

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

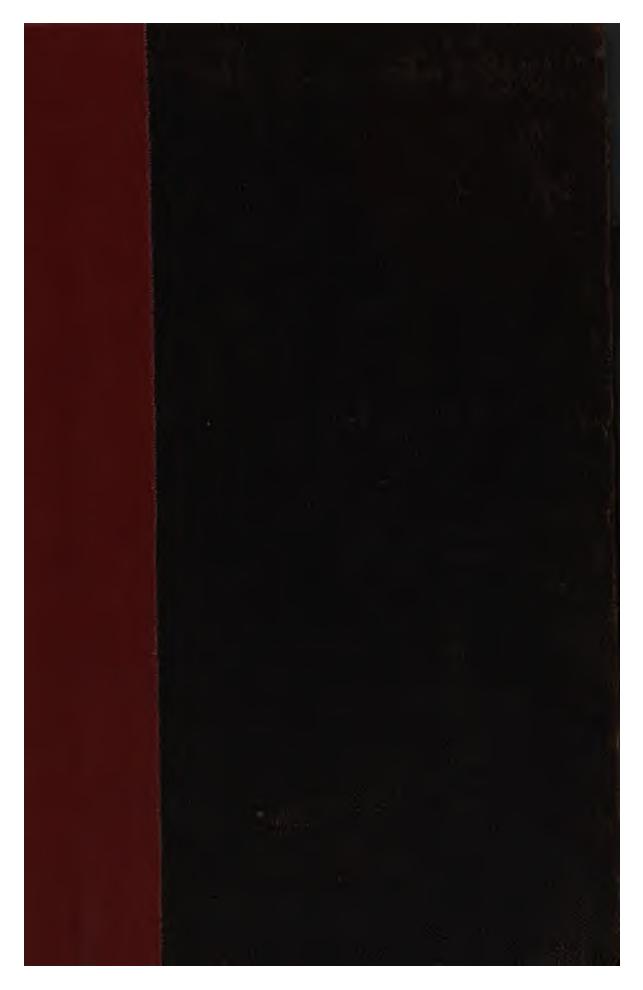



**S**.

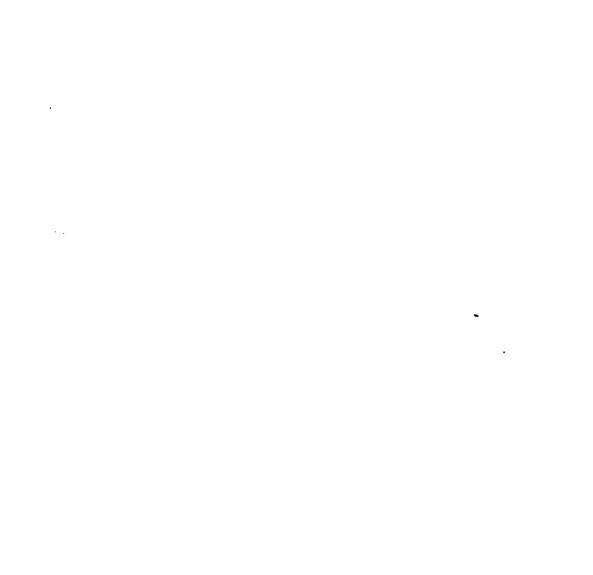



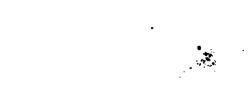

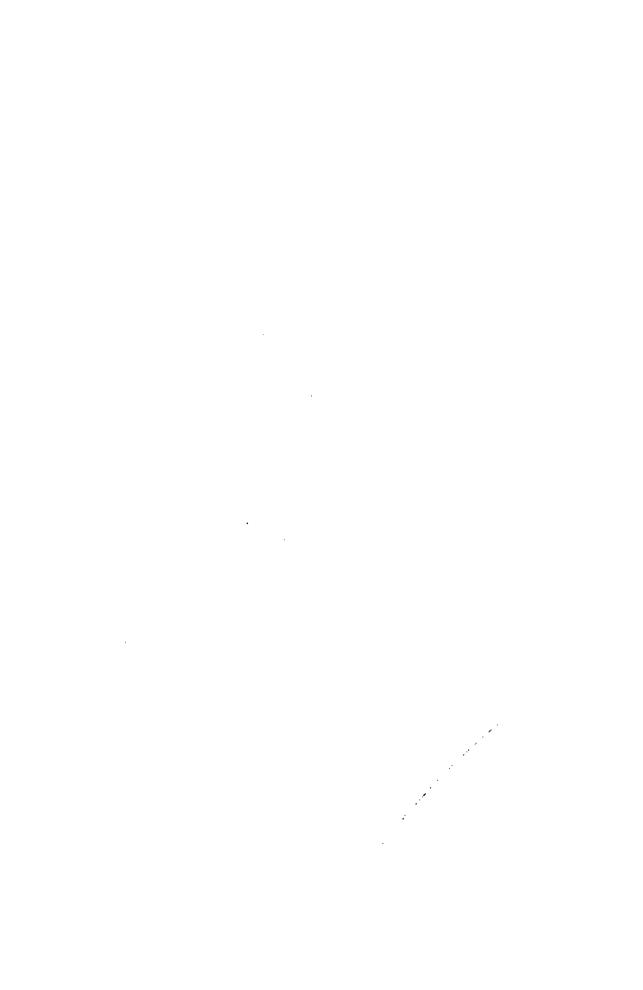

BOUD REOFERA KENNIKED IV

Tatishcher, S.S.

### внъшняя политика

**ИМПЕРАТОРА** 

## николая перваго.

100m

въ эпоху севастопольской войны.

C. C. TATUMEBA.

Рекомендовано Министерствомъ Народнаго Просвъщенія для фундаментальныхъ и ученическихъ (старшаго возраста) библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній мунскихъ и женскихъ.

эта дипионатической четория поступнит прадости дин развити прадост у нае дипионат пертри

Terropies Pose

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, д. 39).



197100

DK211 T3

### ОГЛАВЛЕНІЕ.

| C                                                          | TPAH.      |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Предисловів                                                | V          |
|                                                            |            |
| часть первая.                                              |            |
| Западъ.                                                    |            |
| Глава первая: Политическая система Священнаго Союза        | 3          |
| Глава вторая: 1848-й годъ                                  | 41         |
| Глава третья: Возстановленіе порядка въ Европѣ             | 83         |
| часть вторая.                                              |            |
| Востонъ.                                                   |            |
| Глава четвертая: Восточная политика императора Николая въ  |            |
| первые годы его царствованія                               | 135        |
| Глава пятая: Утрата русскаго вліянія въ Греція             | 223        |
| Глава местая: Востокъ подъ покровительствомъ Россіи        | 307        |
| Глава седьмая: Колебанія восточной политики русскаго двора | 385        |
| Глава восьмая: Европейское соглашеніе по діламъ Востока    | 459        |
| Глава девятая: Упадокъ значенія Россія на Востоків         | <b>559</b> |
| Заключеніе                                                 | <b>629</b> |

дъятеля, а нъкоторыми изъ нихъ и при жизни. Можно положительно сказать, что исторія XIX въка изслъдована и разработана нынъ во Франціи, въ Англіи, въ Италіи, и въ особезности въ Германіи, не менъе, если не болъе всякой другой замъчательной эпохи.

Въ Россіи дело это, къ сожаленію, находится въ совершенно иномъ положении. Современной отечественной исторіи у насъ пока не существуєть вовсе. Этого. впрочемъ, отнюдь нельзя приписать ни бездаятельности нашихъ ученыхъ, ни равнодушію русскаго общества, Последнее, напротивъ, обнаруживаетъ живейшій интересъ къ историческимъ изысканіямъ, а спеціалисты прилежно трудятся дадъ собираніемъ матеріаловъ. Доказательствомъ служатъ многочисленные исторические сборники и повременныя изданія, печатаемые правительственными учрежденіями, учеными обществами и частными лицами. Но вст они или по крайней мтрт большая ихъ часть останавливаются на рубежь текущаго стольтія. Драгоцінній шеточникъ русской исторіи, государственный архивъ, недоступенъ для изследованій новейшаго времени. Съ другой стороны, не въ обычат нашихъ государственныхъ людей обнародовать свои такъ-называемыя "достопамятности". Причины эти достаточно объясняють почему, при изученіи современной исторіи Россіи, мы, русскіе, вынуждены такъ часто приб'єгать къ иностраннымъ сочиненіямъ самаго сомнительнаго качества.

Если законно желаніе каждаго русскаго человѣка ознакомиться съ недавнимъ политическимъ прошлымъ своего отечества, то изученіе его составляетъ прямую обязанность тѣхъ, кто призванъ охранять интересы государства въ сношеніяхъ съ иностранными державами: я разумѣю русскую дипло атію. Прошли тѣ дни, когда большинство дипломатовъ могло безнаказанно проводить время въ праздности, заниматься переливаніемъ изъ пустаго въ порожнее и, по живописному выраженію князя Бисмарка, "варить супъ, до того водянистый, что въ

немъ и капли жиру не найти". Будущій объединитель Германіи, послѣ перваго знакомства съ такими дипломатами, писаль въ 1851 году женъ своей изъ Франкфурта-на-Майнъ, что "никто, даже самый злонамъренный и недов'врчивый демократь, не пов'врить, сколько шарлатанства и напускной важности въ липломатіи" 1). Неудивительно, что, достигнувъ власти и проповёдуя собственнымъ примъромъ, желъзный канплеръ основалъ новую дипломатическую школу, последователи коей уже иначе взирають на свои обязанности. Нелегкій трудъ выпадаеть на долю тёхъ изъ нихъ, которые хотять стоять на высотъ своего призванія: во-первых, основательная полготовка, знакомство съ политическим прошлымъ, какъ своего отечества, такъ и прочихъ государствъ; во-вторыхъ, тщательное изучение современнаго положения чужеземныхъ странъ, въ которыхъ имъ приходится жить и действовать. Если вторая часть этой задачи легко разрѣшима при внимательномъ отношеніи дипломата къ окружающимъ его лицамъ и предметамъ, то первая облегчается ему на Западъ вышеупомянутымъ богатымъ историческимъ матеріаломъ, почерпаемымъ въ сборникахъ офиціальныхъ документовъ, въ запискахъ и воспоминаніяхъ государственныхъ людей, наконецъ, въ тщательно обработанныхъ ученыхъ изследованіяхъ.

Ясно, что для успѣшнаго состязанія съ иностранною дипломатіей, нашимъ представителямъ необходимо усвоить себѣ такія же познанія, при одинаковой степени трудолюбія и серіознаго отношенія къ своему дѣлу. Нельзя допустить, чтобы драгопѣннѣйшіе государственные интересы Россіи ввѣрялись людямъ, недостаточно образованнымъ, несвѣдущимъ по своей спеціальности и, слѣдовательно, поставленнымъ по отношенію къ чужеземцамъ, съ которыми имъ пришлось бы имѣть дѣло, въ положеніе неловкое, затруднительное и унизительное. Это было бы равносильно отправленію арміи, вооружен-

<sup>1)</sup> Письмо отъ 6 (18) мая 1851.

ной дрекольями, въ походъ противъ непріятеля, снабженнаго по части оружія встми усовершенствованіями науки и техники.

Но откуда русскому дипломату почерпнуть столь необходимыя ему свѣденія по новѣйшей исторіи политики своего двора? Вопрось этоть представился мнѣ двадцать три года тому назадь, при самомь вступленіи моемь на дипломатическое поприще. Чѣмь далѣе подвигался я въ служебной іерархіи, чѣмь ближе привлекался къ веденію международныхъ переговоровь, тѣмъ болѣе росло и крѣпло во мнѣ убѣжденіе, что въ переговорахъ этихъ успѣхъ зависитъ главнымъ образомъ отъ основательнаго знакомства съ прошедшимъ и что нѣтъ болѣе дѣйствительнаго средства избѣжать повторенія совершенныхъ нѣкогда политическихъ ошибокъ и промаховъ, какъ тщательное изученіе ихъ и вызванныхъ ими послѣдствій.

Еще въ бытность мою секретаремъ посольства въ Вѣнѣ, я задумать восполнить обозначенный выше важный пробѣлъ въ нашей исторической литературѣ. Оставленіе мною въ 1877 году дипломатической службы, для вступленія охотникомъ въ дѣйствующую армію, а по окончаніи войны, двухлѣтняя служба въ другомъ вѣдомствѣ, прервали мои подготовительныя работы. Я возвратился къ нимъ лишь четыре года тому назадъ, по окончательномъ выходѣ въ отставку, и съ тѣхъ поръ, посвящаю все мое время изысканіямъ по современной нашей дипломатической исторіи. Полемъ для нихъ служатъ внѣшнія сношенія Россіи, въ сорокалѣтній промежутокъ между конгрессами вѣнскимъ и царижскимъ (1816—1856).

Маститый глава современной нѣмецкой исторической школы, Леопольдъ Ранке справедливо замѣчаетъ, что "германская наука поставила себѣ задачей основывать изложеніе исторіи исключительно на офиціальныхъ актахъ и документахъ" 1). Того же руководящаго начала

¹) Rauke, Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten von Hardenberg, 1 Vorrede, S. VIII.

старался придерживаться и я въ моихъ изследованіяхъ. Несмотря на недоступность для меня нашихъ дипломатическихъ архивовъ, это оказалось не невозможнымъ, вследствіе некоторыхъ обстоятельствъ, на которыя, какъ мнекажется, не было еще обращено вниманіе ни русскаго правительства, ни общества.

Министерство иностранныхъ дель, гостепримно отворяя двери подв'ядомственныхъ ему архивовъ, въ томъ числѣ и государственнаго, для отечественныхъ ученыхъ, приняло за правило ограничивать сообщение имъ хранящихся въ архивахъ этихъ актовъ концомъ прошлаго стольтія. Правило это вызвано политическими соображеніями, и за весьма рѣдкими исключеніями 1), соблюдается съ такою строгостью, что даже столь авторитетный представитель русской науки, какимъ былъ покойный С. М. Соловьевъ, вынужденымъ нашелся изслъдование свое о политикъ и дипломатіи императора Александра I построить на данныхъ, почерпнутыхъ преимущественно изъ чужеземныхъ источниковъ. Между тімъ, значительная и едвали ли не важнъйшая часть нашихъ, лежащихъ подъ спудомъ документовъ, различными путями, давно проникла въ заграничную печать и такимъ образомъ уже перестала составлять государственную тайну.

Пути эти до крайности разнообразны. Я укажу здѣсь на главнѣйшіе. Прежде всего, въ представляемыхъ европейскимъ парламентамъ "разноцвѣтныхъ книгахъ" обнародываются всѣ офиціальныя сообщенія императорскаго кабинета иностраннымъ правительствамъ 2). Засимъ, не идя далѣе начала XIX вѣка, слѣдуетъ упомянуть о двухъ

<sup>1)</sup> Такія исключенія сдёланы были въ пользу М. И. Богдановить, историка Александра I и Восточной войны 1853—1856 годовъ, и А. Н. Попова, автора изслёдованія: Дипломатическія сношенія Россіи предъ войной 1812 года.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Эти сборники дипломатическихъ документовъ, какъ извѣстно, издаются подъ названіемъ книга: въ Англін — синей, во Франціи — желтой, въ Германіи — бѣлой, въ Австріи — красной, въ Италіи — веленой.

изданіяхъ, въ которыхъ напечатанъ цёлый рядъ доверительныхъ сообщеній русскаго двора союзнымъ дворамъ берлинскому и вѣнскому. Это Достопамятности прусскаго государственнаго канилера князя Гарденберга, заключающія въ себѣ дипломатическую переписку нашу съ Пруссіей въ періодъ времени съ 1801 по 1808 годъ, и История отпаденія грекова ота Порты графа Прокеша-Остена, содержащая въ четырехъ томахъ приложеній секретныя бумаги по восточнымъ д'вламъ, дов'вренныя императорскимъ кабинетомъ вѣнскому, съ 1821 по 1830 годъ 1). Какъ тѣ, такъ и другіе документы послужили основаніемъ для самыхъ тяжкихъ обвиненій насъ въ коварствъ и честолюбіи, обвиненій, на которыя, въ своихъ комментаріяхъ, не поскупились ни первый министръ короля Фридриха-Вильгельма III, ни австрійскій дипломать, двадцать льть занимавшій пость интернунція въ Константинополь. Третій разрядъ подобныхъ разглашеній еще болье враждебнаго намъ происхожденія. Къ нему относятся сборники русских дипломатических в документовъ, доставшихся въ руки польскихъ эмигрантовъ и изданныхъ ими въ два пріема: въ Лондонъ, въ тридцатыхъ годахъ, и въ Парижѣ, во время севастопольской кампаніи 2).

Чтобы не возвращаться болье къ иностраннымъ матеріаламъ для современной русской исторіи, необходимо упомянуть о служащихъ важнымъ подспорьемъ при ея изученіи, Запискахъ и перепискъ трехъ государственныхъ людей, долгіе годы стоявшихъ во главъ управленія своими странами, а именно: лорда Пальмерстона,

<sup>1)</sup> Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten von Hardenberg, herausgegeben von Leopold von Ranke. V Bände. Geschichte des Abfalls der Griechen vom türkischen Reiche, von Freiherrn Prokesch-Osten, VI Bände.

<sup>2)</sup> The Portfolio, 41 выпускъ на авглійскомъ языкѣ, Ловдовъ, 1836—37 года (французскій переводъ тогда же появлялся въ Гамбургѣ). Recueil de decuments relatifs à la Russie, 3 выпуска, Паражъ, 1853—54 года.

Гизо и князя Меттерниха <sup>1</sup>). Извѣстно также, что памятники политической дѣятельности князя Бисмарка обнародованы при его жизни, если не полностью, то съ весьма небольшими пробѣлами <sup>2</sup>).

Но и въ русскую печать въ последнее время проникло немало актовъ, чрезвычайно важныхъ для исторіи Россіи въ XIX стольтіи. Первое мъсто въ этомъ отношеніи безспорно занимають записки Н. Н. Муравьева: Русские на Босфорт въ 1833 году и изследование Заблоцкаго-Десятовскаго: Графъ И. Д. Киселевъ и его время. Въ приложеніяхъ къ объимъ книгамъ находимъ много подлинныхъ офиціальныхъ документовъ, заслуживающихъ особеннаго вниманія изследователя 3). Не мене интересны матеріалы, разсізянные по многочисленнымъ спеціальнымъ историческимъ сборникамъ и журналамъ. Изъ числа ихъ я назову напечатанныя въ Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества: записку, представленную императору Николаю графомъ Каподистріей въ 1826 году о д'ятельности его во время нахожденія на русской служб'є, переписку Александра I съ Лагарпомъ и Чичаговымъ и князя Чарторыйскаго съ Новосильцевымъ 4). Далбе, историческій матеріаль первостепенной важности представляеть переписка Императора Николая съ графомъ Дибичемъ Забалканскимъ, относящаяся до заключенія адріанопольскаго мира и впервые обнародованная Н. К. Шильдеромъ въ исто-

<sup>1)</sup> The life and correspondence of Viscount Palmerston by Ashley, 2 Vol.; Guizot, Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, 8 Vol.; Mémoires de Metternich publiés pas son fils, 8 Vol.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) См. Сборникъ Jahn'a: Fürst Bismarck, sein politiches Leben und Wirken, 3 Bände. Дополненіемъ ему служить: Poschinger, Preussen im Bundestage, 4 Bände.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Русскіе на Босфорт вз 1833 году, наъ записовъ Н. Н. Муравьева, 1 томъ, Москва 1869. Графз П. Д. Киселевз и его время, А. П. Заблоцкаго-Десятовскаго, 4 тома С.-Петербургъ, 1881—82.

<sup>4)</sup> Записка Каподистріи въ том'в III Сборника; переписка Александра I съ Лагариомъ въ V, съ Чичаговымъ въ VI; письма Чарторыйскаго къ Новосильцеву въ IX.

рическомъ журналь Древняя и Новая Россія 1). Остальная часть этой переписки, за время войны 1828-29 гоповъ, напечатана была затемъ въ Русской Старине и лополнена письмами Государя и фельдмаршала изъ эпохи польскаго мятежа 1830—31 года <sup>2</sup>). Въ томъ же журналь сообщена въ высшей степени ценная переписка Императора Николая I и Александра II съ князьями И. О. Варшавскимъ, А. С. Меншиковымъ и М. Д. Горчаковымъ, за время восточной войны 1853—1856 годовъ и письма и телеграммы покойнаго Государя относящіяся къ последнему польскому востанію 1863 года 3). Наконецъ, я не могу не указать на вышедшій въ минувшемь году, капитальный трудъ генерала Шильдера, скромно названный авторомъ біографическимъ очеркомъ жизни и дъятельности графа Тотлебена, но въ главахъ, посвященныхъ дунайской кампаніи 1854 года, незабвенной осадъ Севастополя, войнъ за освобождение славянъ 1877-78 годовъ и последующей за нею окупадіи балканскихъ земель, касающійся вопросовъ общей политики и авторитетно излагающій ихъ, на основаніи многочисленныхъ, приведенныхъ въ текств и въ приложеніяхъ, доселѣ неизданныхъ историческихъ документовъ, несомивнной подлинности и высокаго интереса 4).

Наше министерство иностранных дѣль также позволяло себѣ отступать иногда отъ принятаго правила и само приподнимало завѣсу, скрывавшую отъ русскаго общества дипломатическія тайны, даже по текущимъ вопросамъ. Первый тому примѣръ быль поданъ въ двадцатыхъ годахъ нашего вѣка графомъ Каподистріей, по мысли коего, одобренной императоромъ Александромъ I, министерство издало сборникъ подъ заглавіемъ: Доку-

<sup>1)</sup> Древняя и Новая Россія 1879 и 1880 годовъ.

<sup>2)</sup> Русская Старина 1881 года.

<sup>3)</sup> Русская Старина.

Ф) Графъ Э. И. Тотлебенъ, его жизнь и дѣятельность. Біографическій очеркъ. Составилъ Н. Шильдеръ. 2 тома.

менты для исторіи дипломатических сношеній Россін св западными державами европейскими, от заключенія всеобщаго мира вз 1814 году, до конгресси вз Вершив вз 1822 году. Ц'ялью Каподистріи было посредствомъ этого изданія, въ которомъ документы появлялись въ русскомъ перевод'я, подготовить возрожденіе народнаго языка въ нашей дипломатической переписк'я. Первый томъ сборника появился въ 1823 году подъ редакціей Влудова; второй въ 1825 году изданъ Дашковымъ 1).

Во время Восточной войны 1853-56 годовъ потребность не оставлять безъ возраженія страстныхъ депешъ, сообщаемыхъ великобританскимъ правительствомъ парламенту или печатаемыхъ правительствомъ французскимъ въ Moniteur'ю, побудила императорскій кабинеть обнародовать и свои дипломатическіе документы въ Journal de St.-Petersbourg. Правила этого придерживался также князь А. М. Горчаковъ въ продолжение двадцатипятилетняго управленія своего министерствомъ иностранныхъ дълъ. Важитинія депени его появлялись и въ Правительственном Впстникт въ русскомъ переводъ. По его же иниціативѣ и распоряженію, профессоръ Ө. Ө. Мартенсъ предпринялъ изданіе Собранія трактатовъ и конвенцій, заключенныхъ Россіей съ иностранимми державами. Съ 1875 по 1884 годъ вышло уже семь томовъ этого замъчательнаго сборника. Изъ нихъ первые четыре обнимають сношенія наши съ Австріей по настоящее время, а последніе три-съ Пруссіей, до конца прошлаго стольтія. Въ собраніи этомъ не только въ первый разъ появились печатно въ полномъ и подлинномъ текстъ государственные акты и договоры, хранившіеся досель въ глубочайшей тайнь, но и приведены ученымъ издателемъ обильныя и крайне интересныя извлеченія изъ дипломатической переписки русскаго двора со своими представителями въ Вѣнѣ и Берлинѣ, проливающія яркій свъть на побужденія и весь ходъ его по-

<sup>1)</sup> См. Е. П. Ковалевскаго: Графъ Блудовъ и его время, І, стр. 132.

метися. Къ восчастия, макачения оканчиваются 1848 14 меть.

Вышенимическим веречил далеко вирочень неис-PERMENANCIANO BESTS (COMPROCEVENITS MATERIALIS) 111 свиренений истории визаних споцений России. доста-POSEC TOURS TOTALNESS BY BOSHOWHOCTH RESERVED HIST ие правления и во известной степени полить вартину MATE CHOMENIA A TENS COLLACTBORATE PARCENTIO PACEDOетивнения на Запать невыжественной и безсовыствой ETH & BELIEVE INCOME BOUNTERS. MILETE II ITACTRISTE риодало двора. Но задача эта такъ общирна и настолько EDERHERACTS NOR CRIM TTO A BE DEMRICA COAST BRETSCH га вее. Къ товт де, есть надежда, что наученное опытомь и вобуждаемое принаромь чужезенных правительствь, наше иннистерство иностранных діль скоро вражть въ созванию пользы подобнаго труда и откроеть COOR SPANNING OTENCOTRONNING ESCIPLORATELISMS, NO крайней итрт по парижскій инръ. включительно. Въ R HAVER BLE BETT STORY OF STREET OF STREET S живамся облаботвой от 11 вынаго эпизода изь исторіи DVCской полнунки, а именно, обозрѣніемъ вифшинхъ сношелій Россія въ зноху Крынской войны.

Побудили меня къ тому многія соображенія. Во-первых моха эта была главнымъ предметомъ первоначальных моях историческихъ изслідованій, по причинть тіснаго еродства ея съ обстоятельствами, предмествоваминии послідней войні и вызвавшими меня приняться за ея изученіе. Во-вторыхъ, не только въ русской, но и въ западныхъ дитературахъ, дипломатическая сторона Севастопольской войны остается поныні не вполит выясненною, тогда какъ собственно военнымъ дійствіямъ посвящено нісколько капитальныхъ сочиненій на всіхъ европейскихъ языкахъ. Въ-третьихъ, за послідніе годы, въ русской и иностранной печати появилось большое количество весьма цінныхъ матеріаловъ по этому вопросу, изученіе коихъ приводитъ къ совершенно новымъ выводамъ и заключеніямъ. Я уже упоминаль объ обнародованной недавно перепискъ Императоровъ Николая I и Александра II съ главнокомандовавшими нашими крымскою, южною и западною арміями. За границей издано много неизвістных досель документовъ въ жизнеописании принца Альберта, въ дипломатической перепискъ князя Бисмарка, въ Запискахъ лорда Пальмерстона, князя Меттерниха, барона Стокмара, барона Брука и др. Новыя письма императора Николая приведены генераломъ Дубровинымъ въ его рецензіи на исторію г. Богдановича. Новыя письма императора Франца-Іосифа и короля Фридриха-Вильгельма IV напечатаны, частью г. Гефкеномъ, въ его этюдь: Къ исторіи Восточной войны, частью Леопольдомъ Ранке, въ изданной имъ перепискъ короля съ Бунзеномъ. Благодаря заботливости немецкаго собирателя, г. Ясмунда, всё офиціальные документы этой эпохи, гдв и когда-либо напечатанные, собраны въ трехтомномъ сборникъ, въ числъ 518 нумеровъ, къ сожалению, въ немецкомъ переводе. Наконецъ. даже тайная политическая переписка императорскаго кабинета за означенное время отчасти разоблачена «бывшимъ дипломатомъ» въ его французскомъ Дипломатическоми изслыдовании о Крымской войны 1).

Но главная причина, побудившая меня остановиться на эпох'ь, столь близкой оть нась и столь для насъ тяжкой, заключается именно въ органической связи ея съ событіями настоящаго времени и въ проистекающей отсюда, если см'ью такъ выразиться, практической ея назидательности. Исторія — учитель строгій и суровый, но правдивый и благод'єтельный. Раскрывая предъ нами тайны прошедшаго, она поучаетъ насъ, — и прим'єръ Крымской войны служитъ тому в'єрнівшимъ

<sup>1)</sup> Со времени напечатанія русскаго перевода этого сочиненія въ «В'єстник' Европы» за 1886 годъ, изв'єстно, что оно принадлежитъ перу старшаго сов'єтника нашего министерства иностранныхъ д'яль барона А.Г. Жомини.

доказательствомъ, — что внёшняя политика великаго народа слагается не произвольно или случайно, а вѣками, въ силу нуждъ и пользъ этого народа, и что всякое уклоненіе отъ традиціоннаго историческаго нути, котя бы вызванное самыми благородными и великодушными побужденіями, влечеть за собой кару суровую и неизбѣжную.

Однако, въ виду полнаго незнакомства нашего общества съ дипломатическою д'ятельностью русскаго двора въ Николаевское царствованіе, мнѣ не представлялось возможнымъ приступить прямо къ изложению переговоровъ, относящихся къ эпохъ Севастопольской борьбы. не предпославъ ему введенія, которое, хотя въ общихъ чертахъ, опредълило бы внѣшнюю политику императора Николая въ первое двадцатипятилътіе его правленія и причинную связь ея съ событіями послёднихъ трехъ льть его жизни. Въ основание этого введения, нынь предлагаемаго читателямъ, положенъ неизданный Обзоръ внѣшнихъ сношеній Россіи въ царствованіе этого государя, составленный въ 1839 году барономъ Брунновымъ (впоследствіе графомъ и посломъ въ Лондоне) и читанный имъ наследнику цесаревичу Александру Николаевичу.

Важный этотъ историческій документъ служить продолженіемъ очерка того же автора, посвященнаго исторіи русской политики въ царствованіе Екатерины II, Павла и Александра I, напечатаннаго въ томѣ XXXI Сборника императорскаго русскаго историческаго общества. Онъ озаглавленъ: Обзоръ политики русскаго кабинета въ настоящее царствованіе (Арегси de la politique du cabinet de Russie sous le régne actuel) и распадается на слѣдующія части:

I. Общія соображенія о принципахъ, служащихъ основаніемъ нашей политики.

II. Сдълки, относящіяся къ дъламъ Запада.

III. Сдёлки, совершенныя въ Мюнхенгрецѣ, Берлинѣ и Теплицѣ.

- IV. Общій обзоръ нашихъ снощеній съ европейскими державами, а именно:
  - 1) Австрія.
  - 2) Ilpyccia.
  - 3) Великобританія.
  - 4) Франція.
  - 5) III Benia.
  - 6) Данія.
  - 7) Нидерланды.
  - 8) Вельгія.
  - 9) Германскій Союзъ.
  - 10) Баварія.
  - 11) Виртембергъ.
  - 12) Ганноверъ.
  - 13) Италійскіе дворы.
  - 14) Сардинія.
  - 15) Римъ.
    - 16) Неаполь.
    - 17) Испанія.
    - 18) Португалія.
    - V. Сдълки, относящіяся до дъль Востока:
      - Турція.
         Греція.

Я старался не только внимательно отнестись къмоему главному источнику, но и освътить и дополнить его свидътельствами, почерпнутыми изъ всъхъ, перечисленныхъ выше, общедоступныхъ историческихъ матеріаловъ, провърить сообщенные въ немъ факты, а также выводы его и заключенія. Въ результатъ получилась картина внѣшней политики русскаго двора въ Николаевскую эпоху, если и не совсѣмъ полная, то, смѣю думать, точная и безпристрастная.

Въ трудѣ моемъ я искалъ только истины. Но счастливымъ себя почту, если, ознакомивъ моихъ соотечественниковъ съ тяжкими испытаніями, какъ естественными послѣдствіями нашихъ политическихъ заблужденій, мнѣ удастся утвердить въ нихъ сознаніе историческагопризванія Россіи, выразившагося, въ продолженіе стол'єтій, въ посл'єдовательномъ ряд'є государственныхъ д'єйствій со стороны ея державныхъ вождей, вознесшихъ ее на высокую степень могущества и слава. Истинно охранительная политика есть политика в'єковая, историческая, народная, и вн'є ея н'єть ничего, кром'є опасныхъ опытовъ и горькихъ разочарованій.

Всего же болье желаю я, чтобы сознаніемъ этимъ прониклись бывшіе товарищи мои и сослуживцы, дипломаты, призванные представлять и защищать русское дѣло предъ лицомъ Европы. Лишь согрѣтая любовью къ родинѣ, довѣріемъ къ ея силамъ, уваженіемъ къ ея достоинству, дѣятельность ихъ станетъ успѣшною и плодотворною. Чувства эти имъ легко почерпнуть во внимательномъ изученіи ея великаго прошлаго. Но да не угасаетъ въ нихъ вѣра и въ не менѣе великое будущее русскаго народа. Если, по слову Апостола, въра безъ дълъ мертва есть, то во сто кратъ болѣе мертвы дѣла безъ вѣры.

Татищевъ.

Январь 1887 года. С.-Петербургъ.

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЗАПАДЪ.

### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

### Политическая система Священнаго Союза.

Всемірно-историческое значеніе Восточной войны 1853—1856 годовъ заключается въ томъ, что ею быль нанесенъ смертельный ударъ политической системѣ, сложившейся за послѣднюю борьбу соединенной Европы съ Франціей, системѣ покоившейся на договорахъ и постановленіяхъ конгрессовъ этой эпохи и въ продолженіе сорока лѣтъ господствовавшей надъ судьбами всего образованнаго міра. Система эта извѣстна подъ названіемъ Священнаго Союза, въ основаніе коего было положено тѣснѣйшее соглашеніе между Россіей, Австріей и Пруссіей. Возникновеніе этого союза заслуживаетъ внимательнаго изученія.

Подъ внечатлѣніемъ великихъ міровыхъ событій доставившихъ императору Александру I одолѣніе надъ могучимъ противникомъ и славу умиротворителя Европы, онъ возвратился къ мечтамъ своей юности объ образованіи изо всѣхъ христіанскихъ государствъ единой семьи народовъ, соединенныхъ узами братства и поставленныхъ другъ къ другу въ такія отношепія, которыя не допускали бы повторенія кровопролитныхъ войнъ, бывшихъ до того неизсякаемымъ источникомъ бѣдъ для всего человѣчества. Предварительнымъ условіемъ такого международнаго порядка, имѣвшаго обнять все христіанство, должно было служить размежеваніе между государствами владѣній, основанное на законности, равноправности и справедливости; цѣлью — утвержденіе всеобщаго мира и благоденствія; средствомъ къ ея достиженію — тѣсный союзъ государей, зиждущійся на началахъ взаимной помощи и евангельской любви.

Мысли эти занимали Александра когда онъ только что начиналь поединокъ свой съ Наполеономъ. Къ усвоенію ихъ онъ уже быль подготовлень своимь воспитаниемь въ духѣ гуманитарной философіи XVIII віка. Въ образовавшемся возлі него. въ первые годы его парствованія, кружкі молодыхъ мечтателей, его близкихъ друзей и сотрудниковъ, апостолами подобныхъ ученій являлись, то знаменитый графъ Іосифъ де-Местръ, сардинскій посланникъ при Императорскомъ дворѣ, то менѣе извъстный, но едва ли не болье вліятельный аббать Піатоли, бывшій доверенный советникъ последняго изъ полескихъ кородей, воспитатель и наставникъ князя Адама Чарторыйскаго. Краснорфинвыя проповфди ихъ производили сильное внечатленіе на умы ихъ внимательныхъ слушателей. Онъ отразились на планъ «союзнаго посредничества для умпротворенія Европы». вести переговоры о которомъ быль, осенью 1804 года, отправденъ въ Лондонъ Новосильцевъ. Практическій умъ Питта и традиціонная своекорыстная политика дворовъ великобританскаго и австрійскаго тщательно устранили изъ русскаго проекта большую часть великодушныхъ условій его, направленныхъ «къ утвержденію счастія человіческаго рода». Въ заключенныхъ въ теченіе следующаго года договорахъ, послужившихъ основаніемъ третьей коалиціи противъ Франціи, приияты были въ соображение и обезпечены положительныя выгоды встхъ державъ, принявшихъ въ ней участіе, за исключеніемъ одной Россіп, которая такъ и осталась при своемъ безкорыстін  $^{1}$ ).

Десять лѣть спустя, на вѣнскомъ конгрессѣ пмператоръ Александръ могъ убѣдиться какъ мало примѣнимы въ политикѣ отвлеченныя понятія «законности, равноправности и справедливости». По свидѣтельству одного изъ вліятельнѣйшихъ участниковъ, конгрессъ этотъ представлялъ возмутительное зрѣлище хищничества и лицемѣрія. «Громкія фразы,» писаль Генцъ, «о возстановленіи общественнаго порядка, о возрожденіи политической системы Европы, о прочномъ мирѣ, основанномъ на справедливомъ раздѣленіи силъ, и т. п. раздавались лишь съ цѣлью успокоить народы и придать этому торже-

¹) Такъ называемый «договоръ соглашенія», заключенный въ С.-Петер-бургъ между Россіей и Англіей 30 марта (11 апръля) и актъ приступиенія кънему Австріи 28 іюля (9 августа) 1805, въ первый разъ обнародованы Мартенсомъ въ его Собраніи трактатовъ и конвений, II, стр. 421—471. О политическихъ мечтаніяхъ аббата Піатоли, см. Thiers Histoire du Consulat et de l'Empire, V, стр. 320—338.

ственному собранію видъ полный достоинства и величія; но истинная цёль конгресса состояла въ раздёлё между нобёдителями отнятой у побъжденныхъ добычи 1),» На такомъ конгрессѣ не было мѣста идеальнымъ началамъ единенія между государями и братства народовъ, о торжественномъ провозглашенін которыхъ все еще помышляль русскій императоръ. Союзники вст перессорились между собою и едва не довели дѣла до новой войны. Англія и Австрія не устыдились даже заключить тайный союзный договоръ съ Франціей противъ педавнихъ сподвижниковъ своихъ въ победоносной борьбе съ нею, Россіи и Пруссіи. Снова сплотила четыре державы общая онасность, вторичное воцареніе Наполеона, совершившееся съ необыкновенною легкостью и быстротой. Союзъ между ними быль возобновлень на прежнихъ условіяхъ и не замедлилъ уванчаться скорымъ и полнымъ успахомъ. Наполеонъ былъ низложенъ во второй разъ. Союзныя войска опять вступили въ Парижъ и опять предписали миръ Франціи.

Тогда императору Александру показалось, что настало время возбудить вопросъ объ осуществленіи давней и завѣтной мечты его. Актъ Священнаго Союза былъ начертанъ собственною рукой государя и лично переданъ имъ для подписанія тѣмъ, кого онъ считалъ вѣрными своими друзьями и ближайшими сотрудниками въ дѣлѣ освобожденія Европы: императору австрійскому и королю прусскому.

Во вступленіи къ договору три монарха провозглашали внутреннее убѣжденіе въ необходимости подчинить взаимныя свои отношенія «высокимъ истинамъ, внушаемымъ вѣчнымъ закономъ Бога Спасителя,» и объявляли торжественно, что какъ во внѣшней такъ и во внутренней политикѣ «будутъ руководиться не какими либо иными правилами какъ заповѣдями сея святыя вѣры, заповѣдями любви, правды и мира».

Самый актъ состоять изъ трехъ статей. Первая установдала, что договаривающіеся государи «пребудуть соединены узами дѣйствительнаго и непрерывнаго братства, и почитая себя какъ бы единоземцами, они во всякомъ случаѣ и во всякомъ мѣстѣ станутъ подавать другъ другу пособіе, подкрѣпленіе и помощь». Сверхъ того, они обязывались управлять своими подданными какъ отцы семействъ и въ томъ же духѣ

<sup>1)</sup> Записка Генца въ Mémoires de Metternich, II, стр. 474.

братетва «для охраненія вёры, правды и мира». Вторая статья витняла въ обязанность какъ властямъ, такъ и подданнымъ трехъ союзныхъ державъ, представляющихъ «тріединаго семейства отрасли, а именно Австріи, Пруссін и Россін», въ сношеніяхъ между собою руководиться тіми же правилами, «приносить другъ другу услуги, оказывать взаимное доброжелательство и любовь, почитать всемъ себя какъ бы членами единаго народа христіанскаго», самодержецъ котораго-«Богъ, нашъ божественный Спаситель Інсусъ Христосъ, Глаголъ Всевышняго, Слово Жизни». Монархи почитають себя его ставленниками и убъждають своихъ подданныхъ «со дня на день утверждаться въ правилахъ и въ деятельномъ исполпеніи обязанностей, въ которыхъ наставиль человіковь божественный Спаситель». Третьей статьей объявлялось, что «вск. державы, желающія признать изложенныя въ семъ акті священныя правила,» могутъ «всеохотно и съ любовью быть приняты въ сей Священный Союзъ» 1).

Императоръ Францъ и король Фридрихъ-Вильгельмъ приложили свои подписи рядомъ съ подписью русскаго государя. Въ последствіи, къ Священному Союзу приступило большинство христіанскихъ монарховъ, за исключеніемъ принца-регента великобританскаго.

Актъ 14-го (26-го) сентября 1815 года являлся выраженіемъ не только глубокихъ религіозныхъ вѣрованій императора Александра, но и искреннихъ политическихъ намѣреній его, которымъ онъ остался вѣренъ до конца жизни. Но оба его главные союзника отнеслись къ подписанному ими обязательству съ чувствомъ недоумѣнія и едва ли не недовѣрія.

Получивъ изъ рукъ государя проектъ союзнаго акта, имъ самимъ составленный, императоръ Францъ передалъ его на заключеніе князя Меттерниха, предупредивъ, «что лично ему бумага эта не нравится и что изложенныя въ ней мысли наводятъ даже на весьма серіозныя размышленія». Австрійскій министръ въ свою очередь нашелъ, «что актъ этотъ не имѣетъ иного значенія и смысла какъ лишь филантропическаго порыва, прикрытаго покровомъ религіи, что онъ не можетъ составить предметъ договора между государями и что наконецъ въ немъ содержится нѣсколько мыслей, могущихъ быть дурно истолко-

<sup>1)</sup> Акть Священнаго Союза 14 (26) сентября 1815. II. С. З. № 25,943.

ванными съ религіозной точки зрѣнія». Миѣніе Меттерниха раздълять не только его государь, но и король прусскій. Всъ трое рашили, что безъ существенныхъ изманеній актъ не можетъ быть подписанъ; «и даже съ этими измѣненіями», признается Меттернихъ, «договоръ лишь на половину улыбался императору Францу». Тамъ не менье и Францъ и Фридрихъ-Вильгельмъ подписали видоизмѣненный согласно ихъ замѣчаніямъ актъ, опасаясь отказомъ раздражить и прогитвать императора Александра, близко принимавшаго къ сердцу это дъло. «Такова исторія Священнаго Союза,» разсказываеть въ своихъ посмертныхъ Записках в австрійскій канцлеръ, «союза который даже въ предубъжденномъ умѣ своего основателя долженъ быль быть лишь правственною манифестаціей, тогда какъ въ глазахъ прочихъ государей онъ не имълъ даже и того значенія.» «Въ последствін,» прибавляеть онъ, «о Священномъ Союз'в никогда болбе не было и речи между кабинетами, да и быть не могло» 1).

Князь Меттернихъ называлъ актъ 14-го (26-го) сентября «звонкимъ и пустымъ». Но еще враждебнѣе относился къ нему Генцъ, правая рука австрійскаго министра. Онъ удивлялся странности договора «чисто религіознаго содержанія», заключеннаго тремя государями, изъ коихъ одинъ былъ православный, другой католикъ, третій протестантъ. «Этотъ мнимый Священный Союзъ,» писалъ онъ, «естъ то, что называется политическимъ нулемъ. Онъ не имѣетъ никакой существенной цѣли и никогда не приведетъ къ серіознымъ результатамъ. Это театральная декорація изобрѣтенная быть можетъ въ духѣ дурно понятой набожности и въ особенности крайне илохо выраженная, быть можетъ также задуманная, въ порывѣ простаго тщеславія, однимъ изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ на всемірной сценѣ и поддержанная услужливостью или добродушіемъ его соучастниковъ 2)».

Такъ съ первыхъ дней Священнаго Союза смотрѣли на его обязательность правительства австрійское и прусское; такъ относилась къ нему и вся дипломатія Запада. Между тѣмъ, въ продолженіе цѣлыхъ сорока лѣтъ императорскій кабинетъ считалъ его «краегульнымъ камнемъ» своей политической

') Mémoires de Metternich, I, crp. 210-211.

<sup>7)</sup> Генцъ господарю валашскому, князю Караджъ, 13 (25) февраля 1816.

системы и въ сношеніяхъ съ союзниками строго держамся его условій. Сопоставленіе это достаточно разъясняеть главную причину недоразумьній, неоднократно возникавшихъ въ теченіе того же періода времени, вслідствіе различія взглядовъ дворовъ, съ одной стороны, с.-петербургскаго, съ другой—вінскаго и берлинскаго, на сущность союзныхъ между ними отношеній.

Впрочемъ, между тремя дворами существовали и другія взавиныя обстоятельства, болье положительнаго свойства. То были договоры, заключенные ими во время образованія «великаго союза», первоначальною цёлью коего было пзбавленіе Европы отъ владычества Наполеона. Первымъ въ ихъ ряду была калишско бреславская конвенція межлу Россіей и Пруссіей і; за ней слідовала конвенція рейхенбахская и теплипкій трактать, посредствомь которыхь къ союзу этихь двухь державъ примкнула Австрія 3): наконецъ шомонскій договоръ. соединившій и Англію съ великими державами материка. Последній трактать замічателень тімь, что онь не ограничиваль действія четвернаго союза достиженіемь ближайшей его птли, обузданія Франціп и возстановленія мира п равновъсія въ Европі, но обязываль союзниковъ, въ теченіе цълыхъ двадцати льтъ, помогать другъ другу въ случав если бы на одного изъ нихъ Франція снова совершила нападеніе 3). Послі вторичнаго вступленія союзныхъ войскъ въ Парижъ въ 1815 году и втораго парижскаго мира, шомонскій договоръ быль подтвержденъ новымъ трактатомъ, устаносоюзныя правила. которымъ четыре ВИВШИМЪ «впредь намфрены следовать для предохраненія Европы отъ опасностей еще могущихъ угрожать ей». Правила эти въ сущности сводились къ общимъ марамъ противъ возможности революціоннаго переворота во Франціп, ко временному занятію части ея союзными войсками, и лишь въ заключительцой статьт четыре двора «условились возобновлять въ опредъленныя времена, или при непосредственномъ участіи госу-

¹) О калишско-бреславской конвенція 15 (27) п 16 (28) февраля 1813, см. Oncken Oesterreich und Preussen im Befreiungskriege. стр. 234—254.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Рейхенбахская конвенція 15 (27) іюля и теплицкій трактатъ 28 августа (9 сентября) 1813, у Мартенса, «Собраніе трактатовъ и конвенцій», Ш, стр. 105—111 и 117—126.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Шомонскій договоръ 17 февраля (1 марта) 1814, тамъ же, стр. 155—165.

дарей, или чрезъ уполномоченныхъ къ тому министровъ, особенныя совъщанія для разсужденія о пользахъ общихъ и для разсмотрѣнія мѣръ, кои во время каждаго изъ сихъ собраній будутъ сочтены самыми дѣйствительными для охраненія спокойствія и благоденствія ввѣренныхъ имъ народовъ и мира всей Европы». 1)

Такимъ образомъ шомонскій договоръ установилъ между Россіей, Австріей, Пруссіей и Англіей, постоянное соглашеніе по общеевропейскимъ дѣламъ, а нарижскій образоваль изъ нихъ верховный совѣтъ, вѣдающій и рѣшающій эти дѣла. На ахенскомъ конгрессѣ 1818 года умиротворенная Франція была допущена занять мѣсто въ этомъ совѣтѣ на правахъ нятой великой державы, но тогда же остальные четыре союзные двора подписали тайный протоколъ, въ коемъ повторили взаимное обѣщаніе «содержать каждый наготовѣ вспомогательный корпусъ въ 60,000 человѣкъ, а въ случаѣ надобности и всѣ свои силы, на тотъ конецъ, если бы Франція, раздираемая тѣми же революціонными началами, которыя поддержали послѣднее преступное похищеніе власти Нанолеономъ, снова стала угрожать спокойствію другихъ государствъв 2).

Таковы договоры, подъ охрану коихъ было поставлено международное устройство Европы въ томъ видѣ, въ какомъ опредѣлили его парижскіе мирные трактаты 1814 и 1815 годовъ и заключительный актъ вѣнскаго конгресса 3). Во главѣ всѣхъ европейскихъ государствъ стоялъ верховный совѣтъ пяти великихъ державъ, заботившійся о соблюденіи поземельнаго status quo и о сохраненіи всеобщаго мира. Но державы эти находились не въ одинаковыхъ отношеніяхъ другъ ко другу. Четыре изъ нихъ продолжали составлять тайный союзъ противъ пятой, въ виду возможности ниспроверженія въ ней монархическаго образа правленія. Обязательства союзниковъ были точно опредѣлены лишь въ отношеніи къ этой послѣдней случайности; во всѣхъ же прочихъ, одинъ импера-

<sup>2</sup>) Тайный ахенскій протоколь З (15) ноября 1818.

¹) Парижскій договоръ 8 (20) ноября 1815 года. П. С. З. № 25,991.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Парижскіе мирные договоры 18 (30-го) мая 1814, и 8-го (20) ноября 1815, напечатаны во ІІ томѣ G. F. de Martens Nouveau recueil de traités, а заключительный актъ вѣнскаго конгресса со всѣми приложеніями въ «Собраніи трактатов» и коносний в Э. О. Мартенса, ІП, стр. 229—249.

торъ Александръ считалъ своимъ долгомъ, на основани акта Священнаго Союза, «во всякомъ случав и во всякомъ мѣстѣ» подавать своимъ союзникамъ «пособіе, подкрвиленіе и помощь». «Скрвиленіе союзныхъ узъ и посредствомъ ихъ сохраненіе европейскаго мира» провозглашалъ онъ цвлью русской политики 1).

Зам'вчательно, что государь самъ не сомиввался въ односторонности такого взгляда на обязательства, истекавшія изъ договора 14-го (26-го) сентября. Полтора года по его заключеній, графъ Нессельроде, по высочайшему повельнію, писаль посланнику нашему въ Вѣнѣ, что всѣ европейскія правительства проникнуты чувствомъ зависти къ Россіи и заняты лишь одною мыслію: какъ бы воздвигнуть неодолимую преграду ея политическому могуществу. Императорскій кабинетъ допускалъ даже, что зависть эта получитъ осязательную форму, подобно тому какъ случилось на венскомъ конгрессъ, когда Австрія, Англія и Франція заключили тайный союзъ противъ насъ. Государю было хорошо известно, что Венскій дворъ искаль сближенія съ Пруссіей, съ цілью подорвать вліяніе Россіи въ Германіи; что онъ же согласился съ Англіей въ необходимости противод'єйствовать намъ на Востокъ. Но графъ Нессельроде находилъ, «что пока подобныя комбинаціи остаются комбинаціями», мы можемъ относиться къ нимъ совершение равнодушно. «Государь,» говорилось въ депешѣ, «не измѣнитъ своей системы. Система эта одна и состоить въ ненарушимомъ соблюденій мира посредствомъ самаго тщательнаго исполненія существующихъ постановленій, въ особенности акта 14-го (26-го) сентября, который его величеству угодно считать краеугольным камнем возстановленной Европы.» Предположенія русскаго министра шли еще далье. Онъ предвидьль тоть случай, когда враждебныя намъ державы, то-есть наши же союзники, перейдутъ въ наступленіе и даже возьмутся за оружіе противъ насъ. Что же тогда? «Тогда,» отвічаль онь, «настанеть для нихь время предстать на судъ общественнаго мивнія, отъ котораго въ наши дни болбе чемъ когда-либо зависять все правительства. какъ бы ни были они могущественны. Такова справедливая воля Божественнаго Провиданія, установившаго, чтобы

<sup>&#</sup>x27;) Графъ Нессельроде графу Стакельбергу 11 (23) февраля 1817.

эпоху, когда ветхія и отжившія учрежденія не замѣнены еще учрежденіями новыми и прочными, сила общественнаго мнѣнія умѣряла, пока длится междуцарствіе, политическій и общественный порядокъ 1).»

Императоръ Александръ не замедлилъ неопровержимо доказать на дёлё какъ строго онъ держался принятыхъ на себя обязательствъ по отношенію къ «великому союзу». Революціонное броженіе съ каждымъ днемъ усиливалось на Западё. Убійства Коцебу въ Мангеймё и герцога Беррійскаго въ Парижѣ были предвѣстниками новыхъ смутъ. Вооруженное возстаніе вспыхнуло въ Неаполѣ, Сардиніи, Испаніи. На конгрессахъ въ Троппау, Лайбахѣ и Веронѣ русскій императоръ не только принялъ личное участіе въ обсужденіи мѣръ, направленныхъ къ водворенію въ этихъ странахъ законнаго порядка, но даже выразилъ готовность двинуть свою армію для усмиренія мятежниковъ. Протоколы и деклараціи, подписанные на помянутыхъ конгрессахъ, расширили программу союза и провозгласили солидарность его членовъ въ виду всякаго проявленія революціи въ Европѣ 2).

Но число участниковъ союза уменьшилось. Уже въ Троппау, великобританскій кабинеть отказался принимать участіе въ общихъ совѣщаніяхъ, а по смерти лорда Касльри и по вступленіи Каннинга въ завѣдываніе иностранными дѣлами, усвоилъ политику, прямо противоположную охранительнымъ началамъ бывшихъ своихъ союзниковъ. Увлекаемая его примѣромъ, Франція также устранила себя отъ участія въ распоряженіяхъ конгрессовъ троппаускаго и лайбахскаго и лишь въ Веронѣ снова примкнула къ тремъ сѣвернымъ дворамъ, взявъ даже на себя возстановленіе порядка въ Испаніи посредствомъ вооруженнаго вмѣшательства. Послѣдствіемъ было еще болѣе тѣсное единеніе Россіи, Австріи и Пруссіи.

Съ этого времени, въ совѣтахъ трехъ союзныхъ государей становится преобладающимъ вліяніе австрійскаго канцлера. Ему удалось наконецъ побороть давнее нерасположеніе императора

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде графу Стакельбергу, 31 января (12 февраля) 1817.
2) Документы эти напечатаны въ IV томъ, ч. І, Мартенса: «Собраміе трактатовъ и конвенцій», а именно: троппаускіе протоколы 7 (19) ноября 1820, на стр. 281—286; дайбахская декларація 30 апръля (12 мая) 1821, на стр. 289—292; веронскій протоколь 19 ноября (1 декабря) 1822, на стр. 324—326.

Александра и заполонить его довъріе. Онъ успъль убъдить государя, что спокойствію Европы угрожаєть со стороны международной революціи близкая опасность и что онъ, Меттернихь, одинъ въ состояніи предотвратить ее. Всѣ усилія его были направлены къ тому, чтобы поколебать кредить «апокалипсическаго Іоанна», какъ онъ называль ненавистнаго ему Каподистрію, и поднять значеніе «маленькаго Нессельроде», послушнаго и преданнаго ученика его и послѣдователя. Уже въ Троппау Меттернихъ хвалился полнымъ подчиненіемъ Александра его видамъ. Побѣда его завершилась въ Лайбахѣ. «Вліяніе послѣднихъ четырехъ мѣсяцевъ восторжествовало,» писалъ онъ отгуда; «сильнѣйшій увлекъ слабѣйшаго, согласно законамъ механики, физики и нравственности. Русскій первый министръ палъ. Удастся ли ему когда нпбудь подняться снова? 1)»

Следуя внушеніямъ князя Меттерниха, императоръ Александръ на лайбахскомъ конгрессѣ призналъ греческое возстаніе тождественнымъ по основнымъ началамъ и цёлямъ съ революціонными движеніями, происходившими одновременно на полуостровахъ Апеннинскомъ и Пиренейскомъ. Онъ не только отказаль этому возстанію въ сочувствін и поддержкѣ, но произнесъ надъ нимъ торжественное осуждение. Такого полнаго забвенія традиціонной политики Россіи относительно христіанъ Востока не ожидали даже австрійцы. Генцъ съ восторгомъ повъствуетъ о совъщании, состоявшемся тотчасъ по получения въ Лайбах в перваго извъстія о возстаніи въ княжествахъ. Сов'вщаніе это происходило у императора Франца, и въ немъ приняли участіе оба государя и министры иностранных в діль, австрійскій и прусскій. Русскіе уполномоченные не присутствовали. «Оно было,» говорить Генцъ, «однимъ изъвеличайшихъ и величественнъйшихъ событий нашего времени, такъ прекрасно, такъ трогательно, что описать его я могу лишь на словахъ. Каждый изъ четырехъ высокихъ участниковъ имѣлъ случай выказать себя во всей своей силъ. Конференція продолжалась всего часъ, но въ теченіе этого часа были обсуждены важивище вопросы и созрвли важивищія решенія. Императоръ Александръ говорилъ въ заключение такъ превосходно, что глубочайшее умиленіе овлад'вло нашимъ императоромъ и обоими министрами. Всѣ встали и выразили живѣйшее къ нему удив-

Частное письмо князя Меттерника изъ Лайбака отъ 11 (23) февраля 1821.

деніе. Онъ отвѣчаль изъ глубины души: «Не ко мнѣ, господа, а къ Богу должны быть обращены ваши слова. Если мы спасемъ Европу, на то будеть Его воля!» 1).

Государь искренно отказался ото всякаго отдельнаго вмёшательства въ греческій вопросъ и долго съ усердіемъ искаль разрѣшенія его «на почвѣ союза». Меттернихъ увѣрялъ, что нужно прежде всего обезпечить торжество начала законности, что пользы Россіи совпадають въ этомъ случай съ общими интересами Европы и что онъ готовъ служить имъ на Востокъ какъ и на Западъ. Но, прикрываясь личиной ревности къ общимъ целямъ Союза, онъ главнымъ образомъ имелъ въ виду исконную задачу австрійской политики: ослабленіе нашего вліянія именно на Востокъ. Между тъмъ, довъріе къ Меттерниху императора Александра было безграничное. По его совъту, государь поручиль англійскому представителю на Босфорѣ продолжать съ Портой переговоры, прерванные отъёздомъ барона Строганова и прекращеніемъ нашихъ съ нею дипломатическихъ сношеній, а посл'я того какъ возобновленіе этихъ сношеній было р'яшено на свиданін въ Черновицѣ русскаго и австрійскаго государей. графъ Нессельроде былъ посланъ оттуда во Львовъ (Лембергъ) къ больному Меттерниху, который и продиктовалъ русскому статсъ-секретарю всё относившіяся къ этому дёлу бумаги<sup>2</sup>).

Все это разумъется не привело ни къ чему, и когда, потерявъ теривніе, императоръ Александръ рішился передать на обсуждение собранной въ Петербургъ конференции представителей великихъ державъ выработанный его кабинетомъ планъ умиротворенія Греціи, уклончивое поведеніе в'єнскаго двора ясно обнаружило двуличіе и недобросовъстность Меттерниховской политики. Графъ Нессельроде вынужденъ былъ сознаться, что «съ одной стороны, насъ уверяють, что меры, соглашенныя въ Петербургѣ, не приводили и никогда не приведутъ насъ къ какомулибо результату; съ другой же, утверждають, что только эти мары и будуть соватовать намъ наши союзники. только на нихъ одн'єхъ и выразять они свое согласіе». Зав'єса спала съ глазъ Александра. Послу своему въ Вѣнѣ онъ повелыь, въ разговорахъ съ княземъ Меттернихомъ, вовсе не упоминать о Востокъ и лишь въ случаъ запроса отвъчать, «что отнынъ Россія будеть исключительно пресладовать свои виды

') Генцъ Пилату, 3 (15) марта 1821.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) О свиданіи въ Черноваца и его посл'ядствіяхъ, см. Mémoires de Metternich, IV, стр. 18-21 и 77-84.

и руководствоваться собственными интересами» <sup>1</sup>). Слова эти не были пустою угрозой. Въ умѣ государя война съ Турціей была рѣшена.

Въ такомъ положеніи находились дёла, когда на престоль вступиль императоръ Николай.

Въ первомъ же дипломатическомъ актѣ своего царствованія, молодой государь объявиль, что во вишшей политикъ намфренъ строго придерживаться началъ, установленныхъ его августьйшимъ братомъ и предшественникомъ и въ продолженіе десяти лѣть обезпечивавшихъ миръ Европы 2). Ту же мысль постоянно развиваль онь въ беседахъ съ прибывшими въ Петербургъ привътствовать его съ водареніемъ эрцгерцогомъ Фердинандомъ Эсте Австрійскимъ, принцемъ Вильгельмомъ Прусскимъ и великобританскимъ чрезвычайнымъ посломъ герцогомъ Веллингтономъ, а также и съ другими иностранными представителями при своемъ дворѣ. Онъ не только желалъ утвердить «великій союзъ», но, подобно императору Александру, понималъ его въ самомъ широкомъ смыслѣ объщаній, которыми три союзные государя обмінялись въ акті 14-го (26-го) сентября, «Вы можете смёло увёрить его императорское величество, говорилъ онъ австрійскому послу въ Петербургъ, «что какъ только онъ испытаетъ нужду въ моей помощи, силы мои будутъ постоянно въ его распоряжении, какъ то было при покойномъ брать. Императоръ Францъ всегда найдеть во мит усерднаго и втрнаго союзника и искреннягодруга 3),»

Но если такъ смотрѣлъ императоръ Николай на обязанности свои предъ союзными государями, то онъ же считалъ своимъ правомъ совершенно независимо отъ нихъ дѣйствовать во всѣхъ дѣлахъ касавшихся непосредственно пользъ или достоинства Россіи. По мнѣнію его, въ такомъ «особенномъ положеніи» стояла она къ Оттоманской имперіи, и потребовавъ отъ Порты удовлетворенія въ шестинедѣльный срокъ всѣхъ основанныхъ на договорахъ притязаній, предъявленныхъ ей въ послѣдніе годы предшедшаго царствованія, онъ даже не обратился къ союзникамъ своимъ съ просьбой поддержать эти требованія, а ограничился выраженіемъ надежды, что они

<sup>а</sup>) Графъ Лебцельтернъ княвю Меттернику 26 мая (6 іюня) 1826.

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде Татищеву 6 (18) августа 1825.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Циркуляръ графа Нессельроде иностраннымъ министрамъ въ Петербургѣ 14 (26) декабря 1825.

въ случав войны между Россіей и Турціей будуть соблюдать строгій и добросов'єстный нейтралитеть 1). Въ то же время онъ приняль предложеніе Англіи условиться относительно началь, на которыхъ должно состояться умиротвореніе Греціи и пригласиль всів великія державы приступить къ протоколу, излагавшему эти условія и подписанному въ Петербургів графами Нессельроде и Ливеномъ, съ одной стороны, и герцогомъ Веллингтономъ съ другой 2). Франція первая отозвалась на этотъ призывъ, и протоколь по греческому ділу быль облеченъ въ торжественную форму трактата, заключеннаго въ Лондонів между дворами императорскимъ, сентъ-джемскимъ и парижскимъ 3).

Вѣсть о соглашеніи Россіи съ морскими державами по вопросу объ умиротвореніи Греціи была для князя Меттерниха совершенною неожиданностью. Она поразила его какъ громомъ, «Континентальный союзъ,» заявиль онъ нашему послу, «на которомъ покоились тишина и благоденствіе Европы, пересталь существовать» 4). Меттернихъ долго не върилъ въ устойчивость самостоятельнаго направленія принятаго русскою политикой. Онъ пытался запугать насъ сообщинчествомъ нашимъ съ Каннингомъ, стремленія котораго выставляль въ самомъ ненавистномъ свъть. По словамъ его, англійскій миимстръ не признаетъ ни одной изъ великихъ основъ европейскаго порядка: уваженія существующихъ правъ, свободы н независимости государствъ, святости договоровъ, значенія законной власти. Частную пользу своей страны, утверждаль Меттернихъ, Каннингъ противупоставляетъ общему благу, вившательство допускаетъ лишь въ защиту мятежа и возстанія <sup>5</sup>). Нареканія эти не произвели ожидаемаго д'єйствія на императора Николая; онъ продолжалъ съ твердостью идти по намъченному пути.

Впрочемъ, государь сдѣлаль все что могъ, дабы привлечь Австрію къ общему дѣйствію въ греческомъ дѣлѣ. Онъ повторилъ увѣреніе въ рѣшимости своей не уклоняться отъ политики своего предшественника, поддерживать тѣсный союзъ съ вѣнскимъ дворомъ, свято и ненарушимо соблюдать дого-

Циркулярныя депеши, явная и тайная, графа Нессельроде русскимъ представителямъ при иностранныхъ дворахъ, 17 (29) марта 1826.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) С.-Петербургскій протоколъ, 23 марта (4 апріля) 1826.

Лондонскій договоръ 6 (18) іюля 1827.

<sup>4)</sup> Татищевъ графу Нессельроде 5 (17) мая 1826.

<sup>5)</sup> Татящевъ графу Нессельроде 13 (25) октября 1826.

воры. Онъ снова объщать Австріи дѣятельную союзническую помощь всегда и всюду, гдѣ только представится въ ней надобность. Наконецъ, онъ торжественно отрекся отъ всякаго намѣренія поколебать Оттоманскую имперію или причинить ея распаденіе <sup>1</sup>). Напрасно. Вѣнскій дворъ не только упорно отказывался приступить къ лондонскому трактату, на томъ основаніи, что вмѣшательство въ пользу поддацныхъ возставшихъ на своего государя противно его правиламъ, но отклонилъ и Пруссію отъ подписанія этого акта.

Между тымь, Порта отвергла предложенное ей посредничество трехъ союзныхъ державъ, а наваринскій бой повлекъ за собою отозваніе изъ Константинополя представителей Россів. Англіп и Франціи. Упорство турокъ мы не безъ причины приписывали проискамъ князя Меттерниха. Послу нашему въ Віні было предписано объявить князю, что Императорскій кабинетъ постигъ его лукавство. Австрія не только не поддерживала требовацій, предъявленныхъ Портѣ тремя союзными державами, но, вопреки своему объщанію, не переставала ободрять ее въ сопротивленіи. Она даже побуждала Порту начать войну, внушая ей, что союзъ трехъ державъ непроченъ. Какую же цаль, спрашивали мы, пресладуеть вінскій дворь? Неужели распаденіе Оттоманской имперіп? Или Австрія не впдитъ, что безъ подстрекательствъ съ ея стороны не случилось бы наварицского сраженія, турецко-египетскій флоть не быль бы уничтожень? Пусть же она не забываеть, что Россія твердо рѣшилась привести лондонскій договоръ въ исполненіе; пусть знаетъ, что императоръ готовъ вооруженною силой образумить турокъ и что ей не удастся разстроить союзъ трехъ державъ и поколебать твердость русскаго государя. Она одна отвытить за всь быдствія, которыя постигнуть Оттоманскую имперію. Весь вопросъ сводится къ тому: желаетъ ли Австрія войны между Россіей съ Турціей? Если желаеть, то конечно и достигнетъ своей цёли, следуя по избранному ею пути; если же ить, то она должна измънить свой образъ льйствій и убідить Порту подчиниться постановленіямъ іюльскаго договора. «Наступила минута,» такими словами заключалъ графъ Нессельроде денешу свою къ Татищеву, «когда вънскому двору приходится выбирать одно изъ двухъ. Всякая отсрочка можетъ

<sup>&#</sup>x27;) Графъ Нессельроде Татищеву 10 (22) января и 27 марта (8 апръля) 1827.

быть роковою. Вы предложите ему, господинъ посолъ, рѣшить свой выборъ безъ малѣйшаго замедленія 1), в

Австрійскій канцлеръ давно отвыкъ отъ такихъ энергическихъ рѣчей въ устахъ русскихъ дипломатовъ. Онъ рѣшительно не узнаваль робкаго и застѣнчиваго Нессельроде, льстиваго и подобострастнаго Татищева <sup>2</sup>). На поставленный посломъ нашимъ категорическій вопросъ: намѣрена ли Австрія объявить Портѣ, что ей нечего разсчитывать на австрійскую помощь и слѣдуетъ немедленно исполнить требованія трехъ союзныхъ дворовъ, послѣдовалъ утвердительный отвѣтъ самого императора Франца <sup>3</sup>).

Но поступки австрійскаго правительства не согласовались съ его увереніями. По мере того, какъ война Россіи съ Турціей становилась неизб'яжною, и русская армія приближалась въ границамъ Моддавін, Австрія начала сосредоточивать войска въ Трансильваніи. Можно было опасаться австрійскаго занятія Дунайскихъ княжествъ. На этотъ случай нашему главнокомандующему, князю Витгенштейну, даны были слъдующія инструкціи: 1) Если австрійскія войска сділають попытку остановить движение русской армін въ княжествахъ, то главнокомандующій предложить имъ отступить; 2) если они не отступить, то наша армія все же будеть продолжать свое движеніе впередъ, безъ остановки, и 3) если австрійцы тому воспротивятся, то русскія войска, отразивъ ихъ вооруженною силой, обезоружать ихъ и выпроводять обратно за австрійскую границу. Инструкціи эти были сообщены Татищеву. который приглашался: въ первомъ случав, выразить венскому двору благодарность императорскаго кабинета; во второмъпастанвать на немедленномъ выводъ австрійскихъ войскъ изъ княжествъ; въ третьемъ-требовать того же, предупредивъ,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Татищевъ графу Нессельроде 16 (28) декабря 1827. Вижин, полит, императора Николая I.



<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде Татищеву 20 ноября (2 декабря) 1827.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) За нѣсколько лѣть передь тѣмъ, Меттернихъ писаль о графѣ Несседьроде, въ письмѣ изъ Троппау, 23 ноября (5 декабря) 1820: «Жаль: что Несседьроде такъ стушевывается. Я не понимаю какъ можетъ человѣкъ уничтожать себя до такой степени, что надѣваетъ чужую одежду и прикрывается чужою маской, вмѣсто того, чтобы сохранить собственное выраженіе. О Тътищевѣ онъ же, въ письмѣ 19 іюня (1 іюля) 1822, замѣчаетъ: «Мой талантъ состоядъ въдтомъ, чтобы поставить его въ положеніе, которое онъ не можетъ покинуть, не сломавъ себѣ шеи. А этотъ почтенный человѣкъ дорожитъ своею шеей.»

что пеисполненіе этого требованія будеть равносильно объявленію намъ Австріей войны <sup>1</sup>).

При такихъ условіяхъ началась турецкая кампанія 1828 года. Государь приказаль объявить вінскому двору, что Россія не преслідуєть своекорыстныхъ видовъ и не ищетъ завоеваній. Императоръ Францъ отвічаль, что заявленіе это его совершенно успокоиваєть и обіщаль соблюдать строгій нейтралитеть 2). Но во все продолженіе войны, поведеніе Австріи не переставало внушать намъ самыя серіозныя опасенія. Въ виду сего, докладываль вице - канцлеръ государю, Россія должна быть готова на все. «Если Австрія собираєть войска,» говориль онъ въ своемъ докладь, «то наши собраны; если она заключаєть займы, то у насъ довольно средствъ даже на случай второй войны, и въ тоть самый день, когда мы ясно увидимъ признаки враждебныхъ намъ наміреній, право дать отпоръ несправедливому нападенію дасть намъ также право предупредить его, и этимъ правомъ мы воспользуемся 3).»

Нынѣ можно съ достовърностью признать, что князь Меттернихъ и не замышляль вооруженнаго вмѣшательства въ борьбу нашу съ Турціей. Такой рішительный шагъ совершенно не соответствоваль бы ни слабости Австріи въ военномъ и финансовомъ отношеніяхъ, ни обычнымъ пріемамъ до боязливости осторожной политики австрійскаго канцлера, привыкшаго загребать жаръ преимущественно чужими руками. За то, еще на вѣнскомъ конгрессѣ, въ немъ зародилась мысль обезпечить Турцію отъ опасностей грозившихъ ей со стороны Россіи общеевропейскою гарантіей ея владѣній 4). Къ этой мысли возвратился онъ со дня открытія военныхъ д'яйствій на Дунав. Онъ внушалъ Портв, что всв прежніе мирные договоры ея съ нами ставили ее въ прямую зависимость отъ Россіи и были не болбе какъ перемиріями на короткіе сроки. Польза и безопасность Порты требовали-де чтобы будущій миръ былъ заключенъ не иначе, какъ при посредничествѣ и за ручательствомъ великихъ державъ. Мет-

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде Татищеву 9 (21) декабря 1827.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Татищевъ графу Нессельроде 29 января (10 февраля) и императоръ Францъ императору Николаю 12 (24) мая 1823.

Всеподданнъйшій докладъ графа Нессельроде, октябрь 1828.

<sup>4)</sup> Генцъ господарю валашскому, князю Караджѣ, 16 (28) сентября, 24 сентября (6 октября) и 26 октября (7 ноября) 1815.

тернихъ развивалъ этотъ иланъ и въ довърительныхъ сообщеніяхъ своихъ дворамъ лондонскому, парижскому и берлинскому. Имъ указывалъ онъ на всеобщій конгрессъ, какъ на единственное средство узаконить вмѣшательство Европы въ отношенія между Россіей и Турціей и положить конецъ русскому преобладацію на востокъ 1). Всѣ эти происки не увѣнчались успѣхомъ. Франція и Пруссія рѣшительно отвергли предложенія вѣнскаго кабинета, а герцогъ Веллингтонъ, вскорѣ по смерти Каннинга замѣнившій его во главѣ великобританскаго министерства, прямо заявиль, что счигаетъ себя связаннымъ съ Россіей постановленіями лондонскаго договора 1827 года 2).

Тѣмъ затруднительнѣе было положеніе князя Меттерниха, когда русскій посоль, отъ имени своего двора, потребоваль отъ него объясненій по предмету какъ австрійскихъ вооруженій, такъ и интригъ противъ насъ въ Лондонѣ, Парижѣ и Берлинѣ. Татищеву было предписано не скрывать оть него:

1) что отношенія между Россіей и Австріей ухудшаются съ каждымъ днемъ; 2) что желаемое вѣнскимъ кабинетомъ вмѣшательство четырехъ великихъ державъ въ наши споры съ Турпіей было бы коалиціей противъ Россіи, которая впрочемъ и одна готова защищаться до послѣдней крайности;

3) что такое вмѣшательство побудитъ насъ сдѣлать условія мира еще болѣе тяжкими для Турціи 3).

Австрійскій канцлеръ прибѣгъ къ единственному доступному ему средству оправданія. Онъ сталь упорно отрицать и вооруженія, и тайные переговоры съ иностранными кабинетами. «Если вы сосредоточите на нашей границѣ хоть сто тысячь человѣкъ,» сказаль онъ русскому послу, «то мы не двинемъ ни одного барабанщика. Война между обѣими имперіями невозможна» <sup>4</sup>). Что же касается предложенія дворамъ англійскому, французскому и прусскому принять на себя вмѣстѣ съ Австрій посреднич ство въ русско-турецкой распрѣ, то онъ представиль намъ деклараціи этихъ дворовъ, свидѣтельствовавшихъ, что такого предложенія они отъ него не

<sup>&#</sup>x27;) Ср. денеши князя Меттерниха князю Эстергази 20 ноября (2 декабря) 1828 съ денешами графа Поппо-ди-Борго графу Нессельроде 28 ноября (10 декабря) и 14 (26) декабря того же года.

Лордъ Абердинъ лорду Коулею 14 (26) декабря 1828.

<sup>\*)</sup> Графъ Нессельроде Татищеву 26 декабря 1828 (7 января 1829).

<sup>4)</sup> Татищевъ графу Нессельроде 9 (21) ноября 1828.

получали <sup>1</sup>). Какъ бы то ни было, по графъ Нессельроде предупредилъ Татищева, что Россія никогда не допускала иностраннаго вмѣшательства въ сношенія свои съ Оттоманскою имперіей, а если бы даже въ немъ представилась надобность, то Австрія была бы послѣднею державой, къ которой мы обратились бы съ подобною просьбой, пбо во все продолженіе настоящей войны, она выказала намъ несравненно болѣе недоброжелательства, чѣмъ всѣ прочія державы <sup>2</sup>).

Адріанопольскій миръ не только не положиль конца пререканіямъ, но еще болье обостриль отношенія обоихъ императорскихъ дворовъ. Поздравляя государя съ заключеніемъ мира, императоръ Францъ, въ собственноручномъ письмѣ, не воздержался отъ выраженія опасенія, какъ бы революціонный духъ не распространился съ новою силой въ Европѣ, въ чемъ будетъ отчасти виновата Россія, разстроившая союзъ великихъ державъ. Императоръ Николай не оставиль этого упрека безъ возраженія и вельлъ послу своему пъ Вѣнѣ объявить князю Меттерниху, что вѣнскій дворъ самъ систематически подрывалъ нашъ союзъ, что потворствомъ своимъ Турціи онъ довелъ дѣло до разрыва и что только такая политика могла ободрить упавшій духъ европейскихъ революціонеровъ 3).

Условія мира приводили въ ужасъ австрійскую дипломатію. Интернунцій называль адріанопольскій договоръ «самымъ жестокимъ, самымъ унизительнымъ изо всѣхъ, когда либо исторгнутыхъ побѣдителемъ у слабаго побѣжденнаго», содержащимъ въ себѣ «тотъ смертельный ядъ, который рано или поздно приведетъ къ разложенію Оттоманской имперіи». По мнѣнію его, Россія исключила это государство изъ числа независимыхъ державъ. Въ мирномъ трактатѣ она найдетъ все что захочетъ, и если гибель Порты входитъ въ ея разсчеты, то она обезпечила себѣ предлоги и средства къ ихъ осуществленію <sup>4</sup>). Киязь Меттернихъ вполнѣ раздѣлялъ этотъ взглядъ и, кромѣ того, въ завладѣніи Россіей устьями Дуная усматривалъ непосредственную опасность для Австріи, нарушеніе ея жизиенныхъ интересовъ, торговыхъ и полигическихъ. Въ докладѣ императору Францу, онъ настаивалъ на

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде барону Мейендорфу 17 (29) април 1829.

<sup>2)</sup> Графъ Нессельроде Татищеву 9 (21) іюня 1829.

<sup>·</sup> Рафъ Несептроде Татищеву 15 (27) октября 1829.

<sup>-4)</sup> Баронъ Оттенфельсъ внязю Меттерниху 13 (25) сентября 1829.

необходимости совершенно измёнить политику, которой до того следоваль венскій дворь. «Великій союзь», утверждаль онъ, фактически расторгнуть еще со времени подписанія петербургскаго протокола 1826 года. Россія измінила ему и заключила съ Англіей и Франціей новый союзъ, на началахъ, діаметрально противоположныхъ прежнему. Главною основой «великаго союза» было поддержание всъхъ существующихъ законныхъ учрежденій. Только при этомъ условіи возможно сохранение всеобщаго мира. Но если въ обычныя времена правило это не нуждается въ формальномъ признаніи, то при чрезвычайных обстоятельствах в, следуеть прибегать къ исключительнымъ мфрамъ. Такою мфрою должно прежде всего быть увеличение военныхъ силъ Австріи. Еслибы въ теченіе последнихъ леть оне не были ограничены до крайности, Россія инкогда не возбудила бы Восточнаго вопроса или по меньшей мара, онъ не привель бы къ столь печальному исходу. Адріанопольскій миръ лишь временная остановка. Онъ доказываетъ необходимость политическаго преобразованія. Австрія должна занять въ этомъ новомъ мірѣ подобающее ей мѣсто. Несомнънная сила событій укажеть ей на то, которое ей слъдуеть избрать. Нужно однако, чтобъ она имела средства удержать его, для спасенія себя и для блага всей Европы 1).

Нельзя было ясиће выразить желаніе окончательно порвать союзную связь Австріи съ Россіей. Понятно, что и у насъ господствовало въ это время подобное же намѣреніе. Вице-канцлеръ доносилъ государю, что, не принявъ участія въ переговорахъ, которые велись въ Лондонѣ по греческому дѣлу, вѣнскій дворъ, во все продолженіе войны, тѣмъ усердпѣе дѣйствовалъ въ смыслѣ, противномъ пользамъ Россіи; что австрійскіе дипломатическіе и консульскіе агенты, по инстикту ли, или на основаніи полученныхъ ими инструкцій, внимательно поддерживали враждебный образъ дѣйствій своего пранительства и содѣйствовали ему съ замѣчательнымъ единолушіемъ; что рѣчи ихъ и поведеніе всюду обнаруживали одинаковую зависть къ могуществу Россіи, одинаковую ревность въ возбужденіи ей затрудненій, то же предпочтеніе турокъ, тѣ же пожеланія въ пользу торжества послѣднихъ. Пока

Довладъ князя Меттерниха императору Францу 27 сентября (9 октября) 1829.

вѣнскій кабинеть не откажется оть такой «жалкой» системы, сближеніе наше съ Австріей невозможно» 1).

Такимъ образомъ, къ началу 1830 года, совершенно видоизмѣнились прежнія взаимныя отношенія великихъ державъ, и изъ нихъ готовы были образоваться новыя созвѣздія.

Князь Меттернихъ старался вступить въ тесную связь съ сенть-джемскимъ кабинетомъ, на условіи общаго противодъйствія преобладанію Россіи на Востокъ. Оттоманская имперія потрясена въ своихъ основаніяхъ, писаль онъ австрійскому послу въ Лондовъ, она перестала быть независимымъ государствомъ, дальнъйшее ея существованіе становится гадательнымъ. Европа находится въ состояніи толпы кутиль после попойки. Большою ошибкой было невключение турецкой территорін въ общую поземельную гарантію европейскихъ державъ на вѣнскомъ конгрессѣ, но еще большая состоить въ допущеній полнаго подчиненія Порты произволу ея могущественнаго сосъда. Доколъ намърена Англія простирать свое равнодушіе? Соглашеніе между ею и Австріей представляется совершенно-де необходимымъ 2). Въ отвътъ на это сообщеніе, герцогъ Веллингтонъ высказаль свое убіжденіе, что Турція поражена на смерть, что безполезно тратить силы на попытки ея оживленія, что следуеть заботиться лишь о замѣщенія ея въ средѣ европейскихъ государствъ. Естественпою наследницей Порты представлялась ему независимая Греція 3).

Напротивъ, Франція обнаружила стремленіе къ сближенію съ нами. Съ самаго заключенія лондонскаго договора, политика Карла X доказывала намъ его сочувствіе и дружбу. Теперь, когда военные и дипломатическіе успѣхи наши высоко подняли значеніе наше въ Европѣ, тюильрійскій кабинетъ надѣялся съ нашею помощью возвратить потерянныя въ 1814 году «естественныя» границы: Рейнъ и Альпы. Пруссія не высказывалась пока въ пользу той или другой группы, но видимо склонялась на сторону Россіи и Францій. Близкая родственная связь ея двора съ нашимъ императорскимъ домомъ была скрѣплена недавнимъ посѣщеніемъ императоромъ Николаемъ своего августѣйшаго тестя и обезпечила намъ

Всеподданнъйшій отчеть графа Нессельроде за 1829 годъ.

Князь Меттериихъ князю Эстергази 9 (21) септября 1829.

<sup>3)</sup> Князь Эстергази князю Меттернику 30 сентября (12) октября 1829.

искреннее содъйствие берлинскаго кабинета въ переговорахъ о миръ съ султаномъ. Въ Парижъ, гдъ съ нетеривниемъ сносили тяжелое ноложение, созданное странъ вънскими договорами, уже мечтали о земельномъ передълъ Европы, соединенными усилими России, Франціи и Пруссіи, наперекоръ и въ ущербъ Англіи и Австріи. Іюльская революція, низвергшая престолъ старшей линіи Бурбоновъ, остановила въ самомъ зародышъ развитіе и осуществленіе всъхъ этихъ плановъ 1).

Последствія этой революціи не замедлили отозваться на соседнихъ странахъ. Заволновались Германія и Италія, Бельгія отделилась отъ Голландій и провозгласила себя независимою. Даже отдаленная Польша возстала, стремясь порвать связи, соединявшія ее съ Россіей и воскресить Рачь Посполитую въ пределахъ 1772 года. Революціонный потокъ грозилъ разлитіемъ по всей Европъ. Разрушительное дъйствіе его отразилось и на Англіи. Торійское министерство, съ начала стольтія управлявшее страной, вынуждено было уступить мъсто вигамъ съ ихъ политическою программой: расширеніемъ избирательныхъ правъ. Новый либеральный кабинеть, въ которомъ лордъ Пальмерстонъ занялъ мѣсто министра иностранныхъ дълъ, спъшилъ протянуть руку народившейся изъ парижскихъ баррикадъ конституціонной монархіи Лудовика-Филиппа и, положивъ основаніе «сердечному соглашенію» между объими морскими державами, создаль на Западѣ противовѣсъ охранительному союзу трехъ сѣверныхъ государствъ.

Графъ Нессельроде пользовался водами въ Карлсбадѣ, когда тамъ было получено первое извѣстіе о происшедшей во Франціи революціи. Князь Меттернихъ, находившійся неподалеку оттуда, въ замкѣ своемъ Кенигсвартѣ, въ Чехіи, тотчасъ навѣстилъ русскаго министра и предложилъ ему, забывъ о прошлыхъ несогласіяхъ, условиться относительно общихъ мѣръ въ виду событія, грозившаго ниспроверженіемъ всѣхъ монархій Европы. Основанія соглашенія были изложены австрійскимъ канилеромъ въ нѣсколькихъ строкахъ, извѣстныхъ въ дипломатическомъ мірѣ подъ названіемъ «карлсбадскаго лоскута». Содержаніе его было слѣдующее: «Припять за общее основаніе нашего поведенія рѣшеніе не вмѣшиваться во внутреннія

О французскихъ проектахъ переустройства Европы во время русскотурецкой войны 1882—29 годовъ, см. Stockmar Denkwürdigkeiten, стр. 153—158.

дѣла Франціи, но и не допускать, съ другой стороны, чтобы французское правительство посягало на матеріальные интересы Европы въ томъ видѣ, какъ они установлены и гарантированы общими уговорами, а также на внутренній миръ европейскихъ государствъ». Нессельроде повезъ эту бумагу въ Петербургъ на утвержденіе государя 1).

Принятіе нами программы, начертанной рукой Меттерниха въ Кардобадъ, было равносильно возстановлению прежияго союза между Россіей и Австріей, къ которому необходимо должна была присоединиться и Пруссія. Императоръ Николай не сразу решился на такой шагь. Опыть предшедшихъ леть поколебалъ его довърје къ искренности и добросовъстности вънскаго кабинета. Лично онъ не любилъ его главу, считалъ его виновникомъ враждебнаго намъ направленія, принятаго въ последнее время австрійскою политикой и едва не вызвавшаго противъ насъ общеевропейской коалиціи. Зависть и страхъ предъ нашимъ могуществомъ руководили всеми действіями австрійскаго правительства. Итакъ, на него мы не могли ноложиться. Пруссія чуждалась общеевропейскихъ діль и втихомолку подготовляла въ свою пользу объединение Германіи. нока лишь на почет промышленных в порговых в интересовъ. И та и другая держава повидимому, довольно равнодушно относились къ основанію независимаго бельгійскаго королевства, этому первому нарушенію поземельнаго устройства Европы, установленнаго вънскимъ конгрессомъ. Не лучше ли было Россіи углубиться въ самое себя, отделиться отъ государствъ Запада, не искать съ ними союза? Такое решение упростило бы задачу нашей дипломатіи. Намъ не приходилось бы согласовать противоположные виды вашихъ союзниковъ, въ угоду имъ поступаться нашими собственными пользами. Мы были достаточно сильны, чтобъ оградить себя ото всякаго нападенія, и намъ не приходилось бы тратить силь нашихъ на защиту питересовъ намъ чуждыхъ. Никакая близкая опасность не угрожала намъ ни извић, ни изнутри. Да и плохая была надежда на сосъдей, часто призывавшихъ насъ къ себъ на помощь, но никогда еще не ополчавшихся ради нашей защиты.

Нать сомнанія, что мысли эти возбуждались въ соватахъ

 <sup>&#</sup>x27;) «Кардебадекій доскуть» помічень 25 іюля (6 августа) 1830 п въ первый разъ напечатань въ Mémoires de Metternich, V, стр. 16.

императора Николая и подвергались въ нихъ обсужденію. Но представители нашей тогдашней дипломатіи не были въ состояніи раздѣлить ихъ и усвоить. Значеніе графа Нессельроде родилось, возросло и утвердилось на совершенно противоположныхъ началахъ. Онъ привыкъ отождествлять государственныя пользы Россіи съ благойъ всей Европы, съ упроченіемъ въ ней мира, законнаго порядка и съ торжествомъ монархическаго принципа. Спасти что возможно изъ обломковъ «великаго союза» казалось ему главною задачей внѣшней политики императорскаго кабинета,

Государю представили, что уединясь отъ своихъ прежнихъ союзниковъ, онъ предастъ Германію въ жертву революціонному вліянію западныхъ державъ. «Оплотъ, образуемый нынѣ Австріей и Пруссіей,» говоритъ современный дипломатическій документь, «падеть. Борьба мийній, происходящая на берегахъ Рейна, перенесется на наши собственныя граинцы. Словомъ, Россія, какъ и въ 1812 году, будеть вынуждена снова схватиться съ Франціей; но борьба эта, можно смило сказать, будеть опасние, чимь тогда. Придется не сражаться съ врагомъ въ открытомъ бою, а обороняться отъ болъе страшнаго противника. Мы станемъ лицомъ къ лицу съ революціоннымъ духомъ, глухо подтачивающимъ державы самыя сильныя. Существенная польза Россій требуеть, чтобы мы держали его въ удаленіи оть себя, посредствомъ странъ. отделяющихъ насъ отъ очага революціи. Поддерживать между нами и Франціей нравственную преграду, состоящую изъ дружественныхъ намъ державъ и монархій, твердо основанныхъ на началахъ сходныхъ съ нашими, -- таковъ истинный и постоянный интересъ Россіп 1).»

Мићије это восторжествовало, и союзъ тѣсиће прежняго былъ возстановленъ между дворами русскимъ, австрійскимъ и прусскимъ. Онъ былъ запечятлѣнъ личными свиданіями императора Николая съ королемъ Фридрихомъ-Вильгельмомъ III въ Шведтѣ и съ императоромъ Францемъ I въ Мюнхен-

<sup>1)</sup> Неизданная записка барона Бруннова, озаглавленная «Объ общих» началах», служащих основанісмя нашей вившней политики, « составленная въ 1838 году и входившая въ читанный имъ наслъднику цесаревичу Александру Николаевичу курсъ исторіи нашихъ вившнихъ сношеній. Лишь первая часть этого курса (1762—1814) напечатана въ «Сборники Императорскаго Русскага Историческаго Общества, XXXI, стр. 197—416.

грецѣ, въ 1833 году, и снова подтвержденъ два года спустя, уже по вступленіи на престоль императора Фердинанда австрійскаго, въ Теплицѣ, на съѣздѣ всѣхъ трехъ союзныхъ государей ¹).

Политика, такимъ образомъ окончательно усвоенная императоромъ Николаемъ, отъ которой онъ уже не уклонялся до самой смерти, представляетъ полную систему, коей нельзя отказать ни въ стройности, ни въ последовательности. Прямодушіе и честность—таковы ея отличительныя свойства. Въ нихъ государь не безъ гордости виделъ главный источникъ не только личной своей славы, но и величія и могущества Россіи 2).

«Не тронь меня!» Въ этихъ трехъ словахъ выражалась вся его политика. Онъ не искалъ вмѣшиваться въ дѣла чужихъ государствъ, не будучи призванъ къ тому ими самими, но пе допускаль и ихъ вмѣшательства во все что непосредственно касалось пользъ Россіи. Онъ уважаль основанное на договорахъ поземельное распредъление владъний между европейскими державами, но требоваль, чтобы ни одна изъ нихъ также не посягала на него. Подобно Александру I, онъ актъ Священнаго Союза считаль «красугольнымъ камнемъ» своей политической системы и сознательно принималь на себя исполненіе всіхъ истекавшихъ изъ него обязанностой. Договоры 1813—1815 годовъ и постановленія конгрессовъ не потеряли для него законной своей силы. Они никогда не были отмыпены, союзная связь не порвана между дворами. Конечно, королю французовъ, возведенному мятежемъ на престолъ, не было мѣста въ сонмѣ монарховъ, царствовавшихъ «Божіею милостью». Англія сама давно устранилась отъ участія въ «великомъ союзѣ» и надолго лишила себя возможности вернуться къ нему, вступивъ въ дружественную связь съ революціонною Франціей. Темъ теснее должны были, по мненію государя, сплотиться Россія, Австрія и Пруссія, которыя одић оставались върными охранительнымъ началамъ, составлявшимъ основу союза.

<sup>&#</sup>x27;) Интересныя подробности о мюнхенгрецкомъ и теплицкомъ свиданіяхъ въ «Mémoires de Metternich», V, стр. 442—452 и 536—544 и VI, стр. 68—92.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Собственноручная помъта императора Николая на курст визминихъсиошеній Россія, уже упомянутомъ выше, см. «Сборникъ И. Р. И. О.» XXI, стр. 197.

Достигнуть этого было не легко. И вѣнскій, и берлинскій дворы сознавали всю пользу для нихъ русской дружбы, но по-прежнему съ подозрительнымъ недовѣріемъ относились къ нашему могуществу. Сила наша пугала ихъ, хотя и служила самимъ имъ оплотомъ, не только со стороны Франціи, но и противъ всякихъ революціонныхъ посягательствъ. Въ сношеняхъ съ нами, они часто обнаруживали нѣкоторую щекотливость, обидчивость, не всегда слушались нашихъ совѣтовъ. Имъ все казалось, что мы хотимъ насиловать ихъ волю, втянуть ихъ въ опасную войну съ Франціей. Отсюда нерѣшительность и слабость въ отношеніяхъ ихъ къ этой державѣ, мало отвѣчавшія откровенности и твердости, отличавшимъ политику императора Николая.

Государь снисходительно относился къ такой неустойчивости своихъ союзниковъ, которые и сами какъ будто извинялись въ ней предъ нами. «Что же дѣлать?» повгорялъ намъ прусскій министръ иностранныхъ дель, Ансильонъ, «мы не можемъ рисковать войной съ Франціей, развѣ война эта станетъ всенароднымъ деломъ. Мы не смемъ предпринять ее, пока общественное мнѣніе не начнеть ее поддерживать.» Въ то же время князь Метгернихъ говорилъ одному изъ нашихъ дипломатовъ: «Сравните наши двѣ монархіи. Россія подобна вашему государю. Она молода, полна силь и можеть позволить себъ большое напряжение, не вредя своему здоровью. Теперь взгляните на Австрію. Мы стары, тело наше обременено годами, мы не можемъ пускаться на опыты. Мы живемъ лишь потому, что бережемся и остерегаемся отъ всякихъ излиществъ.» Собеседникъ австрійскаго канцлера, столь извъстный впоследствии баронъ Брунновъ, «русскій Генцъ», какъ называли его въ Вене, въ упомянутой выше записке, вышедшей изъ-подъ его пера, остроумно сравнивалъ союзныя державы съ тремя путниками различнаго возраста и силы, следующими по одной дороге. Имъ трудно идти одинаковымъ шагомъ, и если они не хотять разстаться, то самый сильный изъ нихъ долженъ ум'врить свою походку и не сътовать на друзей своихъ за медленность, истекающую не изъ недостатка въ нихъ доброй воли, а изъ слабости.

Обстоятельства эти объясняють, почему, несмотря на неоднократно выраженную императоромъ Николаемъ готовность всёми силами ноддержать своихъ союзниковъ, дёло не дошло

до войны между Россіей, Австріей и Пруссіей съ одной стороны и морскими державами съ другой. Союзники ръщили не вмѣшиваться во внутреннія дѣла Франціи, но и не допускать, чтобъ она вышла изъ своихъ пределовъ или стала попровительствовать распростанению въ состанихъ съ нею странахъ революціонныхъ ученій. Въ последнемъ случать, союзные дворы рѣшили дѣйствовать противъ нея заодно и подавлять мятежъ всюду, гдъ только это окажется возможнымъ. Въ 1833 году, несколько устаревшие договоры были дополнены тремя тайными конвенціями. Первыя дві были заключены между Россіей и Австріей въ Мюнхенгрецъ. Изъ нихъ одна распространяла на дъла Востока соглашение существовавшее между двумя имперіями; другая заключала взаимное ручательство за польскія ихъ владенія и обязательство выдавать другь другу государственныхъ преступниковъ 1). Основанія третьей конвенціи были также обсуждены и рішены на мюнхенгрецкомъ совъщани, но самая конвенція подписана пъсколько позже, въ Берлинь, представителями трехъ съверныхъ дворовъ. Въ ней союзные государи объявляли, «что по зръломъ обсужденіи тёхъ опасностей, которыя продолжають угрожать порядку, установленному въ Европъ публичнымъ правомъ и договорами, въ особенности договорами 1815 года, они единодушно решили: укрепить охранительную систему, составляющую незыблемое основание ихъ политики,» въ томъ искреннемъ убъжденін, что «взаимная поддержка правительствъ другъ другу необходима для сохраненія независимости государствъ и правъ, отсюда вытекающихъ, въ интересахъ обще-европейскаго мира». Конвенція провозглашала право каждаго государя во время смуть внутреннихъ, равно какъ и при опасности внёшней, призывать къ себѣ на помощь прочихъ государей, отъ которыхъ зависить принять или отклонить такую просьбу, присовокупляя, что державы, къ тому неприглашенныя заинтересованнымъ правительствомъ, не имфютъ ни права вифшательства, ни права противодъйствія вышеозначенному соглашенію. Въ случав если бы потребовано было матеріальное содвиствіе одного изъ трехъ дворовъ, русскаго, австрійскаго или прусскаго, и какая-либо держава захотела бы воспротивиться тому

<sup>1)</sup> Объ мюнхенгрецкія конвенцій 6 (18) и 7 (19) сентября 1833 у Мартенса, Собраміє трактатов и конвенцій, IV, ч. 1, стр. 445—449 и 454—460.

силой оружія, три союзные двора сочтуть всякое предпринятое съ этою цёлью непріязненное дёйствіе, какъ бы направленнымъ противъ каждаго изъ нихъ, и примутъ самыя быстрыя и дёйствительныя мёры для отраженія такого нападенія 1). Берлинская конвенція 1833 года заслуживаетъ вниманія въ особенности потому, что въ ней, въ первый разъ по возобновленій союзническихъ отношеній между Россіей, Австріей и Пруссіей, проводятся начала солидарности ихъ въ международномъ вопросё и готовности не только дёйствовать согласно, но и считать общимъ дёломъ защиту отъ нападенія, произведеннаго на одну изъ нихъ.

Независимо отъ этихъ письменныхъ условій, три союзные двора молча согласились распредѣлить между собою задачи, выпадающія на долю каждаго, въ видахъ поддержанія ихъ общей оборонительной системы. На Пруссію возложено было наблюденіе за безопасностью сѣверныхъ границъ Гермапіи и огражденія ихъ отъ французскаго нашествія. Ей же предоставлялся рѣшающій голосъ при обсужденіи вопросовъ, касавшихся Голландіи. Охрана всего юга Европы поручена была Австріи; она первая высказывалась по дѣламъ Италіи, Швейцаріи и Пиренейскаго полуострова. Дворы вѣнскій и берлинскій заботились вмѣстѣ о соблюденіи прочими государями Германіи вѣрности охранительнымъ началамъ и о защитѣ германской территоріи отъ опасностей внѣшнихъ.

Россія являлась естественнымъ средоточіемъ союза и какъ бы его резервомъ. Императоръ Николай принялъ на себя исключительный надзоръ за спокойствіемъ въ царствѣ польскомъ, не упуская изъ виду ни Познани, ни Галиціи, ни даже Венгріи, и ручательство за сохраненіе мира на всемъ пространствѣ Балканскаго полуострова, отъ Прута и Дуная, до Босфора. Эту область онъ считалъ соприкосающеюся съ непосредственными интересами Россіи и предоставлялъ себѣ право по всѣмъ дѣламъ, касавшимся Польши и Востока, принимать рѣшенія независимо отъ своихъ союзниковъ и даже не совѣтуясь съ ними.

Но какую пользу извлекала Россія изъ союза съ двумя соседними державами? Онъ стоилъ ей немалыхъ жертвъ: ка-

Берлинская конисиція 3 (15) октября 1833, тамъ же IV, ч. 1, стр. 460—462.

кія же были его выгоды съ точки зрѣнія существенныхъ русскихъ интересовъ? Вопросъ этотъ задаетъ себѣ и составитель вышеприведенной записки и отвѣчаетъ на него пространными разсужденіями, которыя позволительно считать выраженіемъ мнѣній самого императорскаго кабинета.

«Отдадимъ себѣ отчетъ,» говоритъ баронъ Брунновъ, «въ томъ, какую цѣну имѣетъ для насъ этотъ союзъ. Будемъ при этомъ избѣгать двойнаго заблужденія. Во-первыхъ, не станемъ придавать силѣ нашихъ союзниковъ цѣну меньшую противъ дѣйствительной, по отношенію къ нашимъ интересамъ; во-вторыхъ, не будемъ требовать отъ нихъ болые того, что въ состояніи дать намъ ихъ дружба.»

Переходя къ оцѣнкѣ первой оговорки, старшій совѣтникъ нашего министерства иностранныхъ дѣлъ продолжаетъ:

«Дѣйствительно, оставаясь въ предѣлахъ истины, мы должны сознаться, что въ теченіе восьми лѣтъ, Россіи, посреди весьма трудныхъ обстоятельствъ, удалось сохранить всеобщій миръ лишь благодаря тому, что она успѣла противопоставить охранительную систему тройственнаго союза соединеннымъ усилінять двухъ морскихъ державъ.

«Пока Австрія и Пруссія будуть за насъ, одного этого достаточно, чтобы задержать исполнение честолюбивыхъ замысловъ Франціи и разстроить враждебныя намъ нам'тренія Англін. И та, и другая морскія державы не предпримуть ничего ръшительнаго, потому что онъ не хотять подвергать себя опасности разсориться заразъ съ тремя державами материка. Солидарность Россіи, Австріи и Пруссіи, другими словами, начало, въ силу котораго три эти государства составляютъ какъ бы единое, и следовательно, кто нападеть на одну изъ нихъ, вынужденъ будеть вести войну и съ двумя остальными, начало это производило доселѣ на Францію и Англію самое счастливое для насъ впечатленіе. Обе оне, надо сознаться, считаютъ союзъ трехъ державъ материка более кренкимъ, чёмъ онъ есть въ дёйствительности, и одно обаяніе его избавило Европу отъ всеобщаго потрясенія. Ибо съ той минуты, какъ Франція замѣтила бы ослабленіе узъ, соединяющихъ три двора, она несомивино возвысила бы голосъ. Въ свою очередь. Англія стала бы болье дерзкою и съ тымъ большею ревностью начала бы преследовать свой смёлый планъ, заключающійся въ распространеніи повсюду своего политическаго вліянія и въ навязываніи прочимъ государствамъ конституціонныхъ формъ, которыми она сама управляется. Такимъ образомъ, обѣ морскія державы, освободясь отъ узды, которою континентальный союзъ сдерживаетъ нынѣ ихъ разрушительные планы, перестали бы бояться встрѣтить повсюду препятствія, запугали бы Австрію и Пруссію, господствовали бы надъ государствами втораго и третьяго разряда и кончили бы тѣмъ, что осуществили бы въ пользу революціонныхъ ученій мечту Наполеона о всемірной монархіи.

«Локоль будеть существовать во всей своей силь охранительный союзъ, не случится такого несчастія. Прежде чёмъ дойти до насъ, революціонная пропаганда потеряетъ свою мощь и разобьется объ Австрію и Пруссію. Нашъ в'єрно поиятый интересъ, повторяю, будеть всегда заключаться въ ободреніи и укрѣпленіи нашихъ союзниковъ въ страшной борьбѣ, предстоящей имъ съ противникомъ, который нападаетъ на нихъ ежедневно и съ самымъ разнообразнымъ оружіемъ. Мы не должны скрывать отъ себя, что шансы этой борьбы опасны. Положение нашихъ союзниковъ съ каждымъ днемъ становится затруднительнъе. Смерть императора Франца была для Австріи незамънимою потерей. Дъйствіе власти ослабляется въ ней все болье и болье. Со своей стороны, Пруссія заключаеть въ себъ опасные зачатки раздора и внутреннихъ волненій. Религіозные вопросы, связанные съ недавнимъ низложениемъ архіепископа кёльнскаго, придають прискорбное развитіе этимъ зародышамъ гражданскаго и нравственнаго разложенія.

«При такомъ положеніи дёлъ, наши союзники нуждаются болёе чёмъ когда-либо въ заботливости и благосклонности государя. Онъ ихъ единственная опора. Отъ него одного могуть они ожидать совётовъ откровенной и безкорыстной дружбы. Роль примирителя, выпадающая такимъ образомъ на долю нашего августёйшаго монарха, представляетъ необыкновенную важность для будущаго спокойствія Европы. Но задача эта связана съ большими трудностями. Россія не повельваетъ своими союзниками, а между тёмъ призвана руководить имп. Ей предстоитъ укреплять ихъ, не давая имъ чувствовать, что намъ хорошо извёстна ихъ слабость. Словомъ, она должна поддерживать ихъ на ходу, заставляя ихъ позабыть о тяжести руки, служащей имъ опорой. Сообразно большему или меньшему успёху, съ которымъ Россія исполнить

эту трудную задачу, р‡шится будущая участь континентальнаго союза, которая окажеть могучее вліявіе на спокойствіе Австрін и Пруссін.

«Не подлежить сомнению, что обе эти монархій вовлечены въ настоящую минуту во внутреннюю борьбу, въ которой начала зла и добра вступають другь съ другомъ въ решительный бой. Если исходъ его будеть неблагопріятень для монархическаго дёла, то вредъ, изъ сего проистекающій, будеть очень значителень для насъ, ибо торжество революціонныхъ идей на берегахъ Дуная и Одера будеть касаться насъ гораздо ближе чёмъ билль о парламентской реформё или іюльскія баррикады. Воть почему мы должны считать дёло монархій въ Пруссій и Австрій не чуждымъ намъ дёломъ, а вопросомъ, прямо касающимся Россій. Воть что объясняеть истинную цёну, которую мы должны придавать нашимъ союзшикамъ, ибо въ правственномъ отношеній, ихъ и наши интересы тождественны.

«Конечно, можеть наступить время, когда Австрія и Пруссія подчинятся непреодолимому вліянію духа времени. Тогда наши интересы разділятся, Россія останется одна на полісраженія. Это можеть случиться, но этого еще ніть. И подобно тому, какъ искусный военачальникъ не покидаеть безъ надобности занимаемой имъ выгодной позиціи, чтобы перейти на другую, меніе выгодную, и не уступаеть добровольно непріятелю містности, которую онъ призванъ защищать шагъ за шагомь, такъ и нашъ августійшій государь восемь літь продолжаеть бой, непрестанно предлагаемый революціей намъ и нашимъ союзникамъ. Опираясь на свое право и на свидітельство своей совісти, онъ не отчаявается въ побідоносномъ исході этой борьбы, если Божественному Провидінію угодно будеть благословить его усилія.»

Не мен'те подробно обсуждаетъ баронъ Брунновъ и вторую свою оговорку.

«Не следуетъ требовать отъ нашихъ союзниковъ,» пишетъ онъ, «боле того, что въ состояни дать намъ ихъ дружба. Такова истина, которую мы должны повторять сами себе ежедневно, дабы не судить ихъ съ незаслуженною ими строгостью. Мы уже видели въ чемъ ихъ положение и силы отличаются отъ нашихъ. Не будемъ же удивляться, если поведение ихъ не можетъ всегда соответствовать нашимъ собственнымъ поступкамъ.

they .

«Мы не должны ожидать оть нашихъ союзниковъ услугъ двоякаго рода.

«Во-первыхъ, мы не должны требовать отъ нихъ въ ихъ прямыхъ сношеніяхъ съ Франціей извістной степени правственнаго мужества, истекающаго изъ сознанія силы и слѣдовательно немогущаго обнаружиться ни въ Берлинъ, ни въ Вънъ. Выводъ изъ этого тотъ, что союзники наши всегда будуть относиться къ притязаніямъ Франціи терпізливие чімъ бы следовало. Эта теринмость, если смею такъ выразиться, будеть часто доходить до слабости. Мы не разъ убъждались въ томъ, относительно Пруссіи, по деламъ Голландіи, относительно Австріи, по вопросу о занятіи Анконы. Боязливость, выказанная въ этихъ случаяхъ нашими союзниками, не могла понравитьси государю. Однако, онъ не захотьль поставить ее въ вину имъ, по той весьма справедливой причинъ, что наши укоризны могли бы только раздражить ихъ, не придавъ имъ притомъ ни более силы, ни более мужества. Основываясь на приведенномъ примъръ, не станемъ сомнъваться, что союзники наши, пока не будуть затронуты ихъ самые прямые интересы, отступять предъ Франціей и не решатся взяться за оружіе. Мы никогда не должны упускать эту истину изъ виду. Воть почему государь, каждый разъ когда приходилось говорить съ Франціей сообща языкомъ твердымъ и решительнымъ, считалъ осторожнымъ, заблаговременно освъдомиться у своихъ союзниковъ, какими средствами намфрены они поддержать такую рачь въ томъ случав, если замачанія наши не будуть уважены. Такимъ образомъ, мы никогда не рисковали произвести тщетныхъ угрозъ, подвергаясь опасности видеть ихъ опровергнутыми ходомъ событій. Подобное осторожное поведение можеть одно намъ приличествовать, ибо если оно не внушаетъ нашимъ союзникамъ болъе энергическихъ рашеній, то по крайней мара и не компрометируеть нашего достоинства произнесеніемъ словъ безъ результата.

«Во-вторыхъ, другое правило, которое мы должны соблюдать въ отношеніяхъ нашвуть къ союзникамъ, дабы не подвергаться печальному разочарованію, состоитъ въ томъ, чтобы не ожидать отъ нихъ никакого активнаго содъйствія въ случаѣ, если бы произошло столкновеніе между нами и морскими державами по дѣламъ Востока. «Въ означенной борьбѣ мы не можемъ предаваться иллюзіямъ относительно того положенія, которое примуть Пруссія и Австрія.

«Первая будеть искренно желать намъ успѣха, предложитъ даже свои добрыя услуги для улаженія несогласій, которыя возникли бы между нами и Англіей или Франціей, но пе приметь прямаго участія въ борьбѣ нашей съ одною изъ этихъ двухъ державъ. Въ этомъ отношеніи намъ извѣстны намѣренія берлинскаго двора. Государь и не требуетъ отъ него ничего, сверхъ того, что мы можемъ ожидать отъ него по всей справедливости.

«Что же касается Австріи, то положеніе ея въ виду столкновенія на Востокѣ также заранѣе опредѣлено объясненіями, происходившими по этому предмету между двумя императорскими дворами. Вѣнскій кабинетъ выскажется за насъ, если на насъ будетъ совершено несправедливое нападеніе, онъ приметъ военныя мѣры со стороны Запада, чтобъ обуздать Францію и воспрепятствовать воздѣйствію восточныхъ усложненій на спокойствіе остальной Европы; но онъ не дойдетъ до того, чтобъ оказать намъ матеріальное содѣйствіе, дѣйствительную помощь для окончанія войны въ нашу пользу.

«Въ такомъ слупаћ, Россія будетъ вынуждена разсчитывать лишь на собственныя средства. Помощь со стороны ея союзниковъ будетъ исключительно отрицательною; другими словами, мы воспользуемся выгодой не имѣть ихъ противъ насъ, вслѣдствіе чего наши западныя границы будутъ прикрыты на всемъ ихъ протяженіи. Но намъ отнюдь нельзя надѣяться на активное содѣйствіе ни Пруссіи, ни Австріи 1).»

Таковы были, по мивнію императорскаго кабинета, главныя основанія возобновленнаго Священнаго Союза. Австрія и Пруссія, повидимому, крвико сплотились вокругь Россіи, которая служила имъ опорой противъ внутреннихъ волненій, защитой отъ нападенія извив. Неодолимая сила обстоятельствъ снова сблизила ихъ съ нами; мы же, со своей стороны, облегчили имъ это сближеніе, признавъ за ними всв права нашихъ союзниковъ и взявъ исключительно на себя исполненіе истекавшихъ изъ союза обязанностей. Такое неравномѣрное распредѣленіе между тремя державами союзническихъ долей было

<sup>&#</sup>x27;) Рукописная записка барона Бруннова.

последствіемъ личнаго взгляда императора Николая на отношенія Россіи къ соседнимъ государствамъ, взгляда, въ которомъ проявлялось столько же великодушія, сколько и гордости, почеринутой имъ въ сознаніи своего могущества и достоинства. Условія эти были конечно очень выгодны для в'єнскаго и берлинскаго дворовъ, но въ то же время несомнънно тиготили ихъ, какъ тиготитъ всякое признаніе чужаго правственнаго или матеріальнаго превосходства. Въ промежутокъ между іюльскою и февральскою революціями, не разъ пытались они освободиться изъ-подъ нашей политической опеки и снова сойтись съ кабинетами лондонскимъ и даже парижскимъ. Главнымъ препятствіемъ къ тому служило: въ Англіи-десятильтнее пребывание виговъ въ управлении, а во главъ министерства иностранныхъ дель-лорда Пальмерстона, который лично ненавидель и презираль австрійскаго канцлера; во Франціи же-непрочность различныхъ министерскихъ комбинацій. При всемь томъ, къ концу тридцатыхъ годовъ, между Вѣной и Парижемъ установились самыя дружескія отношенія, благодаря коимъ два сына Лудовика-Филиппа, герцогъ Орлсанскій и принцъ Жуапвильскій, были съ почетомъ приняты при дворахъ австрійскомъ и прусскомъ, а старшій изъ нихъ даже вступплъ въ бракъ съ принцессой Мекленбургъ-Шверинскою, при посредничествъ короля Фридриха-Вильгельма III.

Всегда твердый и последовательный въ своихъ воззреніяхъ и поступкахъ, императоръ Николай не могъ одобрить такой переміны въ положеній своихъ союзниковъ относительно Орлеанской династіи. Францію считаль онъ гиъздомъ революцін, источникомъ смуть и бідъ для всей Европы. Короля французовъ онъ не уважалъ ни какъ человака, ни какъ государя. Политическимъ идеаломъ его было поэтому возстановление шомонскаго союза, другими словами, привлечение Англіи къ соглашенію трехъ стверныхъ державъ. Удобный въ тому случай, казалось, представился въ 1839 году, когда французское правительство взяло подъ свое покровительство Мегмета-Али, выразившаго нам'треніе отложиться отъ Порты и провозгласить себя независимымъ владътелемъ Египта и Спрін, тогда какъ всѣ прочів великія державы были на сторопъ султана. Усиліямъ нашей дипломатіи удалось тогда убъдить сенть-джемскій кабинеть обойтись безъ согласія Францін при разрішеній турецко-египетской распри и даже подписать вчетверомъ договоръ фактически исключавний Францію изъ такъ-называемаго обще-европейскаго соглашенія. Чтобы достигнуть этого результата, мл даже не колеблясь принесли въ жертву Англіи наше исключительное положсніе относительно Порты, созданное двумя вѣками нашей исторіи и обезнеченное за нами торжественными договорами. Но успъхъ нашъ былъ мимолетный. Не прошло и года съ подписанія первой лондонской конвенціи между Россіей, Англіей, Австріей и Пруссіей, какъ по единогласному ихъ приглашенію, Франція снова заняла свое мѣсто въ совѣтѣ великихъ державъ и приложила свою подпись въ другой конвенціи, впервые узаконившей вмѣшательство Европы въ международныя отношенія Оттоманской имперіи 1).

Назадолго предъ темъ скончался король прусскій Фридрихъ-Вильгельмъ III, завъщавшій своему сыну и преемнику «въ особенности заботиться о томъ, чтобы Россія, Австрія и Пруссія продолжали пребывать въ единеніи 2).» Въ первые годы своего царствованія, Фридрихъ-Вильгельмъ IV не уклонялся отъ указанной ему отцомъ политики, хотя въ действіякъ его не трудно было угадать, съ одной стороны, склонность уступить до извъстной степени все громче и громче раздававщимся требованіямъ о введеній въ Пруссій обще-государственнаго народнаго представительства, съ другой-расположеше къ сближению съ Англей, во имя солидарности протестантскихъ интересовъ. И то, и другое стремленіе не согла-Асовались съ началами Свящепнаго Союза и должны были съ теченіемъ времени видоизмѣнить взаимныя отношенія его членовъ, то-есть содъйствовать болье тесному соглашению Россін съ Австріси, въ ущербъ Пруссіи. Результатомъ его было присоединеніе къ австрійской монархіи вольнаго города Кракова, состоявшееся въ 1846 году, вопреки желанію берлинскаго двора, хотя при его участін, и вызвавшее протесть кабинетовъ сентъ-джемскаго и парижскаго, которые объявили эту мъру нарушениемъ заключительнаго акта вънскаго конrpecca 3).

<sup>1)</sup> Лондонскія конвенцін 3 (15) іюля 1840 и 1 (13) іюля 1841.

Изъ посмертнаго письма короля Фридриха-Вильгельма III къ сыну, озаглавленнаго: «Моему милому Фрицу

<sup>\*)</sup> Конвенція З (15) апрыля 1846 о присоединеній Кравова въ Австрін, у Мартенса, «Собр. тракт. и конв.». Т. ІV, ч. І. стр. 533—536.

Общій протесть но краковскому ділу быль едва ли не посліднимъ проявленіемъ англо-французскаго союза, вътеченіе шестнадцати літь служившаго противовісомъ союзу трехъ сіверныхъ державъ. Причиной размолвки не только между обоими правительствами, но и между дворами послужили «испанскіе браки», иначе женитьба младшаго сына короля французовъ, герцога Монпансье, на сестрі королевы испанской. Отъ самой тісной дружбы, морскія державы внезапно перешли къ ожесточенной вражді другь съ другомъ. Лордъ Пальмерстонъ, незадолго до того снова вступившій въ завідываніе внішними сношеніями Великобританіи, съ обычною откровенностью, громко и ясно выражаль свою злобу и неуваженіе къ политикъ Лудовика-Филиппа и Гизо.

Естественнымъ последствіемъ такого оборота дель были усилія тювльрійскато кабинета замінить англійскій союзъ австрійскимъ. Гизо вступиль въ личную дов'єрительную переписку съ княземъ Меттернихомъ, предлагая ему дъйствовать сообща въ охранительномъ смыслъ, на Западъ-противъ революцін, на Восток'я — противъ завоевательныхъ стремленій Россіи 1). Австрійскій канцлеръ быль слишкомъ смѣтливъ и остороженъ, чтобы пожертвовать испытаннымъ русскимъ союзомъ новорожденной дружбъ шаткаго французскаго правительства. Но онъ не отвергъ заискивающихъ предложеній Гизо и старался въ швейцарскомъ вопросъ установить впервые общее дъйствіе четырехъ великихъ державъ материка, наперекоръ Англіи. Съ другой стороны, подъ вліяніемъ личныхъ дружественныхъ отношеній королевы Викторіи и ея супруга къ королю Фридриху-Вильгельму IV, берлинскій кабинеть начиналъ все болће и болће тяготеть къ лондонскому. Такъ въ 1848 году, какъ и въ 1830, наканунъ революціи, нарождались въ Европф новыя политическія созвъздія, окончательно выясниться и опредълиться которымъ снова помешалъ революціонный ураганъ.

Пока въ Европѣ все видоизмѣнялось и перемѣщалось, императоръ Николай одинъ не покидалъ занятаго имъ положенія и продолжалъ считать Священный Союзъ незыблемымъ основаніемъ своей политики, какъ внутренней, такъ и внѣшней. Государя не смущали частыя уклоненія союзниковъ его отъ

<sup>1)</sup> Гизо виняю Меттернику 6 (18) мая 1847.

условленной общей программы. Считая эти уклоненія случайными и временными, онъ не сомнѣвался въ томъ, что рано или поздно они вернутся къ ней опять. На первый взглядъ, дѣйствительно, самые настоятельные интересы Австріи и Пруссіи вынуждали ихъ опираться на Россію. Но если внимательно вглядѣться въ сущность Священнаго Союза, то нельзя не признать, что онъ самъ въ себѣ носилъ уже зачатки своего разложенія.

Громко провозглашенною цёлью его было сохраненіе политическаго и территоріальнаго status quo въ Европё. Россія крѣпко придерживалась этого основнаго правила, а Австрія и Пруссія торжественно его признавали. Но втайнѣ оба союзные намъ двора не были довольны настоящимъ положеніемъ въ томъ видѣ, какъ оно было опредѣлено международными договорами.

Конечно, Австріи нечего было жаловаться на поземельное устройство, выработанное на вънскомъ конгрессъ и предоставлявшее ей преобладаніе въ Германіи и Италіи. Она пожалуй помирилась бы и съ присоединениемъ къ России всего Привислинскаго края. Но на Востокъ, адріанопольскій миръ отдаль въ наши руки устья Дуная и обезпечилъ за нами господствующее значение въ Турціи. Въ силу его, Молдавія, Валахія и Сербія, отчасти и Греція, подпали нашему непосредственному вліянію. Съ техъ поръ, на насъ были устремлены взоры всёхъ христіанскихъ подданныхъ Порты, чаявшихъ оть насъ своего освобожденія. Какъ ни рішительно высказывались мы въ пользу сохраненія цілости и независимости Оттомманской имперін; какъ ни строго осуждали «тайные происки, подготовляемые въ Болгаріи, Албаніи и другихъ областяхъ апостолами французской и польской пропаганды, прикрывающимися личиной славянства», 1) но въ Вѣнѣ хорошо понимали, что если сегодня это такъ, то завтра можетъ быть иначе, и что единодушное возстаніе турецкихъ славянъ вынудить Россію вступиться за нихъ, точно такъ же, какъ вступилась она за возставшихъ грековъ. Единственнымъ средствомъ воспротивиться такой пагубной для Австріи случайности представлялось князю Меттерниху совокупное вм'єшательство Европы въ отношенія наши къ Турціи, европейское ручательство за

<sup>1)</sup> Всеподданнъйшій отчеть графа Нессельроде за 1845 годъ.

ея целость, первымъ шагомъ къ чему были лондонскія конвепціи 1840—41 годовъ. Изъ этого следовало, что status quo на Востоке было далеко не по душе венскому двору, что терпель онъ его лишь по необходимости и что наконець, онъ не только ничего не сделаеть для его поддержанія, но воспользуется первымъ удобнымъ случаемъ, чтобы видоизмёнить его согласно своимъ выгодамъ, можно даже сказать жизненнымъ условіямъ существованія австрійской монархіи.

Ecan status quo на Восток' тревожило и безпокоило Австрію, то еще менье удовлетворяло Пруссію положеніе дъль на Западъ и въ частности, созданное на вънскомъ конгрессъ союзное государственное устройство Германіи. Издавна монархи изъ дома Гогенцоллерновъ стремились къ достижению въ ней господствующаго значенія, то обдуманно, то какъ бы инстинктивно, но всегда, даже въ минуты самыхъ тяжкихъ для Пруссіи испытаній, упорно и неуклонно. Въ 1815 году, берлинскій кабинеть должень быль уступить притязаніямь вінскаго двора на исключительное председательство въ сеймъ, въ виду необходимости обезпечить за Пруссіей значительное земельное приращеніе и противостоять вторичному водворенію во Франціи возвратившагося съ острова Эльбы Наполеона. Съ этого времени, берлинскій кабинеть спокойно, безь шума, преслідоваль свою традиціонную ціль, собирая вокругъ себя второстепенныя германскія государства въ таможенномъ союзѣ. Можно даже съ достовърностью сказать, что мысль о политическомъ объединеніи Германіи подъ главенствомъ прусскихъ королей была чужда воображению Фридриха-Вильгельма III и романтическаго его преемника. За то она вошла въ плоть и кровь молодого покольнія не только въ Пруссій, но и въ другихъ германскихъ государствахъ и ожидала лишь удобнаго случая чтобы пробиться наружу.

Итакъ, обѣ наши союзницы, и Австрія, и Пруссія, не прочь были видѣть измѣненнымъ порядокъ, установленный въ Европѣ договорами, первая на Востокѣ, вторая на Западѣ. Австрія не могла примириться съ нашимъ преобладаніемъ на Балканскомъ полуостровѣ; Пруссія побуждалась передѣлать въ свою пользу государственное устройство германскаго союза. Императорскій кабинетъ не только не принималь въ разсчетъ этихъ стремленій, но всю свою политическую систему построилъ на предположеніи объ одинаковой готовности трехъ союзныхъ

державъ поддерживать европейское status quo. Между тёмъ не было недостатка въ указаніяхъ на ошибочность этого взгляда, по крайней мёрё по отношенію къ Австріи, ясно доказавшей въ 1828—29 годахъ несовмёстимость своей политики съ нашими интересами на Востокі. Что же касается до Пруссіи и ея посягательствъ на господство въ Германіи, то они съ необычайною силой проявились въ 1848 году, не только не смотря на революціонное движеніе, охватившее вёсь нёмецкій народъ, но въ связи съ нимъ и отчасти при его солійствіи.

Революція 1848 года обнаружила прусскія притязанія во всемъ ихъ объемѣ, точно такъ же, какъ скоро послѣдовавшая за нею война 1853—56 годовъ разсѣяла окончательно заблужденіе о возможности согласовать политику Россіи и Австріи въ Восточномъ вопросѣ. Революціи этой было не подъ силу низвергнуть зданіе, воздвигнутое на вѣнскомъ конгрессѣ, но она поколебала его основанія и подготовила паденіе. Она была прологомъ кровавой драмы, разыгравшейся въ Европѣ въ третью четверть девятнадцатаго столѣтія и окончательно преобразовавшей политическую поверхность этой части свѣта.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

## 1848 годъ.

Революціонная буря, пронесшанся надъ Западомъ въ 1848 году, разразилась не внезапно. Глухіе раскаты грома, раздававшіеся въ различныхъ концахъ Европы, задолго предвіщали наступленіе грозы.

Общественная мысль давно уже была повсюду въ состоянін напряженнаго возбужденія. Въ государствахъ, управляемыхъ неограниченною властью, обнаруживались стремленія къ политической свободь; въ конституціонныхъ монархіяхъреспубликанскія теченія. Но какъ въ техъ, такъ и въ другихъ, вопросы внутренней политики тъсно связывались съ побужденіями политики внішней. Такъ, во Франціи, крайняя оппозиція ставила, между прочимъ, правительству Лудовика-Филинна въ вину его робкую умфренность въ сношеніяхъ съ иностранными державами, желаніе сохранить миръ во что бы то ни стало. Въ Швейцаріи, радикальное большинство вооруженною силой подавило попытку католическихъ кантоновъ образовать изъ себя отдельный союзъ, опираясь на покровительство Австріи и Франціи. Въ Италіи жажда либеральныхъ преобразованій была неразд'яльна съ помыслами о національной независимости и объ освобожденій всего полуострова отъ иноземныхъ вліяній. Такъ же точно и по сю сторону Альновъ, народное движеніе хотя и было направлено на борьбу съ правительствами отдёльныхъ государствъ, входившихъ въ составъ Германскаго союза и требовало введенія въ нихъ представительнаго правленія, но главною целью этого движенія было осуществленіе давней, завѣтной мечты пѣмецкаго народа: государственное объединение Германии.

Изо всехъ европейскихъ правительствъ одно англійское, руководимое дордомъ Пальмерстономъ, не только не осуждало революціонныхъ стремленій на материкѣ и не заботилось о подавленіи ихъ, но открыто выражало имъ сочувствіе и даже объщало поддержку. Оно приняло сторону берискихъ радикаловъ противъ Зондербунда и воспрепятствовало предположенному вифшательству великихъ континентальныхъ державъ въ пользу последняго. Какъ только, въ конце 1847 года, вспыхнуло возстаніе въ Сицилія, повлекшее за собою народныя волненія и провозглашеніе конституціи въ Неаполь, Тосканъ и Піемонть и отозвавшееся даже на Ломбардо-Вепеціанской области, Пальмерстонъ отправиль въ Италію лорда Минто съ особымъ порученіемъ. Великобританскій посланникъ долженъ былъ посетить последовательно дворы туринскій, флорентійскій, римскій и неаполитанскій; королю сардинскому выразить сочувствіе сентъ-джемскаго кабинета и сожальніе объ угрожающемъ положенів, принятомъ относительно его Австріей, а также похвалить его за предложенную пап' поддержку противъ австрійскихъ притязаній; великому герцогу тосканскому советовать, чтобъ онъ вступиль на путь либеральныхъ преобразованій, а папіз-чтобъ не сходиль съ этого пути и продолжаль начатыя реформы; наконець, въ Палермо и Неаполь, лордъ Минто долженъ быль служить посредникомъ между королемъ и возставшими подданными. «Правительство ея величества,» писаль англійскій министръ иностранныхъ дёлъ въ наставленіе лорду Минто, «проникнуто убъжденіемъ, что государи и ихъ правительства поступили бы мудро, следуя въ управленіи своими делами систем'є прогрессивнаго улучшенія, стремясь излечить обнаруженное по тщательномъ разследованій зло и время отъ времени, преобразуя древнія учрежденія своихъ странъ, такъ, чтобы они согласовались съ постепеннымъ ростомъ умственнаго развитія и возрастающимъ распространеніемъ политическихъ знаній. Правительство ея величества считаетъ за непреложную истину, что если независимый государь, по зреломъ размышлении, признаетъ полезнымъ, въ пределахъ своихъ владеній, ввести въ законы и учрежденія страны улучшенія, по мивнію его, клонящіяся къ увеличенію благосостоянія его народа, то никакое другое правительство не имфетъ права пытаться ограничить эти мары или вмашаться въ такое отправление одного

изъ существенныхъ преимуществъ самостоятельной верховной власти 1)».

Лордъ Пальмерстонъ не ограничился ободреніемъ тёхъ изъ итальянскихъ государей, которые, уступая духу времени и давленію народныхъ возстаній, согласились даровать конституціи своимъ подданнымъ. Онъ прямо заявилъ австрійскому правительству, что если оно вмѣшается во внутреннія дѣла Италіи и этимъ вызоветъ войну, «то въ такой войнѣ Англія и Австрія конечно будутъ не на одной и той же сторонѣ» <sup>2</sup>). Поступая такимъ образомъ, онъ воскрешалъ политику своего учителя Каннинга, торжественно возвѣстившаго нѣкогда съ парламентской трибуны, что Великобританія подобна Эоловой пещерѣ и что дующіе изъ нея вѣтры возбуждаютъ бури во всѣхъ концахъ вселенной <sup>3</sup>).

Князь Меттернихъ сознавалъ близость и размѣры опасности, которою итальянское движение, поддержанное Англіей, угрожало монархін Габсбурговъ. Король Карлъ-Альбертъ не скрываль уже своихъ замысловъ на Ломбардно и дъятельно вооружался. Не доверяя Франціи, сомневаясь и въ Пруссіи, австрійскій канцлерь въ эту рішительную минуту все упованіе свое возложиль на Россію. Онь быль уверень, что русскій государь не останется глухъ къ призыву на помощь, во имя союзническихъ обязательствъ, продолжавшихъ связывать три северные двора. И действительно, снисходя на его просьбу, императоръ Николай приказалъ отпустить заимообразно австрійскому правительству шесть милліоновъ рублей изъ нашего государственнаго казначейства 4). Онъ объщалъ также всеми силами поддержать Австрію въ томъ случать, если Сардинія нападеть на нее въ союзі съ Франціей, по объявиль, что не желаетъ до наступленія этой случайности вмѣшиваться во внутреннія діла Италіи, приберегая силы свои на случай опасности более непосредственной; возстанія въ Польше или

<sup>\*)</sup> Лордъ Пальмерстонъ лорду Минто, октября 1847.

<sup>7)</sup> Лордъ Пальмерстонъ лорду Понсонби 30 января (11 февраля) 1848.

<sup>\*)</sup> Канпингъ, въ ръчи, произнесенной 30 ноября (12 декабря) 1826, прочелъ слъдующіе стихи Виргилія:

Celsa sedet Acolus arce,

Sceptra tenens, mollitque animos et temperat iras. Ni faciat, maria ac terras coelumque profundum Quippe ferant rapidi sacum, verrantque per auras.

<sup>4)</sup> Князь Меттернихъ графу Нессельроде 8 (20) января 1848.

въ Германіи <sup>1</sup>). Въ то же время, русскому посланнику въ Лондон'в предписано было откровенно высказать великобританскому министерству взглядъ государя на событія въ Италіи.

«Императоръ,» писаль графъ Нессельроде барону Бруннову, «твердо рѣшился относительно владѣній, предоставленныхъ различнымъ итальянскимъ государствамъ въ силу актовъ, которыхъ онъ состоить поручителемъ, отнюдь не отступать отъ направленія, указываемаго ему его долгомъ и политическими интересами. Въ Сициліи, онъ не признаетъ никакой перем'яны, равносильной подъ какимъ бы то ни было видомъ или предлогомъ разрыву или ослабленію связей соединяющихъ двѣ составныя части королевства, верховная власть надъ которыми пераздёльно принадзежить ныпёшней династіи. Въ Ломбардін, его нравственная поддержка обезпечена за Австріей во всёхъ мерахъ, какія она приметь для сохраненія за собою этой области, а если направленное на нее изъ какойлибо части Италіи нападеніе будетъ поддержано извив иностранною державой, то нашъ августейшей государь не колеблясь сочтеть такое враждебное д'ыствіе за поводъ къ европейской войнъ и тогда же направить всъ находящіяся въ его распоряженій силы на защиту австрійскаго правительства» 2).

Князь Меттернихъ въ самыхъ восторженныхъ выраженіяхъ изъявилъ императорскому кабинету признательность за такую услугу, называя депешу графа Нессельроде къ барону Бруннову «вѣчнымъ историческимъ памятникомъ мудрости и великодушія монарха, возведеннаго Провиденіемъ на русскій престоль въ столь трудныя времена», и высказаль убіжденіе, «что твердость рѣчи и точность возвѣщенныхъ рѣшеній, наконедъ, строжайшая правильность основныхъ началъ, на которыхъ покоятся эти рѣчи и рѣшенія, все соединяется въ этомъ важномъ документь, чтобы поразить Англію и остановить, если возможно, ея правительство на покатости, опасной для него самого и вредной для другихъ, на которой оно заняло положение свое по отношению къ итальянскимъ деламъ». Императоръ Николай, присовокуплялъ австрійскій канцлеръ, далъ этимъ его государю новое доказательство своей дъятельной и заботливой дружбы «и не оставиль великобританскому

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде внязю Меттерияху 7 (19 февраля 1848.

<sup>2)</sup> Графъ Нессельроде барону Бруннову 12 (24) февраля 1848.

кабинету никакого сомнънія касательно прочности связей, соединяющихъ объ имперіи, и солидарности ихъ взаимныхъ интересовъ» 1).

Въ тотъ самый день, когда русская депеша была написана и отправлена къ нашему посланнику при сентъ-джемскомъ дворѣ, уличное возстаніе въ Парижѣ низвергло конституціонную монархію Лудовика-Филиппа и провозгласило республику во Франціи. Вѣсть объ этомъ событій возбудила всеобщую тревогу въ Лондонѣ, Вѣнѣ и Берлинѣ. Въ Англій ею были словно оглушены. «Мой другъ, все кончено!» воскликнулъ но ея полученій князь Меттернихъ, обращаясь къ нашему повѣренному въ дѣлахъ. Но всюду извѣстіе о французскомъ переворотѣ связывалось съ выраженіемъ безпокойства относительно того, какъ поступитъ, что предприметъ Россія? Въ Лондонѣ, русскій императоръ и приписываемыя ему намѣренія и мысли составляли главный предметъ разговоровъ и вызывали различныя предположенія. Въ Вѣнѣ ожидали его слова «какъ якоря спасенія».

Австрійскій канцлеръ не замедлиль предложить на обсужденіе дворовъ петербургскаго, лондонскаго и берлинскаго вопросъ о признавін французской республики. Онъ находиль, что ии одна изъ великихъ державъ не должна принимать отдёльнаго решенія по столь важному дёлу, а объявить временному правительству, что союзные дворы совещаются между собою и какъ только состоится соглашеніе, сообщать о немь въ IIaрижъ. Относительно самаго признанія, князь Меттернихъ полагалъ, что великія державы не призваны вмѣшиваться во внутреннія дела Францін; что имъ следуеть принять въ соображение «совершившееся явление» установленнаго правительства, желающаго войти съ ними въ обычныя международныя сношенія; что он'в должны вступить въ такія сношенія, подъ условіемъ соблюденія Франціей существующихъ договоровъ; но что если республиканское правительство нарушить эти договоры, то державы отнесутся къ такому нарушению какъ къ объявлению всёмъ имъ войны <sup>9</sup>). Не дожидаясь отвёта на свое предложеніе, вънскій дворъ обнародоваль торжественное заяв-

Jer ree

Князь Меттернихъ барону Лебцельтерну 20 февраля (3 марта) 1848.
 Циркулярная денеша князя Меттерниха 24 февраля (7 марта) 1848.

леніе въ вышеизложенномъ смыслѣ и поручилъ своему повъренному въ дѣлахъ въ Парижѣ вручить его Ламартину 1).

Прусскій король, тотчасъ по полученім перваго изв'єстія о

парижскихъ происшествіяхъ, отправиль въ Вѣну генерала Радовица условиться съ княземъ Меттернихомъ объ общихъ мърахъ противъ наступательнаго движенія революціи. Результа томъ переговоровъ съ австрійскимъ канцлеромъ было р'яшеніе созвать въ Презденъ чрезвычайное совъщание изъ уполномоченныхъ ото всёхъ германскихъ правительствъ. Но всего болье Фридрихъ-Вильгельмъ IV надъялся на Англію. Со свойственною ему страстностью, онъ писаль своему представителю въ Лондонъ и личному другу Бунзену, что по глубокому его убъжденію, сохраненіе мира зависить единственно отъ великихъ державъ, въ особенности же отъ Англіи. Колебанія Англіи поколеблють миръ, твердость ея утвердить его. Поэтому король предлагалъ союзнымъ дворамъ установить «средоточіе соглашенія» въ Лондонѣ. Австрія уже няла это предложеніе, императоръ Николай конечно также согласится на него. Все де зависить отъ Пальмерстона. Въ последнее время, король не всегда соглашался съ нимъ во взглядахъ, но теперь благословляетъ судьбу за то, что именно этотъ государственный человѣкъ завѣдуеть иностранными дѣлами Англіи. Почему? Потому, что въ этой странъ не найдется министра болбе энергичнаго, и что только энергія и сообра-

зительность Англій могуть предохранить оть разрушенія Европу и общественный порядокъ. «Привѣтствуйте лорда Пальмерстона,» продолжаль король, «такъ, какъ вы знаете, что я привѣтствую тѣхъ, къ кому питаю довѣріе, и скажите ему: я прошу его благосклонно отнестись къ средоточію соглашенія и руководить имъ какъ подобаетъ по праву рѣшительницъ судебъ Европы, то-есть твердо, могущественно, смѣло, съ самымъ серіознымъ стремленіемъ къ миру. Но кто хочетъ мира, долженъ принять къ тому мѣры. Съ бѣснующеюся Франціей слѣдуетъ говорить лишь тѣмъ языкомъ, какой она въ состояній понять. Языкъ этотъ долженъ исходить изъ такого соединенія физической и правственной мощи, чтобъ устращить и бѣснующуюся. Когда изъ устъ совокупнаго громаднаго могушества Англій, Россій, Австрій, Пруссій и Германскаго Союза

<sup>1)</sup> Князь Меттернихъ Тому 27 февраля (10 марта) 1848.

послышится съ одной стороны слово мира й благоволенія, съ другой—твердое рішеніе противопоставить соединенныя силы на суші и на морі, какъ нікогда Наполеону, всякому нарушенію договоровъ или территоріи, тогда великія державы и во главі ихъ Англія по истині исполнять то, что возложиль на ихъ отвітственность Верховный Направитель всемірной исторіи. Если, не смотря на это, бішеное животное все же ринется впередъ, то мы знаемъ его міру, и высокіе охотники, выражаясь по-человічески, не могуть сомніваться въ его одолініи. Лордъ Пальмерстонъ должень передать строгое слово мира по ту сторону пролива. Скажите ему это отъ моего имени, дорогой Бунзень 1).»

Но лордъ Пальмерстонъ былъ далекъ отъ единомыслія съ отпости королемъ прусскимъ. Въ последніе годы, политика Лудовика-Филиппа приняла направленіе, прямо противоположное видамъ и пользамъ лондонскаго двора въ Испаніи, Швейцаріи и Италін. Пальмерстонъ не безъ удовольствія узналь о его паденін, про которое сказалъ, что оно походитъ на театральное представление въ пяти действіяхъ и заняло немного боле времени. Насмѣшливо замѣтилъ онъ также, какъ странно, что король обязанный престоломъ революціи, которая была вызвана слънотой и упрямствомъ другаго короля, лишился его вследствіе техъ же недостатковъ и что пособилъ ему въ этомъ министръ, посвященный въ глубокія тайны исторіи и извлекшій изъ нея «сокровенный смыслъ событій и философію ихъ причинъ». Он ь предписаль англійскому послу въ Парижѣ войти въ сношенія со временнымъ правительствомъ, не признавая его, объявить что Англія не дозволить Европ'є напасть на Францію, но желаетъ чтобъ и Франція не нападала на соседей. На этомъ основаній, ув'єряль онъ, отношенія Англій къ Францій будуть поставлены на гораздо болъе дружественную ногу при республикь, чемъ при Лудовикь-Филиппъ и Гизо. Съ самаго начала онъ былъ очень доволенъ миролюбивыми заявленіями Ламартина относительно Бельгій и объщаль признать республиканское правительство, какъ только оно изъ временнаго сдълается постояннымъ 2).

Своими впечатлѣніями лордъ Пальмерстонъ спѣшилъ по-

Король Фридрихъ-Вильгельмъ IV Бунзену, 26 февраля (9 марта) 1848.
 Лордъ Пальмерстонъ лорду Норманби 14 (26) и 16 (28) февраля 1848.

дълиться со дворами вінскимъ и берлинскимъ. Онъ ручался имъ за миролюбіе правителей Франціи и находиль, что только поддержаніемъ ихъ возможно обезпечить спокойствіе и порядокъ въ этой странѣ; настанвалъ на необходимости не грозить ей нападеніемъ или вмішательствомъ въ ея внутреннія діла; сознавался, что учреждение республики не совствы пріятно, но что надо принимать въ разсчеть событія, каковы они на самомъ деле, а не какими бы намъ хотелось ихъ видеть; выражалъ желаніе признать новое правительство по соглашенію съ прочими дворами, но не нозже того, какъ соберется французское учредительное собраніе, причемъ предупреждалъ, что не будеть дожидаться ихъ решеній, если они замедлять. Венскому двору онъ советовалъ примириться и войти въ соглашеніе съ Сардиніей, отказаться отъ строгихъ міръ противъ Ломбардо-Венеціи и даровать этой области либеральныя учрежденія; берлинскому-поставиль на видь, что парижскія происшествія должны служить ему предостереженіемъ и побудить короля Фридриха-Вильгельма, не медля долбе, развить и дополнить конституціонныя учрежденія, которымъ тотъ положиль уже начало. Понятно, что по полученій прусскаго сообщенія. англійскій министръ остался при первомъ своемъ мніній, отклонилъ предложенную обще-европейскую конференцію и высказаль убъжденіе, что въ одномъ словъ «коалиція» заключается война съ Франціей, притомъ такая, что Англія не можеть въ ней принять участія. Вмісті съ тімъ, онъ обратиль вниманіе берлинскаго двора на угрожающее положеніе, припятое Австріей въ Италіи, и предложиль войти съ вимъ въ соглашеніе по этому последнему предмету 1).

им Совершенно иначе звучаль отвёть императора Николая на обращение союзныхъ кабинетовъ. Онъ безусловно принялъ австрійское предложеніе о нейтралитеть, если Франція будеть уважать договоры, и объ энергичной совокупной оборонъ, если она нарушить ихъ. Часть нашей арміи была приведена на военное положеніе. Австріи предложена помощь деньгами и войсками, всв наши силы предоставлены въ качествъ резерва въ распоряжение союзниковъ нашихъ 2). Но не успъли этп

<sup>1)</sup> Лордъ Пальмерстонъ лордамъ Понсонби и Вестморланду 17 (29) февраля 1848. Cp. Ranke: Aus dem Briefwechsel Friedrich-Wilhelm's IV v. it Bunsen.

<sup>2)</sup> Un ancien diplomate: Etude diplomatique sur la guerre de Crimée, I, стр. 20.

сообщенія достигнуть В'єны и Берлина, какъ пламя революціи проникло уже за Рейнъ и бурнымъ огненнымъ потокомъ разлилось по всему пространству Германіи.

Движеніе началось съ юга и изъ Бадена распространилось на Виртембергъ и Баварію. Скоро возстаніе вспыхнуло въ Прирейнской долинѣ и, подвигаясь къ сѣверо-востоку, охватило оба Гессена, Нассау, Саксонію, Ганноверъ, Мекленбургъ. Крайнимъ предѣломъ его къ сѣверу были Голитинія и Шлезвигъ, гдѣ народъ поднялся во имя правъ нѣмецкой національности и освобожденія герцогствъ изъ-подъ власти Ланіи.

Пока въ германскихъ столицахъ, отъ крупныхъ до мельчайшихъ, провозглащалось «народное самодержавіе» и «основныя неотъемлемыя права» гражданъ, вводились конституціи,
созывались представительныя собранія, учреждалась гражданская стража, нѣсколько депутатовъ изъ южной Германіп
сошлись въ Гейдельбергѣ и положили между собою, составивъ
проектъ конституціи для всего германскаго отечества, передать его на обсужденіе учредительнаго собранія представителей нѣмецкаго народа, созваннаго ими въ самомъ мѣстѣ
пребыванія союзнаго сейма, во Франкфуртѣ-на-Майнѣ. 19-го (31)
марта собрался въ этомъ городѣ предварительный парламентъ
п разошелся, установивъ программу дѣятельности, численный
составъ и избирательныя правила будущаго обще-германскаго
учредительнаго собранія. День открытія его быль назначенъ
на 6-е (18) мая.

При изследованіи событій этой эпохи, более всего поражаєть, нельзя даже сказать уступчивость, а полное, безусловное подчиненіе германскихъ правительствъ революціоннымъ требованіямъ. Растерянность и безпомощность государей и вхъ министровъ превосходятъ всякую меру; нигде не было съ ихъ стороны и тени сопротивленія. Веянія времени косвулись и союзнаго сейма, этого главнаго охранителя законнаго государственнаго порядка Германіи. По собственному почину, уполномоченные на сейме придали себе семнадцать (по числу курій) товарищей «изъ людей, пользующихся всеобщимъ доверіемъ», съ целью подготовить пересмотръ союзной конституціи. Когда же во Франкфурте собрался самозванный предварительный парламентъ, то сеймъ нетолько не протестоваль, но решеніями своими узакониль со-

зывъ учредительнаго собранія «для осуществленія, чрезъ посредничество между правительствами и народомъ, дѣла германской конституціи» <sup>1</sup>).

Но какъ могли допустить такое полное ниспроверженіе законнаго порядка, такое разрушеніе государственнаго зданія союза двѣ великія германскія державы, его естественныя покровительницы? Какъ австрійское, такъ и прусское правительства, сами не устояли противъ революціонной бури. Мятежъ торжествоваль побѣду въ Вѣнѣ и въ Берлинѣ.

Главною причиной усп'єха в'єнскаго возстанія были, какъ и всюду, слабость, нерѣшительность и непослѣдовательность правительства. Дёло началось съ представленія императору прошеній отъ различныхъ корпорацій, студентовъ, промышленнаго общества, земскихъ чиновъ Нижней Австріи и другихъ, съ требованіемъ политическихъ преобразованій: гласнаго суда, свободы преподаванія, уничтоженія цензуры. Требованія эти расширялись по мірів того, какъ распространялось волнение въ народѣ. 1-го (13-го) марта, предводимая студентами чернь ворвалась въ залу заседаній земскихъ чиновъ и заставила ихъ принять въ свою среду двенадцать человекъ выборныхъ отъ народа. Оттуда толна направилась къ императорскому замку, входы и выходы котораго охранялись войсками. Нѣсколько выстрѣловъ разсѣяли ее, и она разбѣжалась по городу. Нападеніе на арсеналь было также отбито отрядомъ конницы. Мятежники начали тогда срывать съ выв'єсокъ императорскіе гербы, разбивать окна въ общественныхъ зданіяхъ, разносить гауптвахты. Загородная вилла канцлера была ограблена и разрушена при крикахъ: «Долой Меттерниха! Не хотимъ русскаго союза! Хотимъ уступокъ!»

Между тімъ, въ замкі одна депутація за другою являлись къ императору и эрцгерцогамъ съ совітомъ уступить «народнымъ требованіямъ». Къ вечеру эрцгерцогъ Лудовикъ, отъ имени слабоумнаго Фердинанда, изъявилъ князю Меттерниху желаніе, чтобы тотъ подаль въ отставку. Канцлеръ повиповался и самъ объявиль о своемъ удаленіи депутаціи студентовъ. Эрцгерцогъ согласился на вооруженіе ихъ и веліль отворить имъ арсеналь. На слідующее утро, снабженные ору-

Рашенія германскаго союзнаго сейма, 18 (30) марта и 26 марта (7 апраля) 1848.

жіемъ отряды академической молодежи уже расхаживали по всему городу. На стѣнахъ домовъ вывѣшены были печатныя воззванія съ перечисленіемъ уступокъ двора.

Но волненіе не только не утихало, а съ каждымъ часомъ принимало все болье и болье угрожающие размъры. Въ виду опасности, въ замкъ ръшились было прибъгнуть къ энергическимъ мѣрамъ. Войска были стянуты вокругъ императорской резиденціи, и главное начальство надъ ними ввѣрено фельдмаршалу князю Виндишгрецу. Ему же поручены были всѣ военныя и гражданскія власти столицы. Тімъ не меніе, императоръ и слышать не хотёль о разрёшеніи войскамъ дёйствовать оружіемъ. По его личному настоянію, обнародованы были новыя уступки: свобода печати, учреждене гражданской стражи. Онб уже не могли удовлетворить мятежниковъ. Съ крикомъ «конституція!» толпа снова обступила замокъ. Тогда правительство объявило о созваніи въ Вінь соединеннаго собранія земскихъ чиновъ всей монархін, и въ то же время, главнокомандующій пригласиль граждань подчиниться предписаннымъ имъ м'ьрамъ, для возстановленія общественнаго порядка и спокойствія.

Мѣры эти начали приводиться въ исполненіе, какъ 3-го (15-го) марта прибыла въ Вѣну, предводимая эрцгерцогомъ-палатиномъ, венгерская депутація, предъявившая императору, отъ имени нештскаго сейма, требованіе удовлетворить притязанія вѣнскаго населенія. Обстоятельство это вынудило дворъ снова измѣнить свои намѣренія. На площади предъ замкомъ, герольдъ возвѣстилъ народу объ императорскомъ патентѣ, коимъ не только признавалась «свобода печати и важныя заслуги гражданской стражи», но и обѣщалось «скорое созваніе депутатовъ, отъ усиленныхъ выборными гражданами областныхъ земскихъ чиновъ, для предпринятой императоромъ организаніи отечества». Фердинандъ съ братомъ и племянникомъ въ коляскѣ проѣхалъ но главнымъ улицамъ столицы, привѣтствуемый кликами населенія, а вечеромъ долженъ былъ не разъ появиться на балконѣ замка, по вызову собравшейся на площади торжествующей толны.

Образовалось популярное министерство въ предсёдательстве графа Коловрата, бывшаго давнимъ противникомъ Меттерниха. Оно издало цёлый рядъ либеральныхъ постановленій: всеобную аминстію, гласность бюджета, упраздненіе государственной полиціи. Въ день рожденія императора, 16-го (28-го) апрёля,

обнародованъ быль и самый манифесть о конституціи. Онъ заключаль въ себѣ всѣ учрежденія, считавшіяся необходимою принадлежностью представительнаго образа правленія: равенство предъ закономъ, открытьій доступь ко всѣмъ общественнымъ должностямъ, свободу совѣсти, личности, рѣчи и печати, право петицій и сходокъ, всеобщую воинскую повинность, независимость суда, гласное и словесное судопроизводство, институтъ присяжныхъ для рѣшенія уголовныхъ дѣлъ, наконецъ, государственный совѣтъ, образованный изъ двухъ палатъ, съ рѣшающимъ голосомъ въ вопросахъ законодательныхъ и податныхъ и съ отвѣтственнымъ министерствомъ.

Какъ ни широки были всё эти уступки, ихъ оказалось недостаточно. Общественное мићніе порицало учрежденіе верхней палаты на охранительныхъ началахъ и въ особенности то обстоятельство, что конституція была дарована императоромъ, а не исходила изъ совъщаній учредительнаго собранія представителей народа. Поводомъ къ возобновленію безпорядковъ послужило распоряжение правительства о распущении студенческаго комитета, руководившаго народнымъ движеніемъ. 3-го (15-го) мая, академическій легіонъ соединился съ гражданскою стражей и по торной дорогѣ, направился къ императорскому замку. Двору были предъявлены новыя требованія: возстановленіе центральнаго комитета студентовъ, преобразованіе государственпаго совъта въ учредительное собраніе, состоящее изъ одной палаты, совм'єстное занятіе вс'єхъ карауловъ въ город'є войсками и гражданскою стражей, съ темъ, чтобы войска выступали изъ казармъ не иначе, какъ по приглашенію гражданской стражи. Министерство не посм'ело отказать въ своемъ согласіи на эти міры, но императоръ и все его семейство въ ту же ночь тайно покинули Вѣну и удалились въ Инсбрукъ.

Съ этой минуты анархія въ столицѣ достигла крайнихъ предѣловъ. Правительство потребовало было распущенія академическаго легіона. Отвѣтомъ были баррикады, набатъ, всеобщій призывъ къ возстанію. Деморализованныя войска отказывались дѣйствовать противъ мятежниковъ. Городъ наводнился рабочими безъ дѣла, которымъ поспѣшили раздать оружіе. Испуганные министры отмѣнили свое распоряженіе и даже допустили студентовъ занять городскія ворота, сообща съ гражданскою стражей и съ войсками. Но волненіе не утихало. Возставшіе требовали совершеннаго удаленія войскъ изъ города. Чтобы

помѣшать прибытію подкрѣпленій, порваны были телеграфныя проволоки, сняты желѣзнодорожные рельсы. Министерство растерялось окончательно. Оно объявило, что всѣмъ вызваннымъ изъ областей войскамъ приказано отступить, что въ Вѣнѣ останется лишь столько солдатъ, сколько необходимо для караульной службы, всѣ же прочія будутъ выведены изъ города, а чиновники, виновные въ принятіи военныхъ мѣръ, преданы суду. Оно допустило, подъ именемъ «комитета гражданъ, гражданской стражи и студентовъ», образованіе выборнаго правительства «для охраненія правъ народа, спокойствія и порядка» и признало его «единственною самостоятельною властью города Вѣны». Наконецъ, оно обязалось не издавать впредь само никакихъ распоряженій, предоставивъ это преимущество помянутому комитету.

При такихъ условіяхъ собрался, наконецъ, въ Вѣнѣ учредительный имперскій сеймъ, изъ представителей большей части областей составляющихъ имперію. 10-го (22-го) іюля онъ былъ открытъ отъ имени отсутствующаго императора эрцгерцогомъ Іоанномъ. Въ тронной рѣчи провозглашались равноправность австрійскихъ разноплеменныхъ народностей и тѣсное единеніе Австріи съ Германіей. Сеймъ началъ свою дѣятельность съ приглашенія императора возвратиться въ столицу, приглашенія, которому тотъ не замедлилъ послѣдовать. Затѣмъ сеймъ перешелъ къ обсужденію самыхъ крайнихъ политическихъ мѣръ, посреди неописаннаго безпорядка, какъ внутри собранія, такъ п внѣ его.

Пока столида была предана въ жертву своеволію мятежной толны и свободному распространенію самыхъ разрушительныхъ ученій съ парламентской трибуны и съ клубныхъ подмостковъ, во всёхъ главныхъ городахъ имперіи царилъ хаосъ. Въ Пештѣ сеймъ выражалъ притязаніе на полную самостоятельность; въ Прагѣ собрался конгрессъ изъ представителей австрійскихъ славянъ; въ Грацѣ, въ Краковѣ, во Львовѣ, господствовало совершенное безначаліе. Миланъ и Венеція возстали, были очищены австрійскими войсками и провозгласили независимость. Сардинская армія вступила въ Ломбардію и оттѣснила Радецьаго до Адижа. Призракъ австрійскаго министерства, въ которомъ мѣсто Коловрата занялъ, сначала Пиллерсдорфъ, потомъ Вессенбергъ, не смѣлъ и помышлять о сохраненіи за Австріей итальянскихъ областей ея. Онъ воззваль къ посредничеству

Франціи и Англіи, соглашаясь признать независимость ломбардо-венеціанскаго королевства подъ властью одного изъ эрцгерцоговъ. На предложеніе это лордъ Пальмерстонъ отвічаль, что хотя, по мийнію его, австрійцамъ нечего ділать въ Италіи и они не иміноть никакого права оставаться въ ней, но подъ условіемъ уступки Ломбардіи королю сардинскому, онъ готовъ содійствовать удержанію Венеціи въ составі австрійскихъ владіній 1).

Таково было жалкое положеніе монархіи Габсбурговъ въ теченіе л'єта 1848 года. Немногимъ лучше было состояніе въ которое революція повергла и прусское королевство.

За годъ до нея, Фридрихъ-Вельгельмъ IV, вопреки совътамъ и увъщаніямъ дворовъ петербургскаго и въскаго, дароваль своимъ подданнымъ центральное представительство вълицъ соединеннаго присутствія областныхъ земскихъ чиновъ. Открывая это собраніе въ Берлинъ, онъ объявилъ что Пруссія не потерпитъ «дъланной» конституціи, что самъ онъ никогда не допуститъ превращенія естественныхъ отношеній между государемъ и народомъ въ отношенія конституціонныя, что Бога и страну не долженъ раздълять листъ бумаги, а параграфы его—замънять исконную върность подданныхъ 2). Онъ былъ вполнъ увъренъ, что созванное имъ, хотя и въ ограниченныхъ размърахъ, собраніе представителей удовлетворитъ требованіямъ общественнаго мнънія и предохранитъ Пруссію отъ революціонныхъ потрясеній.

Ожиданія короля не оправдались. Тотчасъ посліє февральскаго переворота въ Парижів, волненія обнаружились въ главнія городахъ Прирейнской Пруссіи, въ Вестфаліи, въ Силезіи, въ восточныхъ областяхъ. На сходкахъ, народъ не ограничивался требованіемъ политической свободы, а изъявлялъжеланіе видіть Пруссію во главі объединительнаго движенія охватившаго Германію. Въ Берлині всії эти притязанія нашли себі отголосокъ въ народныхъ собраніяхъ и даже въ городскомъ магистраті. Правительство сочло нужнымъ принять

<sup>&#</sup>x27;) Лордъ Пальмерстонъ дорду Понсонби, 19 (31) августа 1848. См. записну Гумелауера о поъздкъ его въ Лондопъ въ Mémoires de Metternich, VIII, стр. 419—456.

Рѣчь короля Фридриха-Вильгельма IV при открытіи соединеннаго ландтага, 30 марта (11 апрѣля) 1847.

военныя мѣры предосторожности, но это лишь ускорило взрывъ всеобщаго неудовольствія. Произошли кровавыя схватки между войсками и чернью, подстрекаемою демагогами къ возстанію.

3-го (15-го) марта, распространились въ Берлинъ извъстія о вънскихъ происшествіяхъ и придали смілости вожакамъ мятежа. Напрасно королевское воззваніе возв'єстило о предстоящемъ открытіи сессіи соединеннаго ландтага. Улицы столицы покрылись баррикадами, и бой съ войсками возгорълся съ новою силой въ разныхъ м'єстахъ. Утромъ 6-го (18-го), король приняль депутацію жителей Кёльна и на адресъ ихъ отвічаль, что готовъ созвать въ Потедамѣ конгрессъ германскихъ государей и принять на себя руководство имъ, съ цълью даровать необходимыя вольности всей Германіи. Ему возразили, что этого недостаточно и что спасти отечество могутъ лишь собранные во Франкфурть представители ивмецкаго народа, Нѣсколько часовъ спустя, появилось новое возваніе короля, въ которомъ онъ заявляль, что правительство его сделаетъ своимъ союзникамъ предложенія, клонящіяся къ обновленію Германіи, къ преобразованію ея изъ союза государствъ въ союзное государство и къ созванію обще-германскаго парламента. Воззваніе это было прочтено многочисленной толив. собравшейся вокругъ королевскаго замка. Она привътствовала его рукоплесканіями, и, казалось, восторгу ея не было предёла. когда самъ король, появясь на балконъ, подтвердиль свои об'вщанія. Но въ это самое время, раздалось изъ толны требованіе удаленія войскъ. Король отказался исполнить его, какъ оскорбительное для чести арміи. Тогда опять последовало столкновеніе между войскомъ и народомъ, раздалось пъсколько выстреловъ. Съ криками: «измена! месть! къ оружно!» телна разбѣжалась въ разныя стороны.

Снова воздвиглись баррикады и борьба завязалась на улипахъ и илощадяхъ. На следующій день, король объявилъ многочисленнымъ депутаціямъ, что готовъ уступить просьбе народной, а не угрозе, и что какъ только народъ покинетъ баррикады, онъ велить отступить войскамъ. Мятежники усиели уже овладёть тремя казармами, но полки твердо держались въ главныхъ пунктахъ Берлина. Внезапно они отступили и вышли изъ города. Приказаніе это было передано имъ отъ имени короля неизвістнымъ лицомъ, выдавщимъ себя за его адъютанта 1).

Побъда была на сторонъ возставшихъ. Король разръщить отворить двери арсенала и раздать народу оружіе. Прежнее министерство было замънено новымъ, вполнъ конституціоннымъ. Предсъдателемъ его назначенъ популярнъйшій изъминистровъ, графъ Арнимъ. Новый кабинетъ обнародовалъ всепрощеніе и выпустилъ на свободу лицъ, задержанныхъ по обвиненію въ государственныхъ преступленіяхъ. Принцъ прусскій (нынъшній императоръ германскій), настапвавшій на энергическомъ сопротивленіи мятежу, оставиль Берлинъ. На дворцѣ его появилась надпись: «народная собственность».

9-го (21-го) марта вышло воззваніе короля: «къ моему народу и къ нёмецкой націи». Король торжественно заявляль, «что въ годину опасности онъ берется руководить судьбами отечества, и что отнынё Пруссія должна слиться съ Германіей». Въ тотъ же день, Фридрихъ-Вильгельмъ IV, окруженный принцами своего дома, выёхаль изъ замка верхомъ съ перевязью изъ трехъ германскихъ цвётовъ на рукавѣ и объёхаль главныя улицы Берлина, привётствуемый громкими восклицаніями толны.

10-го (22-го) мая, король открыхь засёданія учредительнаго ландтага, созваннаго для выработки конституціи. На основаніи представленнаго на его обсужденіе проекта, законодательная власть распредёлялась между главой государства и двумя палатами. Не смотря на это, спокойствіе въ столицё не возстановлялось. 2-го (14-го) іюня, возставшіе рабочіе разграбили арсеналь. Между ландтагомъ и замёнившимъ кабинеть Арнима министерствомъ Кампгаузена возникли несогласія, побудившія послёднее подать въ отставку. Новый предсёдатель совёта министровъ Ауэрсвальдъ уступиль всёмъ требованіямъ народнаго представительства и согласился ввести въ конституцію крайнія мёры, на коихъ оно пастаивало. Король не утвердиль лишь постановленія объ отмёнё смертной казни. Но притязанія собранія росли съ каждымъ днемъ и вынудили вскорё удаленіе и кабинета Ауэрсвальда.

<sup>&#</sup>x27;) Король положительно утверждаль впослёдствін, что никогда не отдаваль приказанія о выступленіи войскь изъ Берлина. Онъ велёль имъ лишь отступить и сосредоточиться близь замка. Адъютанть, исказившій это приказаніе при передачё, никогда не быль обнаружень. См. Випкеп'я Leben, II, стр. 497.

Пока изложенныя событія происходили въ Вѣнѣ и въ Берлинѣ, вниманіе всей Германіи было главнымъ образомъ устремлено на Франкфуртъ-на-Майнѣ, гдѣ должно было засѣдать учредительное собраніе, призванное преобразовать государственный строй германскаго отечества. Въ ожиданіи открытія засѣданій, въ этомъ городѣ дѣйствовали одновременно: прежній союзный сеймъ, доживавшій свои послѣдніе дни, приданная ему коммиссія изъ семнадцати свѣдущихъ людей, для выработки проекта новой обще-германской конституція, и избранный предварительнымъ парламентомъ, комитетъ пятидесяти, занимавшійся подготовленіемъ вопросовъ, подлежавшихъ обсужденію учредительнаго собранія.

Преисполненный отвращенія къ установившемуся въ Пруссіи конституціонному порядку, Фридрихъ-Вильгельмъ предоставиль своимъ министрамъ управлять по собственному усмотрѣнію внутренними дѣлами страны. Тѣмъ ближе принималь онъ къ сердцу предстоявшее преобразованіе Германіи. Въ его пылкомъ и художественномъ воображеніи давно сложились по этому вопросу опредѣленныя представленія. Мыслямъ своимъ онъ даваль полный просторъ въ перепискѣ съ Дальманомъ, извѣстнымъ историкомъ и уполномоченнымъ Пруссіи во франкфуртской коммиссіи семнадцати.

Королю грезплась единая, нераздёльная Германія. Историческое римско-императорское достоинство должно было попрежнему принадлежать въ ней австрійскому дому, который, довольствуясь этимъ титуломъ, «первымъ въ мірѣ», отказался бы отъ дѣятельнаго вмёшательства въ германскій дѣла. Дѣйствительн ямъ главой имперіи былъ бы германскій король, торжественно избранный въ церкви Св. Варооломея, во Франкфуртѣ, конклавомъ королей, замѣнившихъ избирателей, привѣтствуемый всѣми прочими нѣмецкими государями, съ согласія п утвержденія императора, при единодушныхъ ликованіяхъ народа. Вновь поставленный протестантскій архіепископъ Магдебурга, примасъ Германіи, возложилъ бы па главу его вѣнецъ Гогенштауфеновъ 1).

Дальманъ возразилъ, что Австрія отнюдь не удовольствуется предоставленіемъ ей лишь виѣшнихъ почестей, а также, что положеніе избраннаго германскаго короля не будетъ доста-

<sup>1)</sup> Король Фридрихь-Вильгельих IV Дальману, 12 (24) априля 1848.

точно твердымъ и вынудить его обращать особенное внимание на свои насл'єдственныя владінія, въ ущербъ имперін. Верховный глава Германіи, утверждаль ученый профессоръ, долженъ носить титуль императора и быть наследственнымъ. Фридрихъ-Вильгельмъ убъдился этими доводами, но вывелъ изъ нихъ совершенно неожиданное заключеніе, что такимъ главой имперіи следуеть провозгласить австрійскаго императора. Имперскій сеймъ, по плану его, распадался бы на двѣ палаты. Верхнюю составляли короли, герцоги, князья, не исключая и медіатизованныхъ владетелей. Бывшая коллегія городовъ преобразовывалась въ нижнюю палату, съ придачей гласныхъ отъ имперскаго рыцарства, мелкаго дворянства, городскихъ и сельскихъ общинъ. Имперіей управляло бы отв'єтственное министерство. при которомъ, ядовито замѣчалъ король, императоръ Фердинандъ могъ бы столь же хорошо править, какъ и Карлъ Великій. Въ военномъ отношенін, онъ предлагаль раздёлить Германію на четырнадцать округовь, названныхъ имъ герцогствами: изъ нихъ, четыре округа приходилось бы на австрійскія владінія и столько же на прусскія. Распоряженія первыми четырымя предоставлялось императору, вторыми-королю прусскому, ибо Фридрихъ-Вильгельмъ не допускалъ мысли о сліяній своей армій съ имперскими войсками. Ему же подчинялись и прочіе военные округа, за исключеніемъ австрійскихъ, и присвоивалось званіе верховнаго полководца имперіи. Другими словами, король требовалъ для Пруссіи насл'єдственнаго права главнаго начальства надъ вооруженны и сила и всей Германіи 1).

Еще ясные выразиль онъ это притязаніе въ прощальномъ письмів своемъ князю Меттерниху. «Я питаю къ Австріи», писаль онъ къ нему, въ отвість на извіщеніе объ его отставків, «ті же чувства, что и въ 1840 году. Я честно сділаю все, что могу, дабы облечь ея наслідственнымь достоинствомъ главы Священной Римской имперіи. Нужно, чтобы императоръ снова сталь почетнымъ главой германской націи. Возлів этого Августа представляется неизбіжнымъ Кесарь, какъ избранный государь німецкой имперіи въ частности. Но я не хочу быть такимъ Кесаремъ. Мое честолюбіе—стать верховнымъ полководцемъ имперіи» з).

Король Фридрихъ-Вильгельмъ IV Дальману, 21 апръля (3 мая) 1848.
 Фридрихъ-Вильгельмъ IV князю Меттерниху, 6 (18) апръля 1848.

Историко-археологическія мечтанія короля прусскаго были такъ далеки отъ современной дъйствительности, что не могло быть и рачи объ ихъ осуществлении. За то среди германскихъ ученыхъ и публицистовъ, главныхъ направителей движенія къ единству, существовала значительная партія, допускавшая объединение германскаго отечества не иначе, какъ нодъ водительствомъ Пруссін. Однимъ изъ вліятельнійшихъ представителей этой партін быль баронъ Стокмаръ, бывщій врачь и воспитатель принца Леопольда саксенъ-кобургскаго, а по вступленін его на бельгійскій престоль, его дов'єренный совѣтникъ, приставленный имъ впослѣдствіи въ томъ же качествь къ племяннику его, принцу Альберту, супругу королевы Викторіи. Узнавъ о пробужденій въ Германій стремленій къ единству, Стокмаръ, весной 1848 года, покинулъ Англію и отправился во Франкфуртъ, въ качествъ уполномоченнаго отъ кобургскаго герцогства въ союзномъ сеймъ. Оффиціальная дългельность его была ничтожна, но темъ большаго вниманія заслуживають усилія его выработать планъ преобразованія Германіи и побудить Фридриха-Вильгельма IV взять на себя приведение его въ исполнение.

Сначала Стокмаръ быль нѣсколько озадаченъ тѣмъ, что воззваніе прусскаго короля къ нѣмецкой націи встрѣтили въ Германіи съ насмішкой и едва ли даже не съ презрѣніемъ 1). Самъ онъ находилъ, что всѣ уступки Фридриха-Вильгельма были сдѣланы не только поздно, но и вообще несвоевременно. По мнѣнію его, «несчастіемъ короля и всей Германіи были князь Меттернихъ и русскій императоръ». Но, составивъ подробный проектъ государственнаго переустройства союза, онъ, при льстивомъ письмѣ, все же повергъ его «къ стопамъ его величества».

Стокмаръ полагалъ, что естественною формой объединенной Германіи было бы преобразованіе ея въ одну конституціонную монархію. Но, соображаясь съ настоящимъ ея состояніемъ, онъ допускалъ учрежденіе изъ нея союзнаго государства, съ наслёдственнымъ императоромъ во главѣ. Императорское достоинство должно было быть предоставлено сильнѣйшему изъ германскихъ государей, то есть королю прусскому, съ

<sup>1)</sup> Объ этомъ свидательствуетъ самъ вдохновитель воззванія, графъ Ариимъ, первый прусскій конституціонный министръ, въ брошюра своей: Берлинъ и Франкфуртъ, стр. 16.

тёмъ, чтобъ онъ образовалъ изъ своихъ владёній ядро имперіи, ея «непосредственныя» земли. Всё прочія нёмецкія государства составили бы «посредственныя» владёнія имперіи, оставаясь подъ управленіемъ своихъ нынёшнихъ властителей. Такое устройство, утверждалъ Стокмаръ, было бы равносильно дёйствительному единству, ибо имъ устанавливалась бы «однообразная государственная жизнь, полная въ отношеніяхъ внёшнихъ и достаточная въ тёхъ изъ внутреннихъ отношеній, для которыхъ единство необходимо».

Эти несколько туманныя выраженія означали, что будущій императоръ Германіи, король прусскій, долженъ будеть управлять своими наследственными владеніями изъ Франкфурта, при посредствъ имперскихъ министровъ и парладента. Окончательная судьба остальныхъ государствъ, входящихъ въ составъ имперіи, разр'єшится со временемъ: если они живучи. то сохранять отдёльное существованіе, если ніть — мирно сольются съ непосредственными имперскими землями. Осуществлению плана не можетъ препятствовать нежелание нъкоторыхъ правительствъ, какъ напримфръ баварскаго или ганноверскаго, поступиться существенными своими правами въ пользу общаго целаго; оно зависить отъ воли народовъ. Австріи предоставлялось, или отказавшись отъ императорскаго титула и расторгнувъ связь со своими виб-ибмецкими владбијями, примкнуть съ прочими къ имперіи на общихъ основаніяхъ и составить въ ней одно или нѣсколько государствъ, подъ властью одного или несколькихъ эрцгерцоговъ, или совсемъ отделиться отъ Германіи 1).

Самъ составитель проекта отправился въ Берлинъ, чтобы настаивать предъ королемъ на его принятіи. Но Фридрихъ-Вильгельмъ не допускаль еще въ то время возможности исключенія Австріи изъ общаго німецкаго отечества. Стокмаръ возвратился во Франкфуртъ, не достигнувъ своей ціли.

Между тымь, во всей Германіи состоялись выборы въ учредительное собраніе, и 6-го (18-го) мая, оно торжественно открыло свои засыданія, вы церкви Св. Павла во Франкфурты. Въ собраніи насчитывалось около 600 членовь, представлявшихъ столько же отгынковъ многочисленныхъ партій, на которыя дробился

<sup>4)</sup> Проектъ Стокмара, помъченный 12 (24) ман 1848, быль напечатанъ въ приложенія къ № 148 гейдельбергской газеты, отъ 15 (27) ман того же года.

политическій міръ Германіи, отъ приверженцевъ неограниченной монархіи, основанной на божественномъ правѣ, до крайнихъ республиканцевъ, радикально - демагогическаго пошиба. Ясно, что въ такомъ собраніи не могло быть и рѣчи о единствѣ направленія, и съ первыхъ же засѣданій, обнаружились разнообразіе и противоположность депутатскихъ мнѣній. Предсѣдателемъ парламента избранъ былъ Генрихъ Гагернъ.

На очереди стояль прежде всего вопросъ объ учрежденіи временнаго центральнаго правительства. Онъ имѣль принципіальное значеніе. Радикалы хотѣли, чтобъ исполнительная власть истекала изъ самаго собранія, знаменуя народное самодержавіе. Либералы предпочитали для нея независимо: отъ законодательной власти происхожденіе, придерживалсь порядка, принятаго въ конституціонныхъ государствахъ. Первые желали президента, выбраннаго парламентомъ; вторые—блюстителя имперіи, назначеннаго союзными правительствами. Предсёдатель собранія предложиль примирить эти два противоположные взгляда и приступить къ избранію блюстителя. Выборъ большинства паль на эрцгерцога Іоанна австрійскаго. Предложеніе одного депутата, поручить прусскому правительству временное управленіе Германіей, было отвергнуто со смѣхомъ.

Эрцгерцогъ приняль поднесенное ему званіе и прибыль во Франкфурть. Союзный сеймъ перенесъ на него свои конституціонныя права, увіриль его вь искренней поддержкі германскихъ правительствъ и разошелся, объявивъ свою задачу оконченною. Первою заботой блюстителя имперіи было составленіе центральнаго имперскаго министерства. Председателемъ быль назначенъ князь Лейнингенъ, военнымъ министромъ прусскій генераль Пейкеръ, министромъ иностранныхъ дѣлъ Шмерлингъ, бывшій австрійскій посланникъ въ союзномъ сеймѣ. Правительство эрцгерцога спѣшило завязать сношенія съ иностранными дворами и обратилось къ нимъ съ просьбой о признаніи его. Со своей стороны, всѣ германскія государства уполномочили при немъ своихъ представителей. Этимъ однако не разрѣшался главный вопросъ: какого рода отношенія должны установиться между центральною властью и частными немецкими правительствами? Какъ бы желая разрешить его однимъ ударомъ, имперское министерство издало распоряженіе о торжественномъ признаніи всёми войсками отдёльныхъ государствъ верховнаго начальства, въ лицъ блюстителя имперіи, и о замѣнѣ ихъ національныхъ кокардъ трехцвѣтною, общегерманскою.

Этимъ распоряженіемъ франкфурт кое министерство прямо вторгалось въ область правъ и въ кругъ дѣятельности частныхъ правительствъ и естественно вызвало съ ихъ стороны удивленіе, неудовольствіе и противодѣйствіе. Лишь мелкія государства, не исключая впрочемъ Виртемберга и Саксоніи, исполнили безпрекословно его требованія. Въ Баваріи значительно уклонились отъ нихъ въ подробностяхъ. Въ Пруссіи король объявилъ приказомъ по арміи о своемъ согласіи на вступленіе эрцгерцога Іоанна въ должность блюстителя имперіи, умолчавъ о всемъ прочемъ, и даже объ избраніи его парламентомъ. Въ Австріи вовсе оставили безъ вниманія распоряженіе имперскаго правительства.

Въ такомъ положении находились дела въ Германии, когда 2-го (14-го) августа, шестисотліній юбилей закладки кёльнскаго собора собраль въ Кёльнѣ, въ качествѣ участниковъ этого празднества, короля Фридриха-Вильгельма и прусскій дворъ, съ одной стороны, и эрцгерцога блюстителя имперіи и депутацію франкфуртскаго учредительнаго собранія съ другой. Сначала все обощлось благополучно. Король ласково принялъ парламентскую депутацію, хотя и зам'єтиль ей внушительно: «Не забывайте, господа, что въ Германіи есть государи и что самъ я принадлежу къ ихъ числу». Послѣ церковной церемонін состоялся торжественный об'єдъ на 1,200 кувертовъ. Мізсто по правую руку короля заняль эрцгерцогъ Іоаннъ. Председатель парламента, Гагернъ, предъявиль притязание на второе мѣсто, по лѣвую руку хозянна праздника. Ему объяснили, что это противно придворному этикету и что требуемое имъ мъсто принадлежитъ дядъ короля, принцу Вильгельму. Гагернъ согласился състь насупротивъ его величества, но одинъ изъ вице-президентовъ собранія силой отбиль місто у князя Сальма. Начались тосты. Первый провозгласиль король за эрцгерцога, второй-эрцгерцогъ за короля. Затемъ снова всталь Фридрихъ-Вильгельмъ и поднялъ бокалъ «за строителей великаго зданія, народное собраніе во Франкфурть!» Гагериъ отвічаль тостомъ за прусскую палату и представительныя собранія прочихъ германскихъ государствъ. Одинъ изъ депутатовъ поднимался уже съ намфреніемъ провозгласить тостъ въ честь «народнаго самодержавія», но король посибшно всталь изъза стола и всѣ гости послѣдовали его примѣру. Нельзя при этомъ не упомянуть о харантерной по своей нелѣпости выходкѣ трехъ гостей-депутатовь, которые завидя придворнаго гофмаршала съ жезломъ въ рукѣ, завопили: «Такъ нельзя! Человѣкъ этотъ не смѣетъ расхаживать здѣсь съ палкой!» Не малаго труда стоило убѣдить этихъ господъ, что жезлъ служитъ гофмаршалу для подаванія знаковъ своимъ подчиненнымъ и что онъ не бьетъ имъ никого, даже изъ прислуги 1).

Въ Кёльнъ Бунзенъ, по уговору со Стокмаромъ, сдълалъ новую попытку убъдить Фридриха-Вильгельма, чтобъ онъ сталь во главѣ германскаго движенія. Вопросъ о томъ, уговаривалъ онъ его, будеть скоро поставленъ въ собраніи, и король долженъ отвъчать на него утвердительно. Поступивъ такъ, онъ доставить всёмъ союзнымъ государямъ прочное и почетное положение въ новой конституции. Сама Австрія извлечеть выгоду изъ подобнаго решенія. Она или сложится въ единое государство, или, выдёливъ изъ облаго состава своихъ владаній намецкія земли и Чехію, присоединить ихъ къ Германіи. Ни въ какомъ случаї она не можеть управлять Германіей, а скорѣе сама нуждается въ помощи ея и Пруссіи, для одольнія чужестранных вліяній во внутренних своихъ делахъ. Принявъ однажды рекомендуемое ему решеніе, король самымъ счастливымъ и естественнымъ образомъ избъгнеть затрудненій, причиняемыхъ ему прусскимъ учредительнымъ ландтагомъ. Конечно, необходимо, чтобы предварительно изъ Франкфурта было сдълано предложение о предоставлении Пруссіи зав'єдыванія вн'єшними сношеніями Германіи и распоряженія ея военными сплами. Фридрихъ-Вильгельмъ отвічаль, что тамошній парламенть никогда не согласится на эти два последнія условія, но что и имъ самимъ они могли бы быть приняты только въ томъ случай, еслибъ исходили отъ германскихъ государей, все равно, коллективно или каждаго въ отдъльности. Собраніе же не имбеть на то никакого права и онъ никогда не одобрить въ отношении другихъ узурнаціи, противъ которой самъ возстаеть, насколько она касается Пруссіи. Вообще король считаль себя оскорбленнымъ

О кёльневихъ празднествахъ, см. обстоятельный разсказъ очевидца Бунзена, въ диевнякъ его, Bunsen's Leben, II, стр. 464 и слъд. Ср. письмо его къ Стоимару, 5 (17) августа 1848.

притязаніями франкфуртскаго парламента на «народное самодержавіе» и говориль, что это съ его стороны «тяжкій грѣхъ нарушенія вѣрности, измѣны присягѣ, полнаго уклоненія отъ германскихъ началъ» 1).

Дъйствительно, учредительное собрание во Франкфуртъ занялось прежде всего определеніемъ «основныхъ правъ немецкаго народа». Въ преніяхъ по этому вопросу, крайняя левая развивала самыя радикальныя политическія теоріи, бывшія въ ходу у западно-европейскихъ демагоговъ. Значеніе и силы республиканской партін возрастали съ каждымъ днемъ. Волненія усиливались и вит собранія, на улицахъ Франкфурта, наводняемыхъ праздными рабочими и революціонными выходцами со всёхъ концовъ Германіи и Европы, Поводомъ къ безпорядкамъ послужило заключение Пруссіей, отъ имени и по уполномочію центральнаго правительства, перемирія съ Даніей. Министерство признало его, но собраніе отказалось утвердить. Тогда кабинеть подаль въ отставку и темъ побудиль парламенть отмінить свое рішеніе и дать согласіе на ратификацію перемирія. Министерство снова вступило въ должность, но радикальная партія р'єшилась воспользоваться этимъ предлогомъ, чтобы путемъ народнаго возстанія насильственно захватить власть въ свои руки. Подстрекаемая ею франкфуртская чернь, на бурной сходкѣ, объявила парламентское большинство изм'єнниками н'ємецкому народу, германской вольности и чести. 6-го (18-го) сентября, городъ покрымся баррикадами, толпа предалась всевозможнымъ неистовствамъ. Два баталіона вызванныхъ изъ Маннца австрійскихъ и прусскихъ солдать усп'яли оградить собраніе оть ся нападеній. Но жертвами ея пали министры: князь Лихновскій и Ауэрсвальдъ, злодфиски умерщвленные. По прибытии подкраплений изъ Дармштадта, войска атаковали баррикады, разогнали мятежниковъ и возстановили въ городѣ порядокъ.

Къ началу осени, Германія находилась въ состояніи полнаго разложенія. Казалось, камня на камнѣ не останется въ ней отъ государственнаго зданія, воздвигнутаго вѣнскимъ конгрессомъ. Два главные его устоя, Австрія и Пруссія, были расшатаны въ своихъ основаніяхъ. И въ нихъ, какъ и во

<sup>&#</sup>x27;) О разговоръ Бунзена съ королемъ ср. съ его разсказомъ въ Bunsen's Leben, II стр. 467 и слъд. письма Бунзена Стокмару, 5 (17) августа и короля Бунзену, 9 (21) сентября 1848.



всёхъ прочихъ немецкихъ государствахъ, монархическое начало было принесено въ жертву своеволію мятежной толпы. При такихъ условіяхъ, тани либеральныхъ правительствъ, возпикшихъ въ Берлинъ и въ Вънъ на развалинахъ законнаго порядка, не им'єли возможности оставаться союзниками русскаго императора. Этого не позволили бы имъ представительныя собранія, повел'євавшія ими и одушевленныя злобой и ненавистью къ преданіямъ Священнаго Союза. Императоръ Николай не могъ не сознавать коренной перем'йны, происшедшей въ отношеніяхъ его къ двумъ сосёднимъ государствамъ. Отвычал князю Меттерниху на письмо, копмъ тотъ извыстиль его о паденін своемъ, государь писаль ему: «Въ глазахъ монхъ псчезаеть вмёстё съ вами цёлая система взаимныхъ отношеній мысли, интересовъ и дійствій сообща. На новомъпути, на который отнынѣ вступаеть австрійская монархія, и не взирая на добрую волю ея правительства, крайне трудно будеть обрасти ихъ въ одинаковой степени, подъ иною формой» 1).

Испуганная всеобщимъ хаотическихъ состояніемъ Европы, превзошедшимъ ея разсчеты и ожиданія. Англія старалась войти съ нами въ тесное соглашение. Лордъ Пальмерстонъ поручилъ великобританскому послу въ Петербургв передать графу Нессельроде, «что въ настоящее время Россія и Англія—дв'є единственныя европейскія державы, за исключеніемъ одной Бельгін, устоявшія на ногахъ и что имъ следуеть съ доверіемъ относиться другь ко другу». Онъ даже объщаль отказаться оть «недостойных» джентльмена» тайныхъ происковъ въ Польштв 2). Но общее направление политики этого министра, всюду поддерживавшаго до того народныя возстанія въ борьб'в ихъ съ правительствами, не допускало насъ до сближенія съ нимъ. Императоръ Николай предпочелъ уединиться отъ всёхъ державъ Запада и, принявъ строгія мѣры для охраненія своей границы со стороны Познани и Галиціи, возвістиль Европ'є рышение свое: предоставить народамъ истощаться въ отыскании новыхъ государственныхъ и общественныхъ формъ и комбинацій, спокойно и твердо выжидать окончанія смуть, но не допускать ин подъ какимъ видомъ измѣненій въ европейскомъ равновѣсіи въ ущербъ Россіи 3).

<sup>1)</sup> Императоръ Николай князю Меттернику, 23 марта (4 апръля) 1848.

 <sup>3)</sup> Лордъ Пальмерстонъ лорду Блумфильду, 30 марта (11 апръля) 1848.
 3) Un ancien diplomate: Etude diplomatique sur la guerre de Crimée, I, стр. 21.
 Внъшн. полит. императора Николая 1.

rostery

Впрочемъ, русскій государь не оставался безучастнымъ зрителемъ бъдствія своихъ бывшихъ союзниковъ и, насколько вавистло отъ него, продолжалъ оказывать имъ нравственную поддержку. Посланникъ нашъ въ Вѣнѣ получилъ приказаніе сопровождать австрійскій дворъ въ Инсбрукъ, поддерживать мужество въ растерявшихся министрахъ императора Фердинанда, отклонить ихъ отъ принятія англо-французскаго посредничества по итальянскому вопросу и отъ уступки Ломбардін кородю сардинскому 1). Въ самый разгаръ обрушившихся на Австрію бедь, когда входившія въ составь ся народности, повидимому, готовы были отложиться отъ нея, тяготёя однё къ Германін, другія къ Италін, третьи къ Россіи, императоръ Николай не допускалъ и мысли о распаденіи монархіи Габсбурговъ. Присоединение къ России отгоргнутыхъ отъ нея славянскихъ областей императорскій кабинетъ находиль не только нежелательнымъ, но и прямо вреднымъ, ибо чрезъ это былъ бы нанесенъ ударъ «великому единству имперіи», прочно основанному на общности религіоныхъ вёрованій, историческаго прошлаго и солидарности интересовъ подданныхъ 2). Липь когда либеральное и враждебное намъ направление получило рашительный перевась въ конституціонномъ австрійскомь министерства, которое не только не принимало никакихъ маръ для предупрежденія возстанія поляковъ въ Галиціи, но и не исполняло обязательствъ, истекавшихъ изъ заключенной съ нами картельной конвенціи, государь приказаль объявить ему, что если оно не измѣнитъ своего противнаго договорамъ образа дъйствій, то разрывъ между Россіей и Австріей сдълается неизбъжнымъ, и русское посольство оставить Въну 3).

Гораздо взыскательнёе относился императоръ Николай къ поведению короля прусскаго. Чёмъ тёснёе была родственная связь его съ Фридрихомъ-Вильгельмомъ IV, чёмъ искреннёе мюбовь и привязанность къ зятю, тёмъ съ большимъ прискорбіемъ взиралъ онъ на слабость, проявленную королемъ во дни испытаній, тёмъ строже осуждалъ уступчивость его ревоціоннымъ требованіямъ и недостойное государя заигрываніе съ засёдавшими во Франкфуртё самозванными законодателями

<sup>&#</sup>x27;) Тамъ же, стр. 24,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Всеподданнъйшій докладъ графа Нессельроде, 15 (27) іюня 1848.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Графъ Нессельроде Фонтону, 13 (25) сентября 1848.

Германіи. Къ тому же, въ Петербургѣ были глубоко убѣждены 1), что конституціонный образъ правленія несогласуемъ съ военнымъ духомъ и традиціонною дисциплиной, служившими дотоль твердымъ основаніемъ монархіи Гогенцоллерновъ, и что, давая конституцію, король самъ низводиль свою страну съ той степени могущества, на которую вознесъ ее побъдоносный исходъ войны за освобождение. Силу Пруссіи видьли въ ней самой, а не въ сліяній ся съ Германіей, находя, что съ последнею неть у нея ни близкихъ отношеній, ни общихъ интересовъ. Опасались, что прусская революція не остановится на полупути и настоитъ на лишеніи права наслідовать престоль принца прусскаго Вильгельма, въ которомъ она видала заклятаго своего врага и самаго опаснаго противника. Въ такомъ случат, въ Петербургт полагали, что принцъ не подчинится этому распоряженію и были готовы поддержать оружіемъ его законное сопротивленіе.

Императоръ Николай не могъ сочувствовать и германскому движенію, какъ вследствіе революціоннаго его происхожденія, такъ и ради преследуемой имъ цели-объединенія Германіи. Сама по себ'є она уже составляла нарушеніе договоровъ 1815 года, установившихъ государственное устройство и международное положение Германскаго Союза. Но государь вовсе не помышляль о вооруженномъ вмѣшательстве для возстановленія въ Германіи прежняго порядка вещей. Напротивъ, какъ только образовалось временное центральное правительство подъ руководствомъ блюстителя имперіи, эрцгерцога Іоанна, онъ велѣлъ сообщить ему, что согласенъ признать его въ этомъ званін, подъ условіемъ, что эрцгерцогъ будеть уважать существующія права и правительства. Сообщеніе это было сділано эрцгерцогу, по высочайшему повелінію, посланникомъ нашимъ при виртембергскомъ дворъ, княземъ А. М. Горчаковымъ 2).

Но это именно условіе и не было соблюдено «единою»

<sup>1)</sup> См. любонытную записку о положеніи Пруссіи въ 1848 году, сообщенную генераль-адъютантомь В. Ө. Рачемъ и напечатанную въ январской книжий Русской Старины за 1870 годъ. Соображенія, по которымъ анонимный авторъ изданнаго въ 1880 году въ Лейнцигѣ сборника, подъ заглавіемъ: Berlin und Petersburg, принясываетъ ее самому императору Николаю, ни на чемъ не основаны.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Un ancien diplomate: Etude diplomatique sur la guerre de Crimée, 1, crp. 25.

Германіей. По выраженію графа Нессельроде, «первая мысль ея была несправедливостью, первый кличъ-призывомъ къ войнѣ» 1). Русскій канцлеръ разумѣлъ войну, объявленную

ижь-за герцогствъ Шлезвига и Голштиніи.

намення и по уполномочію всей Германіи, пакь-за герцогствъ Шлезвига и Голштиніи.

самыхъ сложныхъ и запутанныхъ изо всёхъ, когла ковывавшихъ къ себё внимер: онъ снова былъ возбужденъ въ 1863 году, лордъ Пальмерстонъ остроумно отозвался, что вполнѣ изучили и понимали этотъ вопросъ только три государственные человъка въ Европъ: принцъ Альбертъ, мужъ королевы, къ сожалению умерший; одинъ датскій дипломать, сошедшій съ ума, и наконецъ, самъ онъ, Пальмерстонъ, усићешій уже позабыть его 2). Впрочемъ, если вопросъ этотъ очистить отъ замысловатыхъ и безконечныхъ толкованій, которыми не безъ умысла обставляли его нъмецкія ученость и политика, то въ сущности онъ весь сводится къ следующимъ главнымъ положеніямъ.

> Датская монархія, въ очертаніяхъ, опреділенныхъ вінскимъ конгрессомъ, состояла изъ четырехъ частей: собственно Даніи и герцогствъ Шлезвига, Голштиніи и Лауэнбурга. Последній получила она въ 1814 году отъ Пруссіи, въ придачу къ денежной суммѣ, уплаченной за шведскую Померанію, которая была уступлена Данін Швеціей, въ обм'єнъ на Норвегію.

> Въ Даніи царствовала старшая вѣтвь голштинскаго дома. Общимъ родоначальникомъ всіхъ его отраслей быль Фридрихъ І, король датскій, умершій въ 1533 году. Два сына его подёлили между собой наслёдство. Старшій, Христіанъ III, наследовалъ престолъ Данін, съ несколькими городами въ Шлезвить и въ Голитиніи и сдылался основателемъ королевской голштино-зондербургской линіи; младшій, Адольфъ, получиль въ удёль остальныя части Шлезвига и Голштиніи и быль родоначальникомъ линіи герцогской, гелштино-готториской. Потомки Христіана стали датскими королями, потомки Адольфагерцогами голштинскими и въ качествъ таковыхъ, членами Священной Римской имперіи. Въ продолженіе двухъ стольтій между объими вътвями голштинскаго дома происходили без-

<sup>1)</sup> Циркулярная депеша графа Нессельроде, 6 (18) іюля 1848.

Забавный отзывъ англійскаго министра приводить генералъ Ла-Мармора въ книгъ своей: Un po piu di luce, стр. 42.

прерывныя пререканія и велись войны, преимущественно изъ за обладанія Шлезвигомъ, до тѣхъ поръ, пока наконецъ герцогская голитино-готторпская линія, въ лицѣ потомка Адольфа въ шестомъ колѣнѣ, герцога Петра, не была возведена на русскій престоль, вскорѣ послѣ чего, договоромъ 1767 года, подтвержденнымъ въ 1773 году, императрица Екатерина II, отъ имени несовершеннолѣтняго сына своего, великаго князя Павла Петровича, уступила датской коронѣ всѣ права его на Голштинію и Шлезвигъ, а полученныя взамѣнъ ихъ отъ Даніи графства Ольденбургъ и Дельменгорстъ передала во владѣніе младшей вѣтви голштино-готториской линіи, которая и понынѣ обладаетъ этими землями, составившими великое герцогство Ольденбургское.

Съ этого времени весь Шлезвигъ и вся Голигинія остапались подъ властью датскихъ королей, составляя неразрывную часть ихъ монархів. Но отношенія къ ней обоихъ герпогствъ были неодинаковы. Шлезвигъ считался непосредственною датскою областью, Голштинія же продолжала быть составною частью Священной Римской имперіи. По распаденіи последней, въ 1805 году, герцогство голштинское хотя и было формально присоединено къ королевству, но на вѣнскомъ конгрессь и оно, и Лауэнбургъ снова были включены въ составъ Германскаго Союза. И Шлезвигъ, и Голштинія сохранили подъ датскимъ владычествомъ свои древнія права и преимущества, ревнивыми оберегателями конхъ были областныя собранія земснихъ чиновъ. Не смотря на это, ивмецкое населеніе, бывшее сплошнымъ въ Голштиніи и даже въ Шлезвигь составлявшее большинство, тяготилось подданствомъ королю датскому. Съ начала тридцатыхъ годовъ нынфиняго стольтія, въ герцогствахъ проявилась сильная агитація, усердно поддерживаемая извит и поставившая себт цтлью отторженіе ихъ отъ Даніи. Первымъ шагомъ въ этомъ направленіи должно было служить сліяніе ихъ въ одну государственную область. Но если того желали нѣмцы, то политика датскихъ королей естественно стремилась къ противоположному результату. Шлезвигъ и Голштинія продолжали управляться отдільно, но при каждомъ случат коненгагенское правительство старалось тесно связать первое герцогство съ коренными датскими земляли.

Главную надежду возлагали ивмцы на ввроятность скораго

прекращенія въ мужскомь колѣнѣ царствующей вѣтви голштинскаго дома. Нѣмецкіе ученые и публицисты утверждали, что установленный основными датскими законами порядокъпрестолонаслѣдія въ пользу женскаго колѣна не обязателенъ для герцогствъ и что если угаснетъ мужская королевская линія, то отпаденіе ихъ отъ Даніи произойдетъ само собой. Для болѣе яснаго уразумѣнія этихъ заключеній, необходимо привести снова нѣсколько генеалогическихъ данныхъ.

Королевская вътвь голитинскаго дома распадалась на три отрасли. Старшая изъ нихъ занимала датскій престоль вълицѣ короля Христіана VIII, единственный сынъ и наслѣдникъ коего, Фридрихъ, былъ бездетенъ. Изъ двухъ остальныхъ отраслей, первою была августенбургская, второю-глюксбургская. Об'в происходили отъ герцога Александра, внука короля датскаго Фридриха II, умершаго въ 1677 году. Отъ старшаго сына его, Эриста Гюнтера, шли Августенбурги; отъ младшаго, Августа-Филиппа—Глюксбурги. И тв. и другіе владели не самостоятельными удълами, а простыми помъстьями, состояли въ подданствъ датскихъ королей и неоднократно вступали въ браки съ принцессами старшей королевской линіи. Въ сороковыхъ годахъ, главой августенбургскаго семейства былъ герцогъ Христіанъ-Карль-Фридрихъ-Августъ, отецъ коего, Фридрихъ-Христіанъ, быль женать на дочери короля датскаго Христіана VII. умершаго въ 1808 году. Глава глюксбургскаго дома, герцогъ Карлъ, самъ вступилъ въ бракъ съ младшею дочерью сына и преемника Христіана VII, короля Фридриха VI. Если по мужскому колену Августенбурги были старше Глюксбурговъ на одну степень, за то последніе, по женскому колену, стояли также на одну степень ближе къ королевско-датской вътви. Но ближе ихъ обоихъ стоялъ къ ней по женской линіи ландграфъ Фридрихъ гессенъ-кассельскій, сынъ старшей дочери Фридриха VI датскаго. Итакъ, на основании датскаго королевскаго закона, ближайшимъ къ престолу агнатомъ былъ ландграфъ Фридрихъ, вторымъ герцогъ Карлъ глюксбургскій и лишь третьимъ герцогъ Христіанъ августенбургскій, тотъ самый, который, по толкованіямъ німецкихъ юристовъ, долженъ былъ унаследовать Голштинію и Шлезвигъ, въ случав прекращенія королевско-датской вѣтви голштинскаго дома.

Въ предвиденіи этого событія, царствующій король датскій,

Христіанъ VIII, издаль въ 1846 году патентъ, въ коемъ объявиль, что по заключению коммиссии, назначенной имъ для изслъдованія вопроса о престолонаслідін, Шлезвигь и Лауэнбургь, какъ составныя части королевства, подлежать действію основныхъ законовъ Даніи и что только относительно нікоторыхъ частей Голштиніи возникаеть сомнініе о степени примінимости этихъ законовъ. Король надъялся, что ему удастся устранить эти сомивнія и торжественно объщаль обезпечить нераздъльность всей датской монархіи. Земскіе чины Шлезвига и Голштиніи протестовали противъ королевскаго патента, а голштинцы принесли на него жалобу германскому союзному сейму. Въ постановленіи своемъ сеймъ выразиль пожеланіе, чтобы при разрѣшеніи вопроса о престолонаслѣдін, «король датскій приняль въ соображение права всёхъ и каждаго, въ особенности же права Германскаго Союза, агнатовъ голштинскаго дома и законныхъ представителей Голштиніи» 1).

8-го (20-го) января 1848 года умеръ Христіанъ VIII, и на датскій престоль вступиль сынъ его, Фридрихъ VII. Чины обоихъ герцогствъ потребовали отъ него не только сліянія ихъ въ одно государство, но и включенія Шлезвига въ составъ Германскаго Союза. Король отвѣчалъ, что не имѣетъ ни права, ни возможности, ни желанія исполнить это требованіе; что Шлезвигь приметь участіе въ общемъ народномъ представительствѣ датскаго королевства, а Голитиніи будеть дарована отдельная конституція. По полученін этого ответа, вожаки нѣмецкаго движенія возбудили возстаніе въ герцогствахъ. Составилось временное правительство, главное начальство надъ шлезвиго - голштинскими войсками поручено было принцу Фридриху, брату главы августенбергскаго дома. Когда же датская армія разбила ихъ на голову и быстро заняла весь Шлезвигъ, мятежники обратились къ германскому союзному сейму съ просьбой о помощи. Сеймъ поручилъ Пруссіи принять на себя посредничество между Даніей и герцогствами. По настоянію народившагося въ Бердинѣ изъ мартовской революціи либеральнаго министерства, король Фридрихъ-Вильгельмъ двинулъ войска свои въ Голштинію. Они сразились съ датчанами и принудили ихъ очистить и Шлезвигъ. Копенгагенскій дворъ понятно счель эти д'айствія за объявленіе войны

<sup>1)</sup> Постановленіе германскаго союзнаго сейма, 5 (17) сентибря 1846.

и отвѣчалъ провозглашеніемъ всѣхъ береговъ сѣверной Германіи въ состояніи блокады; когда же прусскія войска вступили въ Ютландію, воззвалъ къ содѣйствію дворовъ петербургскаго и лондонскаго.

Англія сама предложила сначала свое посредничество, но, подчиняясь личному вліянію королевы, расположенной принцемъ Альбертомъ въ пользу нёмецкихъ притязаній, лордъ Пальмерстонъ дъйствоваль неръщительно, вяло, и скоро совершенно отказался отъ деятельного вмешательства въ датско-германскую распрю. Не такъ поступиль императоръ Николай. Отрядъ балтійскаго флота получиль приказаніе отплыть къ Копенгагену и содъйствовать защить датской столицы. Транспортныя русскія суда были предложены Швеціи для перевозки въ Ютландію вспомогательныхъ шведскихъ войскъ. Наконецъ, императорскій кабинетъ объявиль берлинскому, что если прусскія войска не остановятся въ своемъ наступленіи, то Россія вынуждена будеть объявить Пруссін войну, не потому. чтобъ она питала относительно ея враждебные замыслы, а потому, что право на сторонъ Даніи и что Пруссія вооруженнымъ вмішательствомъ своимъ нарушила порядокъ, установленный въ герцогствахъ вѣнскимъ конгресомъ. Между тѣмъ, по убъждению государя, политическое здание Европы представляеть одно цілое, и первый отторгнутый отъ него камень непремѣнно повлечеть за собою полное его разрушеніе 1).

Русское заступничество спасло Данію. Король Фридрихъ-Вильгельмъ объявилъ своимъ министрамъ, по собственному его признанію «жаждавшимъ» войны съ нами, что онъ готовъ скорѣе отречься отъ престола, чѣмъ позволить вовлечь себя въ войну съ Россіей <sup>2</sup>). Не взирая на то, что франкфуртскій парламентъ высказался въ пользу притязаній герцогствъ, требуя принятія энергическихъ мѣръ для продолженія войны, король вынудилъ центральное правительство уполномочить его на вступленіе въ переговоры, не скрывъ отъ франкфуртскихъ министровъ, что Пруссія не въ состояніи продолжать войну, въ виду угрозъ Россіи и полнаго прекращенія собственной морской торговли. Къ тому же и успѣхи прусскихъ войскъ въ

<sup>4)</sup> Un ancien diplomate: Etude diplomatique sur la guerre de Crimée, I,стр. 26.
3) Король самъ подтвердилъ это Стокмару, 29 мая (10) йоня 1848. См. Stockmars Denkwürdigkeiten, стр. 514. Ср. письмо Фридриха-Вильгельма IV къ Вунзену, 19 апръля (1 мая) 1849.

Плезвить были далеко не блестящи 1). 14-го (26-го) августа подписано было въ Мальме прусскими и датскими уполномоченными перемиріе на семь мѣсяцевъ. Главными условіями его были: отмѣна всѣхъ законовъ и распоряженій, изданныхъ въ Шлезвить и Голптиніи временнымъ революціоннымъ правительствомъ; учрежденіе въ герцогствахъ смѣшаннаго управленія, въ составъ коего Данія и Пруссія назначали каждая по два члена, а предсѣдателя сообща; занятіе Голптиніи прусскими войсками, Шлезвига шведскими и острова Альзена датскими. До истеченія срока перемирія, воюющія стороны облавлись условиться объ окончательномъ мирѣ, на конференціи въ Лондонь, при посредничествь Россіи, Англіи, Франціи и Швеціи.

Мальмёское перемиріе и скоро посл'єдовавшее за нимъ подавленіе уличныхъ безпорядковъ во Франкфурть-на-Майнъ были песомн'янными признаками упадка силъ революціи, наступленія близкой переміны въ отношеніяхъ къ ней германскихъ правительствъ. Ихъ ободрялъ примѣръ французской республики, не поколебавшейся дать анархическимъ элементамъ Парижа генеральное сражение и одержавшей надъ ними, въ трехдневномъ бою съ 12-го (24-го) по 15-е (27-е) іюня, полную поб'єду. Посл'єдствіемъ ея была передача народнымъ собраніемъ временной исполнительной власти генералу Кавеньяку и провозглашение осаднаго положения въ столицъ и въ главныхъ городахъ Францін. Несомнівню, впрочемъ, что достигшія крайнихъ преділовъ, неистовства демагоговъ въ Вѣнѣ и Берлинѣ были главною причиной, побудившею правительства австрійское и прусское рѣшиться на энергическія мфры для возстановленія законной власти и порядка.

Въ Австріи дворъ воспрянуль духомъ, получивъ извѣстіе о побѣдахъ Радецкаго въ сѣверной Италіи. Сардинская армія и ломбардскіе мятежники потерпѣли рѣшительное пораженіе при Кустоццѣ, и вся Ломбардія была снова занята австрійскими войсками. Въ Венгріп хотя и продолжалось движеніе, направленное къ совершенному отпаденію короны св. Стефана отъ австрійской монархіи, но хорваты, предводимые

¹) Въ этомъ совнается и Ранке, говоря: «военные успѣхи были вообще удовлетворительны, хотя и нерѣшительны» (Aus dem Briefwechsel Friedrich Wilhem's IV mit Bunsen, стр. 136). Совершенно непонятно, какимъ образомъ онъ нѣсколькими строками ниже какъ будто выражаетъ сомнѣніе въ томъ, чьей стороны держались въ датско-германской распрѣ Англія и Россія (?!).

баномъ своимъ, Елачичемъ, высказались за габсбургско-лотарингскую династію и горѣли нетерпѣніемъ ударить на мадьяръ. Наконецъ, фельдмаршалъ князь Виндишгрецъ быстро и успѣшно усмириль бунтъ въ Прагѣ.

Однако въ самой Вѣнѣ смуты и безпорядки не прекращасейма разойтись и объ избраніи Кошута предсёдателемъ комитета венгерской народной обороны. Вооруженная шайка, подъ названіемъ академическаго легіона и гражданской стражи господствовавшая въ столицѣ, вздумала воспротивиться выступленію расположенныхъ въ Віні войскъ въ походъ противъ мадьяръ. Возобновились кровавыя сцены на улидахъ и площадяхъ. Арсеналъ вторично подвергся разграбленію, а военный министръ, графъ Латуръ, быль растерзанъ разъяренною толюй. Засъдавшій въ столиць учредительный имперскій сеймъ объявиль свое собраніе непрерывнымъ и отправиль депутацію просить императора объ отміні принятых противъ Венгрін военныхъ мѣръ. Въ ночь съ 24-го сентября (6-е октября) на 25-е сентября (7-е октября), Фердинандъ и весь дворъ во второй разъ покинули Вѣну и искали убѣжища въ Ольмюцѣ. Занимавшія столицу войска отступили и въ окрестностяхъ ея соединились съ полками Елачича. Для подкрѣпленія ихъ были вызваны войска изъ Чехін, и князь Виндишгрецъ получиль надъ ними главное начальство.

Вѣна была въ рукахъ мятежниковъ, готовившихся силой отразить приближавшуюся правительственную армію. Туда стеклись демагоги изо всѣхъ главныхъ городовъ Австріи. Начальникомъ обороны былъ извѣстный агитаторъ, отставной офицеръ Мессенгаузеръ; полякъ Бемъ распоряжался артиллеріей. 10-го (22-го) октября, войска Виндишгреца обступили городъ. Попытка венгерцевъ придти къ нему на помощь была отбита. Послѣ бомбардированія, продолжавшагося нѣсколько дней, Вѣна была взята приступомъ. Главные вожаки мятежа были переловлены, судимы полевымъ судомъ и разстрѣляны.

Возстановленіе порядка въ столицѣ сопровождалось рядомъ другихъ мѣръ, не менѣе рѣшительныхъ. Императорскій указъпріостановиль засѣданія учредительнаго сейма, а 3-го (15-го) ноября, онъ былъ снова созванъ, но уже не въ Вѣиѣ, а въ Кремзирѣ, небольшомъ городкѣ Моравіи. Въ тотъ же день было составлено новое, бодрое и строго консервативное министер—

ство, подъ председательствомъ князя Феликса Шварценберга, а три недели спустя состоялось отречение императора Фердинандаи брата его, эрцгер цога Франца-Карла, отъ престола, и австрійскимъ императоромъ провозглашенъ былъ восьмиадцатилетній сынъ последняго, подъ именемъ Франца-Госифа I.

Событія эти были съ радостью привітствованы въ Петербургѣ. Оть нихъ ожидали возвращенія вѣнскаго двора къпрежнему тесному союзу съ нами. Во время осады Вены фельдмаршаль князь Виндишгрецъ имъль съ нашимъ повъреннымъ въ дълахъ продолжительный и откровенный разговоръпо этому предмету. «Нать въ исторіи примара,» говориль онъ Фонтону, «другой страны, которая въ столь короткое время была бы такъ деморализована какъ наша; революціонный духъ, подобно лавинѣ, охватилъ и увлекъ толиу». Когда Фонтонъ замѣтилъ ему, что императоръ Николай вполнъ сочувствуетъ его энергическому образу действій противъ мятежниковъ, фельдмаршаль съ жаромъ выразиль свою признательность, прибавивъ, что онъ давно уже высказалъ его величеству опасенія, внушаемыя ему ближайшимъ будущимъ. Государь не толькоодобрилъ слова Фонтона, но противъ того мъста его донесенія, гдѣ говорилось, что князь Виндишгрецъ хотя и надвется одольть мятежниковъ, но въ случай неусивха не поколеблется воззвать къ великодушно русскаго императора, собственноручно начерталь: «и я отвѣчу на ихъ призывъ, и они во мнѣ не оппоутся» 1). По полученін же извістія о вступленін на престоль императора Франца-Госифа, графъ Нассельроде выразиль митніе, что «съ этой минуты начинается новый фазисъ въ нашемъ политическомъ положении и что возстановление прежнихъ нашихъ отношеній къ австрійскому правительству становится все болье и болье осязательнымъ» 2).

Обузданіе революціи совершилось одновременно и въ Пруссіи съ неменьшими быстротой и усибхомъ, хотя и иными, болье мирными средствами.

Торжество радикальных элементовъ на улицѣ и въ печати, либеральныхъ въ учредительномъ ландтагѣ и даже въ министерствѣ, съ самаго начала, вызвало противодѣйствіе въ многочисленныхъ консервативныхъ кругахъ этой страны, въ особенности среди дворянъ-помѣщиковъ и офъцеровъ арміи. Вы-

<sup>&#</sup>x27;) Фонтонъ графу Нессельроде, 14 (26) октября 1848.

Всеподданивйшій отчеть графа Нессельроде, за 1818 годъ.

раженіемъ имъ служила основанная вскор'є по провозглашеніи конституціп Новая Прусская Газета, болье извыстная подъ названіемъ Крестовой, ибо на заголовкѣ ея изображался железный кресть, съ надписью кругомъ: «Съ Богомъ, за короля и отечество». Основателями ен были два брата Герлаха, изъ коихъ старшій состояль генераль-адъютантомъ короля, а младшій занималь важную судебную должность. Рядомъ съ ними въ комитетъ газеты засъдали знатные аристократы, графы Финкенштейнъ и Фоссъ, баронъ Зенфтъ-Пильзахъ, Бетманъ-Гольвегь, все люди съ независимымъ состояніемъ и положеніемъ, совершенно чуждые администраціи. Главнымъ редакторомъ ея быль Вегенеръ, а въ числѣ талантливыхъ сотрудниковъ не последнее место занималь молодой померанскій помещикъ, Бисмаркъ-Шёнгаузенъ. Последній обратиль уже на себя вниманіе бойкими и міткими річами, въ крайнемъ охранительномъ направленіи, произнесенными имъ въ прежнемъ соединенномъ ландтагъ. Въ берлинское учредительное собрание 1848 года онъ избранъ не былъ и большую часть своего времени посвящаль публицистической діятельности, между прочимъ, остроумно-адкимъ отчетамъ о парламентскихъ засаданіяхъ, появлявшимся на столбцахъ Крестовой Газеты.

«Мы не хотимъ въ нашемъ листкѣ,» говорилось въ программѣ этого изданія, «стремиться къ механической реакціи, къ безпринципному возстановленію прежняго порядка вещей, къ одной дишь задержкв и отрицанію новаго развитія. Но мы не хотимъ также, чтобы революція, которую нельзя не признать какъ факть, утвердилась въ качествъ основнаго начала нашей общественной жизни, чтобы ибмецкому народу навязывались во имя свободы и прогресса чуждыя и негерманскія учрежденія, угрожающія намъ лишеніемъ нашего правственнаго достоянія и всей совокупности права, воспитанія и образованія, этого драгоцівнаго наслідія историческаго нашего прошлаго, украшенія и славы нашего немецкаго отечества. Въ противоположность этимъ теченіямъ и современному разрушительному стремленію ко всеобщему уравненію, мы будемъ отстаивать истинныя, историческія основы нашей государственной и правовой жизни. Мы будемъ защищать право сверхупротивъ самопроизвольныхъ правовыхъ источниковъ снизу. власть «Божіею милостью»—противъ самовозводящихъ и самонизвергающихъ себя властителей, существующій юридическій

порядокъ и охраняемые имъ интересы—противъ напора радикализма, не упраздняющаго, а лишь перемъщающаго всякое неравенство» 1).

Совершенно такой же духъ господствоваль и въ арміи, и проявленія его были такъ сильны, что вызвали даже со стороны либеральнаго большинства прусскаго учредительнаго собранія попытку под'віствовать на офицеровъ-консервативовъ угрозой увольненія отъ службы. Министерство Ауэрсвальда вышло въ отставку именно потому, что не согласилось привести въ исполненіе мѣръ, задуманныхъ съ этою цѣлью. Его заміниль кабинеть подъ предсідательствомъ генерала Пфуля. Тогда же генераль Врангель быль назначенъ командующимъ войсками, возвратившимися изъ датскаго похода и расположенными въ окрестностяхъ Берлина. Въ дневномъ приказъ, отъ 3-го (15-го) сентября, онъ объявиль, что задача его-возстановить въ столицъ общественное спокойствіе, если направленныя къ тому усилія благонам ренныхъ гражданъ окажутся недостаточными. Еще энергичнъе высказался онъ въ рѣчи, произнесенной на площади, по прибыти въ Берлинъ.

— Я приведу войска и сюда, — воскликнуль онъ, — когда наступить тому время. Теперь еще рано, но они придуть. Я долженъ возстановить порядокъ всюду, гдѣ онъ будеть нарушенъ. Войска мои добрыя, мечи остро наточены, ружья заряжены. Какимъ печальнымъ вижу я снова Берлинъ! На улидахъ растеть трава, дома опустѣли. Все это перемѣнится. Анархія должна прекратиться, и она прекратится!

Но, ко всеобщему изумленію, новое министерство начало свою д'ятельность съ того, что покорилось требованію ландтага и издало распоряженіе, коимъ воспрещался офицерамъ реакціонный» образъ мыслей, предписывалось сближаться съ гражданами, искренно сочувствовать конституціонному порадку, а т'ямъ изъ нихъ, кто не могъ согласовать этихъ приказаній со своими уб'яжденіями, выходъ изъ арміи вм'янялся въ долгъ чести.

Подъ внечатлѣніемъ такой слабости и уступчивости министерства, учредительное собраніе приступило къ обсужденію проекта прусской конституціп. Слова, коими начинался онъ:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Первоначальная программа *Крестовой Газеты* напечатана цѣликомъ въ автобіографіи ен перваго главнаго редактора, Wägener: *Erlebtes*, стр. 5и слѣд.

«Божіею милостью, мы, король» и т. д., были отвергнуты большинствомъ. Ихъ замѣнили формулой: «Мы, Фридрихъ-Вильгельмъ, провозглашаемъ симъ конституцію, установленную въ согласіи съ нами, представителями народа». Вслѣдъ затѣмъ собраніе постановило отмѣну дворянскаго званія и орденовъ. Наконецъ, въ засѣданіи 19-го (31-го) октября, одинъ изъ его членовъ предложилъ пригласить центральное франкфуртское министерство принять всѣ зависящія отъ него мѣры для защиты народной свободы въ Вѣнѣ отъ угрожающей ей опасности. Пренія по всѣмъ этимъ вопросамъ происходили посреди невообразимаго смятенія въ палатѣ и внѣ ея. Рабочіе волновались, и въ тотъ самый день, когда обсуждалось послѣднее предложеніе, толюй ворвались въ залу засѣданій, осьшая министровъ и консервативныхъ депутатовъ грубыми ругательствами.

Теривніе короля истощилось. Съ первыхъ дней революціи онъ преисполнился ненависти и презрѣнія къ ней, и, если вопреки своимъ убъжденіямъ, уступиль требованіямъ мятежной и угрожающей толны, то исключительно по свойств нной его характеру нерешительности и слабости. Съ техъ поръ не разъ помышляль онъ о сопротивлении, о возвращении къ прежнему, до-революціонному порядку. Его возмущало поведеніе относительно его самого первыхъ его конституціонныхъ министровъ, въ особенности графа Арнима, который обращался съ нимъ грубо, постоянно грозиль отставкой, оставляль десятки писемъ его безъ отвъта и поступалъ наперекоръ его воль. Наводненный демагогами Берлинъ представлялся ему сумасшедшимъ домомъ, но король не сомнѣвался въ върности армін и сельскаго населенія. Онъ хотъль было призвать ихъ къ себъ на помощь уже въ концъ мая, когда въ палату внесено было предложение «выразить благодарность отечества бойцамъ 18-го и 19-го марта». Онъ намфревался тогда распустить учредительное собраніе и снова созвать прежній соединенный ландтагъ, «чтобы сообща съ нимъ обсудить его возстановленіе на широкихъ основаніяхъ, предложить ему иную конституцію и управлять съ нимъ и съ нею» 1). Но исполнить этотъ планъ не хватило решимости. Фридрихъ-Вильгельмъ изв'єрился въ людей. «Демократы,» жаловался онъ

<sup>1)</sup> Король Фридрихъ-Вильгельмъ IV барону Стокмару, 28 мая (9 іюня) 1848.

одному изъ ближайшихъ друзей своихъ, «хотягъ народнаго самодержавія и республики. На это никакая сила въ мір'ї не заставить меня согласиться. Если дело дойдеть до того, то п извлеку мечь. Аристократы, дюди, которыхъ я считаль опорой престола, тъ самые, что постоянно твердили о законной власти, произнесли у меня за спиной слово низложение. Об' стороны хотять отвлечь оть меня армію и народъ 1).» Къ тому же, въ ближайшихъ окрестностяхъ Берлина до прекращенія войны съ Даніей находилось очень мало войска, не болбе 17.000 человъкъ. Скръпя сердце, король ръшился не выходить пока изъ скромной роли конституціоннаго государя, и отдавъ на произволъ министровъ внутреннее управленіе страной, оставиль за собою лишь завёдываніе арміей и пностранными делами. Впрочемъ, онъ заранее наметиль и предалы своей уступчивости: «я никогда не склоню головы своей предъ демократіей», повторяль онъ и прибавляль, что лучше отречься отъ престола, чёмъ, напримёръ, дать вовлечь себя въ войну съ Россіей или признать конституцію въ томъ видь, какъ приготовляло ее берлинское учредительное собраніе.

Прямое посягательство народнаго представительства на права верховной власти, отрицаніе ея божественнаго источника, переполнили чашу. Къ энергическому дійствію побуждали короля высшіе чины арміи и выдающіеся діятели консервативной партіи. Подавленіе мятежа въ Вінії віроятно также повліяло на его рішимость. Наконець, въ непосредственной близости нашелся человікъ, способный исполнить трудное діло и готовый взять на себя всю за него отвітственность.

Въ засѣданіи собранія 21-го октября (2-го ноября), генераль Пфуль заявиль, что по разстроенному здоровью оставляеть министерство, а предсѣдатель сообщиль письмо, коимъ генераль графъ Бранденбургъ 2) увѣдомляль, что король поручиль ему составленіе новаго кабинета. Представители тотчасъ поняли значеніе этой перемѣны и послали къ королю депутацію съ требованіемъ взять назадъ данное Бранденбургу полномочіе.

Разговоръ короля съ Бунзеномъ, 21 іюля (2 августа) 1848, въ Винзен'я Leben», П. стр. 453.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Графъ Фридрихъ-Вильгельмъ Бранденбургъ, незаконнорожденный сынъкороля прусскаго Фридриха-Вильгельма II и графини Дёнгофъ.

Король хотя и принялъ депутацію, но на врученный ему адресъотвѣчаль рѣшительнымъ отказомъ. Недѣлю спустя, министерство окончательно образовалось, и первый министръ прочелъ въ палатѣ королевское повелѣніе, въ силу котораго мѣстомъзаседаній учредительнаго ландтага назначался городъ Бранденбургъ. Собраніе отказалось подчиниться этому распоряженію. На слідующій день генераль Врангель вступиль въ-Берлинъ, во главѣ 15,000 солдатъ. Войска заняли помъщеніе собранія. Въ теченіе нѣсколькихъ дней, депутаты пытались собираться въ различныхъ мѣстахъ и успѣли голосовать постановленіе, приглашавшее народъ отказать правительству въ платежѣ податей. Наконецъ, они были окончательно разогнаны войсками. Во все это время Берлинъ оставался совершенноспокойнымъ. Обезоружение и распущение гражданской стражи произошло въ полномъ порядкъ. Со всъхъ концовъ королевства получались многочисленныя выраженія сочувствія королю и министерству.

Въ день, назначенный для возобновленія въ городѣ Бранденбургѣ засѣданій учредительнаго ландтага, туда явились лишь депутаты правой стороны. Это обстоятельство, въ связи съ противозаконнымъ постановленіемъ собранія объ отказѣ въ платежѣ податей, послужило поводомъ къ немедленному его распущенію, а 23-го ноября (5-го декабря), была обнародована дарованная королемъ конституція, въ сущности хотя и мало отличавшаяся отъ проекта, обсуждавшагося въ ландтагѣ, но избѣгавшая его крайностей. Ею установлялись двѣ палаты, которымъ предоставлялось право пересмотра конституція. Онѣ были созваны въ Берлинѣ на 14-е (26-е) февраля 1849 года.

Такъ завершился 1848 годъ возстановленіемъ порядка въ Вѣнѣ и въ Берлинѣ и образованіемъ двухъ консервативныхъ министерствъ: Шваг ценберга въ Австріи и Бранденбурга въ Пруссіи. Политическая жизнь въ обоихъ этихъ государствахъ снова вошла въ свое естественное русло и потекла обычнымъ чередомъ, болѣе спокойно и правильно. Около того же времени и во Франціи установилось постоянное правительство. По введеніи въ дѣйствіе составленной народнымъ собраніемъ конституціи, президентомъ республики избранъ былъ, путемъ всеобщаго голосованія, принцъ Лудовикъ-Наполеонъ Бонапартъ.

Но спокойствіе далеко еще не было водворено повсюду въ Европѣ. На сѣверѣ, какъ и на югѣ не прекратилась война: пруссаки и датчане въ при-эльбскихъ герпогствахъ, австрійцы и піемонтцы въ Ломбардін стояли другь противъ друга съ оружіемъ въ рукахъ, нетерпѣливо ожидая истеченія срока ваключенныхъ между ними перемирій. Большая часть Италіп была охвачена пламенемъ революціи, республики провозглашены въ Римъ, въ Венеціи, а вскоръ затьмъ и въ Тосканъ. Въ Германіи подготовлялись республиканскія возстанія въ Ифальців и въ Саксоніи. Учредительное собраніе во Франкфурть продолжало противопоставлять законной власти и менецкихъ правительствъ начало народнаго самодержавія. Парство Польское, сдержанное железною рукой императора Николая, не шевельнулось, но Венгрія съ усп'єхомъ боролась противъ австрійской армін, номышляя о провозглашенін окончательно своей самостоятельности и о лишеніи габсбургско-лотарингской династін наслідственныхъ ел правъ на корону Св. Стефана. Лишь занятіе русскими войсками Дунайскихъ Княжествъ положило въ нихъ конецъ революціи.

Императорскій кабинетъ внимательно наблюдалъ за ходомъ событій на Западѣ. Сочувствіе его вездѣ было на сторонѣ права и законности противъ революціонныхъ насилій. Какъ только основалось въ Австріи твердое правительство, онъ посиѣшилъ протянуть ему руку. Въ сношеніяхъ съ новымъ прусскимъ министерствомъ мы были сдержаннѣе. Оно даровало странѣ либеральную конституцію, несогласія его съ Даніей не были еще улажены, и намъ казались подозрительными ласковыя отношенія его къ объединительному германскому движенію и къ главному очагу его, франкфуртскому парламенту. Зато мы не колеблясь признали вновь избраннаго главу французской республики, въ благоразуміи котораго видѣли залогъ возвращенія Франціи на путь мирнаго и тихаго развитія.

Върный торжественно заявленной предъ лицомъ всей Европы программъ, императоръ Николай воздерживался отъ дъягельнаго вмѣшательства въ событія, спокойно выжидая пока призоветъ его на помощь тотъ или другой изъ его союзниковъ. Скоро Западъ долженъ былъ убъдиться во-очію, что полное умиротвореніе его дѣйствительно недостижимо безъ могучаго и великодушнаго содѣйствія русскаго царя.

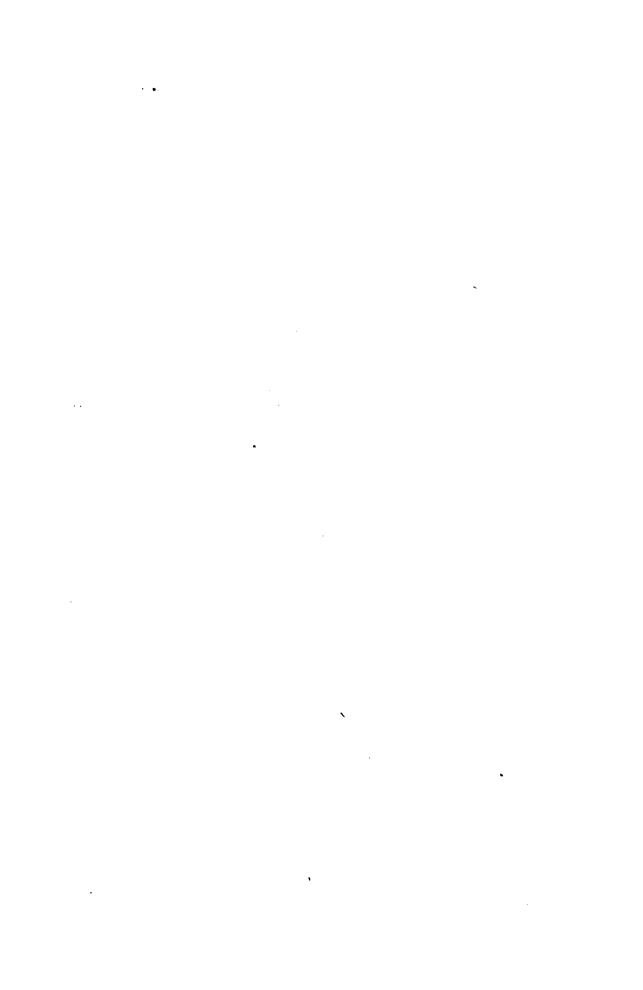

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

## Возстановление порядка въ Европъ.

Съ воцареніемъ молодаго императора, руководимаго министромъ умнымъ и смѣлымъ, Австрія стала видимо оправляться отъ потрясеній, едва не приведшихъ ее на край гибели. Въ заявленін переведенному въ Кремзиръ имперскому учредительному сейму, князь Шварценбергъ высказалъ решимость правительства стремиться прежде всего къ возстановленію внутренняго единства и къ развитію силь монархіи и этимъ путемъ достигнуть ея обновленія. Представители народа приглашались содъйствовать императору въ достижении этой цъли и співнить окончаніемъ порученнаго имъ діла, составленія новой конституціи. Вскор'в однако обнаружилось, что избранное въ самый разгаръ революціоннаго движенія собраніе неспособно дбйствовать въ согласіи со строго-консервативнымъ министерствомъ. Большинство сейма настаивало на провозглашенін основныхъ правъ австрійскихъ гражданъ и на признаніи начала народнаго самодержавія. Въ свою очередь правительство объявило это начало несовмъстимымъ съ правами верховной власти въ монархическомъ государствъ. Послъдствіемъ такого кореннаго разногласія было распущеніе учредительнаго сейма и дарованіе, 23-го марта (4-го анріля) 1849 года, конституціи императоромъ. Обнародованъ быль также законъ объ основныхъ правахъ, значительно сокращенный, но введение въ дъйствіе какъ этого закона, такъ и самой конституціи отсрочено на неопредъленное время. Население приняло всъ эти правительственныя м'вры безропотно и совершенно спокойно.

По взятіи Віны, фельдмаршаль князь Виндишгрець обратиль свои войска противъ мятежныхъ мадьяръ, взяль при-

союзнику» 1). На просьбу австрійскаго двора императоръ Николай отвечаль приказаніемъ русскому корпусу, занимавшему Лунайскія Княжества, немедленно двинуться въ Седмиградскую область, а вскор'в посл'в того целая армія, подъ водительствомъ генералъ-фельдмаршала князя Варшавскаго, вступила въ Венгрію чрезъ Галицію. Государь не только не предъявиль при этомъ молодому своему союзнику никакихъ требованій. не только не упомянуль о какомъ бы то ни было вознагражденіи, но не захотьль даже, чтобъ Австрія приняла на себя расходы по продовольствио и содержанию нашихъ войскъ. Единственное условіе, на которомъ онъ настоять, было подчиненіе всіхъ русскихъ частей начальству русскаго главнокомандующаго, условіе, послужившее первымъ поводомъ къ неудовольствію на насъ австрійцевъ, въ свою очередь отказавшихъ намъ въ подчинении своихъ военныхъ силъ нашей главной квартирѣ 2).

Венгерскій походъ быль поб'єдоноснымъ шествіемъ для нашихъ войскъ. Оно завершилось полнымъ пораженіемъ главной мадьярской армін, положившей оружіе предъ нами подъ-Виллагошемъ, 1-го (13-го) августа. «Венгрія,» доносилъ государю Паскевичъ, «у ногъ вашего императорскаго величества».

Было бы ошибочно думать, что одно чувство руководило императоромъ Николаемъ, когда онъ такъ великодушно и безкорыстно протянулъ могучую руку помощи своему погибавшему союзнику. Торжество революціи въ Венгріи онъ считалъ противнымъ существеннымъ пользамъ Россіи, въ особенности какъ опасный примъръ для Польши. Не даромъ польскіе выходцы стеклись въ значительномъ числѣ подъ мадьярскія знамена; не даромъ «генералы» Дембинскій, Бемъ предводили венгерскими отрядами. Отпаденіе Венгріи отъ Австрій открыло бы свободный доступъ всѣмъ революціоннымъ элементамъ Запада къ нашимъ собственнымъ границамъ. Итакъ, мы въ Венгріи сражались прежде всего, дабы обезпечить за собой спокойное обладаніе Царствомъ Польскимъ. Но не подлежить сомивнію и то, что главною побудительною причиной государи была върность своему царскому слову и строгое исполненіе

<sup>&#</sup>x27;) Графъ Нессельроде Татищеву, 13 (25) мая 1837.

<sup>2)</sup> Un ancien, diplomate: Etude diplomatique sur la guerre de Crimée, I, crp. 31.

обязанностей, вытекавшихъ изъ акта Священнаго Союза. Поступая такимъ образомъ относительно Австріи, онъ былъ вполнѣ убѣжденъ, что и она такъ же отнесется къ Россіи въ минуту опасности. Онъ искренно вѣрилъ, что узы благодарности могутъ служить въ политикѣ прочною связью.

Русское вмішательство въ Венгрін произвело сильное впечатленіе на кабинеты великихъ державъ. Получивъ о немъ изв'єстіе, лордъ Пальмерстонъ писаль: «Австрія держится въ настоящую минуту за Россію какъ плохой пловецъ за хорошаго. Ей предстоить тяжелое и трудное дело въ Венгріи, въ Трансильваніи и въ другихъ областяхъ, и русскія арміи готовы помочь ей въ случай надобности. Мы не можемъ помъшать Россіи въ этомъ деле, и никакія красноречивыя слова наши не пересилять превосходныхъ войскъ самодержца. Большое несчастіе для Австріи и для Европы, что австрійское правительство вынуждено стать въ такое положение зависимости отъ Россіи, ибо это лишаетъ Австрію возможности сділаться впоследствіи преградой русскому честолюбію и захватамъ. Молчите, скажуть ей русскіе, и не забывайте, что мы спасли васъ отъ распаденія и погибели. Быть можеть, австрійцы, возстановивъ свои силы, и не обратять вниманія на эти упреки; но все же эта военная помощь должна быть отплачена темъ или другимъ способомъ. Не смотря на то, мы должны надъяться на лучшее; и если Англія и Франція пребудуть тверды, то я не сомнѣваюсь, что мы выживемъ русскихъ изъ княжествъ. Австрія, какъ бы она ни была покорна предъ Россіей, не можетъ допустить ее до занятія этихъ военныхъ позицій.»

Въ томъ же письмѣ англійскій министръ иностранныхъ дѣлъ выражалъ мнѣніе, что предпочитаетъ настоящее положеніе тому, которое существовало послѣ 1830 года, когда охранительный союзъ составляли три государства, тогда какъ теперь въ тѣсномъ единеніи осталось ихъ только два, «ибо Пруссія», утверждалъ онъ, «отпала отъ нихъ и стремится стать руководящею державой независимой Германіи, вмѣсто того, чтобъ оставаться привязанною ко хвосту своихъ двухъ сильныхъ военныхъ сосѣдей. Когда Минто былъ въ Берлинѣ и желалъ узнатъ политику и виды Пруссіи по какому либо важному предмету, ему говорили, что мы должны обратиться съ

запросами въ Петербургъ п Вѣну. Рабство это нынѣ расторгнуто» 1).

Лордъ Пальмерстонъ не ошибался. Пруссія дійствительно начинала уклоняться отъ охранительныхъ началъ Священнаго Союза и готовилась вступить на новый путь, который долженъ быль привести ее къ занятію въ Германіи преобладающаго положенія и къ осуществленію нѣмецкаго единства. Первые шаги ея на этомъ пути были нетверды, несм'ялы, въ зависимости отъ слабости и неръшительности короля, отъ разногласія его сов'ятниковъ, отъ страха предъ Австріей п въ особенности предъ Россіей, наконецъ, благодаря врожденному отвращению Фридриха-Вильгельма IV къ своимъ революціоннымъ сообщникамъ. Но, намітивъ себі однажды ціль, берлинскій дворъ уже не теряль ея пов виду, пока, наконецъ, не достигь ея после многолетнихъ усилій и не смотря на неоднократныя неудачи, подъ руководствомъ геніальнаго государственнаго человѣка, главная сила коего заключалась въ глубокой вёрё въ историческое призваніе прусскаго государства и народа.

Прошло боле полугода со времени открытія во Франкфурті: германскаго учредительнаго собранія, а предпринятое имъ діло лишь туго и медленно подвигалось впередъ. Пардаментскія коммиссін выработали: одна-законъ объ основныхъ правахъ німецкаго народа, другая—конституцію будущей имперін. Оба проекта были изготовлены къ осени и въ концъ 1848 года поступили на разсмотрѣніе собранія. Къ этому времени въ значительной части его членовъ начинало созрѣвать убѣжденіе, что усп'єхъ объединительнаго движенія зависить отъ поддержки сильнъйшаго изъ германскихъ государствъ, Пруссіи. Видивний представителемъ этого направления въ парламентв быль самь председатель его Генрихъ Гагернъ. Въ речи, произнесенной 14-го (26-го) октября, онъ развиль взглядъ свої на необходимость образованія изъ Германін, подъ главенствомт Пруссін, единаго союзнаго государства, при чемъ Австрія, не входя въ составъ его, должна была пребывать съ нимъ вт неразрывномъ союзъ.

Большинство собранія высказалось противъ мижнія своего

¹) Лордъ Пальмерстонъ порду Джону Росселю, 28 марта (9 апръля 1849.

предсѣдателя и постановило, что Австрія останется составною частью объединенной Германіи <sup>1</sup>). Но Гагернъ не отчаляся въ возможности склонить его современемъ на сторону своихъ видовъ. Заявленіе князя Шварценберга кремзирскому сейму, «что лишь послѣ того, какъ обновленная Австрія и обновленная Германія улягутся въ новыя и твердыя формы, станетъ возможнымъ опредѣленіе ихъ взаимныхъ государственныхъ отношеній <sup>2</sup>)», повидимому согласовалось съ задуманнымъ имъ планомъ. Прежде чѣмъ, однако, приводить его въ исполненіе, Гагернъ счелъ нужнымъ отправиться въ Берлинъ, дабы въ его пользу склонить короля и прусскихъ министровъ.

Гагериъ прибылъ въ Берлинъ 12-го (24-го) ноября и быль ласково принятъ королемъ. Онъ прямо предложилъ ему императорскую корону соединенной Германіи и затімъ изложиль свою программу, но получиль въ отвъть, что она неосуществима, если Австрія останется въ составѣ союза; что даже въ случав исключенія изъ него габсбургской монархіи, прочіе німецкіе короли никогда не согласятся на нее; что въ лучшемъ случав придется бороться съ оппозиціей католиковъ, нерасположениемъ среднихъ государствъ и завистью великихъ державъ. Въ заключение Фридрихъ-Вильгельмъ объявиль, что не хочеть принимать участія въ посягательствъ парламента на державныя права германскихъ государей 3). «Вы желаете имъть согласіе государей,» возразиль ему Гагернъ, «хорошо! вы получите его 4),» Разставаясь съ Гагерномъ, король обнять его и назвалъ своимъ другомъ, но впоследствии вспоминаль о немъ съ чувствомъ смешаннаго восхищенія и отвращенія, признаваясь, что ему было бы крайне непріятно нуждаться въ дружбѣ такого человѣка 5). Діло въ томъ, что между предложенною ему короной и убіжденіями его лежала цёлая бездна. Въ сущности онъ совсёмъ

Постановленіе германскаго учредительнаго собранія 14 (26) октября 1848.

Заявленіе внязя Шварценберга времзирскому сейму 10 (22) ноября 1848.

<sup>3)</sup> Cm. Aus dem Briefwechsel Friedrich Wilhelms IV mit Bunsen., etp. 145.

<sup>4)</sup> Король Фридрихъ-Вяльгельмъ IV Бунзену, 1 (13) декабря 1848.

<sup>5)</sup> См. «Bunsen's Leben», II, стр. 488 и след.

пе хотѣлъ ни согласія нѣмецкихъ государей на избраніе парламентомъ, ни короны, подносимой ему послѣднимъ.

«Корона эта,» писаль онъ Бунзену, «прежде всего вовсе не корона. Корона, какую можетъ принять Гогенцоллернъ. еслибъ обстоятельства это позволили, не походитъ на ту, которая хотя и предлагается съ согласія государей, но создана властью, выросшею изъ революціонныхъ стмянъ, въ родт короны Лудовика-Филиппа, изъ камней мостовой. должна носить на себ' отпечатокъ Бога, такъ чтобы тотъ, на кого она будеть возложена после священнаго муропомазанія, сталъ государемъ «Божіею милостію,» подобно тому, какъ она содълала болье тридцати четырехъ государей германскими «Божіею милостію» королями, причемъ последній всегда примыкаеть къ ряду предшедшихъ королей. Корону, которуюносили Оттоны, Гогенштауфены, Габсбурги, конечно можеть носить и Гогенцоллернъ. Она въ высшей степени почтитъ его тысячельтнимъ своимъ блескомъ. Но та, о которой вы помышляете, также въ высшей степени обезчестила бы егогнилымъ запахомъ революціи 1848 года, неліптійшей, глупійшей, сквернейшей, хотя благодаря Богу и не злейшей изо всѣхъ революцій настоящаго стольтія. Неужели такой воображаемый вінець, сділанный изъ навоза и грязи, можеть позволить поднести себ' законный король «Божіею милостію» н къ тому же король прусскій, имінощій счастіе носить если не древивишую, то благородивишую корону, ни у кого не украденную?... Говорю вамъ прямо, если суждено тысячельтней коронь ньмецкаго народа, покоившейся сорокъ два года, снова быть дарованною, то располагать ею будемъ я и равные мив. И горе тому, кто присвоиваеть себь непринадлежащее право!»

Король не допускаль также мысли объ исключении Австріи изъ Германіи, считаль это несбыточнымъ, въ особенности послѣ того, какъ монархія Габсбурговъ вышла побѣдительницей изъ прошлогоднихъ испытаній. Необходимою представлялась ему новая организація временной общегерманской центральной власти. Онъ не былъ доволенъ существовавшимъ правительствомъ блюстителя имперіи, находя его неорганическимъ. «Самодержавное собраніе, состоящее изъ шести сотъчленовъ,» писаль онъ въ томъ же письмѣ, «создавшее себѣ исполнительную власть, которая, въ силу учредительнаго акта

обизана въ вопросф о государственномъ устройствф, въ этомъ безусловно главномъ жизненномъ вопросѣ для Германіи, смиренно молчать, -- это слишкомъ! Мы, короли, сообща съ императоромъ, должны тесно соединиться между собою и, съ вежливостью и искренностью истины, права и добрыхъ намфреній въ отношеніи къ единственному существующему объединительному пункту отечества, сказать собранію, засѣдающему въ церкви св. Павла: «Мы образовали изъ себя палату королей, дабы при составленіи конституціи отправлять священную обязанность законнаго государя Германіи. Мы настойчиво совътуемъ собранию не возгордиться и допустить безъ возраженій, чтобы мы придали ему вторую его инстанцію въ лицѣ государственной палаты, ибо до поры до времени мы, короли и герцоги, будемъ одни назначать депутатовъ въ эту палату. Тогда можеть выйти изъ всего этого нѣчто разумное. Избраніе же главы имперіи мы нынѣ же и строго возбраняемъ собранію, ибо право это принадлежить однимъ намъ 1).»

Тѣ же мысли развиваль король въ следующемъ письмъ своемъ къ тому же другу, бывшему ревностнымъ сторонникомъ Гагернскаго плана. «Моя главная государственная идея,» доказывалъ онъ, «не что иное, какъ организація временнаго порядка во франкфуртскомъ центръ. Почему? Потому, что мы, государи, то-есть императоръ и пять королей, выигрываемъ время, дабы основательно обсудить, какой видъ мы можемъ, хотимъ, смѣемъ дать и дадимъ Германіи. Съ этою цѣлью учреждается временная верхняя палата по назначению государей и коллегіи королей, надъ организованнымъ въ составъ двухъ налать временнымъ порядкомъ и въ противоноложность ему,» Установленіе такого временнаго порядка для выпгрыша времени Фридрихъ-Вильгельмъ называлъ nervus rerum gerendarum своихъ мыслей. «Настало время действовать,» восклицаль онъ: «Какъ противъ демократовъ помогаютъ лишь солдаты, такъ противъ революція-одна дійствующая сила государей Божіею милостію,» И далье: «Воистину я началь дело возвращенія отъ революцін на путь божественныхъ установленій и правъ, во имя Господне 2).»

Соответственно изложениымъ выше видамъ короля, въ на-

<sup>1)</sup> Король Фридрихъ-Вильгельмъ IV Бунзену, 1 (13) декабря 1848.

<sup>2)</sup> Король Фридрихъ-Вильгельмъ IV Бунзену, 15 (27) декабря 1848.

чаль января 1849 года, берлинскій дворъ вступиль съ вынскимъ въ переговоры о преобразовании временнаго центральнаго управленія Германіей. Пруссія предлагала подвергнуть пересмотру конституцію, составленную франкфуртскимъ парламентомъ и вступить съ нимъ въ соглашение посредствомъ вновь учрежденной верхней государственной палаты 1). Австрія и слышать не хотела о такомъ соглашеніи. Она требовала распущенія германскаго учредительнаго собранія и раздёленія Гермавів на шесть округовъ съ предоставленіемъ ихъ въ зав'єдываніе императора австрійскаго, короля прусскаго и прочихъ четырехъ ивмецкихъ королей и съ учрежденіемъ въ Вѣнѣ пентральнаго военнаго комитета <sup>2</sup>). Австрійскій проектъ былъ переданъ Фридримомъ-Вильгельмомъ на обсуждение чрезвычайнаго совъщания, въ которомъ, кромъ министровъ, приняли участіе вызванные изъ Лондона и Франкфурта прусскіе представители въ этихъ городахъ: Бунзенъ и Кампгаузенъ 3).

Связанный съ королемъ многольтнею дружбой, Бунзенъ повторилъ ему всё доводы въ пользу приступленія Пруссіи къ Гагернской программѣ. Фридрихъ-Вильгельмъ долго не поддавался его убѣжденіямъ. «Обязанность моя,» говорилъ онъ, «заключается въ томъ, чтобы противодѣйствовать революціи и въ то же время удовлетворить потребностямъ народа; Германія же не можетъ быть спасена, если идея власти не получитъ въ ней своего прежняго значенія.» Австрійскія условія король признавалъ невозможными, находя что они раздробляютъ Германію и имѣютъ въ виду уничтожить въ ней прусское вліяніе. На совѣщаніи 7-го (19-го) январи, онъ вдругъ совершенно неожиданно далъ свое согласіе на изготовленный прусскимъ министерствомъ проектъ циркуляра къ герленьный прусскимъ министерствомъ проектъ циркуляра къ гер-

<sup>2</sup>) Австрійская нота 5 (17) января 1849.

Меморандумъ короля Фридриха-Вильгельма IV, 23 декабря 1849 (4 января) 1849.

<sup>5)</sup> Бунзенъ слѣдующимъ образомъ отзывался объ австрійскомъ проектѣ: Скажутъ, что великій курфирстъ жилъ напрасно и что Фридрихъ Великій велъ напрасно свои войны, если Пруссія должна стоять подъ Австріей въ германской имперіи, одну половину коей Пруссія составляетъ изъ своихъ земель, а всю совокупность она же только можетъ защитить и сдержать въ единеніи, и въ которой Австрія не въ состояніи принять участія, не разрушивъ самой себя, или не првнося Германіи въ жертву необходимостямъ собственной своей политики. «Винзеп'я Leben», П, стр. 487.

манскимъ дворамъ, сущность коего мало отличалась отъ предложеній Гагерна <sup>1</sup>). Не подлежитъ сомивнію, что на рѣшеніе короля повліялъ въ этомъ случав братъ его, принцъ прусскійьнаслѣдникъ престола, со времени пребыванія своего въ Лондонѣ (весной 1848 года) ставшій, подъ вліяніемъ принца Альберта и Бунзена, ревностнымъ приверженцемъ объединенія Германіи подъ властью Пруссіи <sup>2</sup>).

Въ своей нотъ берлинскій дворъ приглашаль всъ германскія правительства, крупныя и мелкія, изложить франкфуртскому собранию взгляды и замёчанія свои на проекть имперской конституціи, не обращая вниманія на австрійскія возраженія. Онъ высказываль желаніе, чтобъ Австрія оставалась членомъ новаго союза, но, продолжаль онъ, если внутреннее положение ся не позволить ей признать решеній, необходимыхъ для блага прочихъ частей германскаго отечества, то остальной Германіи останется сплотиться въ силу особаго уговога отдільнымъ «ограниченнымъ» союзомъ, подобно тому, какъ она уже составила союзъ таможенный, съ исключениемъ изъ него-Австрін. Король присовокупляль что, ділая такое предложеніе своимъ союзникамъ, онъ не преследуетъ никакихъ своекорыстныхъ целей, не хочеть ни усиленія своего могущества, ни возвышенія достоинства, и находить, что для достиженія великой цели нетъ необходимости въ возстановлении германскаго императорскаго титула 3).

Таковъ быль первый офиціальный шагъ Пруссіи на пути къ германскому единству. Имъ она прямо заявила свои притязанія на преобладаніе въ новомъ союзномъ государствѣ, по псключеніи изъ него Австріи. Но едва шагъ этотъ быль сдѣланъ, какъ король уже отрекался отъ него. Никогда, говориль онъ Бунзену, не сожалѣлъ онъ такъ ни объ одномъ изъ своихъ поступковъ, какъ объ этомъ. Онъ считалъ его несправедливостью противъ Австріи и не хотѣлъ имѣть ничего общаго съ такою «отвратительною» политикой, оставляя ее на отвѣтственности своихъ министровъ.

<sup>1)</sup> Подробный разсказъ о разговорахъ Бунзена съ королемъ, по поводу австрійскихъ предложевій, и о происходившемъ 7 (19) января 1849 чрезвычайномъ совъщаніи, см. тамъ же, ІІ, стр. 486—490.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) «Принцъ прусскій стоить за насъ рѣтительно и твердо.» Изъ письма. Геприха Гагерна къ Стокмару, 2 (14) февраля 1849.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Нота прусскаго правительства германскимъ дворамъ, 11 (23) января 1849.

«Но если,» оговаривался онъ, «будеть возбужденъ личный вопросъ, то онъ ответить на него, какъ подобаеть Гогенцоллерну, чтобы жить и умереть честнымъ человекомъ и государемъ ).»

Изм'єнить р'єшеніє было уже не въ его власти. Нота 11-го (23-го) января не замедлила принести свои плоды.

По возвращенія изъ Бердина во Франкфурть, Гагериъ энергически принялся за приведеніе своего плана въ исполненіе. Хотя Гагерна нѣсколько и смущали упорный отказъ короля, равнодушіе его министровъ, враждебное настроеніе старо-прусской консервативной партіи, но онъ разсчитываль на сонувствіе большинства берлинскихъ палатъ, на поддержку принца прусскаго, на обаяніе в'єнца цесарей. Мысль свою онъ надеялся осуществить «вопреки Австріи, при содействіи одного, двухъ, трехъ или четырехъ изъ числа прочихъ королей» 2). Вынудивъ австрійца Шмерлинга удалиться изъ центральнаго министерства, Гагернъ сумбаъ заставить блюстителя имперін назначать его самого первымъ министромъ и, уже въ качеств' таковаго, вновь представиль свою программу учредительному собранію. Посл'є долгихъ преній, опа была принята на этоть разъ незначительнымъ большинствомъ 3). Число сторонниковъ ея увеличилось, когда сдёлался извёстнымъ косвенный отвъть Австріи на прусскую ноту. Князь Шварценбергъ протестоваль въ немъ противъ всёхъ постановленій учредительнаго парламента и высказывался противъ какого бы то ни было союза болъе сплоченнаго, чъмъ прежий союзный сеймъ, въ особенности же противъ «объединеннаго нъмецкаго государства», которому онъ противопоставлялъ «твердую и могущественную съ вибшней стороны, сильную и свободную съ внутренней, органически расчлененную Германію» 4). Въ виду опасностей, угрожавшихъ франкфуртскому собранию со стороны векоторыхъ германскихъ правительствъ, въ среде его произошло примиреніе между либералами и радикалами. Первые приняли предложенный последними избирательный законъ и объщали поставить избраніе главы имперіи въ зависимость отъ безусловнаго согласія его на выработанную въ край-

<sup>1)</sup> Bunsen's Leben, II, exp. 496.

<sup>2)</sup> Генрихъ Гагериъ барону Стокмару, 11 (23) января 1849.

<sup>1) 261</sup> голосами противъ 224.

<sup>4)</sup> Австрійская нота, 27 января (8 февраля) 1849.

не демократическомъ духѣ имперскую конституцію и на еще болѣе радикальный законъ объ основныхъ правахъ нѣмецкихъ гражданъ. На этихъ условіяхъ, въ засѣданіи 16-го (28-го) марта, король прусскій былъ избранъ наслѣдственнымъ императоромъ Германіи 290 голосами изъ числа 538 присутствовавшихъ членовъ. Депутація изъ тридцати трехъ человѣкъ, съ предсѣдателемъ собранія во главѣ, отправилась въ Берлинъ, предложить Фридриху-Вильгельму IV императорскую германскую корону.

Не задолго до того, въ письмахъ къ разнымъ лицамъ. убъждавшимъ короля принять ожидаемый выборъ собранія. онъ съ твердостью высказалъ причины, побуждавшія его уклониться отъ предлагаемой чести. Онъ находилъ, что революція равносильна отм'єн'є божественнаго правоваго порядка. Между тъмъ, народное собрание во Франкфуртъ плыветъ по ея теченію, не обращая вниманія на германскія правительства. Задача собранія-составить проекть конституціи и вступить о немъ въ переговоры съ державными государями и вольными городами Германіи. Но кто даль ему право навязывать императора законнымъ правительствамъ? Оно не можетъ ни даровать, ни предлагать короны. Корона, подносимая имъ королю — желізный ошейникъ, посредствомъ котораго онъ, глава шестнадцати милліоновъ людей, быль бы закабаленъ революціей. Онъ далекъ отъ мысли принять ее. Но еслибы правильно составленный совъть избирателей и народа предложилъ ему древнюю, истинную, законную, тысячелетнюю корону въмецкой націи, то онь отвътиль бы такъ, какъ долженъ отвечать человекъ, которому предлагаютъ высочайшую почесть въ мірѣ 1).

Вся Германія была въ возбужденномъ состояній, всѣхъ волновалъ вопросъ: какъ отнесется Фридрихъ-Вильгельмъ къ своему избранію? Король принялъ депутацію 24-го марта (5-го апрѣля). На рѣчь предсѣдателя парламента, объявившаго, «что отечество избрало короля главой имперій, видя въ немъ ограду и щитъ своего единства, свободы могущества», онъ отвѣчалъ, что въ сообщеній этомъ узнаетъ голосъ представителей германскаго народа. Оно побуждаетъ его устремить взоръ къ царю царей, а также на долгъ, лежащій на



<sup>1)</sup> Король-Фридрикъ Вильгельмъ IV Аридту и Беккерату, мартъ 1849.

немъ, какъ на прусскомъ королв и на одномъ изъ могущественитишихъ германскихъ государей. Онъ благодарить за оказанное ему дов'тріе, но нарушиль бы священнъйшія права и вступиль бы въ противоречие съ самимъ собою, если бы безъ свободнаго соглашенія съ коронованными главами, съ князьями и вольными городами Германіи принялъ решеніе важное для всъхъ ея государей и народовъ. Прежде всегодолжно быть выяснено, удовлетворяеть ли конституція всёхъи каждаго и дають ли предназначенныя ему права возможность твердою и кранкою рукой направлять судьбы великагогерманскаго отечества? Онъ не отклоняетъ предложенія навсегда, но, согласно постояннымъ своимъ заявленіямъ, требуетъ предварительнаго соглашенія правительствъ съ собраніемъ, относительно какъ самаго предложенія, такъ и размѣровъ предоставляемой ему власти. Въ то же время онъ самымъ положительнымъ образомъ выражаетъ свою преданность делу и благоденствію Германіи. Пусть возв'єстять вовстхъ концахъ ея, что въ опасностяхъ внутреннихъ и витшпихъ Пруссія будеть служить ей оградой и щитомъ 1).

Такъ отвѣчалъ Фридрихъ-Вильгельмъ депутаціи франкфуртскаго собранія, которую самъ называлъ «невообразимою» и обвиняль въ намъреніи «надъть прусскому королю какъ дураку собачій ошейникъ, который приковаль бы его къ народному самодержавію» 2). Это не мѣшало впрочемъ правительству его вступить по тому же предмету въ переговоры съ великими державами и въ частности съ германскими дворами. Изъ числа последнихъ двадцать четыре признали составленную парламентомъ конституцію, а слідовательно и избраніе главой имперін короля прусскаго. Но всѣ короли, члены бывшаго германскаго союза, не исключая датскаго и нидерландскаго, п само собою разумъется австрійскій императоръ, объявили франкфуртскія постановленія незаконными и недъйствительными. Великія державы, кром' Англіи, также высказались не въ пользу избранія. Посл'єдствіемъ было р'єшеніе Фридриха-Вильгельма превратить свой условный отказъ въ окончательный, присовокупивъ, что онъ признаетъ имперскую конститу-

Рфчь короля Фридриха-Вильгельма IV депутаціи германскаго парламента, 24 марта (3 апрфля) 1849.
 Король Фридрихъ-Вильгельмъ IV Бунзену, 25 апрфля (7 мая) 1849.

цію несовм'єстимою съ конституціонно-монархическимъ началомъ и отвергаетъ ее, какъ ведущую къ установленію въ Германіи республики <sup>1</sup>).

Прусскій отказъ быль началомъ конца германскаго учредительнаго собранія. Тотчась послѣ постановленія его о поднесеніи прусскому королю императорской короны, вѣнскій
дворъ отозваль изъ Франкфурта австрійскихъ депутатовъ.
Примѣру этому скоро послѣдовала и Пруссія. Гагернъ вышелъ
въ отставку, и учредительный парламентъ, тая съ каждымъ
днемъ, не насчитывалъ и ста членовъ, когда, въ концѣ мая,
рѣшилъ перенести свои засѣданія въ Штутгартъ. Революціонныя мѣры, провозглашенныя этою горстью людей, побудили
виртембергское правительство занять войсками помѣщеніе, въ
которомъ они собирались, и разогнать ихъ, заглушивъ ихъ
протесты звуками трубы и барабана <sup>2</sup>).

Отказываясь отъ чести носить императорскую германскую корону по выбору народныхъ представителей, Фридрихъ-Вильгельмъ IV не помышлялъ, однако, о совершенномъ отреченій отъ притязаній Пруссіи на руководство германскимъ движеніемъ. Напротивъ, мысль объ образованіи изо всёхъ пъмецкихъ земель, за исключениемъ австрійскихъ, союзнаго государства, въ которомъ Пруссія получила бы первенствуюшее мъсто и значеніе, глубоко запала ему въ душу, и онъ не сомиввался, что ему удастся осуществить ее, путемъ соглашенія съ правительствами второстепенныхъ государствъ. Австрія была слишкомъ занята устройствомъ дель своихъ въ Италіи и Венгріи, и потому нельзя было опасаться серіознаго съ ея стороны сопротивленія. Къ тому же, ей предоставлялось остаться съ объединенною Германіей въ союзныхъ отношеніяхъ, опредъленныхъ актомъ 1815 года. Рашеніе это шло въ разрѣзъ съ прежними заявленіями короля прусскаго, неоднократно увърявшаго, что онъ никогда не будетъ оспаривать «того факта, что Австрія есть могущественнѣйшее государство Германіи и при каждой перем'єн въ политическомъ устройствъ Германскаго Союза имъетъ право на первое въ немъ мѣсто». «Но», оправдывался онъ впослѣдствін,

Отвътъ короля Фридриха-Вильгельма IV франкфуртскому парламенту, 16 (28) апръля 1849.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 6 (18) іюня 1849.

«я сознаваль и свое право, втораго по могуществу государства. Право это пробудилось бы само собою, и я должень быль бы имъ воспользоваться, какъ только Австрія, вслѣдствіе непредвидѣнныхъ и въ высшей степени невѣроятныхъ обстоятельствъ, перестала бы быть первымъ государствомъ Германіи. Предшествовавшимъ нашему паденіемъ Австріи, 13-го марта 1848 года, положено было начало призванію Пруссіи, а довершилось оно кремзирскою конституціей 1)». Дѣйствительно, въ новой австрійской конституціи ни единымъ словомъ не упоминалось объ отношеніяхъ Австріи къ Германіи.

Король, повидимому, самъ недоумъвалъ, какимъ образомъ следуеть ему приняться за дело. Тотчасъ по окончательномъ отказѣ отъ императорской короны, желанія короля не простирались далье избранія его ньмецкими королями и князьями временнымъ намъстникомъ Германіи, на мъсто эрцгерцога Іоанна, «для того», какъ онъ объяснялъ, «чтобы возстановить порядокъ». Затъмъ «для поддержанія порядка» онъ хотель стать наследственнымъ верховнымъ полководцемъ Германіи 2). Но уже и сколько дней спустя, въ воззваніи къ нъмецкому народу, онъ значительно расширилъ размъры своей задачи. Въ королевскомъ воззваніи объявлялось, что прусское правительство, сообща съ уполномоченными крупнъйшихъ немецкихъ государствъ, вновь взялось за начатое во Франкфурть дьло составленія германской конституціи. Конституція эта скоро дасть народу то, на что онъ имбеть несомивниое право: единство, выражаемое общею исполнительною властью, которая будеть достойно и твердо представлять имя и интересы Германіи вит, а внутри-свободу, обезпеченную народнымъ представительствомъ, съ законодательными правами. «Лишь безуміе и ложь,» заключалъ король свое воззваніе, «могуть посметь утверждать въ виду такихъ фактовъ, что я поквнуль діло единства Германіи 3)». Тогда же берлинскій кабинеть обратился ко всемъ союзнымъ германскимъ дворамъ съ предложениемъ принять следующую программу: союзное

<sup>&#</sup>x27;) Король Фридрихъ-Вильгельмъ IV Бунзену, 30 декабря 1851 (11 январи 1852).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Король Фридрихъ-Вильгельмъ IV Бунзену, 26 апръля (7 мая) 1849.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Воззваніе короля Фридриха-Вильгельма IV къ нѣмецкому народу, 2-го (14-го) мая 1849.

тосударство, въ противоположность прежнему союзу государствъ, какъ необходимая форма новаго государственнаго устройства Германіи; невключеніе Австріи въ составъ германскаго союзнаго государства; постоянный и тесный союзъ между соединенною Германіею и австрійскою монархіей; принятіе видоизмененной франкфуртской конституціи за основаніе дальнейшаго соглашенія; наконецъ, предоставленіе всемъ иемецкимъ правительствамъ полной свободы войти или не войти въ среду новаго союза 1).

Для обсужденія этой программы собрадись въ мав, въ Берлинь, на совъщание уполномоченные Австрін, Пруссін, Баварін, Ганновера и Саксоніи. Въ первомъ же заседанія, представители австрійскій и баварскій заявили о выход'є своемъ изъ конференціи и протестовали противъ ея будущихъ рісшеній. Но уполномоченные прусскій, ганноверскій и саксонскій пришли къ соглашенію, и 14-го (26-го) мая, подписали договоръ, изв'єстный подъ названіемъ «союза трехъ королей». Онъ быль заключенъ на одинъ годъ, въ продолжение котораго вск прочія германскія государства им'єли быть приглашены приступить къ нему и принять составленный Пруссіей проекть союзной конституціи. Въ силу ел, исполнительную власть союза представляль совъть управленія, засъдающій въ Берлинъ, а законодательная-распредълялась между двумя палатами: государственною, по назначению оть правительствъ, и выборною народною 2).

Въ теченіе лѣта, Пруссія напрягала всѣ усилія, чтобы привлечь на сторону Уніи (такъ назывался задуманный ею союзъ), возможно большее число германскихъ государствъ. Между тѣмъ, она же распоряжалась въ Германіи, какъ полная хозяйка. Войска ея усмирили возстанія въ Саксоніи, Пфальцѣ и Баденѣ, имѣвшія цѣлью провозглашеніе демократической республики въ этихъ странахъ. При этомъ Пруссія не обращала никакого вниманія на центральное правительство, все еще державшееся во Франкфуртѣ вокругъ эрцгерцога-блюстителя, хотя лишенное не только власти, но и всякаго нравственнаго значенія. Берлинскій дворъ отозвалъ состоявшаго при немъ своего уполномоченнаго и потребовалъ удаленія са-



Нота прусскаго правительства германскимъ дворамъ, 16-го (28) апръля 1849.

Прусскій меморандумъ, 30 мая (11 іюня) 1849.

мого эрцгерцога. Но, слёдуя внушеніямъ изъ Віны, этотъ послідній представитель мимолетнаго германскаго единства объявиль, что сдасть свои полномочія лишь тёмъ, отъ кого онъ получилъ ихъ, то-есть совокупности германскихъ правительствъ. Не смотря на натянутыя взаимныя отношенія кабинетовъ австрійскаго и прусскаго, между ними состоялось наконець соглашеніе о назначеніи для завідыванія общими дізлами Германскаго Союза двухъ временныхъ комиссаровъ, по одному отъ Австріи и Пруссіи, срокомъ до 19-го апріля (1-гомая) 1850 года. Передавъ этимъ комиссарамъ центральное управленіе, эрцгерцогъ Іоаннъ оставиль Франкфуртъ.

Старанія Пруссіи ув'єнчались относительнымъ уси вхомъ... Къ концу года, большинство мелкихъ немецкихъ правительствъприступило къ союзу трехъ королей и приняло конституцію Уніи. Отклонили прусскія предложенія, не считая Австріи, Багарія, Виртембергъ, Данія за Голштинію, Нидерланды за Люксембургъ и три самыя ничтожныя государства союза: Гессенъ-Гомбургъ, Лихтенштейнъ и вольный городъ Франкфуртъ. Остатки партін, доставившей въ средѣ учредительнаго собранія торжество проекту Гагерна и признававшей его свои в вождемъ, 14-го (26-го) іюня, на събздѣ въ Готѣ, приняли рѣшеніе «во вниманіе къ опасностямъ, угрожающимъ отечеству», содействовать по мёрё возможности приступленію къ Уніи ен е не присоединившихся къ ней государствъ и участвовать въ выборахъ въ ея представительное собраніе. Созваніе этого собранія было назначено въ Эрфурть. Австрія, а вследъ за нею и Баварія, протестовали противъ упомянутаго распоряженія 1).

Чтобы развязать себѣ руки внутри Германіи и расположить въ свою пользу великія европейскія державы, берлинскій дворъ спѣшилъ положить конецъ военнымъ дѣйствіямъ, возобновившимся въ Шлезвигъ-Голштиніи, по истеченіи срока Мальмёскаго перемирія. Послѣ трехмѣсячныхъ операцій, въ которыхъ перевѣсъ былъ на сторонѣ датчанъ, 28-го іюня (10-го іюля) ваключено было между Пруссіей и Даніей новое перемиріе, на основаніи котораго Шлезвигъ отдѣлялся отъ Голштиніи, сѣверная часть его занималась шведскими, южная прусскими

<sup>&#</sup>x27;) Ноты австрійскія, 31 октября (12 ноября) и 16 (28) ноября и баварская, 26 ноября (8 декабря) 1849.

войсками, а правительство составлялось изъ трехъ временныхъ комиссаровъ: датскаго, прусскаго и англійскаго.

Какъ же отпосились великія державы къ изложеннымъ здѣсь событіямъ и къ попыткамъ Пруссіи, исключивъ Австрію изъ Германіи, объединить послѣднюю подъ своимъ главенствомъ?

Когда, еще въ концѣ 1848 года, Гагериъ впервые высказаль эту мысль среди франкфуртскаго парламента, первый министръ королевы Викторіи, лордъ Джонъ Россель, сказаль прусскому посланнику Бунзену, что это, съ самаго начала германскаго движенія, первая мысль, достойная государствен- 1/ наго человека и доступная пониманію великобританскаго правительства. Соединение въ одно государство Австріи и Германіи было бы, по мнінію англійскаго министра, либо неліпостью и безсмыслицей, либо такою м'врой, которая возстановила бы противъ себя всю Европу, какъ первый шагъ ко всемірной монархіи. Неусп'єхъ этой м'єры повлекъ бы за собою анархію, междоусобную войну, вмѣшательство Франціи и Россіп, всеобщее смятеніе. Если же, наче чаянія, мірів этой удалось бы осуществиться, то расположенное въ центръ Европы государство съ 74 миллонами жителей угрожало бы независимости материка и Англіи. Поэтому сочувствіе Англіи было на сторон'в Гагернскаго плана. Прусская Унія была въ сущности воспроизведеніемъ его, лишь въ нъсколько изміненномъ видъ. Не смотря на это, англійская дипломатія отнеслась къ ней недоброжелательно. Великобританские посланники въ Дрездень и Ганноверь упрекали тамошнихъ министровъ въ излишней уступчивости чрезм'врнымъ притязаніямъ Пруссіи. Т'є оправдывались, утверждая, что они противъ воли приняли прусское предложение, будучи вынуждены къ тому угрозами Пруссін и опасеніемъ народныхъ движеній; что, впрочемъ, приступление ихъ къ Уніи обставлено такими оговорками, что они во всякое вредя могутъ отступиться отъ нея. Сама королева Викторія не довіряла рішимости и твердости короля Фридриха-Вильгельма. По словамъ Бунзена, Пальмерстонъ злобствоваль изъ-за датскаго дела, Россель проявляль равнодуше и безсиліе, Абердинъ шумьль какъ торій. «Страхъ предъ русскимъ вліяніемъ», замічаль прусскій дипломать, «быль единственнымъ хорошимъ элементомъ, но чтобъ извлечь изъ него пользу, королю следовало бы действовать сильнее въ деле

германскаго единства.» По сознанію того же Бунзена, «никогда, съмарта 1848 года, не судили въ Англін о будущности Германіи такъ дурно, такъ безнадежно и такъ безжалостно». Одна королева, подъ вліяніемъ мужа своего, громко выражала уб'єжденіе, что для Германіи единственное спасеніе въ томъ, чтобы вс'є н'ємецкія правительства честно и открытопримкнули къ Пруссіи 1).

yansi

Во Франціи, президенть республики также быль расположень вь пользу Пруссіи, болье своихъ министровь. Следуя совету стоей родственницы, великой герцогини Стефаніи баденской, пригцъ Лудовикъ-Наполеонъ, въ конце 1849 года, отправилъ въ Берлинъ съ чрезвычайнымъ порученіемъ одного изъ самыхъ близкихъ къ нему лицъ, Персиньи. Французскому послу было поручено предложить прусскому двору союзъ Франціи противъ Австріи и Россіи, подъ условіемъ уступки французамъ Пфальца или по крайней мере крепости Ландау. Персиньи встретилъ въ Берлине вежливый, но решительный отказъ, охладившій пыль президента въ пользу союза съ Пруссіей. Возобновившіеся переговоры по датскому вопросу скоро доставили президенту случай даже действовать противъ нея, възащиту Даніи 2).

Оставалась Россія. Зимой 1849—50 годовъ, императоръ-Николай выразиль англійскому послу при своемъ дворѣ опассніе, что предстоящею весной дѣла въ Пруссіи придутъ вътакое же печальное состояніе, какъ и за два года передътѣмъ. Зять его, по словамъ императора, фантазёръ, выводящій его изъ терпѣнія; напротивъ, австрійскій императоръ, хотя еще молодъ и неопытенъ, но обнаруживаетъ большія способности въ управленіи. Какъ можетъ онъ однако руководитьсвоимъ разноплеменнымъ государствомъ, состоящимъ изъ народностей, не связанныхъ между собою даже взаимнымъ сочувствіемъ? Германизацію Австріи, предпринятую въ недавнеевремя, также трудно осуществить, какъ любимую мечту короля прусскаго: единство Германіи. Послѣднее императоръ-Николай считалъ нелѣпымъ предпріятіемъ, достигнувшимъ пока единственнаго успѣха, возбужденія страстной зависти и серіоз-

1) Bunsens's Leben, II, стр. 481; III, стр. 8 и слъд.

<sup>2)</sup> Бунзенъ графу Гатцфельду, 28-го января (9 февраля) и графъ Гатцфельдъ Бунзену, 25-го февраля (9-го марта) 1850. Ср. Stockmar's Denkwürdigkeiten, стр. 595 и слъд.

ныхъ замѣшательствъ между Австріей и Пруссіей. Состояніе Германіи внушало ему большія опасенія. Оно вынуждало его не только держать наготовѣ значительныя военныя силы на всякій случай, но и почти герметически запереть свою границу, чтобъ удалить отъ Россіи нѣмецкихъ соціалистовъ и революціонеровъ. Отношенія его къ иностраннымъ государствамъ, прибавлялъ онъ, останутся тѣ же, что и въ предшедшемъ году. Онъ будеть вооруженъ, въ виду всевозможныхъ случайностей и готовъ прійти на помощь тѣмъ изъ своихъ союзниковъ, кто будетъ нуждаться въ его помощи и потребуеть ея отъ него.

Тотъ же взглядъ императоръ развивалъ и французскому послу, обвиняя прусскаго короля въ томъ, что онъ много содъйствовалъ распространенію въ Германіи всеобщаго духа недовольства, съ цѣлью ослабить мелкія государства, а потомъ уничтожить ихъ независимость. Государь увѣрялъ своего собесѣдника, что будетъ спокойно слѣдить за событіями, что ему нѣтъ охоты вмѣшиваться въ нѣмецкія дѣла, что этимъ онъ только соединиль бы противъ себя всю Германію, наконецъ, что онъ отнюдь не желаетъ защищать Австрію противъ Пруссіи, развѣ представится надобность поддержать территоріальный порядокъ, установленный вѣнскимъ конгрессомъ 1).

Итакъ, къ концу 1849 года, великія державы, не исключая и Россіи, въ виду германскихъ событій, не обнаруживали намѣренія выходить изъ нейтральнаго положенія. Австрія и Пруссія стояли однѣ, лицомъ къ лицу, готовыя возобновить свой вѣковой споръ изъ-за преобладанія въ Германіи.

1850 годъ начинался подъ грозными предзнаменованіями. Пока Австрія не разділалась со своими домашними затрудненіями, не возстановила порядка внутри имперіи, не покончила счетовъ съ Сардиніей и не дождалась усмиренія венгерскаго возстанія, она ограничивалась протестомъ противъ дійствій Пруссіи въ Германіи, хотя тогда уже ясно выражала, что никогда не согласится добровольно на исключеніе изъ послідней и даже на потерю въ ней перваго міста, обезпечен-

<sup>\*)</sup> Stockmar's Denkwurdigkeiten, стр. 587—8. Стокмаръ называетъ лишь одного изъ собесъдниковъ императора, генерала Ламорисьера, объ имени же другаго умалчиваетъ. Несомиънно однако, что то быль дордъ Блумфильдъ. Это явствуетъ изъ словъ Бунзена, посвященныхъ тому же предмету. Ср. Вил-sen's Leben, III, стр. 150.

наго договорами за австрійскимъ императорскимъ домомъ. Дипломатія ея усердно работала при второстепенныхъ нѣмецкихъ дворахъ, убъждая ихъ не вступать въ прусскую Унію, и не напрасно. Баварія, Виртембергъ и нісколько мелкихъ государствъ отвергли предложение берлинскаго двора, а Ганноверъ и Саксонія обусловили свое приступленіе къ Уніи согласіемъ всёхъ прочихъ нёмецкихъ правительствъ на проектированное Пруссіей новое государственное устройство Германіи. Но какъ только вънскій дворъ освободился отъ заботь въ Италіи и въ Венгрін, онъ выступиль еще рішительніе противъ Уніи. Повторяя первый свой протесть противъ созванія въ Эрфурті парламента этого «ограниченнаго» союза, онъ сослался на непрерывность германскаго союзнаго права и провозгласиль единственнымъ его законнымъ выразителемъ франкфуртскую временную центральную коммиссію 1). Последствіемъ австрійскихъ протестовъ было отпаденіе Ганновера отъ союза трехъ королей, повлекшее за собою перерывъ дипломатическихъ сношеній королевства Вельфовъ съ Пруссіей <sup>2</sup>).

Саксонія хотя и не заявила офиціально о выходѣ своемъ изъ Уніи, но это не удержало ее отъ принятія участія въ новомъ союзѣ «четырехъ королей», состоявшемся по почину Баваріи и долженствовавшемъ служить посредникомъ между противоположными взглядами Австріи и Пруссіи. Основаніемъ этого союза являлся выработанный мюнхенскимъ дворомъ новый проектъ общегерманской конституціи, по которому во главѣ союзнаго государства, обнимающаго всѣ германскія земли не исключая и австрійскихъ, должна была стоять директорія изъ шести членовъ: Австріи, Пруссіи и четырехъ королевствъ, а также представительное собраніе, изъ делегатовъ отъ палатъ отдѣльныхъ государствъ ³). Баварскій проектъ не имѣлъ никакого успѣха. Первымъ отрекся отъ него Ганноверъ. Австрія отнеслась къ нему уклончиво, а Пруссія и прочіе члены Уніи отвергли его безусловно.

Въ виду всѣхъ этихъ затрудненій, берлинскій кабинетъ торопился окончательнымъ провозглашеніемъ конституціи Уніи и представленіемъ ея на предварительное утвержденіе Уніей же установленнаго представительнаго собранія. Союзный парла-

Аветрійская нота 16 (28) ноября 1849.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ганноверская нота 9 (21) февраля 1850.

Мюнхенскій договоръ 15 (27) февраля 1850.

менть имѣль собраться въ Эрфуртѣ. Прусское правительство пыталось успокоить Австрію увѣреніемъ, что оно намѣрено заняться въ этомъ городѣ разрѣшеніемъ нѣкоторыхъ дѣль чисто домашняго свойства, не выходя изъ предѣловъ «ограниченнаго» союза 1); но вѣнскій дворъ снова протестоваль, какъ противъ эрфуртскаго собранія, такъ и противъ военныхъ конвенцій, заключенныхъ Пруссіей съ нѣкоторыми государствами Уніи 2). Не смотря на это, парламентъ все же быль открытъ прусскимъ комиссаромь въ Эрфуртѣ 8-го (20-го) марта и распущенъ 17-го (29-го) апрѣля, по принятіи имъ цѣликомъ и почти безъ преній союзной конституціи.

Между тёмъ, приближался срокъ соглашенія между Австріей и Пруссіей по вопросу о временной смішанной коммиссіи для завідыванія общегерманскими ділами. При тіхъ условіяхъ, въ которыхъ относительно другь друга находились оба двора, не могло быть и річи о его продленіи. Австрійское правительство рішилось на смілый шагъ. Пока король прусскій созываль въ Берлині конгрессъ государей приступившихъ къ Уніи 3), оно предложило всімъ государствамъ, входившимъ въ составъ Германскаго Союза, отправить своихъ уполномоченныхъ во Франкфурть-на-Майні, дабы они составили чрезвычайное собраніе прежняго германскаго союзнаго сейма и произвели пересмотръ старой союзной конституціи 4). И конгрессъ въ Берлині, и собраніе сейма во Франкфурті были созваны на одинъ и тоть же день, 28-го апріля (10-го мая).

Обѣ великія германскія державы могли такимъ образомъ сосчитать своихъ союзниковъ. На приглашеніе короля Фридриха-Вильгельма откликнулись далеко не всѣ государи Уніи. Отсутствовали на конгрессѣ сильнѣйшіе изъ нихъ: король саксонскій, курфирстъ гессенъ-касельскій и великій герцогъ гессенъ-дармитадтскій. Государи эти послали представителей своихъ во Франкургъ, гдѣ они, соединясь съ уполномоченными Австріи, Баваріи, Виртемберга, Ганновера, Даніи и Нидерландовъ, составили чрезвычайное собраніе союзнаго сейма, торжественно открытое въ назначенный день австрійскимъ посланникомъ. Собраніе это располагало девятью голосами изъ

Прусская нота 14 (26) февраля 1850.

а) Австрійская нота 3 (15) марта 1850.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Прусская нота 20 апръля (1 мая) 1850.

<sup>4)</sup> Апотрійская нота 14 (26) апраля 1850.

семнадцати куріальныхъ голосовъ, составлявшихъ сеймъ Германскаго Союза по учредительному акту 1815 года.

Вся Германія разділилась на два лагеря: австрійскій и прусскій. Кабинеты в'єнскій и берлинскій упорно стояли на своихъ противоположныхъ точкахъ зрѣнія. Первый утверждаль, что учредительный акть Германскаго Союза продолжаеть составлять его единственное законное основаніе. Второй возражаль, что прежнему союзу положенъ конецъ совокупнымъзаявленіемъ союзныхъ уполномоченныхъ при передачі ими исполнительной власти блюстителю имперіи, 14-го (26-го) іюня 1848 года; что, следовательно, немецкія государства имеють полное право заключать между собой другіе, «ограниченные» союзы. Такое принципіальное разнорічіе могло быть, повидимому, разрѣшено только силой оружія. Но прежде чѣмъ прибытнуть къ этому крайнему средству и возжечь въ Германіи пламень междоусобной и братоубійственной войны, оба двора рашились прибагнуть къ дружественному посредничеству ихъ общаго союзника, императора всероссійскаго.

Въ половинѣ мая, государь, съ графомъ Нессельроде, находился въ Варшавѣ, куда прибыли императоръ австрійскій, со своимъ первымъ министромъ княземъ Шварценбергомъ, и брать короля Фридриха-Вильгельма, принцъ прусскій. На происходившихъ между ними совѣщаніяхъ, императоръ Николай выступилъ примирителемъ между обѣими противными сторонами, убѣждая ихъ не покидать законной почвы договоровъ 1815 года и во что бы то ни стало избѣжать вооруженнаго столкновенія, которое легко могло бы разгорѣться въ общеевропейскую войну.

Примирительныя усилія наши не привели къ желаемому результату. Напротивъ, отношенія между Вѣной и Берлиномъ обострялись съ каждымъ часомъ. Ряды Уніи рѣдѣли: послѣ Ганновера, отпала отъ нея Саксонія, а вслѣдъ затѣмъ и Мекленбургъ-Стрелицъ. Съ другой стороны, крупныя южно-германскія государства тѣснѣе сплотились вокругъ Австрін, и насвиданіи въ Брегенцѣ, 30-го сентября (12-го октября), короли баварскій и виртембергскій привѣтствовали молодаго австрійскаго государя, какъ «своего императора». По предложенію вѣнскаго двора, чрезвычайное собраніе союзнаго сейма во Франкфуртѣ, 21-го августа (2-го сентября), преобразовалось въобыкновенное и, не взирая на отсутствіе въ немъ Пруссіи и

ея союзниковъ, взяло въ свои руки завѣдываніе общегерманскими дѣлами, ведя протоколы и постановляя рѣшенія отъимени Союза. Императоръ Николай предложиль лондонскому и парижскому кабинетамъ признать франкфуртскій сеймъ, и уполномочивая при немъ своего посланника при виртембергскомъ дворѣ, князя А. М. Горчакова, привѣтствовалъ возстановленіе сейма, «какъ залогъ утвержденія всеобщаго мира» 1).

Вѣна и Франкфуртъ съ одной стороны, а Берлинъ съ другой, придерживались совершенно противоположной политики по двумъ вопросамъ, гессенъ-кассельскому и плезвигъ-гол-штинскому, привлекавшимъ на себя вниманіе: первый всей Германіи, а второй и цѣлой Европы.

Въ Касселъ произошло столкновение между назначеннымъ со стороны курфирста консервативнымъ министерствомъ и народнымъ представительствомъ, главнымъ образомъ потому, чтоминистры тяготели къ Франкфурту, а палата къ Берлину. Все государственные чиновники, не исключая и офицеровъ арміи, приняли сторону по ледней и отказали правительству въ повиновеніи. Курфирсть обратился съ просьбой къ союзному сейму, тогда какъ мятежныя кассельскія власти воззвали къпокровительству берлинскаго двора. Постановленіемъ сейма решено было возстановить въ Гессенъ-Касселе законный порядокъ посредствомъ союзной экзекуцін, поручивъ ее баварскимъ войскамъ, поддержаннымъ австрійцами <sup>2</sup>). Одновременнои прусское правительство признало нужнымъ занять своими войсками нѣкоторыя части курфиршества, подъ предлогомъ охраненія этапнаго пути, предоставленнаго Пруссін договорами для соединенія ея прирейнскихъ областей съ центромъ монархіи.

Не менѣе опасный обороть приняло и шлезвигъ-голштинское дѣло. По заключеніи, въ іюлѣ 1849 года, втораго перемирія между Даніей и Пруссіей, переговоры о мирѣ происходили между ними въ Берлинѣ, при посредничествѣ Россіи, Англіи и Франціи, но подвигались крайне медленно. Временное правительство въ Голштиніи, считая перемиріе для себя необязательнымъ, продолжало военныя дѣйствія противъ датчанъ и не прерывало своихъ отношеній къ берлинскому двору, дозволившему отпускнымъ солдатамъ прусской арміи оставаться въ рядахъ голштинскихъ войскъ. Англійскій послан-

Ka eccap

<sup>1)</sup> Вфрительная грамата князя А. М. Горчакова 11 (23) ноября 1850.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Постановленіе союзнаго сейма 13 (25) октября 1850.

никъ въ Берлинѣ жаловался на проявляемый тамъ «недостатокъ честности, вѣрности и вѣры». Императорскій кабинетъ вынужденнымъ нашелся даже пригрозить Пруссіи вступленіемъ русскихъ войскъ въ ея прибалтійскія области 1). Лишь подъ страхомъ этой опасности, берлинскій кабинетъ подписалъ, наконецъ, окончательный миръ съ Даніей, на условіи полнаго возстановленія въ герцогствахъ порядка, существовавшаго въ нихъ до 1848 года. Сверхъ того, Пру сія признала за датскимъ королемъ право, въ случаѣ продолженія смуты въ Голштиніи, возстановить въ ней порядокъ силой оружія, и особымъ протоколомъ обязалась не препятствовать военнымъ мѣрамъ, принимаемымъ Даніей въ Шлезвигѣ 2).

Въ то же самое время, засъдавшая въ Лондонъ конференція представителей великихъ державъ, при участін уполномоченныхъ Даніи и Швеціи, составила протоколь, въ которомъ выразила желаніе, чтобы, въ интересахъ Европы, всё отдёльныя составныя части датской монархіи продолжали пребывать въ соединенія и вопросъ о датскомъ престолонаследіи быль разрѣшенъ согласно этому началу 3). Австрія охотно приступила къ протоколу, но прусскій посланникъ при сенть-джемскомъ дворъ отказался подписать его. Напрасно лордъ Пальмерстонъ замічаль ему, что подобный отказъ можеть подать поводъ заподозрить Пруссію «въ наміреній вызвать изъ-за своекорыстныхъ видовъ распаденіе датскаго королевства» 4). Бунзенъ, котораго, по остроумному выраженію князя Бисмарка, «дипломаты считали ученымъ, а ученые дипломатомъ», педантически формуловалъ причины, побудившія его не подписывать протокола, въ шести следующихъ тезисахъ:

- протоколь опасенъ тѣмъ, что имъ установляется основное правило вмѣшательства во внутреннія дѣла иностранной державы;
  - 2) онъ несправедливъ и незаконенъ;
- онъ противоръчить обязанностямъ державы, служащей посредницей между Германіей и Даніей, каковою взялась быть Англія;
  - 4) предложенное Великобританіей, Франціей и Россіей раз-

¹) Bunsen's Leben, III, стр. 130 и слъд.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Прусско-датскій мирный договоръ 20 іюня (2 іюля) 1850.

<sup>3)</sup> Лондонскій протоколь 21 іюля (2 августа) 1850.

<sup>4)</sup> Лордъ Пальмерстонъ Бунзену, 20 іюня (2 іюля) 1850.

рѣшеніе этого вопроса дало бы означеннымъ тремъ державамъ и каждой изъ нихъ въ отдѣльности на будущее время право покровительства, какъ надъ Германскимъ Союзомъ, такъ и надъ Даніей;

- проектъ протокола непримѣнимъ къ настоящему положенію дѣлъ, ибо миръ уже заключенъ между Пруссіей и Даніей;
- 6) вмѣсто того, чтобъ обезпечить умиротвореніе герцогствъ, онъ напротивъ увеличиль бы трудности такого умиротворенія, ибо по всей вѣроятности побудиль бы Данію къ еще большей несговорчивости въ дѣлѣ дарованія герцогствамъ справедливыхъ и необходимыхъ уступокъ 1).

Берлинскій дворъ одобриль поступокъ своего представителя въ Лондонѣ. Вообще, не смотря на заключенный съ Даніей миръ, онъ продолжаль свою прежнюю политику въ герцогствахъ, принималь отъ нихъ адресы и депутаціи и, не отзывая прусскихъ отпускныхъ солдатъ, поддерживалъ сопротивтивленіе, оказываемое датчанамъ голштинскими войсками. Совершенно иначе поступалъ въ томъ же дѣлѣ франкфуртскій сеймъ. На просьбу датскаго короля о содѣйствіи для водворенія порядка въ Голштиніи, онъ постановилъ произвести въ ней союзную экзекуцію 2). Въ силу этого постановленія, австрійскій корпусъ былъ уже готовъ ко вступленію въ герцогство.

Но двусмысленный образъ дъйствій Пруссіи быль нарушеніемъ обязательствъ, принятыхъ ею на себя относительноне одной Даніи, но и трехъ великихъ державъ, при посредничествъ коихъ былъ заключенъ миръ. Это побудило Россію и Францію, по взаимному соглашенію, объявить берлинскому двору, что если онъ не измѣнитъ своихъ отношеній къ мятежнымъ голштинцамъ и не исполнитъ въ точности всѣхъусловій мира своего съ Даніей, то русскія войска вступятъ въ Силезію, а французскія одновременно займутъ принадлежащія Пруссіи прирейнскія области. Кабинеты императорскій и парижскій пригласили и великобританское правительство присоединиться къ этому заявленію 3).

При обсужденіи ихъ предложенія, англійскіе министры пришли къ заключенію, что хотя и можно сожальть о томъ, что оно имъетъ видъ унизительной угрозы относительно Пруссіи,

<sup>&#</sup>x27;) Bunsen's Leben, III, crp. 139.

<sup>2)</sup> Постановление союзнаго сейма 14 (26) октября 1850.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Бунзепъ Радовицу, 13 (25) и 18 (30) октября 1850.

но что цель его, водворение порядка въ герцогствахъ, законна и необходима, а также, что Пруссія д'яйствительно не исполняеть добросовъстно обязательствъ, принятыхъ на себя при подписаніи мира. Сентъ-джемскій кабинеть полагаль дать русскому и французскому правительствамъ совъть воздержаться отъ угрозы, пока не исчерпаны другія мирныя средства, но отнюдь не отказываться отъ самой мёры, которая не преминетъ привести къ мирной развязкъ затрудненій. Противъ такого предположенія своихъ министровъ страстно возражала королева, словесно и письменно. Настроенная мужемъ въ духѣ ивмецкихъ притязаній, она объявила и ъ, что политика, которой они намерены следовать, недостойна положенія Англіи въ мірѣ, несправедлива и безправственна, и совершенно не согласуется съ обязанностями державы-посредницы. Дерзкая угроза Россіи и Франціи есть-де посл'ядствіе несчастнаго протокола, «въ которомъ три чужестранныя державы поставили своекорыстный разсчеть на мёсто права». Вся Германія гогова защищать это право, и напрасно думають, что Пруссія ищеть свою силу въ частныхъ земельныхъ приращеніяхъ. Сила ея въ отождествленіи себя съ Германіей и въ требованін честнаго, въ англійскомъ смыслѣ примѣняемаго, конституціоннаго права, требованіи, присущемъ всему германскому народу, лишить котораго Германію хочеть Австрія въ союз'в съ Россіей. Доводы эти не уб'єдили, впрочемъ, ни лорда Джона Росселя, ни лорда Пальмерстона, которые остались при прежнемъ своемъ мнаніи. Зависало это главнымъ образомъ отъ того, что они не върили въ безкорыстіе Пруссіи, и затъянную ею Упію считали «дурно прикрытою, непозволительною системой прусскихъ приращеній» 1).

Трудно себѣ представить, до какой степени встревожиль и раздражиль прусскую дипломатію совмѣстный шагъ Россіи и Франціи. «Это еще хуже, чѣмъ всемірный раздѣлъ Александра и Наполеона въ Эрфуртѣ,» восклицалъ Бунзенъ. «Теперь съ Англіей, тогда безъ Англіи и противъ Англіи. Но такъ оно въ дѣйствительности. Вѣсы держитъ Англія, а Австрія сто-итъ на стражѣ у кабинета царя, съ маленькими королями Рейнскаго Союза, исполняющими обязанность оруженосцевъ, всѣ одинаково падкіе до братской крови и готовые по-

<sup>1)</sup> Друэнъ де-Люнсъ дорду Пальмерстону, 12 (24) октября 1850.

ставить Германію подъ прежнее иго княжескихъ домовъ, безусловно нарушившихъ союзный долгъ и присягу 1).» Бупзенъ старался подѣйствовать на общественное мнѣніе Англіи, выставляя предъ нимъ опасность, будто бы угрожающую Пруссін, Германіи и всему Западу «отъ присвоеннаго себѣ Россіей положенія рѣшительницы судебъ Европы, и притомъ въ исключительно самодержавномъ направленіп» 2).

Сначала въ Пруссіи приняли было д'єйствительно р'єшеніе одновременно противостоять Австрін въ германскомъ вопросъ и тремъ прочимъ великимъ державамъ въ датскомъ. Составитель проекта Уніи, краснорічивый защитникъ ен предъ эрфуртскимъ парламентомъ, личный другъ короля и принца прусскаго, генераль Радовицъ, былъ въ сентябрѣ призванъ занять м'єсто министра иностранных діль. Единомышленникъ его Бунзенъ отзывался о немъ, что до своего назначенія, онъ быль все и ничего, вліятельнымъ руководителемъ королевской политики, но не отвътственнымъ совътникомъ короны; ставъ же министромъ, онъ представляетъ знамя, на которомъ написано: «честный конституціализмъ внутри страны, Унія на свободныхъ и правовыхъ основаніяхъ въ Германіи, твердое положеніе относительно Австріи и Россіи, также и въ дъть герцогствъ, вообще въ виду протоколирующей дипломатіи» 3). Самъ Радовицъ писалъ Бунзену, что останется на своемъ носту «лишь до тъхъ поръ, пока не будетъ вынужденъ отречься отъ добросовъстныхъ убъжденій своихъ касательно того, что предписываютъ Пруссіи честь ен и политическое призваніе» 4).

Слова эти ясно означали, что подъ руководствомъ Радовица, прусская политика будетъ продолжать стремиться къ образованію изъ Германіи союзнаго государства подъ властью дома Гогенцоллерновъ. Но, лично покровительствуя этому направленію, король Фридрихъ-Вильгельмъ безпрестанно повторяль, что онъ вѣрнѣйшій другъ и союзникъ императоровъ русскаго и австрійскаго. Такое противорѣчіе между словомъ и дѣломъ должно было окончательно выясниться на второй варшавской конференціи.

<sup>\*)</sup> Бунзенъ Кампгаузену, 21 октября (2 ноября) 1850.

<sup>\*)</sup> Изъ письма Бунзена (въ Радовицу?), 28 октября (9 ноября) 1850.

a) Bunsen's Leben, III, crp. 144.

<sup>4)</sup> Радовицъ Бунзену, 8 (20) октября 1850.

Въ началѣ октября, праздновался пятидесятилѣтній служебный юбилей намѣстника Царства Польскаго, генераль-фельдмарическа маршава князя Варшавскаго, и это торжество снова привлекло маршала князя Варшавскаго, и это торжество снова привлекло этомъ городѣ вторично съѣхались чрезвычайные уполномоченные австрійскій и прусскій. Вѣнскій дворъ на этотъ разъбыль представленъ однимъ княземъ Шварценбергомъ. Представителемъ берлинскаго былъ первый министръ, графъ Бранденбургъ, такъ какъ императорскій кабинетъ прямо заявилъ, что министръ иностранныхъ дѣлъ Радовицъ не пользуется довѣріемъ государя.

Императоръ Николай продолжалъ твердо стоять на почвъ договоровъ 1815 года и европейскаго права. Главною его заботой было сохранение всеобщаго мира. Въ Варшавъ кабинетъ его употребилъ всф старанія къ примиренію Австріи и Пруссіи по германскимъ д'амъ. Съ нашей точки зр'внія, последняя являлась нарушительницей законнаго status quo и поэтому должна была согласиться на уступки. Но и князю Шварценбергу совътовали мы не раздражать противника надменностью тона и непреклонностью въ требованіяхъ. Если же, несмотря на всё наши усилія, примиренію не суждено было состояться, то мы предоставляли себь условиться съ Австріей о м'єрахъ для прекращенія смуть и зам'єшательствъ въ Германіи, на точномъ основаніи союзнаго акта 1815 года. Въ такомъ случат мы объщали вънскому двору въ гессенъкассельскомъ вопросѣ нашу нравственную поддержку, въ вопросъ же шлезвигъ-голштинскомъ и наше матеріальное содвиствіе 1).

Пока велись переговоры въ Варшавѣ, положеніе дѣлъ въ Гессенѣ достигло крайней степени напряженія. Исполняя постановленіе сейма, австро-баварскій экзекупіонный корпусъ вступиль въ курфиршество, и въ то же время прусскія войска, занявъ гессенскій городъ Ганау, преградили экзекуціонному корпусу путь въ Кассель.

По возвращеніи графа Бранденбурга изъ Варшавы, король созвалъ чрезвычайный совѣтъ въ своемъ предсѣдательствѣ, причемъ приняли участіе принцъ прусскій и всѣ министры. Отсутствовалъ лишь первый министръ, опасно забо-

<sup>&#</sup>x27;) Изъ довърительнаго письма барона Бруннова къ дорду Джону Росселю, приводимаго въ Випееп's Leben, III, стр. 157.

жавшій и лежавшій уже на смертномъ одрѣ. Обсуждались привезенныя имъ изъ Варшавы условія. Радовицъ и въ особенности наслѣдникъ престола горячо настаивали на необходимости продолжать начатую въ Германіи политику объединенія, не обращая вниманія на угрозы Австріи и Россіи. Король самъ склонялся на сторону этого мнѣнія, но всѣ остальные министры видѣли въ уступкахъ единственное спасеніе Пруссіи. Послѣдній взглядъ восторжествоваль, и король со слезами на глазахъ приняль отставку Радовица. Съ этимъ министромъ пала и система, которой онъ служиль представителемъ. Дѣло соединенія было окончательно проиграно. Пруссія отступилась отъ нея.

Какъ жаль было Фридриху-Вильгельму разставаться съ личнымъ своимъ другомъ и политическимъ единомышленникомъ, видно изъ прощальнаго письма его къ нему. «Вы только что вышли отъ меня,» писаль ему король, «дорогой другь, мой любимый другь, и я уже берусь за перо, чтобы послать вамъ всябдъ слово печали, верности и надежды. Я подписаль приказъ, отнимающій у васъ министерство иностранныхъ дѣль, и Богъ видить, какъ было удручено мое сердце. Я вынужденъ быль сділать боліе, я, вірный другь вашь! Предъ собраніемъ министровъ я одобрилъ принятое вами решение удалиться отъ дълъ, я публично хвалилъ васъ за него. Это одно выражаетъ все и передаеть мое жестокое положение лучие, чамъ могли бы передать его цёлые томы. Изъ глубины души благодарю васъ за ваши труды по министерству. Ваше министерство, другъ мой, было разумнымъ и мастерскимъ исполненіемъ моихъ намфреній и моей воли. Намфренія эти и воля укрѣпились въ соприкосновеніи съ вашими, ибо мы оба всегда думали одинаково и хотели одного и того же. Не смотря на все наши безпокойства, то было чудесное время, свётлый часъвъ моей жизни, и до последняго вздоха я буду благодарить Господа, котораго признаемъ мы оба и на котораго оба же возложимъ все наше упованіе. Да пребудеть Господь Богь съ вами; да благоволить въ милости своей сблизить пути наши; да хранить васъ миръ его и да благословить васъ до часа свиданія. Таково прощаніе вашего вічно візрнаго друга.

«Фридрихъ-Вильгельмъ» 1).

<sup>\*)</sup> Король Фридрихъ-Вильгельмъ IV Радовицу, 21 октября (3 поября) 1850. Вићин. полит. императора Николая I.

Совъть решиль въ германскомъ вопросе принять точку зрънія Австріи и въ доказательство миролюбія отозвать какъ отставныхъ прусскихъ солдать, все еще сражавшихся противъ датчанъ въ рядахъ мятежныхъ голштинцевъ, такъ и прусскіе отряды, занямавшіе Гамбургъ и великое герцогство Баденское. «19 марта 1848 года,» писала Бунзену изъ Берлипа одна высокопоставленная женщина 1), «была погребена старая Пруссія, 3 ноября 1850—новая. Принцъ прусскій рыцарски боролся за отечество, но напрасно. Теперь, когда уже поздво, пусть Англія взвъситъ, что выиграла она, допустивъ возрастаніе преобладанія Россіи и Австріи вплоть до бельгійско-голландской границы.»

Но Австрія и вдохновляємый ею франкфуртскій сеймъ уже не довольствовались помянутыми уступками. Они требовали совершеннаго удаленія прусскихъ войскъ изъ Гессена. Повелительный тонъ этого требованія оскорбиль короля и снова возбудиль въ немъ упавшее мужество. Онъ отдалъ приказаніе мобилизовать всю армію, не исключая и ландвера, послі: того какъ въ Гессенъ произошло между прусскими и австробаварскими аванностами столкновеніе, ограничившееся впрочемъ кратковременною перестрълкой. Но принимая военныя мѣры, прусскій дворъ не прерываль переговоровъ и продолжаль обнаруживать въ нихъ большую уступчивость. Такъ, отказавшись отъ Уніи, онъ распустиль засідавшій въ Берлинів совътъ управленія ея, и тогда Австрія ръшилась войти съ нимъ въ соглашение по вопросу о будущемъ устройствъ Германии, не настаивая на предварительномъ признаніи возстановленнаго во Франкфуртъ союзнаго сейма. Источникомъ несогласій между обоими дворами по-прежнему были притязанія Пруссіи на полную равноправность съ Австріей въ Германіи и на право заключать частные союзы въ пределахъ общаго, а также противоположные взгляды на гессенское и голштинское дёла.

Въ предвидѣніи войны, берлинскій дворъ отправиль въ Лондонъ генерала Радовица, подъ предлогомъ изученія англійской артиллеріи и системы постройки желѣзныхъ мостовъ, въ сущности же съ цѣлью убѣдиться, насколько въ предстоящей войнѣ Пруссія можетъ разсчитывать на содѣйствіе и

<sup>&#</sup>x27;) Въроятно принцесса Августа супруга принца прусскаго, нынъшняя германская императрица. Письмо ея отъ 24 октября (5 ноября) 1850 въ Вильеп's Leben, III, стр. 165.

союзъ Англіп 1). Но великобританской кабинеть не выказаль ни мальйшей охоты выйти изъ нейтралитета и настойчиво советоваль прусскому избегать войны. «Я нахожу,» говорилъ лордъ Пальмерстонъ Бунзену, «что съ Пруссіей дурно обощинсь въ 1815 году. Ее следовало усилить, дабы она могла защищать себя и Германію отъ Россіи и Австріи. Но если Пруссія ссылается на договоры, то и Европа должна придерживаться того, что въ нихъ написано. А потому, Бога ради, не начинайте войны изъ-за гессенскаго дела. Повторяю, у Пруссіи нѣтъ больше такого дѣла, изъ-за котораго она могла бы вести войну съ удобононятнымъ для Европы правовымъ основаніемъ и съ надеждой на успѣхъ 2).» Общественное мижніе въ Англіи было еще менже благопріятно войнж, и Times, упрекнувъ королеву за то, что она приняла въ Виндзорѣ генерала Радовица, «человѣка войны», строго напомиваль принцу Альберту, что «онъ пересталь уже быть немецкимъ принцемъ».

Въсти изъ Лондона повліяли на ръшеніе берлинскаго двора, конечно, не менве настояній въ томъ же смыслі императорскаго кабинета. А потому, когда австрійскій посланникъ предъявилъ въ Берлинъ ультиматумъ своего правительства п потребоваль въ двухдневный срокъ категорическаго объясиснія: нам'врена ли Пруссія безпрепятственно пропустить вы Кассель экзекупіонныя войска Германскаго Союза 3), то баронъ Мантейфель, замѣнившій скончавшагося графа Бранденбурга и уволеннаго Радовица, въ званіи председателя сов'єта министровъ и министра иностранныхъ делъ, обратился къ князю Шварценбергу, по телеграфу, съ просьбой назначить ему свиданіе въ одномъ изъ ближайшихъ къ прусской границѣ австрійскихъ городовъ: Одербергѣ или Ольмюцѣ, п не дожидаясь отвіта, вывхаль изъ Берлина. Австрійскій министръ нашель его въ Ольмюцъ, гдъ, при посредичествъ русскаго представителя при вѣнскомъ дворѣ, барона Мейендорфа, 17-го (29-го) октября и 18-го (30-го) ноября состоялось окончательное соглашение между объими великими германскими державами.

Ольмюцскія «пунктуаціи» были полнымъ торжествомъ

<sup>3</sup>) Аветрійская нота, 13 (25) поября 1850.

Porman

<sup>&#</sup>x27;) Радовицъ Бунзену, 4 (16) ноября 1850. Ср. Bunsen's Leben, III, стр. 158.

<sup>2)</sup> Бунвенъ барону Мантейфелю, 17 (29) ноября 1850.

Австрін надъ Пруссіей. Последняя склонилась предъ гордо выраженною волею въковой своей соперницы и уступила всёмъ ея требованіямъ. Въ Гессенъ Пруссія обязалась не только не препятствовать союзной экзекуціи, но и поддержать ее водвореніемъ въ самомъ Кассель баталіона прусскихъ войскъ; въ герцогствахъ она принуждена была допустить занятіе Голитиніи австрійскими войсками и об'єщать сод'єйствіе воз тановленію законной власти короля датскаго: наконецъ въ германскомъ вопросф она снова признала порядокъ, установленный союзнымъ актомъ 1815 года, и первенство, обезпеченное имъ за Австріей и отказалась ото всякихъ дальнъйпихъ попытокъ измѣнить ихъ въ свою пользу. На созванномъ въ Дрезденъ, подъ предсъдательствомъ австрійскаго первагоминистра, сов'єщаній уполномоченных встхъ германскихъ государствъ, конституція Германіи должна была подвергнуться пересмотру, но было заранве условлено недопущение ни подъ какимъ видомъ обще-германскаго народнаго представительства.

Условія эти ноказались общественному мибнію въ Пруссія и Германіи еще болье унизительными, когда въ німецкихъ газетахъ, появилась «яко бы по случайной нескромности», циркулярная депеша вѣнскаго двора къ его дипломатическимъ представителямъ, въ которой князь Шварценбергъ, разсказавъ о необычайномъ въ то время обращении къ нему барона Мантейфеля по телеграфу и о поспѣшномъ выгвздѣ этого министра ему навстричу, даже до полученія оть него отвита, сообщаль, что его величество императоръ счель своимъ долгомъ. удовлетворить желанію короля прусскаго, столь скромно выраженному. Вопль негодованія раздался въ печати, въ палатахъ, въ высшихъ административныхъ и дипломатическихъ кругахъ Пруссіи. Замѣчательно, однако, что, не смотря на то, что всѣ великія державы единогласно осуждали политику последней, гивы германскихъ патріотовъ преимущественно обрушился на Россію, гораздо бол'є даже нежели на Австрію. Последнюю упрекали въ дерзости, въ злоупотреблении силой: насъ обвиняли въ «предательствъ».

Еще до Ольмюца, знаменитый филологъ Максъ Мюллеръ писалъ Бунзену: «Для того ли тысячи отцовъ и сыновей принесли въ жертву свою жизнь и свое счастіе, чтобы видіть

Германію управляемою милостью Россіп!» 1). Ему же писаль бывшій прусскій первый министръ Кампгаузенъ, что враждебная Пруссіи «политика Россіи и Австріи естественна и разум'єзтся сама собою» 1).

Но посл'в «ольмюцской капитуляціи» негодованіе достигло невъроятных размъровъ. Какъ на образецъ сужденій, вызванныхъ ею, можно указать на страстныя письма одного изъ видижищихъ членовъ прусской дипломатіи, посланника въ Константинополь, графа Пурталеса. «Итакъ,» восклицаль онъ, оправдалось удивительное изв'єстіе, что Франція въ согласіи съ Россіей угрождаеть намъ въ такую минуту, когда намъ овольно дела и съ одною Австріей для того, чтобы только стоять или пасть, какъ последній оплоть противъ москов скихъ посягательствъ на материкъ! Возможно ли, что на берегахъ Темзы такъ мало еще понимають смыслъ истекающаго года? Развѣ не видятъ, что тамъ, на сѣверѣ, господствуетъ вастоящій Наполеонг мира, которымъ только казался Лудовикъ-Филиппъ, но не былъ ни по существу своему, ни по вначенію? Лишь разь въ продолженіе двадцати л'єть русскій мечъ быль извлеченъ изъ ноженъ, именно въ столь мало опасномъ для царя венгерскомъ походѣ, и благодаря этому смелому поступку, северное вліяніе обезпечено не только въ Вънъ, но и въ Стокгольмъ, въ Италіи, въ Греціи, и если на берегахъ Шпреи и Босфора не вступять скоро и рѣшительно на иной путь, то... 3)» И нѣсколько дней спустя: «У меня педостаеть словь, чтобы выразить мое негодование на Мангейфеля, ибо, не смотря на Гауквица, на Георга-Вильгельма, на Тильзить, исторія наша, по мивнію моему, не представляеть ничего, что могло бы сравниться съ ольмюцскимъ пораженіемъ. Созвать при звукѣ трубъ наши палаты, наше войско, чтобы при этой парадной обстановкі получить пощечину, заигрывать съ воспоминаніями 1813 года (и въ какую еще игру!), говорить объ уступкахъ Австрін, потому только, что вамъ разрѣшается поставить подмастерье къ палачу Рехбергу 4), быть вынужденными прихрамывая идти въ Голштинію въ качеств'в сводниковъ и укрывателей и дозволить запе-

<sup>1)</sup> Максъ Мюллеръ Бунзену, 23 октября (5 ноября) 1850.

Камигаузевъ Бунзену, 23 октября (5 ноября) 1850.
 Графъ Пурталесъ Бунзену, 2 (14) ноября 1850.

<sup>4)</sup> Австрійскій комиссарь въ Гессенъ Кассель.

чатлеть трубами и литаврами, протоколами и документами нашъ позоръ и стыдъ, все это такъ больно, такъ мучительно. такъ унизительно, что я не нахожу выраженій! Но aide toi et le ciel t'aidera! Мы не можемъ требовать чтобы другіе трудились за насъ, когда сами не действуемъ. Какъ ни дурно, какъ ни постыдно наше положение, но трусость и измена не въ состоянии исказить одного факта, а именночто у Германіи есть будущее и что Пруссія призвана to take the lead 1). Исторія последнихъ леть доказываеть, что сила обстоятельствъ предлагаетъ намъ постоянно съизнова гегемонію, принять которую мы такъ часто, такъ жалко отказывались. Пусть ослепленная партія Крестовой Газеты продолжаеть выскребывать свою «историческую» (?) систему: пусть-Роховъ, Герлахъ и Сталь 2) еще более действують и болгають въ пользу Австріи и Россіи, противъ Пруссіи; они всеже не достигнуть усибха, потому что Богь, а не Мантейфель (чёрть) управляеть міромъ. Изъ дрезденскихъ конференцій не выйдеть ничего, и самое лучшее въ преділахъ нынішней возможности было бы, еслибъ состоялся слабый сколокъсъ союзной конституціи, который выбросило бы за борть первое дуновеніе вѣтра. En attendant, будемъ работать безъ устали противъ нашихъ дучшихъ друзей. Николая и Фрагца-Госифа. Мы вдохнемъ въ турокъ мужество; мы посоветуемъ итальянцамъ сплотиться вокругъ Савойскаго дома; мы постараемся разъяснить революціонно-національной партіи въ Европъ, что-Піемонтъ и Пруссія—два единственныя государства конгрессовой Европы, коихъ существование и будущность солидарно связаны осуществленіемъ разумной національной идеи-Мы войдемъ въ соглашение съ либеральною партией въ Швецін (она только что одержала большую поб'єду на стокгольмскомъ сеймѣ), ибо либералы будуть тамъ рано или ноздно мыслить и действовать по-скандинавски. Мы до крови будемъ противиться всякому увеличению среднихъ германскихъ государствъ, дьявольски-габсбургской идей объ отдёльномъ ганноверско-саксонско-ольденбургскомъ союзѣ и станемъ выжидать минуты, когда Австрія торжественно провалится съ приведе-

<sup>1)</sup> Идти во главъ.

<sup>&</sup>quot;) Вожаки феодальной партіи въ Пруссіи: Роховъ, посланникъ въ Петербургѣ; Герлахъ, генералъ-адъютавтъ короля; Сталь, профессоръ, теоретикъпартіи.

ніемъ въ порядокъ своихъ финансовъ. Тогда, chacun son tour, п воистину возм'єстится Шварценбергу все зло, которое опъ причинилъ намъ» 1).

Последнее письмо, приведенное дословно, замечательно потому, что оно не только въ яркомъ свъть представляетъ господствовавшіе въ прусскихъ офиціальныхъ сферахъ взгляды на будущія отношенія этого государства къ Россін и Австріи, но и излагаетъ политическую программу, следуя которой Пруссія, не далье, какъ чрезъ пятнадцать льть, успыла дыйствительно отплатить в'єнскому двору за понесенное униженіе, и исключивъ его изъ Германіи, объединить последнюю подъ своею властью. Не лишено значенія и то обстоятельство, что программу эту суждено было осуществить не кому либо иному, а тому государственному человѣку, котораго голосъ, напротивъ, едва ли не одинъ раздался въ прусской палатъ въ защиту одьмюнскаго соглашенія. Річи своей, оправдывавшей и даже восхвалявшей уступчивую политику Мантейфеля, молодой Бисмаркъ-Шенгаузенъ былъ обязанъ назначеніемъ посланникомъ при германскомъ союзномъ сеймѣ, что и послужило началомъ его блестящей дипломатической даятельности<sup>2</sup>).

Ольмюцъ им'єль то полезное посл'єдствіе, что порядокъ п спокойствіе возстановились во всей Европ'в. Всеобщій миръ казался обезпеченнымъ на долгое время. Союзныя экзекуцін возстановили власть законныхъ государей въ Гессенъ-Касселъ и въ Голитиніи. Съ приступленіемъ Пруссіи и німецкихъ союзниковъ ея, франкфуртскій сеймъ возродился въ полномъ своемъ составъ. Вообще, политика берлинскаго двора повидимому поставила себ' задачей достижение полнаго согласія съ Австріей по всёмъ важнёйшимъ вопросамъ, какъ германскимъ, такъ и европейскимъ. Между объими великими державами Германіи быль даже заключень тайный оборонительный союзь на три года, которымъ онъ взаимно поручились другъ другу за цілость всіхъ своихъ владіній. Окончательному подавленію революціи въ Европъ, по общему убъжденію правительствъ, содъйствовалъ государственный переворотъ, произведенный во Франціи принцемъ-президентомъ, 20-го ноября (2-го декабря) 1851 года. Въсть о немъ встрътили съ одинаковымъ сочув-

<sup>1)</sup> Графъ Пурталесъ Бунзену, 6 (18) января 1851.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Рачь, произпесенная Висмаркомъ-Шенгаузеномъ въ палата депутатовъ прусскаго ландтага 21 ноября (3 декабря) 1850.

ствіемъ въ Петербургѣ, Вѣнѣ и Берлинѣ. Совершенно неожиданно отразился онъ на внутреннемъ положеніи Англіи, вызвавъ отставку министра иностранныхъ дѣлъ, лорда Пальмерстона, за то, что тотъ поспѣшилъ признать его и одобрить, вопреки согласію и даже безъ вѣдома, какъ королевы, такъ и главы кабинета, лорда Джона Росселя.

Между Россіей, Австріей и Пруссіей возобновились прежнія близкія и союзническія отношенія. Съ паденіемъ Пальмерстона, отношенія наши къ Англіи стали также дружественнье, и благодаря единомыслію ея съ нами были разрышены, сообразно видамъ нашимъ и желаніямъ, вопросы о датскомъ и греческомъ наслідствахъ. Договоромъ, подписаннымъ въ Лондоні представителями пяти великихъ державъ, а также Даніи и Швеціи, признано было начало нераздільности Датской монархіи и обезпечено право наслідованія во всіхъ частяхъ ея за принцемъ Христіаномъ голштино-глюксбургскимъ и нисходящимъ потомствомъ отъ брака его съ принцессой Луизою гессенъ-кассельскою 1). Относительно Греціи, три державы покровительницы ея согласились, что будущій наслідникъ престола въ этой страні долженъ непремінно исповіть довать православную віру 2).

Къ концу 1852 года, произошла во Франціи новая, важная перем'єна, вызвавшая оживленные переговоры между великими державами и повлекціая за собой охлажденіе нашихъ отношеній къ парижскому кабинету.

Когда племянникъ перваго Наполеона избранъ былъ въ президента французской республики, императоръ Николай отнесся къ нему доброжелательно и сочувственно. Онъ одобрилъ и римскую экспедицію для возстановленія свѣтской власти папы, и энергическое усмиреніе, лѣтомъ 1849 года, возстанія парижскихъ рабочихъ. На государственный переворотъ взглянули у насъ, какъ на побѣду порядка надъ анархіей. Но когда обнаружилось намѣреніе Лудовика-Наполеона провозгласить себя паслѣдственнымъ императоромъ французовъ, государь предложилъ своимъ союзникамъ условиться относительно одинаковаго образа дѣйствій, въ виду событія, составлявшаго прямое нарушеніе договоровъ 1814—15 годовъ, на основаніи коихъ

<sup>1)</sup> Лондонскій договоръ, 27 апраля (8 мая) 1852.

<sup>2)</sup> Лондонская конвенція, 8 (20) ноября 1852.

члены дома Бонапартовъ не должны были царствовать во Франціи.

Король прусскій, по обыкновенію, разгорячился и проявиль самую твердую решимость не признавать «нововенчаннаго хишника», подъ темъ однако непременнымъ условіемъ, чтобы Россія и Англія поручились ему за цілость всіхъ его влаленій 1). Но венскій дворъ быль противоположнаго мненія. Онъ находилъ, что позволительно въсколько отступить отъ буквы трактатовъ, оставаясь верными ихъ духу. Онъ предпочиталь Лудовика-Наполеона вторичному возстановлению Бурбоновъ, тъмъ болье, что фактически власть была уже въ рукахъ претендента. Благоразуміе требовало признать совершившееся явленіе, обставивъ это признаніе необходимыми гарантіями. Такъ, союзные дворы должны были потребовать отъ принца ручательствъ въ томъ, что, принимая титулъ своего дяди, онъ не будеть следовать его воинственной и завоевательной политикъ. Кромъ того, имъ надлежало воздержаться отъ признанія династическихъ притязаній новаго императора.

Русскій государь не разділяль этихъ взглядовъ австрійскаго правительства. По глубокому его убіжденію, охранительный союзъ не могъ допустить нарушенія договоровъ, не измінивъ началамъ, служившимъ ему основаніемъ. Но, принимая въ соображеніе страхъ своихъ союзниковъ предъ войной, онъ согласился признать Лудовика - Наполеона императоромъ въ обмінъ формальной деклараціи, которою послідній обязался бы уважать поземельное устройство, установленное въ Европі трактатами, но притомъ съ оговоркой, что признаніе это, составляя случайное и преходящее исключеніе, не отміняєть статей этихъ трактатовь о лишеніи Бонапартовъ права на французскій престоль, а также не распространяєтся на наслідниковъ Лудовика-Наполеона 2).

Кабинеты вънскій и берлинскій приняли наше предложеніе и подписали съ нами тайный протоколь, обязывавшій союзниковь дійствовать въ этомъ вопросії сообща. Но когда состоялось провозглашеніе французской имперіи и пришлось привести въ исполненіе условленный плань; когда сділалось извістнымь, что новый владыка Франціи намітренъ принять

Rauke: Aus dem Briefwechsel Friedrich-Wilhelms IV mit Bunsen, etp. 186.
 Un ancien diplomate: Etude diplomatique sur la guerre de Crimée, I, etp. 80—83.

ими Наполеона III, какъ видимый знакъ преемственности императорскаго достопиства въ его семействъ, не только въ будушемъ, но и въ прошедшемъ, то союзники наши уб'ядили насъеделать еще шагъ на пути уступокъ и, признавъ императора французовъ подъ условіемъ соблюденія имъ договоровъ и поземельнаго status quo Европы, ограничиться по династическому вопросу заявленіемъ, что мы оставляемъ его открытымъ. Смыслъ ихъ собственныхъ сообщеній тюильрійскому двору быль одинаковъ съ нашими, но въ несравненно болбе мягкихъ и любезныхъ выраженіяхъ. Еще важиве было положительное отступление ихъ отъ данныхъ намъ объщаний въ дълъдарованія Лудовику-Наполеону обычнаго въ перепискі между государями титула «брата». Кабинеты вінскій и берлинскій обязались сначала предоставить намъ рашение этого вопроса, но скоро одумались и поспѣшили включить въ вѣрительныя граматы представителей своихъ въ Парижѣ обращеніе: «государь, брать мой». Между тімь, русская грамата, уже подписанная императоромъ Николаемъ и отправленная къ нашему пославнику, начиналась словами: «мой дорогой другъ». Узнавъ о содержаніи грамать австрійской и прусской, государь рішился не измѣнять своей граматы и повельль представителюсвоему вручить ее Наполеону III въ первоначальномъ видъ. Императоръ французовъ, послѣ нѣкотораго колебанія, не посмёль не принять ея. Должно заметить, что представители Австріи и Пруссіи получили приказаніе своихъ правительствъ не передавать ихъ грамать до тёхъ поръ, пока русская грамата не будеть принята тюильрійскимъ дворомъ 1).

Англіи принадлежала такая значительная доля участія вънизверженіи Наполеона I и въ лишеніи семьи его наслѣдственнаго права на французскій престоль, самые насущные интересы этой страны казались до такой степени затронутыми воскрешеніемъ во Франціи бонапартистскихъ преданій, что императорскій кабинетъ счелъ долгомъ предложить и великобританскому двору присоединиться къ тремъ сѣвернымъ державамъ для обсужденія ручательствъ, которыми онѣ находили необходимымъ обставить и обусловить признаніе Лудовика-Наполеона императоромъ французовъ. Минута представлялась къ тому благопріятная. Ревностный сторонникъ третьяго-

<sup>1)</sup> Тамъ же, І, стр. 95-99.

Бонапарта, лордъ Пальмерстонъ, пересталъ быть министромъ. Но преемникъ его, лордъ Гранвиль, отвечалъ намъ, что Англія готова признать Лудовика-Наполеона подъ какимъ бы то ни было титуломъ. Вскоръ наступилъ въ Англіи новый министерскій кризись, и кабинеть виговь замінился торійскимь. Глава последняго, лордъ Дерби, былъ озабоченъ замыслами, приписанными молвой новому императору относительно Бельгіи. Мы воспользовались этимъ, чтобы попытаться возстановить шомонскую коалицію на столь дорогой для Англіи почвѣ европейскаго ручательства за неприкосновенность и независимость бельгійскаго королевства. Мы предлагали условиться, чтобы въ случат возникновенія несогласій между Бельгіею и Франціей, король Леопольдъ обратился къ посредничеству великихъ державъ. Если-же императоръ французовъ отказался бы подчиниться такому посредничеству, то четыре союзные двора составили бы изъ представителей своихъ въ Лондонъ конференцію для обсужденія дальнъйшихъ общихъ мъръ. На вопросъ дорда Дерби: какъ далеко будетъ простираться наше участіе къ Бельгіи, императоръ Николай приказаль отвѣтить. что верный постановленіямъ шомонскаго договора, онъ попервому сигналу, возв'єщающему войну, готовъ двинуть на защиту этого государства 60,000 человѣкъ, а въ случав надобности, приведеть въ движение и всв свои силы. Сентъджемскій кабинеть долго колебался, предлагая дійствовать относительно Франціи, хотя и по общему плану, но съ крайнею осторожностью и умъренностью, чтобы не раздражить ея самолюбія. Державы, по мижнію его, должны были подвигаться постепенно: сначала, каждая отдельно, потребовать отъ французскаго правительства условленных в ручательствъ и только по отклоненіи этого требованія, возобновить его сообща. Но и эти скромныя предположенія не были осуществлены, Англія признала Наполеона III императоромъ по первому извѣщенію и безусловно. Лишь когда тюильрійскій кабинеть действительно предъявилъ брюссельскому разныя требованія въ угрожающей формѣ, лордъ Дерби согласился подписать съ лондонскими представителями Россіи, Австріи и Пруссіи тайный протоколь, которымъ четыре державы обязывались действовать заодно въ случай нарушенія Франціей территоріальнаго status quo Европы. Рашено было сообщить этотъ протоколь Наполеону III, какъ только онъ будеть признанъ императоромъ всёми европейскими правительствами. Но уже къ концу 1852 года, торійскій кабинетъ паль, и мёсто его заняло коалиціонное министерство, съ лордомъ Абердиномъ во главѣ. Оно не сочло возможнымъ открыто заявить о соглашеніи, состоявшемся между четырьмя державами, противъ Франціи, и тайный лондонскій протоколъ не быль приведенъ въ исполненіе 1).

Провозглашение имперіи во Франціи и признаніе ся Европой завершило бурную эпоху въ европейской исторіи, началомъ которой было всеобщее потрясение 1848 года. Если разсматривать политику императора Николая за весь пятилътній періодъ, то нельзя не признать, что никогда онъ не быль более веренъ основнымъ своимъ политическимъ началамъ, какъ именно въ это время. Въ ряду ихъ первое мъсто занимала глубокая въра въ божественное происхождение и значение верховной власти. Императоръ Николай быль государемъ «Божіею милостью» въ полномъ, величественнъйшемъ значеніи этого слова. Поддержаніе и утвержденіе монархическаго принципа не только въ Россіи, но и за предблами ея, считалъ онъ неотъемлемымъ своимъ правомъ и священною обязанностью. Убъждение это было главнымъ руководящимъ правиломъ его дъйствій и поступковъ, можно даже сказать всей его жизни. Последствіемъ такого взгляда была его готовность всегда и всюду оказать содъйствіе и поддержку законной власти въ борьбѣ ея съ революціей. Отсюда и отвращеніе его къ власти, лишенной законнаго основанія. Такимъ образомъ становится понятною настойчивость, съ которою государь держался союза съ Австріей и Пруссіей, не смотря на частыя колебанія своихъ союзниковъ, а также твердая последовательность, проявленная имъ въ предвзятомъ удаленіи оть Франціи Орлеановъ и Бонапартовъ. Въ этомъ случай политическій разсчеть уступаль мёсто глубокой вёрё въ святость монархическаго права, перенося его русское значеніе и на другія государства. По-



¹) Тамъ же, І. стр. 85—89 и 103—108. Бывшій дипломать не совсѣмъ точно утверждаеть, что торіямь «наслѣдоваль лордь Пальмерстонъ» (стр. 107) и приписываеть этому министру оставленіе безь послѣдствій тайнаго лондонскаго протокола по бельгійскому вопросу. Въ дѣйствительности, въ кабинетѣ лорда Абердина Пальмерстонъ быль министромъ внутреннихъ дѣлъ, а внѣшними сношеніями завѣдывали, сначала Джонъ Россель, а вскорѣ затѣмъ Кларендонъ.

ступая такимъ образомъ, государь повиновался тому, что считалъ своимъ первымъ царскимъ долгомъ 1).

Но не одно нравственное чувство побуждало императора Николая неустанно стоять на стражѣ законнаго порядка въ Европъ. Побуждали его къ тому и договоры, заключенные его предшественникомъ, усвоенные и неоднократно подтвержденные имъ самимъ и къ которымъ онъ относился съ глубочайшимъ уваженіемъ. Въ его глазахъ не утратили своей силы ни актъ Священнаго Союза, ни запечатленное имъ взаимное обязательство союзныхъ государей «во всякомъ случат и во всякомъ мѣстѣ» приходить на помощь другъ ко другу. Ни Австрія, ни Пруссія, не исполняли его относительно насъ. Государь зналь и охотно прощаль имъ это. Онъ сознаваль себя слишкомъ сильнымъ, чтобы нуждаться въ чужой помощи, и быль слишкомъ гордъ, чтобы когда-либо принять ее, но оказывать ее союзникамъ считалъ своимъ долгомъ. Не разъ, со своего водаренія, ставиль онъ всё свои силы въ распоряженіе Австріи и Пруссіи, а въ 1849 году доказаль, что предложенія его не были пустою фразой, разсчитанною на эффектъ. И не однихъ, такъ сказать, ближайшихъ союзниковъ своихъ готовъ онъ былъ защищать русскою кровью. Совокупность поземельнаго status quo Европы, установленнаго договорами, имъла, по его убъжденію, право на его покровительство. Онъ одинаково быль расположень послать русскія войска на помощь Голландіи, противъ возставшей Бельгіи въ 1830 году, и этой-же самой Бельгін, узаконенной обще-европейскимъ признаніемъ, противъ завоевательныхъ замысловъ Франціи въ 1852°). Тѣ же соображенія руководили имъ въ отношеніяхъ его къ

¹) Весьма върно замътилъ Бунзенъ, одинъ изъ самыхъ страстныхъ и непримиримыхъ противниковъ николаевской системы, «что политика законности Священнаго Союза была религіей императора. Конституціонная система представлядась ему ересью, полною лжи и обмана: либо скрытою республикой, либо деспотизмомъ подъ маской». См. Винзен's Leben, III, стр. 7.

<sup>4) «</sup>Я никогда не првзнаваль бельгійской революціи и никогда ея не признаю. Но, впоследствін, я призналь бельгійское государство. Я умею держать слово и честно уважаю и исполняю договоры. Обязанность моя отныне заботиться о сохраненіи Бельгій, такъ же точно, какъ и всякаго другаго государства въ Европе. Слова эти были сказаны императоромъ Николаемъ лорду Абердину въ 1844 году, когда, вследствіе принятія королемъ Леопольдомъ польскихъ выходцевъ въ свою военную службу, дипломатическія сношенія были прерваны между нашимъ и брюссельскимъ дворами. Socokmar's Denkwürdigkeiten, стр. 395.

распрѣ между Австріей и Пруссіей. Пруссія стремилась измѣнить порядокъ, созданный договорами, Австрія требовала возстановленія его. Со стороны государя было вполнѣ естественно и послѣ овательно поддержать точку зрѣнія Австріи, и однимъ своимъ словомъ онъ безпечилъ торжество ея. Но онъ же не допустилъ Австрію злоупотребить побѣдой. Пруссія была обуздана, но не унижена, какъ того желалъ князь Щварценбергъ, утверждавшій, «что ее слѣдуетъ сначала опозорить, а потомъ уничтожить». Она не лишилась ни одного изъ своихъ правъ, признанныхъ за нею трактатами, и самыя уступки ея были сдѣланы не Австріи, а международному порядку, установленному въ Европѣ вѣнскимъ конгрессомъ.

Охраняя и защищая этотъ порядокъ, императоръ Николай темъ самымъ обезпечивалъ и существенные политические интересы своей имперіи. Дійствительно, порядокъ этотъ быль какъ нельзя болже выгоденъ для насъ, ставя насъ относительно прочихъ государствъ въ такое положение, что ни одно не угрожало намъ, а всв въ насъ нуждались, тогда какъ мы легко обходились и безъ нихъ. Иначе и быть не могло, если припомнить, что тогдашнее международное устройство Европы было результатомъ ряда блестящихъ подвиговъ русскаго оружія, возвратившихъ ей миръ и независимость. Въ Германіи соблюдено было исконное правило русской политики, поддержаніемъ равновѣсія между австрійскичъ и бранденбургскимъ домами, изъ которыхъ ни тотъ, ни другой не были достаточно сильны, чтобы поработить второстепенныя германскія государства и, осуществивъ въ свою пользу объединеніе Германіи, создать въ нашемъ непосредственномъ соседстве сильную державу, въ видъ постоянной угрозы нашимъ окраинамъ прибалгійскимъ и привислинскимъ. Да и не могъ русскій государь сочувствовать германскому единству, когда до слуха его достигали неистовые крики намецкихъ демократовъ, подвизавшихся въ Шлезвигѣ и Голштиніи и требовавшихъ возсоединенія съ общимъ отечествомъ не только этихъ герцогствъ, но и Альзаса, Лотарингіи, Эстляндіи, Лифляндіи и Курляндін, а между, тімъ въ Пруссін раздавались голоса, напоминавшіе, что не прошло еще и полвіка съ тіхъ поръ, какъ Варшава перестала быть прусскимъ городомъ. Соединеніе при-эльбскихъ герцогствъ съ Даніей оставляло въ рукахъ последней Зундскій проходъ въ Балтійское море и препятствовало развитно въ последнемъ морскихъ силъ Пруссіи, способныхъ оспаривать у насъ преобладаніе въ этихъ водахъ. Утвержденіе австрійской власти въ Венгріи обезпечивало намъ спокойное обладаніе Царствомъ Польскимъ и, какъ уже было замѣчено, не допускало непосредственнаго соприкосновенія его со враждебнымъ намъ Западомъ. Самое занятіе Австріей ломбардо-венеціанскаго королевства и распространеніе ея вліянія на всю Италію, отвлекали вниманіе и силы вѣнскаго двора отъ балканскаго полуострова, на которомъ всякое поступательное движеніе австрійцевъ могло произойти лишь въ ущербъ, какъ нашему вліянію и значенію, такъ и самостоятельному развитію населяющихъ его и исповѣдующихъ православіе народностей.

Политика императора Николая, заботливо оберегая могущественное положение наше въ виду разъединенной Европы, подняла на высокую степень и наше правственное обаяние въ глазахъ европейскихъ правительствъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что тому содѣйствовало въ особенности безпримѣрное въ исторіи великодушіе и безкорыстіе государя. При всей своей силѣ, онъ никогда не позволилъ себѣ ни малѣйшаго злоупотребленія ею, и даже, оказывая союзникамъ своимъ существенныя услуги, не требовалъ за нихъ вознагражденія. Въ началѣ пятидесятыхъ годовъ престижсь нашъ достигъ необычайныхъ размѣровъ и признавался нашими злѣйшими врагами и упорнѣйшими противниками. Крайне враждебно настроенный въ отношеніи къ намъ Стокмаръ, не безъ основанія признаваемый авторитетомъ въ высшей политикѣ, писалъ въ концѣ 1851 года:

«Когда я быль молодъ, надъ европейскимъ материкомъ господствовалъ Наполеонъ. Теперь, повидимому, русскій императоръ заняль мѣсто Наполеона и будетъ, по крайней мѣрѣ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, предписывать законы Европѣ.»

Помянувъ о презрѣніи императора Николая къ конституціоннымъ учрежденіямъ и о постоянной готовности его имъ противодѣйствовать, Стокмаръ продолжалъ:

«Конечно, онъ въ 1851 году, много слабе Наполеона въ 1810, и нельзя не признать, что Россія вообще страшна для материка лишь тогда, когда у нея на обоихъ флангахъ есть союзники. Но въ настоящую минуту она располагаетъ не однимъ союзникомъ. Я бёгло перечисляю ихъ:

- Испуганные соціализмомъ, коммунизмомъ, крайнимъ демократизмомъ, друзья гражданскаго порядка, а также консервативы въ Англіи.
- Австрія, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока она останется въ настоящемъ своемъ положеніи.
  - 3) Король прусскій и всѣ его реакціонеры.
- Нѣмецкія правительства и династіи, за весьма немногими исключеніями.
- 5) То обстоятельство, что во Франціи всѣ, такъ называемые друзья порядка, считаютъ войну за самую для нихъ гибельную случайность, открыто признавая, что французы не устоятъ противъ соединенной Европы и что послѣдняя, для обезпеченія спокойствія на будущее время, отторгнеть отъ Франціи значительныя области.

«Но въ особенности выгодно для Россіи то, что для пользованія своєю диктатурой внѣ, она не вынуждена, подобно Наполеону, безпрерывно тратить большія военныя силы, а можеть сохранить ихъ не уменьшая, въ виду того, что она дипломатическимъ дѣйствіемъ и угрозой достигаетъ болѣе значительныхъ результатовъ, чѣмъ посредствомъ выигранныхъ сраженій. Такое могущество едва ли не безпримѣрно 1).»

Но такое могущество естественно должно было внушатьиностраннымъ кабинетамъ и зависть, и страхъ. Всъхъ недовърчивъе издавна относилась къ намъ Англія. Нашъ старый и заклятый врагь, лордъ Пальмерстонъ, съ радостью привътствоваль государственный перевороть во Франціи, именнопотому, что провидъть въ Лудовикъ-Наполеонъ дъятельнаго и покорнаго союзника Англіи противъ Россіи. Событіе это хотя и повлекло за собою паденіе англійскаго министра, но ясно было, что какъ только онъ возвратится къ власти, -а Пальмерстонъ не могъ не возвратиться, -- онъ снова будетъ стараться возстановить въ ущербъ намъ прежнее «дружеское соглашеніе» между Англіей и Франціей. Мы сами облегчили ему достижение этой цели, лично оскорбивъ императора французовъ оговорками, сопровождавшими его признаніе и отказомъ въ дарованіи ему обычнаго прив'єтственнаго титула. Англо-французскій союзъ потому и состоялся впосл'єдствін такъ легко и скоро, что необходимость создать противовъсъ

<sup>&#</sup>x27;) Stockmar's Denkwurdigkeiten, crp. 625.

нашему политическому преобладанію одпнаково сознавалась въ Парижѣ и Дондонѣ.

Между темъ, возстановление Священнаго Союза было более кажущимся, чемъ действительнымъ. Императоръ Николай имъть впрочемъ основание заблуждаться на этотъ счеть. Дворы вънскій и берлинскій единогласно признавали его главой союза, осынали выраженіемъ дов'єрія, преданности, признательности, удивленія. Весной 1852 года, онъ посттиль Берлинъ и Втиу, и въ объихъ нъмецкихъ столицахъ былъ встръченъ съ почетомъ, подобающимъ върному другу, испытанному союзнику, умиротворителю Германіи, могучему представителю и защитнику монархическаго начала въ Европъ. Провозглашая здоровье государя, король прусскій, «отъ собственнаго имени, отъ имени своего войска и всёхъ вёрныхъ прусскихъ сердецъ» выразиль пожеланіе, «чтобы Господь долгіе годы сохраниль императора той части свёта, которую даль ему въ наследственную часть». На параде, въ Вене, императоръ Францъ-Госифъ, предъ фронтомъ своей арміи, торжественно и почтительно салютоваль своему спасителю. Николай быль глубоко тронуть этими изъявленіями дружественной привязанности и высокаго почитанія своихъ союзниковъ. Онъ вполн'я примирился съ державнымъ зятемъ, къ которому питаль нёжную дружбу и который, повидимому, окончательно отрекся отъ прежнихъ политическихъ заблужденій. О молодомъ императорѣ австрійскомъ государь отзывался, что любить его какъ родного сына.

Безъ сомнѣнія, и императоръ Францъ-Іосифъ, и король Фридрихъ-Вильгельмъ были искренни, расточая русскому государю свои дружественныя и признательныя чувства. Но, независимо отъ ихъ воли, Священный Союзъ все же былъ не болѣе какъ призракомъ, нотому что цѣли его перестали быть общими для всѣхъ его участниковъ.

Пруссія не отказалась отъ притязаній своихъ на первое мѣсто въ объединенной подъ ея главенствомъ Германіи. Она лишь временно подчинилась неизбѣжной необходимости, побороть которую была не въ силахъ. Первый министръ ея прямо объявиль въ палатѣ, что неудача иначе дѣйствуетъ на сильнаго, иначе на слабаго. «Слабый,» провозгласилъ баронъ Мантейфель, «лишь раздражается ею; сильный же хотя и дѣлаетъ шагъ назадъ, но не спускаеть глазъ съ цѣли и ищетъ

инаго пути для ея достиженія <sup>1</sup>).» Даже ультра-консервативы были глубоко оскорблены ольмюцскою капитуляціей и, какъ говорить въ своихъ запискахъ главный редакторъ Крестовой Газеты, «они дъйствовали только не подобно опьянълыть демагогамъ, а какъ государственные люди, сознающіе свою отвътственность и предпочитающіе съъсть холоднымъ блюдо возмездія <sup>2</sup>).» Самый даровитый представитель этой партіп громко высказавъ убъжденіе свое, что «единства Германіи хочетъ всякій, кого бы о томъ ни спросили, коль скоро онъ только говоритъ по-нѣмецки <sup>3</sup>),» съ перваго же дня по водвореніи своемъ на мѣстѣ прусскаго посланника при союзномъ сеймѣ, сталъ подготовлять это единство, такъ блистательно осуществленное имъ двадцать лѣть спустя.

Австрія, обязанная намъ своимъ спасеніемъ, замышляла уже, по собственному сознанію государственнаго человѣка, руководившаго ея судьбами, «удивить міръ своею неблагодарностью». Самолюбіе ея было задѣто, не только оказанными ей услугами, но и обнаруженнымъ нами при этомъ нравственннымъ превосходствомъ. Она не могла забыть, что венгерцы, побѣдившіе ея армію, сложили оружіе предъ нашею. Великодушіе наше унижало ее, самое безкорыстіе уязвляло.

Итакъ, йзъ двухъ союзныхъ намъ дворовъ, одинъ не прощалъ намъ неуспѣха своихъ усилій, направленныхъ къ поглощенію Германіи, другой—ему же оказанныхъ услугъ. Но главною причиной непрочности союза нашего съ ними было могущество Россіи, достигшее небывалыхъ размѣровъ и казавшееся угрозою всей Западной Европѣ. Сосѣдей нашихъ оно тревожило, пугало. Въ виду его, они не считали себя безопасными и мало-по-малу приходили къ выводу, который давно уже руководилъ политикой двухъ остальныхъ великихъ державъ, Франціи и Англіи, а именно, къ сознанію необходимости ослабить насъ, обезсилить, унизить, словомъ, лишить преобладающаго положенія въ совѣтѣ великихъ державъ и вліянія на дѣла Европы. Такимъ образомъ, обще-европейская коалиція противъ Россіи становилась лишь вопросомъ времени,

Рѣчь барона Мантейфеля въ засѣданін палаты депутатовъ прусскаго зандтага 21 ноября (3 декабря) 1850.

<sup>2)</sup> Wägener: Erlebtes, crp. 59.

<sup>3)</sup> Рѣчь Бисмарка-Шёнгаузена въ палатъ депутатовъ прускаго дандтага 9 (21) апръля 1849.

не съ цѣлю, какъ лидемѣрно утверждали наши противники положить предѣлъ мнимымъ нашимъ завоевательнымъ стремленіямъ, а съ тѣмъ, чтобы низвести насъ съ той степени величія и силы, на которую вознесли нась мудрость нашихъ государей, доблесть нашихъ войскъ, твердость и самоотверженіе русскаго народа; не для защиты отъ нашего небывалаго посягательства на существующіе международные договоры, а для уничтоженія ихъ, и замѣны новыми, которые послужили бы соединенной Европѣ ручательствомъ противъ нашего естественнаго политическаго роста въ будущемъ.

Оставалось лишь дождаться удобнаго случая и бытовиднаго предлога. На Западъ, европейскія державы никогда и успъли бы согласовать свои противоръчивые интересы для совмъстнаго нападенія на насъ. Гораздо легче было икъ дестигнуть эгого результата на Востокъ.

• 

•

## часть вторая. востокъ.

• .

.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

## Восточная политика императора Николая въ первые годы его царствованія.

Изо всёхъ политическихъ вопросовъ, стоявшихъ на очереди въ первые дни по воцареніи императора Николая, «ни одинъ», выражаясь словами офиціальнаго документа, «не былъ въ основныхъ своихъ началахъ, равно какъ и въ послёдствіяхъ, более наглядно связанъ съ существенными правами и досто-инствомъ имперіи и следовательно не вызывалъ въ одинаковой степени заботливости его императорскаго величества чемъ вопросъ Восточный» 1).

«Я бригадный генераль, мало свёдущій въ политическихъ дёлахъ», любиль повторять молодой государь иностраннымъ дипломатамъ, которые жадно прислушивались къ каждому его слову <sup>2</sup>). Но онъ сразу постигъ и вёрно оцёнилъ важность отношеній нашихъ къ Востоку, оставленныхъ предшествовавшимъ царствованіемъ въ самомъ запутанномъ положеніи.

Пять лѣть длились несогласія наши съ Портой, которая упорно отказывалась исполнять обязательства, налагаемыя на нее нашими съ нею договорами. Въ теченіе этого же времени южная часть Балканскаго полуострова и весь Архипелагь были полемъ ожесточенной борьбы возставшихъ грековъ съ мусульманскими ихъ притѣснителями. Императоръ Александъ I, въ заботливости своей о поддержаніи великаго союза европейскихъ державъ, бывшаго его созданіемъ, долго

Циркуляръ графа Нессельроде представителямъ Россіи при дворахъ великихъ державъ 17 (29) марта 1826.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Графъ Зичи внязю Меттерниху, 12 (24) апръля 1828.

надыялся привлечь ихъ къ содыйствію въ полученіи отъ Турцін удовлетворенія, а также въ умиротвореніи Востока. Надежды эти не осуществились. Послѣ многолѣтнихъ безплодныхъ переговоровъ, не только не находя ожидаемой поддержки въ союзникахъ, но встречая въ нихъ холодность и равнодушіе, а въ нікоторыхъ п прямую враждебность, худо прикрытую личиной дружбы, освободитель Европы въ последніе дни своей жизни пришелъ къ горькому разочарованію. Ему ясно стало, что Россія могла положиться лишь на себя, для выхода изъ затруднительнаго состоянія, въ которое была поставлена своимъ великодушіемъ и постоянною готовностію полчинять свои пользы такъ-называемымъ общимъ интересамъ. тогда какъ союзные намъ дворы привыкли разумьть подъ последними исключительно собственныя выгоды. Смерть застигла Благословеннаго въ ту самую минуту, когда онъ готовъ быль двинуть свои войска за предёлы имперіи, для возстановленія нарушенныхъ правъ своихь и для спасенія отъ гибели единовърнаго намъ народа греческаго.

Такимъ образомъ, однимъ изъ первыхъ вопросовъ, подлежавшихъ разрѣшенію императора Николая, тотчасъ по вступленіи его на престолъ, являлся вопросъ: быть или не быть войнѣ съ Турпіей? Разрѣшеніе его представлялось тѣмъ болѣе настоятельнымъ, что долготериѣніе наше объяснялось въ Константинополѣ слабостью и уже нанесло чувствительный ударъ нашему обаянію на Востокѣ. Съ другой же стороны, силы греческаго возстанія видимо изнурялись, средства истощались, и православнымъ грекамъ оставался лишь выборъ между окончательнымъ истребленіемъ, возвращеніемъ подъ ненавистное иго мусульманъ или отдачей себя нодъ покровительство Англіи, правительство коей, руководимое Каннингомъ, одно оказывало имъ нѣкоторе сочувствіе и поддержку, разумѣется, не безкорыстныя.

Прежде, однако, чёмъ принять рёшеніе, отъ послёдствій котораго зависёла не только участь Востока, но въ значительной степени и сохраненіе мира на Западё, государь пожелаль отдать себё ясный отчеть въ настоящемъ положеніи восточныхъ дёль и съ этою цёлью познакомиться съ историческимъ ходомъ относившихся къ нимъ переговоровъ нашихъ, какъ съ союзными дворами, такъ и съ Портой, за послёдніе годы царствованія своего предшественника. Коллегіи иност-

ранныхъ дёль поручено было составить подробное обозрѣніе упомянутыхъ переговоровъ, для личнаго свѣдѣнія его величества. Но, въ ожиданіи окончанія этого труда, государь, съ благородною откровенностію, не считаль нужнымъ скрывать отъ знатныхъ иностранцевъ, прибывшихъ привѣтствовать его съ воцареніемъ, руководящія начала, положенныя имъ въ основаніе политики своей относительно Востока. Слова его дышали искренностью и правдивостію.

«Я хорошо знаю,» говориль онъ графу Сенъ-При, французскому чрезвычайному послу, пользовавшемуся особеннымъ его расположеніемъ, «что въ виду того, что мий всего 29 летть и что я только-что вступиль на престоль и не усибль еще показать себя своему народу, за гранидей предполагають во мив воинственныя наклонности и желаніе ознаменовать начало моего царствованія какимъ-либо военнымъ подвигомъ. Я знаю также, что вследствіе движенія 14-го декабря, многіе думають, что я хочу занять свою армію и тімь отвлечь ее оть текущихъ событій. Но обо мив судять неправильно. Я люблю миръ, сознаю всю его цъну и необходимость, столько же для Россіи, гдѣ мнѣ предстоить еще много завоеваній, сколько и для Евроны. Я буду идти добросовъстно и твердо по слъдамъ покойнаго императора. Какъ великій князь и какъ солдать, я могь чувствовать иначе. У императора совстив не тъ мысли. Государь смотрить на предметы въ ихъ совокупности и съ новыхъ точекъ зрвнія. И безъ греческаго вопроса у меня внутри государства столько дёла, что хватить на все мое царствованіе.»

Перейдя затёмъ къ главному очередному вопросу, государь продолжаль: «Братъ мой завёщалъ мнё крайне важныя дёла, и самое важное изо всёхъ: восточное дёло. Онъ былъ готовъ покончить съ нимъ, когда преждевременная смерть похитила у насъ императора Александра. Я непремённо долженъ положить скорый конецъ этому дёлу, ибо иначе оно станетъ для меня источникомъ тяжкихъ усложненій и ни въ какомъ случаё не должно оставаться у меня на плечахъ. Впрочемъ, не слёдуетъ думать, что я примусь за его разрёшеніе очертя голову. Я очень радъ буду условиться со всёми монии союзниками въ вопросё, важность коего я живо сознаю и для нихъ, и для Россіи. Но я не могу возвратиться къпрежней системѣ аргументаціи. Все уже высказано съ обёмхъ сторонъ, пред-

метъ исчерпанъ. Если они не могутъ или не хотятъ дъйствовать заодно со мною и сами меня къ тому принудятъ, то мое поведеніе будетъ совсъмъ иное, чъмъ поведеніе императора Александра, и я обязанностью почту покончить дъло. Не обманывайте себя. Не съ однимъ и не съ двумя, а со всъми мочими союзниками желалъ бы я привести его къ окончанію. Я хочу мира на Востокъ. Миръ нуженъ мнъ. Въ этихъ видахъ, поймите меня, возвращеніе моего посланника въ Константинополь должно быть дъйствительнымъ залогомъ искренняго примиренія, а не сигналомъ новыхъ ссоръ или войны. Повторяю, если мнъ измѣнитъ хотя одинъ изъ моихъ союзниковъ, то я вынужденъ буду дъйствовать одиноко, и вы можете быть увърены, что это не затруднитъ меня.»

Собесёдникъ его величества выразиль опасеніе, чтобы война не повлекла за собой изм'єненій въ территоріальномъ очертаніи державъ, опреділенномъ послідними договорами. Императоръ прервалъ его: «Что до этого касается,» воскликнулъ онъ, «даю вамъ честное слово, что я готовъ принять на себя тъ же обязательства, какъ и мой покойный братъ, и что я никогда не захочу, не пожелаю и не вознамфрюсь прибавить хотя бы единый вершокъ земли къ пространству Россіи, и безъ того уже обширному. Я готовъ дать въ этомъ случат какія угодно формальныя завъренія, но еще разъ говорю: если всъ мои союзники не будуть въ единомысли и добросовъстно стремиться къ одной и той же цели, скорейшему окончанію этого дела, то они вынудять меня приняться за него и совершить его одному. Считайте даже это решение соответствующимъ пользамъ Европы, ибо для спокойствія ея, я предвижу мен'є неудобствъ отъ того, что я одинъ возьму на себя исполнение требуемаго обстоятельствами, чёмъ еслибъ я совершиль то же самое при участіи одного или двухъ союзниковъ, подвергаясь опасности разъединить ихъ. Какія будуть последствія? Союзники увидять меня за дёломъ, и если ближе присмотрятся ко мнѣ, то я, быть-можетъ, и ничего не потеряю въ ихъ уваженін 1).»

Въ томъ же смыслѣ высказывался государь и съ чрезвычайными представителями дворовъ берлинскаго и вѣнскаго: принцемъ Вильгельмомъ, вторымъ сыномъ прусскаго короля,

<sup>1)</sup> Графъ Лебцельтернъ князю Меттерниху, февраль 1826.

и эрцгерцогомъ Фердинандомъ Эсте австрійскимъ. Въ бесклахъ съ последнимъ его величество неоднократно возвращался ко внутреннему состоянію Россіи, уврачеванію котораго онъ желаль бы посвятить всю свою заботливость, указываль на безпорядки, сопровождавшіе его вступленіе на престоль и оставившіе глубокіе следы, трудно изгладимые. Главною причиной ихъ государь считалъ проявившееся въ послёдніе годы царствованія императора Александра І всеобщее ослабленіе власти въ отношеніяхъ административномъ, судебномъ и военномъ. Онъ выражаль намбреніе уменьшить численный составь армін, тяжелымъ бременемъ ложащійся на недостаточныя средства государства; установить въ финансовомъ управленіи строгую бережливость, заняться преобразованіемъ системы народнаго воспитанія. «Все это, вы сами видите,» говорилъ онъ своему гостю, «не похоже на человѣка, желающаго войны. Богъ свидѣтель, что я не хочу ея 1).»

Снабженный наставленіями князя Меттерниха, напрасностарался эрцгерцогъ вызвать молодаго императора на обсужденіе австрійской программы: возобновленія переговоровъ по восточнымь діламь между великими державами. Государь избігаль спора, и всякій разъ ограничивался общими замічаніями, выражая лишь рішимость свою покончить съ восточными усложненіями во что бы то ни стало и какъ можно скоріве, и повторяя, что онъ и одинъ достигнеть этой ціли въ томъ случаї, если ея нельзя будеть достичь общимъ соглашеніемъ союзныхъ дворовъ. О грекахъ онъ только однажды упомянуль эрцгерцогу, но въ выраженіяхъ несочувственныхъ къ нимъ, и тотчасъ прибавиль, что главная его забота—покончить русско-турецкую распрю и личные разсчеты свои съ султаномъ 2).

Такія слова императора Николая только разжигали любопытство иностранныхъ дипломатовъ. Они надѣялись вызвать графа Нессельроде на болѣе обстоятельныя объясненія, но, вопреки обыкновенію, статсъ-секретарь на разспросы ихъ отвѣчалъ или общими увѣреніями, сходными съ рѣчами государя, или приглашеніемъ къ терпѣнію. «Предоставьте намъ дѣйствовать,» успокоивалъ онъ ихъ, «мы устроимъ это дѣло, и вы

<sup>1)</sup> Генцъ валашскому господарю, князю Гикв, 4 (16) марта 1826.

<sup>2)</sup> Графъ Кламъ-Мартиницъ князю Меттерниху, 18 февраля (2 марта) 1826.

сами удивитесь тому, какъ легко выйдемъ мы изъ затрудненія.» Послы великихъ державъ знали, что въ русскомъ министерствѣ составляется, по высочайшему повелѣнію, записка по восточнымъ дѣламъ, но никому изъ нихъ не было извѣстно ни содержаніе, ни заключеніе ея. Общее мнѣніе дипломатовъ было, что Россія готовитъ новое обращеніе къ союзнымъ дворамъ.

Предъ самымъ отъвздомъ эрцгерцога, императоръ Николай довърилъ ему, что не будетъ смъщивать умиротворенія
Греціи съ собственными несогласіями съ султаномъ, замътивъ, что у него съ Портой свои счеты, что онъ искренно
желаетъ покончить ихъ, не доводя дѣло до разрыва, но что
даже если бы таковой и послѣдовалъ, то онъ не примѣшаетъ
къ нему греческаго вопроса. Когда же австрійскій посолъ
вывелъ изъ словъ государи заключеніе, что вопросъ этотъ вовсе не будетъ возбужденъ, по крайней мѣрѣ по почину Россіи, чего только и добивался вѣнскій дворъ, то графъ Нессельроде предупредилъ Лебцельтерна, чтобы тотъ не создавалъ
себѣ преждевременнаго мнѣнія и въ особенности не вводилъ
своего правительства въ заблужденіе, пока не узнаетъ окончательныхъ рѣшеній русскаго императора 1).

Между тьмъ, министерская записка по восточнымъ дъламъ была составлена и повергнута на высочайшее усмотръніе. При всемъ искусствъ составителей, въ ней нельзя было скрыть колебаній нашей восточной политики, которая вначаль, подъ руководствомъ графа Каподистріи, съ достоинствомъ и твердостью отстаивала права Россіи; по удаленіи же этого министра, въ 1822 году, совершенно подчинила ихъ такъ называемымъ обще-европейскимъ интересамъ, и наконецъ, въ послъдніе дни жизни Александра, подъ впечатльніемъ негодованія, возбужденнаго въ покойномъ государъ двоедушіемъ и коварствомъ союзниковъ, снова приняла было національное направленіе. Записка ограничивалась сухимъ пзложеніемъ фактовъ, и не приходила къ заключенію <sup>2</sup>). Да и трудно было графу Нессельроде высказать опредъленное митніе о политическихъ затрудненіяхъ, которыхъ онъ былъ главнымъ виновникомъ. Къ

<sup>1)</sup> Генцъ валашскому господарю, князю Гикъ, 14 (26) марта 1826.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Издоженіе несогласій, возникшихъ въ 1821 году между россійскимъ дворомъ и Портой Оттоманской. Мартъ 1826.

счастію, императоръ Николай имѣлъ предъ собою другіедипломатическіе документы, менѣе безцвѣтные. То были отвѣты нашихъ представителей при дворахъ великихъ державъ, на запросъ, сдѣланный имъ по высочайшему повелѣнію, незадолго до кончины Александра, который желалъ знать взгляды ихъ на сущность соглашенія, уже состоявшагося, повидимому, между нашими союзниками, съ цѣлью парализовать наши дѣйствія на Востокѣ, на степень силы этого противодѣйствія, на средства воспрепятствовать ему, наконецъ, на мѣры наиболѣе цѣлесообразныя для утвержденія правъ, пользъ и достоинства имперіи, безъ нарушенія всеобщаго мира 1).

Даже покорный слуга Меттерниха, Татищевъ, не рѣшился въ отвѣтѣ своемъ прямо отсовѣтовать энергическія мѣры, принять которыя уже быль готовъ императоръ Алексапдръ. Татищевъ прямо заявиль, что вѣнскій дворъ не будетъ имъ препятствовать, хотя и не могъ не прибавить, что все же былобы лучше предпослать имъ новую попытку соглашенія съ союзными дворами, обѣщая намъ за это, въ крайнемъ случаѣ войны съ Турпіей, матеріальную помощь австрійскаго правительства <sup>2</sup>). Алопеусъ же извѣщалъ изъ Берлина, что, въ виду всевозможныхъ случайностей, Россія можетъ разсчитывать на искреньюю поддержку Пруссіи <sup>3</sup>).

Но несравненно опредѣлительные высказались по предложеннымъ имъ вопросамъ послы наши въ Парижѣ и въ Лондонѣ. Попцо-ди-Борго воспользовался случаемъ, чтобы въ самыхъ яркихъ краскахъ изобразить то унизительное положеніе, къ которому привело насъ на Востокѣ наше потворствозападной Европѣ и въ особенности Австріи, и ясно указалъ на единственный, достойный насъ, исходъ. «Долгъ нашъ,» писалъ онъ, «не дѣлать ничего такого, что могло бы податьноводъ къ справедливымъ жалобамъ или отпору. Но если, принявъ въ соображеніе все, что вызывается достоинствомъ имперів и справедливостью вообще; если, соблюдя со всеютщательностью всѣ правила добросовѣстности и потребовавъ довѣрія, котораго мы въ правѣ ожидать, мы найдемъ, чтонесправедливость или зависть иностранцевъ намѣрены предъ-

Графъ Нессельроде русскимъ представителямъ при дворахъ великихъдержавъ, 6 (18) августа 1825.

<sup>2)</sup> Татищевъ графу Нессельроде, 29 августа (10 сентября) 1825.

<sup>\*)</sup> Алопеусъ графу Нессельроде, августъ 1825.

явить намъ непозволительныя требованія, тогда все обязываеть насъ дъйствовать непреклонно и силой поддержать тъ права, которыя захотым бы силой же оспаривать у насъ.» Развивая мысль свою далье, онъ утверждаль, что цыль великаго союза выражена въ международныхъ актахъ, положенныхъ въ его основание. Въ нихъ нигдъ не упоминается о делахъ Востока. Но, кром' того, мы одни остались верны началамъ союза. Англія отступилась отъ него, какъ только извлекла изъ него всю ожидаемую для себя пользу. Австрія воспользовалась имъ для осуществленія своихъ видовъ въ Италіи, но явно нарушила его по отношенію къ восточнымъ замішательствамъ. Даже Франція тяготится имъ. Въ діль греческаго возстанія, каждая изъ великихъ державъ преслідуеть свои цели. Англія помогаеть грекамь: Франція поддерживаеть ихъ своими филэллиническими комитетами, и въ то же время посылаеть инструкторовь въ Египеть обучать войска, предназначенныя для усмиренія греческаго возстанія. Австрія принимаетъ участіе въ переговорахъ объ устройстві: Греціи, и составляеть планы кампаній для турокъ. Въ этой обще-европейской драмъ у одной Россіи нътъ ни роли, ни мъста. Ни Европа, ни турки, ни греки, не обращаютъ на нее ин мальйшаго вниманія. Посоль приходиль къ тому выводу, что мы должны, не теряя ни минуты, привести въ исполненіе выработанный нами и одобренный нашими союзниками планъ умиротворенія Востока, и принять по собственному почину тв самыя понудительныя мвры противъ турокъ, къ которымъ мы хотели прибегнуть лишь съ предварительнаго согласія великихъ державъ, то-есть занять нашими войсками Дунайскія Княжества. Но на всякій случай намъ следуеть быть готовыми идти далбе. Со стороны Турцін силы наши должны быть достаточны, чтобы дать намъ возможность быстро проникнуть до самой ея столицы, причемъ необходимо привлечь на нашу сторону сербовъ, и вообще всёхъ турецкихъ христіанъ, войти въ непосредственныя сношенія съ возставшими греками и даже стараться вовлечь Персію въ войну съ Портой. Нужно принять военныя міры предосторожности и со стороны Австріи, ибо въ вопросахъ такой важности, необходимо полагаться лишь на собственныя силы. «Это,» замѣчалъ Поццо-ди-Борго, «лучшее средство сдерживать силы прочихъ государствъ, и даже пріобръсти ихъ дружбу, нбо тогла она будеть входить въ ихъ разсчеты.» Переходя къ разсмотрѣнію вопроса о томъ, какъ отнесутся великія державы ко вступлению нашему въ Княжества, посолъ находилъ, что, при враждебномъ расположения къ намъ Каннинга, можно ожидать объявленія намъ Англіей войны; но безъ союзниковъ на материкъ, держава эта безсильна остановить успъхи нашихъ войскъ и причинить намъ существенный вредъ, а потому, она конечно постарается скоро войти съ нами въ соглашение. Австрія была, по мижнію его, главною виновницей того затруднительнаго положенія, въ которомъ мы очутились на Востокъ. Но хотя Меттернихъ и хвалился тъмъ, что всегда можеть натравить на насъ Англію, онъ призадумается съ той минуты, какъ ему самому придется принять участіе въ войні противъ насъ. Если въ немъ восторжествуетъ благоразуміе, то онъ уклонится отъ войны; въ противномъ же случав, жестоко поплатится за смелость. За Францію Поццоди-Борго ручался, что она не пристанеть къ нашимъ противникамъ, не смотря на вражду къ намъ нерваго министра Вильеля, и на личныя связи его съ Меттернихомъ. Того же можно ожидать и отъ Пруссіи. Итакъ, заключалъ посоль, намъ останется или все бросить и принести въ жертву достоинство, права и пользы имперіи, или принять такое рішеніе, которое обезпечило бы эти самыя пользы, права и достоинство. «Право, политика и честь,» восклицаль онъ, «уже разръшили эту дилемму.» Вниманія заслуживають сов'єть и предостереженія его: не распространяться о нашемъ безкорыстін и не давать объщаній въ этомъ смысль болье, чьмъ нужно для засвидътельствованія рѣшимости нашей не отступать отъ системы всеобщаго мира и желанія заручиться содъйствіемъ нашихъ союзниковъ. Если же они или турки вынудять насъ начать войну, то нама сладуета выговорить себа полную свободу дийствій, сообразно обстоятельствамь, и ни отъ чего впередт не отказываться. Такія отреченія очень мало цінятся въ началі діла, а при завершеній его, бывають крайне вредны, ибо заявившій ихъ кабинеть уменьшаеть свои средства къ усифиному веденію переговоровъ и лишаеть себя выгодъ, которыя онъ извлекъ бы изъ техъ же самыхъ жертвъ, если бы, рѣшась на нихъ, имъть возможность выговорить себѣ взамѣнъ иныя преимущества, или даже заставиль заплатить себѣ полную цѣну своего великодушія 1).

Посолъ нашъ при сенть - джемскомъ дворъ, графъ Ливенъ, безусловно одобряль нам'вреніе императора Александра, «во вни аніе къ достоинству имперіи и ея пользамъ, отыскивать свое право собственными средства», въ томъ, конечно, предположеніи, что Россія въ силахъ предпринять войну, успѣхъ которой долженъ быть быстрымъ и блестящимъ. Кто же будуть враги наши, не считая турокъ, и можно ли предотвратить европейскую противъ насъ коалицію? Графъ Ливенъ подагалъ, что при настоящемъ положении Европы, ни одна изъ великихъ державъ не посмъетъ вмъшаться въ нашу распрю съ Портой, не заручившись содъйствіемъ одной или нъсколькихъ другихъ. Такого союза противъ насъ, утверждалъ онъ. нын'т не существуеть, или по крайней мірь, Англія въ немъ не участвуеть, а безъ нея не можетъ составиться опасной для насъ коалиціи. «Естественно, однако,» продолжаль посолъ, «что одно въроятіе войны Россіи съ Портой вызоветь союзъ, быть-можеть и всеобщій. Ибо какое чувство питаетъ къ Россіи Европа? Она съ ужасомъ взираетъ на этотъ колоссъ, исполинскія силы котораго готовы кинуться на нее попервому знаку. Воть почему она представляется намъ заинтересованною въ поддержаніи оттоманской державы, этого естественнаго врага нашей имперіи.» Впрочемъ, разсуждалъ посолъ, можно лишь съ большимъ трудомъ допустить, чтобы, при взаимной противоположности своихъ интересовъ, европейскіе кабинеты успѣли прійти къ соглашенію относительно общаго действія. Съ другой стороны, война наша съ Турціей отвлекла бы наше вниманіе отъ происковъ революціи, и темъ могла бы облегчить ея успехъ. Но и эта случайность кажется мало в роятною: народы устали отъ революціонныхъ онытовъ и жаждуть покоя. Действительнымъ средствомъ противъ всёхъ этихъ опасностей должно, но мненію графа Ливена, служить «осторожное поведеніе до той минуты, пока пробьеть для Россін часъ отмщенія за ея нарушенныя права, и самая быстрота удара, который она вынуждена будеть нанести». Если, кром'в того, русскій императоръ заран'ве объявить преследуемыя имъ путемъ войны цели, если онъ вы-

<sup>1)</sup> Подцо-ди-Борго графу Нессельроде, 4 (16) октября 1825.

кажеть себя такимъ, каковъ онъ есть, чуждымъ стремленій къ своекорыстнымъ выгодамъ, какой изъ кабинетовъ не отнесется съ полнымъ довъріемъ къ его честности? «Событія еще выступять намъ на встречу, » оканчиваль посоль свое донесеніе, «много случайностей могуть благопріятствовать намъ и избавить насъ отъ необходимости прибъгнуть къ крайнимъ мерамъ. Англія уже запскиваеть въ насъ. Намъ можеть представиться такое сочетание обстоятельствъ, которое недоступно разсчетамъ человъческой предусмотрительности. Осторожность и глубокій разумъ императора сум'єють ихъ взвісить. Но я смію утверждать, что если будущею весной Россія все еще будеть находиться въ настоящемъ своемъ положеніи, то война одна можеть вывести ее изъ затрудненій. И война эта должна захватить Европу врасплохъ. Она должна быть быстрою, дабы къ нравственнымъ преградамъ, замедляющимъ соглашение между дворами и пользование ихъ силами, прибавилась и матеріальная невозможность предупредить замышляемый нами ударъ.» 1)

Отзывы пословъ нашихъ при дворахъ парижскомъ и лондонскомъ нашли отголосокъ въ душт молодаго государя. Онъ считаль себя связаннымъ союзными обязательствами, завъщанными ему предшественникомъ, и искренно върилъ въ спасительныя свойства охранительнаго союза великихъ державъ, для поддержанія мира и законнаго порядка въ Европъ. Онъ готовь быль действовать въ согласіи съ ними при изысканіи средствъ къ прекращению кровопролития въ Греціи и къ устройству этой страны на новыхъ основаніяхъ, обезнечивающихъ ея благосостояніе, считая это діло обще-европейскимъ и слідовательно подлежащимъ совместному обсуждению и решению союзныхъ дворовъ. Но у насъ были и другія причины несогласій съ Портой. Въ посл'єдніе годы она позволила себ'є нарушить обязательства, возлагаемыя на нее нашими съ нею договорами, и упорно отказывалась исполнить основанныя на этихъ договорахъ требованія императорскаго кабинета. Чуткій ко всему, что касалось чести и достоинства Россіи, императоръ Николай въ это чисто русское дело не допускалъ ни подъ какимъ видомъ иностраннаго вмешательства и решился действовать, не справляясь даже съ мненіемъ своихъ союзниковъ.

<sup>1)</sup> Графъ Ливенъ графу Нессельроде, 18 (30) сентября 1825. Внѣшн. подит. императора Никозая I.

Поступая такимъ образомъ, онъ оставался въренъ коренному вачалу восточной политики своихъ державныхъ предковъ, постоянно съ твердостью отвергавшихъ посредничество западной Европы въ сношеніяхъ нашихъ съ Турціей. Ему ясно представлялась необходимость, не медля долье и во что бы то ни стало, заставить турокъ уважать права Россіи и исполнять обязанности свои предъ нею. Въ крайнемъ случаѣ, онъ былъ готовъ занять Дунайскія Княжества русскими войсками. Но прежде чѣмъ прибѣгнуть къ этой крутой мѣрѣ, вѣроятнымъ послѣдствіемъ которой была бы война, государь призналъ возможнымъ въ послѣдній разъ предупредить Порту объ опасности, которую она сама навлекла на себя своимъ упрямствомъ.

Рѣшеніе императора созрѣло въ глубокой тайнѣ. Инструкціи нашему повѣренному въ дѣлахъ въ Константинополѣ были изготовлены и отправлены безъ вѣдома пребывавшихъ въ Петербургѣ иностранныхъ дипломатовъ¹). Лишь на девятый день по отъѣздѣ курьера, графъ Нессельроде посвятилъ ихъ въ сдѣланныя распоряженія,²) а на двѣнадцатый, извѣстилъ о послѣднихъ и союзные дворы, циркулярною депешей на имя представителей нашихъ въ Вѣнѣ, Лондонѣ, Парижѣ и Берлинѣ.

Изложивъ въ ней ходъ переговоровъ Россіи съ Портой за последнее время и взглядъ государя на две различныя стороны нашихъ сношеній съ Турціей, статсъ-секретарь развиль причины, побудившія насъ приступить къ немедленному разрѣшенію тѣхъ изъ предметовъ спора, которые касались нарушенія Портой заключенныхъ съ нами трактатовъ и непосредственно затрогивали наши права и интересы. Вопросы эти сводились къ тремъ: во-первыхъ, продолжение противнаго договорамъ пребыванія турецкихъ войскъ въ Дунайскихъ Княжествахъ и отказъ Турціи возстановить въ нихъ порядокъ, существовавшій до 1821 года; во-вторыхъ, содержаніе подъ стражей въ Константинополь депутатовъ сербскаго народа и неисполненіе относящихся до Сербіи условій букурештскаго трактата, и въ-третьихъ, оставление нашего повереннаго въ делахъ безъ ответа на его последній протесть. Сообщивъ содержаніе предъявленнаго нами Порті ультиматума по тремъ

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде Минчаки, 5 (17) марта 1826.

<sup>2)</sup> Генцъ вадашскому господарю, князю Гикъ, 20 апръля (2 мая) 1826.

помянутымъ вопросамъ, графъ Нессельроде выражалъ надежду. что союзные дворы оценять его по достоинству. Государь, заявляль онь, не питаеть честолюбивых вамысловь, и даже въ томъ случав, если будеть вынужденъ прибъгнуть къ силв, не предложить Портв иныхъ условій мира, присоединивъ къ нимъ лишь требование справедливаго вознаграждения за военныя издержки. Но, разсчитывая на безпристрастную оценку своихъ действій со стороны союзниковъ, императоръ Николай не просить ихъ оказать ему содъйствіе въ Константинополь, такъ какъ рѣчь идетъ о поддержании правъ, лично ему принадлежащихъ. Самъ онъ всегда считалъ эту часть несогласій нашихъ съ Портой деломъ исключительно русскимъ, и предъявляя дивану непосредственныя требованія, ожидаеть и непосредственнаго отъ него отвъта. Союзники наши, впрочемъ. вольны представить султану необходимость удовлетворить насъ безусловно и безотлагательно. Что же касается вопроса объ умиротвореніи Греціи, то государь не считаль ум'єстнымъ касаться его въ настоящую минуту. Если Порта уступить нашимъ требованіямъ, то это будеть означать полную переміну въ оттоманской политикі и повлечеть конечно миролюбивое разрѣшеніе и греческаго дѣла, по соглашенію Порты съ великими державами. Въ противномъ случав, война между Россіей и Турціей непзбіжна, и императоръ наміренъ направить ее къ достижению того же результата, то-есть къ умиротворенію Греціи, согласно челов'єколюбивымъ видамъ своего покойнаго брата и предшественника. Императорскій кабинеть предоставляль себь, по получении отвыта Порты, сообщить союзнымъ дворамъ соображенія свои о будущемъ устройствъ Греціи, «но», провозглашаль онь торжественно, «что не могло терпеть отлагательства, что государь считаль еще более необходимымъ, это опредъление особеннаго положения России по отношенію къ оттоманской имперіи, ибо, пока оно оставалось неопределеннымъ, всякіе окончательные переговоры съ Портой представлялись его императорскому величеству невозмож-Holmun .1)

Въ этомъ важномъ дипломатическомъ документъ политика императора Николая обнаружилась во всемъ своемъ правствен-

Диркуляръ графа Нессельроде представителямъ Россіи при дворахъ великихъ державъ, 17 (29) марта 1826.

номъ величіи. Инымъ духомъ повітяло изъ Россіи на Европу-Твердый, но умфренный тонъ; строго ограниченныя, но настойчиво выраженныя требованія; признаніе европейскихъ интересовъ, но вмёстё съ тёмъ и провозглашение созданнаго исторіей «особеннаго» положенія нашего на Восток'є и рішимость съ оружіемъ въ рукахъ защищать права, принадлежащія Россіи по договорамъ; желаніе мира, но безстрашіе предъ войной; содъйствіе союзниковъ, сведенное къ настоянію ихъ предъ Портой на необходимости безусловно подчиниться вольрусскаго государя; но прежде всего глубокое сознаніе собственныхъ правъ, силы и достоинства: все это произвело на чужеземные дворы неотразимое впечатленіе. Они спешили поручить представителямъ своимъ въ Константинополь, чтобы ть совѣтовали министрамъ султана немедленно удовлетворить всѣ наши требованія. Лордъ Веллингтонъ изъ Петербурга пригласиль Стратфорда Каннинга обратиться къ Портв съ энергическою рачью по этому поводу. Такія же наставленія дальберлинскій дворъ своему посланнику. Французскій посоль получиль приказаніе представить дивану неизбіжность подчиненія русскимъ требованіямъ, «каковы бы они ни были, ибо спасеніе Оттоманской имперіи зависить оть ея уступчивости, а великодушіе императора всероссійскаго, въ умфренности своей, дастъ ей единственное средство продлить ея существованіе» 1). Всёхъ усерднёе хлопоталь въ Константинополё въ нашу пользу князь Меттернихъ, вопреки ясному смыслу нашего циркуляра старавшійся ув'єрить и себя, и турокъ, что умолчаніе ультиматума о греческомъ діль означаеть совершенное отречение русскаго двора отъ этого вопроса. Австрійскій канцлеръ, съ обычнымъ самодовольствомъ, писалъ интернунцію, что рашеніе императора Николая вполна согласно сънеоднократно высказаннымъ имъ самимъ мнаніемъ; что натъ ничего общаго между требованіями, основанными на договорахъ и возстаніемъ подданныхъ противъ своего государя, и что всякій споръ двухъ державъ всего лучше можеть быть. решенъ непосредственными переговорами заинтересованныхъ сторонъ между собой. Баронъ Оттенфельсъ приглашался передать рейсъ-эфенди совътъ самого императора Франца: иснолнить безпрекословно волю русскаго государя, въ виду какъ-

<sup>1)</sup> Поццо-ди-Борго графу Нессельроде, 27 іюля (8 августа) 1826.

очевидной пользы для Оттоманской имперіи, такъ и серіозной опасности, которую неминуемо вызваль бы отказь 1).

24-го марта (5-го апрёля) нашъ повёренный въ дёлахъ въ Константинополь, Минчаки, вручилъ Порть ноту съ изложеніемъ нашихъ требованій. Мы настаивали на вывод'в турецкихъ войскъ изъ Дунайскихъ Княжествъ, съ возстановленіемъ въ нихъ порядка, опредъленнаго договорами и существовавшаго до 1821 года; на немедленномъ освобождении сербскихъ депутатовъ и на дарованіи сербамъ сл'єдующихъ имъ по букурештскому трактату преимуществъ; и въ видѣ удовлетворенія за неоднократное неисполненіе об'єщаній и оставленіе безъ отвъта нашего протеста, на отправлении турецкихъ уполномоченныхъ въ одинъ изъ русскихъ пограничныхъ городовъ для возобновленія переговоровъ, веденныхъ между нами и Портой съ 1816 по 1821 годъ, и для заключенія по нимъ соглашенія, «которое положило бы прочное основание миру, дружбъ и доброму соседству Россін съ Турціей». Мы хотели, чтобы Порта не только дала согласіе на всѣ эти требованія, но и привела ихъ въ исполнение въ шестинедъльный срокъ со дня предъявленія нашего ультиматума. Въ противномъ случав, нашъ поверенный въ делахъ тотчасъ же выедеть изъ Константинополи «и», заключалъ свою ноту Минчаки, «министрамъ султана не трудно предвидѣть немедленныя послѣдствія этого событія» 2).

Представители великихъ державъ, исполняя полученныя отъ дворовъ своихъ приказанія, поддержали предъ Портой наши требованія, но долго не могли узнать ничего положительнаго о намѣреніяхъ ея. Даже Минчаки начиналь уже сомнѣваться въ усиѣхѣ, какъ за двѣ недѣли до истеченія срока ультиматума, рейсъ-эфенди, пригласивъ къ себѣ драгомана русскаго посольства, объявиль ему рѣшеніе, не только принятое диваномъ, но уже и осуществленное. Господарямъ валашскому и молдавскому были отправлены визпріальныя письма съ приглашеніемъ немедленно ввести въ Княжествахъ установленный договорами порядокъ; сербскіе депутаты освобождены, и признано право Сербіи уговориться съ Портой относительно внутренняго устройства; наконецъ, два высшіе чиновника назна-

<sup>1)</sup> Князь Меттернихъ барону Оттенфельсу, 2 (14) апреля 1826.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Минчаки Портъ, 24 марта (5 апръля) 1826.

чены уполномоченными для веденія переговоровъ въ русскомъ пограничномъ городѣ, по указанію императорскаго кабинета. Всѣ эти уступки были офиціально сообщены намъ въ нотѣ, врученной нашему повѣренному въ дѣлахъ 1) и составленной, по отзыву графа Нессельроде, въ выраженіяхъ, «носившихъ на себѣ отпечатокъ той предупредительности и уваженія, которыя Россія всегда должна внушать въ Константинополѣ».

Императорскій кабинетъ не замедлиль довести этотъ успѣхъ до свідінія всіхъ великихъ державъ. Графъ Нессельроде известиль ихъ о предстоящемъ открытій въ Аккерман'я переговоровъ между русскими и турецкими уполномоченными. Государь, замѣтилъ онъ, хочетъ проявить снова умѣренность, служащую основаніемъ его политики, а единственная ціль наша-упрочить порядокъ, созданный букурештскимъ договоромъ, и осуществить тѣ изъ его постановленій, которыя еще не были исполнены Портой. «Но,» присовокуплялъ статсъсекретарь, «его императорское величество намъренъ дъйствовать въ этомъ случат съ настойчивостью и энергіей, которыя, какъ показалъ счастливый и недавній опыть, составляють необходимое условіе усп'єха 2).» Этимъ и ограничились наши сообщенія союзнымъ дворамъ по вопросу объ аккерманскихъ сов'єщаніяхъ. На всі разспросы вностранныхъ дипломатовъ, государь приказалъ Нессельроде отвъчать, что переговоры наши съ Турціей-«чисто русское діло» и до нихъ не касаются 3).

Цѣлью переговоровъ въ Аккерманѣ было прійти къ соглашенію по вопросамъ, обсуждавшимся между барономъ Строгановымъ и Портой съ 1816 по 1821 годъ и вытекавшимъ изънеясности нѣкоторыхъ постановленій букурештскаго трактата. Султанъ не утвердилъ тайной статьи его, обезпечивавшей намъизвѣстныя преимущества на кавказскомъ берегу Чернаго моря, а мы, въ свою очередь, пріостановились выводомъ нашихъвойскъ изъ трехъ укрѣпленныхъ пунктовъ на этомъ побережьѣ: Онакріи, Сухума и Редутъ-Кале, подъ тѣмъ предлогомъ, что они не отвоеваны у турокъ, а уступлены намъ мѣстными владѣтелями. Порта настаивала на возвращеніи ей этихъ мѣстностей, мы же жаловались на неправильное разграниченіе по-

<sup>1)</sup> Порта Минчаки, 1 (13) ман 1826.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Графъ Нессельроде представителямъ Россіи при дворахъ великихъ державъ, 26 мая (7 іюня) 1826.

<sup>3)</sup> Графъ Бомбель князю Меттерниху, 13 (25) іюня 1826.

Лунаю, на невведение условленнаго порядка въ Дунайскихъ Княжествахъ и въ Сербіи, на стісненіе нашей торговли, на морскіе разбои варварійцевъ, на неудовлетвореніе исковъ и претензій русскихъ подданныхъ. Всѣ эти спорные вопросы имъли быть разръщены въ Аккерманъ. Совъщанія открылись въ этомъ городъ 1-го (13-го) іюля между русскими уполномоченными, генеральадъютантомъ графомъ Воронцовымъ и посланникомъ въ Константинопол'в Рибопьеромъ, и турецкими, Хади-эфенди и Ибрагимъ-эфенди. Еще предъ отъёздомъ изъ Петербурга Ворондовъ признался австрійскому посланнику, что не можетъ быть и рѣчи объ отдачв обратно туркамъ занятыхъ нами черноморскихъ укрѣпленій и что если ему не удастся образумить ихъ, то за это дело возьмется графъ Витгенштейнъ, главнокомандующій южною арміей. Дібіствительно, притязаніе Порты грозило помѣшать успѣшному исходу переговоровъ. Наши уполномоченные вынуждены были объявить туркамъ, что государь, предвидя съ ихъ стороны попытки протянуть время въ безплодныхъ преніяхъ, повельль вручить имъ готовый проекть конвенціи, съ изложеніемъ въ немъ всёхъ основанныхъ на договорахъ требованій нашихъ, а также крайнихъ предбловъ нашей уступчивости. Для принятія этого проекта Портой ей назначался срокъ по 26-е сентября (7-е октября). съ темъ, что если до истеченія его конвенція не будеть заключена, то турецкимъ уполномоченнымъ предложатъ возвратиться въ Константинополь, мы же примемъ немедленно мѣры, «указываемыя намъ нашимъ правомъ, интересами и достоинствомъ». Въ томъ же смыслѣ высказался предъ Портой и Минчаки 1).

Твердость наша и на этоть разь увѣнчалась полнымь успѣкомъ. Внутренніе безпорядки, выразившіеся въ это самое время въ возстаніи янычаръ и вызвавшіе поголовное ихъ истребленіе, не позволяли и думать султану о сопротивленіи. Турецкіе уполномоченные получили изъ Константинополя приказаніе принять безъ измѣненій русскій проектъ договора, и 25-го сентября (6-го октября) подписали аккерманскую конвенцію.

Акть этоть занимаеть важное м'єсто въ ряду договоровь нашихъ съ Портой. Онъ разъясниль, дополниль и исправиль постановленія букурештскаго трактата, заключеннаго на ско-

Генцъ валашскому господарю, князю Гикъ, 21 сентября (3 октября) 1826.

за врайне неблагопріятных для Россіи обстоятельэтом в своем обезпечиль за нами то исключительное половеторое было создано намъ въ Турціи Кучукъ-Кайвържинскимъ миромъ. Порта удовлетворила всѣ наши требожиль согласилась на удержаніе за нами спорныхъ містностей на восточномъ берегу Чернаго моря, приняла нашу разграначительную черту на Дунав, объщала въ теченіе полутора года уплатить иски русскихъ подданныхъ и вознаградить ихъ за потери, понесенныя отъ варварійскихъ корсаровъ, предоставила русскимъ торговымъ судамъ свободное плаваніе въ турецкихъ водахъ, а купцамъ нашимъ право безпрепятственней торговли на всемъ пространствъ Оттоманской имперія. Сверхъ того, она обязалась «съ надлежащимъ уваженіемъ и вниманіемъ» принимать наши представленія «о дозволеніи по прежнимъ примърамъ входа въ Черное море судовъ дружественныхъ съ оттоманскимъ правительствомъ державъ, которыя не им'єють еще сего права, и на таком'ь основанін, чтобы привозъ товаровъ въ Россію посредствомъ сихъ судовъ и вывозъ россійскихъ произведеній на оныхъ не встрічали никакихъ препятствій». Такимъ образомъ, Россія открывала Черное море торговић всћућ народовъ и принимала ее подъ свою могучую oxpany 1).

Еще важнье и знаменательные было торжественное признаніе Турціей нашего права покровительства надъ подвластными ей христіанскими областями; Молдавіей, Валахіей и Сербіей.

Въ Дунайскихъ Княжествахъ имѣло быть водворено снова въ шестимѣсячный срокъ внутреннее устройство, установленное гатти-шерифомъ 1802 года и дополненное постановленіями отдѣльнаго акта, приложеннаго къ конвенціи. Въ этомъ послѣднемъ были перечислены: порядокъ назначенія и смѣны господарей, права ихъ и ихъ дивановъ, численность турецкой стражи, извѣстной подъ названіемъ бешліевъ, возвращеніе владѣльцамъ земель, отобранныхъ подъ турецкія крѣпости, опредѣленіе размѣра ежегодныхъ податей и повинностей, съ освобожденіемъ жителей отъ уплаты ихъ въ продолженіе двухъ лѣтъ, преимущества мѣстныхъ бояръ, составленіе уставовъ управленія Княжествами. Русскій дворъ получалъ право наблю-

<sup>\*)</sup> Конвенція, заключенная въ Аккерманъ, 25 сентября (7 октября) 1826.

дать за точнымъ исполненіемъ всёхъ этихъ условій, чрезъ посредство посланника своего въ Константинополі и консуловъ въ Княжествахъ. Порта обязывалась предъ нами назначать господарей изъ туземныхъ бояръ, по представленію дивановъ молдавскаго и валахскаго и на семильтній срокъ. До истеченія этого срока, господарь не могъ быть отрішенъ ею отъ управленія, безъ испрошенія на то согласія императорскаго кабинета. Господарямъ вмінялось въ обязанность «принимать со вниманіемъ и уваженіемъ представленія посланника его императорскаго величества, а равно и представленія, кои по его предписанію будутъ ділаемы отъ россійскихъ консуловъ» по предмету исполненія основныхъ законовъ, «а также сохраненія иныхъ правъ и преимуществъ сего края» 1).

Не мен'ье опредълительно были выражены обязательства, принятыя на себя Портой предъ нами въ отношении къ Сербін. И тамъ она об'єщала въ восемнадцатим сячный срокъ условиться съ депутатами сербскаго народа касательно обезпеченія за нимъ правъ и преимуществъ, выговоренныхъ букурештскимь трактатомъ, и занесенія ихъ въ фирманъ, утвержденный гатти-шерифомъ. Главныя основанія будущаго устройства Сербін были также перечислены въ отдёльномъ акті, составившемъ второе приложение къ конвенции, а именно: свобода богослуженія, право избранія начальниковъ, независимость внутренняго управленія, возвращеніе отторгнутыхъ отъ Сербін округовъ, соединеніе разныхъ податей въ одну, предоставленіе сербамъ управлять принадлежащими мусульманамъ именіями, съ условіемъ вносить доходы съ нихъ вместе съ данью, свобода торговли, дозволеніе сербскимъ кунцамъ путешествовать по Турціи съ собственными паспортами, учрежденіе больницъ, училищъ, типографій, запрещеніе селиться въ Сербін мусульманамъ, за исключеніемъ тіхъ изъ нихъ, которые принадлежать къ гарнизонамъ, занимающимъ криности. Всь эти условія подлежали включенію въ фирманъ, который Порта обязалась сообщить русскому двору и почитать составною частью аккерманской конвенціи 2).

Таковы были важные результаты, достигнутые на Востокѣ твердостью и энергіей императора Николая въ первый же

Отдільный актъ, приложенный къ аккерманской конвецціи 25 сентября (7 октября) 1826.

Второй отдъльный актъ, приложенный къ той же конвенціи.

годъ его царствованія, результаты, не стоившіе намъ ни единаго рубля, ни единой капли русской крови. Ипостранныя державы не только не противились имъ, но употребили все свое вліяніе на Порту, чтобы склонить ее къ подчиненію нашимъ требованіямъ. Столь силенъ быль страхъ, внушаемый имъ нашимъ могуществомъ, и опасенія ихъ за самое существованіе Оттоманской имперіи, въ случав возникновенія войны между нею и Россіей.

Но вопросы, разр'єшенные въ Аккерман'є, не были единственнымъ поводомъ несогласій нашихъ съ Турціей. Мы не могли равнодушно относиться къ кровавой расправѣ ея съ возставшими греками, видимо изнемогавшими подъ бременемъ пятильтней неравной борьбы. Независимо отъ побужденій человіколюбія и естественнаго сочувствія къ единовірцамъ, намъ нельзя было упустить изъ виду политической стороны вопроса и вредныхъ для насъ самихъ последствій забвенія нашихъ историческихъ преданій по отношенію къ христіанамъ Востока. «Россія покидаеть свое передовое м'єсто,» писаль Каннингъ въ 1823 году, «Англія должна воспользоваться этимъ и занять его». Съ этого времени великобританское правительство не переставало оказывать возставшимъ грекамъ полдержку нравственную и матеріальную. Посл'єдствіемъ было образованіе въ Грецін вліятельной англійской партіи, сл'єдуя внушеніямъ которой, народное собраніе въ Навиліи, 20-го іюля (1-го августа) 1825 года, торжественнымъ актомъ поставило «клейнодъ вольности, независимости и политическаго существованія греческаго народа подъ неограниченный покровъ Великобританіи». Каннингъ хотя и не приняль предложеннаго протектората, но уполномочилъ племянника своего, Стратфорда Каннинга, назначеннаго посломъ въ Константинополь, по пути туда, посътить Грецію, вступить въ личныя сношенія съ вождями возстанія и предложить имъ посредничество англійскаго правительства для примиренія съ Портой.

Пока Англія д'єйствовала одиноко и самостоятельно, соображаясь исключительно съ пользами и нуждами своей политики, Россія, въ теченіе н'єсколькихъ л'єть, пресл'єдовала разр'єшеніе греческаго вопроса путемъ обще-европейскаго соглашенія. Къ концу своей жизни, какъ было уже зам'єчено выше, даже Александръ I уб'єдился въ тщет'є своихъ усилій достигнуть такого соглашенія. Подъ предлогомъ уваженія

верховныхъ правъ султана, Австрія не допускала понудительныхъ мъръ, которыя однъ, какъ показываль опытъ, могли заставить Турцію принять посредничество великихъдержавъ въ дъть умиротворенія Греціи. Франція и Пруссія хотя и проявляли до извъстной степени единомысле съ нами. но ставили свое согласіе на предложенныя нами м'єры въ зависимость отъ приступленія къ нимъ и вѣнскаго двора. При этихъ условіяхъ, очевидно, нельзя было ожидать успѣха отъпродолженія переговоровъ, которые, еслибы даже и удалось намъ привести ихъ къ желаемому исходу, все же грозили бы остаться безплодными, въ виду рашительнаго отказа Англіи не только принять участіе въ общемъ дійствіи континентальныхъ державъ, но и признать основанія ихъ вм'єшательства въ греко-турецкую распрю. Съ самаго вступленія Каннинга въ министерство, онъ громко протестовалъ противъисповедуемаго этими державами такъ называемаго права вмешательства, и собственное участіе въ умиротвореніи Греціи основываль отнюдь не на этомъ правъ, а на обращении къ грековъ къ Англіп съ просьбой о посредничествів 1). Принципіальный вопросъ им'єль въ глазахъ англійскаго министра столь важное значеніе, что, продолжая держаться въ сторон'ї; оть совъщаній великихъ державъ по греческому дѣлу, онъ въ то же время намекалъ послу нашему въ Лондонъ, что не прочь условиться съ Россіей, но только съ нею одною.

Рѣшительный шагъ въ этомъ направленіи сдѣланъ былъ Каннингомъ тотчасъ по вступленіи на престолъ императора Николая. Побудило его къ тому опасеніе, какъ бы молодой государь не началъ войны, которая могла бы повести къ разрушенію Оттоманской имперіи и къ водворенію русскаго господства на ея развалинахъ. Подъ видомъ принесенія поздравленій императору со счастливымъ его воцареніемъ, въ Петербургъ быль посланъ герцогъ Веллингтонъ съ порученіемъ предложить императорскому кабинету: во-первыхъ, посредничество Англіи въ собственныхъ несогласіяхъ его съ Турцей, и во-вторыхъ, соглашеніе по греческому дѣлу. Герцогъ прибыль въ нашу столицу, когда первый изъ этихъ вопросовъ былъ уже безповоротно рѣшенъ въ умѣ императора Николая, инструкціи нашему повѣренному Минчаки—изготов—

<sup>1)</sup> Каннингъ Темплю, 14 (26) сентября 1826.

лены вмёстё съ проектомъ нашего ультиматума Порте, а потому относившееся до сего предложение англійскаго чрезвычайнаго посла было въжливо отклонено. Тъмъ внимательнъе отнесся государь къ сообщеніямъ его по второму вопросу. Веллингтонъ представилъ ему, что Порта безсильна усмирить возстаніе: что единственнымъ къ тому средствомъ можетъ послужить ей совершенное истребленіе греческаго населенія въ Пелопоннезѣ и заселеніе этого полуострова мусульманами изъ Азін; что на христіанскихъ державахъ лежитъ обязанность положить конецъ кровопролитію и возстановить миръ и порядокъ на Востокъ. Все это слишкомъ согласовалось съ собственными воззрѣніями императора Николая, чтобы не привести къ скорому и полному соглашению между кабинетами нашимъ и лондонскимъ. Оно выразилось въ протоколь, подписанномъ въ Петербургѣ графами Нессельроде и Ливеномъ съ русской стороны, и герцогомъ Веллингтономъ съ англійской.

Исходною точкой протокола была принята обращенная къ королю великобританскому просьба грековъ о посредничествъ. Договаривающіяся стороны, «одушевленныя желаніемъ прекратить борьбу, происходящую въ Греціи и въ Архипелагь, путемъ исхода, согласнаго съ требованіями религіи, справедливости и челов'єколюбія», согласились между собою, что Англія предложить Порта свое посредничество, а Россія его поддержить, на следующихъ основаніяхъ: греки останутся въ зависимости оть сулгана и будуть платить ему дань въ размъръ, опредъленномъ разъ навсегда; они будуть управляться властями, ими же избранными, съ утвержденія Порты, пользоваться независимостью внутренняго управленія, полною свободой вѣроисповеданія и торговли; они обязаны пріобрести въ собственность земли мусульманскихъ владъльцевъ, расположенныя какъ на материкѣ греческомъ, такъ и на островахъ. Оба двора уговорились вести сообща переговоры съ Портой и вышеизложенныя условія считать основаніемъ примиренія между ею и возставшими греками, даже въ случав отказа ея принять посредничество. Они предоставляли себф опредфлить впоследствін какъ міры необходимыя для приведенія въ исполненіе ихъ рашеній, такъ и границы будущей Греціи, отказывались оть всякихъ выгодъ въ свою пользу, въ видѣ земедьныхъ приращеній, пріобратенія исключительных вліянія или преимуществъ относительно торговли на Востокъ и наконецъ, выражали нам'вреніе предложить дворамъ в'єнскому, парижскому п берлинскому приступить къ протоколу, п совм'єстно съ Россіей гарантировать актъ окончательнаго примиренія Турція съ Греціей, такъ какъ великобританское правительство не можетъ принять на себя подобное ручательство <sup>1</sup>).

Петербургскимъ протоколомъ императоръ Николай достигалъ важнаго политическаго результата. Онъ пріобщаль Англію къ традиціонной политик Россіи въ отношеніи и христіанамъ Востока. При этомъ, онъ далекъ быль отъ мысли устранить прочихъ своихъ союзниковъ отъ участія въ разрѣшеніи греческаго вопроса. Въ откровенномъ объяснении съ австрійскимъ посломъ, онъ ясно выразилъ соображенія, руководившія имъ въ данномъ случать. «Видя Англію,» говориль онъ, «после многолътняго противодъйствія всьмъ нашимъ желаніямъ, идущею на-встричу намъ въ этомъ діль, предлагающею для его разрешенія основанія, признанныя уже остальными союзниками, и въ то же время готовою взять на себя одну веденіе переговоровъ, и полагалъ что окажу союзу нашему услугу, выслушавъ предложение Англіи и присоединивъ ее къ тому самому союзу, котораго настоянія она прежде отвергала. Я счель себя въ правъ взять на себя въ эту минуту представительство всёхъ моихъ союзниковъ, въ твердомъ решеніи соблюдать ихъ пользы. Наконецъ, мнв казалось, что они будутъ благодарны мий за то, что я связаль Англію договоромъ, въ которомъ она заявляеть, что не будеть искать достиженія исключительныхъ выгодъ въ свою пользу. Спрашиваю васъ: легко ли согласилась бы она принять на себя подобныя формальныя обязательства относительно прочихъ кабинетовъ? Или они увърены, что, дъйствуя одиноко въ этомъ дъль, Англія позаботилась бы и объ ихъ интересахъ? Опытъ последнихъ летъ могъ ли возбудить подобную надежду? Время было дорого. Герцогъ давалъ мнѣ возможность воспользоваться имъ, и я воспользовался. Допуская даже, что относительно меня существуеть чувство недовърія, о которомъ я искренно сожалью, я говориль себь: съ одной стороны увидять Россио полагающею преграды англійскому честолюбію, но съ другой, найдуть, что и Англія ставить ихъ честолюбію Россіи. Нам'вре-

<sup>&#</sup>x27;) Петербургскій протоколь 23 марта (4 апраля) 1826.

нія мои были чисты, и я заявляю вамъ, что искренно дѣйствовалъ въ пользу союза 1).»

Дъйствительно, петербургскій протоколь, какъ и аккерманская конвеція, громко свид'єтельствовали о чистот і нам'єреній императора Николая, о прямодущій и честности его политики. Оба акта доказывали, что государь не ищеть завоеваній, не помышляеть о разрушеніи Оттоманской имперіи. Онъ, конечно, не могъ допустить продолженія на Восток'я кровопролитія, грозившаго истребленіемъ единовѣрному намъ народу, но искаль положить конецъ смуть, въ согласіи со всеми великими державами. Свято самъ соблюдая договоры, онъ требоваль, чтобъ и Порта уважала ихъ. Въ этихъ видахъ онъ признаваль необходимымъ, чтобы русское вліяніе было преобладающимъ въ Константинополь. Вліяніе это было пріобретено нами рядомъ победоносныхъ войнъ, освящено временемъ, обезпечено торжественными трактатами. Въ сознаніи своего права, государь не считалъ нужнымъ скрывать его отъ кого бы то ни было и открыто исповедоваль его предъ лицомъ всей Европы.

Въ гласной инструкціи, данной Рибопьеру при отправленіи посланникомъ въ Константинополь и сообщенной всемъ союзнымъ дворамъ, взглядъ императора Николая на отношенія наши къ Турціи быль изложень съ гордою откровенностью, достойною его и Россіи. «Географическое положеніе государствъ», писалъ графъ Нессельроде, «опредъляеть ихъ нужды и пользы. Достаточно бросить взглядъ на карту, чтобъ убъдиться, что съ того дня, какъ русскія владенія коснулись береговъ Чернаго моря, свободное сообщение между этимъ моремъ и Средиземнымъ стало однимъ изъ первыхъ интересовъ Россіи, а сильное вліяніе въ Константинопол'ї — одною изъ первыхъ ея потребностей. По мѣрѣ того, какъ мы распространяли владенія наши въ этихъ странахъ; по мере того, какъ заботливость правительства ускоряла въ нихъ усибхи просвъщенія, оплодотворяла съмена народнаго богатства, помянутыя потребность и интересъ получили еще болье существенное и важное значение. Въ то же время, естественное сочувствіе направило къ нашимъ государямъ надежды христіанскихъ народовъ Европейской Турціи. Привязанность эта

<sup>1)</sup> Графъ Лебцельтернъ князю Меттерниху, 26 мая (7 іюня) 1826.

зародилась сначала въ тождествъ исповъданія: непосредственное соприкосновеніе могло лишь усилить ее и сдёлать более дъйствующею. Внушенныя ею желанія не были однако осуществлены, но кайнарджійскій трактать и последующіе договоры наши съ диваномъ обезпечили за нами почетное право покровительства. Русскій флагъ получиль значительныя преимущества. Подъ вліяніемъ ихъ скоро возникъ цвѣтущій городъ1); торговля его быстро развилась, и христіанскіе подданные Порты стали въ ней главными посредниками. Такимъ образомъ, сношенія наши съ Востокомъ съ каждымъ днемъ предоставляли намъ новыя выгоды; мы должны были ежедневно тщательно заботиться о сохраненіи элементовъ этихъ сношеній и вольностей нашего судоходства въ Константинопольскомъ проливѣ: мы должны были возвести въ основное государственное правило внушение Порть почтения и уваженія, безъ которыхъ намъ было бы невозможно удержать за собою преимущества, тёсно связанныя съ благосостояніемъ всёхъ нашихъ южныхъ областей.»

Но эти «неизм'внныя» основанія восточной политики Россін были чужды всякихъ честолюбивыхъ замысловъ. «Пока границы наши не были отодвинуты въ направленіи къ западу,» продолжаль графъ Нессельроде, «пока мы не сдёлали на берегахъ Чернаго моря пріобретеній, необходимыхъ для безонасности этихъ предъловъ, сообщеній нашихъ съ Грузіей и потребности открыть гавани для нашей торговли, Россія могла не отвергать номышленій о расширеніи, которыя часто наводили на мысль о наденіи оттоманскаго владычества въ Евронъ. Но со времени славнаго парствованія императора Александра, со времени последнихъ войнъ, когда Россія возвысилась въ средъ европейскихъ державъ на степень, удовлетворящую всв ея стремленія, положеніе ея такъ счастливо, что оно не только не внушаеть ей желанія завоеваній, но заставляетъ взирать на нихъ какъ на бремя. Желаніе мира внушено ей не только благими нам'вреніями, отличающими нын'в дёйствія всёхъ правительствъ, но глубокимъ сознаніемъ выгодъ, утверждаемыхъ за нею миромъ, намъреніемъ покровительствовать въ общирныхъ своихъ владеніяхъ развитію техъ богатствъ, которыми такъ щедро наделило ее Провидение.

<sup>1)</sup> Одесса.

Наконецъ, въ сношеніяхъ съ Турціей, единственная цѣль с.-петербургскаго кабинета должна отнынѣ состоять въ томъ, чтобы пользоваться, при настоящемъ положеніи дѣлъ, всѣмъ нужнымъ ему вліяніемъ и спасти отъ близкаго уничтоженія народъ, гибель коего поразила бы Россію въ ея религіозныхъ идеяхъ и торговомъ благосостояніи; другими словами, чтобы достигнуть точнаго соблюденія турками аккерманской конвенціи и возвращенія Греціи къ счастливому и спокойному существованію черезъ приведеніе въ исполненіе протокола 23-го марта (4-го апрѣля).»

Гласная инструкція заключалась слідующими словами: «Мы изложили здісь нашу политическую систему относительно Порты. Мы указали на причины и ціль ея, какъ если бы річьшла о томъ, чтобы въ самомъ кабинеті императора разсмотріть и установить наилучшія основанія, которыя мы должны были бы принять въ сношеніяхъ нашихъ съ Оттоманскою имперіей. Система эта соотвітствуетъ нашимъ правамъ и интересамъ, но она не меніе того соотвітствуетъ и благу Европы, ибо доказываеть, что въ отношеніи къ константинопольскому дивану мы одушевлены самыми охранительными наміреніями. Мы не можемъ отвічать за событія, сокрытыя въ будущемъ, но мы далеки отъ мысли вызывать ті изъ нихъ, которыя могли бы видоизмінить положеніе Востока, и лишь съ цілью ихъ предотвращенія настаиваемъ на нашихъ желаніяхъ и усиліяхъ, для скораго прекращенія раздирающихъ его смутъ» 1).

Слова эти не были пылью, пущенною въ глаза европейской дипломатіи. Они выражали дѣйствительные виды императорскаго кабинета. Доказательствомъ тому служитъ, что изложенныя въ гласной инструкціи Рибопьеру начала провозглашались и во второй довѣрительной инструкціи, сопровождавшей первую, «непреложными истинами, въ которыхъ намъ слѣдуетъ постоянно убѣждать прочія державы и которыми сами мы должны проникнуться». Мы совершенно искренно не желали паденія Оттоманской имперіи, хотя и находили, что оно можетъ быть причинено, какъ продолженіемъ греческаго возстанія, такъ и крупными внутренними преобразованіями султана Махмуда, задумавшаго передѣлать государственныя учрежденія Турціи на западно-европейскій ладъ. Воть почему посланнику нашему

<sup>&#</sup>x27;) Графъ Нессельроде Рибопьеру, 11 (23) января 1827.

въ Константинополѣ было предписано зорко слѣдить за всѣми признаками, предвѣщающими катастрофу, дабы «заблаговременно предоставить императору возможность принять свои мѣры и дѣйствовать съ вліяніемъ, подобающимъ достоинству и потребностямъ Россіи, на политическія комбинаціи, которыя замѣнили бы царство полумѣсяца» 1).

При тёхъ признакахъ разложенія, которые тогда уже представляла Турція, естественно было желаніе императора .Николая не быть застигнутымъ врасплохъ ея паденіемъ. Но предвидя возможность и даже в роятную близость этого событія, онъ очевидно не думалъ ни вызывать, ни ускорять его. Политика его, какъ видно изъ приведенныхъ выше дипломатическихъ документовъ, была единственно направлена къ осуществленію аккерманской конвенціи и къ умиротворенію Востока на началахъ петербургскаго протокола.

Улаженіе нашихъ несогласій съ Портой не представляло ссобыхъ затрудненій. Напуганная не на шутку, она видимо заискивала въ насъ. Далеко не такъ гладко шло приведеніе въ исполнение англо-русскаго соглашения. Король прусский одинъ выразилъ свое сочувствіе его ц'алямъ, въ дружескомъ письм'в къ императору Николаю 2). Первое впечатл'вніе, произведенное протоколомъ на французскій дворъ было неблагопріятно, и лишь мало-по-малу удалось графу Поццо-ди-Борго 3) склонить его къ болбе справедливой оцбикб намбреній Россіи и Англін 4). Всёхъ враждебнёе относился къ уговору 23-го марта (4-го апраля) князь Меттернихъ, въ разговорахъ своихъ и перепискъ, прибъгавній къ самымъ страстнымъ выраженіямъ, чтобы то заклеймить его, то осм'вять 5). Обнадеженная австрійскимъ канцлеромъ, Порта выражала непреклонную решимость отвергнуть въ греческомъ деле всякое посредничество европейскихъ державъ. Прежде однако, чімъ, офиціально предложить его въ Константинополь, кабинетамъ нашему и лондонскому предстояло условиться по многимъ вопросамъ, возбужденнымъ,

графъ Нессельроде Рибоньеру, довърительно, отъ того же числа.
 Графъ Лебцельтернъ князю Меттернику, 26 мая (7 іюня) 1826.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Поццо-ди-Борго возведенъ въ графское достоинство въ день коронаціи императора Николая, 22 августа (3 сентября) 1826. Въ тотъ же день, графу Ливену пожалованъ титулъ севтлъйшаго князя.

<sup>4)</sup> Поццо-ди-Борго графу Нессельроде, 27 іюля (8 августа) 1826.

<sup>5)</sup> Татищевъ графу Нессельроде, 5 (17) мая 1826.

но не разрѣшеннымъ въ протоколѣ. Переговоры объ этомъ замедлились, потому что въ теченіе літа 1826 года, вниманіе Каннинга было поглощено важными событіями, происходившими на Перинейскомъ полуостровѣ и близко затрогивавшими интересы Англін; мы же, со своей стороны, выжидали исхода аккерманскихъ совъщаній. Между тімь, вь Греціи, діла принимали крайне опасный для христіанъ оборотъ. Вспомогательное египетское войско въ началѣ года высадилось въ Мореѣ и опустошало огнемъ и мечомъ этотъ несчастный полуостровъ. Миссолонги, последній оплоть возстанія на материк'в, паль послѣ геройской одиннадцатимьсячной защиты. «Останется ли еще кого спасать изъ грековъ?» спрашивалъ князь Меттернихъ, съ возмущающимъ душу злорадствомъ 1). Событія эти побудили временное греческое правительство отступиться отъ притязанія на полную независимость и заявить англійскому послу въ Константинополь, что оно согласно примириться съ султаномъ, на условіяхъ, сходныхъ съ основаніями протокола: признаніи надъ собою верховной власти падишаха и обязательствъ платить ему дань 2).

Къ осени, Россія и Англія пришли къ окончательному между собою соглашенію. Рѣшено было, что тотчасъ по прибытіи Рибопьера въ Константинополь, онъ условится со Стратфордомъ Каннингомъ относительно сообщенія Портѣ протокола 23-го марта (4-го апрѣля), съ приглашеніемъ приступить къ нему и заключить съ греками перемиріе; что въ случаѣ отказа Порты, оба дипломата, подъ условіемъ согласія и прочихъ великихъ державъ на эту мѣру, пригрозятъ туркамъ отъѣздомъ изъ Константинополя и сближеніемъ союзныхъ дворовъ съ Греціей; что если по истеченіи назначеннаго срока Порта не уступитъ, то угроза эта будетъ дѣйствительно приведена въ исполненіе <sup>3</sup>).

Всѣ эти мѣры были предложены Англіей и вполнѣ одобрены императорскимъ кабинетомъ. Но, спрашивалъ онъ, какъ слѣдуетъ поступить въ томъ случаѣ, если онѣ окажутся недостаточными, и Порта останется при своемъ упорствѣ? Безъ сомиѣнія, разсуждалъ графъ Нессельроде, рѣшившись на пре-

1) Князь Меттернихъ барону Отенфельсу, 7 (19) мая 1826.

<sup>8</sup>) Князь Ливенъ Каннингу, 7 (19) ноября 1826.

Временное греческое правительство Стратфорду Каннингу, 17 (29) априля 1826.

рваніе дипломатических сношеній съ Турціей, Англія сама заинтересована въ томъ, чтобы столь крутая мѣра не осталась безплодною. Но во сколько разъ будетъ тогда затруднительнъе положение Россіи? Ей придется поступиться всъми результатами, добытыми аккерманскою конвенціей, которая возратила ей прежнее вліяніе въ Константинополь, признала границы ея на кавказскомъ берегу Чернаго моря, подтвердила права и преимущества покровительствуемыхъ ею христіанскихъ областей Турніи, оградила отъ произвола торговлю ея на всемъ пространствъ турецкихъ земель и морей. Въ случаъ разрыва турки конечно поспѣшать взять назадъ всѣ сдѣланныя въ Аккерман'в уступки, и если, не смотря на эту жертву, Россія не достигнеть умиротворенія Греціи, то каково будеть положеніе императорскаго кабинета? «Вы соблаговолите, князь,» обращался Нессельродекъ Ливену, «дружески представитьг. Каннингу, что государь ни въ какомъ случав не поставить себя въ такое положеніе; что онъ взялся за греческій вопросъ съ твердымъ намфреніемъ разрѣшить его.» Следовало перечисленіе предлагаемыхъ нами дополнительныхъ міръ понужденія Порты: отправленіе консульских в агентовъ въ Грецію; содъйствіе ихъ къ устройству этой страны на началахъ петербургскаго протокола, къ водворению въ ней порядка и къ установленію авторитетнаго правительства; наконецъ, ведопущеніе въ Грецію вспомогательныхъ войскъ паши египетскаго, посредствомъ соглашенія между эскадрами всёхъ великихъ державъ въ Архипелагъ. Нашему послу предоставлялось обсудить каждую изъ этихъ мъръ съ Каннингомъ, въ особенности последнюю, какъ наиболее легкую и действительную. «Нынъшнія ръчи великобританскаго министерства,» заключалъ графъ Нессельроде, «достаточно доказываютъ, что вы умфете приводить его постепенно къ цёли желаній императора, и его величество приглашаетъ васъ ничемъ не пренебрегать для того, чтобъ убъдить г. Каннинга, что если греческія дъла вызовуть разрывъ дипломатическихъ сношеній съ Портой, то следуеть предвидеть тоть случай, когда решение это не доведеть насъ до цъли, и въ предвидъніи его условиться, какъ мы уже сказали, о дальнейшихъ мерахъ действительныхъ и совм'єстныхъ 1).»

<sup>&#</sup>x27;) Графъ Нессельроде князю Лявену, 15 (27) сентября 1826.

Каннингъ долго медлиль отвѣтомъ на это сообщеніе <sup>1</sup>), наконецъ, въ письмѣ на имя князя Ливена, рѣшился заявить, что великобританское правительство хотя и придаетъ важное значеніе соучастію прочихъ дворовъ, но не ставитъ исполненіе постановленій протокола въ зависимость отъ ихъ согласія или отказа, и готово въ крайнемъ случаѣ вести сообща съ одною Россіей «это дѣло примиренія и мира», считая взаимною обязанностью обоихъ кабинетовъ не щадить усилій для приведенія его къ удовлетворительному исходу <sup>2</sup>).

Лворы русскій и англійскій совм'єстно пригласили правительства австрійское, французское и прусское приступить къ петербургскому протоколу и принять участіе въ предположенныхъ ими мърахъ для приведенія его въ исполненіе 3). Меттернихъ затянулъ опять старую пѣсшо о непоколебимыхъ принципахъ императора Франца, недозволяющихъ-де ему прибъгать къ понудительнымъ мърамъ противъ султана, въ борьб'в посл'єдняго со своими возставшими подданными. Пруссія отклонила предложеніе Россіи и Англіи, подъ тѣмъ предлогомъ, что восточныя дела мало ея касаются и что лишь единогласіе великихъ державъ могло бы побудить ее пристунить къ такого рода соглашенію. Одна Франція не только нашла основанія петербургскаго протокола отв'вчающими чувствамъ и потребностямъ Европы, но и предложила превратить его въ торжественный договоръ между всеми великими лержавами.

Французское предложеніе послужило новымъ основаніемъ для дальнѣйшихъ переговоровъ. Мы поспѣшили принять его и, въ свою очередь, предложили уполномочить представителей державъ при лондонскомъ дворѣ, чтобъ они приступили къ совѣщаніямъ о заключеніи трактата. Но мы считали полезнымъ не ограничиваться въ немъ повтореніемъ условій петербургскаго протокола, а занести въ него и мѣры необходимыя для приведенія этихъ условій въ исполненіе. Тѣ изъ мѣръ, которыя уже были рѣшены между нами и Англіей и одобрены Франціей, мы считали недостаточными. Мы сомнѣвались, чтобы

2) Каннингъ князю Лявену, 8 (20) ноября 1826.

<sup>1)</sup> Князь Ливенъ графу Нессельроде, 15 (27) ноября 1826.

п) Татищевъ и Веллеслей князю Меттерниху, 16 (28) ноября, графъ Поццо ди-Борго и лордъ Гранвилъ барону Дамасу, того же числа, и Алопеусъ и Темплъ графу Бернсторфу, 27 ноября (9 декабря) 1826.

Порта уступила предъ одною угрозой признанія державами независимости Греціи или даже отозванія представителей ихъ изъ Константинополя. Мы извідали на опыті, что, подобно прочимъ народамъ Востока, турки склонны къ уступкамъ лишь въ виду опасности близкой и неотразимой, а потому и не сомнівались, что европейскимъ дворамъ придется прибігнуть къ мірамъ боліє дійствительнымъ, которыя слідовало обсудить и рішить заблаговременно. По нашему убіжденію, и Европа, и Россія, иміли на то полное право, ибо продолженіе смуть на Востокі вредно отзывалось на ихъ существенныхъ интересахъ. Намъ конечно легко было бы включить умиротвореніе Греціи въ число требованій, предъявленныхъ въ Аккермані, но мы предпочли сохранить ділу его европейскій характеръ и подкрінить наше право настанвать на мирії общимъ правомъ всіхъ великихъ державъ.

Соображенія эти были развиты въ пространной депешть къ послу нашему въ Лондонъ. Князю Ливену предписывалось предложить, на тотъ конецъ, еслибъ условленныя мъры оказались недостаточными, цільні рядъ другихъ міръ, боліве энергичныхъ и разсчитанныхъ на то, чтобы сломить упрямство Порты. И тв. и другія, должны были следовать въ такой постепенности: сначала угроза, въ случай отказа, сблизиться съ Греціей и отправить туда политическихъ агентовъ великихъ державъ; затъмъ отозвание европейскихъ представителей изъ Константинополя; если и это средство не подбиствуеть, то отправленіе въ греческія воды эскадръ всіхъ державъ, подписавшихъ договоръ, съ приказаніемъ воспрепятствовать прибытію въ Грецію и въ Архипелагъ всякой помощи людьми или оружіемъ и судовъ турецкихь и египетскихъ; наконецъ, въ крайнемъ случав, взаимное объщание стремиться къ достиженію общей ціли путемъ иныхъ міръ, еще боліве дійствительныхъ, о которыхъ договаривающіяся стороны должны условиться нынѣ же, и подъ которыми очевидно разумѣлись военныя дѣйствія 1).

Императоръ Николай искренно желалъ установленія европейскаго соглашенія, которое казалось ему самымъ дѣйствительнымъ средствомъ для возстановленія мира и порядка на Востокѣ. Не смотря на странную враждебность, обнаруженную

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде князю Ливену, 9 (21) января 1827.

княземъ Миттернихомъ въ отношеніи къ возставшимъ грекамъ, на коварство и двоедушіе его политики относительнонасъ самихь, государь не отчаявался въ возможности привлечь и венскій дворъ къ участію въ общемъ дель. Въ обращеніяхъ нашихъ къ Австріи не было и тіни упрековъ или горечи. Мы старались доказать, что отстанваемая ею мъра: дарованіе султаномъ независимаго управленія Греціи по собственному почину, минуя посредничество великихъ державъ. осуждена опытомъ, и что условія петербургскаго протокола и истекающія изъ нихъ міры понужденія представляють единственное разумное основание для скораго и прочнаго умиротворенія этой страны. Въ доказательство отсутствія въ насъсвоекорыстныхъ побужденій, мы ссылались на статью протокола, исключавшую всякіе виды на земельное приращеніе, на пріобр'єтеніе исключительнаго политическаго вліянія или торговыхъ выгодъ. Стремясь къ водворению спокойствия на Востокъ, утверждали мы, мы преслъдуемъ ту же самую священную цёль, которая положена была въ основу великаго охранительнаго союза европейскихъ государствъ 1).

Но какъ ни сильно было желаніе императора Николая достигнуть по греческому дѣлу соглашенія со всѣми своими союзниками и выразить его въ торжественномъ съ ними договоръ, онъ не допускалъ мысли о заключении послъдняго на началахъ, которыя противоръчили бы пользамъ или достоинству Россіи. Французскій кабинеть, следуя тайнымъ внушеніямъ князя Меттерниха, возбудиль, въ словесномъ объяснении съ послами русскимъ и англійскимъ, вопросъ о любимой мечть австрійскаго канцлера и предложиль включить въ договоръ статью о ручательств'в великихъ державъ за цфлость и независимость Турціи, якобы «для успокоенія пэвъстнаго двора», то-есть вѣнскаго. Лордъ Гранвилль предупредилъ графа Поццоди-Борго заявленіемъ, что Англія столь же мало расположена согласиться на это условіе, какъ и Россія <sup>2</sup>). Въ дов'єрительномъ наставленіи князю Ливену, графъ Нессельроде, со своей стороны, подтвердилъ этотъ взглядъ и пригласивъ, посла «не допускать никакой гарантіи подобнаго рода, ни въ какомъ случав и ни подъ какимъ предлогомъ», воспользовался случа-

2) Stapleton: Canning and his time, III, crp. 486.

і) Графъ Нессельроде Татищеву, 10 (22) января 1827.

емъ, чтобы снова самымъ недвусмысленнымъ образомъ определить «особенное» положение Россіи, относительно Турціи. «Оттоманская имперія,» писаль онъ, «не поименована въ заключительномъ акті вінскаго конгресса, а также въ послідующихъ договорахъ, завершившихъ опредъление поземельнаго владбнія различныхъ европейскихъ государствъ. Наконецъ, древнее и неизмѣнное правило нашей политики-не допускать, чтобы между нами и турками установлено было такого рода вижнательство иностранныхъ дворовъ, которое оправдывалось бы подобнымъ ручательствомъ, ибо, въ этомъ случав, оно неизбѣжно повторялось бы при каждомъ малѣйшемъ несогласіи между петербургскимъ кабинетомъ и Портой. Вследствіе нашего географическаго положенія на югѣ, а также положенія Босфора, служащаго какъ бы ключемъ къ нему, преобладающее вліяніе въ Константинополь, составляеть одну изъ нашихъ потребностей. Мы требуемъ и сумбемъ удержать его въ Турцін, какъ удерживаеть Англія вліяніе свое въ Португаліи. Не подлежитъ сомнѣнію, что аккерманская конвенція, сопровождавшій ее урокъ дивану, права, ею намъ обезпеченным, умиротвореніе Греціи, истекающая изъ него безопасность нашихъ торговыхъ сношеній, вполн'в насъ удовлетворяютъ, а потому, нётъ такого интереса, который побуждаль бы насъ ускорить паденіе Оттоманской имперіи и намъ быть-можетъ легче пользоваться надъ турками, чёмъ надъ всякимъ другимъ государствомъ, темъ обаяніемъ, о которомъ мы только-что упоминали. Но между отсутствіемъ интереса и формальнымъ обязательствомъ существуетъ значительная разница. Развѣ могутъ договоры воспренятствовать совершиться подобному событію? Не видимъ ли мы, что Оттоманская имперія доведена до такой степени слабости, что въ теченіе пяти літь безусийшно борется съ горстью возставшихъ христіанъ, и еслибъ одинъ изъ соседей ея не оказаль ей помощи, то потериела бы въ этой неравной борьб'в самыя постыдныя пораженія? Не видимъ ли, что государь этой имперіи пытаєтся совершить въ ней преобразованія, расшатывающія ея основы, разрушающія ея прежнія силы и несозидающія силь новыхъ, грозящія вызвать ужасную революцію? И въ такое время, когда столько признаковъ возвѣщають прогрессивный упадокъ турецкой власти въ Европъ, мы должны принять на себя обязательство сохранить ее? При самомъ поверхностномъ взглядѣ на этотъ проектъ,

нельзя не признать, что мы не можемъ приступить къ нему и что онъ не только не въ состояніи упрочить всеобщій миръ, но вскорѣ подвергнуль бы этотъ мпръ дѣйствительнымъ опасностямъ, налагая на насъ обязательство, которое съ минуты на минуту можетъ стать неисполнимымъ 1).»

Отказываясь отъ ручательства за цёлость Оттоманской имперіи, мы тёмъ охотнёе готовы были принять на себя гарантію того устройства Греціи, которое было бы достигнуто для нея соединенными усиліями союзныхъ дворовъ. Франція настаивала на томъ, чтобы гарантія эта была дана всёми договаривающимися сторонами, не исключая и Англіи; Великобританскій же кабинеть не находилъ возможнымъ, строго слёдуя преданіямъ своеобразной политики своей, взять на себя подобное обязательство. Чтобы разрёшить это затрудненіе, мы предоставляли Франціи либо вмёстё съ нами гарантировать новое устройство Греціи, либо, по примёру Англіи, если она находить это болёе выгоднымъ, уклониться отъ гарантіи. Въ послёднемъ случаё мы принимали на себя едиполичное ручательство и не колеблясь признавали всё истекающія изъ него для насъ послёдствія <sup>2</sup>).

Князь Меттернихъ, казалось, для того только и разрѣшилъ австрійскому послу въ Лондонѣ принять участіе въ совѣщаніяхъ, имѣвшихъ цѣлью заключеніе трактата по греческому вопросу, чтобы затормозить ходъ переговоровъ и тѣмъ временемъ посѣять взаимное недовѣріе, смуту и раздоръ между прочими участниками 3). Онъ началь съ того, что старался озадачить дворы петербургскій и лондонскій вопросами о границахъ будущей Греціи, вопросами о томъ, какъ отнеслись бы дворы къ личному почину султана въ дарованіи грекамъ требуемыхъ ими правъ, и имѣютъ ли они достаточныя основанія къ объявленію войны Портѣ въ случаѣ отказа ея принять посредничество союзниковъ, а также, въ какомъ порядкѣ предложатъ они ей свое посредничество? 4). Тѣмъ временемъ, онъ выставлялъ на видъ императорскому кабинету революціонныя стремленія Каннинга, Франціи—своекорыстныя цѣли англій-

2) Тамъ-же.

3) Князь Меттернихъ князю Эстергази, 13 (25) марта 1827.

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде князю Ливену, довърительно, 9 (21) января 1827.

Князь Меттернихъ Татищеву и Веллеслею, 28 ноября (10 декабря)
 1826.

ской политики на Востокъ, англійскимъ министрамъ-мнимые честолюбивые замыслы Россіи, которымъ эти министры будто бы служать безсознательными орудіями, наконецъ Порті-необходимость предупредить европейское посредничество непосредственною сделкой съ возставшими 1). Всё эти происки не привели къ ожидаемому результату и вызвали лишь циркуляръ русскаго двора, который открыто и гласно заявиль, что императоръ Николай придаетъ важное значение и высокую цену соглашению своему съ великобританскимъ правительствомъ и твердо ръшился осуществить начала, изложенныя въ петербургскомъ протоколѣ 2). Сообщеніе этой бумаги привело австрійскаго канцлера въ такую яроеть, что онъ тотчасъ же отм'ьниль разр'єшеніе, данное австрійскому послу принимать участіе въ происходившихъ въ Лондонъ переговорахъ 3). Такъ какъ Пруссія не р'єшалась оставить Австрію въ одиночеств'є и рабски следовала ея примеру, то представители Россіи, Англіи и Франціи одни подписали договоръ, опредѣлявшій вмѣшательство трезъ союзныхъ державъ въ дёло умпротворенія Востока.

Лондонскій трактать выражаль рішимость договаривающихся сторонь положить конець кровопролитной борьбі и анархіи, свиріпствовавшимь въ Греціи, и упомянувь объ обращеніи грековь къ посредничеству, какъ Англіи, такъ п Франціи і, повторяль всі статьи петербургскаго протокола. Условіе о гарантіи выражено было такъ, что поручатся за актъ умиротворенія ті изъ союзныхъ дворовь, которые признають это полезнымь или возможнымь. Міры, условленныя для приведенія въ дійствіе договора, были намічены въ отдільной тайной стать и въ подробности изложены въ присоединенныхъ къ трактату общихъ наставленіяхъ представителямъ трехъ державъ въ Константинополі и адмираламь, начальствующимь ихъ эскадрами въ Архипелагі. Первымъ предписыва-

О тайных в попыткахъ Меттерниха перессорить между собою державы см. Gerwinus, Geschichte des XIX Jahrhunderts, VI, 2 Theil, стр. 300—304 и 309—317.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Графъ Нессельроде представителямъ Россіи при дворахъ великихъ державъ, 21 апръля (3 мая) 1827.

<sup>\*)</sup> Князь Меттернихъ князю Эстергази, 14 (26) мая 1827.

<sup>4)</sup> Замъчательно, что греки, просившіе о посредничествъ дворы лондонскій парижскій, не обращались къ намъ съ тою же просьбою. Это отчасти вависьло и отъ того, что мы не имъли съ ними прямыхъ сношеній, съ 1821 года не держали консульскихъ агентовъ въ Греціи, а эскадра наша лишь лѣтомъ 1827 года вышла изъ Кронштадта, направляясь въ Архипелагъ.

лось предъявить Порть въ совокупной ноть предложение посредничества и перемирія, и потребовать отвіта въ місячный срокъ, сокращенный впоследствін до двухъ недёль; по истеченін этого времени, въ случат неуситха, сообщить ей міры, къ которымъ прибъгнуть союзники для установленія перемирія, соблюдая при томъ и мирныя отношенія свои къ Турціи. Объ обонхъ сообщеніяхъ послы им'єм поставить въ изв'єстность адмираловъ. Въ инструкціяхъ последнимъ, имъ поручалось, одновременно съ первымъ обращениемъ къ Портв пригласить и греческія власти, чтобъ он'в заключили перемиріе, а въслучав отказа султана на требованія державъ, вступить въ друже твенныя сношенія съ греками и принять міры, дабы прекратить плаваніе въ Архипелагѣ турецкихъ и египетскихъ военныхъ судовъ и перевозку на нихъ войска или оружія. Адмиралы должны были тщательно избъгать враждебныхъ дъйствій противъ турокъ, за исключеніемъ того случая, когда тіз сами прибъгли бы къ силъ для возстановленія прерванныхъ своихъ сообщеній. Въ случаяхъ непредвиденныхъ адмираламъ предоставлялось д'ыствовать по усмотр'ынію 1).

Между тьмъ, ободренные заступничествомъ трехъ великихъ державъ, греки отступились отъ первоначально выраженнаго ими согласія на признаніе верховной власти султана и на уплату ему дани, и народное собраніе въ Трезень снова провозгласило полную независимость. То же собраніе выработало конституцію, на началахъ народнаго самодержавія, гражданской и политической свободы. Къ счастію, оно же выбрало конституціоннымъ президентомъ Греціи на семильтній срокъ графа Іоанна Каподистрію.

Со времени удаленія своего отъ дёль, бывшій министръ Александра I проживаль въ Женевѣ, содѣйствуя всѣми силами распространенію въ Европѣ сочувствія къ дѣлу своихъ соотечественниковъ и успѣху денежныхъ сборовъ въ ихъ пользу. Уже въ концѣ 1826 года онъ прислаль императору Николаю пространную записку о своей служебной дѣятельцости въ Россіи, съ цѣлью оправдаться онъ нареканій бывшихъ политическихъ противниковъ, и во главѣ ихъ князя Меттерниха, неперестававшихъ обвинять его въ злоупотреб-

Лондонскій договоръ 27 іюня (6 іюля) 1827 и приложенныя къ нему четыре инструкціи: двѣ представителямъ трехъ державъ въ Константинополѣ и двѣ адмираламъ.

леніи довѣріемъ покойнаго государя, въ революціонныхъ стремленіяхъ и проискахъ 1). Лѣтомъ слѣдующаго года, Каподистріа самъ прибыль въ Петербургъ. Тамъ получилъ онъ извѣстіе о своемъ избраніи. Онъ принялъ предложенное ему званіе, подъ условіемъ, что греки дадутъ ему обширныя полномочія, необходимыя для успѣшнаго выполненія предстоявшей ему трудной задачи. Въ письмѣ къ императору Николаю, онъ обязался заставить ихъ безпрекословно подчиниться условіямъ лондонскаго договора, какъ выраженію воли трехъ союзныхъ дворовъ 2).

Признанный Греціей, въ лицъ ся президента, трактатъ быль отвергнуть Портой. Уже на сообщение ей представитедями Россіи и Англіи петербургскаго протокола, она отв'вчала протестомъ, отрицавшимъ право вмішательства европейскихъ державъ въ ея расправу съ мятежными подданными 3). Совокупную ноту пословъ русскаго, великобританскаго и французскаго, съ извѣщеніемъ о заключеніи дондонскаго договора и съ предложеніемъ посредничества и перемирія, рейсъ-эфенди даже отказался принять, и она была оставлена драгоманами посольствъ у него на диванѣ 4). Не получая на нее отвѣта, послы черезъ двв недвли вторично обратились къ Портв съ нотой, въ коей объявили, что союзные дворы решились прибытнуть къ мырамъ, которыя, не нарушая дружественныхъ отношеній ихъ къ турецкому правительству, им'єють цілью осуществить на дёл'в желаемое ими перемиріе 5). И эту ноту пришлось оставить на диванъ у рейсъ-эфенди.

Внезапная смерть Каннинга едва не дала дёлу совершенно неожиданнаго оборота въ противную сторону. Слабому преемнику его, лорду Годричу, показалось, что англійское правительство слишкомъ далеко зашло по пути соглашенія съ Россіей. Онъ искаль сближенія съ Австріей и готовъ быль по-

<sup>&#</sup>x27;) Записка графа Каподистрій хранится въ государственномъ архивѣ и издана Императорскимъ Русскимъ Историческимъ Обществомъ въ III томѣ его Сборника, стр. 163 — 297. Она помѣчена 12 (24) декабря 1826 года, годовщиной рожденія императора Александра I.

<sup>2)</sup> Графъ Каподистріа императору Николаю. З (15) іюля 1827.

Порта представителямъ великихъ державъ въ Константинополф, 28 мая (9 іюня) 1827.

Рибопьеръ, Стратфордъ Каннингъ и графъ Гильомино Портъ, 4 (16) августа 1827.

<sup>5)</sup> Они же Портв, 19 (31) августа 1827.

слать Стратфорду Каннингу новыя инструкціи, въ которыхъ послу поручалось сдёлать, отдёльно отъ товарищей, попытку склонить Порту къ уступчивости, намекнувъ ей, что какъ только она приметъ условія лондонскаго договора, Англія и Франція охотно возьмутъ на себя защиту ея противъ честолюбивыхъ замысловъ Россіи. Такъ по крайней мѣрѣ писалъ изъ Лондона князь Эстергази князю Меттерниху 1). Минута эта показалась австрійскому канцлеру благопріятною, чтобы снова выступить впередъ. Онъ внушилъ Портѣ мысль обратиться къ вѣнскому двору съ просьбой о принятіи на себя посредничества между ею и тремя союзными державами 2). Великій визирь не замедлиль написать къ нему письмо въ этомъ смыслѣ 3). Но громъ наваринскихъ пушекъ мгновенно разсѣялъ зловѣщія тучи, угрожавшія Греціи, и далъ дѣлу ея освобожденія могучій и рѣшительный толчекъ.

Турецко-египетскій флоть быль сожжень и уничтожень союзными эскадрами русскою, англійскою и французскою, 8-го (20-го) октября, но лишь десять дней спустя извъстіе о томъ достигло Константинополя. Оно привело европейскихъ дипломатовъ въ смущеніе, султана въ бішенство, мусульманское населеніе Стамбула въ ярость. Порта надменно потребовала отъ представителей трехъ державъ не только вознагражденія за истребленный флоть и удовлетворенія за нанесенное ей оскорбленіе, но и торжественнаго об'єщанія отказаться впредь оть всякаго вмѣшательства въ греческое дѣло. Въ отвѣтѣ своемъ послы повторили твердую рѣшимость союзныхъ дворовъ, во что бы то ни стало достигнуть умиротворенія Греціи, средствами, указанными въ лондонскомъ договорѣ, присовокупивъ, что Порта не имфетъ права ни на вознагражденіе, ни на удовлетвореніе, такъ какъ дознано, что нападеніе произведено со стороны ея флота 4). При личномъ свиданіи съ рейсъ-эфенди они окончательно убъдились, что султанъ никогда добровольно не допустить вмішательства державь въ устройство Греціи на желаемыхъ Европой основаніяхъ. Все,

<sup>1)</sup> Князь Эстергази князю Меттернику, 18 (30) октября 1827.

Князь Меттернихъ барону Оттенфельсу, 21 сентября (3 октября) 1827.
 Великій визирь Мегметъ-Селимъ-паша князю Меттерниху, 12 (24) октября 1827.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Рибопьеръ, Стратфордъ Каннингъ и графъ Гильомино Портѣ, 29 октября (10 ноября) 1827.

что Махмудъ соглашался сдълать въ пользу грековъ, было объщание сложить съ нихъ поголовную подать за истекция шесть лъть и не взыскивать военныхъ издержекъ, а также освободить ихъ ото всякихъ повинностей на одинъ годъ со дня чэъявленія ими полной покорности. Послы объявили, что не могутъ удовольствоваться столь незначительными уступками, и что продолжение пребывания ихъ въ Константинополъ зависить отъ трехъ условій: чтобы были возобновлены прежнія дипломатическія сношенія между тремя посольствами и Портой, чтобы было отправлено къ войскамъ приказание о немедленномъ установленіи перемирія на сушѣ и на морѣ, и чтобы Порта офиціально заявила, что какъ только греки представять султану составленное въ приличныхъ выраженіяхъ прошеніе, имъ будуть дарованы права и преимущества, обозначенныя въ лондонскомъ трактать. Не предвидя, однако, согласія турецкаго правительства на эти условія, послы просили о выдачь имъ фирмановъ съ дозволеніемъ выгазда изъ столиды 1). Действительно, собранный султаномъ чрезвычайный диванъ единогласно отвергъ всв требованія трехъ представителей, и въ последнихъ числахъ ноября они оставили Константинополь.

Такимъ образомъ совершился разрывъ дипломатическихъ сношеній между Россіей, Англіей и Франціей, съ одной стороны, и Турціей—съ другой. Результатъ этотъ былъ достигнутъ благодаря непреклонной твердости императора Николая. Онъ настоялъ на замѣнѣ измышленныхъ западными державами робкихъ и нерѣшительныхъ мѣръ отправкой въ Архипелагъ трехъ союзныхъ эскадръ. Въ Петербургѣ остались чрезвычайно довольны энергіей, проявленною начальниками послѣднихъ. «Что скажетъ нашъ другъ Меттернихъ объ этомъ полномъ торжествѣ?» спрашивалъ графъ Нессельроде Татищева въ письмѣ къ нему, и тутъ же замѣчалъ, что вообще было бы не худо, если бы министры, завѣдывающіе иностранными дѣлами, уступили свое мѣсто адмираламъ, доказавшимъ, что опи умѣютъ разрѣшать затрудненія <sup>2</sup>).

Но тройственному союзу угрожала новая опасность. Къ

Инструкція Рибопьера, Стратфорда Каннинга и графа Гильомино драгоманамъ трехъ посольствъ, 20 ноября (2 декабря) 1827.

<sup>3)</sup> Татищевъ не преминулъ показать это письмо Меттернику. См. донесеніе послъдняго императору Францу, 27 ноября (9 декабря) 1827.

шину года, ва Паршит и на Ловроит состоящем переитам министерствъ. Французскій произолеть въ выпу пользу, ибо враждебный какть Нальель должень быть уступить місто Мартиньяку, нь сабиветь котораго пость министра иностранных діль заналь графъ Лафероние, долго бывmiй пословъ въ Петербургѣ и искренній сторошнихъ самаго тіснаго сближенія между Франціей и Россіей. Ивое зваченіе нићи замћи лорда Годрича герпогомъ Ведингтовомъ. Министра этога, подписью коего быль скращень петербургскій протоколь, давно разошелся съ Каннингомъ во взглядахъ на степень пользы, извлекаемой Англіей изъ русскаго сомав. и незадолго до заключенія доплонскаго договора вышель изъ председженаго имъ кабинета. Связанный съ Меттернихомъ давнею дружбой, Ведлингтонъ открыто выражаль поринаніе политивъ Каннинга въ восточныхъ дълахъ, но, ставъ самъ во главъ правительства, скоро пришель къ убъждению въ необходимости признать обязательную силу трактата, заключеннаго его предшественнякомъ. Старанія его были направлены, къ тому, чтобы привлечь къ этому договору дворы ванскій и берлинскій и обобщивъ его, тімь самымъ ослабить союзную связь между Великобританіей и Россіей; но они разбились объ упрямство австрійскаго канцлера, нежелавшаго участвовать въ соглашении, въ которомъ роль руководителя принадлежала не ему.

Разрывъ дипломатическихъ сношеній съ Портой исчернывалъ мѣры, условленныя между тремя союзными дворами, а между темъ, цель ихъ далеко еще не была достигнута. Въ виду того, что честь и интересы союзниковъ одинаково требовали не оставлять недовершеннымъ начатаго дъла, императорскій кабинеть выступиль на лондонской конференціи съ предложениемъ новыхъ понудительныхъ маръ противъ Порты. Въ денешъ князю Ливену, графъ Нессельроде указывалъ на то обстоятельство, что отказъ Россіи отъ преследованія предположенной цёли подорваль бы вліяніе ея въ Константинополь. Стеснительныя мъры, принятыя Портой противъ русскаго судоходства, тотчасъ по оставлении нашимъ посланникомъ турецкой столицы, даютъ-де намъ достаточное право прибъгнуть къ находящимся въ нашемъ распоряжении средствамъ противъ турокъ. Но государь, подписавъ договоръ со своими союзниками, не нам'вренъ отклоняться отъ провозглашенныхъ въ немъ началъ. Первое изъ нихъ-отречение союзныхъ дворовъ отъ завоеваній и всякихъ исключительныхъ преимуществъ, какъ торговыхъ, такъ и политическихъ. Его величество готовъ подтвердить это обязательство, если нужно, въ форм' отдельнаго дополнительнаго трактата. Въ решени этомъ онъ полагаеть прямой интересъ Россіи, непредвидящей для себя ни мальйшей пользы отъ разрушенія Оттоманской имперіи. Лаже въ случав ся паденія, императоръ не намвренъ расширять на ея счетъ своихъ владеній, разум'єтся если и всь прочіе дворы будуть придерживаться того же правила. При соблюденін этихъ условій, нетрудно будетъ прійти ко всеобщему соглашенію. Таковъ нашъ отвѣтъ на газетныя разглагольствія о гигантскихъ замыслахъ русской политики, о стремленіи ея разрушить царство полум'єсяца и овладіть Константинополемъ. Залогъ нашей умъренности-наши истинные интересы и торжественныя объщанія. Могуть ли союзники наши не дов'єрять намъ?

«Но,» продолжаль Нессельроде, «на насъ кром'в того лежить обязанность обсудить съ ними новыя понудительныя меры противъ Порты, после того какъ прежде условленныя оказались нед в йствительными. Мы предлагали следующія решенія. Русскія войска займутъ Дунайскія Княжества и останутся въ нихъ, пока Порта не подчинится условіямъ лондонскаго договора. Занятіе состоится отъ имени трехъ союзныхъ державъ, которыя объявятъ, что занятыя области будутъ немедленно возвращены Портъ, какъ только цъль занятія будетъ достигнута. Въ манифестъ, предшествующемъ вступленію русскихъ войскъ въ Княжества, три двора изложатъ причины, побудившія ихъ приб'єгнуть къ этой м'єрь, снова заявять свои безкорыстныя намеренія и об'єщають соблюдать миръ въ прочихъ частяхъ Европы, уважая поземельное распредъленіе владіній, установленное актами 1814, 1815 и 1818 годовъ. Въ то же время, союзные флоты будуть защищать отъ нападеній территорію будущей Греціи. По нашему ми'єнію, было бы еще лучше, еслибъ эскадрамъ въ Архипелагъ отдано было приказаніе сод'вйствовать скор'вйшему очищенію Пелопоннеза отъ египетскихъ войскъ, посредствомъ появленія въ значительныхъ силахъ предъ Александріей, бомбардированія занятыхъ египтянами мъстностей въ Мореъ, наконецъ вступленія въ Дарданеллы съ темъ, чтобы подъ стенами Константинополя предписать миръ султану. Въ такомъ случав, мы не остановимъ движенія нашей армін въ Княжествахъ, но предпишемъ адмиралу графу Гейдену принять съ нашею средиземною эскадрой участіе во всёхъ помянутыхъ действіяхъ п поддержимъ ихъ соотвътствующими движеніями нашего черноморскаго флота. Союзные дворы предъявять Порть общій ультиматумъ, въ которомъ повторять всѣ свои требованія, объявять установленныя ими границы будущаго греческаго государства, предупредять, что все пространство его, не исключая крыпостей, должно быть очищено отъ туренко-египетскихъ войскъ, настоять на немедленномъ отозвании Ибрагима-паши и его армін изъ Пелопоннеза, наконепъ пригласять Порту отправить на одинъ изъ острововъ Архипелага уполномоченныхъ для вступленія въ переговоры съ представителями трехъ державъ и съ делегатами греческаго правительства, относительно всёхъ частностей умиротворенія Востока. Для принятія ультиматума будеть назначенъ Порті восьмидневный срокъ, по истечени коего безъ удовлетворительнаго съ ел стороны отвъта, русскія войска въ Княжествахъ и союзныя эскалры въ Архипелагѣ начнутъ вышеизложенныя военныя дъйствія.»

Независимо отъ этого плана, мы обращали внимание нашихъ союзниковъ на необходимость оказать графу Каподистрін сод'єйствіе къ установленію въ Грецін спокойствія и законнаго порядка. Съ этою целью союзнымъ дворамъ следовало либо назначить греческому правительству ежем всячную субсидію, либо помочь ему въ заключеніи займа въ два милліона фунтовъ стердинговъ, ручательство за который Россія соглашалась принять на себя, въ разм'єрів одной трети. Но этого мало. Державы должны условиться съ греками насчеть м'єръ для снабженія провіантомъ греческихъ крівностей и скоръйшаго очищенія Пелопоннеза египтянами; уполномочить при графѣ Каподистріи консульскихъ агентовъ, а также отправить бывшихъ представителей своихъ въ Константинополѣ на одинъ изъ архипелажскихъ острововъ и водворить тамъ прежнюю константинопольскую конференцію. На обязанности ея будеть лежать убъждение грековъ въ необходимости положить коненъ раздорамъ и анархін, господствовавшимъ между ними, и осуществление въ Греціи постановленій лондонскаго договора. По соглашенію съ графомъ Каподистріей, пользующимся полнымъ довъріемъ союзныхъ правительствъ, представители ихъ займутся опредъленіемъ греческихъ границъ, порядка выдачи грекамъ субсидій и заключенія ими займа, правительственныхъ учрежденій законодательныхъ, исполнительныхъ и судебныхъ, военныхъ силъ, дани и слѣдующаго туркамъ вознагражденія, торговыхъ преимуществъ грековъ, формы ручательства трехъ державъ за будущее устройство Греціи. Они же установятъ сообща съ адмиралами военныя мѣры ко скорѣйшему освобожденію Мореи.

Наконецъ, мы рѣшительно отвергали всякое постороннее вмѣшательство въ распри тройственнаго союза съ Портой 1).

Предложенныя нами м'тры пришлись по сердцу новому французскому министерству. Оно не только выразило на нихъ согласіе, но и обязалось поддержать ихъ предъ англійскимъ правительствомъ. Не такъ отнеслось къ нашему сообщенію министерство Веллингтона. Изъ ответа его мы могли убъдиться, что времена Каниннга прошли, и что глава торіевъ озабоченъ согласованіемъ истекавшихъ изъ лондонскаго договора союзныхъ обязательствъ съ возвращеніемъ къ традиціонной политикъ Англіи въ отношеніи къ Оттоманской имперіи. Отвергнувъ наши предложенія, герцогъ противопоставиль имъ рядъ маръ совершенно иного свойства. Онъ доказываль, что цълью іюльскаго трактата было водвореніе мира на Востокъ, а не возбужденіе новой войны; что приведеніе въ исполненіе его условій слідуеть ограничить Греціей, подъ которою должно разумъть лишь Пелопоннезъ и нъсколько острововъ Архипедага: что задача союзныхъ эскадръ-возстановить спокойствіе въ этихъ тесныхъ пределахъ, и что съ удаленіемъ египтянъ изъ Мореи цель союза будетъ достигнута. Но дело это будеть непрочно, пока султанъ не утвердить его своимъ согласіемъ. Лондонскій дворъ полагаль, что необходимо повліять на Порту привлеченіемъ къ лондонскому договору Австріи и Пруссін и устраненіемъ изъ него неопредѣленностей, возбуждающихъ въ туркахъ справедливыя опасенія. Следуеть, поэтому, точно установить границы Греціи, размітръ слідующихъ съ нея дани и вознагражденія за турецкія имущества, право надзора Порты за сношеніями ея съ иностранными дер-

 <sup>1)</sup> Графъ Нессельроде киязю Ливену, 25 декабря 1827 (6 января 1828).
 Внъшн. полит. императора Николая 1.

жавами <sup>1</sup>). Разладъ между англійскими стремленіями и началами восточной политики императорскаго кабинета обнаруживался полный. Но событія шли быстрѣе дипломатическихъ пререканій. Еще прежде врученія нашему послу отвѣтной ноты великобританскаго министерства, происшествія въ Константинополѣ видоизмѣнили положеніе Россіи относительно Турціи, поставивъ обѣ державы лицомъ къ лицу, въ положеніе историческихъ противниковъ, представителей двухъ противоположныхъ началъ, между которыми борьба являлась неизбѣжною.

Всябдъ за оставленіемъ Константинополя представителями трехъ державъ, Порта начала принимать меры, стеснительныя для нашей черноморской торговли, полная свобода которой была обезпечена трактатами. Суда подъ русскимъ флагомъ задерживались въ Босфорѣ и принуждались продавать свои грузы турецкому правительству по установленной имъ цѣнѣ. Не мен'я произвольныя м'яры были приняты и противъ русскихъ подданныхъ проживающихъ въ Турцін. Имъ составлялись списки, и замышлялась поголовная ихъ высылка изъ оттоманскихъ пределовъ. Наконецъ, въ начале декабря, собраннымъ въ столице областнымъ начальникамъ былъ розданъ манифесть, приглашавшій мусульмань къ священной борьбѣ съ невфрными. То быль обвинительный акть, направленный преимущественно противъ Россіи. Въ немъ провозглашался естественный антагонизмъ мусульманства въ отношении къ прочимъ исповеданіямъ. Россія же выставлялась заклятымъ врагомъ Оттоманской имперіи и всего народа мусульманскаго. Ей приписывалось возбуждение грековъ къ возстанию и нам'треніе ниспровергнуть турецкую державу. Благодаря ея же интригамъ, Англія и Франція также-де приняли сторону мятежныхъ христіанъ. Въ предъявленныхъ тремя союзными дворами требованіяхъ въ пользу Греціи, Порта проникла тайную цёль ихъ «простереть руку свою на всё обитаемыя греками области Оттоманской имперіи, мало-по-малу поставить раію на м'єсто мусульманъ, мусульманъ на м'єсто раін, обратить мечети въ церкви, зазвонить въ колокола, словомъ, лишить народъ Ислама всего его достоянія и уничтожить». Убъдясь въ этихъ замыслахъ чужеземцевъ, Порта предвидъла, что

<sup>4)</sup> Лордъ Дудлей князю Ливену, 23 февраля (6 марта) 1828.

рано или поздно ей-де придется взяться за оружіе, но дабы не нарушать покоя мусульманъ и выиграть время, необходимое для вооруженій, она рѣшилась вступить въ переговоры. Не взирая на то, что предъявленныя Россіей въ Аккерман'в «чудовищныя» требованія относительно Сербіи и вознагражденій за убытки были неисполнимы, Порта приняла ихъ, тімъ болбе, что они не подлежали немедленному исполнению. За-то всь прочія условія аккерманской конвенціи были исполнены. Но русскіе, опасаясь производимыхъ въ турецкой армін преобразованій, успѣли-де уговорить англичанъ и французовъ, чтобъ они силой поддержали заявленныя ими притязанія, и эскадры трехъ державъ предательски напали на расположенный въ наваринской гавани турецко-египетскій флоть и сожгли его. Следоваль разсказъ о дальнейшемъ ходе переговоровъ, веденныхъ Портой для выигрыша времени и приведшихъ къ отъезду представителей трехъ дворовъ изъ Константинополя. Заключеніе составляль страстный призывъ мусульманъ къ оружію: «Война эта не будетъ, подобно предшествовавшимъ войнамъ, политическою борьбой изъ-за областей и границъ; цъль невърныхъ, нами разоблаченная, не иная какъ стереть Исламъ съ лица земли и попрать ногами народъ мусульманскій. Намъ предстоить сражаться за въру и народное наше существование. Нужно, чтобы всѣ, сколько насъ ни есть, богатые и бідные, большіе и малые, взирали на эту борьбу какъ на священный долгъ 1).»

Чаша долготерићнія императора Николая переполнилась. Если до того онъ медлиль принятіемъ рѣшительныхъ мѣръ, необходимость которыхъ сознаваль давно, то единственно въ надеждѣ, что мѣры эти будутъ приняты сообща съ нимъ и его союзниками. Но въ виду вызова, дерзко брошеннаго Портой намъ въ лицо, его не могли болѣе удерживать дипломатическія соображенія. Допустить безнаказанное нарушеніе правъ нашихъ, «купленныхъ русскою кровью и признанныхъ договорами», значило бы «забыть нашу славу и самые дорогіе интересы наши». Честь государя и благо государства одинаково требовали нерейти наконецъ отъ словъ къ дѣлу.

Рашено было привести въ исполнение та самыя мары, ко-

<sup>\*)</sup> Баянъ-неме султана аянамъ (областнымъ начальникамъ), 8 (20) декабря 1827.

торыя были предположены въ 1826 году, на случай если бы Порта не согласилась на требованія, предъявленныя ей въ Аккерманъ. Русскія войска получили приказаніе вступить въ Дунайскія Княжества и занять ихъ. Распоряженіе это было заблаговременно сообщено союзнымъ дворамъ. Мы предпосылали ему декларацію, въ которой торжественно заявляли, что не угрожаемъ мусульманской въръ и не замышляемъ разрушенія Отгоманской имперіи. Россія настолько могущественна. что не нуждается въ земельныхъ приращеніяхъ, не хочетъ завоеваній. Она слишкомъ дорожить всеобщимъ миромъ, чтобы подвергать его опасности честолюбивыми замыслами и не отступится отъ умъренности, отличающей ся политику. «Но,» присовокупляль графъ Нессельроде въ депешт къ князю Ливену, «она не положитъ оружія, пока не достигнеть для своихъ интересовъ необходимаго обезпеченія, для своей торговли-нужной ей свободы и безопасности, для покровительствуемыхъ ею христіанскихъ народовъ — всёхъ об'єщанныхъ преимуществъ, для самой себя-вознагражденія, на которое дадутъ ей несомивнное право убытки ея подданныхъ и расходы по предстоящей войнъ.» Вмъстъ съ темъ, императоръ Николай не скрыль отъ союзныхъ дворовъ, что во всемъ, что касается нарушенныхъ Портою правъ нашихъ, онъ не измѣнитъ и даже не замедлить исполненія принятыхъ имъ рашеній. Но въ даль исполненія постановленій іюльскаго трактата онъ остается при прежнихъ своихъ предположеніяхъ. Угодно будетъ дворамъ принять ихъ, и Россія станеть продолжать действовать съ ними сообща; въ противномъ случаћ, она все же настоитъ на признаніи Портой условій этого договора, но, приводя его въ исполнение, будетъ соображаться лишь съ собственными пользами и нуждами 1).

Незадолго до открытія военных в действій, императоръ Николай имёль случай откровенно высказаться о побужденіях в своих в и намереніях вы бесёде съ австрійским в посломь. Упорный отказ Порты принять предложенное посредничество государь приписаль отсутствію единодушія между европейскими державами, выразившемуся въ неприступленіи Австріи и Пруссіи къ лондонскому трактату. Онъ осудиль недавнее предложеніе князя Меттерниха признать полную независимость Гре-

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде князю Ливену, 14 (26) февраля 1828.

цін, какъ противорічащее основнымъ началамъ, которыя всегда исповедываль венскій дворь, хотя и прибавиль, что самь онъ ничего не имбетъ противъ такого разръщенія вопроса, если только Англія и Франція изъявять на него свое согласіе 1). Упомянувъ о приписываемыхъ ему европейскою молвою завоевательныхъ замыслахъ и сопоставивъ миролюбіе свое съ вызывающими дъйствіями Порты, сдълавшими войну неизбъжною, императоръ продолжалъ: «Какъ только противники мои отдадуть мив справедливость, я буду готовъ выслушать отъ нихъ слова мира и примиренія. Я не скрываю отъ себя неудобствъ и опасностей начинаемаго мною предпріятія, но они не заставять меня отступить предъ моимъ долгомъ. Я искренно буду сожальть, если недоступныя человыческимъ разсчетамъ обстоятельства доведуть Порту до края пропасти. Надъюсь, что ужасная катастрофа эта не совершится. Я стану во главъ моей армін, чтобы во всякое время быть готовымъ принять сообщенія султана, съ которыми онъ захочеть, быть можеть, обратиться ко мнв, когда увидить, что решение мое безповоротно, и чтобъ имъть возможность остановить движение войскъ моихъ, когда это мит покажется нужнымъ. Я буду вести войну не по-турецки. Если Порта дъйствительно намърена удовлетворить мои требованія, то я приму ея предложенія, каждый разъ, какъ она захочетъ мнв ихъ представить. Впрочемъ, никакое препятствіе не заставить меня отказаться отъ моего предпріятія, хотя бы оно и им'вло посл'єдствіемъ паденіе Оттоманской имперіи. Это было бы конечно новымъ несчастіемъ, гибельнымъ усложнениемъ, ибо я не предвижу никакого средства возстановить зданіе, въ случай еслибъ оно разрушилось. Но и это соображеніе, какъ оно ни важно, не можеть остановить меня. Я обязанъ предъ Россією доставить ей то, что

¹) Предложеніе провозгласить возставшихъ грековъ независимыми отъ Порты было впервые сдѣлано Меттернихомъ на петербургскихъ совѣщаніяхъ 1824 года, съ очевидною цѣлью посѣять раздоръ между державами, принимавшими въ нихъ участіе. Онъ возобновилъ его въ 1828 году, предъ самымъ начахомъ войны, въ надеждѣ, если не предотвратить, то по крайней мѣрѣ отдалить ее этимъ отчаяннымъ средствомъ. Гервинусъ (Geschichte des XIX Jahrhunderts, VI, ч. 2, стр. 390) называетъ этотъ шагъ австрійскаго канцлера превосходящимъ все, что довелось испытать до того отъ акробатическаго искусства австрійской дипломатіи». Сентъ-джемскій кабинетъ рѣшительно отвергъ эту мѣру. См. князь Меттернихъ князю Эстергази, 3 (15) и князь Эстергази князю Меттерниху, 16 (28) марта 1828.

признано за нею договорами; я долженъ ясно и положительно опредѣлить права, отъ которыхъ она не можетъ отказаться. Нуть мой начертанъ. Я буду слѣдовать ему съ постоянствомъ и твердостью, и если Богъ придетъ мнѣ на помощь и благословитъ мое оружіе, то я получу возможность доказать Европѣ, что отнюдь не намѣренъ дѣлать завоеваній, и умѣю довольствоваться своимъ положеніемъ, каково оно есть.» Въ концѣ разговора, государь озадачилъ своего собесѣдника прямо поставленнымъ вопросомъ: какъ поступитъ Австрія въ случаѣ распаденія турецкаго царства? Разумѣется австрійскій дипломатъ отдѣлался уклончивымъ отвѣтомъ 1).

2-го (14-го) апрыя 1828 года изданъ быль высочайшій манифесть объ объявленіи войны Россіей Турціи, и въ тоть же день войска второй арміи, подъ главнымъ начальствомъ генералъ-фельдмаршала графа Витгенштейна, перешли Прутъ. Манифестъ сопровождала декларація императорскаго кабинета. излагавшая событія, предшествовавшія войнь, и причины, ее вызвавшія. Такихъ причинъ исчислено было пять, а именно: задержаніе судовь подъ русскимъ флагомъ, препятствія, чинимыя имъ при проходъ чрезъ Босфоръ, задержание ихъ грузовъ, принудительная продажа последнихъ, наконецъ насильственная высылка русскихъ подданныхъ и торговцевъ изъпредъловъ Оттоманской имперіи. Упоминалось и о проискахъ Порты въ Персіи съ цёлью возбудить эту державу противъ насъ. Совершенно пройдена молчаніемъ лишь самая важная и единственная настоящая причина войны: нравственный долгь нашъ прійти на помощь единов'єрному намъ народу греческому, изнемогавшему въ неравной борьбъ съ въковыми его притеснителями 2). Не только о ней не было помина въ оффиціальныхъ документахъ, но въ циркулярѣ, разосланномъ всемъ нашимъ представителямъ при иностранныхъ дворахъ, мы старательно выставляли на видъ, что въ воззваніяхъ нашего главнокомандующаго къ жителямъ Дунайскихъ Княжествъ «мы не подавали имъ никакихъ надеждъ; что ни одно слово въ нихъ не обличало намъреній, которыхъ сама Порта не могла и не должна была бы одобрить, и что вся наша заботливость

<sup>1)</sup> Графъ Зичи внязю Меттернику, 12 (24) апреля 1828.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Высочайшій манифесть и декларація императорскаго кабинета съ объяснительными къ ней зам'ячаніями 2 (14) апр'яля 1828.

посвящена сохраненію спокойствія въ Сербій, не смотря на враждебныя міры, принятыя диваномъ, вічно неосторожнымъ и слівнымъ относительно этой области» 1). Тімъ не меніве, какъ друзья, такъ и враги наши; прекрасно понимали, что русскій царь не извлекъ бы меча своего изъ ноженъ, если бы не иміль въ виду великой и священной ціли: освобожденія восточныхъ христіанъ, ціли, завіщанной ему державными предками, живо сознаваемой и чувствуемой его народомъ и выражающей призваніе Россіи во всемірной исторіи.

Для достиженія этой ціли приведены были въ движеніе силы, далеко съ нею несоразмірныя. Армія, вступившая въ Дунайскія Княжества, состояла изъ трехъ корпусовъ, при 420 полевыхъ и 48 осадныхъ орудіяхъ, всего въ составіз 106,000 человікъ. За Кавказомъ, дійствующія части наши были несравненно малочисленніе. Военные начальники указывали на совершенную недостаточность нашихъ войскъ для успішнаго осуществленія плана кампаніи, но надъ доводами ихъ одержало верхъ мнініе графа Нессельроде, настаивавшаго на возможио меньшихъ вооруженіяхъ, чтобы при заключеніи мира не пришлось требовать отъ Порты вознагражденія за военные расходы, несоразмірнаго съ ея средствами. Даже князя Меттерниха удивила такая заботливость объ интересахъ Турціи русскаго вице-канцлера, который, по его выраженію, «былъ бережливъ за счеть турокъ» 2).

Войска наши не встрѣтили сопротивленія въ Молдавіи и Валахіи и заняли ихъ безъ выстрѣла. 26-го мая (7-го іюня), при Сатуновѣ, состоялся въ высочайшемъ присутствіи переходъ черезъ Дунай. Турецкія крѣпости на обоихъ берегахъ рѣки капитулировали одна за другою. Такимъ образомъ, сдались Мачинъ, Исачка, Браиловъ, Гирсово, Тульча и Кюстендже.

1) Циркуляръ графа Нессельроде представителямъ Россіи при иностран-

пыхъ дворахъ 2 (14) апреля 1828.

<sup>2)</sup> Объ этомъ обстоятельствъ Меттернихъ упоминаетъ въ письмъ князю Эстергави, отъ 5 (17) октября 1828 года, со словъ принца Вильгельма прусскаго, прибывшаго въ Въну прямо изъ Петербурга. Оно совпадаетъ съ разсказомъ біографа графа Киселева, Заблоцкаго-Десятовскаго, въ книгъ его: Графъ П. Д. Киселевъ и его время, І, стр. 273. Вообще, военные этой эпохи не были расположены къ графу Нессельроде, передъ самымъ началомъ турецкой войны (22 марта [Запръля] 1828 года возведенному въ званіе вице-канцлера имперіи. П. Д. Киселевъ писалъ къ А. А. Закревскому отъ 22 января (З февраля) 1828: «Нессельроде удаляетъ истину для сохраненія мъста своего».

Въ шесть недёль мы овладёли шестью крёпостями, вооруженными 800 орудіями, и въ Кюстендже армія вступила въ связь съ черноморскимъ нашимъ флотомъ. Одна Силистрія оказывала упорное сопротивленіе. Главныя силы наши подступили къ Шумлё, гдё засёль великій визирь со своею арміей; отдёльный отрядъ предпринялъ осаду Варны. При численной нашей слабости намъ нельзя было ни напасть на Шумлу, ни даже обложить ее, а потому все тамъ ограничивалось отраженіемъ турецкихъ нападеній. Варна сдалась самому государю, и этотъ блестяшій успёхъ завершилъ кампанію. Два корпуса расположились на зимнихъ квартирахъ подъ Варной; остальныя же войска, снявъ осаду съ Силистріи, возвратились за Дунай.

Въ Азін, подвиги русскихъ войскъ были еще изумительнѣе. Въ самомъ началѣ войны, князь Меншиковъ съ дессантнымъ отрядомъ покорилъ Анапу. Графъ Паскевичъ-Эриванскій съ горстью храбрецовъ, неуспѣвшихъ еще отдохнуть послѣ славнаго, но утомительнаго персидскаго похода, смѣло вторгся въ турецкіе нредѣлы и взялъ приступомъ Карсъ, Ахалкалаки и Ахалцыхъ. Между тѣмъ, на правомъ его флангѣ, генералъ Гессе овладѣлъ Поти, а на лѣвомъ, князь Чавчавадзе—Баязедомъ и Топракале.

Если принять во внимание малочисленность нашихъ дъйствовавшихъ силъ, то нельзя не признать побъдоносными оба похода какъ за Дунаемъ, такъ и въ особенности въ Закавказьт. Но недоброжелатели наши въ западной Европт, воспользовались снятіемъ осады съ Силистріи и перенесеніемъ главной квартиры дунайской армін въ Яссы, чтобы протрубить о полномъ нашемъ неуспъхъ и объ отражении турками нашего нападенія. Меттериихъ спішиль воспользоваться этими слухами, усердно распространяемыми имъ и его агентами, чтобы, подъ видомъ посредничества, возбудить противъ насъ коалицію всёхъ великихъ державъ. По его совёту, Порта начала громко заявлять о желаній своемъ, чтобы будущій миръ ея съ Россіей былъ заключенъ не иначе, какъ за ручательствомъ Европы. Императорскій кабинетъ обнаруживаль, напротивъ, самое миролюбивое расположение. Онъ далъ знать Портъ, чрезъ посредство датскаго посланника въ Константинополь, что въ случат желанія ея вступить въ переговоры о мирѣ, можетъ быть даже заключено перемиріе. Самыя условія

мира были составлены и дов'єрительно сообщены нашимъ представителямъ при дворахъ великихъ державъ. Въ отв'єтъ на нихъ раздался снова твердый и мужественный голосъ графа Поццо-ди-Борго, предостерегавшій вице-канцлера отъ всякаго проявленія робости или слабости.

«Новая кампанія,» писаль онь ему, «начала которой такъ страшатся наша противники и завистники нашего величія. сделалась необходимою и неизбежною. Ея требують достоинство, честь и пользы государя и государства.» Если до войны, доказываль посоль, могли еще сомнъваться въ ея необходимости, то нын'т вст увтрены въ ней. Мы испытали силы турокъ, въ самомъ началѣ ихъ новой военной организаціи, которой не имъли въ виду, и если теперь уже султанъ могъ противопоставить намъ д'ятельное сопротивленіе, то во сколько разъ станетъ онъ сильнъе, когда довершить свои преобразованія? Существуєть и другая причина, вынуждающая нась предпринять второй походъ противъ Турціи. Если мы нывъ же обнародуемъ наши мирныя условія, то вся Европа возопитъ противъ нихъ, находя ихъ жестокими и несправедливыми. Наше требованіе срытія крѣпостей на правомъ берегу Дуная и на северномъ склоне Балканскаго хребта будетъ считаться направленнымъ противъ самаго существованія Оттоманской имперіи. Ему противопоставять об'єщанія наши и не захотять выслушивать нашихъ объясненій. Таковы были бы последствія переговоровъ о мирѣ, начатыхъ въ настоящую минуту. «Подобное настроеніе Европы,» продолжаль графь, «естественный результать той европейской амальгамы, къ которой мы вынуждены были пріобщить спеціальную политику имперіи. Интересъ всёхъ прочихъ-удержать насъ при ней, ибо имъ легче тогда затруднять наши дъйствія. Нашъ же интересъстремиться незамътно высвободиться изъ-подъ нея силой обстоятельствъ, и если возможно, то не подавая вида, что мы хотимъ отъ нея отделаться. Вернейшимъ средствомъ достигнуть этой цели, необходимой для нашей независимости въ настоящемъ и будущемъ, и избъжать безъ аффектаціи несвоевременныхъ переговоровъ, вызвать которые европейскіе дворы желали бы въ теченіе зимы, представляется готовность наша начать будущую кампанію съ такими приготовленіями и силами, которыя опрокинули бы все предъ собою.»

Посолъ выражалъ надежду, что такое предпріятіе намъ

подъ силу. Опытъ минувшей кампаніи послужить намъ въ пользу. Наученные имъ, мы уже не будемъ дълать испытаній, но вступимъ въ решительный бой. Умеренность наша послужила лишь къ тому, чтобъ ободрить непріятеля и подать австрійскому двору и англійскимъ газетамъ поводъ очервить клеветой самые великодушные поступки наши. Мы дозволимъ христіанамъ сражаться противъ своихъ притеснителей и дадимъ разразиться надъ врагомъ бурѣ, имъ самимъ вызванной. Следуеть овладеть остальными турецкими крепостями не для того только, чтобы развязать себ' руки, но и для того, чтобъ обезпечить себя отъ нападенія со стороны Австрін. Съ той минуты, какъ мы утвердимся на Дунаъ, ей нельзя будетъ спуститься въ Княжества, не имъя точекъ оцоры, и не она намъ, а мы будемъ угрожать ей. Придерживаясь этого плана, мы въ два мѣсяца можемъ поставить Оттоманскую имперію въ полную зависимость отъ воли государя. Тогда Европа начнетъ принуждать султана къ миру, потому что только миромъ можно будеть спасти его. Единодушіе державъ проявится лишь въ этомъ случать, оно невозможно въ виду враждебныхъ дъйствій ихъ противъ Россіи. Тогда и мы будемъ въ состояніи показать нашу умфренность, и имфя возможность требовать больше, потребуемъ меньше. Ц'алью нашихъ усилій должно быть достиженіе именно такого перевѣса. «Онъ,» по выраженію графа, «сдълался нынъ условіемъ нашего политическаго существованія, въ томъ самомъ видь, въ какомъ мы обязаны установить его и соблюсти въ глазахъ всего міра и въ нашихъ собственныхъ. Въ противникахъ нашихъ – и должно сознаться, что они у насъ есть-зародились иныя надежды; ихъ злонамфренность взяла верхъ надъ обычнымъ ихъ притворствомъ. Намъ все изв'єстно въ этомъ отношеніи. Намъ остается просто опровергнуть ихъ фактами, и мы можемъ это.»

Посолъ находиль что следуеть сосредоточить все наши силы на театре войны, не заботясь о нападеніях съ других в сторонь. Одна Австрія можеть атаковать нась, но движеніи ея предупредять нась о томъ заблаговременно, и мы всегда можемъ такъ расположить нашу армію, чтобы сражаясь съ турками, она могла въ то же время угрожать и австрійцамъ. Выводы свои графъ выражаль следующими словами:

1. Результать минувшаго похода не достаточно рѣшителенъ, чтобы государь могъ вступить въ переговоры съ вѣроятностью

успѣха и даже не повредивъ политической цѣли, преслѣдуемой его величествомъ.

- 2. Второй походъ неизбъженъ для пріобрътенія перевъса, необходимаго для успъха переговоровъ.
- 3. Когда начнутся эти переговоры, мы должны имѣть возможность предписать наши условія быстро и рѣшительно, такъ, чтобъ европейскія державы узнали, если возможно, объ ихъ заключеніи, одновременно съ ихъ началомъ.
- 4. Нам'вреніе это должно соблюдаться въ тайн'в, и намъ сл'єдуеть скрывать его подъ предлогами, которые не трудно пріискать и которые мы, по всей в'єроятности, найдемъ съ избыткомъ въ гордости султана.
- 5. Друзья и враги наши будуть ожидать, каждый про себя, большого развитія нашихь средствь въ началь военныхь дыйствій, и впечатльніе произведенное, событіями этого втораго похода, повліяеть на понятіе, которое составить себь Европа «о силахъ имперіи и о способностяхъ, управляющихъ ими, несравненно болье, чымь во время перваго похода, по той причинь, что на первый походъ смотрыми лишь какъ на попытку, тогда какъ слыдующій почтется за пес plus ultra нашихъ нравственныхъ и вещественныхъ средствъ въ примыненіи къ войны, а потому, намъ предстоить начать его не теряя изъ виду всыхъ этихъ истинъ и обязанностей».

Поццо-ди-Борго не ограничился такимъ смѣло и краснорѣчиво высказаннымъ взглядомъ на военную сторону вопроса. Опъ освѣтилъ его и дополнилъ соображеніями своими о тогдашнихъ отношеніяхъ къ Россіи великихъ державъ.

Обзоръ свой онъ началъ съ Франціи. «Личное расположеніе короля,» писалъ онъ, «заявленія и переписка, въ которыхъ онъ обнаружилъ ихъ императору; политика настоящаго министерства; отсутствіе интересовъ, діаметрально противоположныхъ интересамъ Россіи; неохота защищать интересы Англіп и Австріи и невозможность поддерживать ихъ, не ставя себя въ унизительную зависимость отъ этихъ дворовъ; увѣренность, что дворы эти не дадутъ никакого вознагражденія за жертвы, имъ принесенныя, и надежда, хотя и отдаленная, что въ случаѣ общей войны Россія выкажетъ болѣе снисхожденія,—все это даетъ намъ ручательство въ томъ, что Франція воздержится ото всякой коалиціи которую предложили бы ей противъ на-

явиль ему, что парижскій кабинеть отвергнеть безусловно всякое предложение Австріи въ этомъ смыслѣ, и тогда же даль знать князю Меттерниху, что король никогда не присоединится къ какой бы то ни было совокупной мъръ, направленной противъ русскаго императора, съ цълью побудить его заключить миръ или вообще вмѣшаться въ дѣла его. Но Франція прежде всего желаеть мира и будеть содействовать всему, что только можеть ему спосибшествовать. Отсюда согласіе ся возобновить, вмёстё съ Англіей, переговоры въ Константинополё по греческому дълу. Тъмъ не менъе, еслибъ у насъ произошелъ разрывъ съ Англіей, то Карлъ X, по мненію посла, хотя и не ръшился бы компрометтировать себя, но приняль бы положеніе, наибол'єе для насъ благопріятное. Въ случат же объявленія намъ войны Австріей, даже въ союзѣ съ Великобританіей, Франція охотно приняла бы въ ней участіе въ качествъ нашей союзницы, въ особенности еслибъ и Пруссія оказалась на нашей сторонъ. Предположение это зависить впрочемъ отъ степени прочности минисгерства Мартиньяка. Но никогда и ни подъ какимъ видомъ Франція не ополчится на Россію.

Объ Англіи графъ отозвался, что въ началѣ войны, великобританское правительство и общество трепетали за участь Оттоманской имперіи. Имъ грезилось паденіе ея, утвержденіе русскаго господства на Босфорѣ и Дарданеллахъ, русскій флотъ, проникающій чрезъ проливы эти въ Средиземное море и тамъ соединяющійся съ французскимъ противъ Англіи. Но исходъ минувшей кампаніи успокоилъ ихъ. Они рады оказанному турками сопротивленію, на которое не могли рѣшиться сами. Не опасаясь долѣе за существованіе Турціи, они не захотятъ вызвать всеобщей войны ради того или другаго изъ нашихъ мирныхъ условій. Они вѣроятно будутъ всѣми мѣрами стараться расположить какъ насъ, такъ и султана къ миру, и не пойдутъ далѣе въ случаѣ отказа Порты внять ихъ совѣтамъ или нашей рѣшимости начать вторую кампанію.

По поводу Австріи посоль зам'єтиль, что оть нея мен'є чёмъ оть кого-либо Россія могла ожидать враждебнаго къ себ'є расположенія. Александръ I и войска его такъ-сказать возстановили императора Франца на его престоль. В'єнскій дворъ извлекъ неизм'єримыя выгоды изъ союза своего съ нами. Мы отдали во власть ему всю Италію; дозволили распростра-

нить австрійскія владенія въ Гермавів и даже возвратили часть Польши. Со времени вѣнскаго конгресса не было границъ оказываемымъ нами ему услугамъ. Въ отплату за нихъ князь Меттернихъ въ греческомъ вопросѣ, въ продолжение четырехъ леть, «парализовалъ самыя благородныя чувства и препятствоваль ихъ проявленію, не обращая вниманія ни на затруднительность положенія Россіи, ни на ея интересы, постоянно злоупотребляя оказываемымъ ему довъріемъ и давая объщанія съ твердымъ намъреніемъ не исполнить ихъ.» Когда Россія, Англія и Франція соединились для прекращенія кровопролитія, Австрія не только не приступила къ ихъ союзу, но, расточая имъ увъренія въ сочувствій, употребляла все свое вліяніе на Порту, чтобы побудить ее отвергнуть предложенія трехъ державъ. Къ решенію государя объявить Турціи войну Меттернихъ отнесся, какъ къ возмущевію противъ его власти. Онъ старался соединить противъ насъ всв государства Европы, съ Англіей во главѣ, и встрѣтивъ во франдузскомъ министерствъ сопротивление своимъ видамъ, сталъ возбуждать ему затрудненія, заигрывая съ бонапартистами и поддерживая оппозицію ультра-роялистовъ. Онъ же распространялъ самые извращенные слухи о нашихъ неудачахъ и потеряхъ въ минувшую кампанію, Замыслы его обширны. Онъ хочеть запугать насъ своими вооруженіями, ослабить Францію, натравить на насъ Англію, соблазнить и удалить отъ насъ Пруссію. Но все это слишкомъ неопредбленно, чтобы внушать намъ серіозныя опасенія, и какъ только начнется вторая кампанія, австрійскій канцлеръ очутится въ совершенномъ одиночествъ. Тогда представится вопросъ: посмъетъ онъ или нътъ одинъ напасть на Россію? Ответъ можно основать лишь на предположеніяхъ, но такъ какъ не существуетъ иного правила, то следуетъ остановиться на нихъ.

«Я не стану, графъ,» продолжалъ посолъ, обращаясь къ вице-канцлеру, «искать этого правила въ иностранныхъ комбинаціяхъ, по въ мѣрахъ и внутреннихъ средствахъ самой Россія. Нашъ августъйшій государь вступилъ на престолъ въ такое время когда она пользовалась большимъ уваженіемъ, и уваженіе это видимо возрасло со времени счастливаго его воцаренія. Самый темный и опасный заговоръ былъ прекращенъ его мужествомъ и наказанъ сообразно справедливости, умѣренной милосердіемъ и человъколюбіемъ; турки припуждены

подписать аккерманскую конвенцію; Персія поб'єждена и стала нашею данницей, вследствіе собственныхъ вызововъ; Англія и Франція озабочены отысканіемъ мёръ для прекращенія греческихъ смутъ, согласно видамъ его величества; князь Меттернихъ лишенъ всякихъ средствъ, за исключеніемъ интриги и злобы; наконецъ, Пруссія скрѣпила родственныя узы свои съ нами узами политическими. При такомъ положении дълъ и идей, предъ лицомъ всего міра, Государь былъ вынужденъ начать настоящую войну. Почти вст державы признали ея справедливость, и ни одна изъ нихъ не ожидала отъ нея ничего, кром'в нашихъ усп'єховъ. То была Русская имперія, послѣ двухъ лѣтъ наблюденія и приготовленій, воздвигавшаяся противъ турецкаго царства, ограниченнаго мусульманскимъ населеніемъ Европы. При этомъ видь всь заранье составили себѣ сужденіе, но, надо сознаться, оно не было оправдано событіями. Обстоятельство это разоблачило чувства всёхъ по отношению къ намъ. Взрывъ последоваль въ Вене и оттуда болье или менье распространился повсюду. Но ть, кто судять спокойно, усматривають въ недостаткъ нашего успъха причины второстепенныя и думають, что онв не возобновятся въ предстоящую кампанію. Отсюда желаніе избѣжать ея и возстановить миръ, если Порта будеть настолько благоразумна, чтобы просить о немъ, или Россія настолько потеряетъ мужество, чтобы согласиться на него на условіяхъ несовм'єстимыхъ съ ея достоинствомъ.»

При такихъ обстоятельствахъ, посолъ полагалъ, что важно не то, какъ поступитъ Меттернихъ, а какъ сами мы поступитъ, въ какомъ видъ представимся ему. Стоитъ намъ показаться могучими, непреклонными и ръшительными, готовыми излить на самую Австрію всъ, безъ малѣйшаго изъятія, бъдствія войны, которую она стремится возбудить, и Меттернихъ не предприметъ ничего, и даже, быть можетъ, посовѣтуетъ султану покориться нашей волъ. Намъ незачѣмъ стараться угадать расположеніе его и всего австрійскаго общества; они достаточно выказали всю свою враждебность къ намъ. Лучшая наша гарантія противъ ихъ козней—мы сами.

«Въ нашей энергіи,» съ жаромъ убѣждалъ Поццо-ди-Борго, «въ силѣ, въ направленіи и въ послѣдовательности нашихъ рѣшеній и мѣропріятій, должны мы искать нашу безопасность. Патріотизма, положенія и средствъ имперіи достанеть на все.

Вызовемъ же ихъ. Станемъ пользоваться ими въ порядкъ и какъ следуетъ, и политика перестанетъ представлять намъ проблемы. Мы увидимъ, что и политика нашихъ враговъ сдѣлается столь же покладистою, сколько она нынѣ представляется надменною, ибо ей пріятно преувеличивать наши потери, унижать наши таланты, подрывать уважение къ нашимъ силамъ. Если мы покажемъ себя такими, какими должны и можемъ быть, то правительство и большинство во Франціи стануть заискивать въ насъ, потому что захотять оградить свои интересы и принять участіе въ борьбъ, въ случат возбужденія ся Австріей и Англіей. Роль Пруссіи начертана заранте, и предметы ея честолюбія у нея подъ рукой. Россія не пострадаеть отъ ея захватовъ, ей вольно будетъ совершить свои, если интересы ея того потребують. Конечно, будеть прискорбно видоизм'внить такимъ образомъ status quo Европы, но вина и отв'єтственность падуть на австрійскій кабинеть, который хочетъ всемъ рисковать и все разстроить, лишь бы императоръ не могъ заключить мира, первою целью котораго была бы честь его, а второю-перемены, немогущія произвести малейшаго изміненія въ дійствительномъ равновісіи, установленномъ вѣнскимъ конгрессомъ.»

Пруссія, по предположенію графа, рада будеть миру между Россіей и Турціей, но для достиженія его не сділаеть вичего, что могло бы быть намъ непріятно. Она не переставала обнаруживать искреннее къ намъ расположение, и возможность тъснаго соглашенія между ею и нами служить Австріи уздой, Францін — ободреніемъ. Задача наша — поддерживать эту друж бу и объяснить берлинскому двору, что если Австрія и Англія будутъ угрожать поземельному status quo Европы, замышляя нападеніе на Россію, то король прусскій найдеть въ союз'є съ нами такія выгоды, какихъ онъ отнюдь не можеть ожидать еть другихъ державъ. Не мъшаетъ внушать ему также, что если Пруссія получить приращеніе, то нельзя требовать и отъ Франціи, чтобъ она сражалась безъ надежды на таковое же. Попцо-ди-Борго выражалъ искреннее желаніе, чтобы предвидимыя имъ комбинаціи не сдёлались необходимыми. «Нужно было,» зам'вчалъ онъ, «непонятное поведеніе князя Меттерниха, чтобы вынудить насъ искать въ столь великихъ перемѣнахъ средство разстроить общій союзъ, замышляемый имъ противъ Россіи. Когда вопросъ сводится къ естественной самозащить,

всѣ средства не только позволительны, но и обязательны, въ силу высшаго долга: сохраненія и спасенія государства,»

Въ заключение, посолъ снова настанвалъ на необходимости второй кампаніи. Политика наша должна состоять въ томъ, чтобы въ теченіе четырехъ зимнихъ місяцевъ не случилось ничего, и намъ нетрудно будетъ этого достигнуть, потому что люди любять вообще выжидать; но пятый мъсяцъ пусть будеть богать событіями. Пусть начало похода изумить Европу блескомъ нашихъ успёховъ. Нельзя ожидать большой пользы отъ угрожающихъ демонстрацій противъ Константинополя, но покореніе всіхъ дунайскихъ кріпостей произведеть сильное впечатленіе, устрашить Австрію, откроеть намъ путь внутрь Турціи и дасть право потребовать срытія ихъ при заключеніи мира. «Сохраните, графъ, сохраните Варну», восклицалъ Поццоди-Борго, «это личный трофей государя», и поясияль, что опираясь на нее, флотъ нашъ можеть безпокоить непріятеля вдоль всего побережья. На случай появленія англійскаго флота въ Черномъ моръ, посолъ совътовалъ укръпить Севастополь. «Если когда-нибудь,» пророчески прибавляль онъ, «Англія вступить въ борьбу съ нами, то она поведеть на этотъ пунктъ свое нападеніе, какъ только сочтетъ его возможнымъ 1),»

Дъйствительно, съ начала 1829 года, отношенія къ намъ англійскаго министерства становились все болье и болье подо-

<sup>1)</sup> Графъ Попцо-ди-Борго графу Нессельроде, 28 ноября (10 декабря) 1828. Я не могъ устоять противъ искушенія въ пространныхъ исвлеченіяхъ познакомить современное русское общество съ этимъ замъчательнымъ произведеніемъ знаменитаго дипломата, русскаго, не смотря на свое иностранное имя и происхожденіе, по чуткости своей не только къ пользамъ и нуждамъ, но и къ славъ, чести и достоинству Россіи. Такой правоснособный судья, какъ Ранке, говорить про депеши Поццо-ди-Борго, что онв могуть служить образцомъ дипломатическаго искусства и что нельзя было себъ и представить, чтобы современная дипломатія могла произвести что-либо столь совершенное (См. Politisches Wochenblatt 1837 года). Трудно вообразить себъ болье поравительный констрасть, чемъ тоть, который представляють оне по сравнению со словообильными, но безцвътными писаніями дипломатическаго Молчалина, сорокъ дътъ управлявшаго витшними сношеніями Россіи. За дюбовь и преданность къ пріемному отечеству, за важныя оказанныя ему услуги, но въ особенности за истинно русское чувство, русскіе люди охотно простятъ Поццоди-Борго незнаніе имъ народнаго языка, въ чемъ онъ такъ чистосердечно и простодушно сознавался при вступленіи въ нашу службу. См. его записку, составленную въ 1804 году для графа Разумовскаго и напечатанную въ Сборники Императорскаго Русскаго Историческаго Общества, III, стр. 158-163.

зрительными. Въ предшедшемъ году лишь твердый отказъ Франціи разстроиль планъ герцога Веллингтона, задумавшаго, подъ предлогомъ, что Россія ведеть войну съ Турціей, устранить ее отъ дальнъйшаго участія въ исполненіи лондонскаго договора, и порешить все истекавше изъ него вопросы помимо насъ, путемъ одного соглашенія съ парижскимъ кабинетомъ. Посл'в долгихъ пререканій, было наконецъ р'єшено, что въ волахъ Архипелага Россія на время откажется отъ пользованія правами воюющей стороны, что русская средиземная эскадра не будеть производить военныхъ действій противь турокъ, действуя заодно съ эскадрами французскою и англійскою «мирными средствами» 1). Соответственно этому решенію, бывшіе представители трехъ державъ въ Константинополѣ получили приказаніе соединиться вмість, сначала въ Корфу, затімь въ Поросъ, и тамъ войти въ сношенія съ графомъ Каподистріей, уже вступившимъ въ управленіе страной, а также заняться опредъленіемъ будущихъ границъ Греціи, размъра дани и вознагражденія за турецкія имущества и другихъ подробностей, лишь въ общихъ чертахъ намѣченныхъ въ іюльскомъ трактать. Французскій экспедиціонный корпусь должень быль очистить отъ египетскихъ войскъ Морею, которую, равно какъ и прилежащие къ ней острова, союзные дворы приняли подъ свое «временное ручательство». Приглашение великимъ визиремъ англійскаго и французскаго пословъ возвратиться въ Константинополь, для возобновленія тамъ переговоровъ объ устройствъ Греціи, было отклонено на томъ основаніи, что вести ихъ признавалось возможнымъ лишь при участіи русскаго представителя и подъ условіемъ предварительнаго принятія султаномъ посредничества трехъ державъ и исполненія ихъ требованія, объ установленіи немедленнаго перемирія въ Греціи 2).

Уклоненію Англіи отъ началъ тройственнаго союза предшествовала частная перемѣна въ личномъ составѣ велико-

<sup>1) «</sup>Императоръ всероссійскій слагаеть съ себя въ Средиземномъ морѣ званіе воюющей стороны», какъ выражался протоколъ лондонской конференціи З (15) іюня 1828. Ограниченіе это было впрочемъ отмѣнено, съ общаго согласія, въ засѣданіи конференціи 18 (30) сентября того же года, и вслѣдъ затѣмъ адмиралъ графъ Гейденъ объявилъ Дарданеллы въ состояніи блокады.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Протоколы лондонской конференціи 3 (15) іюня, 20 іюня (2 іюля), 7 (19) іюля, 12 (24) и 18 (30) сентября, 29 сентября (11 октября), 4 (16) ноабря и 30 ноября (12 декабря) 1828 года, съ относящимися къ нимъ приложеніями.

британскаго министерства. Министры, представлявшіе преданія политики Каннинга, Гускисонъ, Дудлей, Пальмерстонъ, вышли изъ министерства и были замънены чистыми торіями. Мъсто министра иностранныхъ дель заняль лордъ Абердинъ, извъстный своимъ пристрастіемъ къ политической системъ князя Меттерниха. Видоизм'єненный такимъ образомъ, сентъджемскій кабинеть, заручившись предварительно согласісмъ парижскаго, предложилъ нашему двору уполномочить представителей Англіи и Франція на возобновленіе переговоровъ съ Портой по греческому вопросу, безъ участія русскаго представителя, и на возстановление прерванныхъ дипломатическихъ сношеній съ султаномъ, якобы съ цізью побудить его къ скорѣйшему заключечію мира съ Россіей. Императорскому кабинету не могло быть пріятно возвращеніе въ Константинополь пословъ морскихъ державъ, въ то самое времи, когда мы готовились нанести Порть новые удары, чтобы силой принудить ее къ миру, но онъ не счелъ возможнымъ отказать союзникамъ въ просимомъ полномочій, поставивъ его въ зависимость отъ предварительнаго разрѣшенія на лондонской конференціи главныхъ основаній будущаго устройства Греціи. Въ особенности настаивали мы на необходимости установить въ этой странъ образъ правленія, наиболье близкій къ монархическому, который обуздаль бы существующія въ ней тайныя общества и уничтожилъ бы съмена революціи, встръчаемыя тамъ на каждомъ шагу. Сверхъ того, мы требовали, чтобы конференція постановила свое заключеніе по вопросамъ о границахъ Греціи, о размірі слідующей съ нея дани и вознагражденій мусульманскимъ собственникамъ земель, и о будущихъ отношеніяхъ ея къ Порть. Требованіе наше было удовлетворено. Не смотря на возраженія англійскаго уполномоченнаго, конференція признала с'яверною границей Греціи линію отъ залива Воло, въ Архипелагь, до Артскаго, въ Іоническомъ морф. Дань была определена въ полтора милліона турецкихъ піастровъ, право на вознагражденіе признано лишь за частными лицами. Подъ верховною властью султана долженъ былъ управлять Греціей христіанскій государь, съ наследственною властью, по праву первородства. Первый выборъ его предоставлялся тремъ союзнымъ дворамъ, по соглашенію съ Портой, но союзники условились не выбирать его изъ числа членовъ царствующихъ домовъ русскаго, англійскаго или франпузскаго. Наконецъ, провозглашалась всеобщая амнистія всѣмъ участникамъ возстанія и право добровольнаго выселенія грековъ изъ Турпіи или въ нее. На этихъ основаніяхъ, послы англійскій и французскій имѣли, по возвращеніи въ Константинополь, вступить въ переговоры съ Портой, отъ имени трехъ союзныхъ державъ, потребовавъ прежде всего немедленнаго заключенія перемирія 1).

Но перемиріе это установилось уже само собой. Не дожидаясь прибытія французскаго экспедиціоннаго отряда, Ибрагимъ-наша отплылъ со своимъ войскомъ изъ Мореи въ Египетъ. Малочисленные гарнизоны, оставленные имъ въ Модонъ, Коронъ, Наваринъ и Патрасъ, сдались французамъ; городъ Миссолонги, съ такимъ трудомъ за три года предъ тъмъ отвоеванный турками, сдался непосредственно грекамъ. Въ теченіе лъта 1829 года, турецкія войска добровольно очистили съверную Грецію и спъшили отступить въ Өессалію, откуда они должны были направиться къ Адріанополю, чтобы принять участіе въ защитъ его противъ русскихъ. Такимъ образомъ, перенесеніе нами военныхъ дъйствій за Балканы было ближайшею причиной удаленія послъднихъ вооруженныхъ мусульманъ изъ Эллады.

Не мен'я рушительное вліяніе им'яли наши побіды на ходъ константинопольскихъ переговоровъ. По прибытіи въ турецкую столицу, послы англійскій Гордонъ, зам'єнившій Стратфорда Каннинга, и прежній же французскій, графъ Гильомино, скоро убъдились, что имъ нечего ожидать отъ уступчивости или благоразумія Порты. Въ оффиціальной ноті рейсъ-эфенди заявиль имъ, что не можеть быть и ръчи объ исполнении предъявленныхъ ими требованій. Жители Мореи, уттверждалъ онъ, не что иное, какъ райя, подвластная Портв, и должны остаться таковою. Въ продолжение въковъ, головы ихъ привыкли склоняться подъ ярмомъ, и дать этому народу положеніе, на которое онъ не им'єсть ни права, ни способности, значило бы изм'єнить порядокъ, установленный самимъ Богомъ. Законъ Магомета воспрещаеть султану освобождать райю, а темъ более уступать ей крепости или земли, принадлежащия мусульманамъ. Порта не согласится на это никогда. Но изъ

<sup>\*)</sup> Протоколъ лондонской конференціи 10 (22) марта 1829, со следующими пъ нему приложен іями.

уваженія къ предстательству за грековъ дворовъ англійскаго и французскаго, султанъ издалъ фирманъ, представляющій крайній предёль его снисходительности. Въ немъ об'єщаль онъ прощеніе и помилованіе мятежникамъ, подъ условіемъ изъявленія раскаянія и покорности и возвращенія ими крѣпостей и земель, принадлежащихъ турецкимъ собственникамъ. Онъ принималъ подъ свою защиту жизнь, честь и имуществоморейскихъ грековъ, наравит съ мусульманами, назначалъ имъ правителя, съ мъстопребываніемъ въ Триполицъ и предоставляль самимъ избирать изъ своей среды уёздныхъ начальниковъ, которые, въ свою очередь, выбирали бы общаго главу. служащаго помощникомъ турецкому губернатору. Грекамъ прощалась податная недоимка за годы возстанія, и они освобождались отъ платежа дани на одинъ годъ впередъ. Размъръ дани опредълялся на семильтній срокъ, и взносъ ея имьльпроизводиться за круговою порукой. Уступки эти, признавался рейсъ-эфенди посламъ, хотя и могутъ показаться недостаточными, но онъ согласны съ закономъ правды и божественной справедливости. Лишь на такихъ основаніяхъ Порта выражала готовность продолжать переговоры съ представителями морскихъ державъ 1).

Въ виду такого полнаго уклоненія Порты отъ началъ и условій іюльскаго договора, англійскій и французскій дипломаты отчаялись въ надеждѣ достигнуть съ нею соглашенія, в предложили лондонской конференціи опредѣлить самой окончательно границы Греціи, образовать изъ нея независимое государство, признать его полную самостоятельность и объявить о томъ Портѣ, не требуя ни согласія ея, ни признанія 2).

Но какъ только получено было въ Константинополѣ извѣстіе о переходѣ русскихъ войскъ черезъ Балканы, испуганная Порта поспѣшила, покинувъ точку зрѣнія, которую упорно отстаивала въ продолженіе девяти лѣтъ, признать основанія лондонскаго договора. Впрочемъ, признаніе это было обставлено многочисленными оговорками. Порта отвергала границы, назначенныя конференціей, и соглашалась на примѣненіе условій трактата лишь къ Мореѣ и прилежащимъ островамъ. Сверхъ того, она требовала, чтобы дань была опредѣлена въ

<sup>&#</sup>x27;) Порта Гордону и графу Гильомино, 18 (30) іюля 1829.

<sup>2)</sup> Протоколъ лондонской конференція, 6 (18) августа 1829.

размѣрѣ соотвѣтствующемъ доходу, который прежде получался съ этихъ областей; чтобы Турціи были возвращены оружіе и боевые запасы, находившіеся въ крѣпостяхъ; чтобы будущія сухопутныя и морскія силы Греціи не превышали числа, необходимаго для поддержанія внутренняго порядка; чтобы прочимъ греческимъ подданнымъ султана было воспрещено переселяться въ Пелопоннезъ 1).

Ограниченія эти, которыя совершенно видоизм'єняли р'єшенія, постановленныя по нашему настоянію лондонскою конференціей, не были непріятны англійскому правительству. Герцогъ Веллингтонъ нехотя уступилъ представленіямъ Россіи и Франціи, относительно необходимости отодвинуть до Өессаліи и Эпира сіверную границу будущей Греціи, и въ самый день подписанія относившагося до сего протокола, лордъ Абердинъ сообщилъ великобританскому послу въ Вѣнѣ, что, по всей вероятности, Порта категорически откажется допустить эту границу и что Англія одобрить ея отказъ 2). Также точно лондонскій дворъ быль расположенъ признать и прочія оговорки, которыми Турція обусловила свое согласіе. Со времени образованія во Франціи новаго министерства, въ председательстве князя Полиньяка, усерднаго и покорнаго клеврета Веллингтона, Англія могла разсчитывать въ этомъ случат и на поддержку парижскаго кабинета. Но событія опять не дали времени состояться, въ средъ лондонской конференціи, дипломатическому соглашенію двухъ морскихъ державъ въ ущербъ правъ Россіи, какъ третьей участницы тройственнаго союза.

Отношенія наши къ великобританскому двору охлаждались съ каждымъ днемъ. Уступчивость, проявленная императорскимъ кабинетомъ въ вопросѣ о возобновленіи дипломатическихъ сношеній Англіи и Франціи съ Турціей, не могла примирить съ нами герцога Веллингтона. Представитель нашъ въ Лондонѣ вынужденъ былъ объявить, что если государь радъ принести союзникамъ своимъ всякую жертву, испрашиваемую у него во имя дружбы, то онъ никогда не уступитъ предъ ихъ угрозой 3). Во Франціи положеніе дружественнаго намъ мини-

<sup>1)</sup> Порта Гордону и графу Гильомино, 3 (15) августа 1829.

<sup>2)</sup> Лордъ Абердинъ лорду Коулею, 10 (22) марта 1829.

Князь Ливенъ и графъ Матушевичъ графу Нессельроде, 1 (13) іюня 1829.

стерства Мартиньяка было поколеблено. Австрія хотя и следала шагъ къ сближению съ нами, отправлениемъ въ Петербургъ, въ качеств в чрезвычайнаго посла, графа Фикельмонта и даже принесла намъ родъ повинной, увъряя насъ, что и не думала возбуждать коалиціи державъ противъ Россіи, но намъслишкомъ хорошо были извъстны ея интриги, чтобы дать въру подобнымъ увъреніямъ 1). Одна Пруссія обнаруживала къ намъискреннее сочувствіе. Весной 1829 года, императоръ Николай короновался въ Варшавѣ вѣнцомъ польскихъ королей и отгуда. побхаль вийсти съ императрицей въ Берлинъ, присутствовать при бракосочетаніи принца Вильгельма прусскаго. «Наконецъ я отлыхаю здёсь,» писаль онъ оттуда, «послё четырехлётнихъ трудовъ. Всѣ приняли насъ не только съ радостію, но съ восторгомъ» 2). Король тогда же предложилъ своему августвишему зятю послать въ Константинополь генерала барона Мюфлинга, не для посредничества въ дипломатическомъ смыслѣ этого слова, а для заявленія султану о миролюбивыхъ нам'вреніяхъ государя и о согласіи его вступить въ мирные переговоры, на основаніяхъ, провозглашенныхъ въ деклараціи, сопровождавшей наше объявление войны. Отъбздъ генерала состоялся въ концѣ іюня 3).

При такомъ положеніи политическихъ дѣлъ, съ наступленіемъ весны, военныя дѣйствія возобновились на обоихъ театрахъвойны.

Они открылись въ Азіи отраженіемъ нападенія турокъ на Ахалцыхъ. Вслѣдъ затѣмъ, войска Паскевича перевалили за Саганлугскій хребетъ и наголову разбили и разсѣяли армію сераскира анатолійскаго. Преслѣдуя его по пятамъ, русскій полководецъ побѣдителемъ вступилъ въ Эрзерумъ, гдѣ самъ сераскиръ сдался ему въ плѣнъ.

Въ европейской Турціи, среди зимы, отрядъ черноморскаго флота овладѣлъ Сизополемъ, гаванью въ Бургасскомъ заливѣ, которая представляла удобную стоянку для нашихъ судовъ. Дунайская армія, главное начальство надъ которою, вмѣсто уволеннаго Витгенштейна, принялъ графъ Дибичъ, открыла кампанію въ маѣ возобновленіемъ осады Силистріи.

Князь Меттернихъ графу Фикельмонту, 5 (17) января, и графъ Нессельроде Татищеву, 28 февраля (12 марта) 1829.

императоръ Николай графу Дибичу, 26 мая (7 іюня) 1829.
 Графъ Беристорфъ Брокгаузену, 23 іюня (5 іюля) 1829.

Нападеніе великаго визиря на войска наши, расположенныя между Варною и Праводами, им'бло посл'єдствіемъ нанесеніе ему рѣшительнаго пораженія при Кулевчѣ. Визирь самъ едва успъль спастись, армія его разбіжалась во всі стороны, и онъ возвратился въ Шумлу, во главѣ нѣсколькихъ сотъ всадниковъ. Лишь только сдалась Силистрія, главнокомандующій, оставивъ третій корпусъ для наблюденія за Шумлой, съ остальными частями двинулся тремя колоннами прямо за Балканы. Шестой корпусъ следоваль изъ Варны на Бургасъ, седьмой изъ Праводъ на Аидосъ, за ними шелъ второй корпусъ, составлявшій резервъ, при которомъ находилась и главная квартира. Переходъ черезъ горы продолжался девять дней. 7-го (19-го) августа, Дибичъ стоялъ уже подъ ствиами Адріаноноля, который на следующій же день отвориль ему ворота. Передовой отрядъ продолжалъ наступление по дорогъ къ Царыграду и занялъ Чорлу. Левый флангъ армін вступиль въ связь съ черноморскимъ флотомъ, правый-съ нашею средиземною эскадрой.

«Спасибо, Забалканскій!» таковъ быль отвіть императора Николая на донесеніе главнокомандующаго о совершившемся переход'в черезъ Балканы. Подвигь этоть предв'ящаль близкій конецъ войны, и государь тотчасъ же озаботился отправленіемъ къ Дибичу наставленій, на случай обращенія къ нему Порты съ просьбой о миръ. Для веденія переговоровъ былъ посланъ въ армію ближайшій советникъ и личный другъ императора, графъ Орловъ, о которомъ его величество еще ранъе отозвался въ письмъ къ главнокомандующему, какъ «о человеке верномъ, умномъ и истинно русскомъ» 1). Но после заявленнаго Портой упрямства, государь считаль малов роятною внезапную перем'тну въ ея настроеніи. Онъ полагаль, что войскамъ его придется дойти до Константинополя и что появленіе ихъ подъ турецкою столицей вызоветь разрушеніе Оттоманской имперіи. Если нужно приводить доказательство того, въ какой степени подобный исходъ быль ему нежелателенъ, стоить только указать на следующее место изъ письма его къ графу Дибичу: «Любезный другъ, какъ все это необычайно и мало согласно съ моими желаніями и нам'вреніями, и какъ помимо нашей воли, оно можетъ повести къ

<sup>&#</sup>x27;) Императоръ Николай графу Дибичу, 9 (21) іюня 1829.

такому результату, который я предвидѣль и котораго искренно желаль избѣжать! Но да будеть воля Божія! Богь знаеть какъ извести насъ изъ этого и все устроить къ лучшему». Въ томъ же письмѣ, государь сообщаль главнокомандующему, «что наши отношенія хороши со всѣми державами, а съ Франціей превосходны» 1).

Но, спусти нѣсколько дней, въ Петербургѣ узнали о проистедшей во Франціи перемѣнѣ министерства. «Въ Парижѣ дѣлами управляетъ Полиньякъ,» спѣшилъ увѣдомить Дибича императоръ: «Это истинное несчастіе, и безъ васъ, любезный другъ, безъ всего, что вы сдѣлали и при помощи Божіей еще сдѣлаете, это было бы несчастіемъ непоправивымъ. Хотя меня увѣряютъ, что это не должно произвести никакихъ перемѣнъ въ нашихъ отношеніяхъ къ Франціи, но я не могу сему повѣрить и не повѣрю, пока не испытаю въ дѣйствительности. А до тѣхъ поръ, я приказалъ произвести наборъ по три человѣка съ пяти сотъ, чтобы доказать нашимъ друзьямъ и не́другамъ, что я окончу то, что счелъ долгомъ начать. Богъ довершитъ остальное» <sup>2</sup>).

Быстро следовали одна за другою радостныя вести о занятіи Адріанополя и объ обращеній султана къ великодушію русскаго императора съ мольбой о мирѣ. Графъ Орловъ увезъ изъ Петербурга готовый проектъ договора, но государь продолжаль сомнѣваться въ принятіи Портой нашихъ условій и повельваль Дибичу, въ случав неуспъха переговоровъ, прежде всего озаботиться занятіемъ Дарданелль, «дабы быть въ увъренности, что незванные гости не явятся тамъ для вмѣшательства и вреда д'яламъ нашимъ». Главнокомандующему вмѣнялось въ обязанность отказывать въ пропускъ чрезъ проливы всякому иному флоту, кром'в нашего. «Если же будуть къ тому принуждать,» предписывалъ императоръ, «то вы отвътите пушечными выстрелами.» Государь подучиль одновременно изв'єстіе о выраженномъ Турціей посламъ морскихъ державъ согласіи на принятіе условій лондонскаго договора, съ извъстными ограниченіями. Онъ и слышать не хотыть про нихъ и въ томъ же письмъ къ фельдмаршалу писалъ по этому предмету: «Еще слово о греческомъ дѣлѣ. Какое бы

<sup>1)</sup> Императоръ Николай графу Дибичу-Забалканскому, 4 (16) августа 1829.

<sup>2)</sup> Императоръ Николай графу Дибичу-Забалканскому, 12 (24) августа 1829-

ни было принято рѣшеніе послами въ Константинополь, ни на какую иную границу, кромѣ Арты и Воло я не соглашаюсь. Надѣюсь, что когда о томъ узнаютъ въ Парижѣ, то французы меня поддержатъ, а если и нѣтъ, то я стою на своемъ. Мы въ правѣ не нарушать нашего слова, и положеніе наше таково, что мы можемъ наконецъ сказать: я такъ хочу! благодаря успѣхамъ вашимъ въ Европѣ и Паскевича въ Азін» 1).

Императора продолжала озабочивать представлявшаяся ему въроятною, и едва ли не неизбъжною, катастрофа. «Перейдемъ,» писаль онь Дибичу, «къ случайностямъ, осуществленія которыхъ я молю Бога не допустить: очутиться намъ владыками Константинополя и тёмъ слёдовательно вызвать исчезновеніе Оттоманской имперін въ Европ'в. Однако, я не хочу оставить васъ безъ нікоторыхъ общихъ указаній, на случай, если бы дъйствительно дъло дошло до того. При неуспъшности переговоровъ, вы должны немедленно двинуться къ Константинополю, обезнечивъ себя со стороны Дарданеллъ. Не обращайте вниманія на численную вашу недостаточность, она съ избыткомъ уравновъщивается нашею нравственною силой. Овладъвъ Константинополемъ, вы будете ожидать новыхъ приказаній, до полученія которыхъ, положительно откажетесь войти въ какіе-либо переговоры, какого рода они бы ни были и съ къмъ бы то ни было 2). Темъ более, вы не дозволите никакому иностранному флоту войти въ Дарданеллы, впредь до приказанія.»

Впечатлѣніе нашихъ побѣдъ на иностранныя правительства было ошеломляющее. Государь передавалъ фельдмаршалу, «что англійское министерство совершенно поражено успѣхами нашего оружія, до такой степени, что Абердинъ сказалъ нашимъ: ради Бога не обходитесь съ нами по-Дибичевски и пощадите нашу честь. Они видятъ и не боятся болѣе паденія Оттоманской имперіи, не боятся узрѣть насъ владыками 3) Константинополя! Словомъ, полное торжество!» Но торжество это ни на минуту не заглушало чувство христіанскаго смиренія предъ Богомъ въ великой душѣ императора Николая.

Императоръ Николай графу Дибичу-Забалканскому, 28 августа (9 сентября) 1829.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Подчеркнуто въ подлинникъ.

<sup>3)</sup> Слово «владыками» пять разъ подчеркнуто императоромъ Николаемъ.

«Теперь, болбе чёмъ когда-либо,» восклицаль онъ въ томъ же письмѣ, «отнесемъ все къ Богу и станемъ спокойнѣе, скромнѣе, великодушнѣе и послѣдовательнѣе, чѣмъ когда-либо. Такова искомая мною слава и да воздержитъ меня Господь отъ исканія иной.» Знаменательное письмо свое государь заключалъ слѣдующими словами: «Итакъ, если все кончено, возвращайтесь; не то—впередъ!» 1).

Въ это самое время, образованный, по высочайшему повеленію, особый тайный комитетъ обсуждаль вопросъ объ определеніи основныхъ началь нашей политики, по отношенію къ Оттоманской Порте. Въ составъ комитета вошло несколько высшихъ сановниковъ, подъ председательствомъ графа Кочубея.

Въ первомъ засъданіи, происходившемъ 4-го (16-го) сентября, вице-канцлеръ прочиталъ составленный имъ и одобренный императоромъ меморандумъ. «Мы всегда придерживались того мивнія,» сказано въ этомъ документв, «что сохраненіе Турціи болье полезно, чымъ вредно дыйствительнымъ интересамъ Россіи; что никакой другой порядокъ вещей, который займеть ея мъсто, не возмъстить намъ выгоды имъть сосъдомъ государство слабое, постоянно угрожаемое революціонными стремленіями своихъ вассаловъ и вынужденное успѣшною войной покориться воль побъдителя.» Графъ Нессельроде находиль, что если Турція распадется, то возстановленіе ея будеть невозможно; во всякомъ случай, это не дило русскаго императора. Въ минуту наступленія катастрофы, Россія обязана принять самыя энергическія міры для охраненія своихъ интересовъ и затъмъ, вступить въ переговоры съ прочими европейскими державами, для решенія участи областей и населенія нынішней Оттоманской имперіи. «Хотіть разрішить вопросъ безъ ихъ участія,» утверждаль вице-канцлеръ, «тогда какъ онъ затрогиваетъ существеннъйшіе ихъ интересы, значило бы посягнуть самымъ чувствительнымъ образомъ на ихъ честь и принять на себя слишкомъ большую отвътственность.» Онъ предлагалъ, въ такомъ случат, созвать въ Петербургт международный конгрессъ, для рашенія участи земель, входившихъ въ составъ Турціи.

Вследъ за этимъ меморандумомъ, графъ Нессельроде до-

<sup>&#</sup>x27;) Императоръ Николай графу Дибичу-Забалканскому, 1 (13) сентября 1829.

ложиль комитету нъсколько депешь нашихъ пословъ въ Лондонь и Парижь, а также записку, составленную тайнымъ совѣтникомъ Лашковымъ и озаглавленную: «Обозрвние главныйшихъ сношеній Россіи съ Турціей и началь, на коихъ долженствують оныя быть установлены на будущее время,» Въ запискѣ этой доказывалось, что разрушение Турціи должно неминуемо повести къ европейской войнъ. «Напрасно.» говорилось въ ней, «возразили бы намъ исчисленіемъ тахъ выгодъ и пріобр'єтеній, кои достались бы тогда на часть Россіи; ей нужны не новыя пріобр'єтенія, не распространеніе преділовъ, но безопасность оныхъ и распространение ея вліянія между сосъдственными народами, а сего она удобнъе достигнуть можеть, продливь существование Оттоманской имперіи на известныхъ условіяхъ.» Изгнаніе турокъ въ Малую Азію, гдѣ народонаселеніе одной съ ними вѣры, могло бы, по мнѣнію составителя записки, привести къ обновленію турецкаго государства, которое стало бы крайне опасно для нашихъ владеній на Кавказе и за Кавказомъ. Но если Турція распадется одною силой обстоятельствъ? Тогда представятся двъ случайности: или раздёлъ Турціи между великими державами, или раздробление ея на нъсколько независимыхъ государствъ. «Было время,» поясняла записка, «когда раздёлъ Турціи могъ входить въ тайные разсчеты россійской политики. Нынѣ, когда предёлы имперін распространены отъ Белаго моря до Луная и Аракса, отъ Камчатки до Вислы, весьма немногія пріобратенія могуть быть ей полезны. Обладаніе Босфоромъ и Дарданеллами, конечно, дало бы новую жизнь нашей торговать: но какою цтной надлежало бы купить оное?» Дашковъ полагалъ, что другія державы, благодаря своему географическому положенію, могуть сдёлать гораздо болёе выгодныя пріобр'єтенія на счеть Турцін, чемъ Россія. Австрія пріобр'єтеть Сербію, Герцеговину, Боснію, Албанію, даже поработить черногорцевъ. Англія и Франція захватять греческіе острова, Кандію, Египеть. Въ такомъ случав, русскій флагь. вивсто безпечныхъ турокъ, встритъ весьма опасныхъ враговъ на югѣ Европы.

Комитету было сообщено также письмо графа Каподистріи къ императору Николаю, съ изложеніемъ его соображеній о политическомъ переустройствѣ Балканскаго полуострова. Правитель Греціи предлагаль образовать на развалинахъ Оттоманской паперав въ Европе пять королевствъ: Дакію, изъ Молдавів в Валасис Сербою, изъ княжества Сербскаго, Босніи и Болизник Макеронію, изъ собственной Македоніи, Оракіи и остравня Проповтилы; Эпиръ, изъ Эпира, верхней и нижней даболи: Заладу, изъ Пелопоннеза и континентальной Греціи, текзопой границей на сѣверѣ рѣку Пеней, въ Оессаліи, до дрежато залика, а также изъ острововъ Архипелага. Наковетъ Конствитинополь «съ территоріей въ 13 или 14 миль, текзопоса на Черномъ морѣ, до Силиври на Мраморномъ», текзопосопребываніемъ конгресса конференціи пяти балканскихъ текзопостребываніемъ текзопостребываніемъ конгресса конференціи пяти балканскихъ текзопостребываніемъ текзопостребываніемъ текзопостребы текзопостребываніемъ текзопостребы текзопостребы текзопостребы текзопостребы текзопостребы текзопостребы текзопостр

Возраженія на проекть Каподистріи были сдёланы Поццопо-Ворго и Дашковымъ. Оба указывали на предположеніе объ осращеніи Константинополя въ вольный городъ, какъ на сакой вольный городъ не будетъ въ состояніи охранять входъ пъ Черное море. Дашковъ зам'єтилъ, что если Россія изънытъ согласіе на такую комбинацію, то она должна получить, на обоихъ берегахъ Босфора, «два каменистые уголка,» на которыхъ могли бы быть возведены укр'єпленія, занятыя русскимъ гарнизономъ.

Комитеть не счель удобнымъ заняться разработкой окончательнаго политическаго устройства на Балканскомъ полуостровъ, прежде чъмъ паденіе Оттоманской имперіи не стало
сопершившимся фактомъ. Но всѣ члены его пришли къ убѣжденію, что новый порядокъ не можеть быть введенъ въ
европейской Турціи безъ согласія Россіи и въ ущербъ ея
существеннымъ пользамъ. Они находили также, что существованіе въ Константинополѣ турецкаго правительства гораздо выгоднѣе для Россіи и болѣе отвѣчаетъ интересамъ ея
торговли и политической безопасности, чъмъ образованіе изъ
оттоманской столицы вольнаго города, который могъ бы сдѣлаться исходною точкой враждебныхъ намъ предпріятій. Въ
виду всѣхъ этихъ соображеній, комитеть единогласно положиль:

<sup>1)</sup> Графъ Каподистріа императору Николаю, 18 (30) марта 1828.

«что выгоды отъ сохраненія Оттоманской имперіи въ Европ'ї превышають ея невыгоды;

«что, следовательно, разрушение ея было бы противно истинньить интересамъ Россіи;

«что, вслѣдствіе сего, благоразуміе требуетъ предупредить ея паденіе, воспользовавшись всѣми обстоятельствами, которыя могуть еще представиться для заключенія почетнаго мира. «

Но если пробыеть последній часъ турецкаго владычества въ Европе, то комитеть находиль, что русское правительство обязано принять самыя энергическія меры, дабы входь въ Черное море не быль захвачень какою-либо великою державой. Относительно же определенія окончательной участи земель, входившихъ въ составъ Отгоманской имперіи, Россіи надлежало вступить въ переговоры съ прочими державами.

Второе и послѣднее засѣданіе комитета состоялось въ предсѣдательствѣ самого государя, удостоившаго утвержденія вышеизложенныя рѣшенія, согласно коимъ были составлены наставленія главнокомандующему дѣйствующею арміей <sup>1</sup>). Но они дошли до него слишкомъ поздно, чтобы повліять на его распоряженія. За два дня до перваго совѣщанія комитета, миръ уже былъ подписанъ въ Адріанополѣ.

При вступленіи Дибича въ командованіе дунайскою арміей, ему было внушено пользоваться каждымъ удобнымъ случаемъ для заявленія миролюбивыхъ намѣреній государя. Такой случай представился послѣ блистательной побѣды, одержанной имъ при Кулевчѣ, и онъ не упустиль его, отправивъ одного изъ состоявшихъ при немъ дипломатическихъ чиновниковъ въ турецкій лагерь, съ письмомъ къ великому визирю 2). Посланный главнокомандующаго имѣлъ нѣсколько объясненій съ назначенными визиремъ комиссарами и объявилъ имъ, что основаніемъ мирныхъ переговоровъ могутъ служить лишь условія,

¹) Свёдёнія о комитеть, учрежденномь въ 1829 году по восточнымь дѣламь, и о рёменіяхь его, заимствованы изъ статьи профессора Ө. Ө. Мартенса: «Etude historique sue la politique de la Russie dans la question d'Orient», помёщенной въ томѣ IX, стр. 49 и слёд, издаваемой въ Гентѣ Revue de droit international et de législation comparée, 1877 г. Статья эта появилась и отдѣльною брошурой, на францувскомъ же языкѣ. Въ 1-й части IV тома издаваемаго имъ Собранія трактатовъ и конвений, на стр. 438—440, г. Мартенсъ значительно дополниль свой разсказь объ этомъ въ высшей степени любопытномъ эпизодѣ нашей дипломатической исторіи.

<sup>2)</sup> Графъ Дибичъ Мегемедъ-Решидъ-пашѣ, 2 (14) іюня 1829.

изложенныя въ письмѣ, написанномъ вице-канцлеромъ къ бывшему великому визирю, въ самый день объявленія войны <sup>1</sup>). Объясненія эти не привели къ желаемому результату. Турки ссылались на неимѣніе инструкцій и обѣщали запросить ихъ въ Константинонолѣ. Прошло около двухъ мѣсяцевъ, въ теченіе коихъ, мы не получили опредѣленнаго отвѣта на наше сообщеніе. Дѣло заключалось въ томъ, что Порта, ослѣпленная неожиданнымъ успѣхомъ своего сопротивленія, знать не хотѣла даже аккерманской конвенціи и помышляла о мирѣ на условіяхъ букурештскаго трактата <sup>2</sup>).

Но послѣ появленія нашихъ войскъ по ту сторону Балканъ, визирь обратился къ главнокомандующему съ письмомъ въ которомъ извёстиль его, что вследствіе прибытія въ Константинополь пословъ англійскаго и французскаго, важивищій предметь несогласій, вопрось греческій, подлежаль разрішенію на совъщаніяхъ между этими двумя дипломатами и министрами султана, и что самъ онъ получить на дняхъ наставленіе, для мирнаго улаженія всёхъ прочихъ вопросовъ. Въ виду этихъ обстоятельствъ, онъ просилъ графа немедленно прекратить военныя действія и заключить перемиріе 3). Дибичь отвечаль, что взаимное положение ихъ изм'внилось, со времени его перваго письма, и «что, перейдя черезъ Балканы, овладъвъ всею мѣстностью, отъ горъ и до самаго моря, и находясь всего въ насколькихъ переходахъ отъ Адріанополя, онъ не считаетъ себя въ правъ остановить движение своей армии прежде, чъмъ не получить въ условіяхъ перемирія ручательствъ, равныхъ тьмъ, которыя объщаеть ему продолжение войны». Впрочемъ, онъ прибавилъ, что готовъ будетъ вступить въ переговоры о мирь съ уполномоченными Порты, если та пришлетъ ихъ въ одну изъ мѣстностей, занятыхъ русскими войсками 4).

По мѣрѣ того, какъ мы подвигались впередъ и положеніе видимо измѣнялось въ нашу пользу, европейская дипломатія начала производить давленіе на Порту, съ цѣлью побудить ее къ миру. Французскій посолъ увѣрялъ рейсъ-эфенди, что по свѣдѣніямъ, полученнымъ изъ Парижа, Россія потребуетъ отъ Турціи лишь приступленія къ лондонскому договору и

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде Хуссейнъ-пашъ, 14 (26) апръля 1828.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Графъ Зюнленъ графу Верстольку, 26 іюля (7 августа) 1829.

<sup>&</sup>lt;sup>а)</sup> Мегеметъ-Решидъ-паша графу Дибичу, 27 іюля (6 августа) 1829.

<sup>4)</sup> Графъ Дибичъ Мегеметъ-Решидъ-пашъ, 29 іюля (10 августа) 1829.

точнаго соблюденія аккерманскаго соглашенія, а, сверхъ того, гарантій, обезпечивающихъ свободное плаваніе въ Босфорѣ, гарантій дипломатическихъ, никакъ не матеріальныхъ, возмѣщенія убытковъ, понесенныхъ русскими подданными и уступки Анапы, въ видѣ вознагражденія за военныя издержки. Увѣщанія графа Гильомино были поддержаны всѣми прочими представителями великихъ державъ 1). Порта уже колебалась, когда, въ концѣ іюля, въ Константинополь прибылъ чрезвычайный посланникъ короля Фридриха-Вельгельма III, баронъ Мюфлингъ. Прусскій генералъ подтвердилъ турецкимъ министрамъ все, что было сказано имъ дипломатами, и прибавилъ, что ему поручено, не вступая въ обсужденіе условій мира, объявить Портѣ, что намѣренія императора Николая продолжаютъ быть миролюбивыми, и что русскій дворъ по-прежнему расположенъ вступить въ переговоры 3).

Не столько всё эти уб'єжденія, сколько быстрое движеніе нашихъ войскъ отъ Балканъ къ Адріанополю, сломили наконецъ упрямство Порты. Она рѣшилась на уступки. 3-го (15-го) августа, въ приведенной уже выше ноть на имя пословъ англійскаго и французскаго, она признала постановленія лондонскаго договора за основанія умиротворенія Греціи 3). Въ тотъ же день, рейсъ-эфенди другою нотой известиль барона Мюфлинга, что «въ полной надеждѣ на миролюбивое расположеніе его величества императора всероссійскаго, Порта обязуется заключить миръ» на следующихъ основаніяхъ: 1) территоріальная неприкосновенность и целость Оттоманской имперіи, какъ въ Европъ, такъ и въ Азін; 2) соблюденіе Портой всьхъ прежнихъ договоровъ ея съ Россіей, въ особенности аккерманской конвенціи; 3) приступленіе ся къ лондонскому трактату и готовность вступить въ переговоры на его основаніяхъ; 4) ручательство за свободу плаванія русскихъ судовъ въ Черномъ моръ, подъ условіемъ ненарушенія начала независимости Турціи; 5) переговоры въ Константинополь о возм'ященіи убытковъ обоюдныхъ подданныхъ 4).

Турецкая нота, по изложенію своему, представляла весьма отдаленное сходство съ условіями мира, заявленными въ письмѣ

<sup>1)</sup> Графъ Зюиленъ графу Верстольку, 26 іюля (7 августа) 1829.

У Гордонъ дорду Абердину, 26 іюля (7 августа) 1829.

Порта Гордону и графу Гильомино, 3 (15) августа 1829.

<sup>4)</sup> Порта барону Мюфлингу, З (15) августа 1829.

графа Нессельроде къ великому визирю отъ 14-го (26-го) апрѣля 1828 года. Одно изъ главныхъ, а именно условіе о вознагражденіи за военныя издержки, было даже вовсе въ ней опущено. Препровождая къ графу Дибичу декларацію рейсъфенди, баронъ Мюфлингъ старался извинить въ ней этотъ пробѣлъ тѣмъ прелогомъ, будто «съ разныхъ сторонъ увѣряли Порту, что великодушіе императора Николая избавить ее отъ подобной тягости», хотя и оговаривался, что самъ онъ не могъ ни подтвердить этихъ увѣреній, ни отрицать ихъ, и что, по мнѣнію его, Порта, въ крайнемъ случаѣ, готова будетъ принести и нѣкоторыя жертвы 1).

Письмо свое, съ приложеніемъ турецкихъ условій мира, прусскій генераль отправиль въ нашу главную квартиру съ однимъ изъ состоявшихъ при немъ офицеровъ, которому послы англійскій и французскій вв'єрили, для доставленія графу Дибичу, и свое коллективное письмо 2). Главнокомандующій вѣжливо отвічаль барону Мюфлингу, что почитаеть себя счастливымъ содъйствовать полному оправданію довірія, питаемаго королемъ Прусскимъ къ дружественнымъ чувствамъ его августъйшаго государя; однако не могъ не выразить удивленія по поводу расточаемыхъ Портъ увъреній, относительно мнимаго согласія русскаго двора не требовать отъ нея возм'вщенія военныхъ расходовъ. Оно, напротивъ, стало совершенно необходимо съ тёхъ поръ, какъ диванъ упорствомъ своимъ вынудиль насъ перенести войну за Балканы, и какъ ни тяжела для Турціи такая жертва, государь сумбеть облегчить ее, коль скоро Порта поведеніемъ своимъ пріобрѣтеть себѣ право на его снисхожденіе 3). Но, им'я въ виду строгій наказъ, отнюдь не допускать иностраннаго вмёшательства, Дибичь даль понять въ ответномъ письме представителямъ морскихъ державъ всю неумъстность ихъ ходатайства за Порту. Напомнивъ о причинахъ, вызвавшихъ войну, о заявленныхъ нами при самомъ ен началь условіяхъ будущаго мира, о собственномъ миролюбій своемъ, выразившемся въ посылкѣ довѣреннаго лица къ великому визирю съ мирными предложеніями, оставленными последнимъ безъ ответа, онъ обратилъ внимание пословъ на

<sup>1)</sup> Баронъ Мюфлингъ графу Дибичу, 5 (17) августа 1829.

<sup>2)</sup> Гордонъ и графъ Гильомино графу Дибичу, 5 (17) августа 1829.

<sup>3)</sup> Графъ Дибичъ барону Мюфлингу, 11 (23) августа 1829.

всѣ выгоды нашего положенія. «Предъ нами нѣтъ болѣе турецкой арміи,» поучаль онъ ихъ; «побѣдоносныя войска, которыми я имѣю честь начальствовать, владѣютъ всѣмъ пространствомъ отъ Балканъ до Адріанополя и далѣе, тогда какъ графъ Паскевичъ-Эриванскій занялъ Эрзерумъ, главный городъ верхней Азіи, разбивъ и взявъ въ плѣнъ начальствовавшаго въ ней сераскира. И послѣ столькихъ великихъ невзгодъ Порта соглашается заговорить о мирѣ; но я не могу себѣ представить, чтобъ она считала себя въ правѣ предписать его условія.» Главнокомандующій выражаль въ заключеніе готовность свою вступить въ переговоры съ турецкими уполномоченными, если тѣ явятся къ нему на аванпосты снабженными падлежащими полномочіями 1).

Между темъ, въ Константинополе получено было известие о занятіи русскими войсками Адріанополя и о появленіи нашего передового отряда на дорогѣ въ столицу. Оно возбудило въ советахъ султана совершенную панику. Турецкіе министры окончательно растерялись. Никто и не думаль о сопротивленіи. Рейсъ-эфенди, пригласивъ къ себѣ на совѣщаніе представителей европейскихъ державъ, спросилъ ихъ: какъ быть и что дёлать въ виду быстраго наступленія непріятеля? Послы англійскій и французскій признались, что при всемъ желаніи ихъ правительствъ спасти Порту, они безсильны помочь ей въ настоящую роковую для нея минуту, и что единственное средство предотвратить грозу заключается въ немедленномъ отправленіи турецкихъ уполномоченныхъ въ русскій лагерь. Они упрекнули Порту за то, что въ сообщенной графу Либичу деклараціи не упоминалось о вознагражденіи за военныя издержки, и совътовали не только признать это условіе, но и относительно всёхъ прочихъ вполнё подчиниться волё русскаго императора 2).

Порта не замедлила последовать этому совету, къ которому присоединились и всё прочіе представители. Назначенные уполномоченными: Магометь-Садыкъ-эфенди и Абдулъ-Кадефъ-бей, были въ тотъ же вечеръ отправлены въ Адріанополь, съ приказаніемъ «во всемъ предаться умёренности и спра-

<sup>1)</sup> Графъ Дибичъ Гордону и графу Гильомино, 11 (23) августа 1829.

<sup>\*)</sup> Гордонъ лорду Абердину, 12 (24) августа 1829.

ведливости его величества императора всероссійскаго» 1). Ихъ сопровождаль командированный Мюфлингомъ, прибывшій вмість съ нимъ, военный агентъ прусскаго посольства въ Петербургь, Кистеръ, для передачи фельдмаршалу общей просьбы дипломатическаго корпуса о пріостановкі наступательнаго движенія русскихъ войскъ. Во второмъ письмі къ графу Дибичу, сэръ Робертъ Гордонъ и графъ Гильомино объявляли, что, «принявъ зараніе условія, которыя будутъ предписаны ей отъ имени императора, Порта дала блистат льное и безспорное доказательство уваженія своего къ великодушію его императорскаго величества,» и что они, послы, поручились за то, что она не обманется въ своей надежді на него. Они присовокупляли, что миръ одинъ можеть положить конецъ броженію константинопольской черни и опасностямъ, которыми она угрожаєть христіанскому населенію этого города 2).

По прибытіи въ русскій лагерь турецкихъ уполномоченныхъ, тотчасъ начались переговоры между ними и графами Орловымъ и Паленомъ, снабженными полномочіями главнокомандующаго. Турки затруднялись принять заявленное последними условіе о возм'єщеній какъ военныхъ издержекъ, такъ и убытковъ, понесенныхъ русскими подданными, ссылаясь на полное истощение финансовыхъ средствъ Порты. Они сами возбудили вопросъ о заміні денежнаго вознагражденія земельнымъ, причемъ разумбли уступку Молдавіи. Вообще было замѣтно въ нихъ гораздо больше расположенія поступиться турецкими землями въ Европъ, чемъ въ Азіи, где мы требовали уступки намъ крѣпостей, окаймляющихъ восточный берегъ Чернаго моря 3). Не смотря на свои неограниченныя полномочія, они не рѣшались подписать договора, не испросивъ предварительнаго разрѣшенія Порты. Для сообщенія окончательнаго отвъта, имъ былъ назначенъ восьмидневный срокъ по 1-е (13-е) сентября.

Снова собрался у рейсъ-эфенди совѣтъ иностранныхъ дииломатовъ. Всѣ были того мнѣнія, что появленіе русскихъ подъ стѣнами Константинополя неминуемо вызоветъ возстаніе мусульманскаго населенія, низложеніе султана, избіеніе христіанъ

Порта Гордону, графу Гильомино и барону Мюфлингу, 12 (24) августа 1829.

г) Гордонъ и графъ Гильомино графу Дибичу, 12 (24) августа 1829.
 г) Графъ Дибичъ императору Николаю, 24 августа (5 сентября) 1829.

и въ результатъ, конецъ оттоманскаго владычества въ Европъ. За отъъздомъ барона Мюфлиига, положили отправить въ Адріанополь прусскаго посланника Ройе, въ надеждъ, что ему удастся убъдить русскаго главнокомандующаго остановить свои войска и смягчить условія мира.

Императоръ Николай съ напряженнымъ вниманіемъ слідиль издалека за событіями, совершавшимися между Константинополемъ и нашею главною квартирой. Отвъть Дибича посламъ онъ нашелъ превосходнымъ и даже классическимъ. «Вы какъ будто взяли его изъ моихъ устъ,» писалъ онъ фельдмаршалу, «онъ низводить ихъ на тотъ тонъ, который имъ подобаетъ, впрочемъ теперь уже довольно покорный 1),» Но государь не соглашался на выраженное главнокомандующимъ нам'вреніе удержать за нами право занятія Молдавіи и Валахіи, впредь до полной уплаты Турціей военной контрибуціи. «Это заставило бы насъ выйти изъ нашей роли,» замѣчалъ онъ, «показало бы, будто мы хотимъ измѣнить нашему слову и ищемъ предлога, чтобы не очищать Княжествъ, и навсегда за собою оставить ихъ.» Императоръ предпочиталъ удержать въ видѣ залога весь западный берегъ Чернаго моря отъ Бургаса до Кюстенджи, а также дунайскую переправу у Сатунова. Онъ готовъ былъ также согласиться на предложенную турками заміну денежнаго вознагражденія уступкой земель, но не въ Европейской Турцін, какъ того желали они, а въ Азіятской и выражаль мивніе, «что Карсь и Ахалцыхъ съ Батумомъ намъ необходимы» 2).

Желая придать бодрости фельдмаршалу, государь обращаль вниманіе его на всё выгоды занимаемой имъ позиціи, съ точки зрёнія, какъ военной, такъ и политической. «Положеніе ваше,» писаль онъ ему, «достойно главнокомандующаго русскою арміей, стоящею у воротъ Константинополя. Въ военномъ отношеніи оно баснословно, и воображеніемъ едва можно себе его представить: правый флангъ, опирающійся на флоть, отправленный изъ Кронштадта, лёвый — на севастопольскій флотъ. Прусскій посланникъ, являющійся въ нашу главную квартиру и приносящій мольбы султана и свидётельство о гибели его, скрёпленное подписью пословъ французскаго и ан-

<sup>1)</sup> Императоръ Николай графу Дибичу, 1 (13) сентября 1829.

<sup>2)</sup> Императоръ Николай графу Дибичу, 10 (22) сентября 1829.

глійскаго. Послѣ этого остается только воскликнуть: ве Богъ русскій и спасибо Забалканскому!» Положеніемъ з императоръ предписываль Дибичу воспользоваться, чтобы премѣнно добиться уступки Карса и Батума, которую, бавлялъ онъ, даже англичане находятъ «простою и ственною» 1).

Но дальность разстоянія и медленность сообщеній причинами того, что высочайшее повельние не было исполь Когда государь отдавалъ его, миръ уже былъ заключ Подписаніе договора ускорило появленіе въ Адріанопол'в п скаго посланника, положившаго конецъ колебаніямъ ту кихъ уполномоченныхъ. Всв усилія его побудить Дибича уступкамъ были безуспѣшны. Главнокомандующій самі ръшительнымъ образомъ отвергъ заявленное Ройе притяз англійскаго и французскаго пословъ въ Константинопол'в о вить за собою исключительное право разрѣшенія гречесь вопроса, въ качествъ уполномоченныхъ русскаго императе Все, чего могъ достигнуть прусскій дипломать, было выдніе статей о военной контрибуціи въ особый акть, прилож ный къ договору. Самый договоръ былъ подписанъ въ т видь, въ какомъ онъ былъ предъявленъ туркамъ наш уполномоченными на первомъ же совъщании.

Но въ него не вошла статья объ уступкъ Карса и тума. Дибичъ оправдывался предъ государемъ, высказыва вообще противъ приписываемой имъ Паскевичу мысли « увеличеній имперій со стороны Азій». «Основываясь на г мъръ римлянъ и англичанъ,» доносилъ онъ, «я убъжденъ, завоеванія въ Азіи невольно увлекають отъ одной области другой.» Лично онъ предпочиталъ пріобрѣтеніе Дунайск Княжествъ, въ особенности Молдавіи до Серета, но въ в положительнаго смысла своихъ инструкцій, не считалъ с въ правѣ заводить о томъ рѣчь 2). Дѣло объясняется отча и тою сравнительною легкостью, съ которою турецкіе упол моченные готовы были отказаться отъ Княжествъ, считая какъ бы отръзаннымъ ломтемъ, тогда какъ азіятскія владі Порты представлялись имъ кореннымъ и неотъемлемь достояніемъ султана.

Какъ бы то ни было, мирный договоръ удостоился полн

<sup>1)</sup> Императоръ Николай графу Дибичу, 12 (24) сентября 1829.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Графъ Дибичъ императору Николаю, 24 августа (5 сентибря) 1829.

одобренія государя. «Адріанопольскій миръ,» отозвался онъ въ письмѣ къ Дибичу, «самый славный изъ когда-либо заключенныхъ, и вы сумѣли придать ему характеръ, приличный миру, заключенному послѣ такой войны. Наша умѣренность зажметъ рты всѣмъ нашимъ клеветникамъ, а насъ самихъ миритъ съ нашею совѣстью ¹)».

Главныя основанія мира были следующія:

Порта уступала намъ въ Европ' устья Дуная, съ островами образуемыми его различными рукавами; въ Азін-все восточное побережье Чернаго моря, отъ устья Кубани до пристани Св. Николая, съ крепостями Анапою, Поти, Ахалкалаки и Ахалцыхомъ. Молдавіи и Валахіи не только подтверждались прежнія права и преимущества, но выговаривались и новыя, весьма существенныя, какъ-то: пожизненное избраніе господарей, срытіе турецкихъ кріпостей, совершенное очищеніе отъ турецкихъ войскъ и вообще отъ мусульманскихъ жителей, учрежденіе м'єстных в ополченій, освобожденіе отъ обязательныхъ поставокъ Портв и отъ платежа дани въ течение двухъ льть, право безпошлинной торговли съ Турціей и многія другія. Словомъ, оба Дунайскія Княжества фактически исключались изъ числа турецкихъ областей. Сербіи обезпечивалось исполненіе условій, занесенныхъ въ аккерманскую конвенцію и объщалось возвращение шести отторгнутыхъ отъ нея округовъ, По отношению къ Гредіи. Порта признала не только основанія лондонскаго договора, но и всв состоявшіяся постановленія конференціи о границахъ, образ'в правленія и внутреннемъ устройств'в этой страны. Русскіе подданные получали право полной и совершенной свободы торговли въ пределахъ Оттоманской имнеріи, на сушт и на морт, и сверхъ того, Порта обязалась, освободивъ торговое судоходство по Черному морю ото всехъ препятствій, объявить проходъ чрезъ Босфоръ и Дарданеллы свободнымъ для судовъ подъ торговымъ флагомъ не только русскимъ, но и всёхъ прочихъ состоящихъ съ нею въ мирѣ державъ. Въ случаѣ нарушенія ею этой статьи, она предоставляла императорскому кабинету считать такой поступокъ непріязненнымъ действіемъ «и немедленно поступить въ отношеній къ имперіи Оттоманской по праву возмездій». Размерь вознагражденія, следующаго отъ Порты русскимъ под-

<sup>1)</sup> Императоръ Николай графу Дибичу, 22 сентибря (4 октября) 1829.

raid

Eos

HMI

m×

Ga!

ca:

111

ŀ.

1: e,

Į.

THE RESERVE THE PROPERTY AND ASSESSMENT THE PROPERTY OF THE PR AND STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH в прина в прин прина BREWERS STREET, BY BUTTERS BY BORNETTERS BY во вазмения стити выператора втероссійво верости в живалушно котораго взываеть Блиста-Папа Выстание русских войскъ изъ занятыхъ вонскъ на занятых оть поставлено въ зависимость оть при зависимость оть вознагражденія, прячитающагося русскимь в сътти крипостей въ Княжествахъ и по привъ принамение относящихся до Сербін условій, войска окрестности Адріанополя; вследъ за уплатой, теть же вознагражденія, еще 400,000 червонцевъ, за Балканы и дальнейшихъ 500,000— за Дунай. (инстрія и вся Молдавія и Валахія оставались зарусскими войсками, въ вид' залога, впредь до оконрасплаты. Передача турецкимъ войскамъ занятыхъ иствостей въ Малой Азін, имъла быть произведена ст графомъ Паскевичемъ-Эриван-

пиператоръ Пиколай былъ правъ. Условія мира были поя выподны, но и умъренны. Въ этомъ вынуждены были каться даже заклятые враги наши, къ числу коихъ безпринадлежаль Генцъ. Въ довърительномъ письмъ къ онъ такъ отзывался объ адріанопольскомъ трактать: таковность попятіе отпосятельное, но въ подобномъ настослучић, опо должно одинаково распространяться на женты, какъ и на побъжденнаго. Въ сравнения съ тъмъ, жет жили требовать русскіе и требовать безнаказанно, они жиробовали мало. Я не говорю, чтобъ у нихъ достало силы мер шить турецкое царство въ Европъ, не подвергаясь евроважному противодъйствію. По они могли потребовать уступки выжествъ и Болгаріи до Балканъ, половины Арменіи. и выб-"м десяти милліоновъ-пятидесяти, причемъ ни Порта не **мала** бы власти, ни кто-либо изъ добрыхъ друзей ея—сері-

Адріанопольскій договоръ 2 (14) сентября 1829 и два дополнительные MA MCMY AKTA.

ознаго желанія этому воспрепятствовать. Конечно, императоръ неоднократно увъряль, что онъ не хочеть завоеваній въ этой войнь. Но отъ подобныхъ увъреній легко отречься помощью сотни дипломатическихъ тонкостей, и если бы даже голосъ прскольких в честных в людей обозваль его вроломнымъ, за то несравненно сильнъйшая часть глубоко испуганнаго общественнаго мибнія со всёхъ сторонъ громко прив'єтствовала бы его. Что побудило императора не переступать границъ, предписанныхъ имъ его генераламъ и дипломатамъ? Любовь ли къ справедливости, великодушіе, мудрость, принятіе въ соображеженіе м'єстныхъ отношеній, или какія-либо иныя причины? Таковы вопросы, въ разсмотрѣніе которыхъ я не войду, хотя для разр'вшенія ихъ у меня ніть недостатка въ средствахъ. Остается несомнъннымъ, что онъ могъ бы пойти далее, чемъ пошелъ въ действительности, и поклонники его политики имфють въ этомъ случаф полное право восхвалять его умфренность» 1).

Но поклонники молчали, а въ поносителяхъ не было недостатка. То были прежде всего западно-европейскіе публицисты изъ либеральнаго лагеря. Всякое торжество Россіи вызывало съ ихъ стороны громкія сѣтованія. Про нихъ писалъ Нессельроде графу Дибичу-Забалканскому: «Иностранныя газеты начинаютъ болгать вздоръ по поводу нашего мирнаго договора. Пусть себѣ: на всѣхъ не угодишь!» <sup>2</sup>) Но едва ли еще не болѣе были озлоблены на насъ два европейскіе кабинета. Какіе же?

Не Пруссія. Король Фридрихъ-Вильгельмъ III принималъ слишкомъ близкое участіе въ дѣлѣ примиренія насъ съ Турціей, чтобы не быть довольнымъ его успѣшнымъ исходомъ. Франція сама замышляла уже алжирскій походъ и заискивала нашего расположенія. Поэтому и берлинскій, и парижскій дворы не думали вступаться за Порту, и болѣе или менѣе искренно поздравляли императорскій кабинетъ съ благополучнымъ окончаніемъ смутъ, столько лѣтъ нарушавшихъ покой не только Востока, но и всей Европы.

Оставались Англія и Австрія.

<sup>&#</sup>x27;) Это письмо Генца къ неизвъстному лицу, въроятно Прокешу, напечатано послъднимъ въ т. П его Geschichte des Abfalls Griechenlands, стр. 382 и слъд.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Графъ Нессельроде графу Дибичу, 13 (25) октября 1829.

Первая изъ этихъ державъ не скрывала своего неудовольствія, хотя и не ділала ничего, что могло бы измінить принятый событіями столь ненавистный ей обороть. Русское вліяніе въ Константинопол'є грозило окончательно выглеснить оттуда англійское, а потому неудивительно, что лордъ Абердинъ. со свойственною британской дипломатіи різкостью и беззастѣнчивостью, перечисляль въ депешѣ, предназначенной для сообщенія нашему двору, тѣ изъ последствій адріанопольскаго договора, которыя наиболее встревожили и правительство, и общественное мижніе въ Англіи: преобладающее положеніе, занитое Россіей на Востокъ; пріобрътенія въ Азін, устанавливающія русское владычество на восточномъ берегу Чернаго моря и преграждающія доступъ къ турецкимъ и персидскимъ областямъ; возрастающая независимость придунайскихъ земель, несовмъстимая съ существованіемъ Турціи; статьи о свободъ судоходства и торговли, ограничивающія державныя права султана; льготы, выговоренныя въ пользу русскихъ полданныхъ; денежное вознаграждение превышающее финансовыя силы истощенной Порты. Великобританскій министръ не требовалъ впрочемъ измѣненій и еще менѣе отмѣны этихъ условій, а выражаль лишь мивніе, что ими нарушено равновісіе, видоизменено взаимное положение великихъ державъ на Востокв; что они угрожають независимости Порты и не согласуются съ высказаннымъ императоромъ Николаемъ желаніемъ поддержать существование Оттоманской имперіи 1).

Графу Нессельроде нетрудно было опровергнуть всѣ эти обвиненія. Если состояніе Турціи, возражаль онъ, внушаєть опасеніе, то вина въ томъ падаєть не на Россію. Если подданные султана враждебно настроены противъ него, то причина тому ненавистныя народу преобразованія и бѣдствія войны, имъ же самимъ вызванной. Если вознагражденіе за военныя издержки тяжелымъ бременемъ ложится на финансы Порты, то отъ нея зависѣло, послѣ битвы при Кулевчѣ, заключить миръ на болѣе мягкихъ условіяхъ. Требованіе вознагражденія, какъ поземельнаго, такъ и денежнаго, вовсе не было бы предъявлено Россіей, если бы великія державы вовремя вступили на указанный нами путь, для умиротворенія

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Денеша эта, писанная лордомъ Абердиномъ въ Гейтсбери възнваръ 1830 года, напечатана впервые въ Annuaire des Deux Mondes 1854 года, стр. 345 и слъд-

Востока, а не предоставили разрѣшеніе этой задачи намъ однимъ. Приращеніемъ своихъ виадіній въ Азіи, Россія впрочемъ не нарушила основныхъ началъ европейскаго права, ибо гарантія территоріальнаго status quo Европы никогда не распространялась на Азію, что доказывается завоеваніями англичанъ въ Остъ-Индін, противъ которыхъ мы никогда не протестовали. Въ виду произвольныхъ стесненій, налагаемыхъ Портой на торговое судоходство въ Константинопольскомъ проливѣ, Россіи оставалось либо связать ее занесенными въ адріанопольскій договорь обязательствами, либо занять укрѣнленный пунктъ на Босфорф и господствовать надъ нимъ, какъ госполствуеть Англія налъ проливомъ Гибралгарскимъ. Что же касается обвиненія въ неисполненіи государемъ об'єщанія содвиствовать поддержанію Оттоманской имперіи, то для полнаго опроверженія его достаточно указать на великодушіе, явленное победителемъ. Одного лишняго перехода русской армін было бы довольно, чтобы вызвать паденіе турецкаго царства. Между темъ, оно продолжаетъ существовать. Потерявъ три четверти своихъ европейскихъ владеній, оно получило ихъ обратно. Сама Порта готова была уступить намъ Молдавію, и мы отказались отъ нея. На основаніи трактата, мы им'тли право въ продолжение десяти летъ занимать Дунайскія Княжества и добровольно отреклись отъ этого права 1).

Австрія была не мен'є Англіи встревожена глубокимъ упадкомъ Оттоманской имперіи и полнымъ торжествомъ Россіи надъ Портою. Дипломаты ея предв'єщали близкій конецъ турецкаго владычества въ Европі, военные указывали на пагубныя посл'єдствія такого событія для положенія самой Австріи, какъ великой европейской державы. Въ теченіе цілаго стольтія монархія Габсбурговъ то соединялась съ Россіей, то соперничала съ нею въ ділі покровительства христіанскому населенію Балканскаго полуострова. Этимъ путемъ она долго надіялась распространить преділы своего могущества и вліянія въ сосієднихъ странахъ, лелія въ будущемъ мечту о присоединеніи ихъ къ своимъ владініямъ. Съ мечтой этою нриходилось разстаться. Такъ по крайней міріє разсуждаль выстій военный авторитетъ тогдашней Австріи, графъ Радецкій. Бывшій начальникъ штаба армін въ эпоху войны за освобо-

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде внязю Ливену 21 января (2 февраля) 1830.

жденіе и будущій поб'єдитель при Новарі, въ составленной имъ запискѣ по этому вопросу, находиль, что адріанопольскій миръ низводитъ Австрію на степень государства втораго разряда, тогда какъ Россія высоко подняла значеніе свое въ глазахъ восточныхъ христіанъ. Греки ей одной обязаны своимъ освобожденіемъ; благодаря ей же Молдавія, Валахія и Сербія получили независимое существование. Политика Россіи уподоблялась системѣ Наполеона, стремившагося окружить Францію рядомъ подчиненныхъ ей государствъ. «Молдавія и Валахія, Сербія и Греція,» спрашиваль Радецкій, «эти четыре небольшія государства, зависящія отъ Россіи, разв'є не представляють основы подчиненнаго ей союза государствъ?» На вопросъ: можно ли задержать дальнѣйшіе успѣхи Россіи, онъ отвѣчаль отрицательно. Сама Европа виновата въ нихъ, и Россія можетъ пострадать лишь вследствіе собственныхъ ошибокъ. Австрія такъ же точно нуждается въ безпрепятственномъ судоходствъ по Лунаю, какъ Россія въ свободномъ проходъ чрезъ проливы. Въ этомъ одинаково заинтересованы всъ австрійскія земли отъ Трансильваніи и Венгріи до Нижней и Верхней Австріи. В'єнскому двору сл'єдовало бы, сто л'єть тому назадъ, овладъть обоими берегами Дуная и при устъъ этой реки соорудить первоклассную крепость, для защиты входа и выхода. Это представляло для него болбе важности. чёмъ погоня за римско-императорскою короной, или за испанскимъ наследствомъ. Между темъ, для утвержденія вліянія своего въ придунайскихъ странахъ, Австрія прибѣгала лишь къ палліативамъ, то-есть къ договорамъ съ Портой. Но сила этихъ договоровъ подорвана адріанопольскимъ миромъ. Устья Дуная стали собственностью Россіи, отъ которой всегда зависить запереть выходъ изъ него въ море, въ чемъ нельзя ей воспрепятствовать иначе, какъ объявленіемъ войны. Благо Австрін и развитіе ея могущества, отнынѣ въ рукахъ Россіи 1).

Все это, не менѣе Радецкаго, сознаваль и князь Меттернихъ, хотя и не высказываль такъ громко и опредѣлительно. Австрійская монархія находилась въ состояніи полнаго безсилія политическаго, военнаго и финансоваго, при которыхъ ей нельзя было помышлять, безъ союзниковъ, безъ войска и безъ

<sup>1)</sup> Записка Радецкаго, хранящаяся въ архивъ военнаго министерства въ Вънъ и напечатанная въ извлечени Адольфомъ Беромъ въ изслъдовани его: Die Orientalische Politik Oesterreichs., стр. 384 и слъд.

денегъ, о вооруженномъ сопротивленіи Россіи. Скрѣпя сердце принесъ императоръ Францъ поздравленія свои русскому государю, по случаю заключенія мира, предоставивъ своему первому министру сдѣлать послѣднюю, робкую попытку парализовать его результаты. Князь Меттернихъ снова обратился къ излюбленному имъ замыслу: поставить подъ охрану и ручательство всѣхъ великихъ державъ независимость и цѣлость Оттоманской имперіи. По соглашенію съ герцогомъ Веллингтономъ, онъ убѣдилъ берлинскій кабинетъ завести о томъ рѣчь въ Петербургѣ.

Отвѣтъ русскаго двора былъ ясенъ и коротокъ. Вице-канцлеръ объявилъ, что опасности, грозящія существованію Турціи, двоякаго рода: внѣшнія и внутреннія. Европейская гарантія не въ состояніи предотвратить послѣднихъ. Внѣшняя же опасность можетъ угрожать Портѣ лишь со стороны Россіи. Такимъ образомъ, предложеніе державъ равносильно приглашенію насъ принять мѣры противъ насъ самихъ. Императоръ Николай никогда не согласится косвенно признать основательности питаемаго къ нему Европой недовѣрія. Требуемое отъ Россіи ручательство заключается въ договорахъ ея съ Портой 1).

Взглядъ самого императорскаго кабинета на вытекавшія изъ этихъ договоровъ отношенія Россіи къ Турціи съ полною откровенностью выраженъ въ современномъ письмѣ графа Нессельроде къ цесаревичу Константину Павловичу. Вицеканцлеръ исходилъ въ немъ изъ того положенія, что Оттоманская имперія обязана намъ сохраненіемъ своего существованія. «Отъ нашихъ армій зависьло,» пролоджаль онъ, «идти на Константинополь и низвергнуть турецкое царство. Ни одна изъ европейскихъ державъ не воспротивилась бы тому, никакая близкая опасность не угрожала бы намъ, если бы мы нанесли последній ударъ Оттоманской монархіи въ Европъ. Но, по мижнію государя, монархія эта, вынужденная отнын'в существовать лишь подъ покровительствомъ Россіи и повиноваться ея воль, болье отвычаеть нашимъ политическимъ и торговымъ интересамъ, чемъ всякая новая комбинація, которан вынудила бы насъ, либо путемъ завоеваній слишкомъ распространить наши владенія, либо зам'єнить Оттоманскую им-

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде Алопеусу, 23 января (4 февраля) 1830.

перію государствами, которыя не замедлили бы соперничать съ нами въ могуществъ, цивилизаціи, промышленности и богатствъ. На этомъ основномъ правиль его императорскаго величества покоятся нынъ наши сношенія съ диваномъ. Коль скоро мы не хотимъ разрушенія турецкаго правительства, мы должны изыскивать средства поддержать его въ настоящемъ положеніи» <sup>1</sup>).

Итакъ, адріанопольскій миръ открываль новую эру въ отношеніяхъ нашихъ къ Турдін. Рѣшенія тайнаго комитета по восточнымъ дъламъ не имъли прямаго вліянія на сущность мирныхъ условій, но они опредѣлили тоть путь, по которому обязана была следовать виредь наша политика, наметили те ибли, къ достижению коихъ она должна была стремиться. Съ того дня, какъ турецкіе уполномоченные, въ ставк' фельдмаршала графа Румянцова, подписали на барабанъ Кайнарджійскій трактатъ, главною нашею политическою цёлью въ Турціи было улучшеніе участи христіанскаго ея населенія, посредствомъ постепеннаго освобожденія его отъ тяжкаго ига мусульманъ. Мы и теперь не отказывались отъ этой цели, но подчиняли ее иной, а именно, поддержанію существованія Оттоманской имперіи. Едва ли наша тогдашняя дипломатія отдавала себь отчеть въ степени возможности согласовать одну цёль съ другою иначе, какъ на бумаге. Но, разсуждала она, Турція слаба и легче подчинится нашему вліянію, чёмъ молодые государственные организмы, которые образовались бы изъ ея обломковъ. Въ этомъ отношеніи она была права лишь отчасти, ибо конечно нужно более труда, знаній и уменья для водворенія нравственнаго вліянія въ нарождающихся христіанскихъ государствахъ, чёмъ вліянія чисто матеріальнаго въ разлагающейся Турціи. Однако, и въ последнемъ случав успехъ быль возможень лишь при настойчивомъ проведении нашихъ политическихъ началь, при непрерывной борьбѣ со вліяніемъ иностранныхъ правительствъ, не менфе насъ заинтересованныхъ въ утвержденіи своего преобладанія на Босфорф.

Такъ и понималь нашу задачу императоръ Николай. Къ сожальнію, ему недоставало того могучаго орудія помощью котораго великая Екатерина такъ высоко подняла въ свое

Графъ Нессельроде цесаревичу Константину Павловичу, 12 (24) февраля 1830.

время значеніе русскаго имени въ Турціи, въ Польш'є, во всей Европъ: дипломатовъ, русскихъ умомъ и душой. Представителями Россіи въ Левантъ являлись, на высшихъ ступеняхъ, лица, хотя и русскія по имени, но подъ вліяніемъ преобладавшихъ въ нашей дипломатіи теченій утратившія всякую связь съ русскою народностью, ея языкомъ, нравами, вфрованіями, съ историческими судьбами ея въ прошедшемъ и политическими идеалами въ будущемъ. Низшія же должности были почти всѣ, безъ исключенія, заняты инородцами, греками или левантинцами, уроженцами константинопольскихъ предм'єстій Галаты и Перы. Они образовали съ теченіемъ времени цалыя династіи. члены которыхъ передавали другъ другу вліятельныя и прибыльныя должности консуловъ и драгомановъ, какъ бы поправу наслёдства, а между тёмъ, ничто не связывало ихъ съ Россіей, кром' матеріальныхъ выгодъ, ими изъ нея извлекаемыхъ 1).

И, не смотря на эти крайне неблагопріятныя условія, воля государя была такъ тверда и непреклонна, такъ сильно впечатлініе, произведенное русскими поб'єдами на воспріимчивое воображеніе турокъ, что въ продолженіе цілыхъ десяти літь, со дня подписанія адріанопольскаго мира, политическая программа императора Николая, во всей полноті своей, была осуществлена на Босфорі. Преобладающее вліяніе Россіи въ Турціи стало явленіемъ неоспоримымъ, въ молчаніи признаннымъ Европой, и даже запечатліннымъ новымъ торжественнымъ договоромъ 2).

<sup>&</sup>quot;) Корыстолюбіе и продажность находившихся въ русской службѣ левантинцевъ были хорошо извѣстны императору Александру I, который, назначая адмирала Чичагова главнокомандующимъ дунайской арміей въ 1812 году, предостерегалъ его отъ состоявшихъ при главной квартирѣ двухъ драгомановъ нашего константинопольскаго посольства. «Они проданы туркамъ», писалъ о нихъ государь. (Императоръ Александръ I Чичагову, 2 (14) мая 1812). Насколько подобнаго рода люди были плохими проводниками русскаго вліянія на Востокѣ, видно изъ отзыва П. Д. Киселева, въ письмѣ къ А. А. Закревскому, жаловавшагося, «что мы имѣди тадантъ населить весь край (Дунайскія Княжества) греками изъ Перы и ими раздражить всѣхъ противъ нашего правительства. Теперь одного плута отозвали и замѣнили другимъ; консула Лели взяли, а Пизани дали, то есть промѣняли кукушку на ястреба". (Киселевъ Закревскому, 12 (24) февраля I829). По возобновленіи нашихъ дипломатическихъ сношеній съ Турціей въ 1829 году, левантинцы наши возвратились на насеженныя ими мѣста.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Договоръ, заключенный между Россією и Турцією въ Ункіяръ Искедесси, 26 іюня (8 іюля) 1833.

Но действительно ли выгоды отъ сохраненія Оттоманской имперіи въ Европе превышали для насъ его невыгоды, какъ единогласно утверждали наши государственные люди того времени? Исторія последующихъ событій служить прямымъ и неопровержимымъ ответомъ на этотъ вопросъ.

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

## Утрата русскаго вліянія въ Греціи.

Внимательно всматриваясь въ сущность постановленій адріанопольскаго мирнаго договора, нельзя не признать нѣкотораго противорѣчія между основною мыслью, его внушившею, и вызванными имъ политическими результатами. Останавливая побѣдоносныя войска свои предъ воротами Царьграда, русскій дворъ имѣлъ въ виду не наносить смертельнаго удара Оттоманской имперіи, потому что признаваль существованіе ея полезнымъ для Россіи. Но въ то же самое время, полагая начало полусамостоятельнымъ государственнымъ организмамъ въ фактически отдѣленныхъ отъ Турціи областяхъ, мы ускоряли процессъ внутренняго разложенія этой державы и такимъ образомъ приближали окончательное паденіе мусульманскаго господства надѣ христіанскими народностями Балканскаго полуострова.

Начиная со второй половины XVIII стольтія, въ совътахъ европейскихъ государствъ не разъ возбуждался вопросъ о будущей участи земель, входившихъ въ составъ имперіи султановъ. Всего болье опасались на Западъ, какъ бы турецкое наслъдство въ полномъ своемъ составъ не досталось на долю Россіи. Дъйствительно, въ теченіе какихъ-нибудь сорока льтъ, она посльдовательно присоединила къ своимъ владъніямъ область между Днепромъ и Бугомъ, весь Крымскій полуостровъ, участокъ между Бугомъ и Дньстромъ, наконецъ Бессарабію съ границей по Пруту и Дунаю, не считая обширныхъ пріобрътеній на Кавказъ и за Кавказомъ. Опасность поглощенія Европейской Турціи Россіей казалось до того неотвратимою, что такіе честолюбцы, какъ Іосифъ II и даже Наполеонъ, не

пытались препятствовать намъ и только помышляли объ обезпеченіи за собою, путемъ соглашенія съ нами, изв'єстной, разум'єтся, возможно большей доли изъ турецкаго разд'єла.

Итакъ, дележъ Оттоманской имперіи между соседними государствами-далье этого не шли соображенія западно-европейскихъ политиковъ конца прошлаго и начала нын вшняго стольтій. Иначе смотръла на тоть же вопрось императрица Екатерина П. Она находила естественнымъ и законнымъ образованіе на развалинахъ Турцін самостоятельныхъ христіанскихъ государствъ, тесно связанныхъ съ Россіей единствомъ вёры и общностью политическихъ интересовъ. Составленное изъ Молдавіи, Валахіи и Бессарабіи, Дакійское королевство предназначалось ею для князя Потемкина, а возстановленный въ Парыградъ престолъ византійскихъ императоровъ былъ объщанъ второму внуку ея, цесаревичу Константину Павловичу. Само собою разумъется, что оба эти государства должны были, по мысли великой императрицы, обязательно входить въ составъ общей политической системы русскаго двора, пользоваться защитой Россіи, но и подчиняться ея вліянію.

Отсюда занесенная въ договоры наши съ Турціей постоянная заботливость русскихъ государей о судьбѣ единовѣрцевънашихъ на Востокѣ, выговоренныя въ пользу всѣхъ ихъ, безъ различія языка или племени, обширныя права и преимущества, политическое обособленіе ближайшихъ къ намъобластей, Молдавіи и Валахіи, а впослѣдствіи и Сербіи. По адріанопольскому трактату эти три княжества были на самомъдѣлѣ окончательно выдѣлены изъ состава Оттоманской имперіи, сохранившей надъ ними чисто номинальное господство, а Греція не замедлила даже достигнуть признанія полной своей независимости.

Императоръ Николай никогда не былъ противникомъ провозглашенія Греціи независимымъ государствомъ. Если, по петербургскому протоколу 1826 года и по лондонскому договору 1827, предположено было оставить эту страну подъверховнымъ владычествомъ султана, обезпечивъ за нею полную свободу внутренняго самоуправленія, то лишь потому, что на такую комбинацію легче было согласить соучастниковъ нашихъ въ тройственномъ союзѣ, дворы англійскій и французскій, и даже, повидимому, получить согласіе самой Порты. Когда, весной 1828 года, незадолго до начала войны нашей

съ Турціей, князь Меттернихъ выступиль съ предложеніемъ признать грековъ независимыми, въ вид' понудительной м ры противъ турокъ, то государь самъ отвъчаль австрійскому послу, что ничего не имбеть противъ такого решенія, коль скоро оно будеть признано кабинетами лондонскимъ и парижскимъ 1). Въ самый разгаръ русско-турецкой войны, графъ Нессельроде писаль послу нашему въ Лондонъ: «Мы уже имѣли случай объявить, вследствіе меморандума венскаго двора, что если союзники наши сочтутъ независимость Греціи болве способною упрочить миръ Востока, то мы не воспротивимся этой комбинаціи. Повидимому, она заслужила нын'ь просвъщенное одобрение герцога Веллингтона, такъ какъ онъ первый воспроизвель ее. Вы прекрасно поступили, допустивъ ее въ будущемъ. Мы признаемъ простоту и выгоду ея, и вы приглашаетесь быть наготов'в принять эту мысль въ соображеніе, и при обсужденіи ея снова въ конференціи, дать ей надлежащее развитіе» 2).

Сентъ-джемскій кабинеть трижды возбуждаль вопросъ о независимости Греціи и трижды же отступался отъ него, какъ только русскій дворъ изъявляль свое согласіе. Лишь по заключеніи адріанопольскаго мира, герцогъ Веллингтонъ изм'єнилъ взглядъ свой на этотъ предметъ и вналъ въ противоположную крайность: Турція представлялась ему пораженною на смерть, а Греція-призванною зам'єнить ее, въ качеств'є оплота противъ распространенія власти Россіи на Востокѣ 3). Независимость Греціи, по мнінію герцога, была необходима въ интересахъ самого султана 4). Съ последнимъ доводомъ соглашался и Меттернихъ, хотя и оговариввлся, что «турки еще не умерли, а только сами сочли себя побитыми, греки же не живутъ и долго еще будутъ влачить заимствованное существованіе». «Впрочемъ,» разсуждаль австрійскій канцлеръ, «главное, чтобъ отнынъ существенныя перемъны въ судьбахъ Востока не почитались болье исключительною принадлежностью Россіи, но чтобы тв изъ нихъ, которыя окажутся необходимыми, производились съ общаго согласія державъ Прошлое, за последнія пятнадцать леть, указываеть на достойныя сожа-

<sup>1)</sup> Графъ Зичи князю Меттерниху, 12 (24) апраля 1828.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Графъ Нессельроде князю Лявену, 16 (28) авгуэта 1828.
 <sup>3</sup>) Князь Эстергази князю Меттерниху, 30 сентября (12 октября) 1829.

<sup>4)</sup> Лордъ Абердинъ лорду Коулею, 1 (13) ноября 1829.

лѣнія уступки, сдѣланныя Россіи. Учрежденіе новаго греческаго государства должно быть также гарантировано, въ интересахъ мира на Востокѣ и существованія Турціи. Мы предпочитаемъ независимость государства ограниченному подчиненію его другому политическому тѣлу. Верховное владычество надъ Греціей стало бы для сулгана лишь вѣчнымъ источникомъ придирокъ. Не столь важно опредѣленіе пространства и государственнаго устройства Греціи, сколько обезпеченіе спокойствія Турціи. На первомъ планѣ должны стоять сохраненіе Турціи и окончательная организація греческаго государства.» Препятствіе независимости Греціи Меттернихъ усматривалъ лишь въ непреоборимомъ упорствѣ султана 1).

Препятствіе это было устранено, благодаря великодушію императора Николая. Онъ не могъ не знать того значенія, которое придавали провозглашенію Греціи независимымъ государствомъ дворы лондонскій и вѣнскій, значенія, прямо враждебнаго Россіи и распространенію ея традиціоннаго вліянія на Востокъ. Не смотря на то, онъ не только не противился независимости грековъ, но убъдилъ согласиться на нее короля французскаго, и даже взяль на себя побудить и султана, чтобы тотъ добровольно отказался отъ верховныхъ правъ надъ Греніей, признанныхъ за нимъ 10-ю статьей адріанопольскаго трактата. Съ этою целью, отправленному въ Константинополь, для возстановленія нашихъ дипломатическихъ сношеній съ Турціей, генераль-адъютанту графу Орлову предписано было предложить Портв скидку одного милліона червонцевъ со слвдовавшаго намъ съ нея вознагражденія за военныя издержки. въ томъ случав, если она согласится изменить статью адріанонольскаго договора, относящуюся до Греціи, и признать полную независимость последней. Султанъ съ благодарностію приняль благод вние русскаго императора и посившиль послыдовать его совёту. Донося объ этомъ своему государю, прусскій посланникъ въ Константинополь восклицаль: «Я давно мечталь о политик' благородной, великой, великодушной со стороны сильнаго, по отношению къ слабому, и вотъ уже восемь мъсяцовъ, какъ испытываю неизъяснимое удовольствіе, видя осуществленіе этой мечты моей жизни въ политикѣ того.

<sup>1)</sup> Князь Меттернихъ князю Эстергази, 12 (24) ноября 1829.

кто болье чымь зять вашему величеству, будучи вашимъ другомъ» 1).

Императоръ Николай не боялся независимости Греціи. Онъ видѣль въ ней увѣнчаніе зданія, воздвигнутаго собственными его руками, успѣшный исходъ перваго опыта полнаго освобожденіч единовѣрной намъ націи отъ вѣковаго ига мусульманъ. Обязанные намъ своею свободой, греки, казалось ему, не могли передаться на сторону нашихъ противниковъ.

«Греція», заявлять князю Меттерниху графъ Нессельроде, при свиданіи літомъ 1830 года, въ Карлсбадів, «станетъ разъ навсегда дополненіемъ того вліянія, коимъ русскій дворъ долженъ пользоваться во всіхъ частяхъ Востока и котораго не въ силахъ лишить его ни одна держава въ мірів.» Въ этихъ словахъ вице-канцлера несомнівню сказывался отголосокъ мнівній самого государя 2).

Такъ понималь императоръ Николай задачу русской дипломатіи по отношенію къ Греціи. Исполненіе ея повидимому не представляло затрудненій. Русское вліяніе среди греческаго населенія Востока покоилось на твердомъ и широкомъ историческомъ основаніи. Чтобъ уб'єдиться въ томъ, необходимо оглянуться по меньшей м'єрь на четьгре в'єка назадъ.

Съ паденіемъ Византійской имперіи не прекратились исконныя сношенія русской церкви съ единов'єрными церквами восточными. Несколько изменился лишь характеръ ихъ взаимныхъ отношеній. Не митрополиты московскіе вздили теперь ставиться въ Царьградъ, а верховные пастыри православнаго Востока начали прівзжать въ Москву за щедрою милостыней, въ которой никогда не отказывали имъ благочестіе и политика русскихъ государей. Съ учрежденіемъ въ Москвѣ всероссійскаго натріаршаго престола, глава русской церкви заняль въ ряду греческихъ іерарховъ третье місто, ниже патріарховъ константинопольскаго и александрійскаго, но выше антіохійскаго и іерусалимскаго. Духовное общеніе наше съ Востокомъ тщательно поддерживалось съ объихъ сторонъ въ теченіе XVI и XVII стольтій, проявлялось, между прочимъ, въ живомъ участін, принимаемомъ восточными святителями въ важивишихъ событіяхъ нашей церковной исторіи. Не слвдуеть при этомъ упускать изъ виду, что со времени утраты

<sup>&#</sup>x27;) Ройе королю Фридриху-Вильгельму III, 14 (26) априля 1830.

<sup>2)</sup> Князь Меттернихъ князю Эстергази, 2 (14) августа 1830.

народной независимости греками, православная церковь являлась единственною выразительницей ихъ бытія, не только духовнаго, но и гражданскаго, и политическаго.

При такихъ обстоятельствахъ, на единоверной Россіи весьма естественно сосредоточились всё надежды восточныхъ христіанъ на освобожденіе отъ тяжкаго мусульманскаго ига. Надежды эти внушали и поддерживали духовные ихъ пастыри, свидётели - очевидцы быстро возраставшаго могущества московскихъ государей. Народъ съ глубокою верой передаваль, отъ одного поколенія къ другому, современное паденію Царьграда пророчество Агафангела: «Белокудрые мужи, именуемые Россъ, придуть отъ севера, низвергнуть владычество бусурманъ и снова водрузять крестъ надъ полумёсяцемъ».

Исполненіе этого пророчества показалось близкимъ, когда по всему Востоку пронеслась вѣсть о подвигахъ величайшаго изъ русскихъ государей. Побѣды Петра надъ шведами наши живой отголосокъ въ сердцахъ несчастныхъ христіанскихъ подданныхъ султана. Турецкій походъ 1711 года привѣтствовали они какъ первый шагъ къ своему освобожденію. Даже прутская неудача не успѣла поколебать въ нихъ чувства удивленія и благоговѣнія къ великому императору, въ богатырской личности коего они видѣли воплощеніе русской мощи и всемірно-историческаго призванія Россіи.

Вынужденная самою Портой вступить въ борьбу съ нею, Екатерина II сразу оценила всю пользу, которую мы могли извлечь изъ такого расположенія подвластныхъ сулгану христіанскихъ племенъ, возбудивъ возстаніе ихъ въ тылу нападавшаго на насъ непріятеля. Возлагая на графа А. Г. Орлова руководство этимъ дёломъ, императрица не скрывала отъ себя трудностей предпріятія, но считала его «въ естестве, великою затей». 1) Эмиссары были посланы во всё концы Балканскаго полуострова: сербы Эздимировичъ и Беличъ «въ Черную гору й къ окрестнымъ съ оною народамъ»; болгаринъ Каразинъ «въ Валахію, Молдавію и другія внутреннія турецкія провинціи»; наконецъ, венеціанскій грекъ, Петушинъ, въ Албанію и Майну. Они везли съ собою воззванія, приглашавшія восточныхъ христіанъ возстать противъ «врага имени Христова». «Да будетъ первымъ и верховнымъ вашимъ по-

¹) Императрица Екатерина II графу Алексъю Орлову, 6 (17) мая 1769.

печеніемъ,» писала государыня Орлову, «приводить всѣ тамошніе народы или большую ихъ часть въ тёсное между собою единомысліе и согласіе видовъ, а приведя ихъ къ онымъ, яснымъ убъжденіемъ собственной ихъ временной пользы и надеждой общаго всёхъ освобожденія отъ несноснаго ига невърныхъ, особливо же равною всъхъ православныхъ христіанъ обязанностью защищать святую церковь и самое благочестіе, распорядить всі ваши міры и приготовленія въ непроницаемой тайнь, такимъ образомъ, чтобы принятіе оружія сколько возможно вездѣ въ одно время или вскорѣ одного народа за другимъ, а съ онымъ и на непріятеля съ разныхъ сторонъ большими и соединенными силами, а не малыми и разсыпанными каждаго народа кучами, вдругъ нечаянное нападеніе посл'єдовать могло, съ положеннымъ напередъ нам'ьреніемъ, какъ и куда продолжать дальнѣйшія дѣйствія и гдѣ основать надежный себв пласъ д'армъ, безъ чего, кажется, никакъ обойтиться не можно, какъ для запасенія воюющимъ нужнаго пропитанія, такъ и для надежнаго иногда убѣжища отъ нашествія превосходныхъ силь» 1).

Императрицу озабочиваль не только успъхъ возстанія «благочестивыхъ и единовърныхъ намъ народовъ,» но и будущая ихъ участь, въ особенности же, въ случат достиженія ими независимости, признаніе ея европейскими державами. Орлову витнялось въ обязанность, «соединя въ свое предводительство разные греческіе народы, какъ можно скорже составить изъ нихъ нѣчто видимое и между собою къ общему подвигу соединенное, которое бы свъту представилось новымъ и целымъ корпусомъ, и чтобъ опять сей новый корпусъ, составляясь публичнымъ актомъ (который какъ можно больше во всъ стороны разсень быть имееть) и объявя въ ономъ политическое свое бытіе, отозвался по всей христіанской республик'в въ следующей напримеръ силе, » Следовало начертанное государыней воззвание восточныхъ христіанъ къ Европъ, въ которомъ изъяснялось: «Что многочисленные греческіе народы, бывъ попущеніемъ Божіимъ подвергнуты тяжкому игу злочестія агарянскаго и не возмогши болье сносить мучительства, утъсненія, грабежа и насильствъ тирана своего, которые изо

Императрица Екатерина II графу Алексѣю Орлову, 29 января (9 февраля) 1769.

дня въ день несносийе становились и грозили уже имъ явнымъ и конечнымъ истребленіемъ, не только ихъ самихъ, но и самого христіанства, по последней мёре, въ ихъ земляхъ, нашли себя наконецъ принужденными возстать противу его варварства и низринуть оковы порабощенія; что начатая турками толь беззаконная и вфроломная война противу имперіи россійской была, съ одной стороны, темъ пунктомъ, въ которомъ горестное ихъ состояніе, по неистовой ненависти сихъ варваровъ къ единозаконію ихъ съ россіянами, становилось отъ часу бъдствените, но, съ другой, и подало имъ давно желаемый случай къ освобожденію своему; что теперь, призвавъ въ помощь Христа Спасителя, противу котораго нечестіе Магометово толико злости и хулы произносить, и принявъ оружіе, соединились они всі между собою священнымъ союзомъ присяги, и намерены до последней капли крови стоять за вёру и вольность свою; что они такимъ образомъ совокупясь воедино и составя новый членъ въ республикъ христіанской, всёхъ государей и областей молять и просять, заклиная ихъ ранами и кровію общаго всёмъ Спасителя, дабы они ихъ въ семъ качествъ признали и снабдили, по возможности, всякою помощью и покровительствомъ; что они, со своей стороны, всегда и всячески стараться будуть заслуживать такое благод'вніе, которое впрочемъ всему христіанству равную пользу принесть можеть, делая изъ нихъ новую преграду высокомбрію, хищности и вброломству Порты Оттоманской; и что впрочемъ они, вкушая теперь плоды драгоцівной вольности и возвращая себъ свободу христіанскаго исповъданія, лучше хотять всь, съ оружіемь въ рукахъ, пасть, нежели посль видѣть себя подверженными узамъ рабства, оставляя туть страшному суду Божію мстить тімь, кон, забывъ христіанство, стали бы, по какимъ-либо неожиданнымъ видамъ собственнаго тщеславія или корысти, способствовать противу ихъ непримиримому врагу имени христіанскаго.»

Въ концѣ іюля 1769 года, русская эскадра подъ флагомъ адмирала Спиридова отплыла изъ Кронштадта, направляясь въ Средиземное море. Она состояла изъ семи линейныхъ кораблей, одного фрегата, одного бомбардирскаго корабля и нѣсколькихъ мелкихъ судовъ. Кромѣ экипажа, на ней находилось дессантныхъ войскъ 5,582 человѣка. Въ октябрѣ, за нею послѣдовала вторая эскадра, подъ начальствомъ контръ-адмирала

Эльфинстона, въ составѣ трехъ кораблей, двухъ фрегатовъ и нѣсколькихъ транспортовъ. По прибытіи въ Архипелагъ, главное начальство надъ обѣими эскадрами принялъ графъ А. Г. Орловъ, въ силу особыхъ полномочій императрицы поднявшій на своемъ кораблѣ кейзеръ-флагъ 1).

Внезапное появленіе русскаго флота въ Средиземномъ морѣ поразило современниковъ удивленіемъ. Въ письмѣ къ Екатеринѣ, Вольтеръ сравнивалъ этотъ подвигъ со знаменитымъ походомъ Ганнибалла въ Италію. Турки не вѣрили своимъ глазамъ, ибо, какъ свидѣтельствовалъ французскій посолъ въ Константинополѣ, по невѣжеству своему, считали Средиземное море закрытымъ и не подозрѣвали о существованіи Гибралтарскаго пролива. Трудно описать восторгъ грековъ при полвленіи въ Архипелагѣ военнаго флота христіанской державы, невиданнаго въ этихъ водахъ съ того времени, какъ турки отняли у венеціянцевъ моря и окрестные острова.

Первыми появились у береговъ Пелопоннеза два корабля изъ эскадры Спиридова и 17-го февраля (1-го марта) 1770 года, бросили якорь въ заливѣ Витуло, на полуостровѣ Майнѣ. Находившійся на этихъ судахъ братъ главнокомандующаго, графъ бедоръ Орловъ, тотчасъ же высадился на берегъ и началъ формировать изъ мѣстныхъ жителей два легіона, названные имъ спартанскими. Начальство надъ восточнымъ легіономъ ввърено было капитану Баркову, надъ западнымъ—маіору князю Петру Долгорукову. Каждому изъ нихъ было придано по одному русскому унтеръ-офицеру и по двѣнадцати рядовыхъ. Первыя дѣйствія этихъ легіоновъ были успѣшны. Долгоруковъ пошелъ вдоль берега и занялъ Каламату и Аркадію. Барковъ углубился внутрь полуострова, взялъ Спарту и дошель до Триполицы, но здѣсь былъ встрѣченъ превосходнымъ численностью непріятелемъ, разбитъ и тяжело раненъ.

Высадивъ сухопутныя войска въ заливѣ Витуло, графъ Федоръ Орловъ самъ пошелъ на судахъ къ Модону. 10-го (21-го) апрѣля сдалась на капитуляцію крѣпость Наваринъ, атакованная съ моря бригадиромъ Ганнибаломъ, съ суши западнымъ

<sup>&#</sup>x27;) Въ следующемъ 1770 году, въ подкрепленіе находившихся въ Архипелаге морскихъ силъ нашихъ, отправлена была изъ Кронштадта третья эскадра, изъ трехъ линейныхъ кораблей и одного фрегата, а въ 1772 году, четвертая, также изъ трехъ кораблей. На первой изъ нихъ находилось 2,600 человъкъ дессанта.

спартанскимъ легіономъ князя Долгорукова. По сосредоточенін въ наваринской гавани всей эскадры Спиридова, главнокомандующій отрядиль генераль-маіора князя Юрія Долгорукова съ частью дессантныхъ войскъ къ Модону и поручилъ ему произвести осаду этой крѣности. Но начатая подъ столь счастливыми предзнаменованіями, морейская экспедиція окончилась весьма скоро и плачевно: сильный турецкій отрядъ пришель на выручку къ обложенному нами Модону и на голову разбилъ осаждавшій его корпусъ. Мы потеряли 215 челов'єкъ убитыми и 304 ранеными, въ числъ коихъ былъ и самъ князь Юрій Долгоруковъ. Главною причиной этого пораженія была неустойчивость греческихъ легіонеровъ, которые будучи въ числъ 800 человѣкъ поставлены для охраненія высоть и тѣснинъ, при приближеніи непріятеля, тайно ночью разбіжались и, такимъ образомъ, дали ему возможность напасть на наши дессантныя войска врасплохъ. «Сей неблагополучный день,» доносиль графъ Алексъй Орловъ императрицъ, «превратилъ всъ обстоятельства и отняль всю надежду имъть усиъхи на землъ.» Не считая возможнымъ удержать за собою занятыя мъста въ Морев, главнокомандующій посадиль всв войска свои на суда и, взорвавъ Наваринскія укрѣпленія, 26-го мая (6-го іюня) вышелъ въ открытое море.

Впрочемъ, тягостное впечатлѣніе, произведенное на грековъ нашими неудачами въ Пелопоннезѣ и оставленіемъ этого полуострова, не замедлило изгладиться блестящимъ подвигомъ русской эскадры: пораженіемъ и сожженіемъ всего турецкаго флота въ Чесменской гавани, 24-го и 26-го йоня (5-го и 7-го йоля) 1770 года. Послѣдствіемъ этой рѣшительной побѣды было, что до самаго конца войны, турецкій флотъ не смѣлъ болѣе показываться въ Архипелагѣ, и флотъ нашъ, овладѣвъ восемнадцатью въ немъ островами, привелъ ихъ въ подданство императрицы всероссійской.

Такое превосходство русской силы надъ турецкою высоко подняло наше значеніе въ глазахъ христіанскаго населенія Леванта. Попытка вдохнуть въ него мужество и единодушіе и побудить къ поголовному возстанію противъ вѣковыхъ сво-ихъ притѣснителей оказалась преждевременною и потому—неудачною. Но какъ бы ни была, выражаясь словами Екатерины, «свойственна грекамъ или лучше сказать врожденна имъ склонность къ рабству и совершенное въ характерѣ ихъ легко-

мысліе», какъ ни выказали они себя трусами и даже предателями, «особливо подъ Модономъ, толико пакости намъ причинившими» <sup>1</sup>), не подлежить сомивнію, что весь греческій народъ въ заревв чесменскаго боя увидвль зарю близкаго своего освобожденія. Это полное торжество крестоноснаго флага надъ полумвсяцемъ, коего греки сами были свидвтелями, до сего времени воспввается въ ихъ народныхъ пвсняхъ.

Скоро кайнарджійскій миръ упрочиль за нами плоды русскихъ побъдъ на сушт и на моръ. Порта признала право Россін покровительствовать православной въръ на всемъ пространствъ оттоманскихъ владъній (ст. 7-я) и въ частности, обязалась предъ нами даровать не только амнистію, но и общирныя льготы и преимущества жителямъ Молдавіи, Валахіи и острововъ Архипелага (ст. 1, 16 и 17) 2). Въ силу этихъ постановленій, русскій представитель въ Константинопол'є сдівлался законнымъ заступникомъ и защитникомъ значительной части христіанских в подданных в сулгана. Такое же назначеніе им вли, впервые учрежденныя, генеральное консульство въ Архипелагъ, консульства въ Смирнъ и Синопъ, и вице-консульство въ Дарданеллахъ 3). Полная свобода, предоставленная русской торговлѣ и мореплаванію въ турецкихъ предёлахъ, побудила грековъ принимать наше подданство или по крайней мъръ заручаться покровительствомъ русскихъ дипломатическихъ и консульскихъ властей. Подъ прикрытіемъ нашего торговаго флага, греческія суда начали свободно ходить по морямъ Средиземному и Черному, а съ приближениемъ русскихъ границъ къ берегамъ последняго, греки стали естественными посредниками между нашими черноморскими портами и рынками юго-западной Евроны. Они забрали въ свои руки всю хлебную торговлю южной Россін съ Австріей, Италіей, Франціей и Испаніей. Богатыя колоніи греческихъ торговцевъ завелись въ приморскихъ городахъ всёхъ этихъ странъ. Одновременно поднялось и развилось благосостояніе Сиры, Гидры и многихъ другихъ тор-

Императрица Екатерина II графу Алексъю Орлову, 3 (14) сентября 1770 и 22 марта (2 апръза) 1771.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Мярный договорь, заключенный между Россіей и Турціей въ Кучукъ-Кайнарджи 10 (21) іюля 1774.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Вышеперечисленныя консульства значатся по штату иностранной коллегіи 1779 года. По первому же штату ея 1722 года учреждена была лишь постоянная миссія въ Константинополъ.

говыхъ центровъ Архипелага. Изъ безправной дотолѣ райп стали въ значительномъ числѣ выходить люди зажиточные: шкипера, арматоры, негоціанты. Естественнымъ результатомъ накопленія богатствъ явилось и распространеніе образованія между греками. Все это было прямымъ или косвеннымъ послъдствіемъ кайнарджійскаго договора, и конечно содѣйствовало утвержденію русскаго вліянія во всѣхъ слояхъ греческаго населенія. Высшіе его классы, церковная іерархія и аристократія Фанара, безъ того вынуждены были заискивать въ насъ: первая, чтобы воспользоваться нашимъ правомъ предстательства въ пользу православія въ Турціи, вторая, дабы снискать расположеніе державы, отъ которой въ значительной степени зависѣло назначеніе на прибыльныя должности господарей Валахіи и Молдавіи.

Но не одни матеріальные интересы грековъ находили себѣ удовлетвореніе подъ мощнымъ покровомъ русской державы. Россія благосклонно относилась и къ высшимъ ихъ нравственнымъ стремленіямъ: желанію сбросить съ себя тяжелое иновѣрческое иго и достигнуть полной народной независимости. Знаменитый «греческій проектъ» Екатерины получилъ въ свое время широкую огласку и немало способствовалъ упроченію нашего вліянія и сочувственной преданности намъ на всемъ Востокѣ. Во вторую турецкую войну 1788—1791 годовъ, многочисленные волонтеры изъ грековъ уже храбро сражались върядахъ русскихъ войскъ.

Прямо противоположная Екатерининской, восточная политика Павла, которой слёдоваль и императорь Александръ въ первые годы своего царствованія, политика, провозгласившая однимъ изъ основныхъ началъ своихъ поддержаніе Турціи 1), мало имёнила отношенія къ намъ нашихъ восточныхъ единовёрцевь. Продолжительное пребываніе русскаго флота въ Архипелагѣ и занятіе русскими войсками Іоническихъ острововъ (1802—1807) создали новую связь между нами и греческимъ населеніемъ, какъ этихъ острововъ, такъ и противоположнаго греко-албанскаго берега. Капитаны Румеліи и Эпира приняли подъ русскими знаменами участіе въ изгнаніи французовъ изъ владѣній Іонической республики, Албаніи и Далматіи. Вслёдъ

<sup>&#</sup>x27;) См. 5 ст. русско-австрійскаго союзнаго договора 25 октября (6 ноября) 1804.

затёмъ началась новая война между Россіей и Портой побудившая императора Александра возвратиться къ началамъ политики Екатерины II по отношенію къ Востоку. Состоявшееся въ Тильзитѣ примиреніе съ Наполеономъ какъ бы наталкивало Александра на этотъ путь, ибо по одной изъ тайныхъ статей тильзитскаго договора, Россія и Франція согласились, въ виду извѣстныхъ случайностей, «дѣйствовать сообща противъ Порты и условиться объ изъятіи всѣхъ областей Оттоманской имперіи въ Европѣ изъ-подъ ига и притѣсненій турокъ, за исключеніемъ города Константинополя и Румеліи» 1). Но соглашеніе наше съ Франціей продолжалось недолго, и мы вынуждены были заключить букурештскій миръ съ турками, вслѣдствіе необходимости сосредоточить всѣ наши силы для отраженія нашествія французовъ на Россію.

Побъдоносный исходъ Отечественной войны, завершившійся торжественнымъ вступленіемъ императора Алексаидра въ Парижъ, во главъ войскъ соединенной Европы, произвелъ сильное впечатлѣніе на умы христіанъ Востока. Основанный русскимъ государемъ Священный Союзъ всѣхъ европейскихъ державъ, изъ котораго исключена была одна Турція, они сочли за первый шагъ къ совокупному дѣйствію христіанскихъ монарховъ противъ врага имени Христова; пылкому ихъ воображенію императоръ Александръ представлялся уже въ челѣ крестоносной рати, водружающимъ крестъ надъ храмомъ св. Софіи.

Въ сорокалѣтній промежутокъ, истекшій со дня заключенія кайнарджійскаго трактата и до вѣнскаго конгресса, греки измѣнились во многомъ. Соотвѣтственно развитію ихъ матеріальнаго благосостоянія поднялся и образовательный ихъ уровень, а съ нимъ и жажда политической независимости. Они не остались чужды и вліянію освободительныхъ идей, распространенныхъ французскою революціей по всей Европѣ. Первая гетерія, основанная въ 1796 году поэтомъ Ригасомъ съ цѣлью освобожденія Греціи, искала пріобрѣсти покровительство генерала Бонапарта, только что прославившаго себя блестящими побѣдами надъ австрійцами въ Италіи. Извѣстенъ плачевный конецъ этого предпріятія. Ригасъ былъ схваченъ въ Тріестѣ австрійскими властями, выданъ ими туркамъ и казненъ. Тай-

<sup>4)</sup> Тайный договоръ, заключенсый въ Тильзитѣ между Россіей и Франціей, 13 (25) іюня и 25 іюня (7 іюля) 1807.

ное общество его распалось, но поданный примъръ не остался безъ подражателей. Однако, после разгрома наполеоновской Франціи, греки не могли уже ожидать отъ нея какой-либо поддержки или помощи. Взоры большинства снова обратились на Россію. Тамъ, а именно въ Одессъ, въ 1814 году, три греческіе торговца, Скуфасъ изъ Арты, Цакановъ изъ Янины и Ксаноосъ изъ Патмоса, учредили, подъ названіемъ «общества друзей», тайное общество, цілью коего было освобожденіе всего христіанскаго Востока отъ ига мусульманъ и возрожденіе независимой Греціи. Вскор' общество это общирною сттью покрыло не только Востокъ, но и Западъ, насчитывая сотнями своихъ членовъ: то были греки, жившіе, какъ въ самой Греціи, такъ и въ чужихъ краяхъ, и стоявшіе на всёхъ ступеняхъ общественной лестницы. Усибху пропаганды немало содъйствовала таинственность, которою руководители гетерін сумћии окружить себя, намекая новобранцамъ, что во главћ ея стоить никто иной, какъ самъ русскій императоръ.

Нѐчего и говорить, что въ дъйствительности, императоръ Александръ не только не покровительствоваль «обществу друзей», но и не подозр'вваль о его существованіи. Въ эту эпоху своей жизни, онъ тщательно избёгаль всякихъ политическихъ осложненій, и задачей своею считалъ сохраненіе въ Европ'в порядка и мира, купленныхъ столь дорогою ціной и возстановленныхъ съ такимъ трудомъ. Лично онъ былъ расположенъ къ грекамъ и, приближая къ себъ графа И. А. Каподистрію, назначая его статсъ-секретаремъ своимъ для завіздыванія иностранными делами, говориль ему, что не худо. чтобы соотечественники его им'ели въ немъ ходатая предъ русскимъ государемъ. Но и не болье. Когда Каподистрія задумалъ воспользоваться несогласіями нашими съ Портой, возникшими по вопросу объ исполнении и которыхъ статей букурештскаго договора, дабы признать этотъ договоръ для насъ необязательнымъ и потребовать отъ султана болбе обширныхъ правъ въ пользу Молдавін, Валахін и Сербін, поддержавъ это требованіе движеніемъ войскъ къ южной границів, императоръ не утвердилъ такого предположенія. «Все это прекрасно обдумано,» сказалъ онъ Каподистріи, «но чтобъ осуществить вашъ планъ, надо воевать, а я этого не хочу. Довольно съ насъ войнъ на Дунав. Онв деморализують арміи. Вы сами были тому свидътелемъ. Сверхъ того, миръ въ Европъ еще не

упроченъ, и зачинщики революцій ничего бы столь не желали, какъ разрыва между мною и турками.» Изъ этихъ словъ государя видно, что уже въ 1816 году, онъ недовѣрчиво относился къ послѣдствіямъ всякаго движенія на Востокѣ, опасаясь, какъ бы оно не послужило цѣлямъ всемірной революціи. Соотвѣтственно сему, вновь отправленному посланникомъ въ Константинополь барону Строганову предписано было: не уклоняясь отъ букурештскаго трактата, вступить съ Портой въ переговоры относительно приведенія всѣхъ постановленій его въ исполненіе 1).

Въ виду столь определенно высказанной воли императора Александра, Канодистріи оставалось только уб'єждать соотечественниковъ своихъ, чтобъ они отложили на ибкоторое время всякую мысль о вооруженномъ возстаніи и всі заботы направили къ распространению просвъщения въ народъ, въ особенности же, къ воспитанию юношества въ духв православной въры и эллинизма. По мненію графа, вера сохранившая грекамъ народность, призвана была въ недалекомъ будущемъ послужить могущественнъйшемъ орудіемъ и политическаго ихъ возрожденія. Мысль эта была развига въ окружномъ посланіи, составленномъ имъ при посъщении роднаго своего острова, въ 1819 году, и изъ Корфу разосланномъ во всѣ концы Эллады 2). Въ томъ же смыслѣ отвѣчаль онъ въ слѣдующемъ году вождю майнотовъ, Петру Мавромихали, обратившемуся къ нему за совътомъ и помощью. Письмо графа заслуживаетъ вниманія, какъ выраженіе мнівній его о сущности отношеній Россіи къ ея восточнымъ единовърцамъ. Каподистрія писаль: «Видя, что я удостоенъ благосклоннаго покровительства императора всероссійскаго, хотели усмотреть во мнё орудіе его политики по отношенію къ грекамъ... Я доказываль, что это заблужденіе, и возставаль противъ него. Россія столь велика и могущественна, что ей незачемъ прибегать къ такимъ мелочнымъ, ненадежнымъ средствамъ. Политика императора Александра сильна своими охранительными началами, а потому, она отвергаеть всв косвенныя и частныя вліянія, неподтверждаемыя правомъ... Россія покровительствуеть грекамъ, испов'єдуеть ихъ въру, а договоры дають ей право на это покровительство...

<sup>2</sup>) Окружное посланіе это пом'вчено 6 (18) апр'вля 1819 года.

<sup>1)</sup> См. въ III т. Сборника Н. Р. Н. О. записку Каподистрін, отъ 12 (24) декабря 1826 года, озаглевленную: Обзоръ мосто служебнаго поприща.

Но тѣ же самые договоры утверждають миръ съ турецкимъ правительствомъ, и следовательно не иначе, какъ соблюдая миръ и съ целью охраненія мира на Востоке, греки могуть пользоваться нын' благод вніями этого август в шаго покровительства.» Наставленіе свое майнотскому вождю Каподистрія заключалъ такъ: «Необходимо убъдиться, что людямъ не дано созидать однимъ словомъ или одною правительственною мѣрой народы или возстановлять тв изъ нихъ, которые утратили свой прежній блескъ. Эти великія событія содержатся въ предвъденіи Всевышняго, совершить ихъ можеть одна Его воля. Отъ насъ зависить только помогать другъ другу съ любовью и безо всякой притомъ затаенной мысли, съ чистосердечнымъ желаніемъ соділаться добрыми чадами нашей церкви и лучшими сынами нашего отечества. Оно находится подъ скиптромъ оттомановъ. Провидѣнію угодно, чтобы подъ этимъ же скиптромъ вы ему служили; этой высшей воль должно повиноваться. Всякое другое внушение коварно, или оно есть признакъ самаго гибельнаго заблужденія страстей 1).»

Какъ ни красноръчиво звучали эти слова, они были не въ силахъ сдержать возбужденіе, охватившее цёлый народъ, и затормозить ходъ исторіи. Основатели и руководители гетеріи разочаровались въ Каподистріи, но спішили провозгласить верховнымъ вождемъ своимъ другаго грека, также весьма близко стоявшаго къ русскому императору и пользовавшагося его расположеніемъ, бывшаго его флигель-адъютанта и генералъмаіора русской службы, князя Александра Ипсиланти. Возгорѣвшаяся война между Портой и однимъ изъ могущественнъйшихъ ея областныхъ правителей, Али-пашой янинскимъ, въ непосредственномъ сосъдствъ Греціи, представлялась благопріятнымъ условіємъ для немедленнаго поднятія знамени возстанія. Это возстаніе вспыхнуло раннею весной 1821 года. одновременно въ Дунайскихъ Княжествахъ, куда вторгнулся изъ Бессарабіи Ипсиланти, во главѣ вооруженнаго отряда гетеристовъ, и въ Пелопоннезъ, въ восточной и западной Греціи и на островахъ Архипелага. Легкомысленное предпріятіе фанаріота на румынской почвѣ не могло имѣть успѣхъ и было безъ труда подавлено турецкими войсками, занявшими Молдавію и Валахію. Но искра, воспламенившаяся въ Морев, быстро

<sup>1)</sup> Графъ Каподистрія Петру Мавромихали, 20 февраля (3 марта) 1820.

разгор влась въ общирный пожаръ, объявшій весь греческій міръ и въ конц в концовъ приведшій къ созданію независимой Эллады!

Здѣсь не мѣсто излагать событія, ознаменовавшія десятилѣтнюю упорную и кровопролитную борьбу грековъ за независимость <sup>1</sup>). Выражаясь словами воззванія, обращеннаго къ

<sup>1)</sup> Исторія греческаго возстанія 1821—1829 годовъ им'веть общирную литературу. Многіе иностранцы, либо сами принимавште въ немъ участіе, либо бывшіе свидітелями-очевидцами его, оставили о немъ цілый рядъ достопамятностей. Таковы посвященныя ему воспоминанія англичанъ Блакіера и Стангопа, французовъ Кине и Пелліона, нъмцевъ Тирша и Маурера. Греческое правительство обнародовало на французскомъ языкъ «Сборник» конституцій, законовь и указовь народныхь и законодательныхь собраній и президента Греціи» (Авины, 1835 года), а Бетанъ-политическую переписку графа Капидостріи, въ четырехъ томахъ (Женева, 1839). Два капитальныя эти изданія дополняють: Γενική έφησερίς της 'Ελλάδος и «Parliamentary papers relative to the affairs of Greece. > Кром'в того, не мало документовъ, относящихся до Греціи, встрівчается въ составленномъ Стапльтономъ жизнеописаніи Каннинга, въ перепискі лорда Касльри и герцога Веллингтона, въ издававшемся въ тридцатыхъ годахъ въ Лондонъ «Portfolio,» и, наконецъ, въ обнародованныхъ недавно запискахъ Меттерниха. Первыя попытки прагматически изложить исторію возстанія современны ему самому: Пуквиля · Histoire de la régénération de la Gréce появилась уже въ 1824 году. Ризоса «Histore moderne de la Gréee» въ 1838, Суцо «Histoire de la révolution greeque» въ 1829, Эмерсона «History of the greek revolution» въ 1832. За ними непосредственно следовали немецкія переработки: Цинкейзена, «Gesehiehte Griechenlands vom Anfange geschichtlicher Kunde bis auf unsere Tage-1832-40 годовъ и Клюбера «Pragmatische Geschichte der nationalen und politischen Wiedergeburt Griechenlands, 1835 года. Болће самостоятельное значение им'вють: Париша «The diplomatic history of the Monarchy of Greece» 1838 года и Финлен «The History of the greek revolution» 1861 года. Первая книга по этому предмету, появившаяся на новогреческомъ языкѣ, была «Исторія четеріи Филимона,» напечатапная въ Навплія въ 1838 году, а въ 1853 году, изданъ въ Лондонв почтенный трудъ Спиридона Трикупи: «Тоторіа 'Еλληνικής έπαναστάσεως». Еще ранъе, а именно, въ 1848 году, австрійскій посланинкъ въ Авинахъ Прокешъ-Остенъ написалъ сочиненіе подъ заглавіемъ: «Geschichte des Abfalls der Griechen vom turkischen Reich im Jahr 1821 und der Gründung des hellenischen Königreichs vom diplomatischen Sandtpunkte.» Главное и едва ли не единственное достоинство этого шеститомнаго труда, изданнаго вънскою академіей наукъ лишь въ 1867 году, заключается въ приложеніяхъ, которыми наполнены последніе четыре тома, представляющіе сборникъ дипломатической переписки великихъ державъ по деламъ Греціи, въ томъ числе многочисленныя сообщенія русскаго двора по этому вопросу. Всв перечисленные выше источники обработаны Гервинусомъ въ V и VI томахъ его исторіи XIX въка, озаглавленныхъ: «Geschichte des Aufstandes und der Wiedergeburt Griechenlands.» При составлении этого труда, появившагося въ 1861-1882 годахъ, знаменитый германскій ученый пользонался, кром'в того, доставленнымъ ему изъ архивовъ австрійскаго и прусскаго обильнымъ рукописнымъ матеріаломъ. Два года спустя, ученикъ его

эллинамъ первымъ ихъ народнымъ собраніемъ въ Эпидавръ, «она была не последствіемъ мятежнаго и демагогическаго движенія, не предлогомъ для партін честолюбцевъ, но войной напіональною, предпринятою съ единственною ціблью отвоевать права, спасти существованіе и честь греческаго народа 1). Началась она во имя въры, подъ знаменемъ креста, при дъятельномъ участій духовныхъ пастырей. Епископъ Германъ патрасскій быль первымь апостоломь, архимандрить Флезасьпервымъ бойцомъ, константинопольскій патріархъ Григорій первымъ мученикомъ возстанія. При такихъ условіяхъ, греки твердо уповали на сочувствіе и поддержку Россіи. Помощь ея торжественно об'єщаль имъ верховный вождь гетеріи, Александръ Ипсиланти, въ первомъ же своемъ воззваніи. Въ ней же обнадеживали ихъ ближайшіе представители Россіи, ихъ же соотечественники, наши консульские агенты-сами гетеристы, посвященные въ тайну заговора. Еслибъ и оставалось въ греческомъ народъ какое-либо сомнъние въ степени уча-

Мендельсонъ-Бартольди выступиль съ пространною біографіей графа Іоанна Каподистрін, которую онъ въ 1870 году развиль въ исторію Греціи отъ взятія Константинополя турками въ 1453 году, до нашихъ дней. Сочиненіе это представляеть донын'в последнее слово науки по исторіи современной Греціи. Авторъ им'вдъ возможность загдануть въ архивы в'єнскій и бердинскій гораздо глубже своего предшественника, Гервинуса. Независимо отъ того, онъ тщательно изучилъ новогреческие источники, а именно: цълый рядъ записокъ и монографій, появившихся послів изданія исторіи Трикупи, и во многомъ дополняющихъ и видоизмѣняющихъ разсказъ этого историка, которому безусловно довърялъ Гервинусъ. Мендельсонъ воспользовался и обнародованнымъ въ 1867 году, въ С.-Петербургъ, на русскомъ языкъ, сочинениемъ Палеолога и Сивиниса о греческомъ возстаніи и заимствоваль изъ него интересную переписку бывшаго начальника нашей эскадры въ Средиземномъ моръ, адмирала Рикорда, съ графомъ Нессельроде въ 1830-1833 годахъ Странно, что онъ повидимому и не подозрѣвадъ о существованіи другаго, изданнаго въ Россіи, не менве важнаго историческаго матеріала по занимавшему его предмету, собственноручной записки, представленной императору Николаю въ 1826 году, графомъ Каподистріей, не смотря на то, что записка эта уже въ 1868 году была напечатана русскимъ историческимъ обществомъ въ III томъ его сборника. Всю, безъ исключения, приведенныя мною сочиненія по новійшей греческой исторіи составлены въ духів, крайне враждебномъ Россіи, и укореняють въ европейской науки и печати самыя ложныя и превратныя понятія о политик' русскаго двора, его побужденіяхъ, видахъ и дъйствіяхъ, по отношенію къ Греціи. Будущимъ русскимъ историкамъ въ тотъ день, когда откроется имъ доступъ въ архивы отечественной дипломатін, не трудно будеть опровергнуть эти пристрастныя сужденія, столь противныя истинъ и причинившія намъ столько вреда.

Возяваніе къ элинамъ перваго народнаго собранія въ Эпидавръ 15 (22) января 1822.

стія русскаго правительства къ дѣлу его освобожденія, то сомнѣніе это разсѣяли бы турки, единодушно и громогласно обвинявшіе Россію въ возбужденіи возстанія. Искусно распущенная гетеріей молва не даромъ старалась отождествить ея высшую руководящую власть, таинственное Архії, съ личностью самого императора Александра.

Конечно, мечта не соотв'єтствовала д'єйствительности. Неожиданная въсть о вторжении Инсиланти въ Княжества разразилась среди собравшихся на конгрессъ въ Лайбах в государей и дипломатовъ, въ такое время, когда все усилія ихъ были направлены къ подавлению революцій неаполитанской и пісмонтской, когда русскій императоръ снова подпаль личному вліянію князя Меттерниха, тщательно старавшагося поколебать въ немъ дов'вріе ко всімъ государственнымъ силамъ Россін: къ армін, къ министрамъ, къ дворянству, къ народу. «Въ такомъ положеніи,» самодовольно замічаль австрійскій канцлеръ, «нельзя руководить другими,» и заключаль: «не Россія ведеть насъ, а мы ведемъ императора Александра 1).» Возстаніе грековъ, ув'єряль Меттернихъ государя, «есть безо всякаго сомнинія последствіе предумышленнаго плана и прямо направлено противъ силы напболве страшной для мятежниковъ, а именно, противъ единенія двухъ монарховъ въ духѣ охраненія и возстановленія. Да и какъ могло это возстаніе быть задумано въ интересв греческаго народа, низведеннаго въ продолжение нъсколькихъ въковъ на крайнюю ступень позорнаго упадка? Это-нскра раздора брошенная между Австріей и Россіей, средство поддержать либеральный пожаръ, поставить въ затруднение самаго могущественнаго монарха греческаго исповеданія по отношенію къ своимъ единоверцамъ и возмутить русскій народз въ смысль противоположномъ тому направленію, которое государь его даетз своей политики, наконецъ, средство заставить его отвратить свои взоры отъ Запада и всецъло направить ихъ на Востокъ 2).» Подъ вліяніемъ такихъ внушеній, императоръ Александръ строго осудилъ предпріятіе Ипсиланти, им'ввшаго къ тому же неосторожность, въ письмѣ своемъ къ государю, съ простодушною откровенностью указать на существованіе «тайнаго общества,

1) Князь Меттернихъ графу Стадіону, 10 (22) іюня 1821.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Меморандумъ Меттерниха о греческихъ дѣлахъ, 26 апрѣля (7 мая) 1821.
 Виѣши. полит. императора Николая 1.

основаннаго съ единственною цълью освобожденія Греціи» 1). Каподистрія отв'ячаль князю, по высочайшему повел'янію: «Развѣ путемъ темныхъ происковъ, мрачныхъ заговоровъ, народъ можеть надъяться возродиться и возвыситься на стенень народа независимаго? Государь мыслить иначе. Онъ посп'яниль обезпечить грекамъ покровительство свое договорами, заключенными между Россіей и Портой. Нын'й эти мирныя выгоды не принимаются въ соображение, законные пути оставлены, и вы, повидимому, хотите связать ваше имя съ событіями, которыя могуть быть лишь торжественно осуждены его императорскимъ величествомъ... Зная правила, которыя всегда будуть руководить политикой государя, какъ могли вы впасть въ заблуждение относительно его будущихъ рѣшеній? Какъ вы смёли об'єщать обитателямъ Княжествъ поддержку великой державы? Если вы хотели обратить ихъ взоры на Россію, то она представится вашимъ соотечественникамъ неподвижною... Никакая помощь, ни прямая, ни косвенная, не можеть быть оказана вамъ государемъ, нбо, новторяю, подканываться подъ основанія Турецкой имперіи посредствомъ постыднаго и преступнаго д'виствія тайнаго общества было бы недостойно его. Еслибъ онъ имель поводъ къ справедливымъ жалобамъ на Порту и если бы Порта отказала въ ихъ удовлетвореніи, словомъ, если дѣйствіе силой оружія стало бы неизбъжнымъ, то онъ прибъгнуль бы именно къ этому средству. Но обстоятельства далеко не таковы. Вполн' мирныя сношенія установились между объими державами... 2).» Александръ Ипсиланти и братья его были исключены изъ списковъ русской армін. Имъ было воспрещено возвращеніе въ Россію. Посланнику нашему въ Константинопол'в предписывалось извъстить Порту объ этихъ решеніяхъ, объявивь ей, «что государь громко и торжественно осуждаетъ революціонныя движенія, угрожающія новыми несчастіями греческимъ областямъ Турціи». Ему разрѣшалось также, если того потребуетъ Порта. сообщить о вышеупомянутомъ высочайшемъ осуждении циркуляромъ всёмъ нашимъ консульскимъ агентамъ въ Леванте 3).

Но не успъль баронъ Строгановъ отправить составленный

<sup>1)</sup> Князь Ипсиланти императору Александру I, 24 февраля (8 марта) 1821.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Графъ Каподистрія князю Ипселанти, 26 марта (8 апръля) 1821.
 <sup>3</sup>) Графъ Каподистрія барону Строганову, 26 марта (8 анръля) 1821.

въ этомъ смысле циркуляръ 1), какъ уже плама возстанія охватило всю Грецію. Тотчасъ по полученій о томъ первыхъ извъстій въ Константинополь, фанатизмъ турокъ разгорълся въ свою очередь и заставилъ Порту прибъгнуть къ самымъ крайнимъ и жестокимъ мърамъ. Провозглашена была священная война, и всё мусульмане призваны къ оружно противъ возставшей райн. Знативишие греки изъ Фанара, духовные и свътскіе, заподозрънные въ сношеніяхъ съ мятежниками, были арестованы и безъ суда преданы позорной казии. Такъ были казнены драгоманъ Порты князь Мурузи, семейство Ханджери и многіе другіе фанаріоты. Въ самое Світлое Воскресенье, натріархъ Григорій, незадолго предъ тімъ уступившій настояніямъ Порты и произнесшій перковное проклятіе надъ Инсиланти и его сообщинками, былъ схваченъ въ храмъ, въ полномъ облачении, низложенъ съ патріаршаго престола и въ тотъ же день новъшенъ предъ входомъ въ патріархатъ. Такая же участь постигла трехъ православныхъ митрополитовъ, ефесскаго, инкомидійскаго и охіельскаго. Казнь іерарховъ послужила сигналомъ ко всеобщему избіенію христіанъ въ Константинополѣ и его окрестностяхъ. Толны янычаръ, дервишей, софть, безчинствовали, никъмъ несдерживаемыя, разрушая христіанскія церкви, грабя жилища, убивая мужчинъ. насилуя женщинъ, обращая въ рабство дѣтей. Кровавыя сцены эти повторились въ Молдавін и Валахін, куда, не смотря на отступленіе гетеристовъ и на протесты русскаго посланника, Порта ввела свои войска. Въ то же время, диванъ началь обращаться съ нашею миссіей высокомфрно и презрительно. «Убъдясь, что Россія не смыеть объявить войны,» доносиль баронъ Строгановъ, «Порта вообразила, что мы тайно разжигаемъ пламя мятежа. Въ этомъ смысле истолковала она содъйствіе, оказываемое мною несчастнымъ, и убъжище, которое нашли они во владеніяхъ его императорскаго величества. Она съ сожалѣніемъ взирала на усилія мои предупредить раззореніе Княжествъ и убійства въ столицѣ; она съ досадой выносила мои представленія по поводу оскорбленій нанесенныхъ христіанской въръ. Декларація Россіи остановила, насколько было возможно, всеобщій взрывъ. За благод'яніе это намъ заплатили удвоеніемъ жестокости и преступленій: этимъ

<sup>\*)</sup> Баронъ Строгановъ русскимъ консуламъ на Востокъ, ‡ (16) апръля 1821

ослаблены средства защиты грековъ, тогда какъ подавленіе становится болбе кровавымъ чемъ когда-либо. Кровь христіанъ течеть со всёхъ сторонь, и невинные избиваются въ отминение нъсколькимъ виновнымъ. Спасительное вмъщательство, обезпеченное за Россіей столькими торжественными договорами въ пользу Княжествъ допускается лишь pro forma, въ дъйствительности же совершенно обходится. Меня ищуть потёшать тщетными спорами, а въ то же самое время оттоманскія войска д'виствують и предаются всякимъ безчинствамъ. Съ презрѣніемъ отвергаются предложенія, справедливыя и гораздо болье полезныя притьснителямь, чьмь притьсияемымь: ибо еслибъ они и были приняты, то не представили бы достаточныхъ гарантій великодушнымъ наміреніямъ государя. Забыты услуги, оказанныя императорскою миссіей. Каждое событіе вызываеть новое оскорбленіе, и мон усилія, направленныя къ устранению всего, что могло бы задіть интересы турокъ, не въ состоянін ихъ образумить. Права русскихъ подданныхъ и торговли явно нарушены. Нашъ флагъ подвергается оскорбленіямъ въ проливахъ, нашихъ матросовъ убивають или ранять и оправдывають это преступление радостью и усердієму мусульманских войску. Принимають м'єры произвольныя и нарушающія наши привиллегін, не испрашивая даже нашего согласія. Входъ въ Дарданеллы воспрещается всімъ судамъ, нагруженнымъ зерномъ. Сдълано распоряжение объ общемъ осмотръ судовъ, вопреки смыслу трактатовъ и не смотря на законныя ограниченія, потребованныя въ моихъ нотахъ. Исключительному осмотру подвергаются русскія суда въ Дарданеллахъ и по всемъ Архипелагъ, дабы провърить, нътъ ли на нихъ военныхъ снарядовъ (на что я согласился), а также убідиться не участвують ли они въ дъйствіяхъ разбойниковъ п т. п. 1).» Когда наконецъ Порта дерзнула воспротивиться свободному сообщению нашей миссіи съ Одессой посредствомъ русскихъ пакетботовъ, наложить руку на личное имущество посланника, допустить безнаказанное оскорбленіе его прислуги и даже грозить личной свобод'в и безопасности самого барона Строганова, последній вынужденнымъ нашелся объявить ей, что прерываеть съ нею всякія сношенія, впредь до полученія повельнія своего государя 2).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Баронъ Строгановъ графу Нессельроде, 28 мая (9 іюня) 1821. <sup>2</sup>) Баронъ Строгановъ Портв, 24 мая (5 іюня) 1821.

Въсть эта дошла до императора Александра на возвратномъ пути его изъ Лайбаха въ Петербургъ и совершенно измѣнила взглядь его на событія, происходившія на Востокъ. Лѣло шло уже не о предпріятіи нѣсколькихъ злоумышленниковъ, состолицемъ-де въ тёсной связи съ происками западныхъ революціонеровъ, но о борьб'є не на жизнь, а на смерть между единов'врнымъ народомъ и в'ковыми его притеснителями. Къ тому же, нарушены были права Россіи, затронуты ея интересы, оскорблено ея достоинство. Подъ живымъ впечатлѣніемъ, произведеннымъ на государя донесеніями барона Строганова, ему были посланы энергическія инструкцій, составленныя Коподистріей, снова вошедшимъ въ милость и доверіе императора. Въ нихъ заявлялось, что прогрессивный ходъ событій и въ особенности ошибки самой Порты предвѣщаютъ ей близкую и неизбъжную катастрофу, и что частныя обязанности Россіи сходятся съ общимъ интересомъ на необходимости удалить поводъ къ усложненіямъ, которыя вызвало бы въ Европ'в наденіе оттоманскаго правительства. «Вм'єсто того, чтобы подавить революціонный духъ,» говорилось въ депешт императорскаго кабинета, «Порта распространяеть его; вмёсто того, чтобы навсегда погубить дёло революціи, она повидимому задалась цалью его облагородить; наконецъ, вмёсто того, чтобы доказать греческому народу, что зачинщики смутъ соблазняють его и увлекають по ложному пути, она доказываеть ему, свойствомъ и целью меръ своихъ, что ему остается только выборъ между отчанніемъ и смертью... Извістно что сділало турецкое правительство, вм'єсто того, чтобы принять м'єры, внушаемыя осторожностію. Оно сражается не съ одними революціонерами. Указы повелителя правов трных вооружають всёх в мусульманъ противъ греческаго народа въ совокунности. Султанъ болбе не помышляеть о собственной защить и охрань. Первый онъ подаеть сигналь къ безпорядкамъ, призывая себв на помощь неистовство слепого фанатизма, забывая всякую пристойность, почти возбраняя отнын' самому себ' возможность совмистнаго существованія съ христіанскими правительствами н нарушая договоры, обезпечивавшіе ему намфренія соседнихъ державъ, совершенно такъ, какъ если-бы самое греческое возсташе давало ему совъты, съ цълью натолкнуть его на погибель, или рука Всевышняго увлекала его къ бездив, которую напрасно старались указать его предусмотрительности... Если будутъ продолжаться неистовства, которымъ предаются турки, если въ ихъ владѣніяхъ святая наша вѣра будетъ становиться ежедневно предметомъ новыхъ оскорбленій, если они будутъ стремиться единственно къ истребленію народа греческаго; тогда легко предвидѣть, что ни Россія, ни прочія европейскія державы не будутъ въ состояніи оставаться неподвижными свидѣтельницами этого святотатства и этихъ жестокостей 1).»

Посланнику нашему повелевалось предъявить Порте ультиматумъ и потребовать отъ нея отвъта въ восьмидневный срокъ. Строгановъ не преминулъ сообразоваться съ полученнымъ приказаніемъ. Въ пространной ноті онъ напомниль дивану наше доброжелательство, умфренность, преподанные нами и отвергнутые турками совъты, какимъ образомъ потушить возстаніе. Онъ поставиль на видь, что принятая Портой система ставить ее во враждебныя отношенія ко всему христіанскому міру; что турецкое правительство можеть совм'єстно существовать съ прочими европейскими державами, лишь уважал ихъ исповедание и не обрекая на истребление единовернаго имъ парода; что какъ ни желаетъ Россія сохраненія Оттоманской имперіи, но она рано или поздно вынуждена будеть совершить то, что ей предписываеть ся оскорбленная въра, ся нарушенные договоры, ея единовърцы, подвергающіеся преследованію; что пе одна Россія, а все христіанство не можеть безмолвно взирать на поголовное истребление христіанскаго народа, терпъть постоянное оскорбление своего въроучения в допускать дальнейшее существование государства, угрожающаго нарушеніемъ мира, который Европа купила ціной столькихъ жертвъ. Кайнарджійскій и последующіе договоры Россіи съ-Портой дають ей несомныное право оказывать покровительство христіанской въръ на всемъ пространствъ владъній султана. Но императорскій кабинеть предпочитаеть сослаться на соображенія высшаго свойства, а именно на ть, кои истекають изъ обязательства, принятаго на себя всеми христіанскими державами: поддерживать общее единеніе ихъ и безопасность. Итакъ, пусть Порта возвратитъ христіанской въръ всѣ прежнія ея преимущества и дасть ей ручательства въ неприкосновенности ея въ будущемъ, возстановить разрушенные или разграбленные храмы, прекратить преследование не-

<sup>&#</sup>x27;) Графъ Нессельроде барону Строганову, 4 (16) іюня 1826.

винныхъ, объщаеть миръ и спокойствіе тъмъ изъ грековъ, которые либо не выходили изъ покорности къ ней, либо принесуть ей повинную въ извъстный срокъ, наконецъ, пусть она исполнить всь основанныя на договорахъ требованія ваши по отношению къ Молдавін и Валахін. Въ противномъ случать, посланникъ имфетъ объявить ей отъ имени императора, «что она сама ставить себя во враждебное положение относительно всего христіанскаго міра, что она узаконяеть защиту грекоез, которые отнынѣ будуть сражаться съ единственною цѣлью избавиться отъ неминуемой гибели, и что, въ виду характера, принятаго этою борьбой, Россія будеть вынуждена дать имъ убъжище, ибо они подвергаются преследованию, принять ихъ подъ свое покровительство, ибо она имфеть на то право, оказать имъ помощь, совм'єстно со всімь христіанствомь, пбо ей невозможно отдать братьевъ своихъ по въръ въ жертву слъпому фанатизму 1).» Не получивъ отъ Порты ответа въ назначенный срокъ, баронъ Строгановъ со всеми чинами посольства и многими греками, искавшими убъжища во дворцѣ его, отплыль въ Одессу на прибывшихъ за нимъ русскихъ военныхъ судахъ.

Легко себ'в представить впечатл'вніе, произведенное прерваніемъ дипломатическихъ сношеній Россіи съ Портой и отъвздомъ русскаго посланника изъ Константинополя на все христіанское паселеніе Востока и въ частности на возставшихъ грековъ. Императорскій кабинеть тімь скорбе спішиль оправдать эту міру предъ союзными дворами и даже заручиться ихъ помощью на случай войны съ Турціей, которая и ему самому казалась неизбъжною. Точка зрънія его въ восточныхъ замѣшательствахъ была развита въ цѣломъ рядѣ депешъ къ представителямъ нашимъ при великихъ державахъ, а также въ довърительныхъ письмахъ императора Александра къ императору австрійскому и къ англійскому министру иностранныхъ дель, лорду Лондондерри. Ультиматумъ нашъ Порте мы основывали въ этой перепискъ на точномъ смыслъ нашихъ договоровъ съ нею, по которымъ «Россія являлась поручительницей за покровительство, об'вщанное греческой религии и націи на всемъ пространствѣ Оттоманской имперіи». Независимо оть общихъ соображеній, внушаемыхъ единствомъ въры и

<sup>1)</sup> Баронъ Строгановъ Портъ, 6 (18) іюля 1821.

челов вколюбіемъ, «государь императоръ, » утверждали мы. «несомнинию въ прави требовать, чтобы турецкое правительство оказывало покровительство отправленію христіанской религіи. личности ея священнослужителей, неприкосновенности ея храмовъ; чтобъ оно не вносило опустошенія и смерти въ княжества Валахію и Молдавію и чтобъ относительно обитателей какъ этихъ странъ, такъ равно и острововъ Архипелага и остальной Греціи, оно соблюдало справедливое и постоянное различіе между невиновностью и преступленіемъ». Мы доказывали, что право это основано на самыхъ торжественныхъ обязательствахъ, и приводили въ подтверждение соответствующия статы кайнарджійскаго договора, но тотчасъ же присовокупляли, «что Россія никогда не будеть действовать въ исключительныхъ видахъ, не согласясь съ державами, съ которыми связывають ее постановленія, служащія обезпеченіемъ всеобщему миру». Поэтому мы просили нашихъ союзниковъ, на случай отказа Порты въ удовлетвореній нашихъ требованій. откровенно сообщить намъ ихъ намфренія, желанія и мысли о мерахъ наиболее пригодныхъ для дарованія Востоку мирнаго и счастливаго существованія. Русскія войска, заявили мы, готовы содъйствовать осуществлению сообща решеннаго плана, но при этомъ цёлью нашего вооруженнаго вмёшательства будеть не расширеніе границъ имперіи, не пріобратеніе какого-либо преобладанія на Востокъ, а единственно возстановленіе мира, упроченіе равновісія Европы и доставленіе областямъ, составаяющимъ Европейскую Турцію, мирнаго и безобиднаго политического существованія на началахъ, опредъленныхъ съ общаго согласія 1).

Въ письмѣ къ императору Францу государь взывалъ къ чувствамъ своего союзника и друга. Онъ называлъ «равно плачевными» оба представлявшіеся ему возможными исхода восточныхъ замѣшательствъ. «Или,» писалъ онъ, «восторжествуетъ турецкое правительство, и христіанство будетъ свидѣтелемъ истребленія народа, служившаго единственнымъ посредникомъ между Портой и христіанскими державами въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, или падетъ Оттоманская имперія и новый очагъ безпорядковъ изольеть на Европу тѣ бѣдствія, оть которыхъ такъ трудно оградить ее.» Государь снова ука-

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде графу Головкину, 22 іюня (4 іюля) 1821.

зываль на признанное за Россіей договорами право покровительства нашимъ восточнымъ единовърцамъ, и въ случав если война станеть неизбъжною, просиль императора австрійскаго поручиться предъ Европой за намбренія его, которыя никогда не будутъ преследовать исключительныхъ целей и «сохранять за союзными державами право оказать Востоку все то добро, коего жители этихъ прекрасныхъ странъ ожидаютъ отъ ихъ общей мудрости» 1). Еще опредълительные высказался государь въ письмѣ къ лорду Лондондерри. «Если турки,» спрашиваль онъ англійскаго министра, «будуть упорствовать въ забвеніи обязательной силы торжественныхъ договоровъ; если они захотять обратить въ пустыню пространство между Прутомъ и Дунаемъ, истребить поголовно всю греческую націю и предать закланію, безъ мальйшаго различія, лиць, стоящихъ во главѣ ея духовенства и дворянства, то я взываю къ справедливости вашего правительства: на мъстъ Россіи и въ виду ея обязательствъ, могло ли бы оно терпъть подобныя дъйствія? Или если ихъ допустила бы Россія, то нашло ли бы оно, что она исполнила долгъ свой предъ собою и всемъ христіанствомъ?» 2)

Изъ приведенныхъ выписокъ ясно, что въ дёле умиротворенія Востока императоръ Александръ добросовъстно старался согласовать права, принадлежащія Россіи на основаніи договора ел съ Портой, съ обязанностями, истекавшими изъ объщаній, связывавшихъ ее съ прочими великими европейскими державами. Во имя этихъ обязательствъ государь поступался кореннымъ началомъ восточной политики русскаго двора, никогда дотол'в недопускавшаго вм'вшательства иностранныхъ государствъ въ наши отношенія съ Портой. Побуждала его къ тому увъренность, что послъ столькихъ услугъ, оказанныхъ имъ его союзникамъ, они также посившать откликнуться на призывъ его и ревностнымъ содъйствіемъ отплатятъ ему за постоянную поддержку. Разсчеть этоть оказался ошибочнымъ. Изъ четырехъ великихъ державъ лишь Франція и Пруссія сочувственно отнеслись къ нашимъ предложеніямъ, Англія же и Австрія, не только оставили наши запросы безо

<sup>1)</sup> Императоръ Александръ императору Францу, 11 (23) іюля 1821.

<sup>2)</sup> Императоръ Александръ лорду Лондондерри, 29 августа (11 сентября 1821.

всявен ивеля. но вошли въ тесное соглашение между собою нов в на на стало предотвратить войну между Росвиеч. Мначе и быть не могло при полной противорадому ст. 22.5 годитическихъ интересовъ съ нашими на Востин в засширение нашего вліянія какъ на Порту, тяк) д за выстанских в под анныхъ султана онъ признавали положения дом в считали себя обязанными ему противоды за в почему, не рышаясь открыто отрицать вы права покровительства надъ нашев становышеми въ Турцін, дворы лондонскій и візнекій поточения в очетьно признать его за нами. Цёль ихъ, виста не замен Канодистріей, заключалась въ томъ, чтобы, принадужения в безплодных преник предоставить туркамъ возможность распоска с треками и въ крови ихъ потушить возстаніе. Напово од ческій патріотъ, бывшій русскимъ министромъ. стине подправления вы этомъ отношении глаза императору Алектоп ружения доказываль, что, оставаясь на почв вевропобоката са желенія. Россія сама себя лишаєть въковаго вліоні судьбы Востока, охлаждаеть преданность къ по продава и побуждаеть ихъ передаться на сторону наподвергая, такимъ образомъ, опасности  $_{cont.}$   $_{beta$  живые свои интересы; что сабдуеть не переговариво сель в ценствовать, и что, желая выпграть время, мы потеры, в сто навсегда 2). Убъжденія эти не усикли поколебот 1905 ры и пристрастія императора Александра къ «велигом соксу, в бывшему его созданіемъ. Самъ Каподистрія етор даная жертвой направленной противъ него англо-и посмекомъ конгрессъ право Россіп вступаться за гонипоихъ единовърцевъ было пройдено молчаніемъ. и предоставлено расправиться съ ними по собственному <sub>ના જા</sub>ના જુ દેશાંછ <sup>2</sup>).

таковъ быль исходъ первой попытки русскаго двора разжиктъ восточныя затрудненія путемъ обще-европейскаго сожикты. Она не могла, конечно, не отразиться на нашихъ

у Приведенная выше записка графа Каподистріи.

ч Протоколы веронскаго конгресса, 28 октября (9 ноября), 14 (26) и 15 дел поября 1822.

отношеніяхъ къ руководителямъ п участникамъ греческаго возстанія, подорвавъ ихъ въру въ историческое призваніе Россіи на Востокъ и въ самостоятельность ея политики.

Вначаль возстание грековъ было въ полномъ смысль слова всенароднымъ. Всѣ сословія приняли въ немъ единодушное участіе. Но во главѣ его не замедлили рѣзко обозначиться два противоположныя теченія. Представителями перваго были капитаны, предводители вооруженныхъ отрядовъ, боровшихся съ турками. Они и боевыя дружины ихъ ополчились на защиту въры и народности, охотно проливали кровь свою за святое д'вло, но, удивляя міръ геройствомъ своихъ подвиговъ, не помышляли о такъ-называемыхъ юридическихъ правахъ, о гражданской и политической свободь. Изо всьхъ великихъ державъ они возлагали надежды свои лишь на единовърную Россію, отъ нея одной ожидали братской поддержки. Къ числу такихъ нашихъ, такъ-сказать, инстинктивныхъ приверженцевъ принадлежали, пріобрѣвшіе впоследствіи громкую извѣстность, военные вожди возстанія: Оедоръ Колокотрони въ Пелопоннезѣ, Одиссей Андруцосъ въ восточной, Марко Боцарисъ въ западной Греціи. Второе теченіе выражалось въ людяхъ более зажиточныхъ и образованныхъ, крупныхъ земельныхъ собственникахъ на материкъ, арматорахъ и торговцахъ на островахъ, къ которымъ примыкали выходцы изъ Фанара, большею частью воспитанные на Западѣ и заразившіеся господствовавшими тамъ въ тѣ годы либеральными ученіями. Последніе естественно стали во главе партіи, задавшейся мыслью ввести въ Греціи государственное устройство по западному образцу и опиравшейся во внішней политикі на считавиніяся передовыми государствами въ тогдашней Европѣ Англію и Францію.

Первый годъ возстанія ознаменовался для грековъ рядомъ блестящихъ успѣховъ, превзошедшихъ ихъ собственныя ожиданія. Турки были изгнаны изо всѣхъ возставшихъ округовъ и держались лишь въ нѣсколькихъ прибрежныхъ крѣпостяхъ Пелопоннеза. Греческій флотъ, состоявшій изъ вооруженныхъ на скорую руку торговыхъ судовъ съ острововъ Архипелага, преимущественно Гидры, Ипсары и Спеціи, господствовалъ на моряхъ, поддерживая связь между разрозненными частями Греціи и наводя своими брандерами ужасъ на турецкія эскадры. Къ концу 1821 года, вся Эллада, отъ Пинда до Малеи,

отъ Іоническаго моря до береговъ Анатоліи, торжествовала свое освобожденіе.

Но побъдители не были согласны между собой. Раздоръ проникъ въ ихъ среду. Для примиренія враждующихъ партій Лимитрій Ипсиланти, прибывшій въ Морею въ качестві: нам'єстника брата своего, князя Александра, верховнаго вождя гетеріи, и признанный капитанами архистратигомъ Пелопоннеза, рашился созвать народное собраніе. Оно сошлось въ Эпидаврѣ, въ самомъ началѣ 1822 года. Здѣсь-то и обнаружился со всею силой аптагонизмъ между «гражданскими» и «военными,» Представители последнихъ. Колокотрони и самъ Ипсиланти, удаличись изъ собранія, подпавшаго преобладающему вліянію главы гражданской партіи, фанаріота Александра Маврокордато. Подъ его руководствомъ собраніе подарило Грецію конституціей, составленною по всёмъ правиламъ либеральнаго доктринёрства, съ раздёленіемъ власти на законодательную, исполнительную и судебную, съ народнымъ представительствомъ, ответственными министрами, свободой совёсти, личности, имущества, печати и проч. Президентомъ временнаго правительства Греціи провозглашень быль Мавро-

Александръ Маврокордато, происходя отъ одного изъзнатнъйшихъ родовъ Фанара, принадлежаль къ числу техъ, тогда еще немногихъ, грековъ, которые, получивъ образование на Западъ, прониклись презръніемъ къ самобытнымъ началамъ народной жизни и видели спасение Греціи лишь въ тесномъ сближеній ся съ Европой, въ усвоеній сю началь европейской культуры и въ полномъ подчинении политическому вліянию занадныхъ державъ, преимущественно Англіи. Уже за нісколько льть до возстанія, состоя на службь у валашскаго господаря Ивана Караджи, онъ въ пространной запискъ, сообщенной дворамъ лондонскому, парижскому, вѣнскому и берлинскому, доказывалъ, что возрождение Грецін и образование изъ нея независимаго государства одно можетъ избавить Европу отъ честолюбивыхъ замысловъ Россін и отъ поглощенія послъднею всего турецкаго наследства. Достигнувъ власти, новый глава греческаго правительства сталъ примънять къ дълу свои политическія правила. Главными проводниками русскаго вліянія въ Греціи служили военные вожди, капитаны. Онъ отстраниль ихъ отъ руководства даже военными дайствіями и пытался замѣнить ихъ неорганизованныя дружины и первобытный способъ веденія войны образованіемъ регулярныхъ войскъ.
Образцомъ для нихъ долженъ былъ служить первый баталіонъ
филэллиновъ, выходцевъ изъ разныхъ странъ, большею частью
вонновъ всемірной революціи, оставшихся безъ дѣла по усмиреніи возстаній въ Неаполѣ, Піемонтѣ и Испаніи. Баталіоннымъ командиромъ назначенъ быль италіянецъ Данніа, первою
ротой, составленною изъ поляковъ и нѣмцевъ, начальствовалъ
полякъ Мицевскій, второю, франко-итальянскою, швейцарецъ
Шевалье. Самъ Маврокордато взялся продводительствовать военными силами въ полѣ, а начальникомъ своего штаба назначилъ нѣмца, графа Нормана, бывшаго генерала виртембергской
службы, исключеннаго изъ нея за предательское нападеніе на
непріятельскій отрядъ, во время перемирія въ 1813 году.

Притязаніе Маврокордато руководить военными д'яйствіями едва не погубило все дъло греческаго возстанія. Наличныя боевыя силы Грецін онъ повель на выручку суліотовъ, но на границѣ Эппра былъ наголову разбитъ турками и вынужденъ съ остатками своей арміи искать уб'єжища въ Миссолонги. Между тымъ, вторгнувшаяся въ Пелопоннезъ, чрезъ восточную Грецію, турецкая рать, не встрічая на нути своемъ сопротивленія, дошла до Аргоса, служившаго м'єстопребываніемъ временному правительству. Съ ея приближеніемъ всѣ новоназначенные министры, сенаторы и другіе правительственные чиновники разбѣжались. Спасеніемъ въ эту критическую минуту Греція была обязана доблестнымъ вождямъ своимъ, устраненнымъ Маврокордато и его «гражданскими» пособниками. Геройская защита аргосской цитадели Димитріемъ Инсиланти дала время Өедөрү Колокотрони собрать вокругъ себя всёхъ капитановъ Пелопоннеза и, занявъ крепкую позипію въ тылу непріятеля, нанести ему р'єшительное пораженіе. Турки бѣжали чрезъ Кориноскій перешеекъ. преслѣдуемые паликарами, и изъ многочисленной арміи, незадолго передъ тъмъ вступившей въ Морею, не спаслось и десятой части. Самъ предводитель ся, Драгали, умеръ въ Коринов отъ горя и стыла.

Естественнымъ послѣдствіемъ этихъ событій было происшедшее въ началѣ 1823 года, на второмъ народномъ собраніи въ Астросѣ, перемѣщеніе власти отъ «гражданскихъ» къ «военнымъ.» Президентомъ новаго правительства провозглашенъ былъ Петръ Мавромихали, предводитель Майнотовъ, и самъ Колокотрони занялъ мъсто въ правительствъ.

Такимъ образомъ, простою силой вещей, безо всякаго съ нашей стороны участія, представители православно-народнаго направленія и слідовательно наши приверженцы, взяли перевъсъ надъ своими противниками и стали во главъ управленія Грепіей. Къ сожальнію, въ это самое время греки узнали объ окончательномъ рѣшеніи императора Александра предать ихъ собственной ихъ участи и потеряли возбужденную было отозваніемъ русской миссіи изъ Константинополя надежду на близкій разрывъ Россіи съ Портой. А между темъ, во всёхъ странахъ западной Европы широко распространялось сочувственное грекамъ движеніе, изв'єстное подъ названіемъ филэллинизма. Общественное мнѣніе вдохновлялось воспоминаніями классической древности и спѣшило протянуть руку помощи потомкамъ тахъ грековъ, которымъ человачество обязано было высшими благами образованности; филэллинскіе комитеты въ Германіи, Англіи, Франціи, Швейцаріи усердно собирали денежныя приношенія въ пользу возставшихъ. Во главѣ комитетовъ стояли: въ Германіи-король баварскій и наследный принцъ виртембергскій, окруженные цілою толной ученыхъ, филологовъ и историковъ; въ Англіи-лордъ Эрскинъ и выдающіеся члены великобританской аристократін; во Францін-передовые діятели литературнаго возрожденія: Шатобріанъ, Викторъ Гюго, Монталамберъ; въ Швейцарін-богатый банкиръ Эйнаръ, личный другъ графа Каподистріи. Комитеты не ограничивались денежною помощью. Они снабжали возставшихъ оружіемъ, боевыми снарядами, вербовали для нихъ офицеровъ. На см'вну филэллинамъ, перебитымъ въ эпирскомъ походъ, явились новые. превосходившіе ихъ и числомъ, и качествомъ. Во главі- последнихъ стояль лордъ Байронъ, самый блестящій представитель литературы того времени. Высадясь въ Миссолонги въ началь 1824 года, онъ умеръ тамъ нъсколько мъсяцевъ спустя, изнуренный лихорадкой, разочарованный картиной анархіи. которой довелось ему быть свидетелемъ.

Подъ вліяніемъ филэллинскаго движенія, преданія языческой древности начали оттѣснять въ возставшей Греціи византійско-христіанскій элементь, западно-европейскія теченія осиливать традиціонную преданность грековъ къ единовѣрной Россіи. Къ концу 1822 года, военное правительство снова уступило мѣсто гражданскому, президентомъ котораго сталъ Кондуріоти, одинъ изъ богатѣйшихъ арматоровъ острова Гидры, все состояніе свое принесшій на алгарь отечества, но, подобно большинству греческихъ островитянъ, сторонпикъ западнаго направленія въ политикѣ, какъ внутренней, такъ п внѣшней.

Такому обороту также немало содъйствовала коренная перемена въ направлении великобританскаго кабинета. Преемникъ Лондондерри, Каннингъ, круто повернуль въ сторону. совершенно противоположную восточной политик' своего предшественника. Тотчасъ по вступленін его въ управленіе, англійскій представитель въ Константинополі: получиль приказаніе объявить Порть, что Англія не можеть сохранить съ нею прежнія дружественныя отношенія, если она не исполнить всьхъ своихъ объщаній касательно христіанскихъ подданныхъ 1). Одновременно сентъ-джемскій кабинетъ призналъ не только права воюющей стороны за греками, но и провозглашенную ими блокаду турецкихъ береговъ 2). Разгадка этихъ мъръ Каниинга заключается въ следующихъ словахъ одного изъ его писемъ: «Россія покидаеть свой передовой пость; Англія должна воспользоваться этимъ и занять ея місто, тымъ болье, что человычество этого требуетъ» 3).

Нѣтъ сомпѣнія, что такой рѣшительный образъ дѣйствій британскаго министра быль одною изъ главныхъ причинъ, побудивнихъ императора Александра снова взять въ свои руки дѣло умиротворенія Востока. На свиданіи, происходившемъ въ октябрѣ 1823 года въ Черновицѣ, между имъ и императоромъ австрійскимъ, онъ заявилъ, что если «великій союзъ» полагаєтъ, что настала пора положить конецъ турецкому владычеству въ Европѣ, то Россія готова содѣйствовать достиженію этой цѣли \*). Но разумѣется «великій союзъ» былъ далекъ отъ выраженія подобнаго миѣнія, и Меттернихъ согласился лишь на созваніе въ Петербургѣ конференціи для обсужденія способовъ европейскаго вмѣшательства въ греко-турецкую распрю. Такая конференція дѣйствитэльно собралась въ русской столицѣ, лѣтомъ 1824 года, но Англія отказалась принять въ ней участіе, и конференція разошлась послѣ двухъ засѣданій, пе

Каннингъ лорду Странгфорду, 2 (14) февраля 1823.
 Декларація лондонскаго двора, 13 (25) марта 1823.

<sup>&</sup>quot;) Каннингъ лорду Странгфорду, апръль 1823.

<sup>4)</sup> Графъ Мерси князю Меттернику, 2 (14) октября 1823.

приведя къ положительному результату. За то она послужила поводомъ къ враждебной противъ Россіи демонстраціи временнаго греческаго правительства.

Императорскій кабинетъ выработаль планъ замиренія Грецін, который долженъ быль послужить основаніемъ для совіщаній конференціи. Въ пространномъ меморандумѣ, графъ Нессельроде опредълиль особенное отношение Россіи къ греческому возстанію, продолжавшемуся уже около трехъ лѣть. «Россія,» писаль онь, «не можеть равнодушно взирать на продленіе порядка вещей, отъ котораго такъ сильно страдають ея отношенія къ Востоку, ся торговля, ся драгоцівнівнішіе интересы. Какъ великодушіе державъ относительно дружественной и союзной имъ державы, такъ и общій имъ интересъ мира требують ихъ совокупнаго вмѣшательства. Предъ ихъ единеніемъ похитители власти разсыпались во прахъ, геній войны и бичъ военныхъ революцій вынуждены были уступить ихъ союзу. Она вступили бы въ противорачие сами съ собою, если бы сложили нынѣ руки и предоставили Греціи служить революціонерамъ всёхъ странъ уб'єжищемъ, изъ котораго они могутъ продолжать свои преступные происки и возмущать народъ противъ правительствъ, обвиняя последнія въ томъ, что они-де намфрены ввергнуть Грецію въ анархію и варварство и одинаково относятся къ магометанству и христіанству.» Предложенія свои императорскій кабинеть формулироваль слідующимъ образомъ: «Несомнѣнно, что турки никогда не допустять независимости Греціи; также вірно и то, что греки никогда не согласятся возвратиться къ положению, въ которомъ находились до возстанія. Разр'єшеніе задачи лежить между этими двумя исходами, и всего правильнъе искать его на пути, уже извъстномъ Портъ изъ примъровъ собственной ел исторіи. Княжества, подобныя Молдавін и Валахін, съ мудрыми м'вропріятіями противъ злоупотребленій, составляющихъ несчастіе этихъ областей, суть понятныя туркамъ учрежденія. А потому державы должны потребовать отъ Порты, чтобы въ Греціи были образованы три княжества, изъ коихъ первое обнимало бы восточную Грецію, а именно бессалію, Віотію и Аттику; второе-западную Грецію, то-есть бывшее Венеціанское прибрежье, за исключеніемъ доли, доставшейся изъ него Австріи, Эпиръ и Акарнанію; третье-южную Грецію, то-есть Морею, а быть можеть и Кандію. Для острововъ Архи-

пелага следуеть потребовать муниципальнаго устройства, что было бы лишь возобновленіемъ преимуществъ, коими они пользовались въ теченіе в'єковъ. Само собою разум'єтся, что Порта сохранить верховную власть свою надъ этими землями. Она не будеть посылать туда правителя, но станеть получать оттуда ежегодную, разъ навсегда опредъленную дань. Мъста и должности въ этихъ княжествахъ должны быть заняты мѣстными уроженцами; имъ присвоится свобода торговли и собственный флагъ; представителемъ ихъ въ Константинополѣ будеть патріархъ, поставленный подъ охрану народнаго права, подобно агентамъ господарей молдавскаго и валашскаго. Порта занимала бы своими войсками нѣсколько крѣпостей, причемъ быль бы определень районь, въ коемъ они почернали бы свое продовольствіе и переступить за который не им'єли бы права. Всв подробности о назначении князей, срокв ихъ правления. границахъ и способѣ администрацін, расходахъ, опредѣленіи мѣстъ, подлежащихъ занятію турками, правахъ ихъ военныхъ начальниковъ, муниципальномъ устройствъ острововъ и т. д. были бы условлены посредствомъ дальнъйшихъ переговоровъ между Портой, союзными державами и греческими уполномоченными, по примъру того, что происходило въ 1812 году относительно сербовъ. Совокупность этихъ условій должна быть поставлена подъ ручательство всёхъ союзныхъ державъ или тёхъ изъ нихъ, которыя пожелаютъ принять на себя такое обязательство 1).

Со стороны русской дипломатіи, наученной опытомъ предшествовавшихъ лѣтъ, было по меньшей мѣрѣ наивно разсчитывать на принятіе союзными дворами условій нашего меморандума, тѣмъ болѣе на содѣйствіе приведенію его въ исполненіе. Всего труднѣе было ожидать этого отъ князя Меттерниха, который радъ быль обсуждать какіе угодно проекты, лишь бы не приходить къ окончательному заключенію, не приступать отъ словъ къ дѣлу. А между тѣмъ, меморандумъ не остался безъ послѣдствій, но съ совершенно противоположной стороны. Вскорѣ по сообщеніи его иностраннымъ кабинетамъ, онъ, якобы по нечаянной нескромности, былъ обнародованъ въ одной изъ заграничныхъ газетъ и такимъ путемъ сдѣлался извѣстенъ въ Грепіи. Временное правительство воспользовалось

Меморандумъ графа Нессельроде, 28 декабря 1823 (9 января 1824).
 Вивши. полит. императора Николая І.

этимъ, чтобы въ обращенной къ англійскому двору нотѣ протестовать противъ предложеннаго Россіей плана замиренія и, главнымъ образомъ, противъ оставленія грековъ подъ верховнымъ владычествомъ султана. Нота оканчивалась обращенною къ Каннингу просьбой помочь грекамъ въ той же степени, въ какой была имъ нѣкогда оказана помощь испанскимъ колоніямъ въ южной Америкѣ 1).

Послѣ успѣшнаго отраженія въ 1825 году вторичной попытки турокъ возвратить себѣ потерянное господство въ Элладъ, внутренийя несогласія и раздоръ возобновились въ этой несчастной странв, твмъ болве, что взаимное истощение какъ турокъ, такъ и грековъ, вызвало въ теченіе всего следующаго года пріостановку военныхъ действій. Дело дошло до междоусобной войны между правительствомъ Кондуріоти и представителями народной партіи, капитанами и главарями Пелопоннеза. Благодаря двумъ займамъ, заключеннымъ въ Англіп, на самыхъ, впрочемъ, хищническихъ условіяхъ, перевѣсъ оказался на сторон' правительства. Старикъ Колокотрони былъ взятъ въ пленъ правительственными войсками и заключенъ въ тюрьму на островѣ Гидрѣ. Съ этой минуты полная анархія водворилась въ Греціи. Правительство не въ силахъ было противиться своеволю румелютскихъ дружинъ и гидріотскихъ моряковъ, доставившихъ ему побъду надъ мореотами. Какъ ни была незначительна дошедшая до него доля изъ двухъ заключенныхъ въ Лондонъ займовъ, она пошла не на приготовленія къ оборонъ противъ ожидавшагося новаго нападенія мусульманъ, а на удовлетвореніе притязаній румеліотовъ и гидріотовъ. По свидѣтельству англичанина-очевидца 2), члены греческаго правительства были нисколько не лучше явныхъ разбойниковъ по отношению къ государственной казив. Понятно, какимъ громовымъ ударомъ разразилась надъ ними в'єсть о появленіи въ Пелопоннезѣ новаго могучаго противника: сына паши египетскаго, Ибрагима, назначеннаго Портой правителемъ Морен и высадившагося въ южной части полуострова во главѣ сильнаго и по-европейски дисциплинированнаго египетскаго войска. Въ короткое время, а именно съ половины февраля по конепъ

<sup>1)</sup> Греческое правительство Каннингу, 31 іюля (12 августа) 1824.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Генерала Гордона. Замъчательно, что этотъ филэдлинъ отзывался такъ про правительство Кондуріоти, большинство членовъ коего принадлежало къ англійской партіи.

мая 1825 года, Ибрагимъ-наша взялъ Наваринъ, разбилъ высланныя ему навстрѣчу греческія силы, проникъ внутрь Пелопоннеза до Триполицы и оттуда направился къ стѣнамъ Навиліи, временной столицы Греціи. Какъ за три года предъ тѣмъ въ подобномъ положеніи правительство Маврокордато, такъ окончательно растерялось теперь и правительство Кондуріоти. Оно спѣшило освободить изъ заключенія Колокотрони и провозгласить его диктаторомъ для спасенія отечества, но, не дожидаясь результата предпринятыхъ послѣднимъ военныхъ дѣйствій, торжественнымъ актомъ отдало себя и всю Грецію подъ защиту и покровительство короля великобританскаго 1).

Совокупность этихъ происшествій побудила императора Александра действовать решительно. Видя, что возобновленныя весной 1825 года конференціи въ Петербургѣ лишь обнаруживаютъ разногласіе державъ, не подвигая самаго дъла ни на единый шагъ впередъ, онъ предложиль союзнымъ дворамъ высказаться относительно понудительных в маръ, которыя признавалъ необходимыми принять противъ Порты. Отвътъ всъхъ дворовъ, за исключеніемъ берлинскаго, быль уклончивый. Князь Меттернихъ даже безусловно отвергаль всякія міры понужденія, сов'єтуя намъ «положиться на время, которое укажеть на исходъ изъ нынѣшнихъ затрудненій». Такъ говориль онъ нашему послу, но въ наставленіи собственному представителю въ Петербургѣ злобно и язвительно замѣчаль: «Русскій дворъ не знаеть самъ чего хочеть. Онъ не желаеть признать несомивнной истины, что вліяніе его на грековъ потеряно... Русскій кабинеть хочеть невозможнаго, біжить въ погоню за действіемъ, для котораго не существуеть средствъ, борется противъ формы, истекающей изъ основанія, имъ самимъ положеннаго. Нышь опъ ищетъ новыхъ путей для возвращенія утраченнаго вліянія, но не находить.»

Въ этомъ отношеніи австрійскій канцлеръ могъ считать цёль свою вполн'є достигнутою. На нолитической поверхности Греціи не оставалось и сл'єдовъ когда-то столь сильнаго русскаго вліянія. Да и могло ли быть иначе, при той политик'є нерѣшительности и колебаній, которой мы сл'єдовали во все

Актъ подчиненія Греція великобританскому правительству, 31 іюля (12 августа) 1825.

продолжение войны за независимость? Къ тому же, съ церерыва нашихъ дипломатическихъ сношеній съ Портой, русскіе консульские агенты были также отозваны изъ Греціи. Лавно уже крейсировали въ греческихъ водахъ посланныя для наблоденія за событіями эскадры англійская, французская и австрійская, но русскій военный флагъ и не показывался въ Архипелагъ. Въ Грецію не заъзжаль ни одинъ русскій человъкъ. доброволецъ или частный путешественникъ, тогда какъ запалные филэллины изъёздили ее вдоль и поперекъ, толпами служили въ войскахъ ея и флоть. Въ Россіи задержано было болье 300,000 рублей, собранныхъ по всенародной подпискъ на выкупъ христіанъ изъ турецкаго плена, въ то самое время, когда возстаніе жило лишь на пособія, доставляемыя ему филоллинскими комитетами на Западъ. Мудрено ли, что люди забравшіе власть въ свои руки въ Греціи, хвалились непріязнью къ Россіи, въ надежді заслужить тімъ благоволеніе прочихъ европейскихъ державъ. И не смотря на все это, русское вліяніе исчезло только съ поверхности. Греческій народъ продолжалъ сохранять въ глубинѣ души преданность къ великой единовърной державъ и отъ нея одной ожидать себъ спасенія.

Это не замедлило обнаружиться, какъ только, со вступленіемъ на престолъ императора Николая, политика Россіи получила твердое направленіе и снова предъявила свое право на преобладающее значеніе при рѣшеніи участи Востока.

Въ предшедшей главѣ изложены энергическія мѣры принятыя по отношенію къ Греціи молодымъ государемъ тотчасъ по воцареніи своемъ: с.-петербургскій протоколъ, отправленіе русской эскадры въ Архипелагъ, наконецъ лондонскій трактатъ, послужившій началомъ тройственному союзу, заключенному съ цѣлью положить конецъ кровопролитію и возродить Грецію. Мѣры эти были приняты императоромъ Николаемъ какъ нельзя болѣе вовремя. Истощенная шестилѣтнею борьбой, терзаемая внѣшнимъ врагомъ и внутренними раздорами, Эллада находилась при послѣднемъ издыханіи.

Большая половина Пелопоннеза была въ рукахъ египтинъ, немилосердно опустошавшихъ несчастный полуостровъ. Греки держались только въ Навиліи и и всколькихъ другихъ прибрежныхъ городахъ, да въ недоступныхъ непріятелю глубокихъ ущельяхъ Тайгета. Турки господствовали въ восточной Греціи, обложивъ со всёхъ сторонъ абинскій Акрополь, гдё засёла горсть христіанъ подъ начальствомъ доблестнаго филэллина, француза Фабвье. Наконецъ, въ апрёлё 1826 года, послё одиннадцатим сачной геройской защиты, паль Миссолонги. В есть о гибели этого послёдняго оплота греческаго владычества въ Акарнаніи нанесла рёшительный ударъ злосчастному правительству Кондуріоти. Цёлый годъ въ Элладё господствовала полная анархія, и только весной слёдующаго 1827 года, враждующія партіи рёшились сойтись въ третьемъ народномъ собраніи.

Трезенское собраніе, нодобно двумъ предшедшимъ, эпидаврскому и астросскому, поражало разнообразіемъ выражаемыхъ въ немъ мнѣній и сужденій. Къ тому времени политическіе дѣятели Эллады раздѣлились на три главныя партіи, слѣды которыхъ сохранились и до нашихъ дней. Англійскую партію составляли пренмущественно островитяне, французскую—представители западной и восточной Греціи, такъ называемые румеліоты; вожди Пелопоннеза открыто именовали себя русскою партіей, опираясь на весь православный греческій народъ. Главой послѣдней былъ знаменитый «старецъ,» в вроич, какъ называла вся Греція Оедора Колокотрони.

Пока руководимые Колеттисомъ сторонники французскаго вліянія вырабатывали въ Трезенѣ конституцію еще либеральнѣе эпидаврской, въ которой торжественно провозглашалось начало народнаго самодержавія и полная независимость Эллады; пока, благодаря настояніямъ Маврокордато и друзей его, собраніе провозглашало двухъ англичанъ, лорда Кохрена и сэра Ричарда Чёрча, главными начальниками: перваго—морскихъ, а втораго—сухопутныхъ силъ Греціи, русско-народная партія одержала блестящую побѣду надъ своими соперниками, настоявъ на избраніи правителемъ Эллады на семилѣтній срокъ графа Іоанна Каподистріи 1).

Со времени удаленія своего отъ зав'єдыванія нашими иностранными д'єлами въ 1822 году, бывшій министръ Александра I носелился въ Женев'є. Оттуда онъ внимательно сл'єдилъ

<sup>&#</sup>x27;) Съ легкой руки иностранныхъ публицистовъ и историковъ принято у насъ именовать Каподистрію президентомъ Греціи. Выраженіе это крайне неточно. Греческое χοβερνήτης и по происхожденію, и по значенію соотвѣтствуетъ слову правитель; по-французски также слѣдовало бы переводить его словами gouverneur или régent.

за ходомъ событий въ Греции, поддерживая оживленныя сношенія со своими тамошними друзьами. Отчужденіе грековъ отъ-Россія глубово речанию его. Онъ быль всиренно убъщень, что безъ русской полощи возстание не достигнеть своей цели. Не менте огорчали его и революционных средства борьбы и. вакъ послідствіе вхъ, денагогическія вачаль, внесенныя въ государственное устройство Эдлады. Онь порошо понямаль, что пока дела въ ней не примуть иного направления, сочувствіе императора Няколая не будеть на стороні грековь. Въ заключенія веоднократно упомянутой пространной записки, представленной имъ государю въ концѣ 1826 года, онъ старался разъяснить противоречіе между действительнымы настроеніемы греческаго народа и поступками лиць, самовольно присвоившихъ себь вазваніе его правителей. «Никогда,» утверждаль онъ, не удастся изгладить изъ воспоминаній и изъ сердца грековь следы прошедшаго, съ темъ, чтобъ уничтожить этоть народъ вли но крайней мъръ исказить его свойства, дабы Россія не иміла уже боліє возножности покровительствовать emv. n

Благопріятное впечатлівніе, произведенное запиской Каподистрін на императора Ниболая, имело последствіємъ разрешеніе ему самому прибыть въ Петербургъ. Ближайшею цілью предпринятой весной 1827 года поъздки графа въ Россію было, по выраженію вернаго его друга и сотрудника Стурдзы, «поклониться праху Александра, представиться молодому государю, высказать ему свои надежды и опасенія относительно Греціи и ему же поручить судьбы ея, в Въ Петербургѣ подучиль Каподистрія извістіе объ избраніи своемь въ правители Эллады. Онъ самъ сохраниль намъ разсказъ о бестать съ императоромъ Николаемъ по поводу этого назначенія. Государь сказалъ ему, что главною его задачей должно быть отчужденіе греческаго движенія отъ сопряженныхъ съ нимъ демагогическихъ элементовъ. Тогда опорой ему можетъ служить законное содъйствие великихъ державъ. Поэтому пусть приметъ онъ предложенное ему званіе не иначе, какъ подъ условіемъ. что греки подчинятся требованіямъ іюльскаго договора. Актомъ этимъ три союзные двора обезпечивають Греціи всь блага вполит свободнаго національнаго существованія. Вассальное отношение къ Порть ни въ чемъ не стъснить фактической свободы грековъ. Оно будеть простою формальностью и вы-

разится лишь умъренною данью, соотвътственною средствамъ страны. Внутреннее управленіе, законодательство, торговля не подлежать никакимъ ограниченіямъ. Право принимать и назначать консульскихъ агентовъ достаточно удовлетворяетъ потребностямъ страны, тогда какъ безъ опаснаго права содержать дипломатическихъ представителей и заключать союзы съ иностранными государствами она можеть легко обойтись, ибо послѣднее сопряжено со значительными расходами. Но, присовокуплялъ государь, если турки по упрямству своему откажутся признать условія лондонскаго договора, то подчиненіемъ своимъ греки получать тімъ большее право на его, государя, личное участіе. Слова эти несомнѣнно означали, что въ такомъ случат Россія готова будетъ признать полную независимость Эллады. Съ глубочайшимъ благоговениемъ внималь будущій правитель Греціи словамъ своего державнаго собестдника и торжественно объщаль не принимать поднесеннаго ему достоинства, не получивъ предварительно такихъ полномочій «которыя дали бы ему возможность основать политическое существование Греціи на началахъ, условленныхъ между тремя союзными дворами» 1).

Согласно прошенію, Каподистрія быль уволень окончательно изъ русской службы, причемъ ему была выражена высочайшая благодарность за строгое исполненіе долга, за приверженность къ славѣ и пользамъ Россіи, за личную преданность императору Александру Павловичу. <sup>2</sup>) Графъ отказался отъ предназначенной ему пенсіи въ размѣрѣ 60,000 франковъ, замѣтивъ, что его должна отнынѣ связывать съ Россіей «лишь признательность, которую всякій честный человѣкъ питаетъ къ своему благодѣтелю».

Радушный и ласковый пріемъ, оказанный государемъ, почерпнутое изъ бесёдъ съ нимъ убёжденіе въ его расположеніи къ Греціи и готовности содёйствовать ея возрожденію, представляли такой контрастъ со впечатлёніями, вынесенными графомъ изъ прочихъ иностранныхъ столицъ, посёщенныхъ по пути въ Грецію, что еще до высадки своей на берегъ, онъ заявилъ греческой депутаціи, явившейся встрётить его: «Эллада должна отнынѣ обращать взоры свои къ сёверу и всю надежду возлагать на юношу, том меся!».

<sup>1)</sup> Графъ Каподистрія императору Николаю, З (15) іюля 1827.

Указъ правительствующему сенату 2 (14) іюля 1827.

Правитель Греціи остался веренъ слову, которое даль императору Николаю въ Царскомъ Сель. Онъ началъ съ того, что побудиль учрежденный трезенскимь собраніемь сенать изъ выборныхъ народныхъ представителей добровольно разойтись и замёниль его совещательнымъ советомъ изъ 27 членовъ, имъ самимъ назначенныхъ, которому присвоилъ названіе Панэллиніона. Онъ отклонилъ установленную для него темъ же собраніемъ присягу, обязывавшую его соблюдать независимость Греціи и управлять ею на основаніи органическихъ законовъ, изданныхъ народными собраніями. Вмѣсто этой формулы, онъ торжественно объщалъ исполнять возложенныя на него націей обязанности, согласно началамъ, положеннымъ въ основу государственнаго устройства Греціи собраніями эпидаврскимъ, астросскимъ и трезенскимъ, и заключилъ свою клятву такими словами: «Клянусь исполнить мой долгъ, впредь до созванія народнаго собранія, на основаніи правиль, изданныхъ при учреждении временнаго правительства, желая способствовать національному и политическому возрожденію Греціп. дабы она какъ можно скоръе получила возможность воспользоваться преимуществами, объщанными ей лондонскимъ трактатомъ».

Развязавъ себѣ руки устраненіемъ конституціонныхъ стѣсненій, онъ съ жаромъ принялся за водвореніе порядка во всёхъ отрасляхъ государственнаго управленія. Дёятельность его была поистинѣ изумительна. Плачевное состояніе греческихъ финансовъ нуждалось въ немедленной помощи. Благодаря значительнымъ суммамъ, которыми Каподистрія былъ снабженъ русскимъ дворомъ, а также щедрымъ приношеніямъ богатыхъ капиталистовъ изъ грековъ, жившихъ за границей, которымъ онъ самъ подаль примъръ, пожертвовавъ греческой казнѣ всѣмъ своимъ состояніемъ, онъ усиѣль удовлетворить главнымъ потребностямъ государственнаго бюджета. Уступая усиленной просьбѣ Каподистріи. Россія и Франція обѣщали ему вскор'в ежем'всячное пособіе, въ разм'вр'в полумилліона франковъ каждая. Изъ трехъ державъ-покровительницъ, только Англія не ссудила ему ни гроша. Но, не полагаясь на одну иноземную помощь, онъ основалъ греческій національный банкъ, который не разъ впоследствін выручаль государство изъ денежныхъ затрудненій.

Особенное усердіе проявиль правитель въ попеченіяхъ

своихъ о реорганизаціи арміи и флота. На нихъ удѣлиль онъ значительнѣйшую часть иностранныхъ субсидій, говоря, что «имъ предстоитъ отвоевать для Греціи ея естественныя границы». Онъ не оставиль безъ вниманія находившіяся въ состояніи полнаго застоя торговлю и земледѣліе, учредиль почту, преобразовалъ судебную часть, положиль начало народному просвѣщенію и общественной благотворительности. Церковь и ея пастырей онъ окружиль глубокимъ уваженіемъ. Наконецъ, имъ же введена во всѣхъ областяхъ правпльно организованная и строго подчиненная правительственному центру администрація.

При этихъ преобразованіяхъ Канодистрія имѣль сотрудниками людей всѣхъ партій, которыхъ назначаль на должности соотвѣтственно ихъ способностямъ, не взирая на ихъ политическія воззрѣнія. Съ иностранцами-филэллинами, находившимися въ греческой службѣ, онъ обращался любезно и предупредительно, но мало-по-малу успѣль лишить ихъ того преобладающаго значенія, коимъ они пользовались прежде, что побудило честолюбивѣйшихъ изъ нихъ, Чёрча и Фабвье, выйти въ отставку. Въ противоположность такому обращенію съ иноземцами, онъ особенно отличилъ народныхъ вождей возстанія: Оедору Колокотрони было возвращено званіе архистратига Пелопоннеза, а Димитрію Ипсиланти ввѣрено начальство надъ войсками, расположенными въ восточной Греціи.

Едва прошло три місяца со дня прибытія Каподистрів, какъ всныхнула война между Россіей и Турціей. Правитель возв'єстиль о ней народу восторженнымь воззваніемь, въ коемъ указаль, «что умиротвореніе и будущность Эллады составляють предметь постоянныхъ заботь императора всероссійскаго.» Тогда же обнародоваль онъ во всеобщее св'єдініе, что русскій дворъ ссудиль греческому правительству два милліона франковъ, а сверхъ того, императрица Александра Өеолоровна отъ себя пожаловала 200,000 серебряныхъ рублей. Греческія войска были приведены въ движеніе, ув'єнчавшееся усп'єхомъ. Западной арміи сдались турецкіе гарнизоны, занимавніе кр'єпости Лепанто, Анатолико и Миссолонги; восточная нанесла туркамъ при П'єтріє р'єшительное пораженіе.

Въ видахъ понужденія египтянъ оставить Пелопоннезъ, лондонская конференція согласилась на отправленіе туда французскаго экспедиціоннаго корпуса. Но еще не успѣлъ онъ

за ходомъ событій въ Греціи, поддерживая оживленныя сношенія со своими тамошними друзьями. Отчужденіе грековъ отъ Россіи глубоко печалило его. Онъ былъ искренно убъжденъ, что безъ русской помощи возстание не достигнеть своей цали. Не менбе огорчали его и революціонныя средства борьбы и, какъ последствіе ихъ, демагогическія начала, внесенныя въ государственное устройство Эллады. Онъ хорошо понималъ, что пока дела въ ней не примутъ пного направленія, сочувствіе императора Николая не будеть на сторонъ грековъ. Въ заключеніи неоднократно упомянутой пространной записки, представленной имъ государю въ концѣ 1826 года, онъ старался разъяснить противорьчие между действительнымъ настроениемъ греческаго народа и поступками лицъ, самовольно присвоившихъ себъ названіе его правителей. «Никогда,» утверждаль онъ, не удастся изгладить изъ воспоминаній и изъ сердца грековъ следы прошедшаго, съ темъ, чтобъ уничтожить этотъ народъ или по крайней мъръ исказить его свойства, дабы Россія не им'єла уже болбе возможности покровительствовать emv.»

Благопріятное впечатл'єніе, произведенное запиской Каподистріи на императора Николая, имѣло последствіемъ разрѣшеніе ему самому прибыть въ Петербургъ. Ближайшею пілью предпринятой весной 1827 года полздки графа въ Россію было, по выраженію вірнаго его друга и сотрудника Стурдзы, «поклониться праху Александра, представиться молодому государю, высказать ему свои надежды и опасенія относительно-Греціи и ему же поручить судьбы ел.» Въ Петербургѣ получиль Каподистрія извістіе объ избраніи своемъ въ правители Эллады. Онъ самъ сохранилъ намъ разсказъ о беседе съ императоромъ Николаемъ по поводу этого назначенія. Государь сказалъ ему, что главною его задачей должно быть отчужденіе греческаго движенія отъ сопряженныхъ съ нимъ демагогическихъ элементовъ. Тогда опорой ему можетъ служить законное содъйствие великихъ державъ. Поэтому пусть приметъ онъ предложенное ему званіе не иначе, какъ подъ условіемъ. что греки подчинятся требованіямъ іюльскаго договора. Актомъ этимъ три союзные двора обезпечиваютъ Греціи всв блага вполить свободнаго національнаго существованія. Вассальное отношение къ Портв ни въ чемъ не ственить фактической свободы грековъ. Оно будеть простою формальностью и вы-

разится лишь умъренною данью, соотвътственною средствамъ страны. Внутреннее управленіе, законодательство, торговля не подлежать никакимъ ограниченіямъ. Право принимать и назначать консульскихъ агентовъ достаточно удовлетворяетъ потребностямъ страны, тогда какъ безъ опаснаго права содержать дипломатическихъ представителей и заключать союзы съ иностранными государствами она можетъ легко обойтись, ибо последнее сопряжено со значительными расходами. Но, присовокуплялъ государь, если турки по упрямству своему откажутся признать условія лондонскаго договора, то подчиненіемъ своимъ греки получать тімъ большее право на его, государя, личное участіе. Слова эти несомивнию означали, что въ такомъ случат Россія готова будетъ признать полную независимость Эллады. Съ глубочайшимъ благоговениемъ внималь будущій правитель Греціи словамъ своего державнаго собеседника и торжественно обещаль не принимать поднесеннаго ему достоинства, не получивъ предварительно такихъ полномочій «которыя дали бы ему возможность основать политическое существование Греціи на началахъ, условленныхъ между тремя союзными дворами» 1).

Согласно прошенію, Каподистрія быль уволень окончательно изъ русской службы, причемъ ему была выражена высочайшая благодарность за строгое исполненіе долга, за приверженность къ славѣ и пользамъ Россіи, за личную преданность императору Александру Павловичу. 2) Графъ отказался отъ предназначенной ему пенсіи въ размѣрѣ 60,000 франковъ, замѣтивъ, что его должна отнынѣ связывать съ Россіей «лишь признательность, которую всякій честный человѣкъ питаетъ къ своему благодѣтелю».

Радушный и ласковый пріємъ, оказанный государемъ, почерпнутое изъ бесёдъ съ нимъ уб'єжденіе въ его расположеніи къ Греціи и готовности сод'єйствовать ея возрожденію, представляли такой контрастъ со впечатл'єніями, вынесенными графомъ изъ прочихъ иностранныхъ столицъ, пос'єщенныхъ по пути въ Грецію, что еще до высадки своей на берегъ, онъ заявилъ греческой депутаціи, явившейся встр'єтить его: «Эллада должна отнын вобращать взоры свои къ с'єверу и всю надежду возлагать на поношу, том місом!».

<sup>1)</sup> Графъ Канодистрія императору Николаю, З (15) іюля 1827.

<sup>\*)</sup> Указъ правительствующему сенату 2 (14) іюля 1827.

Правитель Греціи остался в'єренъ слову, которое далъ императору Николаю въ Царскомъ Селъ. Онъ началъ съ того. что побудиль учрежденный трезенскимъ собраніемъ сенать изъ выборныхъ народныхъ представителей добровольно разойтись и замениль его совещательнымъ советомъ изъ 27 членовъ, имъ самимъ назначенныхъ, которому присвоилъ названіе Панэллиніона. Онъ отклониль установленную для него тёмъ же собраніемъ присягу, обязывавшую его соблюдать независимость Греціи и управлять ею на основаніи органическихъ законовъ, изданныхъ народными собраніями. Вмѣсто этой формулы, онъ торжественно объщалъ исполнять возложенныя на него націей обязанности, согласно началамъ, положеннымъ въ основу государственнаго устройства Греціи собраніями эпидаврскимъ, астросскимъ и трезенскимъ, и заключилъ свою клятву такими словами: «Клянусь исполнить мой долгъ, впредь до созванія народнаго собранія, на основаніи правиль, изданныхъ при учреждении временнаго правительства, желая способствовать національному и политическому возрожденію Греціи, дабы она какъ можно скоръе получила возможность воспользоваться преимуществами, объщанными ей лондонскимъ трактатомъ».

Развязавъ себъ руки устраненіемъ конституціонныхъ стьсненій, онъ съ жаромъ принялся за водвореніе порядка во всёхъ отрасляхъ государственнаго управленія. Дёятельность его была поистинѣ изумительна. Плачевное состояніе греческихъ финансовъ нуждалось въ немедленной помощи. Благодаря значительнымъ суммамъ, которыми Каподистрія быль снабженъ русскимъ дворомъ, а также щедрымъ приношеніямъ богатыхъ каниталистовъ изъ грековъ, жившихъ за границей, которымъ онъ самъ подаль примѣръ, пожертвовавъ греческой казив всемъ своимъ состояніемъ, онъ успель удовлетворить главнымъ потребностямъ государственнаго бюджета. Уступая усиленной просьбѣ Каподистрін, Россія и Франція объщали ему вскор' ежем' сячное пособіе, въ разм' в полумилліона франковъ каждая. Изъ трехъ державъ-покровительницъ, только Англія не ссудила ему ни гроша. Но, не полагаясь на одну иноземную помощь, онъ основаль греческій національный банкъ, который не разъ впоследстви выручаль государство изъ денежныхъ затрудненій.

Особенное усердіе проявиль правитель въ попеченіяхъ

своихъ о реорганизацій армій и флота. На нихъ удѣлиль онъ значительнѣйшую часть пностранныхъ субсидій, говоря, что «имъ предстоитъ отвоевать для Грецій ей естественный границы». Онъ не оставиль безъ вниманія находившіяся въ состояній полнаго застоя торговлю и земледѣліе, учредиль почту, преобразоваль судебную часть, положиль начало народному просвѣщенію и общественной благотворительности. Церковь и ей пастырей онъ окружиль глубокимъ уваженіемъ. Наконецъ, имъ же введена во всѣхъ областяхъ правильно организованная и строго подчиненная правительственному центру администрація.

При этихъ преобразованіяхъ Каподистрія имѣть сотрудниками людей всѣхъ партій, которыхъ назначаль на должности соотвѣтственно ихъ способностямъ, не взпрая на ихъ политическія воззрѣнія. Съ иностранцами-филэдлинами, находившимися въ греческой службѣ, онъ обращался дюбезно и предупредительно, но мало-по-малу успѣль лишить ихъ того преобладающаго значенія, коимъ они пользовались прежде, что побудило честолюбивѣйшихъ изъ нихъ, Чёрча и Фабвье, выйти въ отставку. Въ противоположность такому обращенію съ иноземцами, онъ особенно отличиль народныхъ вождей возстанія: Оедору Колокотрони было возвращено званіе архистратига Пелопоннеза, а Димитрію Ипсиланти ввѣрено начальство надъ войсками, расположенными въ восточной Греціи.

Едва прошло три мѣсяца со дня прибытія Каподистріи, какъ вспыхнула война между Россіей и Турціей. Правитель возвѣстилъ о ней народу восторженнымъ воззваніемъ, въ коемъ указалъ, «что умиротвореніе и будущность Эллады составляють предметъ постоянныхъ заботъ императора всероссійскаго.» Тогда же обнародовалъ онъ во всеобщее свѣдѣніе, что русскій дворъ ссудилъ греческому правительству два милліона франковъ, а сверхъ того, императрица Александра Феолоровна отъ себя пожаловала 200,000 серебряныхъ рублей. Греческія войска были приведены въ движеніе, увѣнчавшееся успѣхомъ. Западной арміи сдались турецкіе гарнизоны, занимавшіе крѣпости Лепанто, Анатолико и Миссолонги; восточная нанесла туркамъ при Пётрѣ рѣшительное пораженіе.

Въ видахъ понужденія египтянъ оставить Пелопоннезъ, лондонская конференція согласилась на отправленіе туда французскаго экспедипіоннаго корпуса. Но еще не успѣлъ онъ прибыть на м'єсто, какъ англійскій адмираль Кодрингтонъ уб'єдиль Мегмета-Али отозвать сына своего съ войскомъ въ Египеть. Такимъ образомъ, къ концу 1828 года, почти вся Эллада была освобождена отъ мусульманскихъ ополченій, и благодарный народъ не безъ основанія приписываль этотъ результатъ мудрой заботливости своего правителя.

Популярность Каподистріи выразилась самымъ нагляднымъ образомъ при выборахъ въ народное собраніе, созванное имъ весной 1829 года. Въ тридцати шести избирательныхъ округахъ самъ онъ былъ избранъ единственнымъ депутатомъ, съ полномочіемъ поступать по личному усмотрѣнію. Такъ засвидѣтельствоваль народъ о своемъ неограниченномъ довѣріи къ тому, кого называлъ уже не иначе какъ ласкательнымъ именемъ «дяди Вани.» Сессія четвертаго народнаго собранія, состоявшаяся въ Аргосѣ, была новымъ торжествомъ для правителя. Каподистрія открылъ ее облеченный въ мундиръ русскаго статсъ-секретаря, съ грудью, украшенною русскими орденами. Отчеть объ его управленіи собраніе привѣтствовало единодушными рукоплесканіями, утвердило всѣ его распоряженія и единогласно изъявило ему признательность отечества.

Не внутри Греціи, а внѣ ея, именно въ засѣдавшей въ Лондонъ конференціи представителей трехъ державъ-покровительницъ, встрѣтилъ Каподистрія наибольшія затрудненія. Состоявшееся осенью 1828 года постановленіе о взятіи Морен и прилежащихъ острововъ подъ охрану тройственнаго союза было ему крайне непріятно, ибо предрѣшало до извѣстной степени вопросъ о будущихъ границахъ Эллады въ самомъ неблагопріятномъ для нея смысль. Вследъ затемъ, по распоряженію конференціи, явились въ Поросѣ, для собранія на мѣстѣ статистическихъ данныхъ, бывшіе представители трехъ союзныхъ державъ въ Константинополь: Стратфордъ-Каннингъ, Гильомино и Рибопьеръ. Они предложили правителю 28 самыхъ разнообразныхъ вопросовъ, на которые тотъ отвѣчалъ по возможности. Главный изъ нихъ касался границъ Греціи. Канодистрія доказываль необходимость отодвинуть ихъ до Пинда и Олимпа, такъ чтобъ Эпиръ и Оессалія входили въ составъ будущаго государства. Динломаты высказались въ пользу болъе умъреннаго расширенія къ съверу, проведя пограничную черту отъ Арты до Воло. Относительно будущаго образа правленія Эллады, они сошлись съ Каподистріей на преимуществахъ наслѣдственной монархіи, но какъ бы въ укоръ ему присовокупили въ отчетѣ своемъ конференціи, что «было бы несправедливо и опасно, при учрежденіи наслѣдственнаго правительства, лишить грековъ представительнаго начала, такъ какъ они, даже подъ турецкимъ владычествомъ, сами избирали свои общинныя власти, и старѣйшины ихъ пользовались правомъ распредѣленія податей.»

Отвётомъ правителя на такое косвенное обвинение представителей трехъ покровительствующихъ державъ, въ томъ числѣ и Россіи, было внушенное имъ первому акредитованному при немъ русскому дипломатическому агенту, личному другу и родственнику его, іонійцу графу Булгари, донесеніе послѣдняго вице-канцлеру графу Нессельроде. Въ донесеніи этомъ выставлялось на видъ, что, благодаря тремъ вѣкамъ рабства, вліятельнайшіе люди ва Греціи, то-есть именно старайшины, не отличались ни качествами, ни познаніями, на какія должно опираться благоустроенное политическое общество. Никакое благосклонное усиле не въ состояни возвратить на путь порядка этихъ бывшихъ посредниковъ между мусульманскими притъснителями и беззащитною райей, и всякое организованное правительство всегда будеть возбуждать въ нихъ лишь желаніе смуть и анархіи. Старейшины эти естественно враждебно расположены къ правительству Каподистріи, темъ болье имъ ненавистному, что оно воспрещаеть хищенія, караеть виновныхъ и покровительствуетъ угнетеннымъ. Въ первые годы возстанія они вступили въ союзъ съ политическими теоретиками, надалившими Грецію тремя демократическими конституціями, ибо видёли въ либеральныхъ началахъ средство упрочить свое вліяніе. Они же благопріятствовали зачинщикамъ смутъ, стекшимся въ Грецію со всёхъ кондовъ Европы, чтобъ эксплуатировать въ свою личную пользу греческое возстаніе. Совершенную противоположность имъ представляеть народъ, отличающійся благодушіемъ, повиновеніемъ, духомъ порядка и справедливости. «Въ высшей степени замѣчательно,» свидетельствоваль Булгари, «видеть целый народъ, после семильтней войны и анархіи, возвращающимся по призыву одного человека къ своимъ мирнымъ занятіямъ и трудолюбію, отвергающимъ съ негодованіемъ сов'єты многочисленныхъ агентовъ, возбуждавшихъ его къ бунту, и подчиняющимся закону, не будучи принуждаемымъкъ тому никакою силой.» Для

такого народа непригодно правительство, основанное на чисто конституціонныхъ началахъ, несовитстимыхъ ин съ соціальными стремленіями Греціи, ни съ покоемъ Европы. Ему нужно правительство монархическое, которое одно способно установить прочный порядокъ въ странь, тогда какъ отвлеченнымъ началамъ и догматамъ, такъ называемаго, народнаго самодержавія, она была обязана досель лишь государственнымъ долгомъ въ 70 милліоновъ франковъ, междоусобною войной, раззореніемъ и анархіей. Установить такое правительство въ Греціи-право и обязанность покровительствующихъ державъ. Цель ихъ виешательства была положить конецъ не только кровопролитной борьбѣ христіанъ съ турками, но и самой греческой революціи, учрежденіемъ правительства, которое отвѣчало бы великодушнымъ видамъ державъ и условіямъ европейскаго порядка. Лишь первая половина этой задачи исполнена; вторяя будеть осуществлена водвореніемъ въ Греція наслъдственной монархіи 1).

Соображенія эти были, по высочайшему повельнію, сообщены нашимъ дворомъ лондонской конференціи и не остались безъ вліянія на ея решенія. Она постановила, что Греція имфеть составить подъ верховнымъ владычествомъ султана государство, пользующееся полною свободой внутренняго управленія, и что во главѣ ея будеть поставлень наслѣдственный христіанскій князь. Выборъ последняго предоставлялся соглашенію трехъ союзныхъ державъ съ Портой. Северною границей Греціи признавалась черта оть Арты до Воло, въ составъ Греціи должны были также входить Эвбея и Циклады <sup>2</sup>). На означенныхъ основаніяхъ поручалось возобновить переговоры съ Портой, отъ имени тройственнаго союза, посламъ великобританскому и французскому, которые для этого возвращались въ Константинополь. Но, не ожидая исхода этихъ переговоровъ и едва ли не прежде, чемъ они были начаты, англійскій резиденть сообщиль греческому правительству різшенія конференціи къ сведенію и исполненію, присовокупивъ, что такъ какъ Порта соблюдаетъ перемиріе de facto, то и греческимъ войскамъ следуетъ прекратить военныя действія и удалиться за предълы, гарантированные ноябрскимъ про-

<sup>1)</sup> Графъ Булгари графу Нессельроде, 2 (14) декабря 1828

<sup>2)</sup> Протоколъ лондонской конференціи 10 (22) марта 1829.

токоломъ <sup>1</sup>). Это означало, что греки должны очистить всю западную и восточную Грецію и отступить въ Пелепоннезъ, ибо только этотъ полуостровъ былъ помянутымъ протоколомъ принятъ подъ временное ручательство державъ.

Каподистрія съ достоинствомъ отвергъ такое притязаніе англійской дипломатіи. Ему не было разсчета прекращать военныя дѣйствія, пока длилась русско-турецкая война. Онъ отвѣчалъ, что не получалъ офиціальнаго извѣщенія о принятіи Портой перемирія, фактическая же пріостановка операцій была съ ея стороны ничѣмъ инымъ, какъ переходомъ въ оборонительное положеніе, изъ котораго она всегда могла снова перейти въ наступленіе. Такъ же точно ему неизвѣстна сущность ноябрскаго протокола, но если бы тотъ и былъ ему сообщенъ, то онъ все же не имѣлъ бы средствъ перевести въ Пелопоннезъ и на Циклады несчастное населеніе изъ-за перешейка <sup>2</sup>).

Каподистрія им'єль полное право поступить такимъ образомъ. Онъ, правда, объщалъ императору Николаю не выходить изъ пределовъ лондонскаго трактата, но трактатъ этотъ самъ допускалъ участіе грековъ въ переговорахъ объ определеніи окончательной ихъ участи. Мартовскій же протоколь ставиль последнюю въ зависимость отъ уговора между Портой и послами морскихъ державъ, хотя и действовавшими отъ имени тройственнаго союза. Правитель Греціи былъ слишкомъ хорошо знакомъ съ положеніемъ дель въ Константинополь. чтобъ ожидать успёха отъ возобновленія дипломатическихъ сов'єщаній съ диваномъ. Всю надежду свою возлагаль онъ на побъды русскихъ войскъ, и не обманулся. То, въ чемъ султанъ четырнадцать разъ отказалъ настояніямъ дипломатін, признаніе начала европейскаго вмішательства въ отношенія его къ грекамъ и условленныхъ между союзными дворами основаній будущаго устройства Греціи, было занесено въ адріанопольскій мирный договоръ, страхомъ исторгнутый у Порты нашею побъдоносною арміей, остановившеюся въ одномъ переходъ отъ Парыграда. По личному указанію государя, графъ Дибичъ настояль и на признаніи пограничной черты отъ Арты до

<sup>1)</sup> Доукинсъ графу Каподистріи, 6 (18) мая 1829.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Графъ Каподистрія Доукинсу, 15 (27) мая 1829.

Воло, поступиться которою уже были готовы великобританскій и французскій послы.

Возстановленное Канодистріей преобладающее вліяніе Россін въ Греціи, повидимому, должно было на долгіе годы упрочиться адріанопольскимъ миромъ. Прозванный многочисленными своими ненавистниками русскимъ проконсуломъ, правитель Эллады не скрывалъ своей преданности великой единовърной державъ. «Русскій?» повторяль онъ, говоря про себя, «почему нътъ? Но прежде всего я грекъ.» Этими словами онъ ясно выражалъ убъждение свое, что истинно народный государственный человъкъ Гредіи естественно долженъ опираться на Россію. Таковъ и быль Каподистрія не только на словахъ, но и на дълъ. Во дни, непосредственно слъдовавшіе за заключеніемъ мира, обаяніе его среди соотечественниковъ было всесильно. Вѣчный сѣятель смуты и раздора между державами, составлявшими тройственный союзъ, Меттернихъ, не преминуль обратить на это обстоятельство внимание герцога Веллингтона. «Я считаю Каподистрію несокрушимымъ въ Греціи,» писаль онь въ Лондонъ. «Если онъ неудобенъ англичанамъ, то имъ не следовало дозволить избрание его президентомъ. Гредія-это онъ 1).»

Въ виду такого положенія дёль на мёстё, задача русской дипломатіи представлялась повидимому довольно ясною и простою. Ей приходилось не создавать, а только поддерживать вёковое историческое вліяніе Россіи въ Греціи, вліяніе выражавшееся въ данное время въ лицё правителя и въ политикѣ, коей онъ неуклонно слёдоваль. Въ Петербургѣ какъ будто сознавали это, и графъ Нессельроде повѣдалъ Меттерииху, «что непрерывность вліянія Каподистріи составляєть безусловную необходимость для русской политики» <sup>2</sup>).

Такова была наша политическая программа по отношеню къ Греціи, программа разумная и вполнѣ согласная съ преданіями, достоинствомъ и пользами Россіи. Взглянемъ же теперь на ея исполненіе.

Посл'є адріанопольскаго мира, точно также, какъ и до него, высшею инстанціей по греческимъ д'єламъ являлась, въ глазахъ императорскаго кабинета, лондонская конференція. Пер-

<sup>1)</sup> Князь Меттернихъ внязю Эстергази, 16 (28) октября 1829.

<sup>2)</sup> Князь Меттернихъ князю Эстергази, 2 (14) августа 1830.

вымъ ея деломъ было потребовать отъ русскихъ уполномоченныхъ заявленія, что относящаяся до Греціи 10 статья мирнаго договора «не упраздняетъ правъ союзниковъ императора, не препятствуетъ совъщаніямъ министровъ, собранныхъ въ конференціи въ Лондовъ, и не служить препятствіемъ для ръшеній, которыя три союзные двора, съ общаго согласія, признають наиболее полезными и всего лучше соответствующими обстоятельствамъ». Эта самая 10 статья постановляла, между прочимъ, что Порта не только выражаетъ согласіе на условія лондонскаго договора, но и присоединяется къ мартовскому протоколу конференціи, опредълявшему отношенія Греціи къ къ Турціи, образъ правленія ел, границы и т. п. Тъмъ не менве, конференція не сочла возможнымъ принять означенную статью за исходную точку своихъ совъщаній, а предпочла сослаться на ноту Порты къ посламъ англійскому и французскому, отъ 28-го августа (9-го сентября) 1829 года, въ коей Порта обязывалась вполнъ подчиниться всъмъ ръшеніямъ, какія будуть приняты лондонскою конференціей для приведенія въ исполнение иольскаго трактата. Следуетъ заметить, что ноту, хотя и пом'вченную вышеприведеннымъ числомъ, въ дъйствительности сообщилъ рейсъ-эфенди сэру Роберту Гордону и графу Гильомино лишь 13-го (25-го) сентября, то-есть цалые десять дней по заключении адріанопольскаго договора, и то только для сведенія союзныхъ дворовъ, такъ какъ затронутые въ ней вопросы были уже окончательно разрѣшены мирнымъ трактатомъ. Такому приступу вполив отвечали и самыя решенія, принятыя лондонскою конференціей въ заседанія 22-го января (3-го февраля) 1830 года. Греція провозглашена была независимымъ государствомъ. Выше было уже указано значеніе этого изм'єненія постановленій договоровъ какъ лондонскаго, такъ и адріанопольскаго. Но не даромъ досталось грекамъ признаніе ихъ независимости. Одновременно конференція рішила значительно уменьшить территорію вновь созданнаго государства и, выделивъ изъ него всю Акарианію и часть Этоліи, лишить его границы, не только условленной между тремя союзными дворами, но на которую и Порта выразила согласіе свое въ адріанопольскомъ договорѣ, той самой границы, про которую незадолго предъ тъмъ императоръ Николай писалъ графу Дибичу-Забалканскому: «Ни на какую иную границу, кром'в Арты и Воло, я не соглашаюсь. Над'вюсь,

что когда о томъ узнають въ Парижѣ, то французы мени поддержать, а если и нѣть, то я стою на своемъ. Мы иъ правѣ не нарушать нашего слова, и положеніе наше таково. что мы можемъ наконецъ сказать: я макъ хочу, благодаря успѣхамъ вашимъ въ Европѣ и Паскевича въ Азіи» 1).

Въ тотъ же день конференція предложила наследственную монархическую власть надъ Грепіей съ титуломъ владътельнаго князя принцу Леопольду Саксенъ-Кобургскому. Принцъ этоть быль женать на единственной дочери короли Георга IV великобританскаго и наследнице его престола, умершей въ 1817 году; сестра его была матерыю принцессы Викторіи, будущей королевы; парламентскимъ актомъ онъ былъ признанъ въ качествъ англійскаго принца, съ титуломъ королевскаго высочества. Не смотря на это, конференція нашла, что онъ можетъ быть избранъ государемъ Греціи, ибо не состоять де членомъ королевскаго дома, парствующаго нынъ въ Англіп. По брачному договору подтвержденному парламентомъ, принцъ Леопольдъ получалъ изъ англійской казны пожизненное содержаніе въ 50.000 фунтовъ стерлинговъ, что не помѣшало конференціи заявить, что смерть жены его порвала-де узы, связывавшія его съ Англіей, и что, согласно помянутому брачному договору, «онъ совершенно независимъ, каковы бы ни были обстоятельства». Мало того: протоколь, призывавшій протестанта царствовать надъ православною страной, не заключаль въ себъ ин малъйшаго обезнечения въ пользу церкви, провозглашенной господствующею въ Греціи даже демагогическими конституціями эпидаврской и трезенской.

За то конференція выказала трогательную заботливость о судьб'є католических в подданных будущаго греческаго государя. Французскій уполномоченный объявиль, что христіаникшій король готовъ передать въ его руки въ преділахъ новаго государства то право покровительства, коимъ Франція съ незапамятныхъ временъ пользуется по отношенію къ католикамъ, подданнымъ султана, но что его величество желаетъ при этомъ, чтобы въ государственномъ устройствъ Греціи католики, проживающіе въ ней, нашли ручательства, которыя могли бы замінить вмішательство Франціи въ ихъ пользу. Не спра-

<sup>&#</sup>x27;) Императоръ Николай графу Дибичу-Забалканскому, 28 августа (9 сентября) 1829.

вляясь даже, на какихъ договорахъ основываетъ французскій уполномоченный свои притязанія, конференція посп'єшила признать «справедливость его требованія» и определила, «что католическое вероисповедание будеть пользоваться въ новомъ государств' правомъ свободно и всенародно совершать богослуженіе; что ему будуть обезпечены всв его имущества; что епископы его сохранять во всей неприкосновенности свои должности, а равно права и преимущества, коими они пользовались подъ покровительствомъ французскихъ королей, и что, наконецъ, на основании того же принципа, имущества, принадлежавшія бывшимъ французскимъ духовнымъ миссіямъ или инымъ учрежденіямъ, будутъ признаны и уважены.» Конференція пошла еще дальше и торжественно постановила, «что вообще всѣ греческіе подданные, къ какому бы исповѣданію они ни принадлежали, будутъ имъть равное право на назначение на мъста, должности и на общественныя почести, не взирая на различіе ихъ віры, во всіхъ ихъ отношеніяхъ религіозныхъ, гражданскихъ и политическихъ».

Уполномоченные были повидимому крайне довольны совершеннымъ ими дѣломъ и отъ имени своихъ дворовъ поздравили другъ друга «съ полнымъ согласіемъ, достигнутымъ посреди обстоятельствъ самыхъ трудныхъ и щекотливыхъ.» Поддержаніе ихъ единенія, провозглашали они, въ такое время, «служитъ лучшимъ залогомъ его продолжительности, и три двора льстятъ себя надеждой, что это единеніе, столь же прочное, сколько и благодѣтельное, не перестанетъ содѣйствовать упроченію мира вселенной» 1).

Событія не оправдали надеждь самодовольных дипломатовь. Не успѣль минуть годь, судьба Греціи далеко еще не была устроена, а уже іюльская революція однимь ударомъ расторгла тройственный союзъ Россіи съ Англіей и Франціей. Острый антагонизмъ между нашими бывшими союзниками и нами заняль мѣсто пресловутаго единенія, купленнаго столь дорогою цѣной: цѣной добровольнаго отреченія нашего отъ результатовъ, добытыхъ русскими побѣдами по ту сторону Балканъ. Мы допустили, чтобы по крайней мѣрѣ по внѣшности, независимость Греціи не истекала изъ адріанопольскаго договора; чтобъ установленныя этимъ договоромъ границы ея

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Три протокола лондонской конференціи 22 января (3 февраля) 1830. Внѣшн. полит. императора Николая I.

были съужены, и палыя два области, васеленныя греками, отторгнуты отъ новосозидаемаго государства и возвращены подъ влядычество турокъ; чтобы правителемъ Греціи сталь членъ парствующаго дома Великобританія, состоящій на жаловань в у англійской вазны, протестанть но въръ, либераль по политическому направлению; наконецъ, чтобы права греческихъ католиковъ были поставлены подъ охрану тройственваго сокоза, равно какъ и начало свободы въропсповъданій, а исконныя права православной церкви, господствующей въ странь. пройдены совершеннымъ молчаніемъ. Посліднее обстоятельство неудивительно, если припомнить, что судьбы единовернаго намъ народа призваны были решать; въ качестве представителей Россіи, три инов'єрца: уполномоченные наши ва дондонской конференціи, лютеранинъ Ливенъ и католикъ Матушевичь, и самъ вице-канцлеръ графъ Нессельроде, принадзежавшій, какъ извістно, къ англиканскому исповіданію. Линь четыре мъсяца спустя по подписаніи февральскаго протовода и вероятно по личному настоянию императора Николая, русская динломатія спохватилась и выказала свою запоздалую заботливость о православін въ дополнительномъ протоколь конференціи, конмъ постановлялось, что выговоренныя вы пользу католиковъ преимущества не должны наносить ущерба правамъ господствующей церкви, и что равенство гражданскихъ и политическихъ правъ въ Греціи распространяется лишь на последователей христіанскихъ исповеданій 1).

Каподистрія, а съ нимъ и вся Греція, долго оставались въ непзвістности относительно рішеній конференціи. «Какая страна,» писаль графъ въ конції февраля 1830 года одному изъ ближайнихъ друзей своихъ, «осталась бы въ мирії и подчиненіи, еслибъ ей стали непрестанно и внушительнымъ тономъ повторять: правительство, которому ты повинуешься перестало существовать, и есть уже другое, долженствующее замістить его...» <sup>2</sup>) Наконецъ, февральскій протоколь быль офиціально объявленъ правителю резидентами трехъ державъ, потребовавшими провозглашенія перемирія и вывода греческихъ войскъ изо всёхъ земель, присужденныхъ обратно Турціи.

<sup>1)</sup> Протоволь дондонской конференція 20 іюня (1 іюля) 1830.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Графъ Каподистрія Эйнару, 20 февраля (4 марта) 1830.

Бользненно отозвались рышенія конференціи въ патріотической душ' Каподистріи. Конечно, самъ онъ первый высказаль необходимость ввести въ Греціи монархическій образъ правленія и даже указаль представителямь союзныхъ дворовъ на принца Леопольда Саксенъ-Кобургскаго, какъ на лицо наиболье способное и достойное занять греческій престоль. Но тогда же онъ въ письмъ, обращенномъ къ этому принцу, поставиль два необходимыя предварительныя условія: принятіе новымъ государемъ и всею его династіей православной в'кры и дарованіе Греціи удовлетворительной государственной границы 1). Хотя объ этихъ условіяхъ не было и помина въ февральскихъ протоколахъ, а съ другой стороны, декретомъ аргосскаго народнаго собранія правитель быль уполномочень вести переговоры съ тремя державами о приведении въ исполненіе лондонскаго трактата, съ тімъ однако, чтобы результать этихъ переговоровъ быль представленъ на утвержденіе собранія; но Каподистрія, во изб'єжаніе нареканій представителей народа на державы - покровительницы и по зредомъ размышлении, взялъ на себя признать отъ имени Грецін состоявшееся въ конференцін рішеніе. При этомъ онъ выразиль надежду, что принцъ Леопольдъ дасть народу ручательства, на которыя тотъ имбеть темъ большее право, что «долгольтнимъ несчастіемъ, кровавыми жертвами и отреченіемъ отъ установленныхъ ея представителями учрежденій, Эллада довольно дорого заплатила за участіе къ ней великихъ державъ» 2). Какого рода были эти желательныя ручательства, изъяснено въ сообщеній греческаго сената, возстановленнаго аргосскимъ собраніемъ вмісто упраздненнаго панэллиніона, но подобно последнему, имевшаго лишь значеніе совъщательнаго учрежденія и состоявшаго изъ членовъ, назначаемыхъ правителемъ. Сенатъ выражалъ принцу Леопольду благодарность за высказанное имъ желаніе, чтобъ избраніе его державами было подтверждено согласіемъ его будущихъ подданныхъ, а также за заявленное нам'треніе ходатайствовать предъ союзными дворами о расширеніи границъ Греціи. Расширеніе это представлялось, по мибнію сената, совершенно

Меморандумъ графа Каподистріи, написанный для принца Леопольда и озаглавленный Будушность Греціи, 18 (30) мая 1829.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Графъ Каподистрія резидентамъ трехъ покровительствующихъ державъ, 4 (16) апръля 1830.

необходимымъ, ибо оставленіе въ турецкомъ подданствѣ жителей Акарнаніи, Этоліи, Крита, Самоса и Хіоса ввергнетъ ихъ въ отчаяніе, а потому будеть угрожать новыми опасностями спокойствію Востока. Сенатъ упоминаль и объ обезпеченіи правъ католиковъ, но съ оговоркой, что оно-то «и служитъ доказательствомъ того, что греческая церковь останется господствующею въ государствѣ.» Самое же надежное ручательство благополучія Греціи сенатъ полагаль въ принятіи Леопольдомъ православной вѣры. «Какая всенародная радость», восклицаль онъ, «если бы та вѣра, которой обязаны греки своимъ политическимъ существованіемъ, нѣкоторымъ просвѣщеніемъ и языкомъ своихъ предковъ, составила священную связь, соединяющую народъ съ его государемъ, если бы будущій повелитель приносилъ всевышнему небесному Отцу во храмахъ Эллады одинаковое съ греками поклоненіе» 1).

Тѣ же самые доводы были повторены и развиты съ необыкновенною силой и уб'єдительностью въ ціломъ ряді писемъ Каподистрін къ принцу Леопольду. Онъ не скрываль отъ него трудностей предстоявшей ему задачи, и собственнымъ прим'тромъ красноръчиво доказываль необходимость сблизиться съ народомъ, которымъ принцъ былъ призванъ управлять. «Если,» писаль Каподистрія, «я достигь нѣкотораго усивха во мивній этого народа, если онъ продолжаеть давать мить доказательства искренняго и безусловнаго довтрія, то потому, что видить, какъ я самолично раздаляю его нужду и страданія, съ единственною цілью ихъ облегчить. На бивуакъ, подъ убогою кровлей хижины, въ которой я пребываю, не взирая на непогоду, на мою старость и слабость, народъ и солдаты часто говорили мий о своихъ нуждахъ; тамъ научались они узнавать меня, тамъ могъ я внушить имъ сознаніе ихъ обязанностей предъ собою, ихъ правительствомъ всёмъ образованнымъ міромъ. Да, государь, простите мою смёлость: на этомъ испытаніи ожидають васъ греки. Если вы выступите предъ ними въ качествъ важнаго лица, немогущаго выносить бедности и лишеній, то, вмёсто того, чтобы поразить народъ, вы сами добровольно лишите себя лучшаго средства съ пользой вліять на его настроеніе. Вамъ представляется случай принести первую жертву. Прівзжайте сами

<sup>1)</sup> Меморандумъ греческаго сената 12 (24) априля 1830.

присутствовать при трудной, бол'єзпенной операціи опред'єленія границъ, не допускайте, чтобы другіе заняли при этомъ ваше м'єсто»... Почти въ каждомъ письм'є Каподистрія возвращался къ вопросу о переход'є принца въ православіе, указывая, что м'єра эта одна въ состояніи «связать его и родъ его священными узами съ его народомъ» 1).

Не столько заявленныя Каподистріей требованія, сколько надежда играть выдающуюся роль въ Англіи по воцареніи въ этой странв племянницы принца, Викторіи, побудили Леопольда отказаться отъ званія владетельнаго князя Грецін. Императоръ Николай строго осудилъ такое легкомысленное отношение принца къ принятымъ на себя предъ Европой обязанностямъ, назвавъ его «постыдною измѣной,» Но русскій посоль въ Лондон'в обнаружиль по этому поводу полное отчаяніе. «Мы теряемъ въ принцѣ Леопольдѣ,» доносилъ князь Ливенъ вице-канцлеру, «государя, который, благодаря личному своему положенію, долженъ быль удовлетворить насъ бол'ве чемъ кто-либо» 2). Иного мненія быль товарищь Ливена по конференція, Матушевичь, Онъ находиль, что отреченіемъ своимъ Леопольдъ «опозорилъ себя окончательно» и что подобный ему государь «быль бы стыдомъ для монархія» 3). Оба дипломата, впрочемъ, сходились на томъ, что необходимо избрать новаго монарха для Греціи, и, согласно этому взгляду, конференція постановила, «что отказъ принца Леонольда ничего не измѣнить въ ръшеніяхъ трехъ державъ, не нарушить ихъ согласія, и что онъ твердо намърены привести въ исполненіе февральскія постановленія, къ которымъ приступила Порта и греческое правительство» 4).

Революція, низвергнувшая престоль старшей вѣтви Бурбоновъ во Франціи, вызвала продолжительный перерывъ въ занятіяхъ лондонской конференціи по греческимъ дѣламъ. Засѣданія были возобновлены лишь осенью 1831 года, послѣ того, какъ Россія признала орлеанскую монархію, а въ Англіи виги замѣнили у власти торіевъ, и лордъ Пальмерстонъ вступилъ въ должность министра иностранныхъ дѣлъ. Но въ

Графъ Каподистрія принцу Леопольду 25 марта (6 апрѣля), 10 (22) и 12 (24) апрѣля 1830.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Князь Ливенъ графу Нессельроде, 16 (28) мая 1830.

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Графъ Матушевичъ графу Нессельроде, 12 (24) мая 4830.
 <sup>4</sup>) Протоколъ лондонской конференція 2 (14) іюня 1830.

этотъ промежутокъ времени, продолжавшійся болье года, дыятельность дипломатіи трехъ державъ-покровительницъ не прерывалась въ самой Греціи, чрезъ посредство мыстныхъ своихъ органовъ. Россія, Англія и Франгія имыли въ Эллады представителей двоякаго рода: резидентовъ, акредитованныхъ при временномъ греческомъ правительствы, и адмираловъ, командовавшихъ морскими силами ихъ въ Архипелагы.

Въ началъ 1830 года резидентомъ нашимъ въ Греціи былъ баровъ Рикмавъ 1), а начальникомъ русской эскадры, замѣпившій графа Гейдена, адмираль Рикордь. Въ инструкціи, дан ной последнему вице-канцлеромъ, изъяснялось, что цель желаній государя императора: посредствомъ русскаго вліянія обезпечить Греціи счастливое и спокойное существованіе. «Соотвътственно сему,» продолжалъ графъ Нессельроде, «его императорское величество не желаеть, однако, чтобъ это вліяніе носило характеръ исключительнаго преобладанія, что впрочемъ могло бы, хотя и безъ основанія, встревожить Европу. Ваше поведение относительно союзныхъ адмираловъ должно постоянно быть основано на этомъ соображенія.» Въ то же время Рикорду предписывалось «стоять къ графу Каподистріи въ самыхъ дружественныхъ отношеніяхъ и оказывать ему содъйствіе каждый разъ, когда странв будеть угрожать опасность, отъ которой возможно спасти ее.»

Очень скоро обнаружилось, что первая часть этой задачи была совершенно несовитетима со второю. Дело въ томъ, что со времени адріанопольскаго мира, Каподистрія находился въ самыхъ натянутыхъ отношеніяхъ къ англійскому и французскому резидентамъ, а чрезъ ихъ посредство и къ адмираламъ. И тв, и другіе, по выраженію самого графа, «безустанно свяли раздоръ и продолжали свои преступные происки съ величайнимъ усердіемъ. Съ дерзостью, придающею себѣ видъ авторитета, они повторяли даже твмъ, кто не хотвлъ внимать имъ, что если Греція должна довольствоваться границей по Астропотамосу, если Критъ и Самосъ станутъ турецкими, и если прочія постановленія протокола столь же мало отвѣчають народнымъ желаніямъ, то единственно потому, что Европа вынуждена была защититься отъ ужасныхъ и честолюбивыхъ

<sup>1)</sup> Рикманъ былъ третьимъ русскимъ резидентомъ, акредитованнымъ при правителъ Гредіи. Предмъстники его, графъ Булгари и графъ Панинъ, не долго оставались въ этой должности.

замысловъ нынѣшняго временнаго правительства. Но временное правительство,» пояснялъ Каподистрія, «я самъ, и ужасные честолюбивые замыслы—мои мнимыя тайныя сношенія съ Россіей» <sup>1</sup>). Когда стало извѣстно въ Греціи отреченіе принца Леопольда, оно было приписано тѣми же лицами своекорыстнымъ кознямъ правителя.

Нареканія эти находили отголосокъ среди недовольныхъ, число которыхъ увеличивалось съ каждымъ днемъ. «Событія совершаются здѣсь,» доносилъ адмиралъ Рикордъ, «въ силу не убѣжденій, а побужденій самаго низкаго свойства. Каждый, принимавшій участіе въ освобожденіи отечества, желаетъ получить нынѣ вознагражденіе и подарки, которые превышали бы убытки, понесенные во время войны. Каждый забываетъ про бѣдность государственной казны и начало, въ силу котораго лучшія должности должны быть заняты наиболѣе способными. При этомъ у правительства много враговъ. Резиденты англійскій и французскій хотя и порицають гласно оппозицію, но втайнѣ не упускають случая оказывать ей помощь, и такимъ образомъ поддерживають пламя, грозящее развиться во всеразрушающій ножаръ» 2).

Дъйстительно, главною причиной возраставшаго недовольства на правителя была заботливость, съ которою онъ оберегалъ государственную казну отъ посигательствъ со стороны всёхъ, предъявлявшихъ права на вознагражденіе. Въ числё последнихъ были и отдельныя лица, напримеръ, Петръ Мавромихали, «вѣчный проситель,» какъ называлъ его Каподистрія; были и целыя общины, преимущественно острова, и во главе ихъ Гидра, отыскивавшія съ казны вознагражденіе въ нъсколько милліоновъ. Правитель быль темъ мене въ состояніи удовлетворить всё эти требованія, что съ окончаніемъ войны прекратились и субсидін, получаемыя отъ Россін и Франціи, и греческая казна совершенно оскуділа. Къ этимъ, такъ-сказать, домашнимъ причинамъ присоединилось возбужденіе, вызванное въ сторонникахъ конституціонныхъ идей въ Греціи изв'єстіємъ объ іюльской революціи. Каподистрія сразу поняль, что событие это непременно отзовется на воображении воспріничивыхъ грековъ, темъ более, что въ Мессеніи оставался еще значительный отрядъ французскихъ войскъ. «Извѣ-

<sup>1)</sup> Графъ Каподистрія принцу Леопольду, 12 (24) апрыля 1830.

<sup>2)</sup> Рикордъ графу Нессельроде, 15 (27) іюля 1830.

стія изъ Франція,» писаль онь князю Суцо, агенту своему въ Парижь, «покрыли пракомъ вашь небосьновъ. Они грозять кораблику греческаго государства ужаснымъ крушеніемъ. Онъ еще не вошель въ пристань. Какимъ же компасомъ возможно будеть отнынь направлять его?» 1).

Первые признаки революціоннаго броженія обнаружились въ войскахъ, заволновалась Майна, наконецъ, Гидра отврыто возстала противъ правителя. Дъйствительною причиной ея отпаденія были отвергнутыя Каподистріей денежныя притязанія ея; но прикрыто оно было протестомъ во имя якобы нарушенныхъ конституціонныхъ правъ греческаго народа. Вожакъ «англійской» партін, Маврокордато, прибыль въ Гидру, чтобы руководить движеніемь. По его внушенію на островѣ образована была такъ называемыя «конституніонная коммиссія» изъ семи членовъ. Въ нее вошли, кромѣ Маврокордато, бывшій президенть временнаго правительства въ 1823-1825 годахъ Кондуріоти и знаменитый морякъ Міаулисъ. Вскор'в примкнули къ гидріотскому возстанію и другіе соседніе острова, въ томъ числе богатая и торговая Сира. Мятежники требовали немедленнаго созванія народнаго собранія для введенія конституціи въ странъ.

На собраніи въ Аргось, состоявшемся весной 1829 года, было рішено предоставить правителю выработать планъ государственнаго устройства, отложивъ введеніе его до окончательнаго опредьленія участи Греціи. Самое собраніе не было распущено, а лишь пріостановлены засіданія на нікоторое время, и Каподистрія рішиль вновь созвать его въ октябріз 1830 года. Но гидріотскіе конституціоналисты не хотіли ждать два місяца. Требованія ихъ поддерживали резиденты западныхъ державъ, въ особенности англійскій, Доукинсь. Онъ находиль вполит своевременнымъ немедленное созваніе собранія и намекаль, что не видить опасности для Греціи отъ заведенія конституціонныхъ порядковъ. Только русскій резиденть доказываль необходимость принять противъ мятежниковъ рішительныя мітры.

Но пока въ поросскомъ арсеналѣ дѣлались приготовленія къ вооруженію греческаго флота, предназначеннаго дѣйствовать противъ мятежниковъ, Міаулисъ съ горстью гидрійскихъ

<sup>1)</sup> Графъ Каподистрія князю Судо, 10 (22) августа 1830.

моряковъ нечаянно напалъ на флотъ и овладѣлъ всѣми наличными его судами: фрегатомъ Эллада, двумя корветами и двумя пароходами, не считая мелкихъ судовъ. Каподистрія обратился за помощью къ союзнымъ адмираламъ. Французъ и агличанинъ отозвались неимѣніемъ инструкцій. Одинъ Рикордъ направился къ Поросу со своею эскадрой и объявилъ Міаулису, что не допуститъ его вывести захваченныя суда изъ гавани. Греческіе форты, также находившіеся въ рукахъ бунтовщиковъ, открыли огонь по русскимъ судамъ. Рикордъ отвѣчалъ приказаніемъ атаковать мятежную эскадру. Тогда Міаулисъ, не имѣя средствъ сопротивляться, взорвалъ на воздухъ фрегатъ Элладу и одинъ изъ корветовъ, самъ же со своими моряками успѣль спастись въ Гидру.

Англійскій и французскій резиденты протестовали противъ одинокаго вмѣшательства русскаго адмирала въ распрю правителя Греціи съ гидріотскими конституціоналистами. Удивительно, что мижніе ихъ разділяль и русскій ихъ товарищъ. «Вы не имъли права,» писалъ баронъ Рикманъ Рикорду, «дъйствовать один, и должны были вашу діятельность сообразовать съ поведеніемъ вашихъ коллегь.» Нашъ резиденть присовокупляль, что «не безъ удивленія и огорченія» читаль письмо адмирала къ начальникамъ англійской и французской эскадръ 1). Но Каподистрія посившиль успоконть Рикорда, свидетельствуя, что его энергія имела спасительныя последствія. «У меня недостаеть словъ, г. адмираль», успоконваль онъ его, ачтобы выразить вамъ, сколь много вамъ обязана Греція.» И въ другомъ письмѣ: «Благодарю васъ еще разъ за ваши усилія для спасенія Греціи отъ анархіи и еще большихъ несчастій, которыми угрожаль ей мятежъ. Вашъ императоръ будетъ вами доволенъ.» Наконецъ, въ третьемъ: «Я объявлю, какъ союзнымъ державамъ, такъ и въ особенности императору, что спасеніемъ Гредіи и сохраненіемъ надежды на будущее я обязанъ исключительно вашей энергін... Прошу васъ снова, оставайтесь энергичны, въ безусловной реши-MOCTH 2).»

Могъ-ли Рикордъ, при такихъ условіяхъ, «дѣлать все возможное для греческаго правительства,» какъ продолжаль со-

1) Баронъ Рикманъ Рикорду, 28 іюля (9 августа) 1830.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Графъ Каподистрія Рикорду 28 и 31 іюля (10 и 12 августа) и 6 (18) августа 1830.

вѣтовать ему нашъ резиденть, «и все же гармонизовать со своими товарищами»? 1). Очевидно нѣть, и послѣ поросскаго происшествія между нашимь адмираломь и начальниками эскадръ англійской и французской обнаружилось полное разногласіе. Каподистрія обратился къ лондонской конференцій съ жалобой на послѣднихъ. Въ письмѣ своемъ онъ мрачными красками рисоваль бѣдственное состояніе Греціи; требоваль чтобы быль положенъ конецъ неизвѣстности, въ коей томилась страна, избраніемъ государя и точнымъ опредѣленіемъ границъ; чтобы резидентамъ и начальникамъ эскадръ даны были тождественныя инструкціи; чтобы временному правительству, казна коего была совершенно пуста, союзные дворы ссудили денежное пособіе въ счеть займа, гарантію коего они обѣщали взять на себя 3).

Къ этому времени конференція въ Лондонѣ уже возродилась въ совершенно преображенномъ видѣ. Предсѣдателемъ ел былъ лордъ Пальмерстонъ, а французскимъ уполномоченнымъ Талейранъ, оба основателя «сердечнаго соглашенія» между Англіей и Франціей, направленнаго противъ охранительнаго союза трехъ державъ сѣвера, союза, во главѣ котораго стояла Россія. Нашими представителями въ конференціи оставались Ливенъ и Матушевичъ. При такомъ ея составъ трудно было ожидать согласія въ ея решеніяхъ. Но чемъ меньше его было на самомъ діль, тімъ торжественніе, согласно дипломатическому обычаю, возвѣщалось оно на словахъ. Въ засѣданіи 14-го (26-го) октября конференція утвердила просимую Каподистріей общую инструкцію резидентамъ и адмираламъ въ Греція. Имъ вмінялось въ обязанность оказывать поддержку временному правительству и противиться всякому покушеню на возбужденіе безпорядка или возстанія; условиться съ правителемъ относительно средствъ потушить гидріотскій мятежъ и воспренятствовать его распространенію; вообще, въ рѣчахъ своихъ и действіяхъ, обнаруживать полное согласіе между собою. Конференція заявляла, «что союзъ трехъ державъ по отношенію къ Гредіи неразрывенъ, а единство и согласіе между ними должно служить примфромъ для ихъ резидентовъ и начальниковъ морскихъ силъ» 3).

<sup>1)</sup> Баронъ Рикманъ Рикорду, 28 іюля (9 августа) 1831.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Баронъ Оттенфельсъ князю Меттерниху, 14 (26) сентября 1831.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Инструкція лондонской конфетенціи резидентамъ и адмираламъ трехъдержавъ въ Греціи, 14 (26) октября 1831.

Заявленіе это, заключительныя слова коего звучали горькою проніей, не застало уже Каподистрій въ живыхъ. 28-го сентября (9-го октября) 1831 года, онъ былъ предательски убить, нри входѣ во храмъ Св. Спиридона въ Навиліи, братомъ и сыномъ вождя майнотовъ, Константиномъ и Георгіемъ Мавромихали.

Смерть Канодистріи была діломъ частной мести Мавромихали за тюремное заключение главы этого семейства. Но не подлежить сомивнію, что косвенными причинами кроваваго дъла была ненависть къ правителю, возбужденная враждебными ему политическими партіями, съ молчаливаго согласія и не безъ поддержки со стороны дипломатическихъ, военныхъ и морскихъ представителей западныхъ державъ. Въ то самое время, какъ разъяренный народъ разрываль на части старшаго изъ убійць, Константина, и требоваль головы младшаго, Георгій Мавромихали искаль уб'єжища въ дом'є французскаго резидента, а защитникомъ его на судѣ явился англійскій юристъ Масонъ. Главнымъ обвиненіемъ Каподистріи въ устахъ его враговъ была преданность его Россіи и ел государю, глубокое и искреннее убъждение въ томъ, что только отъ нихъ Греція можеть ожидать впольт безкорыстной поддержки. Правителя клеймили именемъ русскаго проконсула и радовались его смерти, какъ предвъстницъ окончательнаго паденія вліянія Россіи въ Эдлад'ь.

Императорскій кабинетъ немедленно призналъ временное правительство, провозглашенное греческимъ сенатомъ и состоявшее изъ Оедора Колокотрони и Ивана Колетти, въ предсѣдательствѣ брата покойнаго правителя, графа Августина Каподистрін. Въ письм' къ последнему вице-канцлеръ изв'ьщаль, что русскій дворь постарается ускорить ходь ведомыхъ въ Лондонѣ и Парижѣ переговоровъ объ окончательномъ устройствѣ Греціи. «Съ другой стороны,» заявляль онъ, «необходимо, чтобы греки всёхъ сословій и областей были заранте увтрены, что никакая комбинація, относящаяся до ихъ отечества, не можеть состояться и упрочиться безъ согласія Россіи, и что императоръ никогда не изъявить своего согласія на такой порядокъ вещей, который бы ежеминутно угрожалъ обратить эту страну въ позорище смуть, революціонныхъ попытокъ и преступленій.» По обыкновенію, графъ Нессельроде прибавляль, что «чуждый желанію пользоваться правомъ исключительнаго покровительства надъ Греціей, его величество нам'тренъ д'айствовать не иначе, какъ въ согласіи со своими союзниками» 1).

Но согласіе это, какъ доказаль неоднократный опытъ, никогда не шло далее дипломатическихъ декларацій. Темъ более, когда послъ смерти правителя, политическія партіп въ Греціп, долго сдерживаемыя его твердою рукой, снова возстали другъ на друга съ оружіемъ въ рукахъ. Каждая изъ нихъ открыто исповадовала преданность свою одной изъ покровительствующихъ державъ, называя себя партіей русскою, англійскою, французскою. Но нока наша местная дипломатія убеждала друзей нашихъ действовать примирительно, резиденты и адмиралы западныхъ державъ открыто поддерживали своихъ сторонниковъ, и не смотря на то, что люди русской или народной партіи, «написты» 2) (какъ называли ихъ въ насмішку ихъ противники), составляли законное правительство, признанное лондонскою конференціей и громаднымъ большинствомъ греческаго народа, все же успын доставить торжество своимъ друзьямъ надъ нашими.

Предводимые Маврокордато, гидріоты были исключены временнымъ правительствомъ изъ созваннаго имъ въ декабрѣ 1831 года въ Аргосѣ народнаго собранія. Но въ средѣ самаго собранія скоро обнаружился расколь. Поводомъ къ нему послужило избраніе графа Августина Каподистріи единоличнымъ президентомъ Греціи. Изъ двухъ товарищей его по временному правительству, Колокотрони добровольно отказался отъ власти, но Колетти, опираясь на румелійскихъ депутатовъ, составлявшихъ подъ его водительствомъ ядро французской партіи, заявиль протестъ противъ этой мѣры. На улицахъ Аргоса произошла кровопролитная схватка между правительственными войсками и румеліотами. Сопротивленіе послѣднихъ было уже сломлено, когда, по настоянію англійскихъ и французскихъ резидентовъ и адмираловъ, вдохновляемыхъ сэръ-Стратфордомъ Каннингомъ, вновь назначеннымъ посломъ въ

Графъ Нессельроде графу Августину Каподистрін, 15 (27) декабря 1831.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Слово- «написты» въ примѣненіи къ членамъ русской партіи, производится отъ прозвища «Conte Nappo», даннаго графу Августину Каподистріи. Такъ, по крайней мѣрѣ, объясняетъ его австрійскій консуль Гропіусъ въ донесеніи своемъ князю Меттерниху, отъ 19 сентября (10 октября) 1833-

Константинополь и заёхавшимъ по пути въ Навплію, графъ Августинъ согласился на выступленіе изъ Аргоса мятежныхъ депутатовъ и ихъ вооруженныхъ спутниковъ. «Прибытіе англійскаго адмирала,» писалъ Рикордъ графу Нессельроде, «и въ особенности сэръ-Стратфорда Каннинга, и убѣжденія, высказанныя этими господами, весьма усилили безпорядки въ Аргосѣ или, правильнѣе сказать, даже вызвали ихъ. Резиденты французскій и англійскій, а также командиры судовъ этихъ державъ не имѣютъ, повидимому, иной цѣли какъ возбуждать смуту въ Греціи. Поведеніе ихъ можетъ дать вамъ точное понятіе о затрудненіяхъ, которыя встрѣчаемъ мы въ усиліяхъ нашихъ примирить противоположныя начала» 1).

Оставивъ Аргосъ, Колетти и сторонники его удалились въ Мегару. Тамъ примкнули къ нимъ депутаты гидріотскихъ конституціоналистовъ и открыли сообща, въ противоположность засѣдавшему въ Аргосѣ народному собранію, другое собраніе, также присвоившее себѣ названіе народнаго. Пока это послѣднее готовилось къ составленію конституціи, Колетти собиралъ вооруженныя силы въ восточной и западной Греціи съ намѣреніемъ вторгнуться въ Пелопоннезъ и, овладѣвъ Навпліей, низвергнуть пребывавшее въ этомъ городѣ правительство Августина Каподистріи.

Въ такомъ положеніи находились діла въ Греціи, когда получено было резидентами новое постановленіе лондонской конференціи, предписывавшее имъ признать законнымъ правительство навилійское и всіми силами поддерживать его 2). Можно себі представить, съ какимъ усердіемъ резиденты французскій и англійскій принялись исполнять это приказаніе, заставлявшее ихъ, по собственному ихъ выраженію, «помогать русской крамолів.» Они цілый місяцъ продержали протоколь въ тайні и затімъ ограничились сообщеніемъ его вожакамъ мятежниковъ въ Мегарі и Гидрів. Всі усилія русскаго адмирала побудить своихъ товарищей къ принятію рішительныхъ мітръ противъ бунтовщиковъ оказались тщетными. По свидітельству Рикорда, обращенная къ посліднимъ декларація начальниковъ эскадръ французской и англійской была составлена

1) Рикордъ графу Нессельроде, 16 (28) декабря 1831.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Протоколъ лондонской конференціи, 26 декабря 1831 (7 января 1832).

иъ выраженіяхъ, «которыя могли лишь прибавить дерзости мятежникамъ» 1).

Тъмъ временемъ лондонская конференція приступила къ избранію государя для Греціи. Принцъ Фридрихъ Нидерландскій, коего императоръ Николай считаль «какъ бы рожденнымъ на это мѣсто,» самъ отказывался отъ своей кандидатуры. Тогда русскій дворъ склонился въ пользу принца Оттона Баварскаго. О соображеніяхъ, коими онъ при этомъ руководился, баронъ Брунновъ высказывается следующимъ образомъ: «Король Лудвигъ постоянно выказывалъ живое сочувствіе къ участи Греціи. Онъ быль лично запитересованъ въ томъ, чтобы престоль новаго государстна достался принцу его дома. Съ этою целью онъ съ самаго начала разрешилъ барону Гизе, своему министру въ Петербургѣ, дать понять императорскому кабинету, что не встрітится препятствій къ воспитацію принца Оттона въ правилахъ греческой православной въры, если только императоръ дастъ свое согласіе на избраніе этого молодого принца. Не смотря на опасныя обстоятельства, въ которыхъ находилась Греція, король баварскій продолжаль въ 1832 году для своего семейства домогаться престола, окруженнаго столькими трудностями и неустойчивостью. Онъ одинъ соглашался возложить на своего сына задачу, отклоненную другими. Онъ быль также единственнымъ монархомъ, вліяніе котораго было способно доставить новому государству достаточную поддержку и въ особенности военныя средства, въ конхъ крайне нуждалась Греція для упроченія внутренняго спокойствія, посреди анархін, въ которую она снова впада. Необходимость поставить въ распоряженіе новаго правительства отрядъ вспомогательныхъ иностранныхъ войскъ должна была даже представиться нашему кабинету вдвойнъ важною съ техъ поръ, какъ іюльскія событія, измінивъ нравственное и политическое положеніе Францін, указывали намъ на крайнее неудобство продлить пребываніе войскъ, отправленныхъ этою державой въ октябрѣ 1828 года въ Морею, во имя союза. Въ царствованіе Карла X эта французская оккупація им'єла для насъ совершенно иное значеніе, чімъ подъ вліяніемъ новыхъ началь и интересовъ, созданныхъ іюльскою революціей. Итакъ, для насъ было крайне

<sup>4)</sup> Рикордъ графу Нессельроде, 12 (24) января 1832.

важно привести безъ шума и толчковъ къ такой комбинаціи, которая принудила бы французовъ очистить Морею и замѣнила бы ихъ вспомогательнымъ отрядомъ, состоящимъ на жаловань греческаго правительства. Изъ второстепенныхъ державъ одна Баварія способна была осуществить эту комбинацію со всею желательною посиѣшностью, такъ, чтобы лишить іюльское правительство возможности пустить корни и утвердить свою военную позицію въ Морев. Указанныя нами здѣсь соображенія побудили нашъ кабинетъ громко высказаться въ Лондонѣ въ пользу избранія принца Оттона, не смотря на то, что онъ не достигъ еще совершеннольтія. Голосъ Россіи увлекъ за собою голоса прочихъ двухъ дворовъ» 1).

1-го (13-го) февраля лондонская конференція постановила предложить греческую корону принцу Оттону. Когда в'єсть о том'ь пришла въ Навилію, зас'єдавшее въ этом'ь город'є народное собраніе избрало графа Августина Каподистрію правителемь, впредь до прибытія молодаго государя. Но и предводимая Колетти партія синтагматиковъ (конституціоналистовъ) рішила перейти въ наступленіе, чтобы завладіть властью раніве появленія Оттона въ Греціи.

Составленныя преимущественно изъ румеліотовъ, военныя силы Коллетти простирались до 6,000 человѣкъ. Съ ними онъ, оттѣснивъ правительственныя войска, занялъ Аргосъ и подступилъ къ Навиліи. Волей-неволей приходилось резидентамъ, во исполненіе точныхъ предписаній лондонской конференціи, оказать правительству графа Августина поддержку, не только словами, но и дѣломъ. Эскадры союзныхъ державъ уже готовились принять участіе въ защитѣ города, когда англійскій фрегатъ принесъ резидентамъ новыя пиструкціи изъ Лондона. Подъ впечатлѣніемъ донесеній, писанныхъ изъ Греціи лорду Пальмерстону Стратфордомъ Каннингомъ, извѣщавшимъ, что онъ ожидаетъ скораго успѣха отъ усилій своихъ примирить правительственную партію съ синтагматиками и учредить изъ тѣхъ и другихъ новое временное правительство, конференція сочла это пожеланіе за совершившійся фактъ и

<sup>\*)</sup> Рукописная записка барона Бруннова о сношеніяхъ нашихъ съ І'реціей съ воцаренія императора Николая по 1838 годъ, входившая въ составъ курса исторіи внѣшнихъ сношеній Россіи, читаннаго имъ наслѣднику цесаревичу Александру Николаевичу.

въ этомъ предположении, предписала резидентамъ оказывать поддержку такому правительству, котораго въ действительности вовсе не существовало. Получивъ новыя инструкціп, англійскій резиденть Доукинсь воскликнуль: «это спасеть насъ!» а французскій, баронъ Руанъ, выразиль радость, «какъ будто съ шен его спала петля, затянутая рукой русской дипломатін.» «Съ этой минуты,» пов'єствуетъ Рикордъ, «начинается рядъ анархическихъ происшествій, вызванныхъ планомъ примиренія, которому приведеніе въ исполненіе протокола 7-го марта (н. ст.) служило лишь предлогомъ. Интриги нашихъ союзниковъ имѣли всѣ жалкія послѣдствія, предотвратить которыя я быль не въ силахъ. Действія мон и г. Рикмана были парализованы, съ одной стороны, противодъйствіемъ нашихъ союзниковъ и начальниковъ ихъ эскадръ, съ другойнечестность и негодность нікоторыхъ членовъ временнаго правительства содъйствовали успъхамъ мятежниковъ. Инсургенты приближались къ Навиліи въ разсчеть на французовъ, опираясь на бездействіе англичанъ и пользуясь страхомъ правительства; поэтому они не встрітили препятствій, тімь болъе, что безоружные и беззащитные граждане при одномъ приближеній разбойничьихъ шаекъ, среди которыхъ находилась масса турецкихъ дезертировъ съ ихъ турецкими знаменами, бъжали какъ можно дальше. Между тъмъ, менъе значительные интриганы были заняты возбужденіемъ къ мятежу остававшихся въ городъ солдатъ. Въ числъ подстрекателей находилось нѣсколько чиновниковъ французской миссіи» 1).

Резиденты приступили къ графу Августину Каподистріп съ требованіемъ немедленнаго отреченія, пригрозивъ, въ случат отказа, изложеніемъ чрезъ сенатъ. Августинъ исполнилъ это требованіе и отплылъ изъ Навиліи на русскомъ военномъ суднт, увозя съ собою останки своего брата, въ тотъ самый день, 29-го марта (10-го апртя), когда предводитель мятежниковъ, Колетти, сопровождаемый двалцатью пятью румеліотскими капитанами, торжественно вътхаль въ городъ и остановился въ домт французскаго резидента. Начались продолжительные переговоры между резидентами, сенатомъ и вожаками возстанія объ установленіи временнаго правительства, окончившіеся полнымъ торжествомъ конституціоналистовъ надъ

<sup>1)</sup> Рикордъ графу Нессельроде, 7 (19) апръля 1832.

народною партіей. Въ составъ «административной коммиссіи» изъ семи членовъ вошли пять «синтагматиковъ» и только два «написта»; но въ числѣ первыхъ были столь значительным лица какъ Колетти, Кондуріотти и Заими, тогда какъ оба послѣдніе, Метакса и Плапутасъ, не играли видной роли въ своей партіи. Первымъ дѣломъ коммиссіи было созвать «въ возможно кратчайшій срокъ» народное собраніе въ Аргосѣ 1).

Полнымъ хозяиномъ новаго правительства былъ Колетти. Не народъ выбираль, а онъ назначаль депутатовъ въ собраніе. Такъ, по крайней мъръ, писалъ Рикордъ послу нашему въ Парижѣ, прибавляя, что «всемогущій» Колетти «силенъ благоларя французскому вліянію» 2). Меттернихъ, постоянно внимательно следившій за положеніемъ нашихъ дёль на Востоке, полагаль, что посавднія событія въ Греціи были издавна подготовлены французскимъ и англійскимъ вліяніемъ и приведены въ исполненіе великобританскимъ агентомъ, генераломъ, командовавшимъ французскими войсками въ Морев, и баварскимъ профессоромъ Тиршемъ 3). «Это», писалъ онъ австрійскому послу въ Лондонѣ, «безъ сомнънія самый чувствительный ударъ, когда-либо нанесенный русской чести» 4), и тогда же спрашиваль своего представителя въ Петербургћ: «Чѣмъ объяснить снисходительность Россіи по отношенію ко дворамъ лондонскому и парижскому въ греческомъ дѣлѣ, послѣ того, какъ ея преобладающее вліяніе, воплощенное въ семействѣ Каподистрін, было изгнано съ позоромъ изъ Греціи? 5)». Но графъ Нессельроде разсуждаль иначе. Предоставивъ барону Рикману право «во всякомъ случав» прервать сношенія съ людьми, «силой присвоившими себь власть надъ Греціей», онъ предупрежлаль Рикорда, что въ этой мере отнюдь не следуетъ «видеть доказательства разномыслія между союзными державами». Напротивъ, поучалъ адмирала вице-канцлеръ, «мы находимъ въ последнихъ решеніяхъ лондонской конференціи полное тождество нашихъ видовъ съ видами прочихъ дворовъ. Намфреніе наше выразить наше нерасположение людямъ, желающимъ разстроить

2) Рикордъ графу Поццо-ди-Борго 25 мая (4 іюня) 1832.

<sup>1)</sup> Воззваніе административной коммиссіи къ эллинамъ 18 (30) апръля 1832.

<sup>&</sup>quot;) Тиршъ, баварецъ, ученый филологъ и филолинъ, посѣтившій Грецію въ 1832 году.

<sup>4)</sup> Князь Меттернихъ князю Эстергази, 29 апраля (10 мая) 1832. 5) Князь Меттернихъ графу Фикельмонту, 19 (31) мая 1832.

эту гармонію, служить лучшимь доказательствомь нашего желанія и на будущее время поддержать тождество взглядовъ <sup>1</sup>).» Гармонія, о которой упоминаль графъ Нессельроде, выражалась въ ново ть протоколь лондонской конференціи, утверждавшей, «что въ намѣреніе ея не входило оправдывать торжество одной партіи надъ другою, или вносить въ сердце Греціи личную месть и реакцію <sup>2</sup>).

Полное согласіе между тремя державами - покровительнипами проявилось и въ другомъ вопросѣ: объ окончательномъ определении границъ Греціи. Въ февраль 1830 года, лондонская конференція, по настоянію герцога Веллингтона, отмівнила границу отъ Арты до Воло, признанную адріанопольскимъ договоромъ, и постановила возвратить Турціи всю Акарнанію и часть Этоліи. Постановленіе это не было еще приведено въ исполнение, когда осенью 1831 года, министерство виговъ сманило торіевъ у власти въ Англіи. Новый министръ иностранныхъ дёль вспомниль, что за нёсколько лёть предъ темъ онъ, въ качестве члена оппозиціи, ратоваль въ парламенть за возможно большее территоріальное расширеніе возрождавшейся Греціи. Вскорф по вступленін въ должность. онъ заявилъ австрійскому послу, что назначенныя февральскимъ протоколомъ границы ошибочны и не годятся ни для Грецін, ни для Турцін <sup>3</sup>). Вслёдъ затёмъ онъ предложиль конференцій возвратить Грецій прежнюю пограничную черту отъ Арты до Воло, поручивъ вновь назначенному англійскимъ посломъ въ Константинополь Стратфорду Каннингу склонить Порту на эту уступку. «Было бы нелюбезно со стороны нашего кабинета,» говорится въ приведенной выше запискъ барона Бруннова, «оспаривать мысль, поддержанную имъ во дни оны, какъ наиболе отвечающую нуждамъ Греціи и оставленную лишь потому, что Англія оказала ей упорное сопротивленіе. Теперь, когда англійское министерство воспроизвело нашъ собственный проекть, мы бы вступили въ противорѣчіе сами съ собою, отвергнувъ его единственно по той причинъ, что лордъ Пальмерстонъ старался обезпечить за нимъ успѣхъ. Нисколько не подражая странному и непостоянному поведенио этого министра, нашъ кабинетъ прямодушно приступилъ къ

<sup>&#</sup>x27;) Графъ Нессельроде Рикорду 31 мая (12 іюня) 1832.

<sup>2)</sup> Протоколъ лондонской конфе енціи, 14 (26) апріля 1832.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Князь Эстергази князю Меттерниху, 2 (14) января 1832.

действіямъ, которыя Англія предложила намъ предпринять въ Константинополь, съ цълью убъдить Порту дать согласіе на расширеніе границъ Греціи, за денежное вознагражденіе 1).» Какъ бы то ни было, заслуга возвращенія грекамъ границы оть Арты до Воло осталась за Англіей. Конечно, еслибы просто была приведена въ исполнение 10-я статья адріанопольскаго договора, то граница эта досталась бы Греціи даромъ, тогда какъ теперь пришлось заплатить на нее 40 милліоновъ піастровъ изъ суммъ, добытыхъ путемъ займа, гарантію коего взяли на себя державы-покровительницы. Въ конвеціи заключенной по этому предмету, подписавшие ее представители договаривающихся сторонъ торжественно объявили, «что, въ виду уговора, занесеннаго съ общаго согласія въ настоящій акть, дело лондонскаго трактата 6 иоля (н. ст.) 1827 года и относящихся къ нему отъ разныхъ чиселъ протоколовъ вполнь достигнуто; что возникшіе вслыдствіе этихъ постановленій продолжительные переговоры заключены безъ возможности возобновленія ихъ; словомъ, что греческій вопросъ рішенъ неотмѣнно» 2).

Такъ постановили въ Константинополь, а между тымъ, въ Греціи цариль совершенный хаось. Междоусобная война снова возгоралась внутри Пелопоннеза, откуда Колокотрони выгаснилы румелютскія шайки, главную опору Колетти, разр'єшившаго имъ разсѣяться по всему полуострову и кормиться на счеть обывателей. Устрашенное усп'єхами «старца», временное правительство, не задумалось пригласить французовъ, все еще остававшихся въ Мессеніи, занять Патрасъ и самую столицу, Навилію. Въ Патрасѣ посланный Колокотрони греческій отрядъ предупредилъ французскую колонну, нашедшую ворота крѣпости запертыми. Но въ Навилію вступиль генераль Корбе, во главъ 1,200 человъкъ, занявшихъ городъ и господствующія надъ нимъ укрѣпленія. Мѣра эта была принята съ согласія резидентовъ, въ числъ ихъ и нашего. Вообще, баронъ Рикманъ и не думалъ воспользоваться предоставленнымъ ему правомъ «прервать сношенія съ людьми, силой присвоившими себѣ власть надъ Греціей», несмотря на то, что, по свидѣтельству Рикорда, «новое правительство, съ самаго начала

1) Рукописная записка барона Вруннова.

г) Конвенція, заключенная въ Константинопол'в между Россіей, Англіей, Франціей и Турціей 9 (21) іюля 1832.

своего управленія, непрестанно старалось выказать свою ненависть къ русскому правительству, и органъ его, журналь-Минероа, усердствоваль въ распространеніи разнообразнѣйшихъ клеветь». Адмираль доносиль, что французское войско продолжаеть покровительствовать революціонной партіи, и что «весь ходъ этого дѣла указываеть на коренное различіе между помощью оказанною нашими союзниками прежнему и нынѣшнему правительству» 1).

Графъ Нессельроде допускаль, что получаемыя имъ изъ Грецін извістія крайне прискорбны, но находиль утішеніе въ общемъ нетеривнін, съ которымъ все партін въ этой странв ожидали прибытія новаго государя, а также въ согласін, не перестававшемъ де господствовать въ среда лондонской конференція. Одобряя образь дійствій барона Рикмана, вице-канцдеръ предписываль ему: «1) постоянно высказывать твердую рышимость нашего набинета: соблюдать верховную власть короля Оттова и не признавать въ Греціи никакой иной власти, кром'в отъ него постановленной; 2) не допускать, чтобы въ Греціи, въ промежутокъ времени до прибытія кородя или регентства, одна изъ партій присвоила себь право созвать завонодательное собраніе для изданія какого-любо сборника законовъ для новаго государства; 3) поведеніемъ своимъ всегда доказывать и проявлять, что первые два принцива откачають желанію не только Россін, но и всёхъ трехъ державъ и подтверждены рұшеніями конференцін; 4) насколько будеть зависьть отъ васъ, вы будете постоянно стараться о поддержанін гармонін съ прочими резидентами; если же это, по несчастію окажется невозможнымъ, то вы докажете вашимъ поведеніемъ, что продолжаете слідовать охранительному духу, въ которомъ составлены лондонскія рішенія, и что вина падаеть не на вась, а на вашихъ товарищей» 3).

Инструкцій эти обазались запоздальний ибо, ранбе чімъ онібыли составлены, созванное временнымъ правительствомъ народное собраніе уже засідало въ Проній, одномъ изъ пригородовъ Навилій. Провозгласивъ всеобщую аминстію и утвердивъ избраніе конференціей принца Оттона въ короди Грецій, оно, не обращая ин малійшаго вниманія на протесты союзныхъ резидентовъ, приступило къ составленію конституцій.

<sup>1)</sup> Рикордъ графу Несседъроде, 31 іюдя (12 августа) 1832.

Графъ Нессельроде барону Рикману, 9 (21) августа 1832.

Первымъ шагомъ въ этомъ дёлё было упраздненіе сената, созданія Каподистріи, послёдняго оплота русско-народной партіи. Конецъ совіщаніямъ народнаго собранія быль положенъ не авторитетомъ представителей державъ-покровительницъ, а нападеніемъ на него румеліотскихъ шаєкъ, вытёсненныхъ Колокотрони изъ Пелопоннеза и требовавшихъ отъ депутатовъ уплаты обіщаннаго имъ содержанія. Оні вторглись въ балаганъ, вміщавшій «представителей народа», и увели съ собою президента собранія и семь богатійшихъ его членовъ, которые вынуждены были сами откупиться за 10,000 піастровъ. Вслідъ за симъ собраніе разошлось, объявивъ что пріостанавливаеть свои засіданія впредь до прибытія въ Грецію королевскаго регентства.

Безначаліе усиливалось съ каждымъ днемъ. Колетти произвольно распоряжался административною коммиссіей, число членовъ коей сократилось до трехъ. Онъ съ нетеривніемъ выносиль самостоятельность сената, разумбется, неподчинившагося указу народнаго собранія о его упраздненіи. Назначенные еще покойнымъ Каподистріей сенаторы по м'єрів силъ отстаивали народные интересы отъ покушеній синтагматиковъ. Сами резиденты вынуждены были признать сенатъ законнымъ учрежденіемъ и составною частью временнаго правительства. Тамъ не менъе, члены сената подвергались всевозможнымъ притесненіямъ со стороны подстрекаемаго къ тому Колетти французскаго гарнизона, занимавшаго столицу. Дело дошло до того, что комендантъ Навиліи, генералъ Корбе, позволиль себ'в арестовать предс'ядателя сената. Насиліе это вызвало різшеніе сенаторовъ оставить Навилію. 8 (20) ноября они, на русскихъ катерахъ, предоставленныхъ въ ихъ распоряжение адмираломъ Рикордомъ, тайно отплыли въ Астросъ, увезя съ собою архивъ сепата и типографію правительственной газеты. Здёсь они издали постановление, въ которомъ объявили лишенными всякой законной силы всв последнія распоряженія правительства и народнаго собранія 1).

Содъйствіе, оказанное Рикордомъ сенаторамъ, повело къ крупнымъ пререканіямъ между адмираломъ и русскимъ резидентомъ. Потребовавъ его къ себъ, Рикманъ осыпалъ его столь грубыми упреками, что Рикордъ вынужденъ былъ уда-

<sup>&#</sup>x27;) Постановленіе греческаго сената 21 ноября (3 декабря) 1832.

литься, сказавъ: «Я ухожу, баронъ, потому что изъ страстности вашихъ рѣчей заключаю, что сегодня вечеромъ у васъ
будетъ лихорадка.» Въ двухъ письмахъ къ адмиралу резидентъ хотя и приписывалъ главную вину флотскимъ субалтернъ-офицерамъ, но выражалъ мнѣніе, что начальникъ до извѣстной степени «отвѣтствуетъ за поступки своихъ подчиненныхъ;» жаловался что «эти происшествія вовлекли его въ
непріятныя объясненія съ англійскимъ резидентомъ, объясненія, которыхъ онъ желалъ бы избѣжатъ ради чести русскаго
имени;» признавалъ самый отъѣздъ сенаторовъ «событіемъ
крайне вреднымъ по своимъ послѣдствіямъ;» наконецъ, заключалъ послѣднее письмо утвержденіемъ, «что отъ такихъ происшествій страдаютъ пользы службы его императорскаго величества и честь русскаго имени» 1).

Но всёхъ более страдаль греческій народъ. Особенно въ сельскомъ населеніи росло озлобленіе противъ захватившихъвласть синтагматиковъ. Самое слово «синтагма» (конституція) стало въ народныхъ устахъ чемъ-то въ роде пугала. Про свои опустошенныя села говорили жители: разрушила ихъ синтагма. Пастухъ жаловался нѣмецкому путешественнику 2): синтагма пожрала пять моихъ свиней. Матери устрашали дътей своихъ возгласомъ: «Синтагма идетъ!» 3) При такомъ настроеніи народа, правительство Колетти, опиравшееся исключительно на французскіе штыки, опасалось взрыва общественнаго негодованія. Сенать, изъ Астроса удалившійся на островъ Спецію, впредь до прибытія короля, провозгласиль тамъ правителемъ Греціи адмирала Петра Рикорда, которому еще аргосское народное собраніе, за оказанныя стран' важныя услуги, поднесло званіе почетнаго гражданина Эллады. Адмираль, разумъется, не принялъ предложеннаго ему достоинства, но выведенный изъ терпинія Колокотрони все ближе и ближе подвигаль послушныя свои дружины къ Навиліи, съ ц'ялью прогнать оттуда Колетти и его сторонниковъ. Передовой отрядъ напистовъ заняль уже Аргосъ. Въ виду этой близкой опасно-

3) Лудвигу Росу.

<sup>1)</sup> Баронъ Рикманъ, Рикорду 13 (25) и 17 (29) ноября 1832.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Замфиательно что эту ненависть народа къ синтагматикамъ такъ редъефно выставляетъ новъйшій историкъ греческаго возстанія Мендельсонъ-Бартольди, лично сочувствующій цълямъ конституціонной партіи. См. ero Geschichte Griechenlands, II, стр. 420.

сти Колетти убъдилъ генерала Корбе отправить туда восемь ротъ французской пъхоты при двухъ горныхъ орудіяхъ. Между французами и вступившими въ городъ паликарами произошла кровавая свалка. Французы вытъснили грековъ изъ Аргоса, положивъ на мъстъ болье 300 паликаровъ убитыхъ и раненыхъ. Колокотрони готовился уже отомстить за погибшихъ товарищей, но на другой же день послъ аргосской рызни, въ виду Навпліи показалась эскадра, на коей находился король Отгонъ, регентство и сопровождавшія ихъ баварскія войска. Молодой государь, высадившійся на греческій берегъ 22-го января (3-го февраля) 1833 года, былъ встрьченъ громомъ пушекъ съ городскихъ укръпленій и находившихся въ гавани судовъ и радостными, единодушными восклицаніями народа, ожидавшаго отъ него избавленія отъ всъхъ томившихъ его бъдъ.

Надежду эту раздёляль и императорскій кабинеть. «Оть королевскаго правительства,» писаль барону Рикману вицеканцлеръ, «будетъ зависѣть: устранить нужду, успокоить порывы и ввести наконецъ въ Греціи тѣ миръ и благосостояніе, которые великія державы желали бы обезпечить этой странъ, взявъ на себя установление ея самостоятельности и освобожденія... Не смотря на живое свое участіе къ судьбамъ грековъ, императорское правительство вынуждено нынѣ прямо противодействовать всякимъ проискамъ въ Греціи. Мы посибшимъ сдблать въ Мюнхенб надлежащія представленія относительно міропріятій, почитаемыхъ нами необходимыми для того, чтобы возстановить въ Грецін правильный порядокъ и положить начало лучшему будущему.» Упомянувъ о необходимости поскорће замћнить остававшіяся въ Элладь французскія войска баварскими, графъ Нессельроде возвращался къ любимому предмету о «гармоніи» между резидентами. «Вы будете продолжать,» наставляль онъ Рикмана, «подавать странъ примѣръ уваженія къ законной власти и, такимъ образомъ, противодъйствовать дерзости партій и новымъ несчастіямъ. Такъ какъ вы были и остаетесь свидътелемъ-очевидцемъ восточныхъ событій, то можете лучше другихъ понять, что всего важиве основать политическое существование Греціи, дабы не увеличивать причиняемыхъ намъ происшествіями въ Левантв затрудненій — греческими безпокойствами 1).» Въ томъ же

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде барону Рикману, 24 ноября (6 декабря) 1832.

духѣ были составлены и инструкціи вице-канцлера Рикорду. Сообщивъ, что государь признаетъ совершенную правильность его дѣйствій, не смотря на крайне неблагопріятныя обстоятельства, и выразивъ ему за это высочайшую благодарность, графъ Нессельроде продолжаль: «Вы такъ хорошо понимаете, г. адмиралъ, важность ввѣренныхъ вамъ полномочій и обязанностей, что я считаю излишнимъ вдаваться въ подробности и обращать ваше вниманіе на необходимость дѣйствовать сообща съ вашими товарищами, а также избѣгатъ всякаго повода къ ссорамъ и спорамъ. Востокъ, къ сожалѣнію, заключаетъ въ себѣ очень много элементовъ столкновенія, а потому, мы должны, насколько возможно, стараться предотвратить всѣ новыя усложненія, которыя стали бы возможными вслѣдствіе возобновившихся смутъ 1).»

Согласно договору, заключенному въ Лондона между тремя державами-покровительницами и баварскимъ дворомъ, принцъ Оттонъ вступалъ на греческій престоль, предложенный ему Россіей, Англіей и Франціей, съ титуломъ короля Греціи. Королевское достоинство объявлялось наслёдственнымъ въ родѣ короля Оттона, по праву первородства, а за неимѣніемъ детей должно было перейти въ томъ же порядка къ младшимъ его братьямъ. Король считался совершеннолѣтнимъ по достижении имъ двадцатилътняго возраста, а до тъхъ поръ державныя обязанности его имело исполнять въ Греціи регентство изъ трехъ лицъ, назначенныхъ королемъ баварскимъ. Регентству предоставлялось право набрать въ Баваріи 500 человѣкъ войска подъ начальствомъ баварскихъ офицеровъ. Со своей стороны, дворы петербургскій, лондонскій и парижскій обязывались гарантировать сообща заемъ въ 60 миллоновъ франковъ, заключенный въ пользу Греціп <sup>2</sup>). Вопросъ о конституціи быль пройденъ молчаніемъ въ договорѣ. Но въ воззваніи, обращенномъ къ эллинамъ лондонскою конференціей. они приглашались «содействовать своему монарху въ его усиліяхъ дать государству окончательную конституцію» 3). Воззваніе это было подписано не только Пальмерстономъ и Талейраномъ, но и Ливеномъ и Матушевичемъ. Независимо отъ

1) Графъ Нессельроде Рикорду, 24 ноября (6 декабря) 1832.

<sup>2)</sup> Договоръ, заключенный въ Лондонъ между Россіей, Англіей, Франціей и Баваріей 25 апръля (7 мая) 1832.

<sup>3)</sup> Воззваніе лондонской конференціи къ эдлинамъ, 18 (30) августа 1832.

того, въ отвътъ своемъ на привътствие греческаго сената и временнаго правительства, баварскій министръ иностранныхъ дъль поспъшиль увърить ихъ, что «одною изъ первыхъ заботъ регентства будетъ созваніе народнаго собранія, дабы утвердить связь между королемъ, котораго оно имъетъ принять, и народомъ, а также выработать конституцію» 1). Объщанія эти не были, впрочемъ, исполнены, не столько вслъдствіе нашихъ представленій мюнхенскому двору, сколько ради личнаго нерасположенія короля Лудвига къ конституціоннымъ порядкамъ. Въ члены регентства были назначены имъ: бывшій министръ финансовъ въ Баваріи, графъ Арманспергъ, юристъ и профессоръ мюнхенскаго университета Мауреръ и филэллинъ, баварской службы полковникъ Гейдеггъ.

Отъ этого регентства ожидали въ Петербургъ установленія въ Греціи прочнаго порядка и благосостоянія. Иныя мысли возбуждало оно въ Рикордъ, ближе знакомомъ съ потребностями и условіями страны, въ которой онъ провель бол'є трехъ лътъ. Четыре мъсяца спустя по вступленіи регентовъ въ должность, адмираль писаль графу Нессельроде: «Любопытно видёть, какъ нёмцы посреди хаоса греческихъ обстоятельствъ принимаются за дело созданія правильнаго государства. При этомъ рождается вопросъ: удастся ли ихъ флегматическому порядку, ихъ медленнымъ распоряженіямъ и всегда запоздалымъ мёрамъ ограничить неистощимый источникъ бурныхъ порывовъ, чрезмерную живость греческаго характера и умфрить легкомысліе умовъ, короче сказать, удастся ли имъ подчинить Гредію своей систем'ь, ту самую Гредію, единственною системой которой быль до сихъ поръ революціонный духъ? Удивительна судьба Грецін! То, что начато здёсь горячимъ патріотизмомъ, было увѣнчано волею царей, а мужъ, избранный самимъ Провидѣніемъ для спасенія этой страны, умираеть случайно на поприщѣ своей величественной дѣятельности. Кому же затьмъ ввъряются судьбы Греція? Министръ финансовъ, потерявшій свой портфель въ качеств'я свободнаго мыслителя <sup>2</sup>), никому неизвъстный профессоръ права <sup>3</sup>) и офицеръ 4) ръшаются взяться за управленіе страной, которая

<sup>1)</sup> Баронъ Гизе Трикупи, 19 (31) іюля 1832.

э) Графъ Арманспергъ.

<sup>&</sup>lt;sup>в</sup>) Мауреръ.

<sup>4)</sup> Гейдеггъ.

до тёхъ поръ была чужда даже ихъ слуху. По всей вероятности, задача эта будеть несколько трудиве, чемъ финансовый разсчеть, сложный юридическій вопрось или баталіонное ученье. Мы должны сказать въ похвалу регентству: за нѣсколько дней до своего отъбада, оно постаралось собрать всевозможныя свёдёнія о Греціи. Такъ, напримёръ, оно совіщалось съ теми греческими учениками, которые не совсемъ еще забыли свой родной языкъ, съ ученымъ антикваріемъ п эллинистомъ Тиршемъ, съ искателями приключеній, которые когда-то были въ Греціи и сбіжались къ баварскому двору, услыхавъ, что могутъ съ регентствомъ отправиться въ Грецію и заслужить при этомъ лавры и деньги. Мы должны и за то еще похвалить регентство, что оно съумбло выбрать въ Баварін тіхъ, кто призванъ содійствовать ему въ его великомъ предпріятіи. Изъ студентовъ взяты имъ съ собою получившіе хорошіе аттестаты по греческому языку, и такимъ образомъ, прибыла въ Грецію эта полуученая толпа, готовая болгать съ воинами Румеліи на языкѣ Гомера. Нельзя передать всего, но возможно ли умолчать о томъ, что регентство милостиво приняло въ качествъ представителя націи человъка, который сжегь греческій флоть и съ преступною дерзостью оскорбиль спасшую его самого великую державу? 1) Хорошо изв'єстно, какого свойства было временное правительство въ Греціи. Прівзжаеть регентство и, объщавъ, съ одной стороны, полное безпристрастіе по отношенію къ партіямъ, съ другой утверждаетъ въ должности министерство временнаго правительства. Затемъ оно приступаетъ къ переменамъ. Въ чью пользу? Маврокордато, корифею интригановъ, дается полномочіе составить новое министерство. Въ результатѣ получаемъ то, чего следовало ожидать. Новое министерство состоить изъ родственниковъ и кліентовъ Маврокордато. Но этого мало. Греція просто отдана на събденіе безумной толив фанаріотовъ. Это стадо хищныхъ животныхъ, потерявъ свое древнее достояніе, княжества Моддавію и Валахію, устремило еще ранѣе въ благопріятное время свой жадный взоръ на Грецію. Нын' является оно въ лиц' своего достопочтеннаго главы Маврокордато и управляетъ Греціей, ибо если вышеупомянутое регентство править Греціей, то имъ самимъ править

<sup>1)</sup> Міаулисъ.

Маврокордато. Между тёмъ, заслуги забываются; раны, украшающія героевъ, участвовавшихъ въ священной борьбѣ, презираются; люди, принесшіе въ жертву отечеству имущество и родныхъ, обмануты въ своихъ надеждахъ. Недовольны всѣ. Надѣются, однако, что это состояніе продлится недолго; что фанаріотской заразѣ, какъ и всякой другой, настанетъ конецъ; что опытъ научитъ регентство и что подъ властью короля Оттона страна увидитъ еще счастливые дни 1).»

Дъйствительно, въ составъ перваго министерства, образованнаго регентствомъ, не вошло ни одного члена русско-народной партіи. Председателемъ совета, министромъ королевскаго двора и иностранныхъ дёлъ былъ назначенъ Трикуни, по выраженію прусскаго посланника, «вскормленный молокомъ Англін»; министромъ финансовъ-Маврокордато, морскимъ-Колетти. Съ представителями Россіи дворъ обходился холодно, даже невъжливо. Король не пожелалъ принять въ прощальной аудіенціи отозваннаго изъ Греціи, въ концѣ февраля 1833 года, адмирала Рикорда, велѣвъ ему сказать чрезъ адъютанта, что желаеть ему счастливаго пути 2). Заменившій Рикмана, посланникъ Катакази вынужденъ былъ удалиться изъ дворца, где дали место выше его англійскому министру, позднъе его акредитованному. «При такихъ условіяхъ,» говориль онь своему французскому товарищу, «къ чему здёсь русскій посланникъ,» и выражаль надежду, что императорскій кабинеть удовлетворить его ходатайство объ отозваніи 3). Одною изъ причинъ такого обращенія двора съ русскими было неудовольствіе, возбужденное, какъ въ Мюнхенъ, такъ и въ Навили, нашими напоминаніями объ об'єщаніи баварскаго министерства, что въ случат избранія принца Оттона королемъ греческимъ, последній приметь православную веру. Намъ отвѣчали уклончиво, увѣряя, что перемѣна исповѣданія была возможна, пока молодой принцъ не былъ еще конфирмованъ, но что по совершении этого обряда она становилась неосуществимою, и что вообще нельзя было насиловать совъсть короля Оттона 4).

<sup>&#</sup>x27;) Рикордъ графу Нессельроде, май 1833.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Австрійскій консуль Гропіусь князю Меттерниху, 24 февраля (8 марта) 1833.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Австрійскій консуль Гропіусь князю Меттерниху, 29 сентября (11 октабря) 1833.

<sup>4)</sup> Рукописная записка барона Бруннова.

Вскорѣ въ средѣ самого регентства возникли раздоръ и несогласія. Графъ Арманспергъ подпалъ вліянію англійскаго посланника, тогда какъ два прочіе его товарища и вліятельный совѣтникъ регентства Абель склонялись на сторону французской партіи. Въ одномъ сходились всѣ—въ глубокой враждебности ко всему тому, что еще сохранило въ Греціи нравственным связи съ Россіей: къ церкви и къ знаменитѣйщимъ вождямъ борьбы за независимость.

23-го іюля (4-го августа) 1833 года обнародована была декларація о независимости эдлинской національной церкви, по выраженію регента Маурера, «мѣра великой, всемірно-исторической важности». Греческая церковь объявлялась независимою отъ константинопольскаго (вселенскаго) престола, путемъ не соглашенія съ патріархомъ, а самовольнаго отпаденія отъ него. Духовнымъ ея главой провозглашался Іисусъ Христосъ, а свѣтскимъ—король-схизматикъ. Изъ 38 епископскихъ каоедръ правительство упразднило 28, изъ 412 монастырей сохранило лишь 82 мужскіе и 3 женскіе. Упраздненныя обители были обращены въ казармы и конюшни, и доходы ихъ конфискованы въ пользу правительства, къ великому соблазну православнаго паселенія.

Оскорблено было не одно религіозное чувство народа, но и достоинство его, въ лицѣ любимѣйшихъ вождей и борцовъ за его освобожденіе. Большая часть послѣднихъ была удалена ото всѣхъ должностей, дѣйствительныхъ или почетныхъ, лишена отличій и наградъ. Невѣроятнымъ кажется, что славнѣйшій изъ нихъ, Колокотрони, былъ обойденъ при первой раздачѣ ордена Спасителя. «У васъ много враговъ,» замѣтилъ ему предсѣдатель регентства, графъ Арманспергъ. — «Да,» отвѣчаль стареих, «но двое изъ нихъ самые опасные и смертельные.» — «Кто же?» — «Мое имя и заслуги!» 1).

Пользуясь отъёздомъ адмирала Рикорда въ Россію, Колокотрони просиль его передать графу Нессельроде письмо, въ которомъ выражалъ вице-канцлеру опасенія свои, внушенныя враждебными отношеніями регентства къ православной церкви. Русскій министръ отвёчаль, что императоръ опечаленъ бёдственными происшествіями, коихъ онъ не могъ ожидать послё постоянныхъ и великодушныхъ жертвъ, принесенныхъ

<sup>\*)</sup> Изъ воспоминаній Өедора Колокотрони.

имъ, сообща съ союзниками, въ пользу независимости и счастія Греціи. Онъ искренно желаетъ, чтобы будущее изгладило печальныя впечатлёнія минувшаго и чтобы греки всёхъ сословій и партій сплотились вокругъ престола своего молодаго государя. «Желанія его величества,» продолжаль графь Нессельроде, «тімъ искренніве, что императоръ связанъ съ греческимъ народомъ узами общаго вероисповеданія. Да не забывають греки никогда, что подчинение ихъ правительству, которое ими руководить, и верность ихъ догматамъ ихъ веры, этого драгоціннаго наслідія, завіщаннаго имъ предками, составляють вмёстё условіе и обезпеченіе ихъ національнаго преуспѣянія. Что касается васъ лично, генералъ, то императоръ знаетъ и ценить вашъ патріотизмъ, равно какъ и высокую честность вашего характера, и не сомнѣвается, что король Оттонъ и уважение вашихъ единоземцевъ вознаградятъ ваши отличныя заслуги» 1).

Награда не долго заставила жлать себя. Въ ночь на 7-е (19-е) сентября 1833 года, Колокотрони быль схвачень и заключенъ въ тюрьму, въ фортъ Ичъ-Кале, близъ Навпліи. Тогда же было арестовано двенадцать другихъ капитановъ, извъстныхъ своею преданностью Россіи. Шесть мъсяцевъ продержали ихъ въ заключении, наконецъ предъявили обвинение. Ихъ обвиняли въ составленіи заговора, направленнаго противъ спокойствія государства, и приписывали имъ всевозможные происки, ложныя объщанія, обманы съ цълью обезпечить успъхъ ихъ преступнымъ планамъ, подачу прошенія «иностранной державъ» съ намъреніемъ низвергнуть регентство и слъдовательно нарушить основные законы государства; словомъ, утверждало обвиненіе: «они являлись изм'єнниками независимости націи.» Обвинителемъ на судѣ выступиль, въ качествъ государственнаго прокурора, англичанинъ Масонъ, бывшій защитникъ убійцы Каподистрін и личный врагъ Колокотрони. Выставлены были лжесвидетели, подобраны судыи. И не смотря на всё эти мёры, въ самый день постановленія приговора пришлось замѣнить предсѣдателя и еще одного члена суда, отказавшихся подписать приговоръ, продиктованный имъ министромъ юстиціи. Весь этоть процессь быль, но свидітель ству прусскаго посланника, «скандаломъ, позоръ котораго бу-

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде Колокотрони, 4 іюля 1833.

деть неизгладимъ» 1). Колотрони быль признанъ государственнымъ измѣнникомъ и приговоренъ къ смертной казии.

Старецъ спокойно выслушаль приговорь; когда же ему объявили, что король замѣниль смертную казнь тюремнымъ заключениемъ, сначала пожизненнымъ, а потомъ на двадцатъ лѣтъ, Колокотрони промолвилъ: «я перехитрю короля: столько лѣтъ миѣ и не прожитъ» 2). Колокотрони быль посаженъ въ тюрьму форта Паламидиса, гдѣ и просидѣтъ одиннадцатъ мѣсяцевъ. Полное помилование его состоялось лишь въ день совершеннолѣтія короля.

Благорасположение императорскаго кабинета къ греческому регентству не устояло противъ такихъ испытаній. Но въ Петербурга продолжали надаяться, что положение даль въ Грепін измінится съ той минуты, какъ король, достигнувъ совершеннольтія, самъ начнеть править государствомъ. Къ этому торжественному дню быль посланъ въ Аенны, новую столицу Греціи, генераль-адъютанть графъ А. Г. Строгановъ, съ собственноручнымъ письмомъ императора Николая къ королю. Въ данныхъ Строганову инструкціяхъ предписывалось употребить всь усилія, чтобы внушить Отгону правильное повятіе о королевскихъ обязанностихъ и интересахъ, и склонить его къ переходу въ православіе. Въ отвітномъ письмі къ государю король, «не предрёшая въ будущемъ внушеній своей совъсти», ограничился объщаніемъ воспитывать дітей своихъ въ правилахъ православной въры. То же объщание было повторено греческому синоду при вступленіи, въ следующемъ 1836 году, короля въ бракъ съ принцессой Амаліей Ольденбургскою.

Впечатлівнія, вынесенныя графомъ Строгановымъ изъ Авинъ, были самаго безотраднаго свойства. Баронъ Брунновъ передаеть ихъ въ слідующихъ словахъ: «Ничто не процвітаетъ въ Греціи. Администрація впала въ совершенное бездійствіе. Графъ Арманспергъ, подчиняясь вліянію англичанъ, удаляеть отъ престола всіхъ, кто мужественно служиль отечеству во время войны за независимость, и въ то же время покровительствуеть сторонникамъ разрушительныхъ идей, поощряетъ стремленіе извістной партіи, желающей введенія въ

Прусскій посланникъ Лузи королю Фридриху-Вильгельму III, 6 (18) мая 1834.

<sup>2)</sup> Изъ воспоминаній Оедора Колокотрони.

Греціи конституціоннаго порядка, словомъ, затрудняєть всёми силами ходъ администраціи для того, чтобы все болёе усложнять препятствія, съ которыми придется встрётиться молодому государю въ ту самую минуту, когда онъ попытается взять въ собственныя руки бразды правленія 1).»

Разочарованіе было полное. Та самая Греція, которая должна была дополнить собою систему политическаго преобладанія нашего на Востокѣ, оказалась державой не только намъ не дружественною, но и прямо враждебною. Первый опытъ учрежденія независимаго христіанскаго государства на Балканскомъ полуостровѣ обратился въ явный намъ ущербъ. О причинахъ такого явленія въ концѣ тридцатыхъ годовъ въ нашей дипломатіи сложился опредѣленный взглядъ, высказанный не безъ нѣкотораго раздраженія барономъ Брунновымъ въ посвященной Греціи главѣ обзора нашихъ внѣшнихъ сношеній, читаннаго имъ въ 1838 году наслѣднику цесаревичу Александру Николаевичу.

Вступленіемъ на нее служать следующія строки: «Было бы ошибочно думать, что основание этого новаго государства явилось последствіемъ основаннаго на политическомъ интересе разсчета, или д'яломъ личнаго предпочтенія нашего августійшаго государя. Его величество отнесся къ греческому вопросу какъ къ крайне трудному, завъщанному ему предшедшимъ царствованіемъ. Не отъ императора завискло избіжать этого затрудненія. Оно было налицо до вступленія его на престолъ. Надлежало разрѣшить его. Россія не могла оставаться ненодвижнымъ свидътелемъ истребленія единовърнаго народа, привыкшаго въ теченіе цілаго столітія ожидать отъ нашихъ монарховъ залога своего спасенія. Итакъ, глубокое чувство человіжолюбія и религіи, а не простой политическій разсчеть. побудило нашъ кабинетъ вступиться за Гредію въ ту самую минуту, когда она изнемогала подъ мечомъ оттомановъ. Мы должны были отдать себь отчеть, что мы и сдылали, въ происхожденіи нашего вмішательства. Проистекающія изъ него последствія, быть можеть, и не вполи соответствують ныне нашимъ желаніямъ. Греція, освобожденная нашими усиліями, не питаетъ къ намъ той благодарности, на которую мы имъемъ право; но мы можемъ по всей справедливости сказать,

<sup>1)</sup> Рукописная записка барона Бруннова.

con puneparoly authoria de lymers charless sons organisates cas lear-resonders. Relatis suy menerolan lémenologies emons. ms re nots ést loczymers there. Eénes 1825 increments.

Resources rectues inclourer presses arise of the communities are Therring от водарения типератора Измолен I во поставления поnoliems Ottomars comeculeuro rática Sabors Boverours aparto-HATS TO CHAIRMINE WARRENCE CONTINUES CHRESTIS BERTY THE RESIDENCE TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY HAUND GRAMMED EN METTERBENS DER MESTE TREBEIL BEGENGTE NO BERTHROOM HE OTS EACH MARCETTA DECOURTS CHY. ARTHR LONGTH BARRATH BORNEY TORYLLICTRY, BY THE OLD TO BE CTAIN. ROBETHTVERMELLE BEAGLOUS. HARTS ENGINETS INVESTIGATE PROBE ectan mencamena oto ecto spelstrana, mo was prepets CIVEREDE VELTERIE. TO OBSITE ELECTRISTERIALITA CODER. ED-TODALÉ CA TOVIONA BAROCETA CANALE IDEBRIS MORADZIE. HECOиналию быль бы гибелью для стравы, подоброй Греніи. Михнія наше и Англія по этому предмету не могуть быть соглашены. Франція, не разітыяя жельній велиробританскаго ми-HECTEUCTEA. TENTS HE MENTE. CTARGETTCS HA CTODORY ROCALIBRIO каждый разъ, бакъ только приходится бороться съ такъ, что оба двора называють безусловнымъ вліяніемъ Россів. Отсюда постоянное столкновение интересовъ и противодоложныхъ принпиния, пистеля воего Греція, къ сожальнію, поставлена такъ. что не можеть инкогда удовлетворить одновременно три держамы. Положение это, къ несчастио, таково, что мы не можемъ предвидать ни предала его, ни результата. Но, не предрамая будущаго, полезно для насъ отдать себь отчетъ въ томъ. чего хотять наши противники и что совътують намъ интерессы наши. Объ морскія державы желали бы обратить Грецію въ самый передовой пость конституціонной Европы, установикь вы ней порядокъ, враждебный принципамъ Россіп и противный нашему вліянію на Востокъ. Подобное направленіе не можеть укрыться оть нашего винманія. Вследствіе сего, мы должны, не пренебрегая ничемъ, бороться съ этими злонамъренными иланами нашихъ противниковъ, пока на то хватить нашихъ силь. Въ особенности же върно понятые нами интересы наши совітують намь никогда не допускать, чтобы Греція распространила свою территорію и свое политическое значеніе за преділы, нып'в ей положенные. Увеличивать матеріальныя силы греческой державы, подчиняющейся вліянію

ученій, управляющихъ политикой морскихъ державъ, было бы изо всёхъ возможныхъ комбинацій наиболеє для насъ вредною. Удерживать Грецію въ территоріальныхъ предёлахъ, ей назначенныхъ, содёлать ее безвредною, а если можно, то и благоденствующею подъ мудрою и умёренною администраціей; подавить въ ней развитіе революціонныхъ идей, сёмя коихъ ищутъ распространить морскія державы; постепенно установить между новымъ государствомъ и Портой мирныя и торговыя сношенія; наконецъ, пріучить Грецію находить отнынё залогъ безопасности и благосостоянія въ охранительной системѣ, основанной нами на Востокѣ—такова цёль политики императора. Она одна можетъ предупредить въ Греціи великія несчастія и не допустить, чтобъ этотъ вопросъ, полученный имъ по наслёдству, противъ воли, при вступленіи на престоль, сдёлался современемъ накладнымъ 1).»

Въ словахъ этихъ проглядываетъ сознаніе неудачи, постигшей нашихъ дипломатовъ при примѣненіи къ Греціи указанной имъ волей государя политической программы, и желаніе отклонить падающую на нихъ въ томъ отвѣтственность, ссылкой на противодѣйствіе морскихъ державъ, и въ особенности, на неподатливость и неблагодарность самихъ грековъ. Обвиненіе въ негодности орудія—пріемъ, свойственный людимъ, неумѣющимъ съ нимъ обращаться.

Рукописная записка барона Бруннова.
 Вивши. полит. императора Николая 1.

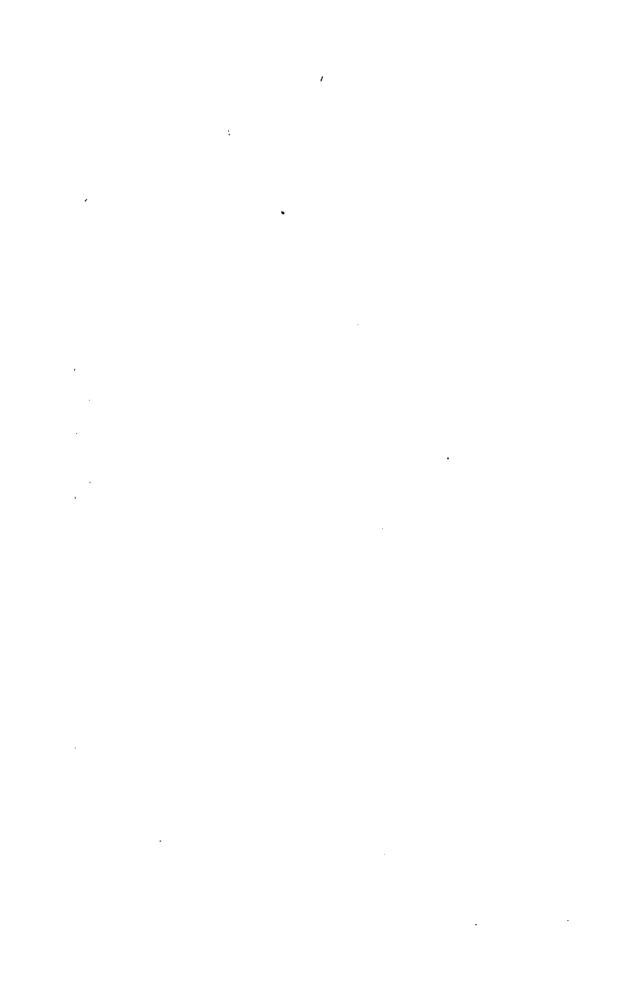

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

## Востокъ подъ покровительствомъ Россіи.

«Восточный вопросъ,» утверждалъ баронъ Брунновъ, приступая къ изложенію нашихъ дипломатическихъ сношеній съ Турціей въ царствованіе императора Николая, «занимаетъ помыслы государи съ первыхъ дней его воцаренія и не переставалъ съ тѣхъ поръ обращать на себя самое серіозное его вниманіе. Да сего времени онъ привлекаетъ взоры всѣхъ дворовъ и, нѣкоторымъ образомъ, господствуетъ надъ настоящими и будущими интересами европейской политики 1).» Гораздо яснѣе и откровеннѣе опредѣлилъ сущность того же вопроса австрійскій дипломатъ, Прокешъ-Остенъ, первый представитель вѣнскаго двора въ Греціи, впослѣдствіи интернунцій въ Константинонолѣ,—въ слѣдующихъ словахъ: «То, что по отношенію къ Турціи называютъ восточнымъ вопросомъ, есть только вопросъ между Россіей и остальною Европой» 2).

Въ Греціи наша дипломатія старалась сгладить эту коренную противоположность между Россіей и прочими державами и раздѣлить съ двумя изъ нихъ традиціонное вліяніе наше въ этой странѣ. Изъ предшедшей главы видно, къ чему привела насъ эта попытка: къ полному отчужденію Греціи отъ насъ и какъ бы къ нашему отъ нея отреченію. Но въ остальныхъ частяхъ Балканскаго полуострова положеніе наше было инос. Право нашего вмѣшательства и покровительства было принано за нами торжественными договорами. Мы ни съ кѣмъ

Рукописная записка барона Бруннова: Обзоръ политики русскаго двора въ нынъшнее царствованіе.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Эпиграфъ къ изданному графомъ Прокешъ-Остеномъ, сыномъ посла, сборнику писемъ, подъ заглавіемъ: Zur Geschichte der orientalischen Frage.

его ве пілих. Нярекатого Никлай вево окражать в особеввое положение Россія по отвошенію на Оттоманской живерін. и воблодимоть пробавдае шаго вличе нашего на Босфорф. такою вліянія, какож пользевлен Ачлія за Портогалів, Buctablears one of them of thereof a contents. He capages of Fr-POLIS. TO SEEL TOTA STEEL VERSETA OF BRICKSTON нанесенія Порті смертельваго угара. Предоставляя ближайшинь своемь соезегеамь. Австріе в Пруссів, направлять по своему усмотравію общую политику охранительнаго сомма на Кота и Запада, государь ревинью оберегатьское право руководить судьбами Востова в по отношение въ нему, какъ и въ Польшь, даже не считаль нужнымь соображать свои мьры съ соизными дворами, ни предварять о нихъ Въну и Берлинъ 1). Всю область отъ Намана до Босфора онъ признавать непосредственно соприкасающееся съ государственными интересами Россіи, въ которые не допускать посторонняго вужнательства. Политека его относительно Оттоманской пишерін была вполит русского, самостоятельного. Какъ ни расходились съ нею личныя воззренія графа Нессельроде, министръ этоть долго еще вынуждень быль на Восток следовать путемь. указаннымъ ему высочайшею волей.

Но если пртре нашей политики была намечена самимь госуларемъ, то отъ вине-канциера въ значительной степени завистль выблугь средствъ къ ея достиженію. Его вліянію слідуеть приписать утвержденное императоромъ Николаемъ рышеніе нашего двора поддерживать всёми сплами существованіе Турцін. Впрочемъ, государь согласняся дать политикъ своей это направление только потому, что графъ Нессельроле уситыть убълить его, будто Турція, обязанная покровительству Россіи бытіємъ своимъ, вынуждена будеть покоряться ея воль. Такой обороть государь во всякомъ случав считаль временнымъ, скоропреходящимъ, ибо самъ не върплъ въ долговъчность (этгоманской имперін, конецъ коей казался ему близкимъ и неизбъжнымъ. Въ виду этого соображенія онъ и не думаль поступаться обезпеченнымъ за нимъ договорами правомъ покровительства надъ христіанскимъ населеніемъ, какъ въ непосредственныхъ владъніяхъ султана, такъ и въ полунезависимыхъ килжествахъ, какъ ни «неудобно» казалось графу Нес-

<sup>1)</sup> См. главу 1 настоящаго изследованія: «Политическая система Священнаго Союза».

сельроде и его дипломатическимъ сотрудникамъ пользование этимъ правомъ.

Въ ряду балканскихъ народовъ, связанныхъ съ Россіей единствомъ не только въры, но и племени, и узами глубокой. искренней, ваковой привязанности, первое масто занимають безспорно черногорцы. Начальное знакомство ихъ съ нами относится къ царствованію Петра, когда великій монархъ, отправляясь въ прутскій походъ, послаль въ Черную Гору герцеговинскаго выходца Михаила Милорадовича съ призывомъ къ обитателямъ принять участіе въ борьб'є православной Россіи съ врагами имени Христова. Съ этого времени каждая война наша съ Турціей служила сигналомъ для нападенія черногорцевъ на сосъднія турецкія области. Герцеговину и Албанію. Управлявшіе этимъ народомъ владыки пріфзжали ставиться въ Россію и были осыпаемы благод'яніями нашихъ государей. Черногорцы явились нашими союзниками во время наполеоновскихъ войнъ, въ 1805 году осаждали вмёстё съ нами Дубровникъ, а въ 1815 прогнали французовъ изъ Боки Которской, которую потомъ, покоряясь воль императора Александра I, они скрвия сердце передали австрійцамъ. Правившій Черногоріей около полустольтія (1782—1830), владыка Петръ I Нѣгошъ въ завъщаніи своемъ изрекъ проклятіе тому изъ своихъ преемниковъ, который осм'влился бы нарушить долгъ преданности и благодарности къ великой, единов'врной Poccin.

Политическая сторона отношеній къ намъ черногорцевъ далеко не исчернываетъ глубины и искренности чувствъ, питаемыхъ этимъ геройскимъ племенемъ къ русскому царю и его народу. Чувства эти высказываются съ неподдѣльнымъ одушевленіемъ въ народныхъ пѣсняхъ и былинахъ, въ которыхъ исторія Черной Горы является тѣсно связанною съ судьбами Россіи и ея призваніемъ служить покровомъ и защитой меньшихъ своихъ братьетъ на Востокѣ. Если бы не было Россіи, поетъ черногорецъ, не было бы на свѣтѣ и трехперстнаго креста. Сила и величіе русскаго царя, доблесть и непобѣдимость русскаго войска, торжество русскихъ надъ невѣрными, любовь и расположеніе къ Черногоріи, наконецъ, право Россіи на наслѣдство византійскихъ императоровъ и православныхъ царей Сербіи и Болгаріи, таковы любимым темы этихъ пѣснопѣній, находящихъ сочувственный отголо-

важдаго черногорна и чуждыхъ искусственножекренности. Преемникъ Петра I Нѣгоша, владыва в правивній съ 1830 по 1851 годъ, быль самъ поэтъ, в правивній съ 1830 по 1851 годъ, быль самъ поэтъ, в правивній съ 1830 по 1851 годъ, быль самъ поэтъ, в правинихъ русско-туренкихъ войнъ в постопвался самаго почетнаго и ласковаго прієма со стороны вмиератора Николая, прозваннаго черногорнами «милостивымъ» и осуществлявшаго въ ихъ глазахъ пдеалъ великаго русскаго государя.

Но русская дипломатія мало принимала Черногорію въ разсчеть при своихъ политическихъ соображеніяхъ. Мы не содержали въ Цетинъв дипломатическаго агента, а сношенія наши съ Черногоріей были поручены консулу, имавшему пребываніе въ австрійскомъ Дубровникъ. За все время царствованія императора Николая должность эту занималь містный уроженецъ, Гагичъ, личность, лишенная всякаго политическаго значенія. Обязанность его ограничивалась, впрочемъ, передачей ежегоднаго, весьма незначительнаго пособія, назначеннаго черногорскому народу еще императоромъ Павломъ въ 1798 году, и доставленіемъ богослужебныхъ книгъ и принадлежностей, жертвуемых в св. синодом в черногорским в церквам в. Самому владык нашъ дворъ внушалъ необходимость жить въ ладахъ съ австрійскимъ правительствомъ, которое косо и подозрительно смотрило на сочувствие къ намъ черногорцевъ, считая ихъ страну входящею въ составъ доли, предназначенной для Австрін изъ турецкаго наследства.

Постоянная забота о томъ, какъ бы не задѣть или не встревожить вѣнскій дворъ, тяготьла и надъ нашими отношеніями къ Сербін, не смотря на то, что это княжество было договорами букурештскимъ и адріанопольскимъ поставлено подънашу охрану и покровительство.

Земли, входящія въ составъ нынішней Сербіи, были по Пожаревацкому миру уступлены Портой Австріи и оставались въ ея владініи вплоть до 1738 года, когда австрійскій домъ вынужденъ быль возвратить ихъ туркамъ. Это помнили въ Біль и не покидали надеждъ возм'єстить потерянное. По вышеупомянутому австро-русскому соглашенію 1782 года, Сербія должна была отойти снова къ Австріи, но неудачный исходъ войны, предпринятой Іосифомъ противъ Турціи въ союз'є съ Россіей, принудиль преемника его отказаться отъ

всякихъ завоеваній. Вскор'є посл'є того, а именно въ 1804 году. вспыхнуло возстаніе сербовъ подъ водительствомъ Георгія Чернаго. Возставшіе обратились за поддержкой и помощью нъ Россіи и Австріи. Но, занятыя борьбой съ Наполеономъ, объ имперіи отвъчали на эту просьбу отказомъ. Въ послъдующіе годы сербы долго заискивали покровительства то Авсріи, то Россіи, предлагая по очереди каждой отдаться въ ея подданство. Возобновление въ 1808 году войны нашей съ Турціей, пріостановленной было тильзитскимъ договоромъ и посредничествомъ Франціи, и появленіе нашихъ войскъ въ Сербін рѣшило дѣло въ нашу пользу. Русское вліяніе восторжествовало въ странѣ надъ австрійскимъ, и самый Бѣлградъ былъ занятъ русскимъ гарнизономъ. При заключеніи букурештскаго мира мы позаботились и объ обезпечении участи нашихъ союзниковъ. Они получили полную амнистію. Порта хотя и занимала снова сербскія крѣпости своими гарнизонами, но обязывалась, во избъжаніе притьсненій со стороны мусульманскихъ войскъ, «принять на сей конецъ съ народомъ сербскимъ м'вры, нужныя для его безопасности». Сербамъ, сверхъ того, объщались тѣ же выгоды, какими пользуются жители острововъ Архипелага, другими словами, право внутренняго самоуправленія, дань въ определенномъ размере и полученіе ея изъ собственныхъ ихъ рукъ, причемъ «всѣ эти предметы имъли быть распоряжены обще съ народомъ сербскимъ» 1). Условія эти, правда, не вполив отвечали надеждамъ возставшаго народа, но представляли для него то важное преимущество, что были занесены въ международный договоръ и тъмъ самымъ поставлены подъ охрану великой державы, получившей право наблюдать за точнымъ ихъ исполненіемъ 2).

Пользуясь, однако, обстоятельствами, препятствовавшими Россіи, поглощенной гигантскою борьбой своей съ Наполеономъ, вступиться за сербовъ, турки не исполнили ни одного изъ приведенныхъ обязательствъ, а вторгнувшись въ Сербио усиѣли въ одно лѣто покорить ее и возстановить въ ней свое господство на прежнихъ основаніяхъ. Народъ возсталъ вторично въ 1815 году подъ водительствомъ Милоша Обреновича.

Ст. VIII договора между Россіей и Турпіей, заключеннаго въ Букурештъ 16 (28) мая 1812.

Важность этого обстоятельства указываетъ Ранке въ своей Die Serbiseche Revolution.

Опасаясь вмішательства Россін, стоявшей на вінскомъ конгрессь во главь всьхъ европейскихъ державъ, Порта вступила въ переговоры съ вождемъ возстанія, и подъ изв'єстными условіями признала его главой сербскаго народа. По назначенія русскимъ посланникомъ въ Константинополь барона Строганова, Милошъ вступиль съ нимъ въ делтельную переписку, прося его содъйствія къ понужденію Порты въ точности исполнить букурештскія условія. Но въ то же время онъ поддался об'вщаніямъ б'влградскаго паши, питавшаго въ немъ надежду на признаніе его насл'єдственнымъ княземъ, если только онъ выкажетъ относительно Порты большую уступчивость. Обстоятельство это возбудило негодование нашего посланника. «Порта видить,» писаль онъ Милошу, «сильное желаніе ваше получить наследственный санъ княжескій; она решилась воспользоваться симъ благопріятнымъ для нея обстоятельствомъ, дабы, льстя видамъ вашимъ, посредствомъ васъ совершенно поработить Сербію и лишить всёхъ снособовъ къ улучшенію жребія угнетенныхъ. Ужели вы мыслите, что она сдержить все объщаемое вамъ, когда приметь оть васъ требуемую присягу? Ужели вы согласитесь купить княжество ибной счастія своихъ соотечественниковъ? Должно прежде всего устроить дела общественныя, а потомъ уже ласкаться успехомъ своихъ собственныхъ: безъ того последують одне неудачи и позднее раскаяніе 1).»

Увѣщанія эти подѣйствовали. Портѣ было крайне желательно отстранить русское вмѣшательство въ улаженіи ея несогласій съ сербами. Съ этою цѣлью, не дожидаясь исхода переговоровъ съ барономъ Строгановымъ, султанъ издалъ фирманъ, коимъ, признавая Милоша верховнымъ княземъ сербскаго народа, опредѣляль слѣдующую съ него дань, не упоминая о порядкѣ ея взиманія, и ограничилъ власть начальниковъ турецкихъ войскъ въ Сербіи раіономъ занятыхъ ими крѣпостей. Но тотъ же фирманъ заключалъ въ себѣ и унизительныи для сербовъ ограниченія: они должны были оставаться въ положеніи райи, доставлять продовольствіе оттоманскому войску при слѣдованіи его чрезъ страну; пройдено было молчаніемъ право собственности мусульманскихъ владѣльцевъ на сербскія земли; наконецъ, отъ сербовъ требовалось, чтобъ они

<sup>1)</sup> Баронъ Строгановъ Милошу Обреновичу, 1 (13) декабря 1819.

обязались не предъявлять впредь Портѣ никакихъ дальнѣйшихъ требованій. Фирманъ былъ посланъ въ Сербію съ особымъ чиновникомъ и сообщенъ Милошу и его совѣтникамъ; но они отвѣчали посланцу Порты, что не могутъ удовлетвориться такими уступками, а требуютъ всесторонняго исполненія относящихся до Сербіи постановленій букурештскаго договора. Съ этимъ отвѣтомъ отправилъ Милошъ въ Царьградъ особую депутацію, состоявшую изъ двухъ духовныхъ и трехъ свѣтскихъ членовъ, при одномъ секретарѣ.

Прибытіе сербской депутаціи совпало со смутами, вызванными въ турецкой столицѣ извѣстіемъ о возстаніи грековъ. Раздраженная Порта, не вступая въ переговоры съ депутатами, распорядилась взятіемъ ихъ подъ стражу. Они были освобождены лишь весной 1824 года, по настоянію русскаго двора, включившаго это требованіе въ предъявленный имъ Портѣ ультиматумъ. Вслѣдъ затѣмъ, аккерманскою конвенціей и приложеннымъ къ ней отдѣльнымъ актомъ были подтверждены и точно опредѣлены всѣ условія, выговоренныя въ Букурештѣ въ пользу сербовъ 1).

Но Порта и не думала исполнять принятыхъ ею въ Аккерманѣ обязательствъ. Тѣ изъ нихъ, которыя касались Сербін, были въ оффиціальномъ документѣ прямо названы чудовищными и неисполнимыми. Не смотря на это, сербы не приняли участія въ войнѣ Россіи съ Турціей. Русскій дворъ самъ не желалъ этого, во-первыхъ, чтобы не тревожить Австріи, которая всегда недовѣрчиво относилась къ нашимъ дъйствіямъ въ Сербін; во-вторыхъ, чтобы не раздроблять нашихъ и безъ того незначительныхъ силъ на Нижнемъ Дунаѣ, отдѣленіемъ вспомогательнаго отряда для поддержки сербскихъ войскъ. Задача, возложенная нами на Милоша, сводилась къ удержанію въ бездѣйствін паши боснійскаго и мусульманскаго ополченія этой области 2).

Адріанопольскимъ договоромъ Порта обязалась «безъ малъйшаго отлагательства и со всею возможною точностью» исполнить постановленія приложеннаго къ аккерманской конвенціи отдъльнаго акта о Сербіи, а также возвратить ей часть

О содержаніи сего отдѣльнаго акта, приложеннаго къ аккерманской конвенціи, см. главу IV настоящаго изслѣдованія.

<sup>)</sup> Графъ Дибичъ графу Ланжеропу, 17 февраля (1 марта) 1829.

спорных округовъ. Гатти-шерифъ о приведеніи въ дійствіе стихъ обязательствъ иміль быть изданъ и сообщенъ русскому двору въ місячный срокъ со дня подписанія мирнаго трактата 11. Въ зависимость отъ исполненія этого послідняго условія было поставлено выступленіе нашихъ войскъ изъ Адріанополя 21.

На этотъ разъ Порта сдержала свое слово въ срокъ, кратчайшій условленнаго. Спустя два недали по заключеній мира. быть обнародовань утвержденный гатти-шервомъ фирмань. обращенный къ бълградскимъ пашт и мулть и повторявшій слово въ слово условія аккерманской конвенціи. Черезъ голь появился другой фирманъ, дополнявшій постановленія перваго. Согдасно ему, турецкіе гарнизоны доджны были оставаться въ сербскихъ криностяхъ. но за-то внутреннее управленіе страной отдавалось въ руки сербовъ: Милошъ провозглашался княземъ и имъть раздълить власть свою съ совътомъ старшинъ: опредълялась дань и къ ней присовокуплялось вознагражденіе, слідующее мусульманскимь собственникамь земель, уступленныхъ сербамъ: туркамъ, за исключеніемъ гариизоновъ крыпостей, воспрещалось жить въ Сербіи. Объявляя объ этомъ сербскому народу. Милошъ съ особою торжественностью поставиль на видь. что отнына богослужение можетъ быть снова возвъщаемо священнымъ звономъ колоколокъ. Тотъ же фирманъ разрѣшиль сербамъ самимъ избирать иль смей среды митрополитовь и епископовы съ темъ. чтобы выбрание ихъ утверждалось константинопольскимъ па-TDIADXONE.

Достойно вниманія, что первый фирмань 1829 года, сообщенный Портой русскому правительству, во исполненіе адріанопольскаго договора, касается правъ и имуществъ сербскаго народа, умалчивая о достоинствъ князя и не упоминая имени Милоша. Второй же фирманъ 1830 года, изданный Портой по собственному почину, не только признаетъ послъдняго сербскимъ княземъ, но и провозглащаетъ княжеское достоинство наслъдственнымъ въ его семьъ, «Это постановленіе,» говоритъ баронъ Брунновъ, «не было формально признано

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ст. 6-я мирнаго договора между Россіей и Турціей, заключеннаго въ Адріанопол'є 2 (14) сентября 1829.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ст. 4-я акта о платежахъ и очищении турецкой территоріи русскими войсками, 2 (14) сентября 1829.

нашимъ кабинетомъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ наши виды не входить давать слишкомъ большое развитіе власти народнаго начальника, неправильная администрація котораго уже вызвала много жалобъ со стороны сербовъ. Объявленное Милошу неудовольствіе государя внушаеть ему опасенія, наталкивающія его на ложную дорогу, и побуждаеть его искать у иностранныхъ державъ опоры противъ Россіи.» Баронъ разумъль при этомъ учрежденіе въ Бѣлградѣ, въ 1835 году, англійскаго консульства и переговоры Милоша съ великобританскимъ правительствомъ о сближенін политическомъ и торговомъ, «Надо признаться,» зам'вчаеть онъ, «что вообще Россія получаеть мало доказательствъ признательности за благодъянія, оказанныя ею народамъ, которые она изъяла изъ-подъ деспотизма Порты. Изъ этого еще не следуеть, чтобы мы сожалели о доставленномъ имъ нами благосостояніи; но это служить намъ поводомъ къ тому, чтобы не идти далбе и не эманципировать вполн'в областей, которыя даже въ настоящемъ ихъ состояни административной независимости не признаютъ руки, даровавшей имъ это благод вние 1).»

Ближе прочихъ балканскихъ земель находились къ намъ Лунайскія Княжества. Съ начала XVIII стольтія, на ихъ судьбь отражалась каждая изъ непрерывныхъ войнъ нашихъ съ Турціей. Когда Екатерина II стала номышлять о распространеніи къ югу границъ имперіи, Княжества представились ей пріобрѣтеніемъ желательнымъ и полезнымъ. Занятыя нашими войсками въ 1769 году, оба они были приведены къ присягъ на подданство императрицѣ, и вступая въ переговоры о мирѣ съ Портой, мы потребовали ихъ уступки отъ нея. Не столько турки, сколько в'єнскій дворъ, съ 1718 по 1739 годъ самъ влад'ввній Малою Валахіей до Ольты, воспротивился этому пріобрѣтенію. Австрія даже заключила съ Турціей союзный договоръ, по которому получила Буковину, и со своей стороны обязалась отстоять Дунайскія Княжества отъ притязаній Россіи. Но вмішательство Фридриха ІІ не допустило войны между Австріей и нами. Прусскій король сумёль примирить обѣ близкія къ разрыву стороны, разумѣется не безъ выгоды для себя, возбудивъ вопросъ о раздёлё Польши между тремя соседними державами. Львиная часть, доставшаяся намъ по

<sup>1)</sup> Рукописная записка барона Бруннова.

medicant socially martin Flavoury organized out Main-RE E PARRIER. IV. TORNOT ES ES LICEDONES II. RESERVINA PER тие не отгодин та Росси, а тогины быт обсазовать 1аriterie risponented coll emeter cocyleta spadicionero положения. приме стакоть. Потенкина. Ясскій кирь 1791 года остажили или за Портой, во постоянное вырушение ев COMMUNICATION OF HAMA INCOMPOSED BEVILLED MERCHANDY AREmarido | neme cramada mente ele disculte d'écrame, a ил із полетрекаемая наполеоновскою дипломатіей. Порта объ-NUMBA HAND MORRY. TO HE MARINARTS MEDA REAGE. CARD HA VELOвія уступия намъ Моліавія в Валахів. Провозглащено было торжественное присседивене объяхь областей въ имперіи, признанное ил эрфурть и Франціей. Но предвидые близкаго разрына съ Наполеономъ дълаю необходимымъ примиреніе съ Подтой, и закличая букурештскій мирь, мы удовольствовались присоединеніемъ Бессарабія съ границей по Пруту и Нижнему Дунаю.

Такимъ образомъ, въ теченіе неподнаго полустольтія Дунайскія Княжества, три раза завоеванныя русскимъ оружіемъ, были три раза возвращены нами Портъ, впрочемъ на извъстиыхъ, занесенныхъ въ трактаты условіяхъ.

Прочное основание нашему вліянию въ Модавін и Валахів положиль кучукь-кайнарджійскій договорь. Вь 16-й статьь его перечислялись десять «кондицій», которыя Порта давала намъ торж ственное объщение пенарушимо соблюдать. Опъ касались правъ христіанской церкви и духовенства, порядка взиманія податей, разрішенія свободнаго выйзда жителямь. допушенія въ Константинополь молдавскаго и валашекаго повърсиныхъ въ дъахъ. «Порта соглашается также.» гласила 10-и и последнии кондиція, «чтобы по обстоятельствамъ обоихъ сихъ кижжествъ министры россійскаго императорскаго двора, при блистательной Порть находящеся, могли говорить въ пользу сихъ двухъ княжествъ, и объщаетъ внимать оныя со сходственнымъ дружескимъ и почтительнымъ державамъ уваженіемъ 1).» Установленное кайнарджійскимъ договоромъ право покровительства Россін надъ Дунайскими Княжествами было развито и дополнено въ целомъ ряде конвенцій

<sup>1)</sup> Ст. 16-я кучукъ-кайнарджійскаго договора 10 (21) іюля 1774.

русскаго двора съ Портой 1), и въ особенности подтверждено мирными трактатами ясскимъ и букурештскимъ 2).

Значеніе основнаго закона для Княжествъ им'єль гатти-шерифъ 1802 года, изданный по соглашенію между нами и Портой. Въ силу помянутаго акта, было положено назначать господарей на семильтній срокъ. Нарушеніе этого условія послужило ближайшимъ новодомъ къ войнъ 1806 года, разрывъ же нашихъ дипломатическихъ сношеній съ Турціей въ 1821 году быль вызвань, между прочимь, вступленіемь турецкихь войскъ въ Княжества, безъ предварительнаго соглашенія съ нами. Возстановленіе въ Княжествахъ порядка, обезпеченнаго договоромъ и существовавшаго до 1821 года, было главнымъ требованіемъ ультиматума, предъявленнаго нами Портѣ тотчасъ по вступленіи императора Николая на престолъ. Аккерманскою конвенціей мы признали назначенныхъ Портой безт нашего согласія господарей молдавскаго и валашскаго, и притомъ не изъ фанаріотовъ, какъ то было заведено до тіхъ поръ, но изъ мѣстныхъ бояръ. Съ другой стороны, Порта допустила, чтобы впредь господари избирались диванами обоихъ княжествъ на семь летъ и лишь утверждались ею. Она обязалась въ шестимъсячный срокъ снова ввести въ дъйствіе постановленія гатти-шерифа 1802 года, дополнивъ его постановленіями, исчисленными въ отдёльномъ актё, приложенномъ къ конвенціи. Право д'єлать представленія по д'єламъ Княжествъ признавалось въ немъ не только за русскимъ посланникомъ въ Константинополъ, но и за мъстными нашими консулами, имъвшими наблюдать за неприкосновенностію правъ и преимуществъ края, а господарямъ вмѣнялось въ обязанность «принимать со вниманіемъ и уваженіемъ» ихъ представленія. «Но такъ какъ,» говорилось въ томъ же актъ, «бывшими въ последнее время въ Молдавіи и Валахіи смятеніями нарушенъ порядокъ въ разныхъ весьма важныхъ частяхъ внутренняго управленія, и потому господари будуть обязаны приступить безъ малъйшаго замедленія, вмъсть со своими диванами, къ принятію м'єръ, нужныхъ для улучшенія положенія Княжествъ, вверенныхъ попеченію ихъ. Изъ сихъ распоряженій соста-

Изъяснительная конвенція 1779 года и актъ верховнаго визиря 1783.
 Ст. 4-я ясскаго договора 29 декабря 1791 (9 января 1792) и ст. 5-я.
 букурештскаго, 16 (28) мая 1812.

вится общій для каждаго княжества уставь. который немедленно приведень будеть въ дійствіе 1).»

Порта, какъ извёстно, не исполнила ни одной изт статей аккерманской конвенціи. Но, начиная войну съ Турціей, русскій дворъ заранье объявить, что отказывается отъ всякихъ завоеваній, а по отношенію къ Дунайскимъ Княжествамъ поставиль на видъ, что въ воззваніи, обращенномъ къ жителямъ ихъ главнокомандующимъ нашею арміей, «мы не подавали имъ инкакихъ надеждъ и ни одно слово въ нихъ не обличало нам'треній, которыхъ сама Порта не могла и не должна была бы одобрить 2).

Императоръ Николай остался въренъ этимъ обязательствамъ, даже когда, по прибытін его въ армію, знатнівнійе бояре Молдавін и Валахін представили ему адресы съ ув'треніями въ «вічной вітрности»... «Мні ея не нужно,» сказаль государь начальнику штаба армін Киселеву, докладывавшему ему эти адресы; «я имъ буду отвёчать, чтобъ и въ головъ не имали присоединенія къ Россіи» 3). Дайствительно, когда во время адріанопольскихъ переговоровъ о мирѣ, турецкіе уполномоченные сами предложили, взамыть денежной контрибуцін, уступить намъ Молдавію до Серета, Дпбичъ. въ сплу данныхъ ему высочайшихъ инструкцій, не счель себя въ праві войти въ обсужденіе этого вопроса. Императоръ Николай не одобриль даже условія, въ силу коего мы получали право не выводить войскъ нашихъ изъ Молдавіи и Валахіи впредь до полной уплаты Турціей следующаго намъ вознагражденія за военцыя издержки. Рыцарски честному характеру государя не правилась мера, которая, по его выражеино, «заставила бы насъ выйти изъ нашей роли, показала бы будто мы хотимъ изм'внить нашему слову и ищемъ предлога, чтобы не очищать Княжествъ, а навсегда за собою оставить ихъ» ¹).

Но, не желая присоединенія двухъ дунайскихъ областей,

¹) Аккерманская конвенція и первый дополнительный къ ней актъ 25 сентября (7 октября) 1826. Подробное содержаніе сего акта см. въ IV главв настоящаго изслідованія.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Циркуляръ графа Нессельроде представителямъ Россіи при иностранныхъ дворахъ 2 (14) апръля 1828.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Изъ дневника П. Д. Киселева 10 (22) мая 1828.

Императоръ Николай графу Дибичу-Забалканскому, 10 (22) сентября 1829.

главнымъ образомъ изъ опасенія, чтобъ он'в не послужили яблокомъ раздора между нами и Австріей, государь тёмъ съ большею твердостью настояль на подтверждении и обезпеченін издавна принадлежавшаго Россіи права покровительства надъ ними. Адріанопольскій договоръ предоставляль имъ «свободу богослуженія, совершенную безопасность, народное независимое управленіе и право безпрепятственной торговли». Эти основныя начала были развиты въ дополнительномъ актъ который, подтвердивъ постановленія аккерманской конвенціи, шель еще далье ея. Избранные диванами изъ мъстныхъ бояръ, господари утверждались Портой въ семъ званіи уже не на семь лътъ, а пожизненно, и не могли быть смънены иначе, какъ въ случат добровольнаго отреченія, или въ наказаніе за учиненныя преступленія, и непрем'єнно съ согласія русскаго двора. Не только срывались лежавшія на лівомъ берегу Дуная турецкія кріпости, Бранловъ и Журжево, и навсегда выводились изъ Княжествъ турецкія войска, но и воспрещалось мусульманамъ проживать на ихъ терроторіи. Опредълялась дань, следующая Порте, которая отказывалась ото всехъ дополнительныхъ поборовъ деньгами или припасами. Господари получали право содержать ополченіе, учреждать карантины и санитарные кордоны вдоль Дуная. Въ заключение, Порта обязывалась «утвердить учрежденія касающіяся управленія княжествъ и начертанныя согласно съ желаніемъ, изъявленнымъ собраніями почетн'ь і шихъ жителей края, во время занятій книжествъ войсками императорскаго россійскаго двора» 1).

Въ началѣ войны, тотчасъ по вступленіи русской арміи въ Дунайскія Княжества, господари молдавскій, Иванъ Стурдза, и валашскій, Григорій Гика, были удалены отъ управленія за то, что, какъ изъяснялось въ высочайшемъ рескриптѣ главно-командующему, «и одинъ и другой обратили на себя крайнее наше неудовольствіе» 2). Мѣстная администрація была сохранена, но во главѣ ея поставленъ русскій начальникъ, носившій званіе полномочнаго предсѣдателя дивановъ Молдавіи и Валахіи. Въ инструкціи данной самимъ государемъ этому должностному лицу, «попеченію его ввѣрялось благосостояніе жителей упомянутыхъ княжествъ, тѣсно сопряженное съ вы-

Ст. 5 адріанопольскаго мирнаго договора и дополнительный актъ къ нему 2 (14) сентября 1829.

Императоръ Няколай графу Вятгенштейну, 10 (22) февраля 1828.

годами действующей армін нашей». 1) Первымъ полномочнымъ председателемъ былъ дипломатъ, графъ Ө. П. Паленъ, но вскоре его заменилъ кіевскій военный губернаторъ, генералъ Желтухинъ. Наконецъ, по заключеніи адріанопольскаго мира, на место это былъ назначенъ генералъ-адъютантъ П. Д. Киселевъ.

Положеніе, въ которомъ новый, умный и д'ятельный начальникъ нашелъ ввъренный ему край, было самое плачевное. Мѣстнаго правительства не только не существовало, но и не имелось сколько-нибудь годныхъ элементовъ для его образованія. Въ администраціи, въ суді, въ финансовомъ управленін, париль невообразимый хаось. Главная біда заключалась въ томъ, что русская власть не пользовалась въ странъ ил любовью, ни доверіемъ. Причину этого следуеть искать въ неудачномъ составъ нашего консульскаго представительства за последніе годы. Генеральное консульство въ Княжествахъ было учреждено еще Екатериной, вскорт послт кайнарджійскаго мира. Въ царствование великой императрицы, при Павлъ, и даже въ первые годы правленія Александра, посл'єдовательно управляли имъ Северинъ, Малиновскій, Жерве и Болкуновъ, люди русскіе по имени, принадлежавшіе къ старой екатерининской дипломатической школь и оставившие по себь добрую намять среди жителей края, усп'євъ снискать полное ихъ уважение. Но послъ букурештскаго мира, ихъ замънили греки-фанаріоты, о которыхъ посланный въ Молдавію съ секретнымъ порученіемъ наканунѣ войны, полковникъ Липранди отзывался въ следующихъ выраженіяхъ: «Они были совершенно чужды врожденныхъ свойствъ русскимъ. Почти всф родившись турецкими подданными и получивъ воспитание свойственное духу фанаріотовъ, они не могли поселить въ боярахъ приверженности и благодарности къ Россін; имущество, родственники и друзья ихъ, всё находились въ Константинополе; благосостояніе ихъ зависьло болье отъ благосостоянія Турецкой имперіи 2)». Еще строже судиль о делтельности этихъ чиновниковъ самъ Киселевъ, писавшій ранфе назначенія своего на постъ полномочнаго председателя своему другу, Закревскому: «Безпорядки дошли до такой крайности, что ин-

Императоръ Николай графу Палену, 10 (22) февраля 1828.
 Полковникъ Липранди генералу Киселеву, марта 1828.

какая сила съ нынѣшними дипломатами и греками не сладитъ; ихъ всѣхъ безъ изъятія должно смѣнить и выгнать изъ сихъ несчастныхъ провинцій.» Генераль даже сомнѣвался въ возможности возстановить порядокъ, «ибо, съ одной стороны, край сей чрезвычайно обѣднѣлъ, а съ другой австрійцы отклонили уже отъ русскихъ, которые имѣли талантъ населить весь сей край греками изъ Перы, и ими раздражить всѣхъ противу нашего правительства».

Тъмъ не менъе, вступивъ въ должность, Киселевъ съ энергіей принялся за возстановленіе порядка во всѣхъ отрасляхъ управленія, и въ короткое время въ значительной степени успѣль достигнуть цѣли. Главнымъ дѣломъ онъ, по собственнымъ словамъ, считалъ «пріобрѣсти для Россіи богатство онаго края торговлей, и покорить молдаванъ и валаховъ на будущее время нашимъ воспитаніемъ и введеніемъ нашихъ обычаевъ и нравовъ. Для сего нужно: 1) облегчить торговый нашъ тарифъ, и замѣнить австрійскія издѣлія русскими, и 2) размѣстить въ военныя и гражданскія наши учебныя заведенія 200 молодыхъ людей, и столько же дѣвицъ въ монастыри. Симъ образомъ, безъ переворотовъ Европы, безъ издержекъ на содержаніе здѣсь военной силы, наша граница будетъ на Дунаѣ и съ земскими отъ заразы охраненіями».

Къ сожальнію, полномочный предсъдатель быль лишенъ прямаго вдіянія на комитеть, учрежденный для составленія того органическаго устава, который долженъ быль служить основнымъ закономъ для обоихъ княжествъ и ввести въ ихъ законодательство всѣ признанныя нами необходимыми преобразованія. Инструкція этому комитету была написана, по порученію министерства иностранных з діль, статсь-секретаремъ Дашковымъ, командированнымъ въ Княжества въ концѣ 1828 года, для соображенія ея съ положеніемъ дёль въ краб. Самый комитетъ учрежденъ быль въ Букурештв изъ членовъ по избранію дивановъ валашскаго и молдавскаго, въ предсідательствъ бывшаго нашего генеральнаго консула въ Княжествахъ. Минчаки. Двъ первыя главы устава объ избраніи господарей и о составѣ областныхъ собраній были выработаны комитетомъ до назначенія Киселева полномочнымъ председателемъ и одобрены министерствомъ. Уведомляя объ этомъ Киселева, вице-канцлеръ писалъ ему: «Русскій дворъ никогда не имель въ виду благопріятствовать одному какому-либо классу въ ущербъ другимъ, ни замѣнить произвола и притѣсненій предшествовавшаго режима смятеніями анархіи или сложнымъ механизмомъ представительной системы, установленной въ другихъ странахъ, которыя ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть сравниваемы съ этими областями. Улучшенія кои желаетъ ввести русскій дворъ, состоятъ главнымъ образомъ въ замѣнѣ непрочной и безобразной администраціи господарей семилѣтнихъ—князьями пожизненными, избираемыми большинствомъ голосовъ и въ замѣненіи дивановъ (доступъ въ кои открывался интригами и фаворитизмомъ и въ которыхъ обязанности не были ни точно опредѣлены, ни правильно исполняемы) совѣтами или собраніями, созываемыми въ опредѣленныя эпохи и составленными изъ людей, наиболѣе достойныхъ общественнаго довѣрія».

Букурештскій комитетъ окончиль свои занятія весной 1830 года и председатель Минчаки, въ сопровождении бояръ Стурдзы и Валлори, повезъ въ Петербургъ составленный проекть устава. Тамъ, для разсмотрѣнія его, назначена была особая комиссія въ предсідательстві Дашкова, въ которую вошли чиновникъ министерства иностранныхъ дѣлъ Катакази, Минчаки и два его спутника. Пройдя эту инстанцію, уставъ быль возвращенъ Киселеву для пересмотра «собраніемъ именитьйшихъ бояръ», въ каждомъ изъ княжествъ. Графъ Нессельроде напомниль при этомъ полномочному предсъдателю, что императоръ Николай «хочетъ видъть ихъ администрацію устроенною на основаніяхъ, столь же твердыхъ и постоянныхъ, какъ и гарантіи, обезпеченныя имъ адріанопольскимъ трактатомъ». «Государь,» заключать вице-канцлеръ, «желаеть, чтобы по разсмотрѣніп, измѣненіп и утвержденіп устава были приняты м'тры для приведенія его въ д'ыствіе, ко времени оставленія Княжествъ нашими войсками; тогда, согласно адріанопольскому договору, Порть ничего не останется, какъ лишь утвердить преобразованія гатти-шерифомъ 1).» Валашское собраніе приняло органическій уставъ въ апрілі, а моддавское въ октябръ 1831 года. Рескринтомъ на имя Киселева императоръ Николай выразилъ свое удовольствіе, что при пересмотр'в устава собраніями были взяты въ соображеніе нужды

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде Киселеву, 27 ноября (9 декабря) 1830.

всёхъ сословій и соблюдены обязанности страны въ отношенін къ Порт'є 1).

Главныя основанія органическаго устава для княжествъ Молдавіи и Валахіи были следующія:

Первая глава опредѣляла порядокъ избранія господарей; они избирались пожизненно чрезвычайнымъ собраніемъ, составленнымъ изъ епископовъ, бояръ перваго и втораго разрядовъ, депутатовъ отъ именитѣйшихъ поземельныхъ собственниковъ и городовъ, въ числѣ 190 членовъ въ Валахіи, и 132 въ Молдавіи.

Вторая глава установляла обыкновенное собраніе изъ меньшаго числа депутатовъ (въ Валахіи 43, а въ Молдавіи 34). Въ кругъ дѣятельности его входили: составленіе бюджета, повѣрка отчетовъ, обсужденіе законопроектовъ. Въ адресахъ, представляемыхъ господарю, оно имѣло право ходатайствовать о нуждахъ страны и приносить жалобы.

Третья глава вводила новую финансовую систему. Въ ней опредѣлялись подати съ землевладѣльцевъ, ремесленниковъ и купцовъ и вообще начала государственнаго хозяйства.

Четвертая глава была посвящена организаціи исполнительной власти. Для текущихъ дёлъ учреждался административный совётъ изъ предсёдателя, ворника (министра внутреннихъ дёлъ), вистіара (министра финансовъ) и постельника (государственнаго секретаря). Въ болёе важныхъ случаяхъ къ нимъ присоединялись логооетъ (министръ юстиціи и духовныхъ дёлъ), начальникъ земской стражи и главный контролёръ. Рёшенія совёта подлежали утвержденію господаря.

Пятая глава касалась торговли и путей сообщенія; шестая, карантиновъ и мѣръ къ огражденію оть чумы.

Седьмая глава излагала основанія устройства судебной части. Посл'єдняя провозглашалась отд'єленною оть администраціи' и распред'єлялась на три инстанціи. Въ той же глав'є опред'єлялся порядокъ судопроизводства.

Восьмая глава заключала въ себѣ постановленія: 1) о порядкѣ службы гражданской; 2) объ имѣніяхъ, принадлежащихъ духовенству; 3) о народномъ образованіи; 4) о связи обоихъ Княжествъ.

<sup>1)</sup> Императоръ Николай Киселеву, 21 декабря 1831 (2 января 1832).

Наконецъ, девятая и последняя глава определяла порядовъ образованія народнаго ополченія <sup>1</sup>).

Изъ этого краткаго перечня видно, что органическій уставъ быль чисто кабинетнымъ произведеніемъ, одною изъ тёхъ конституцій, которыя рождаются на свёть въ четырехъ ствнахъ канцеляріи, не истекають изъ исторіи страны, не соображаются съ ея нуждами и потребностями, и разрѣшають самые жизненные вопросы на основавін чисто теоретическихъ соображеній. Не смотря на заявленную русскимъ дворомъ рішимость ни подъ какимъ видомъ не вводить въ Княжества представительной системы, уставъ воспроизводиль всё главныя основанія европейскаго парламентаризма: начало разділенія властей законодательной, исполнительной и судебной; выборныя собранія, ежегодно созываемыя для обсужденія бюджета и изданія законовъ, судебную организацію по западному образцу и т. п. Зато въ немъ нёть и помина о согласованіи новосозданныхъ государственныхъ учрежденій съ русскими, о введеній въ законодательство русскихъ нравовъ п обычаевъ, словомъ, о всемъ томъ, что Киселевъ считалъ «главнымъ дёломъ» вступая въ отправленіе новыхъ своихъ обязанностей. Киселевъ съ самаго начала замѣтилъ, что букурештскій учредительный комитеть «желаеть сохранить зловредныя привиллегіи бояръ, противу коихъ онъ (Киселевъ) дъйствуетъ какъ исполнитель воли государя и какъ христіанинъ» 2). Его настойчивости удалось включить въ уставъ постановленія о введеніи общей поголовной подати и объ опреділеній отношеній крестьянь къ поземельнымъ собственникамъ. Но способъ разрѣшенія этого послѣдняго вопроса не удовлетворялъ Киселева, и онъ хлопоталъ объ измѣненіи его въ смыслѣ обезпеченія крестьянъ отъ произвола владѣльцевъ даже тогда, когда уставъ быль уже представленъ на утвержденіе Порты. «Не найдете ли вы возможнымъ,» писаль онъ нашему посланнику въ Константинополь, «подъ какимъ-дябо предлогомъ взять регламентъ изъ рукъ турокъ и расположить ихъ ко включению впоследствии некоторыхъ исправлений въ статьяхъ, касающихся административныхъ распоряженій въ

<sup>1)</sup> Содержаніе органическаго устава Молдавін и Валахіп завмствовано муж сочиненія Заблоцкаго-Десятовскаго: Графъ ІІ. Д. Киселевъ и его время. І, стр. 361 и слъд.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Киселевъ Закревскому, 20 февраля (4 марта) 1830.

пользу народа, котораго нельзя предоставить произволу дворянскаго класса безъ того, чтобы не вызвать печальныхъ безпорядковъ для страны и затрудненій для обоихъ дворовъ: сюзереннаго и покровительствующаго. Я знаю, что эти интриганы столь же трусливы, сколько и наглы; что если исключить двухъ или трехъ, то всѣ прочіе сдѣлаются совершенно мягкими; но здѣсь крикуны всѣхъ націй поднимутъ вопль о московской тиранніи, а интернунцій будетъ ихъ поддерживать въ Портѣ, чтобы, какъ говорится, ловить рыбу въ мутной водѣ 1).» Цѣлью Киселева было при этомъ расположить въ пользу Россіи крестьянское сословіе, такъ какъ привиллегированные классы въ обоихъ княжествахъ обнаруживали явную къ намъ враждебность и искали поддержки въ Австріи, неперестававшей обнадеживать ихъ, что русская оккупація скоро окончится и что тогда все снова пойдетъ по-старому 2).

Но главною заботой Киселева было достигнуть скоръйшаго утвержденія устава Портой, дабы введеніе его въ дійствіе и самое избраніе господарей состоялось до выступленія русскихъ войскъ изъ Княжествъ. А между тъмъ, срокъ нашего. ухода уже наступиль. Конвенціей, заключенной въ Петербургі въ апрыль 1830 года, мы согласились поставить удаленіе нашихъ войскъ изъ Молдавін и Валахін въ зависимость отъ уплаты Портой не всей военной контрибуціи, какъ то было уговорено въ Адріанополі, а лишь послідняго взноса вознагражденія, выговореннаго въ пользу понесшихъ убытки русскихъ подданныхъ. До окончательнаго разсчета, мы сохраняли за собою лишь Силистрійскую крібность и военную дорогу къ ней чрезъ Княжества 3). Это графъ Нессельроде находиль достаточнымъ, дабы, по выражению его, «обезпечить матеріальное вліяніе, въ которомъ власти, установленныя подъ нашимъ покровительствомъ, будутъ имъть нужду на нъкоторое время, чтобы заставить исполнять и уважать м'тры новой администраціи» 4).

Киселевъ былъ совершенно противоположнаго мнѣнія. Онъ горячо доказываль, что будущая судьба Княжествъ составляеть

<sup>1)</sup> Киселевъ Бутеневу, 20 декабря 1832 (1 января 1833).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Киселевъ графу Нессельроде, 26 сентября (8 октября) 1832.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Конвенція между Россіей и Турціей, заключенная въ С.-Петербургъ 14 (26) апръля 1830.

<sup>4)</sup> Графъ Нессельроде Киселеву, 27 ноября (9 декабря) 1830.

спросъ, далеко не второстепенный и еще менъе чуждый потитикъ русскаго двора; что новою организаціей, обезпечивая благосостояніе жителей Молдавін и Валахін, мы тімъ самымъ даем'ь всёмъ восточнымъ христіанскимъ народамъ нравственное доказательство великодушнаго покровительства Россіи и поддерживаемъ наше вліяніе на нихъ; что дело существенноеприказать вести переговоры о военной контрибуціи рядомъ съ утвержденіемъ регламентовъ Портой и не оставлять Княжествъ прежде, чемъ эти акты будуть ратификованы и исполнение ихъ предписано господарямъ, какъ основной законъ страны; наконецъ, что такой ходъ дела укрепитъ доверіе молдаванъ и валаховъ, коихъ 9/10 преданы Россіи, уничтожитъ проекты противниковъ ихъ бдагосостоянія и возстановить вліяніе Россін на христіанскіе народы Востока, призванные, быть можеть, скоро къ новымъ судьбамъ, которымъ Россія не будеть чужда, не смотря на усилія тіхъ, кто съ пікоторыхъ поръ старается отдалить отъ нея vмы 1).

Доводы эти шли въ разрѣзъ съ мненіями, господствовавшими по этому предмету въ Петербургъ. Тамъ и слышать не хотели о продлении занятия Дунайскихъ Княжествъ нашими войсками, находя такую мфру въ высшей степени для насъ неудобною. Еще осенью 1831 года графъ Нессельроде писаль Киселеву: «Что касается гарантіи, которую можеть для насъ представить занятіе Княжествъ, то независимо отъ того, что это подниметь противъ насъ крикъ въ Европъ, турки могутъ, взамѣнъ уплаты контрибуціи, отказаться отъ верховенства надъ Княжествами, уже и теперь номинальнаго и безплоднаго. Но тогда, что мы сделаемъ? Будетъ ли это выгодно для насъ? Доходы Княжествъ покроютъ ли издержки управленія и доставять ли, сверхъ того, въ наше казначейство сумму, равную турецкой контрибуція? Мы въ этомъ сомніваемся. Объявимъ ли мы эти провинціи присоединенными къ Имперіи? Но въ виды государи вовсе не входить нам'вреніе отодвигать границы своей имперіи до Дуная, и еще менте желаеть его величество подобнымъ решеніемъ дать поводъ къ безпокойству своимъ союзникамъ и къ клеветь своимъ врагамъ... Мнъ остается повторить то, что я писаль вамъ въ прежнихъ мо-

Киселевъ графу Нессельроде, 8 (20) марта и 26 сентября (8 октября) 1832.

ихъ денешахъ: что для насъ важно видёть сколь возможно скорће Княжества организованными, господарей на своихъ мъстахъ и наши войска готовыми выйти изъ Княжествъ, сохранивъ за нами Силистрію и военную дорогу до Прута 1),» Всегда осмотрительный, Киселевъ не съ разу рѣшился оспаривать эти разсужденія. Онъ отвічаль вине-канплеру, что и не номышляль о продолженін занятія послі того, какъ Порта исполнить всё свои обязательства, но полагаль полезнымъ воспользоваться медленностью веденныхъ Бутеневымъ въ Константинополѣ переговоровъ, чтобы сохранить наше положение на Дунат до следующей весны, съ целью иметь внушительное вліяніе на Порту, въ томъ случав, если бы событія въ Польшв и усложнение дёль въ Европ'я заставили насъ придвинуть всё наши силы къ западнымъ границамъ. «Что касается присоединенія Княжествъ къ Имперіи, » извинялся онъ, «то я никогда не считалъ его полезнымъ для Россіи, даже и въ томъ случав, если бы Порта отказалась отъ верховенства надъ ними... 2), »

Высказываясь въ такомъ смыслѣ, Киселевъ не былъ искрененъ, не выражалъ дѣйствительнаго своего миѣнія, а только подлаживался подъ тѣ мысли, которыя имѣли ходъ въ нашихъ высшихъ дипломатическихъ сферахъ. Зато, какъ только обстоятельства на Востокѣ приняли угрожающій оборотъ и на горизонтѣ его показалась новая туча, въ видѣ зарождавшейся распри между султаномъ и однимъ изъ его могущественнѣйшихъ вассаловъ, пашой египетскимъ, русскій правитель Княжествъ смѣло возвысилъ голосъ, чтобъ убѣдить свой дворъ не жертвовать, въ виду столь неопредѣленныхъ случайностей, сильною позиціей, занимаемою нами на рубежѣ Оттоманской имперіи. Въ секретной запискѣ, сообщенной одновременно вицеканцлеру и посланнику нашему въ Константинополѣ, онъ развиваль слѣдующія положенія, мало заботясь о противорѣчіи ихъ со взглядомъ, высказаннымъ имъ же за полгода предъ тѣмъ.

«Несмотря на проявленное нами великодушіе и на дарованныя облегченія, Порта не исполнила еще всѣхъ обязательствъ, истекающихъ изъ адріанопольскаго договора: спорные округи не возвращены Сербіи, контрибуція не вносится въ установленные сроки, органическій уставъ не утвержденъ.

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде Киселеву, 29 сентября (11 октября) 1831.

<sup>\*)</sup> Киселевъ графу Нессельроде, 29 октября (10 ноября) 1831.

тум Порта поступаеть таких образонь, пока еще Княжеетим авляты нашем войсками. То чего же ожидать отъ нея по удижния войскъ: Петербургская конвенція, сокративная спока оказупаців. ве предвидьта этого уклоненія турокь оть исполнения своехъ обязанностей. Поэтому имъ следуеть объпинть. что въ меду нарушенія пин самими ея постановленій. лиого напта ве считаетъ себя болбе связаннымъ ею и треочеть веропред условій адріанопольскаго договора и опред починати имъ десятилътняго срока оккупаціи нашими войскими Миллий и Валахіи. Выговаривая столь продолжительный сток, графъ Дибичъ пиблъ въ виду, что будучи крайне поудобилить, не только для Турціп, но п для Австрін, срокъ чтить получить первую поторопиться исполненемь прочихъ постынажній мирнаго трактата, вторую же — содійствовать успримуму исходу нашихъ переговоровъ съ турками, вибсто тобы всячески тормозить и затруднять ихъ. Если же. по курченін десяти літь, разсуждаль покойный фельдмаримах 1), турки все же не исполнили бы принятыхъ на себя амылильствь, то Россія получила бы право искать вознаэтажденія въ присоединеній Дунайскихъ Княжествъ, а Европа, сымкнувшаяся съ нашимъ продолжительнымъ занятіемъ, не стала бы противиться этой мёрё.

«Если бы мий стали возражать,» заключиль Киселевь свою записку, «что цёль русской политики состоить не въ расширении территоріи, то я отвітиль бы, что ходь событій сильшее нашихъ предвидіній, и что Россія въ теченіе стольтія модвигалась впередз съ береговъ Дипира не для того, чтобъ остановиться на берегахъ Прута. Впрочемъ, чтобы не удаляться отъ предмета и возвращаясь къ преслідуемой мною цёли, я изложу вкратці мон выводы:

- «1) Опасно даться въ обманъ хитрой политикъ Порты, поддерживаемой нашими минмыми друзьями.
- «2) Петербургская конвенція предполагаеть исполненіе адріанопольскаго договора, и слідуєть воспользоваться неакуратностью турокъ въ осуществленіи условій этого дополнительнаго акта, чтобы вступить въ пользованіе правомъ, обезнеченнымъ статьей IV той же конвенціи.
  - «З) Пужно удержать Княжества въ видѣ залога, впредь

<sup>1)</sup> Графъ Либичъ.

до исполненія главныхъ адріанопольскихъ условій, если мы не хотимъ лишиться плодовъ войны и всякаго вліянія на оттоманское министерство.

- «4) Въ ожиданіи результата всёхъ дёйствій, начатыхъ въ этомъ смыслё, слёдовало бы постараться извлечь наибъльшую выгоду изъ занятія Княжествъ.
- «5) Только этимъ способомъ мы можемъ заставить Порту и самую Австрію поступать согласно духу нашего послѣдняго договора, на всякій же случай, линія Дуная такой наихудшій исходъ, коимъ пренебрегать не должно 1).»

Нельзя было ясите высказаться въ пользу совершеннаго удержанія нами Дунайскихъ Княжествъ, хотя и трудно было разсчитывать на то, чтобы взглядъ этотъ быль одобренъ въ Петербургъ. Тамъ ублажали себя надеждой, «что, и не содержа въ нихъ войскъ, мы можемъ располагать ими по усмотринію, въ мирное и военное время» 2). Къ счастію, Порта медлила утвержденіемъ уставовъ, а еще болье уплатой контрибуціи. Въ май 1832 года графъ Нессельроде выражался уже уклончиво объ оставленіи Молдавін и Валахін нашими войсками, говоря, что решение по этому предмету можетъ быть принято лишь по утвержденіи регламента султаномъ 3); осенью же онъ вынужденъ былъ написать Киселеву, что самъ государь раздёляеть взглядь его и находить, что намь не слёдуеть ослаблять наше положение въ Княжествахъ, пока продолжается турецко-египетскій кризисъ. «Мы должны знать, что станется съ Отгоманскою имперіей,» тономъ глубокаго убъжденія прибавляль отъ себя вице-канцлеръ, «прежде чемъ двинуться изъ Княжествъ 4).»

Но кризисъ, какъ извъстно, былъ непродолжителенъ. Лътомъ 1833 года онъ разръшился, съ одной стороны, миромъ между султаномъ и Мегеметъ-Али, съ другой—ункіяръ-искелесскимъ договоромъ, установившимъ тъсныя союзническія отношенія между Россіей и Турціей.

¹) Секретная записка Киселева, отъ 21 апрёля (3 мая) 1832. Біографъ Киселева, И. П. Заблоцкій-Десятовскій, хотя и напечаталъ записку эту цёликомъ въ приложеніяхъ, составляющихъ четвертый томъ жизнеописанія, но въ самомъ текстё своего труда не упоминаеть о ней ни единымъ словомъ.

графъ Нессельроде великому князю Константину Павловичу 12 (24) февраля 1830.

<sup>3)</sup> Графъ Нессельроде Киселеву, 5 (17) мая 1832.

<sup>4)</sup> Графъ Нессельроде Киселеву, 31 октября (12 ноября) 1832.

Лаже при этихъ измѣнившихся обстоятельствахъ Киселевъ считаль необходимымъ не покидать Молдавіи и Валахіи, а стремиться къ полному удержанію ихъ. Онъ не вірплъ въ прочность положенія, созданнаго ункіяръ-искелесскимъ трактатомъ. «Ты говоришь,» нисалъ онъ творцу его, графу Орлову, находившемуся въ Константинополе въ званіи чрезвычайнаго носла и съ которымъ онъ состоялъ въ самыхъ близкихъ дружественныхъ отношеніяхъ, «что сомніваешься въ дружбі туренкихъ министровъ, а я увъренъ, что они насъ ненавидять: не надо разсчитывать и на дружбу султана, который при первомъ поворотѣ вѣтра перемѣнится въ чувствахъ своихъ къ намъ. То, что ты говоришь о Княжествахъ, недостаточно: надо разсичь узель, отсрочить уплату контрибуціи, оставить за нами провинціи въ теченіе десяти льть. Я думаю такъ, потому что считаю Дунай границей имперіи, и, не смотря на Нессельроде и всёхъ вашихъ петербургскихъ политиковъ, сила вещей возьметь верхъ надъ системой, и мы будемъ тамъ, гдв намъ должно быть. Продолжая оккупацію, мы пріучимъ умы насъ видёть, и присоединение сделается удобне. Оставить добровольно выгодное положение, въ которомъ мы находимся, будеть глупостью, которую вы, я увіренъ, не потерпите 1).»

Орловъ отозвался, что въ инструкціяхъ его ничего не упоминается о Молдавіи и Валахіи, но объщаль, по пріїздѣ въ Петербургъ, дѣйствовать въ смыслѣ Киселева <sup>2</sup>). Послѣдній навѣстилъ друга на возвратномъ пути его изъ Константинополя, во время пребыванія въ одесскомъ карантинѣ. Тамъ передаль онъ ему записку, въ которой снова и подробно излагалъ свои соображенія. Въ частномъ письмѣ, отправленномъ въ догонку за Орловымъ въ Петербургъ, Киселевъ жаловался, между прочимъ, на то, что министерство иностранныхъ дѣлъ намекаетъ, будто имъ, Киселевымъ, руководятъ своекорыстныя цѣли и желаніе сохранить за собою видное положеніе правителя цѣлаго края. Онъ ѣдко насмѣхался надъ письменными замѣчаніями, составленными въ министерствѣ, въ опроверженіе проекта, имъ представленнаго. «Я бы прямо сказалъ,» замѣчалъ онъ, «на мѣстѣ редактора: «мы, Божіею милостію,

<sup>1)</sup> Киселевъ графу Орлову, 8 (20) іюня 1833.

<sup>2)</sup> Графъ Орловъ Киселеву, 19 іюня (1 іюля) 1833.

чиновники дипломатической канцеляріи, не хотимъ спорить ни съ къмъ, а жить въ миръ со всъми; генералъ же Киселевъчестолюбець, желающій сохранить за собою м'єсто и власть, хотя бы на нъсколько мъсяцевъ еще, и вотъ почему онъ говорить намъ, что впрочемъ уже предсказывалъ въ прошломъ году, а именно: положение Турціи не позволяеть намъ оставить нашу военную позицію на Дунав, и позиція эта, если она будетъ признана необходимою, требуетъ соединенія гражданской и военной власти въ одномъ лицъ, дабы онъ въ ръшительную минуту не пришли между собою въ столкновеніе и не стали требовать инструкцій, одна изъ Константинополя, другая—изъ Петербурга». Все же остальное совершенно излишне, это такая чепуха, въ которой я ровно ничего не понимаю, но которая мив непріятна потому, что пытается навязать мий непоследовательность въ мижніяхъ, каковой я никогда не имблъ, » Одновременно Киселевъ отправилъ къ Нессельроде просьбу объ увольненіи отъ занимаемаго имъ м'єста полномочнаго председателя и объ отозвании изъ Княжествъ 1).

Несогласія Киселева съ министерствомъ иностранныхъ ділъ по вопросу о продленіи нашей оккупаціи были доложены Орловымъ государю. Императоръ Николай сказаль по этому поводу: «Никто болье меня не воздаеть справедливости Киселеву; я ціню заявленныя имъ соображенія; они всі въ моемъ интересъ, равно какъ и въ интересъ имперіи, но нельзя ни отъ кого требовать невозможнаго, и въ общей политикъ существують высшія соображенія, преодольть которыя нельзя <sup>2</sup>),» Въ Петербургъ ожидали турецкаго чрезвычайнаго посла Ахметъ-пашу и предпочли отложить до его прибытія окончательное разрѣшеніе возбужденныхъ Киселевымъ вопросовъ. Между тыть, государь отправился въ Мюнхенгрецъ, въ Чехін, на свиданіе съ императоромъ австрійскимъ. По возвращеніи его величества, графъ Нессельроде уведомилъ Киселева въ самыхъ любезныхъ выраженіяхъ, что императоръ благосклонно припялъ его просьбу объ отозваніи и въ томъ же письм'є прибавиль: «Я читалъ посланную вами Орлову записку о дълахъ Княжествъ и счель долгомъ представить ее государю, тёмъ более, что вашъ взглядъ на дела несогласенъ съ моимъ. Во всёхъ воп-

<sup>1)</sup> Киселевъ графу Орлову, 27 іюля (8 августа) 1833.

<sup>2)</sup> Графъ Орловъ Киселеву, 29 іюля (10 августа) 1833.

росахъ, по которымъ я долженъ вести переговоры, я стараюсь прежде всего, чтобы государь могъ высказаться съ полнымъ знаніемъ дёла, взвёсивъ за и противъ, прежде чёмъ постановить рёшеніе. Въ особенности я люблю такъ поступать въ дёлахъ, идущихъ отъ васъ, потому что всегда умёю цёнить ваши мийнія <sup>1</sup>)».

Решеніе не замедлило последовать. 17-го (29-го) января 1834 года заключена была въ Петербургъ конвенція съ Ахметь-нашой. Въ силу ея, Порта обязывалась утвердить органическій уставъ и обнародовать его носредствомъ гатти-шерифа, по изданіи коего, спустя два м'єсяца, русскія войска должны были очистить Княжества, сохранивъ гарнизонъ въ Силистріи, впредь до окончательной уплаты контрибуціи. Мы же, со своей стороны, согласились, чтобы на первый разъ, господари были не избираемы собраніями, а назначены султаномъ изъ лицъ, предложенныхъ русскимъ дворомъ 2). «Итакъ, дорогой другъ, наше дело съ турками окончено,» писалъ Киселеву Орловъ: «По собственному моему убъжденію, въ виду положенія нашей общей политики, мы не могли, не должны были действовать иначе. Я не войду въ споръ на письме, ибо въ настоящее время полемика была бы не только безполезною, но и вредною. Императоръ самъ занимался д'Еломъ, ни одна подробность переговоровъ не ускользнула отъ него, и все было окончено согласно его рѣшенію 3.»

Не подлежить сомивнію, что повздка въ Чехію не осталась безъ вліянія на это рішеніе государя. Въ Мюнхенгреці, Меттернихъ, усивній разгадать его рыщарскій характеръ, взываль къ его великодушію и лучше достигъ своихъ цілей, чімъ прежде, во время русско-турецкой войны, переходя отъ убіжденія къ угрозі. Княжества были оставлены нами, потому что оккупація наша возбуждала страхъ и тревогу вінскаго двора, трепетавшаго при одной мысли о возможности утвержденія нашего на Дунав. Уступку эту государь сділаль Австріи, покорной, и притворявшейся намъ искренно дружественною. Такимъ образомъ, существенный русскій интересъ, самимъ императоромъ Николаемъ признанный за таковой,

1) Графъ Нессельроде Киселеву, 21 ноября (2 декабря) 1833.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) С.-Петербургская конвенція, заключенная между Россіей и Турціей 17 (29) января 1834.

<sup>&</sup>lt;sup>в</sup>) Графъ Орловъ Киселеву, 26 января (7 февраля) 1834.

быль принесенъ въ жертву соображеніямъ общей политики, покоившейся на предположеніи полной взаимности чувствъ, одушевлявшихъ союзныхъ монарховъ, русскаго и австрійскаго. Но то, что было для нашего государя нравственнымъ догматомъ, со стороны императора Франца и его министра было лишь политическимъ разсчетомъ. Неспособный къ обману, императоръ Николай не допускалъ и мысли, чтобы въ комъ и когда-либо разсчетъ могъ прикрываться личиною дружбы.

По назначенін, въ апрілі 1834 года, Михаила Струдзы господаремъ молдавскимъ и Александра Гики валашскимърусскія войска выступили изъ Княжествъ. Составленный нами органическій уставъ быль еще ранье введень въ дъйствіе какъ въ Валахіи, такъ и въ Молдавіи. Новые господари были указаны Порть императорскимъ кабинетомъ. Не смотря на все это, въ Петербурга не были довольны положениемъ далъ въ Дунайскихъ Княжествахъ. Нѣкоторое разочарование звучить въ заключительныхъ строкахъ, посвященныхъ барономъ Брунновымъ, въ извъстной запискъ, изложению нашей дипломатической д'вятельности по отношенію къ Молдавіи и Валахін: «Органическій уставъ составляеть нынѣ основное правило молдавской и валашской администраціи. По соглашенію, состоявшемуся между нашимъ дворомъ и Портой, условлено, что никакое изм'вненіе не можеть быть внесено господарями въ этотъ регламентъ безъ предварительнаго согласія обоихъ дворовъ. Таково основаніе настоящаго внутренняго порядка въ Княжествахъ въ силу адріанопольскаго трактата. Обязанность наша наблюдать, дабы ихъ преимущества строго сохранялись и воспренятствовать тому, чтобъ они пользовались либо большими, либо меньшими правами, сравнительно съ теми, которыя допускаются настоящимъ способомъ ихъ политическаго существованія. Ихъ полное освобожденіе отнюдь не согласовалось бы съ нам'треніями императора. Напротивъ, его величество пользуется всякимъ случаемъ, чтобы подавить и разочаровать тайную надежду молдаванъ и валаховъ на достиженіе совершенной независимости 1).»

Подводя итоги нашей дипломатической дѣятельности въ единовѣрныхъ намъ христіанскихъ княжествахъ Балканскаго полуострова въ первое десятилѣтіе по заключеніи адріанополь-

<sup>&#</sup>x27;) Рукописная записка барона Бруннова.

скаго трактата, нельзя не признать ихъ крайне неудовлетворительными. Не смотря на впечатление, произведенное нашими побълами, на общирныя права, предоставленныя намъ мирнымъ договоромъ, русское вліяніе отнюдь не усилилось ни въ Дунайскихъ Княжествахъ, ни въ Сербін, и если оно не упало такъ окончательно, какъ въ Греціи, то благодаря исключительно той, чисто вибшней зависимости, въ которую области эти были поставлены трактатами относительно русскаго двора. Не было сдълано ни малъйшей попытки связать ихъ интересы правственные и матеріальные съ нашими, развить и упрочить ть задатки общенія, которые заключались въ единствь въры. отчасти въ племенномъ родствъ, наконецъ, въ историческихъ преданіяхъ. Единственными представителями и проводниками русскаго вліянія въ балканскихъ земляхъ были, по выступленін нашихъ войскъ, дипломатическіе чиновники, большею частію не русскіе по воспятанію и всему умственному складу. чуждые народнымъ вірованіямъ, стремленіямъ, обычаямъ, нравамъ. Они не только не сочувственно, по какъ бы недовърчиво и враждебно относились къ православному населенію, следуя въ данномъ случат примеру, подаваемому имъ самими руководителями нашей дипломатіи. Не даромъ графъ Нессельроде въ числъ причинъ, побудившихъ императорскій кабинетъ предпочитать сохранение Турцін ея распаденію выставляль опасеніе, что государства, образованныя на развалинах в Отгоманской имперіи, не замедлять соперничать съ нами въ могуществъ, цивилизаціи, промышленности и богатствъ 1). Не даромъ стремленія христіанскихъ подданныхъ султана сбросить ненавистное иго мусульманъ онъ объясняль происками «апостоловъ французской и польской пропаганды, прикрывающихся личиной славянства» 2).

Сердце его лежало гораздо болье къ придуманной имъ политической комбинаціи, заключавшейся въ томъ, чтобы всячески содьйствовать сохраненію Оттоманской имперіи. «Если,» писаль онъ, «мы не хотьли погибели турецкаго правительства, то мы должны искать средства поддержать его въ настоящемъ его видь.» Онъ убъдиль императора Николая обратить это по-

Графъ Нессельроде цесаревичу Константину Павловичу, 12 (24) февраля 1830.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Всеподданивний отчеть вице-канцлера за 1845 годъ.

ложеніе въ основное правило своей восточной политики, объщая, что, обязанная намъ своимъ существованіемъ, Порта подчинится нашему вліянію, которое такимъ образомъ станетъ преобладающимъ въ Константинополь и на всемъ Востокъ.

Такимъ образомъ, на обращеніи турокъ изъ вѣковыхъ нашихъ враговъ въ нашихъ друзей и кліентовъ, были преимущественно сосредоточены усилія современной русской дипломатіи.

Подобный обороть предвидёли въ западной Европ'в. «Или я сильно ошибаюсь,» пророчиль Меттернихъ, «или мы увидимъ императора Николая, разыгрывающимъ съ этой минуты роль покровителя турокъ. Неужели герцогъ Веллингтонъ непременно желаетъ бросить султана въ объятія его вечнаго врага, подъ условіемъ стать не болье какъ русскимъ господаремъ въ Константинополъ? Во всякомъ случав султанъ предпочтетъ остаться тамъ въ этомъ званіи, чёмъ быть изгнаннымь оттуда 1).» Основываясь на этомъ разсчеть, представители великихъ державъ единогласно советовали Порге, тотчасъ по ратификаціи адріанопольскаго мира, отправить въ Петербургъ чрезвычайнаго посла, съ целью вымолить смягчение наиболее суровыхъ условій мирнаго договора. Такимъ посломъ быль отправленъ къ намъ Халиль-паша, въ то самое время, какъ въ Константинополь прибыль для возстановленія нашихъ дипломатическихъ сношеній съ Турціей генераль адъютанть графъ А. О. Орловъ.

Орловъ прибыль въ Константинополь изъ нашей главной квартиры 13-го (25-го) ноября 1829 года. Въ дипломатической свить его находились баронъ Брунновъ и совътникъ константинопольской миссіи Бутеневъ, тотчасъ же вступившій въ управленіе ею, въ ожиданіи прівзда посланника, графа Рибоньера. Турки приняли Орлова съ почетомъ и предупредительностью, не только какъ чрезвычайнаго посла, но и какъ лицо, близкое къ государю и пользовавшееся неограниченнымъ его довъріемъ. Въ честь его были даны блестящія празднества, на одномъ изъ коихъ, а именно на баль у Капуданъ-паши, присутствоваль самъ султанъ, случай безпримърный въ обиходѣ турецкаго двора 2). Въ инструкціяхъ графу, ему пору-

<sup>1)</sup> Князь Меттернихъ князю Эстергази, 16 (28) октября 1829.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Баронъ Оттенфельсъ князю Меттерниху, 29 ноября (10 декабря 1829. Рейсъ-эфенди старался извинить оказанное русскому послу отличіе желаніемъ султана собственными глазами увъриться, въ какой мъръ пригодны для

чалось пользоваться всякимъ случаемъ, чтобъ убёдить султана Махмуда, его министровъ и приближенныхъ, что собственная польза побуждаеть ихъ въ точности исполнить обязательства свои предъ Россіей и этимъ заслужить расположеніе императора Николая, никогда неотказывающаго въ поддержив темъ. кто полагается на его царское слово. Посолъ доказывалъ туркамъ, что система недовърія и вражды, которой такъ долго держались они въ отношеніи къ Россіи, привела ихъ къ цілому ряду несчастій и едва не причинила совершенной ихъ гибели. Такъ не лучше ли де отказаться отъ своихъ политическихъ преданій и испытать на діль, что полное довіріе къ намъреніямъ русскаго двора болье соотвътствуеть интересамъ самой Порты, чамъ одушевлявшія ся досель зависть и злоба 1). Въ томъ же смыслъ выражался и прибывшій къ своему посту въ самый новый годъ, 1-го (13-го) января 1830 года, посланникъ графъ Рибоньеръ. И Орловъ, и онъ близко сошлись съ сераскиромъ Хозревъ-пашой, наиболе вліятельнымъ изъ тогдашнихъ турецкихъ министровъ и любимымъ советникомъ и сотрудникомъ Махмуда въ дълъ предпринятыхъ султаномъ коренныхъ государственныхъ преобразованій. Последствіемъ было удаленіе отъ должности рейсь-эфенди (министра иностранныхъ дълъ) Пертева, извъстнаго своею непримиримою ненавистью къ иностранцамъ, въ особенности къ русскимъ. Уже вследъ за подписаніемъ адріанопольскаго мира, Пертевъ на предложенія австрійскаго интернунція содвиствовать Портв въ заключеніи займа, съ цёлью скор'єйшей уплаты намъ военной контрибуціи, отвічаль, что если бы Порта и была въ состояніи собрать столь значительныя суммы, то она лучше поступила бы, употребивъ ихъ на обновление своихъ военныхъ силь, съ темъ, чтобы возобновить войну съ исконнымъ врагомъ своимъ 2). Оставленіе Пертева въ должности рейсъ-эфенди не соотв'єтствовало новой политик'ь, начинавшей проникать въ советы султана, и онъ быль замещенъ Гамидъ-беемъ, бывшимъ вторымъ турецкимъ уполномоченнымъ во время адріанопольскихъ переговоровъ о миръ.

турокъ европейскіе нравы и обычан, но въ успокоеніе интернуція прибавиль: «съ Австріей мы дружны издавна, и между нами не предстоить надобности въ такихъ изъявленіяхъ въжливости».

<sup>1)</sup> Рукописная записка барона Бруннова.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Баронъ Оттенфельсъ, князю Меттерниху, 26 октября (10 ноября) 1829.

Возникшій вскор' вопросъ о признаніи султаномъ провозглашенной лондонскою конференціей полной независимости Греціи послужиль къ еще большему сближенію между нашимъ дворомъ и Портой. Въ предшедшей главъ изложено это ръшеніе, основанное не на 10-й стать в адріанопольскаго договора, а на нотв, обращенной Портою къ посламъ англійскому и французскому, и которою она обязалась подчиниться приговору конференціп въ надежді, что та улучшить условія 10-й статьи. На дълъ вышло наоборотъ, и конференція не задумалась лишить султана верховныхъ правъ надъ Греціей, признанныхъ за нимъ въ Адріанополь. Турки считали себя обманутыми объими морскими державами и долго колебались признать февральскій протоколь. Между тімь, русскій посланникъ сообщилъ имъ готовность императора Николая уступить Порть одинъ милліонъ червонцевъ изъ контрибуціонныхъ суммъ, въ видѣ вознагражденія за добровольный отказъ отъ верховенства. Великодушное предложение это побудило министровъ султана обратиться за советомъ, не къ Рибопьеру. товарищу мѣстныхъ англійскаго и французскаго пословъ, а къ Орлову, въ которомъ они видели проводника личныхъ возэрѣній государя. Рейсъ-эфенди признался ему въ затруднительномъ положеніи, въ которое поставило Порту неожиданное требованіе дондонской конференціи, и взывая къ его честности и къ тому участію, въ которыхъ графъ даль уже столько доказательствъ Турціи, просиль его указать на исходъ изъ столь критическихъ обстоятельствъ. Турецкій министръ выразилъ надежду, что государь не будетъ настанвать, чтобы Порта дала согласіе на условія болье тяжкія, чыть выговоренныя адріанопольскимъ трактатомъ, такъ какъ посліднія были признаны его величествомъ достаточными. Онъ не скрылъ негодованія, внушеннаго султану поведеніемъ дворовъ лондонскаго и парижскаго, обращающихъ нынћ въ ущербъ Портъ декларацію, которую послы ихъ выманили у нея, какъ средство улучшить положеніе, созданное 10-ю статьей адріанопольскаго договора. Итакъ, заключилъ онъ, друзья наши поступили съ нами какъ враги, враги же какъ друзья, а потому естественно съ нашей стороны обратиться къ недавнимъ врагамъ за совътомъ: какимъ образомъ выйти изъ настоящаго затрудненія? Графъ Орловъ отвічаль крайне сдержанно, но ловко и умно. Греческій вопросъ, сказаль онъ рейсь-эфенди, не

входить въ кругъ возложеннаго на него порученія, тімъ не менье, онъ готовъ высказать по этому предмету мньніе свое. не какъ представитель государя, а какъ частное лицо, дорожащее всякимъ случаемъ доказать султану преданность свою и признательность за оказанное ему доверіе. Онъ считаеть долгомъ предупредить Порту, что она заблуждается полагая, что императоръ Николай можеть въ дёлё окончательнаго устройства Греціи отд'алиться отъ союзниковъ своихъ; что, безъ сомнѣнія, еслибъ обязательства Порты истекали изъ одного адріанопольскаго тректата, государь никогда и не подумаль бы изм'єнить хотя бы одно изъ его условій, въ смыслі неблагопріятномъ для Турцін; но что рядомъ съ этимъ договоромъ существуетъ декларація, совершенно добровольно данная Портой посламъ морскихъ державъ, и которою она обязалась безусловно подчиниться рашеніямъ конференціи. Государь не можетъ воспрепятствовать своимъ союзникамъ сдѣлать изъ этой деклараціи то употребленіе, которое они почтуть наиболее соответствующимъ общему благу. Напротивъ, лондонскимъ трактатомъ, его величество обязался всячески содъйствовать приведенію въ исполненіе рышеній конференціи. и Порта можетъ быть уверена, что никакая власть въ мірт не въ состояніи заставить императора Николая нарушить данное слово. Въ виду этого обстоятельства, Портѣ не остается ничего другаго, какъ, со своей стороны, исполнить обязательство, принятое въ нотв ея къ англійскому и французскому посламъ и притомъ съ видомъ наибольшей готовности, чтобъ извлечь сколько возможно выгоды изъ того, что стало для нея неизбіжною необходимостью. Русскій посоль отказался войти въ разбирательство справедливости жалобъ, предъявленныхъ рейсъэфенди, противъ лондонскаго и парижскаго дворовъ, считая это совершенно безполезнымъ въ такую минуту, когда обстоятельства требовали немедленнаго подчиненія повелительной необходимости, и только зам'тиль, что всякая понытка турокъ отвергнуть предъявленныя имъ условія можеть лишь сдълать последнія еще болье тяжелыми, и единственное средство улучшить ихъ-какъ можно скорбе и откровенные вступить въ соглашение съ союзными дворами. Тотъ же совътъ повториль русскій посоль и сераскиру, котораго нашель крайне опечаленнымъ и озабоченнымъ. Хозревъ прямо заявиль Орлову, что единственное остающееся Портв средство

къ спасению заключается въ тесномъ единении съ Россіей. Турки попросили было, чтобъ объщанный имъ милліонъ былъ вычтенъ не изъ военной контрибуціи, а изъ вознагражденія, выговореннаго въ пользу потерпъвшихъ русскихъ подданныхъ. Но имъ объяснили, что последняя сумма составляетъ собственность частныхъ лицъ и что правительство распоряжаться ею не въ правъ. Они не настанвали, и послъ того, какъ графъ Рибоньеръ офиціально подтвердиль об'єщаніе Орлова о сложеній со счетовъ одного милліона червонцевъ, короткою нотой извъстили представителей трехъ союзныхъ дворовъ о согласіи султана на постановленія конференцін; нашимъ же дипломатамъ объявили въ самыхъ признательныхъ выраженіяхъ, что Порта не можеть болбе сомноваться въ искренности участія, принимаемаго императоромъ Николаемъ, въ сохраненіи и благосостояніи Оттоманской имперіи, и что султанъ глубоко уб'яденъ, что русскій государь, бывшій досель сильнайшимъ врагомъ его, станетъ отнынъ его лучшимъ и могущественнъйшимъ другопъ 1).

Пока событія эти происходили въ Константинополь, въ Петербургв, чрезвычайный посланникъ Порты, Халиль-наша, получаль новыя доказательства благосклоннаго расположенія государя къ побъжденной Турціи. Въ первоначальныхъ инструкціяхъ, которыми снабженъ быль Халиль, ему поручалось представить русскому двору о неудобоисполнимости всёхъ условій адріанопольскаго договора и ходатайствовать о полномъ пересмотрѣ послѣдняго. Но Порта вынуждена была отмѣнить эти инструкціи, вследствіе нашего категорическаго заявленія, что императорскій кабинеть согласень вступить въ переговоры съ оттоманскимъ уполномоченнымъ исключительно по вопросу о военной контрибуціи. Такіе дополнительные переговоры предвиделись самымъ актомъ, посвященнымъ этому предмету въ Адріанопол'в. 3-ею его статьей вознагражденіе за военныя издержки опредълялось въ 10 милліоновъ голландскихъ червонцевъ, «способъ уплаты коихъ будетъ назначенъ его величествомъ императоромъ всероссійскимъ, вслідствіе обращенія, следаннаго блистательною Портой къ его щедрости и великодушію». Значительное облегченіе дароваль туркамь главно-

Прусскій посланникъ Ройе королю Фридриху-Вильгельму III, 14 (26) апрёля 1830.

помандующій графъ Дибичь, согласясь первый конось нь счеть вознагражденія, следовавшаго русскимь подданнымь за понесенные ими убытки, привять не червондами, а турецкою золотою монетой, считая по 30 піастровъ за червонець, стоиншій по курсу 321/2. Но въ Петербургъ Халиль успъть достигнуть еще былияхъ облегченій. Копренціей, заключенною имъ съ графомъ Нессельроде, государь уменьшиль военную контрибущю на два индлина червовцевъ, не считая третьиго индліона, подареннаго Порті за признаніе независимости Греціи. Остадьная сумма нибла быть выплачиваема ежегодными взносами по одному мидлону каждый. Но этимъ не ограничивадась милость императора Николая. Онъ, какъ уже было выше замічено, добровольно отказался оть выговореннаго въ Адріанополь десятильтняго права оккупація Дунайскихъ Книжествъ русскими войсками, объщая вывести ихъ отгуда тотчасъ по увлать Портой вознагражденія за убытки русскихъ поддавныхъ. До окончательной же расплаты мы удерживали за собою криность Силистрію, съ правомъ пользоваться проложенною чрезъ Княжества военною дорогой 1).

Такое безпримърное великодушіе русскаго государи превзошло ожиданія самой Порты и поразило удивленіемъ всю Европу. Одинъ Меттернихъ отозвался о немъ саркастически, замътивъ, «что царь,—посредствомъ денежной сдълки, безъ существенной жертвы, окружившій себя ореоломъ великодушія, доказаль, что умъетъ простирать далеко искусство пользоваться ложными положеніями» <sup>2</sup>). Послъдствія не замедлили сказаться въ Константинополь. Австрійскій интернунцій съ сокрушеннымъ сердцемъ доносиль, «что русская миссія возвратила себь тамъ свое прежнее вліяніе; ничего-де не дълается безъ ея согласія, и всѣ народности, единовърныя Россіи и покровительствуемыя ею, наперерывъ заискивають ея поддержки, дабы лучше преуспъть въ своихъ дълахъ» <sup>3</sup>).

Можеть показаться нѣсколько страннымъ, что въ адріанопольскомъ договорѣ, долженствовавшемъ, по словамъ самого графа Нессельроде, «упрочить преобладающее вліяніе Россія

Коппенція между Россіей и Турціей, заключенная въ С.-Петербургъ 14 (26) апріля 1830.

Варонъ Оттенфельсъ князю Меттерниху, 14 (26) іюдя 1830.
 Варонъ Оттенфельсъ князю Меттерниху, 14 (26) іюдя 1830.

на Востокъв» 1), русскій дворъ удовольствовался подтвержденіемъ постановленій прежнихъ трактатовъ, а не выговорилъ особыхъ условій въ пользу православной церкви и ея послідователей въ Оттоманской имперіи. Такое упущеніе представляется весьма естественнымъ со стороны графа Нессельроде. который не могъ даже назвать единовърцевъ государя своими единов рцами. Но что императоръ Николай не быль безучастенъ къ положение последнихъ, доказывается, между прочимъ, тымъ значеніемъ, которое онъ придаваль распространенному въ то время по всей Европѣ слуху, будто султанъ Махмудъ, встр'єтивъ въ своихъ преобразованіяхъ противод'єйствіе со стороны высшаго магометанскаго духовенства и вообще фанатиковъ-мусульманъ, помышляетъ о принятіи христіанства и объ объявленіи христіанской віры господствующимъ исповіданіемъ въ имперіи. Въ этомъ событін государь видѣль наиболе угодный ему исходъ для всего Восточнаго вопроса, исходъ, который въ одинаковой степени удовлетворилъ бы и глубокому религіозному его чувству, и усвоенному имъ понятію о взаимныхъ отношеніяхъ монарха и подданныхъ. Разумбется, онъ хотъль, чтобы сулганъ обратился въ православіе, отнюдь не въ католицизмъ или протестантство, и вотъ на прощальной аудіенцін Халиль-паша самъ подаль ему поводъ затронуть этотъ вопросъ.

Турецкій посланникъ откланивался императору въ присутствін директора азіятскаго департамента, Родофиникина, и старшаго драгомана нашего министерства иностранныхъ дъль, Фонтона. Принявъ изъ рукъ его величества письмо его къ султану, Халиль спросилъ государя, не имветъ ли онъ возложить на него какого-либо словеснаго порученія, такого, которое не можеть быть доверено бумаге. Подумавъ немного, императоръ отвъчаль: «Да, есть такія вещи, писать о которыхъ нельзя. Величайшее доказательство дружбы моей къ вашему повелителю быль бы именно подобный совъть, но я сомнъваюсь въ возможности для васъ передать его.» Посланникъ молча поклонился. Государь продолжаль: «Если такъ, то булемъ вполив откровенны. Я поручаю вамъ сделать словесное сообщение, впрочемъ условное. Вы передадите его другу мо-

¹) Графъ Нессельроде цесаревнчу Константину Павловичу, 12 (24) февраля 1830.

ему, султану, лишь при удобномъ случав, если вамъ представится возможнымъ повторить мои слова его величеству, не рискуя навлечь на себя неудовольствіе его. Я нахожу, что лучшее средство для государя утвердить свое государство, престоль, династію, состоить въ томъ, чтобъ исповъдовать религію великаго большинства своихъ подданныхъ.» Халиль, видимо смущенный, безмольствоваль. «Можете ли вы передать эти слова султану?» спросиль его императоръ. «Ваше величество», возразиль турокъ, «соблаговолили дать мит условное приказаніе. Быть-можеть, когда-нибудь и представится случай повторить дословно моему государю эти слова, которыя запечатлёются въ моей памяти, какъ самое очевидное доказательство благоволенія вашего величества къ моему отечеству и дружбы къ моему повелителю 1).»

Дошель ли до Махмуда совѣть императора Николая и какое произвель на него впечатлѣніе? Вопрось этоть не допускаеть положительнаго отвѣта. Какъ бы то ни было, если подобное намѣреніе когда-либо и зародилось въ умѣ султанапреобразователя, то онъ вынужденъ былъ вскорѣ позабыть о немъ, въ виду грозной опасности, поколебавшей въ основаніи престолъ его, и спасеніемъ оть коей онъ былъ исключительно обязанъ великодушію русскаго царя.

Въ числѣ признаковъ, обнаруживающихъ внутреннее разлоніе Оттоманской имперіи, независимо отъ стремленія ея христіанскаго населенія освободиться изъ-подъ власти турокъ, не лишены значенія часто повторяющіяся попытки мусульманскихъ правителей ея окраинъ отдѣлиться отъ нея и образовать независимыя отъ Порты государства. Такія попытки возобновились тотчасъ по заключеніи адріанопольскаго мира, пролившаго яркій свѣтъ на слабыя стороны константинопольскаго правительства. Въ Багдадѣ Даудъ-паша, а въ западныхъ областяхъ Европейской Турціи Мустафа-паша Скодрскій, отказали въ повиновеніи султану, но были безъ большаго

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Разсказъ объ этомъ разговорѣ императора Николая съ Халилемъ заимствованъ изъ мало извѣстной книги, изданной въ 1877 году на французскомъ языкѣ, подъ заглавіемъ: PEmpire Ottoman 1839—1877 par un ancien diptomate. Свидѣтельство автора заслуживаетъ довѣрія, такъ какъ подъ этимъ псевдонимомъ скрывается одинъ изъ заслуженнѣйшихъ ветерановъ нашей дипломатіи на Востокѣ.

труда усмирены высланными противъ нихъ турецкими войсками. Совершенно иной исходъ имѣло возстаніе третьяго и самаго могущественнаго изъ вассаловъ Порты, правителя Египта, Мегметъ-Али.

Истребитель мамелюковъ, почти съ начала столътія, пользовался всёми правами независимаго владётеля. Положение это онъ завоеваль себъ, частью важными услугами, оказанными султану, усмиреніемъ непокорныхъ аравійскихъ племенъ и деятельнымъ участіемъ въ борьб'є съ возставшими греками. частью страхомъ, внушаемымъ Портв его многочисленною арміей, устроенною и обученною на европейскій ладъ, сильнымъ флотомъ и богатою казной. Въ Африкъ онъ счастливыми войнами распространиль свои границы, покоривъ Нубію. Сенааръ, Донголу и Дарфуръ; въ Азін султанъ ввіриль его охрані отвоеванные имъ священные города Мекку и Медину; напоследокъ, по окончаніи русско-турецкой войны, въ его управленіе быль отданъ Критъ, исключенный лондонскою конференціей изъ состава будущей Греціи. Но все это не удовлетворяло честолюбиваго старца, простиравшаго несравненно далже свои властные замыслы. Онъ настойчиво требоваль отъ султана уступки всей Сиріи, предлагая за нее уплатить сполна контрибуцію, должную Турціей Россіи. Господство же надъ обширнымъ пространствомъ отъ Нила до Тавра имело подготовить возведение его самого на степень правителя всей Оттоманской имперіи, возрожденіе коей въ прежней силь и блескь было его любимою мечтою.

Махмудъ чуялъ опасность, угрожавшую ему со стороны столь ненасытнаго подручника, тёмъ болёе, что подозрёнія его были возбуждены противъ Мегметъ-Али-паши Хозревомъ, давнимъ и непримиримымъ врагомъ послёдняго. Султанъ не только не былъ расположенъ усиливать египетскаго пашу отдачей ему хотя бы за возвышенную дань обширной и богатой области, какова Сирія, но помышлять лишь о томъ, какъ бы ограничить его могущество. Со своей стороны, Мегметъ-Али, искусившійся въ хитрости и притворствѣ, не хотѣлъ гласнаго разрыва съ султаномъ, называя себя вѣрнымъ и преданнымъ его слугой. Поводомъ ко вторженію въ Сирію послужили ему личныя несогласія съ Абдулла-пашой Аккскимъ. Осенью 1831 года египетское войско и флотъ, подъ начальствомъ сына Мегметъ-Али, Ибрагима, обложили Акку съ суши и съ моря и, благо-

даря содійствію ливанскаго эмира Бенира, овладіли веіми южными округами Сиріи. Порта потребовала немедленнаго прекращенія военныхъ дійствій между обония сосідними пашами, предписавъ имъ предстать на ел судъ: но Мегметъ-Ади отказался повиноваться такому приказу и предъявиль притязаніе на отдачу ему въ управленіе Аккской области. Махмудъ решился воспользоваться случаемъ, чтобы смирить заносчиваго и опаснаго вассала. Изданъ быль фирманъ, объявлявшій Мегметь-Али-пашу и сына его Ибрагима лишенными ихъ званій и достоинствъ и предававшій ихъ проклятію. Сильное турецкое войско вступило въ Сирію, но не посибло на выручку Аккі, въ май 1832 года вынужденной сдаться Ибрагиму. Всябдъ за темъ, полководенъ этотъ сразился съ туренкою арміей при Гомсь и на голову разбиль ее и разсваль. Последствіемъ было покореніе Ибрагимомъ всей Сиріи и запитіе имъ горныхъ проходовъ въ Таврскомъ хребть, открывавшихъ ему доступъ въ Малую Азію.

Во время этихъ событій, отношенія къ намъ Порты успіли паміниться во многомъ. Она далеко уже не выказывала намъ прежняго вниманія и покорности. Со времени іюльской революціи, враждебныя намъ вліянія, англійское и французское, стали брать перевѣсъ надъ нашимъ на Босфорѣ. Преданный намъ рейсъ-эфенди, Гамидъ, быль смещенъ и замененъ западникомъ Неджибомъ. Порта была даже не прочь воспользоваться затрудненіями, причиненными намъ возстаніемъ въ Польшъ, чтобъ измѣнить, или по меньшей мѣрѣ отсрочить исполнение обязательствъ, наложенныхъ на нее адріанопольскимъ договоромъ. «Такая политика, не совсемъ честная, не удивляеть насъ», писаль графъ Нессельроде, «но государь остается върнымъ своей политикъ, и поэтому она пріобрътаетъ ту нравственную силу, что принадлежить странь, ничего неполучающей изворотами и которая все, что пріобрала — пріобрала трактатами и побъдами... Мы будемъ требовать съ твердостью и настойчивостью отъ Порты исполненія ея обязательствъ и, если нужно, выждемъ полнаго усмиренія Польши, чтобы напомнить турецкому правительству его обязанности, и опасности, отъ которыхъ адріанопольскій договоръ избавиль сулгана и его имперію 1).»

<sup>&#</sup>x27;) Графъ Нессельроде Киселеву 29 сентября (11 октября) 1831.

Начальствовавшій въ Дунайскихъ Княжествахъ П. Д. Киселевъ довольно основательно приписываль такой обороть направленнымъ противъ насъ интригамъ прочихъ великихъ державъ, нашихъ «такъ-называемыхъ» друзей и союзниковъ. Противодъйствовать имъ онъ предлагалъ, съ самаго начала турецкоегипетской распри, совершеннымъ измѣненіемъ въ нашей восточной политикъ. Онъ считалъ вполнъ доказаннымъ, что Оттоманская имперія переживаеть кризись, который неминуемо приведеть ее къ погибели; что три великія державы, «наши соперницы», Англія, Франція и Австрія, предвидя этотъ кризисъ, приняли мѣры къ созданію на Востокѣ интересовъ, враждебныхъ нашему вліянію; что Россія лишена средствъ, кром'є разумбется войны, чтобы настоять на осуществлени своихъ договоровъ, другими словами, что она не пользуется ровно никакимъ влінніємъ на восточныя дёла. Въ виду этихъ обстоятельствъ, Киселевъ полагалъ необходимымъ: 1) чтобы миселя наша въ Константинопол'в разъяснила Порт'в враждебные ея целости замыслы западныхъ державъ и убедила ее, что противоноставить врагамъ своимъ она можетъ лишь союзъ съ Россіей; 2) чтобы въ доказательство искренности нашего къ ней расположенія была ей предложена нами матеріальная помощь, въ видѣ отсрочки контрибуціонныхъ платежей, уступки военныхъ судовъ и другихъ флотскихъ принадлежностей, и даже объщана поддержка войсками, въ случав угрозъ или насилія со стороны прочихъ великихъ державъ по египетскому делу; 3) но, чтобы Порта дала намъ также некоторыя гарантін, какъ, напримъръ, признаніе нашего права покровительства восточнымъ христіанамъ и уступку гавани при входѣ въ Босфоръ, которая послужила бы надежною охраной нашей черноморской торговав, этому постоянному предмету зависти европейскихъ правительствъ по отношению къ намъ. Мъры эти, утверждалъ Киселевъ, обезпечили бы исполнение договора, купленнаго ціной тяжкихъ жертвъ, отъ «посредничества протоколовъ» и, въ случав окончательнаго распаденія Турціи, утвердили бы за нами неоспоримое преобладание на Востокъ 1).

Но въ Петербургѣ иначе смотрѣли на отношенія къ Россіи великихъ державъ. Безусловно враждебною намъ считали одну орлеанскую Францію, скорбѣли о «чудовищвомъ» согла-

<sup>1)</sup> Киселевъ графу Нессельроде, 21 апръля (3 мая) 1832.

шеніи съ нею Великобританіи, но вірили въ искренность дружественныхъ чувствъ, въ которыхъ, тотчасъ послі іюльскаго переворота 1830 года, снова принались увірять насъ Пруссія и въ особенности Австрія. Меттернихъ всячески заискиваль въ насъ и, нуждаясь въ нашей помощи со стороны революціоннаго Запада, притворялся что вполні разділяеть и одобряєть нашу восточную политику. По выраженію его, «между мийніями пиператора всероссійскаго и его августійшаго государя не существовало ни малійшей разницы въ воззрініяхъ на турецко-египетскій вопросъ и въ оцінкі опасности, которую вызвало бы для обішхъ державъ распаденіе Оттоманской имперіи» 1).

Австрійскій канплеръ быль отчасти правъ. Императоръ Николай желаль содъйствовать сохраненію Турціи безъ всякой задней мысли, потому, во-первыхъ, что объщаль это султану чрезъ Халиль-пашу; во-вторыхъ, потому, что въ турецко-египетской распрѣ Махмудъ являлся законнымъ государемъ, а Мегметъ-Али мятежнымъ его подданнымъ. Какъ только узналъ императоръ о первомъ столкновеніи египетскихъ войскъ съ турецкими въ Сирія, онъ приказалъ отозвать русскаго консульства, спустить русскій флагъ и вызвать всѣхъ проживающихъ въ

Египтѣ русскихъ подданныхъ 2).

Консульскимъ представителемъ нашимъ въ Египтъ быдъ мѣстный житель и торговецъ, французъ по происхожденію, Лавизонъ. Онъ сообщилъ Мегметъ-Али-пашѣ о полученномъ имъ высочайшемъ повелѣніи и о причинахъ, его вызвавшихъ. Паша хотя не выразилъ ему своего сожалѣнія, но не могъ не признать, что мѣра эта доказываетъ, что Россія неизмѣнно вѣрна своимъ основнымъ началамъ и строго соблюдаетъ договоры. «Ужъ не хочетъ ли она», спросилъ онъ, «оказать помощь султану Махмуду? Это разстроило бы всѣ мои разсчеты.» При вторичномъ свиданіи съ консуломъ Мегметъ-Али сказалъ ему, что императорскій кабинетъ вѣроятно не отозваль бы его, если бы зналь объ успѣхахъ египетскихъ войскъ въ Сиріи; что но всѣмъ вѣроятностямъ египетское сухопутное войско будетъ разбито турками, но флотъ восторжествуетъ

<sup>2</sup>) Бутеневъ Лавизону, 18 (30) іюля 1832.

<sup>1)</sup> Князь Меттерникъ Прокешу, 11 (23) февраля 1833.

наль турецкимь; что онь сожальеть объ отъбадь Лавизона. который могъ бы остаться въ качествъ простаго торговаго агента, дабы доносить своему двору о действительномъ положенін діль въ Египті. Паша распространился о причинахъ. вызвавшихъ вторженіе войскъ его въ Сирію, о неисполненіи Портой объщаній, о необходимости для него самому добыть то, что должно ему принадлежать. Онъ упомянулъ о сочувствін къ нему населенія Сирін и Малой Азін, о в'єронтномъ паденіи Махмуда; но увіряль, что самъ не хочеть замістить его, а будеть уважать права дётей его, наслёдниковъ Пророка. Въ заключение своей рѣчи, онъ возвратился къ вопросу о союзной помощи, которую одна Россія можеть оказать султану. «Я не думаю, чтобъ ей это было удобно,» замѣтилъ паша. «Султанъ Махмудъ никогда не будеть имъть средствъ расплатиться съ нею, потому что государь этотъ самъ безсиленъ поддержать Исламъ, тогда какъ небрежность министровъ его причинить распаденіе его державы. Впрочемъ, я все предвижу и готовъ на все 1).»

Донесеніе Лавизона о митніяхъ, высказанныхъ Мегметъ-Али-пашой при прощаные съ нимъ, дошло до Петербурга одновременно съ сообщеніями нашего посланника въ Константинопол'я о поб'ядахъ Ибрагима надъ турками, покореніи всей Сирін и овладівній таврскими перевалами, откуда египетскій военачальникъ угрожаль Малой Азіи и самому Константинополю. Преемникъ Рибопьера, А. П. Бутеневъ, доносиль, что мусульманское населеніе занятыхъ египтянами областей, высказывается въ ихъ пользу, и что въ случав приближенія ихъ къ Царыграду, въ самой столицъ можно опасаться возстанія противъ Махмуда. Получивъ эти изв'єстія, государь хотёль было немедленно предложить военную помощь султану. Но міра эта показалась вице-канцлеру слишкомъ рашительною, въ особенности всладствие тахъ подозраній, которыя она могла внушить европейскимъ державамъ. Тогда государь настояль на отправленіи особаго уполномоченнаго съ чрезвычайнымъ порученіемъ въ Константинополь и Александрію.

Выборъ его величества налъ на генералъ-лейтенанта Н. Н. Муравьева, неоднократно исполнявшаго уже дипломатическія

<sup>1)</sup> Лавизонъ Бутеневу, 11 (23) сентябяя 1832.

поручей в Періх в з Хіві, в за топу по говоринаго постурния. Ему предпеннями отклеть на русскогь военнови судей все (мастолога въ Пареграть, в перуменнями таки соспосния судежа, отправиться въ Анексанцій в своносто передать Месчеть-Але-самі, выраженіе всудовавствія русскаго впиратора.

linus-randingly chabitata Myramem epictpannio: nactousпіні. Исполик описный обороть, принятый послідник со-CANTIZUM HA PURTOST. CLASOS HECCELLUDIO ESECURIDADE ORACE-His. Barb for our be udabely by occupateneous pachagenio Турија. Такой веходъ дишиль бы насъ выгодъ, обезпечен-HLIX'I. 32 HAME ALDÍABOROLLECCENTS LOCOBODONTS E BESEVIETE ÓL насъ снова взяться за оружіе. Если бы Мегметь-Али-пашть удались инзвергнуть султана и самому заменить его, то и это обстоятельство имало бы самыя вредныя для насъ посладстиія. Французское вліяніе, преобладавшее въ совътахъ паши егинетскаго, визеть съ нимъ перенеслось бы въ Константинополь. Столина эта стала бы убъжищемъ всехъ революціонныхъ выходневъ, злоумышляющихъ противъ Россіи. Ла и внобите, замбна состла слабаго и побъжденнаго торжествующимъ и сильнымъ могла бы состояться только намъ во вредъ. «Вск эти соображения,» прододжаль вице-канилерь. «привели нашего августыннаго государя къ убъждению, что върно попятыя пользы его имперіи требують съ нашей стороны содъйствія въ предупрежденію паденія султана Махмуда и къ поддержанію Турцін въ ея нынашнемъ положенін. Будучи пропикцуть важностью этой истины, императоръ рфшился громко высказаться противъ возстанія вице-короля египетскаго и употребить все свое нравственное вліяніе, дабы остановить его усибхи. Прицявъ это решеніе, его величество избраль вась, генераль, возвыстителемь своей воли. Вамъ надлежить объявить ее безъ замедленія. Величіе Россіи требуеть. чтобъ она первая высказывалась въ Европѣ каждый разъ, какъ заходить річь о судьбахъ Востока.»

Упоминувъ о выраженной Мегметъ-Али-пашой нашему консулу увъренности, что послъдній не быль бы отозванъ, осли бы въ Россіи знали объ успъхахъ египтянъ въ Сиріи, графъ Пессельроде заявлялъ, что порученіе, возлагаемое на Муравьени, должно было служить отвътомъ на это дерзкое предположеніе. Генералу вмѣнялось въ обязанность, съ одной

стороны, разъяснить сулгану истинное значение своего посольства, съ другой-расположить пашу къ миру. Ему следовало по прибытіи въ Константинополь вручить Махмуду собственноручное письмо государя и, действуя въ согласіи съ нашимъ посланникомъ, стараться внушить какъ султану, такъ и его министрамъ, полное довъріе къ нашимъ намъреніямъ. Онъ долженъ быль разъяснить имъ, что мы отнюдь не имъемъ въ виду, подъ предлогомъ замиренія Египта, вмішиваться въ распрю Порты съ пашой и искать сдучая распространить наше вліяніе на Востокъ. Еще менъе хотимъ мы опередить Англію въ предложеніи туркамъ нашей матеріальной помощи. Государь считаеть лишь своимъ долгомъ произнести громкое осужденіе ділу возстанія и дать новое доказательство дружескаго расположенія своего къ султану, или, выражаясь словами императорского письма, заявить, что какой бы обороть ни приняли событія, императоръ «всегда останется врагомъ мятежа и вернымъ другомъ султана».

Египетскому нашт Муравьевъ приглашался высказать въ выраженіяхъ умеренныхъ, но твердыхъ, что императоръ, считая себя охранителемъ мира на Востокъ, не можетъ равнодушно относиться къ происшествіямъ, угрожающимъ этому миру; что онъ торжественно осуждаетъ возстаніе, клонящееся къ нарушению покоя Оттоманской имперіи; наконецъ, что только немедленнымъ прекращеніемъ военныхъ действій на сушѣ и на морѣ наша можетъ снова возвратить себѣ расположеніе государя. Но генералу не разрѣшалось принимать на себя посредничества между нашой и сулганомъ; онъ долженъ быль ограничиться советомъ первому обратиться съ примирительными предложеніями непосредственно къ Портв. Въ случаћ же, если бы Мегметь-Али не поддался убъжденіямъ, Муравьевъ им'влъ объявить ему, что императоръ Николай никогда не измѣнитъ своихъ рѣшеній, что если возстанію даже удается низвергнуть султана, то и тогда государь не признаеть новаго порядка въ Турціи, и что, въ виду такой случайности, Россія сум'єть отстоять и заставить признавать права, принадлежащія ей по заключеннымъ съ Портой договорамъ 1).

Инструкціп эти не удовлетворили Муравьева. Онъ нашелъихъ «боязливыми, исполненными изворотливыхъ выраженій,

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде Муравьеву, 1 (13) ноября 1832.

неопределительностей и двусмысленностей, какъ обыкновенно пишутся у насъ дипломатическія бумаги». Недоумініе его возбуждали два обстоятельства: во-первыхъ, успехъ, ожидаемый отъ угрозы, неподдержанной движеніемъ войскъ и умолчаніе о томъ, какъ ему следуеть поступить въ случае, если бы наша отказался даже принять его; во-вторыхъ, приказаніе объявить пашть, что въ случать низверженія султана. Россія будеть силой оружія отстанвать права свои, пріобрітенныя адріанопольскимъ трактатомъ. «Что бы мий оставалось делать,» разсуждаль онъ, «если бы наша ответнаъ мие на сіе, что опъ съ низверженіемъ султана счель бы обязанностью сохранить во всей силь договоръ нашъ съ Портой и доказалъ бы мих собственными моими словами, что на меня воздагалось защищать не султана, а трактать адріанопольскій, что было бы совершенно противно всей цели посольства, поо мы въ такомъ случать пріобратали именно то, чего опасались, то-есть, вмасто сулгана, сосёда сильнаго и безпокойнаго 1).» За разрёшеніемъ этихъ недоум'єній онъ обратился къ вице-канцлеру. Тотъ въ дополнительной инструкціи извістиль его, что посланникъ нашъ въ Константинополь офиціальнымъ письмомъ увъдомитъ Мегметъ-Али-пашу о порученіи, возложенномъ на генерала, но что если бы паша, подъ предлогомъ перерыва нашихъ сношеній съ Египтомъ, отказался вступить съ нимъ въ переговоры, то ему остается сущность своего словеснаго сообщенія изложить въ письменной деклараціи на имя паши 3). Проекть этой деклараціи, составленной въ смягченныхъ выраженіяхъ (Мегметь-Али-пашть давался въ ней, между прочимъ, непринадлежавшій ему титуль вице-короля), быль приложенъ къ инструкціи. Второе же и самое важное возраженіе Муравьева такъ и осталось безъ разъясненія. Вице-канцлеръ отозвался, что хотя зам'вчаніе генерала и справедливо, но что такъ какъ инструкція уже читана и утверждена государемъ, то онъ не рѣшился измѣнить ее 3). За то, въ другомъ дополненін къ главному наставленію, графъ Нессельроде предвиділь дві случайности: во-первыхъ, что султанъ не согласится на побадку Муравьева въ Александрію; во-вторыхъ, что султанъ пожелаетъ чрезъ него передать Мегметъ-Али-

5) Графъ Нессельроде Муравьеву, 1 (13) ноября 1832.

<sup>&#</sup>x27;) Н. Н. Муравьевъ: «Русскіе на Босформ въ 1833 году», стр. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Н. Н. Муравьевъ: «Русскіе на Босфорт въ 1833 году», стр. 15.

пашѣ свои условія мира и примиренія. Въ первомъ случаѣ генералу надлежало почесть свое порученіе оконченнымъ и возвратиться въ Петербургъ прямо изъ Константинополя; во второмъ — просить султана отправить вмѣстѣ съ нимъ собственнаго уполномоченнаго въ Александрію 1).

Бумаги, которыми снабдиль вице-канцлеръ Муравьева дополнялись копіями съ предписанія нашему посланнику въ Константинополь объ оказаніи генералу полнаго содыйствія въ исполненіи возложеннаго на него порученія 2) и съ собственноручнаго письма императора Николая къ султану. Насколько дипломатическія депеши были многорічивы и неопреділенны, настолько императорское письмо отличалось краткостью, ясностью и достоинствомъ. Государь изъявляль желаніе доказать падишаху, что переданныя ему чрезъ Орлова и Халиля увъренія въ дружбѣ не пустыя слова, а выражають чувство истинное и прочное. Напомнивъ объ осуждении египетскаго возстанія, выраженномъ отозваніемъ изъ Александріи русскаго консула, его величество заявляль свое намерение доказать предъ лицомъ всей Европы, что успъхъ, каковъ бы онъ ни быль, не можеть ни поколебать его нолитики, ни изм'внить его дружбы. Цёль отправленія въ Александрію генерала Муравьева-сообщить Мегметъ-Али-пашт взглядъ государя на его преступное предпріятіе и на тѣ послѣдствія, которыя ожидають его въ случав упорства. Следовали приведенныя уже выше слова, что каковъ бы ни быль ходъ событій, султанъ всегда найдеть въ император'в врага мятежа и своего в'трнаго друга. «Уповаю на Бога,» заключилъ государь письмо свое. «Надъюсь, что онъ придасть силу словамъ моимъ и благословить пожеланія мои въ пользу возстановленія мира на Востокѣ 3).»

Столь же выразительны и откровенны были словесныя наставленія, коими императоръ Николай напутствоваль своего чрезвычайнаго посланца. «Я хочу показать султану мою дружбу», сказаль онъ Муравьеву. «Надобно защищать Константинополь отъ нашествія Мегметъ-Али. Вся эта война не что иное, какъ послѣдствіе возмутительнаго духа, овладѣвшаго нынѣ Европой и въ особенности Франціей. Самое завоеваніе

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде Муравьеву, 1 (13) ноября 1832.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Графъ Нессельроде Бутеневу 1 (13) ноября 1832.

<sup>3)</sup> Императоръ Николай султану Махмуду 1 (13) ноября 1832.

Алжира есть дъйствіе безнокойныхъ головъ, которыя къ тому склонили бѣднаго Карла Х. Нынѣ онѣ далѣе распространили вліяніе свое и возбудили египетскую войну. Съ завоеваніемъ Парыграда мы будемъ иметь въ соседстве гаездо всехъ людей безприотныхъ, безъ отечества, изгнанныхъ всеми благоустроенными обществами. Люди сін не могуть оставаться въ поков. Они ныив окружають Мегметь-Али-пашу, наполняють флоть и армію его. Надобно низвергнуть этоть новый зародышъ зла и безпорядка, надобно показать вліяніе мое вздилахъ Востока.» Упомянувъ о волненіяхъ, производимыхъ разглашеніями египетскаго паши въ сред'є даже крымскихъ татаръ, государь продолжалъ: «Помни же, какъ можно больше вселять турецкому султану доверенности, а египетскому наше страху. Я еще хотъль сообщить тебь одну вещь, которую ты долженъ хранить въ большой тайнь. Когда у меня быль послъ войны съ посольствомъ Халиль-паша, мнѣ казалось изъ словъ его, что султанъ склоненъ къ принятио христіанской вѣры въ случай крайности. Не говорю тебъ о томъ, какъ о вещи ръшенной. Но мив такъ казалось, и предваряю тебя на случай, если бы ты въ разговорахъ съ султаномъ услышалъ или замѣтиль что-либо подобное. Наконецъ, еслибъ онъ былъ изгнанъ изъ своего парства, то онъ найдетъ у меня приотъ. Будъ прость въ обхожденіи, оть сего зависить усп'яхь д'яла; ты тогда получинь доверенность султана и угрозишь пашть. Ты знаешь по-турецки: это тебь много поможеть. Конечно, трудно получить согласіе на участіе мое въ делахъ его. Мий также предлагали постороннее участіе, когда Польша взбунтовалась; но я не приняль ничьихъ предложеній и самъ управился. Если султанъ будетъ въ крайности, онъ, можетъ быть, и согласител на примиреніе, чего бы я однакожъ на его мъсть не сдълаль. Въ такомъ случат избъгай посредничества. Мнт недавно писаль князь Эриванскій, что нынь, можеть быть, настало время Турецкой имперіи разд'єлиться на два царства.» Муравьевъ спросиль, что государю въроятно не угодно входить въ разбирательство ссоры сулгана съ пашой. «Нисколько,» отвѣчаль императоръ, «дёло ихъ, а мий все равно, даже еслибъ егинетскому паш'я была уступлена вся Сирія 1).»

Письменныя инструкцій свои Муравьеву графъ Нессель-

<sup>1)</sup> Н. Н Муравьевь: «Русскіе на Босформ вз 1833 году», стр. 9—13.

роде также дополниль указаніями на словахъ. Генералу разрашалось при отправлении изъ Константинополя въ Египетъ взять съ собою изъ тамошней миссіи драгомана, а если признаетъ нужнымъ, то и консула Лавизона; на обратномъ пути, въ случат просьбы о томъ Мегметъ-Али-пании, привезти въ Константинополь египетскаго уполномоченнаго; принять отъ паши письмо, но только на имя вице-канцлера, а не государя: по возвращении въ Константинтинополь забхать въ турецкую армію, въ Малую Азію; наконецъ, требовать отъ Бутенева денежныя суммы на предвиданные расходы. Не смотря на такую предусмотрительность, Муравьевъ зам'ьтиль, что министерство пностранныхъ делъ, сомневаясь въ успехе порученія, тщательно отстраняло отъ себя всякую отвътственность. «Оно,» жалуется генераль въ своихъ запискахъ, «не принимало на себя никакихъ съ нашой письменныхъ сношеній, коими бы я признавался довъреннымъ лицомъ его величества. Самую декларацію должно было подписать мнѣ, какъ бы во избѣжаніе отказа со стороны паши на имя министерства, или во избежаніе послідствій неудачи, которыхъ никто на себя не хотіль принять 1).»

При Муравьев в назначены были состоять генеральнаго штаба полковникъ Дюгамель и флота капитанъ-лейтенантъ Серебряковъ. Генераль вы вхаль изъ Петербурга 5-го (17) ноября 1832 года, а ровно чрезъ м сяцъ отплылъ со своими спутниками изъ Севастополя на фрегат ЕШтандартъ.

Данныя Муравьеву инструкціи были тотчасъ же сообщены дворамъ вѣнскому и берлинскому, «во вниманіе тождественности ихъ видовъ съ нашими». Онѣ были скрыты отъ французскаго правительства. Что же касается до Англіи, то императорскому кабинету было извѣстно, что Порта отправила въ Лондонъ чрезвычайнаго посла съ просьбой о помощи. Увѣдомивъ англійскій дворъ о порученіи, возложенномъ на Муравьева, мы въ то же время объявили, что обращеніе къ нему Порты не внушаеть намъ ни зависти, ни безпокойства; что намъ было бы пріятно, еслибъ Англія согласилась дать султану просимую помощь противъ паши, но что мы никогда не изъявимъ согласія на совокупное вмѣшательство великихъ державъ, будь оно матеріальное или только дипломатическое <sup>2</sup>).

1) Тамъ же, стр. 14 и 17.

г) Графъ Нессельроде барону Рикману, 24 ноября (5 декабря) 1832. Внѣшн, подитика императора Николая I. 23

Муравьевь быль еще въ пути, когда пришли въ Петербургъ донесенія Бутенева о новыхъ успѣхахъ египтянъ въ Азія. Посланнявъ извішаль, что турецкій флоть не різшился сразиться съ египетскимъ и возратился безъ боя въ Ларданелы, и что Ибрагимъ, перешагнувъ чрезъ Тавръ, шелъ на Иконію и уже находился всего во 108 часовъ отъ Константинополя. Въсти эти побудили русскій дворъ не медлить доле предложениемъ туркамъ военной помощи. «Государь,» инсаль графъ Нессельроде Бутеневу, «какъ вамъ извъстно, не хотель взять на себя съ самаго начала предложение султану помощи прежде, чемъ тотъ ел попроситъ. Его величество не предлагаеть ея и въ настоящую минуту, а ограничивается сообщеніемъ чрезъ ваше посредство, что Россія, предупрежденная объ опасностяхъ, повидимому угрожающихъ Порть, приняла меры къ тому, чтобы поспешить на помощь отгоманскому правительству, лишь только султанъ признаетъ, что этого требуеть его безопасность.» Въ такомъ, но только въ такомъ случав, посланнику предписывалось прямо предупредить командовавшаго нашимъ черноморскимъ флотомъ адмирала Грейга о выраженномъ сулганомъ желанін, последствіемъ чего будеть немедленное появление въ виду Константинополя эскадры, состоящей изъ пяти линейныхъ караблей и четырехъ фрегатовъ, на обязанности коей будетъ лежать защита столицы отъ нападенія египетской арміи. «М'єра эта,» присовокуплиль вице-канцлеръ, «засвидетельствуетъ предъ очами султана Махмуда спасительную истину, что дружба государя служить твердою опорой всемь темь, кто уметь съ доверіемь предаться ей 1).» Это распоряжение было сообщено и Муравьеву, которому разр'єшалось, въ случат упорства Мегметь-Али-наши, «не скрыть отъ него», что нашему черноморскому флоту приказано изготовиться къ походу и по первому призыву султана плыть ему на помощь 2).

Одновременно, на отправленнаго съ Муравьевымъ полковника Дюгамеля возлагалось особое порученіе. На основанія инструкцій, составленной въ министерстві иностранныхъ діль, онъ долженъ быль слідовать изъ Константинополя въ Александрію, не моремъ, а чрезъ Малую Азію, и зайхавъ въ

Графъ Нессельроде Бутеневу, 24 ноября (6 декабря) 1832.
 Графъ Нессельроде Муравьеву, 24 ноября (6 декабря) 1832.

лагерь Ибрагима, подъ видомъ частнаго путешественника, сообщить ему «безъ малъйшей аффектаціи, одушевленія и въ тон'в простаго разсказа» о поручении, возложенномъ на Муравьева, а также о готовности черноморскаго флота отплыть въ Босфоръ, какъ только султанъ выразить желаніе 1). Этимъ не ограничилась заботливость императорскаго кабинета объ оглашеній міръ, предположенныхъ нами въ пользу Турпій. Главноуправляющему въ Грузіи и командиру отдёльнаго кавказскаго корпуса, барону Розену, было предписано объявить о нихъ соседнимъ турецкимъ пашамъ и нравственно повліять на нихъ въ томъ смыслъ, чтобъ они оставались върными султану 2). Въ предвидении возможности вооруженнаго столкновенія нашихъ силь съ египтянами, начальнику нашей эскадры въ Архипелагѣ было приказано, не оставляя греческихъ водъ. избегать боя съ превосходнымъ въ числе непріятелемъ, сосредоточить свои суда близъ береговъ Пелопоннеза и, въ случав надобности, искать убъжища въ одномъ изъ греческихъ портовъ 3).

Между темъ, событія на Восток'є съ каждымъ днемъ принимали для Турція все болье грозный обороть. Султань не падаль духомъ, и собравъ новое сильное войско, поставилъ во главѣ его назначеннаго великимъ визиремъ Решидъ-пашу. который считался лучшимъ военачальникомъ въ турецкой армін. Ему было приказано, сосредоточивъ войска свои въ Караманіи, двинуться навстрічу Ибрагиму и сразиться съ нимъ. Въ то же время отправленъ былъ въ Лондонъ въ качествѣ чрезвычайнаго посла Намыкъ-наша, просить у великобританскаго правительства помощи военными судами въ подкрвиленіе турецкаго флота. Провздомъ чрезъ Ввиу, Намыкъ виделся съ княземъ Меттернихомъ, который прямо объявилъ турецкому дипломату, что султану следовало бы прежде всего спросить самого себя: достаточно ли у него силь, чтобы совладать съ Мегметь-Али-пашой? Если да, то необходимо приняться за это дёло, не медля ни минуты; въ противномъ же случав, не ставить на карту самаго существованія Оттоманской имперіи, а отдавъ Сирію паш'є, съ терп'єніємъ выжидать болбе благопріятныхъ обстоятельствъ. Австрійскій канц-

<sup>1)</sup> Проектъ инструкціи полковнику Дюгамелю 24 ноября (6 декабря) 1832.

Ррафъ Нессельроде барону Розену, того же числа и года.
 Ррафъ Нессельроде Рикорду, того же числа и года.

леръ сомнѣвался въ готовности Англіи оказать Портѣ просимую помощь и совѣтовалъ удовольствоваться деклараціей лондонскаго двора, что онъ не признаетъ египетскаго флота и военныя суда египтянъ будетъ считать за корсаровъ, стоящихъ внѣ закона 1). Предсказанія Меттерниха исполнились. Вопреки личному мнѣвію лорда Пальмерстона 2), англійское министерство отклонило заявленную ему Намыкомъ просьбу. Отказъ Англіи достигъ Константинополя одновременно съ извѣстіемъ о рѣшительной побѣдѣ, одержанной Ибрагимомъ надъ турками при Иконіи, 9-го (21-го) декабря 1832 года. Самъ великій визирь быль взять въ плѣнъ побѣдителями, армія его разсѣяна, путь къ Константинополю открытъ.

Въсть о разгромъ послъдней армін сулгана произвела свыное впечатление на западно-европейские кабинеты и побудил ихъ выйти изъ того равнодушія, съ которымъ они до того созерцали событія, совершавшіяся на Востокъ. Конечная гибель грозила имперін султановъ. Чтобы предотвратить ес. Талейранъ, бывшій въ то время французскимъ посломъ при лондонскомъ дворъ, нервый забилъ тревогу и предложиль Пальмерстону отправить въ Средиземное море соединенную англо-французскую эскадру, объявивъ какъ Портъ, такъ в Мегметь-Али-паш'в, что об'в морскія державы беруть на себя посредничество между ними. Основаніемъ примиренія должва была служить уступка Сиріи паш'в. Россію союзные дворы увъдомили бы о своемъ ръшеніи, не спрашивая ея митнія. И въ случат противодтнетвія съ ея стороны, условились бы дійствовать противъ нея сообща. Великобританскій кабинеть не приняль французскаго предложенія. Поддаваясь внушеніямь князя Меттерниха, который даваль знать подъ рукой, что если Россія попытается присвоить хотя бы одну пядь турецкой земли, то Австрія объявить ей войну 3), лордъ Пальмерстонъ предпочиталъ привлечь и русскій дворъ къ общем действио въ делахъ Востока, связавъ его обязательствами предъ прочими державами. Франція вынуждена была устунить, и императорскому кабинету было предложено присое-

<sup>1)</sup> См. Графа Прокеша-Остена: Mehmet-Ali, стр. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Это видно изъ письма, писаннаго Пальмерстономъ порду Мельборну, 23 іюня (5 іюля) 1840.

<sup>3)</sup> Это положительно утверждаетъ Пальмерстонъ въ письм'я къ брату, сэръ-Вильяму Темилю, отъ 26 сентября (8 октября) 1833.

динить русскую эскадру къ морскимъ отрядамъ прочихъ великихъ державъ, для произведенія демонстраціи у египетскихъ береговъ, съ цѣлью принудить Мегметъ-Али-нашу къ миру. Меттернихъ краснорѣчиво убѣждалъ насъ одобрить эту мѣру. Онъ видѣлъ въ ней осуществленіе завѣтной мечты своей о разрѣшеніи восточныхъ дѣлъ путемъ совокупнаго вмѣшательства великихъ державъ, и увѣрялъ насъ, что только дѣйствуя сообща, Россія, Австрія, Англія и Франція (о Пруссіи не упоминалось) могутъ обезпечить неприкосновенность Турціи и спасти миръ Европы 1).

Но въ Петербургѣ не были еще расположены въ пользу такого совокупнаго вмѣшательства, несогласнаго съ вѣковыми преданіями нашей восточной политики и съ личными воззрівніями на нее императора Николая. Во всеподданнъйшемъ докладъ вице-канцлеръ допускалъ, что побъды Мегметъ-Али-паши могутъ привести Турцію къ окончательному распаденію; какъ же въ такомъ случав должна поступить Россія? «Действуя согласно заключению комитета 1829 года,» писаль вице-канцлеръ, «мы со времени адріанопольскаго мира стремились не къ разрушенію Оттоманской имперіи, а къ утвержденію правъ и преимуществъ областей, входящихъ въ составъ ея и состоящихъ подъ нашимъ покровительствомъ. Такимъ образомъ, Сербія и Дунайскія Княжества получили изв'єстную долю самостоятельности. Греція была возведена на степень независимаго государства. Къ сожальнію, при современныхъ условіяхъ трудно убъдить европейскія державы д'єйствовать именно въ этомъ направленіп. Франція и Англія слишкомъ враждебно къ намъ относятся. Австрія же хотя и въ дружов съ нами, но именно съ нею следуеть быть осторожными при переговорахъ о восточныхъ дълахъ.» «Австрія,» говорилось въ докладъ, «желаетъ, какъ и мы, сохранить турецкое правительство; она отдаеть ему предпочтеніе предо всякимъ другимъ порядкомъ вещей, который могъ бы заменить его на Востоке. Въ этомъ пункте мы совершенно согласны другъ съ другомъ.» «Но,» заключалъ графъ Нессельроде, «Россія не можеть также допустить, чтобы Турція стала сильна настолько, что получила бы возможность служить постоянною угрозой русскимъ владініямъ и интересамъ. Такова основная цѣль русской политики, и ее не слѣ-

<sup>&#</sup>x27;) Татищевъ графу Нессельроде, 26 января (7 февраля) 1833.

Алжира есть действіе безпокойныхъ головъ, которыя къ тому склонили беднаго Карла Х. Ныне оне далее распространили вліяніе свое и возбудили египетскую войну. Съ завоеваніемъ Парыграда мы будемъ имъть въ соседстве глездо всехъ людей безпріютныхъ, безъ отечества, изгнанныхъ всёми благоустроенными обществами. Люди сін не могуть оставаться въ поков. Они ныив окружають Мегметь-Али-пашу, наполняють флоть и армію его. Надобно низвергнуть этоть новый зародышъ зла и безпорядка, надобно показать вліяніе мое въ дилахъ Востока.» Упомянувъ о волненіяхъ, производимыхъ разглашеніями египетскаго паши въ средѣ даже крымскихъ татаръ, государь продолжалъ: «Помни же, какъ можно больше вселять турецкому султану доверенности, а египетскому пашть страху. Я еще хотъть сообщить тебъ одну вещь, которую ты долженъ хранить въ большой тайнь. Когда у меня быль послъ войны съ посольствомъ Халиль-паша, мнѣ казалось изъ словъ его, что султанъ склоненъ къ принятію христіанской въры въ случат крайности. Не говорю тебт о томъ, какъ о вещи ртшенной. Но миж такъ казалось, и предваряю тебя на случай, если бы ты въ разговорахъ съ султаномъ услышаль или замѣтиль что-либо подобное. Наконецъ, еслибъ онъ быль изгнанъ изъ своего царства, то онъ найдетъ у меня приотъ. Будь прость въ обхожденіи, оть сего зависить усп'яхь д'яла; ты тогда получинь доверенность султана и угрозишь пашт. Ты знаешь по-турецки: это теб'я много поможеть. Конечно, трудно получить согласіе на участіе мое въ делахъ его. Мий также предлагали постороннее участіе, когда Польша взбунтовалась; но я не принялъ ничьихъ предложеній и самъ управился. Если султанъ будетъ въ крайности, онъ, можетъ быть, и согласится на примиреніе, чего бы я однакожъ на его мъсть не сдълаль. Въ такомъ случав избъгай посредничества. Мий недавно писаль князь Эриванскій, что нынь, можеть быть, настало время Турецкой имперіи разд'єлиться на два царства.» Муравьевъспросиль, что государю в'вроятно не угодно входить въ разбирательство ссоры султана съ пашой. «Нисколько,» отвичаль императоръ, «дело ихъ, а мит все равно, даже еслибъ егинетскому пані была уступлена вся Сирія 1).»

Письменныя инструкціп своп Муравьеву графъ Нессель-

<sup>1)</sup> Н. Н Муравьевъ: «Русскіе на Босформ въ 1833 году», стр. 9-13.

роде также дополниль указаніями на словахъ. Генералу разрашалось при отправленій изъ Константинополя въ Егинетъ взять съ собою изъ тамошней миссіи драгомана, а если признаетъ нужнымъ, то и консула Лавизона; на обратномъ пути, въ случав просьбы о томъ Мегметъ-Али-пани, привезти въ Константинополь египетскаго уполномоченнаго; принять отъ наши письмо, но только на имя вице-канцлера, а не государя: по возвращении въ Константинтинополь забхать въ турецкую армію, въ Малую Азію; наконецъ, требовать отъ Бутенева денежныя суммы на предвиденные расходы. Не смотря на такую предусмотрительность, Муравьевъ зам'тиль, что министерство иностранныхъ діль, сомпіваясь въ успіхі порученія. тщательно отстраняло отъ себя всякую отвътственность. «Оно,» жалуется генераль въ своихъ запискахъ, «не принимало на себя пикакихъ съ нашой письменныхъ сношеній, коими бы я признавался дов'треннымъ лицомъ его величества. Самую декларацію должно было подписать мив, какъ бы во избѣжаніе отказа со стороны паши на имя министерства, или во избъжаніе последствій неудачи, которыхъ никто на себя не хотель принять 1).»

При Муравьев'в назначены были состоять генеральнаго штаба полковникъ Дюгамель и флота капитанъ-лейтенантъ Серебряковъ. Генералъ вы халъ изъ Петербурга 5-го (17) ноября 1832 года, а ровно чрезъ м'єсяцъ отплылъ со своими спутниками изъ Севастополя на фрегат в Штандартъ.

Данныя Муравьеву инструкцій были тотчасъ же сообщены дворамъ вѣнскому и берлинскому, «во вниманіе тождественности ихъ видовъ съ нашими». Онѣ были скрыты отъ французскаго правительства. Что же касается до Англій, то императорскому кабинету было извѣстно, что Порта отправила въ Лондонъ чрезвычайнаго посла съ просьбой о помощи. Увѣдомивъ англійскій дворъ о порученій, возложенномъ на Муравьева, мы въ то же время объявили, что обращеніе къ нему Порты не внушаетъ намъ ни зависти, ни безпокойства; что намъ было бы пріятно, еслибъ Англія согласилась дать султану просимую помощь противъ паши, но что мы никогда не изъявимъ согласія на совокупное вмѣшательство великихъ державъ, будь оно матеріальное или только дипломатическое <sup>2</sup>).

\*) Тамъ же, стр. 14 и 17.

г) Графъ Нессельроде барону Рикману, 24 ноября (5 декабря) 1832. Внёшн. политика императора Николая І. 23

Муравьевъ быль еще въ пути, когда пришли въ Петербургъ донесенія Бутенева о новыхъ успіхахъ египтинъ въ Азів. Посланникъ извіщаль, что турецкій флоть не рішшлея сразиться съ египетскимъ и возратился безъ боя въ Ларданелы, и что Порагимъ, перешагнувъ чрезъ Тавръ, шелъ на Ивонію и уже находился всего во 108 часовъ отъ Константинополя. Въсти эти побудили русскій дворъ не медлить поле предложениемъ туркамъ военной помощи. «Государь,» инсаль графъ Нессельроде Бутевеву, «какъ вамъ извѣстно, не тотъть взять на себя съ самаго начала предложение султану помощи прежде, чтмъ тотъ ся попросить. Его ведичество не предлагаеть ея и въ настоящую минуту, а ограничивается сообщеніемь чрезъ ваше посредство, что Россія, предупрежденная объ опасностяхъ, повидимому угрожающихъ Порть. приняла меры къ тому, чтобы посиешить на помощь отгоманскому правительству, лишь только султанъ признаетъ, что этого требуеть его безопасность.» Въ такомъ, но только въ такомъ случав, посланнику предписывалось прямо предупредить командовавшаго нашимъ черноморскимъ флотомъ адмирала Грейга о выраженномъ султаномъ желанів, посл'ялствіемъ чего будеть немедленное появление въ виду Константинополя эскадры, состоящей изъ пяти линейныхъ караблей и четырехъ фрегатовъ, на обязанности коей будетъ лежать защита столины отъ нападенія египетской армін. «Міра эта,» присовокупляль вице-канплеръ, «засвидетельствуеть предъ очами султана Махмуда спасительную истину, что дружба государи служить твердою опорой всемь темь, кто умееть съ доверіемь предаться ей 1),» Это распоряжение было сообщено и Муравьеву, которому разрѣшалось, въ случаѣ упорства Мегметъ-Али-паши, «не скрыть отъ него», что нашему черноморскому флоту приказано изготовиться къ походу и по первому призыву султана плыть ему на помощь 2).

Одновременно, на отправленнаго съ Муравьевымъ полковника Дюгамеля возлагалось особое порученіе. На основаніи инструкціи, составленной въ министерствѣ иностранныхъ дѣль, онъ долженъ былъ слѣдовать изъ Константинополя въ Александрію, не моремъ, а чрезъ Малую Азію, и заѣхавъ въ

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде Бутеневу, 24 ноября (6 декабря) 1832.

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде Муравьеву, 24 ноября (6 декабря) 1832.

лагерь Ибрагима, подъ видомъ частнаго путешественника, сообщить ему «безъ мал'вишей аффектаціи, одушевленія и въ тонъ простаго разсказа» о поручении, возложениомъ на Муравьева, а также о готовности черноморскаго флота отплыть въ Босфоръ, какъ только султанъ выразитъ желаніе 1). Эгимъ не ограничилась заботливость императорскаго кабинета объ оглашеній мёръ, предположенныхъ нами въ пользу Турпій. Главноуправляющему въ Грузіп и командиру отдёльнаго кавказскаго корпуса, барону Розену, было предписано объявить о нихъ сосъднимъ турецкимъ пашамъ и нравственно повліять на нихъ въ томъ смысль, чтобъ они оставались върными султану 2). Въ предвидении возможности вооруженнаго столкновенія нашихъ силь съ египтянами, начальнику нашей эскадры въ Архипелагъ было приказано, не оставляя греческихъ водъ, избегать боя съ превосходнымъ въ числе непріятелемъ, сосредоточить свои суда близъ береговъ Пелопоннеза и, въ случав надобности, искать убъжища въ одномъ изъ греческихъ портовъ 3).

Между тымъ, событія на Восток съ каждымъ днемъ принимали для Турція все болье грозный обороть. Султань не падаль духомъ, и собравъ новое сильное войско, поставилъ во главъ его назначеннаго великимъ визиремъ Решидъ-пашу, который считался лучшимъ военачальникомъ въ турецкой арміи. Ему было приказано, сосредоточивъ войска свои въ Караманіи, двинуться навстрічу Ибрагиму и сразиться съ нимъ. Въ то же время отправленъ былъ въ Лондонъ въ качествъ чрезвычайнаго посла Намыкъ-наша, просить у великобританскаго правительства помощи военными судами въ подкрыпленіе турецкаго флота. Произдомъ чрезъ Віну, Намыкъ виделся съ княземъ Меттернихомъ, который прямо объявиль турецкому дипломату, что султану следовало бы прежде всего спросить самого себя: достаточно ли у него силь, чтобы совладать съ Мегметь-Али-пашой? Если да, то необходимо приняться за это дело, не медля ни минуты; въ противномъ же случав, не ставить на карту самаго существованія Оттоманской имперіи, а отдавъ Сирію паш'є, съ терп'єніємъ выжидать болбе благопріятныхъ обстоятельствъ. Австрійскій канц-

<sup>4)</sup> Проектъ инструкція полковнику Дюгамелю 24 ноября (6 декабря) 1832.

Ррафъ Нессельроде барону Розену, того же числа и года.
 Графъ Нессельроде Рикорду, того же числа и года.

деръ сомивался въ готовности Англіи оказать Портѣ просимую помощь и совътоваль удовольствоваться деклараціей дондонскаго двора, что онъ не призваеть египетскаго флота и военныя суда египтянь будеть считать за корсаровъ, стоящихъ виѣ закона 1). Предсказанія Меттерниха исполнились. Вопреки личному миѣнію дорда Пальмерстона 3), англійское министерство отклонило заявленную ему Намыкомъ просьбу. Отказъ Англіи достигъ Константинополя одновременно съ извѣстіємъ о рѣшительной побѣдѣ, одержанной Ибрагимомъ надъ турками при Иконіи, 9-го (21-го) декабря 1832 года. Самъ великій визирь быль взять въ плѣнъ побѣдителями, армія его разсѣява, путь къ Константинополю открытъ.

Вбеть о разгром'я посл'ядней армін сулгана произвела сильное впечатление на западно-европейские кабинеты и побудила ихъ выйти изъ того равнодушія, съ которымъ они до того созерпали событія, совершавшіяся на Востокъ. Конечная гибель грозила имперіи сулгановъ. Чтобы предотвратить ее, Талейранъ, бывшій въ то время французскимъ посломъ при дондонскомъ дворѣ, первый забиль тревогу и предложиль Пальмерстону отправить въ Средиземное море соединенную англо-французскую эскадру, объявивъ какъ Портв, такъ и Мегметь-Али-пашть, что объ морскія державы беруть на себя посредничество между ними. Основаніемъ примиренія должна была служить уступка Сирін пашъ. Россію союзные дворы увъдомили бы о своемъ ръшеніи, не спрашивая ея мития, и въ случав противодействія съ ея стороны, условились бы действовать противъ нея сообща. Великобританскій кабинетъ не приняль французскаго предложенія. Поддаваясь внушеніямъ князя Меттерниха, который даваль знать подъ рукой, что если Россія попытается присвоить хотя бы одну пядь турецкой земли, то Австрія объявить ей войну 3), лордъ Пальмерстонъ предпочиталъ привлечь и русскій дворъ къ общему дъйствио въ дълахъ Востока, связавъ его обязательствами предъ прочими державами. Франція вынуждена была устунить, и императорскому кабинету было предложено присое-

<sup>1)</sup> См. Графа Прокеша-Остена: Mehmet-Ali, стр. 25.

Это видно изъ письма, писаннаго Пальмерстономъ лорду Мельборну, 23 іюня (5 іюля) 1840.

<sup>&</sup>lt;sup>а)</sup> Это положительно утверждаетъ Пальмерстонъ въ письмъ къ брату, серъ-Вильяму Темилю, отъ 26 сентября (8 октября) 1833.

динить русскую эскадру къ морскимъ отрядамъ прочихъ великихъ державъ, для произведенія демонстраціи у египетскихъ береговъ, съ цѣлью принудить Мегметъ-Али-нашу къ миру. Меттернихъ краснорѣчиво убѣждалъ насъ одобрить эту мѣру. Онъ видѣлъ въ ней осуществленіе завѣтной мечты своей о разрѣшеніи восточныхъ дѣлъ путемъ совокупнаго вмѣшательства великихъ державъ, и увѣрялъ насъ, что только дѣйствуя сообща, Россія, Австрія, Англія и Франція (о Пруссіи не упоминалось) могутъ обезпечить неприкосновенность Турціи и спасти миръ Европы 1).

Но въ Петербургъ не были еще расположены въ пользу такого совокупнаго вмѣшательства, несогласнаго съ вѣковыми преданіями нашей восточной политики и съ личными воззрівніями на нее императора Николая. Во всеподданнівшемъ докладъ вице-канплеръ допускалъ, что побъды Мегметъ-Али-паши могутъ привести Турцію къ окончательному распаденію; какъ же въ такомъ случав должна поступить Россія? «Двиствуя согласно заключению комитета 1829 года, » писаль вице-канилерь. «мы со времени адріанопольскаго мира стремились не къ разрушенію Оттоманской имперіи, а къ утвержденію правъ и преимуществъ областей, входящихъ въ составъ ел и состоящихъ подъ нашимъ покровительствомъ. Такимъ образомъ, Сербія и Дунайскія Княжества получили изв'єстную долю самостоятельности. Греція была возведена на степень независимаго государства. Къ сожальнію, при современныхъ условіяхъ трудно убъдить европейскія державы д'йствовать именно въ этомъ направленіи. Франція и Англія слишкомъ враждебно къ намъ относятся, Австрія же хотя и въ дружбѣ съ нами, но именно съ нею следуеть быть осторожными при переговорахъ о восточныхъ делахъ.» «Австрія,» говорилось въ докладе, «желаетъ, какъ и мы, сохранить турецкое правительство; она отдаеть ему предпочтеніе предо всякимъ другимъ норядкомъ вещей, который могъ бы замѣнить его на Востокъ. Въ этомъ пунктѣ мы совершенно согласны другъ съ другомъ.» «Но,» заключалъ графъ Нессельроде, «Россія не можеть также допустить, чтобы Турція стала сильна настолько, что получила бы возможность служить постоянною угрозой русскимъ владеніямъ и интересамъ. Такова основная цёль русской политики, и ее не слъ-

<sup>1)</sup> Татищевъ графу Нессельроде, 26 января (7 февраля) 1833.

дуеть упускать изъ виду при наступленія окончательной развини на берегать Босфора» <sup>1</sup>).

Согласно этому вагляду, императорскій вабиветь отклониль поддержанное Австріей предложеніе морскихъ державъ и заявиль, что находить болье пълесообразнымъ, чтобы каждая вержава, дъйствительно желающая сохраненія Турцін, преслідовала эту паль отдально оть другихъ 3). По странному совпадению, одинаковаго миснія съ нами придерживалась и начболье запитересованная сторона въ дъль-Порта. Представитель ея въ Лондовъ объявиль дорду Палькерстону, что султанъ никогда не допустить непрошеннаго совокупнаго вывыштельства державъ въ свои дела 3). Въ ответъ на это сообщеніе лордь Пальмерстонъ заявиль, со своей стороны, Намыкънашть, что отказывается отъ французскаго проекта, считаеть вооруженное посредничество ненужнымъ и будеть сообразоваться съ действіями дворовъ петербургскаго и венскаго 4). На другой день онъ въ следующихъ пунктахъ формулировалъ австрійскому повіренному въ ділахъ рішенія свои по восточному вопросу: 1) необходимо воспренятствовать разрушеню Турцін или отпаденію оть нея составных в частей: 2) Англія обязана платить султану не только дружбой, но и признательностью за согласное ея желанію окончаніе греческаго вопроса: 3) она доведеть этоть взглядь до сведенія Мегметь-Али чрезъ нарочнаго посланнаго 5).

Князь Меттернихъ быль очень доволенъ такимъ оборотомъ въ намѣреніяхъ англійскаго правительства. Онъ писаль въ Лондонъ, что въ дѣлахъ Востока нужды и пользы Австріи вполнѣ совпадають съ интересами Великобританіи, и что обѣ державы одинаково желаютъ сохраненія Оттоманской имперіи. За императора Николая австрійскій канцлеръ ручался, что и онъ желаетъ того же, и просиль сентъ-джемскій кабинетъ не сомнѣваться въ этомъ утвержденіи. «То, что держава, наиболѣе прямо заинтересованная въ разъясненіи факта и доказательствѣ его очевидности,» говорилъ Меттернихъ своимъ обычнымъ туманнымъ и вычурнымъ слогомъ, «то, что дворъ, не

<sup>\*)</sup> Всеподданифйшій докладъ графа Нессельроде 7 (19) явваря 1833.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Графъ Нессельроде Татищеву, 13 (25) февраля 1833.

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Намыкъ-паша дорду Пальмерстону, 17 (29) января 1833.
 <sup>4</sup>) Лордъ Пальмерстонъ Намыкъ-пашъ, 18 (30) января 1833.

<sup>\*)</sup> Баропъ Нейманъ князю Меттернику, 19 (31) января 1833.

привыкшій предаваться достойнымъ порицанія безпечности или легкомыслію, смѣетъ утверждать, какъ вещь, имѣющую въ глазахъ его значеніе несомнънности, все это можеть внушать довъріе старинному союзнику, котораго не только нѣтъ разсчета вводить въ заблужденіе, но положительно выгодно удержать на ряду общаго д'ыствія. Итакъ, изо всіхъ великихъ державъ только со стороны Франціи могла угрожать опасность султану. Но Англія, какъ и Австрія, не можеть допустить подчиненія Египта французскому вліянію. Изъ этого следуеть, что по отношенію къ турецко-египетской распрів, Австрія, Англія и Россія хотять одного и того же и могуть д'вйствовать сообща; Франція же стоить особнякомъ и дъйствуетъ одиноко въ отдъльномъ направленіи 1).» Узнавъ объ отправленіи лондонскимъ дворомъ полковника Камибелля политическихъ агентомъ въ Александрію, Меттернихъ послаль туда въ томъ же званіи подполковника Прокеша. Тюнльрійскому кабинету пришлось подражать этому примъру и также командировать къ Мегметъ-Али-пашѣ дипломатическаго чиновника Буа-ле-Конта. Но, прибывъ въ Александрію, агенты трехъ державъ не застали уже тамъ генерала Муравьева.

Фрегать на которомъ Муравьевъ плыль изъ Севастополя бросиль якорь въ Босфорѣ противъ Буюкъ-дере, лѣтней резиденціи нашего посланника, 9 (21) декабря, то-есть въ самый день битвы при Иконіи. По сов'єщаніи съ Бутеневымъ, генераль вивств съ нимъ, на следующий же день, посвтилъ рейсъ-эфенди и сераскира. Внѣшними сношеніями Порты управляль съ весны 1832 года уже не враждебный намъ Неджибъ, а другая личность, вполив безцветная, по имени Акифъ. Муравьевъ въ короткихъ, ясныхъ словахъ изложилъ рейсъ-эфенди цъль и сущность возложеннаго на него государемъ порученія, а Бутеневъ сообщиль о вооруженіи Черноморскаго флота и о готовности его по первому требованію двинуться на помощь султану. Смущенный Акифъ отвічаль обоимъ выраженіями признательности, но не вымолвилъ ничего определительнаго. И Муравьевъ, и Бутеневъ слово въ слово повторили свое сообщение сераскиру. Лукавый старикъ обнаружиль большую радость, въ особенности, когда узналь, что рѣчь идетъ не о средиземной эскадрѣ Рикорда, а о Черно-

<sup>1)</sup> Князь Меттернихъ барону Нейману, З (15) февраля 1833.

морскомъ флоть. Онъ взяль на себя ускорить представление Муравьева султану. Темъ не менее генералу пришлось целые тря дня дожидаться пріемной аудісиція. Махмудъ приняль его 15-го (27-го) декабря, быль очень привѣтливъ, требовалъ, чтобы Муравьевъ говориль съ никъ по-турецки, но за ответомъ отослаль его къ рейсъ-эфенди. Муравьевъ, однако, воспользовался случаемъ доложить сулгану, что поручение его къ Мегметь-Али-пашть заключается лишь въ нёсколькихъ словахъ. «Я объявно ему,» вставиль онь, «что государь врагь мятежа и другъ вашего величества; что если паша, упорствуя въ неповиновеній вамъ, станетъ продолжать военныя дійствія, то онъ будеть инъть дело съ Россіей». Султанъ началь издагать условія примиренія, предложенныя пашой. Генераль прерваль его зам'ячаніемъ, что ему веліно не вступать въ переговоры съ Мегметъ-Али, а исключительно требовать отъ него верноподданнической покорности своему законному государю. «Слышите», воскликнуль Махмудъ, обращаясь къ присутствовавшимъ при пріемѣ, «каковы первыя обязанности подданнаго къ своему государю. И я ихъ такими разумею».

Муравьевъ несомненно произвель на султана благопріятное впечатление, но Порта долго колебалась, прежде чемъ приняла окончательное решеніе по предмету нашихъ предложеній. Причиной было крайнее недовѣріе огромнаго большинства турецкихъ сановниковъ къ видамъ русской политики и дъятельныя интриги французскаго посольства. Последнимъ управлялъ, въ ожиданіи назначенія преемника послу, графу Гильомино, поверенный въ делахъ Вареннъ. Многочисленнымъ друзьямъ своимъ въ диванѣ онъ ручался, что если Порта отклонитъ русскую помощь, то при французскомъ посредничествъ, не трудно будеть отъ Ибрагима добиться пріостановленія его наступательныхъ движеній, а отъ самого Мегметъ-Али выгодныхъ условій мира. Порта уже рішилась было вовсе отказаться отъ нашего содъйствія, когда пришло въ Константинополь известіе о неуспехе усилій Намыкъ-паши получить отъ Англіи помощь. Уныніе и страхъ овладёли султаномъ п его министрами. Они перестали и думать объ оборонъ и помышдяли только о мир'в. Положено было отправить въ Александрію съ мирными предложеніями Халиль-пашу, того самаго, который послё адріанопольскаго договора іздиль посланникомъ въ Петербургъ. Онъ долженъ быль предложить нашъ всю

Сирію отъ Акки до Дамаска включительно. Тотчасъ же быль отмененъ и фирманъ, предававшій проклятію Мегметъ-Алипашу и его сына. Въ то же время Порта согласилась на отправленіе въ Александрію генерала Муравьева моремъ, а полковника Дюгамеля чрезъ Малую Азію, но дозволила и французскому посланному жхать въ лагерь Ибрагима съ письмомъ Варенна, требовавшаго отъ египетскаго военачальника немедленной остановки военныхъ действій. Не только пройдено было совершеннымъ молчаніемъ наше заявленіе о данномъ Черноморскому флоту приказаніи спішить по нервому призыву на помощь султану, но и самыя условія мира, посылаемыя съ Халилемъ въ Александрію, были установлены по соглашенію съ французскимъ посольствомъ и скрыты какъ отъ Муравьева такъ и отъ Бутенева. «Повидимому,» разсказываетъ первый въ своихъ запискахъ, «Порта хотела пользоваться вліяніемъ нашимъ; но она всячески уклонялась отъ совмъстныхъ переговоровъ, во изб'ежаніе зависимости отъ насъ. Могло быть и то что посылаемымъ лицамъ приказывалось наблюдать за дѣйствіями нашими въ Александріи и въ египетскомъ стан'є; впрочемъ, объ отправлении ихъ носились только слухи 1).»

Муравьевъ оставилъ Константинополь въ одинъ день съ Дюгамелемъ, а именно 23-го декабря (4-го января). Онъ заходилъ въ Поросъ, для свиданія съ адмираломъ Рикордомъ, и въ самый Новый годъ вошель въ александрійскую гавань. Мегметь-Али приняль его на другой день, выслушаль его сообщеніе и просиль дать нісколько дней на размышленіе. При второмъ свиданіи, 4-го (16-го) января, генераль повториль пашѣ сказанное на первомъ: «Государь желаетъ, чтобы вы, немедленно прекратили кровопролитіе и покорились султану. Его величество не изм'єниль мыслей своихъ посл'є отъбада Лавизона, и какіе бы ни были усп'ёхи ваши, еслибы вы даже покорили Царьградъ и удалось вамъ свергнуть съ престола самого султана, то и въ такомъ случат воля государя останется непоколебимою». Мегметь-Али отвъчаль: «Я никогда не думаль свергать султана; какъ мнѣ можно было это предпринимать? Я никогда не переставаль называть себя слугой его, и довольно громко кричу о томъ чтобы весь свёть могъ слышать, а въ доказательство искренняго расположенія моего

<sup>1)</sup> Н. Н. Муравьевъ: Русскіе на Босформ вз 1833 году, стр. 78.

соответствовать видамь государя, я сей же часъ прикажу остановить военныя действія.» Позвань быль секретарь. Паша приказаль ему послать Ибрагиму предписаніе въ объщанновъ смысле, и въ присутствіи Муравьева приложиль къ нему свою печать.

Ибль посольства казалась достигнутою, воля государя исполненною, но только съ виду. Достигнуть быль, правда, важный результать: военныя действія пріостановлены, опасность, угрожавшая Константинополю, отстранена. Но покориться султану Мегметь-Али и не думаль, или скорфе, готовъ быль покориться только на словахъ. Суть дела заключалась въ томъ: каковы будуть условія мира? Императоръ Николай не придаваль, повидимому, важности этому предмету, полагая, что между Портой и ея возставшимъ вассаломъ вовсе не будеть посредниковъ. А между тамъ, такой посредникъ явился, да къ тому же въ лецв представителя враждебной намъ Франціи. «Нужно показать вліяніе мое въ делахъ Востока», сказаль государь, отпуская Муравьева. Еслибы русскіе дипломаты прониклись этими словами императора, они не допустили бы дипломатію французскую взять въ свои руки разрѣшеніе вопроса о томъ, кому должна принадлежать Спрія. Но, ни посольство въ Константинополь, ни министерство иностранныхъ дълъ и не помышляли о борьбъ съ французами, на почвъ дипломатического вліянія. Мы даже не воздержались отъ заявленія правительству Лудовика-Филиппа, что отнюдь не будемъ противиться усиліямъ его возстановить миръ на Востокъ. Такія дійствія нашей дипломатін Муравьевъ не безъ основанія называетъ «мутными». Последствіемъ ихъ было то, что французы воспользовались перемиріемъ, достигнутымъ русскою угрозой. Вышло, какъ будто Муравьевъ лишь за темъ только и издиль въ Александрію, чтобы прекращеніемъ военныхъ действій облегчить французское посредничество между двумя враждующими сторонами.

Отнюдь нельзя винить за это генерала Муравьева. Ему было вмёнено въ обязанность отстранять себя ото всякаго посредничества, не заживаться въ Александріи. Въ бесёдахъ своихъ съ Мегметь-Али онъ неоднократно уб'єждаль его покориться султану. Паша не противорёчиль и только повторяль: «Будьте покойны, ув'єряю васъ, что мы все кончимъ и скоро!» Очевидно паша уже зналь о томъ, что было еще тайной для

Муравьева: о готовности самого султана подчиниться его требованіямъ. Французы предваряли его не только о предстоявшемъ прибытіи Халиля, но и о содержаніи турецкихъ мирныхъ предложеній. Русскій генералъ еще находился въ Александріи, когда прибылъ туда уполномоченный султана. И что же? Халиль не только не обратился къ содъйствію Муравьева, но и не навъстиль его, не далъ даже ему знать о своемъ пріъздъ. Съ удивленіемъ узналъ Муравьевъ, что при встръчъ съ Мегметъ-Али, Халиль бросился лобызать нолукафтанъ паши египетскаго, а когда тотъ удержалъ его, то дважды пецъловалъ у него руку. Муравьеву оставалось лишь сняться съ якоря и отплыть обратно въ Константинополь.

Въ отсутствие его тамъ совершился новый перевороть въ намѣреніяхъ султана и его ближайшихъ совѣтниковъ. Ибрагимъ, неуспѣвшій еще получить приказанія отца объ остановкѣ своего наступательнаго движенія, все приближался къ столюцѣ, занялъ Кутахію и угрожалъ Бруссѣ. Въ припадкѣ ужаса, султанъ приказалъ своимъ министрамъ потребовать отъ Бутенева обѣщанной помощи и не только флотомъ, но и сухопутными войсками. Посланникъ отвѣчалъ, что отнесется къ адмиралу Грейгу и не сомнѣвается, что готовыя къ отплытію суда черноморскаго флота скоро поспѣютъ въ Босфоръ; пригласить же генерала Киселева перейти черезъ Дунай съ войсками, занимающими Княжества, и привести ихъ подъ стѣны Царьграда, онъ не имѣетъ права, но о такомъ желаніи султана не преминетъ донести своему двору 1).

Отправленныя изъ Константинополя 21-го января (8-го февраля) донесенія Бутенева дошли въ Петербургъ на двадцать вторыя сутки, а именно 12-го (24-го) февраля, въ последній день масляницы. День этотъ дворъ проводилъ на праздникт у князя Кочубея. Не смотря на это, въ тотъ же вечеръ 
военный министръ послалъ въ Букурештъ къ Киселеву курьера 
съ соответственными распоряженіями. На другой день графъ 
Нессельроде уже извещалъ нашу миссію о рядт меръ, принятыхъ по высочайшему повеленію въ удовлетвореніе ходатайствъ султана.

«Вы легко себ'в можете представить,» писаль вице-канцлеръ, Бутеневу, «удивленіе нашего август'в шаго государя, вызванное

<sup>1)</sup> Порта Бутеневу и Бутеневъ Портъ, 21 января (2 февраля) 1833.

столь быстрою перемьной въ рашеніяхъ Порты. Тамъ не менѣе, намъренія его остаются непзмінными. Какого бы свойства ни были происшествія, новлекшія за собой столь позднее обращение къ помощи Россіи, его величество, оставаясь въренъ своимъ объщаніямъ, разъ уже высказаннымъ, не колеблясь исполнять ихъ. Ему остается только сожальть, что помощь, которую онъ въ состоянія предложить Порть, не можеть дойти до н и такъ же быстро, какъ это было бы въ случать, еслибъ ее приняли въ то самое время, когда она была предложена». Следовало извещение объ отплытии изъ Севастополя эскадры конгръ-адмирала Лазарева. Но такъ какъ суда его не были приготовлены къ принятію дессанта, то отдано приказаніе о немедленномъ отправленія въ Константинополь на транспортныхъ судахъ, въ сопровождении второй эскадры, пяти тысячь человікъ, собранныхъ въ Одессі. Въ то же время предписано Киселеву принять мёры къ скорейшему движенію за Дунай корпуса оть 25 до 30 тысячь человекъ подъ его начальствомъ. Порта должна, однако, заготовить для этого корпуса провіантскіе запасы и содъйствовать Киселеву въ устройстве по пути этаппыхъ и складочныхъ пунктовъ, въ виду враждебнаго намъ настроенія пашей рущукскаго и виддинскаго, «Таковы мары,» кончаль графъ Нессельроде свою денешу, «которыя вамъ поручается довести до свёдёнія Порты. Она найдеть въ нихъ блестящее доказательство великодушія императора. Мы благодарны за принятую ею иниціативу въ отношеніи къ Франціи, которой она объявила объ обращении своемъ къ содъйствио Россіи. Государь находить также, что вы поступили осторожно, потребовавъ отъ рейсъ-эфенди письменнаго изложенія просьбъ Порты. Документь этоть намъ необходимъ, чтобъ оправдать предъ Европой отправку нашего флота и вступленіе войскъ нашихъ на оттоманскую территорію. Я тотчасъ примусь за составленіе сообщеній главнымъ державамъ, для изв'єщенія ихъ о принятыхъ императоромъ рѣшеніяхъ и точнаго опредѣленія причинъ и цели последнихъ. Вы потщитесь внести въ ваши сношенія со всіми вашими товарищами безъ исключенія величайшую откровенность. Нам'вренія наши чисты, чужды всякой задней мысли, и следовательно, нёть надобности ихъ скрывать даже предъ теми, кто, безъ основанія и вопреки

справедливости питаетъ относительно насъ самую жалкую зависть 1).»

Въ депеш'в Киселеву вице-канцлеръ настанвалъ на необходимости для насъ отнять у иностранныхъ державъ всякій предлогъ къ воспрепятствованію принятымъ нами военнымъ мѣрамъ. Нужно, чтобъ Европа объяснила ихъ исключительно нашимъ желаніемъ содѣйствовать защитѣ Оттоманской имперіи и сохраненію власти султана. Эта единственная причина, которая можетъ узаконить въ глазахъ европейскихъ дворовъ наше вмѣшательство въ дѣла Турціи и вступленіе нашихъ войскъ на турецкую территорію. Мы не имѣемъ другаго средства для успокоенія морскихъ державъ и предупрежденія ихъ противодѣйствія. Въ особенности намъ важно внушить Австріи довѣріе къ прямотѣ нашихъ намѣреній, ибо вліяніе вѣнскаго двора можетъ парализовать враждебные намъ замыслы дворовъ лондонскаго и парижскаго <sup>2</sup>).

Независимо отъ войскъ, которыя Киселевъ долженъ былъ сухимъ путемъ привести къ Константинополю чрезъ Болгарію и Румелію, сдѣлано было распоряженіе о посадкѣ на суда въ Одессѣ и о доставленіи моремъ на берега Босфора дессантнаго отряда, состоявшаго изъ двухъ бригадъ пѣхоты съ ихъ артиллеріей, одной саперной роты и сотни казаковъ, всего 10,000 человѣкъ; начальство надъ этимъ отрядомъ ввѣрялось Муравьеву, которому надлежало съ нимъ охранять Босфоръ и помогать турепкимъ войскамъ при защитѣ столицы султана. По прибытіи туда же отряда Киселева, послѣдній имѣлъ принять главное начальство надо всѣми русскими войсками сосредоточенными въ окрестностяхъ Царьграда 3).

Но едва были отправлены изъ Петербурга вск эти приказанія, какъ послідовали новыя распоряженія, вызванныя вістью о данномъ Мегметъ-Али-пашой Муравьеву обіщанія прекратить военныя дійствія. Войска, расположенныя въ Княжествахъ, рішено было подкріпить вмісто двухъ лишь одною дивизіей, и отправивъ въ Константинополь моремъ одну бригаду, задержать отправленіе второй, впредь до полученія дальнійшихъ извістій 4).

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде Бутеневу, 13 (25) февраля 1833.

<sup>2)</sup> Графъ Нессельроде Киселеву, 14 (26) февраля 1833.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Графъ Чернышевъ Муравьеву, 14 (26) февраля 1833.

<sup>4)</sup> Графъ Чернышевъ Муравьеву, 17 февраля (1 марта) 1833.

Въ конца января Муравьевъ возвратился въ Константинополь, и отдавъ отчеть самому султану въ усибшномъ веходъ своего порученія, принамся д'язгельно обсуждать съ туренкими генералами м'єры, необходимыя для обороны турецкой столицы на тоть конедь, если бы Мегиеть-Али, отменивъ свое распоряженіе о пріостановий военныхъ дійствій, снова предписаль Ибрагаму двянуться къ Константинополю. При этомъ случав русскій генераль сблизнася съ новымъ любимцемъ Махмуда. начальникомъ его гвардін, муширомъ Ахметъ-пашой. Отъ него узналь онъ много любопытныхъ подробностей о личномъ желанін султана воспользоваться русскою помощью, вопреки микнію бодышинства его совітниковъ. Французское посодьство не прекращало своихъ интригъ, стараясь убъдить турокъ, что появленіе русскихъ морскихъ и военныхъ силь подъ станами Константинополя подвергнеть Оттоманскую имнерію опасности, несравненно большей, чёмъ та, которую они призваны предупредить. По уверенію французовъ, ихъ вліянію на Мегметь-Али и на Ибрагима, а отнюдь не угрозамъ Муравьева обязана была Порта остановкой наступательнаго движенія египетской армін; отъ нихъ же завискло де и доставить миръ Порте на выгодныхъ для нея условіяхъ. Вареннъ усердно работалъ въ этомъ направленіи, стараясь достигнуть блестящаго дипломатического уситха до прибытія въ Копстантинополь вновь назначеннаго французскимъ посломъ адмирала Руссена. И действительно, въ самый день прівзда этого динломата, 5-го (17-го) февраля, Бутеневъ получилъ оть рейсь-эфенди ноту, въ которой тоть просиль его, въ виду измѣнившихся обстоятельствъ, отмѣнить сообщенное имъ черноморскому флоту приказаніе плыть къ Босфору, а также остановить движеніе сухопутныхъ войскъ генерала Киселева. Въ ноть не было недостатка въ выраженіяхъ признательности за великодушную готовность императора Николая придти на помощь своему другу и союзнику; дипломатическому искусству Муравьева приписывалось установленное перемиріе съ египетскими войсками и въ заключении выражалось желаніе, чтобы какъ флотъ, такъ и сухопутный отрядъ, оставались въ готовности выступить въ походъ, въ случат надобности, по первому требованію Порты 1). Бутеневъ отвітиль на эту

Порта Бутеневу, 5 (17) февраля 1833.

ноту, что сообщить о ней въ Петербургъ и Севастоноль; но въ виду того, что первая эскадра, по всей вѣроягности, уже находилась на пути, въ морѣ, спросилъ: «какъ намѣрена поступить Порта въ случаѣ появленія русскаго флота въ верховьяхъ Босфора?» Рейсъ-эфенди поспѣшилъ заявить, что для предупрежденія его будеть посланъ навстрѣчу турецкій пароходъ. Но пароходъ оказался въ неисправности и не поспѣлъ во̀-время. Три дня спустя, а именно 8-го (20-го) февраля, четыре линейные корабля, столько же фрегатовъ и одинъ бригъ, подъ флагомъ начальника штаба черноморскаго флота, контръ-адмирала Лазарева, торжественно вошли въ Босфоръ и остановились на якорѣ предъ самымъ зданіемъ русской миссіи въ Буюкъ-дере. Бутеневъ пробоваль было задержать ихъ при входѣ въ проливъ, но адмиралъ сослался на свѣжесть вѣтра, непозволившаго ему остаться въ открытомъ морѣ.

Турки перепугались не на шутку. Руссенъ грозилъ имъ, что въ случав если русская эскадра тотчасъ же не удалится изъ Босфора, Ибрагимъ снова перейдетъ въ наступленіе, а французскій флотъ придеть сразиться съ русскимъ въ виду турецкой столицы. Если же Порта настоить на удаленіи нашихъ судовъ, то Франція приметъ на себя вооруженное посредничество между нею и египетскимъ пашой и принудитъ последняго къ миру. Устрашенные турецкіе министры решились подписать съ французскимъ посломъ соглашение въ вышеозначенномъ смыслѣ 1). Руссенъ отправиль двухъ изъ состоявшихъ при немъ офицеровъ съ письмами къ Мегметъ-Али и Ибрагиму. Въ этихъ письмахъ онъ настанвалъ на немедленномъ заключеніи мира на основаніи уступки паш'є двухъ округовъ Сиріи: Акскаго и Трипольскаго и требоваль отъ Мегметь-Али безусловнаго подчиненія этимъ условіямъ. Руссенъ хвалился что вырваль Оттоманскую имперію изъ рукъ Россіи, предохранилъ Европу отъ всеобщей войны и заключалъ угрозой, что Франція сум'єть поддержать оружіемъ признанныя ею справедливыми условія мира 2).

Нѣсколько часовъ спустя послѣ появленія нашей эскадры въ Босфорѣ, къ Бутеневу явился посланный султана, муширъ Ахметъ-паша, съ просьбой отослать эскадру въ Сизополь, съ

<sup>2</sup>) Баронъ Руссенъ Мегметъ-Али-пашѣ и Ибрагиму, 10 (22 февраля 1833.

Протоколъ подписанный французскимъ посломъ и рейсъ-эфенди 9 (21) февраля 1833.

тімь, чтобь она оставалась тамъ готовою возвратиться по первому призыву. Посланенны обіщаль исполнить это требованіе, какъ только перестанеть дуть северный ветеръ, препятствующій выходу судовъ въ Черное море. На пятый день Порта повторила свою просьбу письменно. Въ ноте рейсъэфенди было прямо заявлено, что побудило къ тому желаніе «удовлетворить французскаго посла», который приняль де на себя довершеніе мирныхъ переговоровъ съ нашой египетскимъ. Териганный Бутеневъ на этотъ разъ вышель изъ себя. Опъ отвічаль Акифу, что хотя и не отказывается отъ обіднанія отправить эскадру обратно съ первымъ попутнымъ вътромъ. во не принимаеть поты, въ которой упоминается объ участи вностраннаго посла; что писать о томъ въ офиціальной бумагі: неприлично после великодушія, оказаннаго государемъ, и что гакъ призывъ эскадры, такъ и возвращение ея, зависять оть одного султана 1). Драгоману русской миссін велено было, вмѣсть со врученіемъ отвѣта посланника, возвратить рейсьэфенди и собственную его ноту, а въ случав отказа принять ее, бросить ноту къ нему на софу.

Энергическій поступокъ нашего посланника сопровождался благопріятными посл'ядствіями, чему немало сод'яйствовало конечно и полученное извъстіе о занятін Ибрагимомъ Смирны. снова возбудившее паническій страхъ въ совѣтахъ султана. Ахметъ-наша явился къ Муравьеву и увъряль его, что содержаніе последней поты рейсъ-эфенди противно желаніямъ самого Махмуда, который, напротивъ, съ удовольствіемъ взираетъ на присутствіе русской эскадры въ Босфорф. При этомъ онъ выразиль надежду, что вътеръ не перемънится. «Если же,» прибавиль онъ шутя, «и подуль бы ветеръ съ юга, то мы ему поставимъ преграду, противъ султанскаго дворца въ Чираганъ, чтобъ онъ не дошелъ до вашихъ кораблей.» Такіе намеки довфреннаго любимца султана побудили Бутенева, Муравьева и Лазарева, на общемъ совъть, принять рашение: не удалить эскадры изъ Босфора. На другой день какъ разъ подулъ южный вітерь, и всі иностранные дипломаты, населявшіе Буюкъ-дере и соседнюю Терапію, высыпали на берегъ, чтобы, по выраженію Муравьева, «насладиться эрелищемъ отплывающихъ судовъ». Но, къ величайшему ихъ изумлению и досадъ, часы проходили, а эскадра не трогалась. Прусскій посланникъ Мертенсъ, женатый на француженкъ, прибъжаль

изъ французскаго посольства въ русскую миссію съ вопросомъ: въ которомъ часу назначено эскадрѣ сниматься съ якоря? «Эскадра не возвратится,» хладнокровно отвѣтиль ему Бутеневъ ¹).

Прошло дві неділи, 4-го (16-го) марта рейсъ-эфенди пригласиль къ себъ на совъщание Бутенева, Муравьева и Лазарева и снова сталъ просить ихъ удалить эскадру въ Сизополь, утверждая, что флотъ не можетъ воспрепятствовать Ибрагиму овладъть Константинополемъ, что для этого нужны сухопутныя войска. Въ отвътъ на эти слова ему было объявлено, что первый дессантный отрядъ уже отплыль изъ Одессы и прибудеть на дняхъ въ Константинополь. Рейсъэфенди замолчалъ, а сераскиръ выразилъ даже свою радость, равно какъ и Ахметъ-паша. Оба последние наперерывъ изъявдяли готовность сод'яйствовать устройству удобной дагерной стоянки для ожидаемыхъ войскъ, въ особенности, когда возвратился изъ Александріи посланный Руссена съ отказомъ паши принять предъявленныя ему французскимъ посломъ условія мира. Мегметь-Али настанваль на техъ условіяхъ, которыя были сообщены имъ самимъ Портѣ чрезъ Халиль-пашу, все еще остававшагося въ Александрін, и заключались въ уступкѣ ему не только всей Спріи, но и Аданскаго округа, лежащаго по сю сторону Таврскаго хребта и считающагося ключемъ Малой Азін. Въ случав непринятія Портой этихъ основаній должна была возобновиться война.

Печальный исходъ французскаго вмѣшательства оправдываль предъ Портой недовъріе къ нему султана и рѣшимость обратиться къ русской помощи. Руссенъ быль приглашенъ въ засѣданіе дивана и спрошенъ: что намѣренъ онъ предпринять въ виду отказа египетскаго паши уважить его посредничество? Посоль объявиль, что не въ состояніи сдержать слова и прибѣгнуть къ понудительнымъ мѣрамъ, что разсчетъ его на уступчивость Мегметъ-Али не оправдался и что сама Порта поступила бы благоразумно, принявъ египетскія условія. Конечно, прибавиль онъ, если бы султанъ положился исключительно на Францію, то правительство ея сумѣло бы смирить непокорнаго вассала; но съ той минуты, какъ онъ предпочелъ русскую помощь, Франція предаетъ его судьбъ

Н. Н. Муравьевъ: Русскіе на Босформ въ 1833 году, стр. 197.
 Внѣшн. полит. императора Николая I.

его 1). Въ тотъ же день Махмудъ приказалъ просить Бутенева, чтобы тоть ускориль присылку объщанныхъ сухопутныхъ войскъ.

Французское вліяніе повидимому совершенно упало, п можно было надбяться на прочное утверждение русскаго въ советахъ сулгана. 23-го марта (4-го апреля) прибыть первый нашъ дессантный отрядъ, три недёли спустя последоваль за нимъ и второй. Принявъ надъ ними начальство, Муравьевъ расположиль ихъ лагеремъ на азіятскомъ берегу Босфора, вокругъ горы Исполиновъ, служившей ключемъ занятой нами позицін. Къ нимъ присоединился турецкій отрядъ, состоявшій изъ одного баталюна и одного же эскадрона султанской гвардін, при двухъ орудіяхъ, и также подчиненный Муравьеву. Такое расположение войскъ не вполнѣ отвѣчало полученнымъ отъ военнаго министра приказаніямъ. Генералу предписывалось прежде всего избрать на обоихъ берегахъ Босфора по одному украпленному пункту, которые защищали бы входъ въ Черное море и, вооруживъ ихъ крепостными пушками, занять каждый изъ нихъ гарнизономъ въ тысячу человікъ. Остальными войсками онъ могъ располагать по усмотрению, или по обстоятельствамъ. Требовалось, чтобъ избраны были такіе два пункта, надъ которыми не господствовали бы близлежащія высоты, и чтобы на занятіе ихъ было испрошено согласіе Порты 2).

Распоряжение это, основная мысль коего самимъ Муравьевымъ приписывается генералъ-фельдмаршалу князю Варшавскому, было гораздо важиве, чемъ показалось въ свое время начальнику нашего вспомогательнаго отряда. Оно свидътельствуеть о вниманіи, обращенномъ въ нашихъ высшихъ военныхъ кругахъ на предположение, высказанное еще въ 1829 году, въ одномъ изъ заседаній тайнаго комитета по восточнымъ деламъ-о важности для Россіи овладёть «двумя каменистыми уголками» на обоихъ берегахъ Босфора, на случай паденія Оттоманской имперін 3). Въ 1833 году паденіе это представлялось болбе, чемъ когда-либо вероятнымъ и близкимъ. Военное министерство кажется върно оцънило значеніе для Россін этихъ вороть въ Черное море и предписы-

<sup>&#</sup>x27;) Graf Prokesch-Osten: Mehmet-Ali, erp. 36.

г) Графъ Чернышевъ Муравьеву, апрѣль 1833.
 см. объ этомъ предметѣ въ IV главъ, стр. 204.

вало Муравьеву оставить въ обоихъ укрѣпленіяхъ гарнизоны. снабженные всёмъ необходимымъ и способные отразить нападеніе, даже въ томъ случав, еслибъ ему пришлось съ остальными войсками отступить въ виду превосходныхъ силъ Ибрагима на соединение съ отрядомъ генерала Киселева. Къ сожагвнію, министерство не решилось пояснить Муравьеву действительный смыслъ указанной ему меры, какъ перваго шага къ прочному водворению нашему на обоихъ берегахъ Босфора. Быть можеть, оно и само не сознавало ея всемірноисторическаго значенія, а Муравьевъ не суміль отгадать его. Напрасно Лазаревъ обращалъ его вниманіе на самое узкое мъсто пролива, издавна укрѣпленное на берегахъ европейскомъ и азінтскомъ замками: Румили и Анатоли-Гиссаръ. Бутеневъ выразилъ сомивніе въ возможности получить на ихъ занятіе согласіе Порты, а Муравьевъ сослался на недостатокъ въ нихъ воды и справедливо замътилъ, что надо всёмъ прибрежьемъ Босфора господствують сосёднія высоты, а потому и не представляется возможности оборонять его съ сухаго пути 3). Въ этомъ смыслѣ начальникъ отряда и составиль свое донесеніе военному министру, который не настояль на своемъ предписаніи. Оно такъ и осталось неиспол-

Надо, впрочемъ, отдать справедливость Муравьеву, что, за исключеніемъ этой оплошности, онъ оказался вполив на высотв своей задачи. Трудныя обязанности начальника русскаго вспомогательнаго отряда онъ исполниль съ замъчательнымъ тактомъ, энергіей и достоинствомъ. Онъ д'ятельно занимался изысканіемъ средствъ къ защить турецкой столицы, упражняль свои войска, изучаль мѣстность, укрѣпляль берега Босфора. Полковникъ Дюгамель былъ даже командированъ имъ для приведенія въ оборонительное положеніе дарданельскихъ замковъ. Онъ сумъть пріобрѣсть не только уваженіе, но и любовь турецкихъ начальниковъ, поддерживая съ ними самыя дружественныя отношенія, поучая ихъ, вселяя въ нихъ мужество и въ то же время щадя ихъ самолюбіе. Войска его возбуждали удивленіе и друзей, и недруговъ, прим'єрнымъ порядкомъ, бодрою и щеголеватою вибшностью, добродушіемъ и ловкостью въ обращении съ турецкими солдатами и вообще

<sup>1)</sup> Муравьевъ графу Чернышеву, 20 апръля (2 мая) 1833.

ев ибствания жителиям. Они за блестищема вида представились сулгану на молгот, при волорома присутствовали вев остоимнение оказанчия и нап диншени на Монстантинополь иностранные дипломаты. Есе от напочно поднело въ главахъ воститительных турова значене России и утвершию въ нихъ глубовам нару на нео врешино е могущество русскаго паря.

Но пова войска наши «вальивали «толь важный услуги precedent if it has hooped. Internal hama important desira-CIBORALA EL BOLIRONE CUESCIÉ CACRA. EDCA CIARLES OCARIVERNE. CRODO OCCUBRICACIONES OTE EXCEPTIONES AND HEVILAND. HARDAвыять волитият Посты и отговодить езс. Поддержанный вновы помбывалинь англійским в посломы, допломы Понсонби, алмирадъ Рассевъ и діятельный Васеннь вечинам турецкимь ин-ARCTIANE, TO RE RETELECANE HOLDER SO LOBOLITE IN CTOLINGвенія между русський и египетскими войсками: что такое столеновение можеть иметь непочислямых послыствия, въ высшей степени пагубныя для Турній: что дучше потерять Сирію. чень дать русскимь утвердиться на Боофорф. Султань дично не разлілять этихь опасеній, но быль безенлень въ виду единогласія своихъ министровъ, не исключая и сераскира. Одинъ Ахиетъ-паша открыто держаль нашу сторону. Большинство осилило, и прежде чемъ первый нашъ отрядъ усибль высадиться на азіятскомъ берегу. Порта приняда уже решение подчиниться египетскимъ требованіямъ. Въ дагерь Ибрагима, въ Кутахію, отправился Вареннъ въ сопровожденів амеджи Порты, столь извъстнаго впоследствін Решида, будущаго обновителя Оттоманской имперіи. Имъ было поручено уведомить египетскаго военачальника о согласіи султана отдать Мегметъ-Али-нашф всю Спрію и только попытаться отстоять Аданскій округъ. Руссень снова обратился къ нашѣ съ письмомъ, въ которомъ вторично угрожаль ему французскимъ флотомъ въ случаѣ отказа принять турецкія мирныя предложенія. «Уступки достигнутыя Франціей,» писаль адмираль, чие могутъ простираться далбе. Адана псключается изъ нихъ... Франція рішилась положить конецъ тому, что происходить въ Константинополѣ и тревожить всю Европу; шесть линейныхъ кораблей и столько же фрегатовъ будутъ готовы въ первыхъ числахъ мая, дабы вынудить скорое разрѣшеніе двла, на основаніи выговоренныхъ условій.»

Не дожидаясь отвъта Мегметъ-Али-паши, Порта посиъшила обнародовать такъ-называемый тевджигать или ежегодное распределение областей между правителями. Паша былъ признанъ въ немъ намъствикомъ Египта и Сиріи и начальникомъ ходжей, а Ибрагимъ утверждался въ званіи правителя Абиссиніи, Джедды и надзирателя священныхъ городовъ, Мекки и Медины. Собравшіеся въ Александріи дипломатическіе агенты всіхъ западныхъ державъ: англійскій Кампбелль, французскій Буа-ле-Контъ, австрійскій Прокешъ, даже прусскій Рокербъ (не было только русскаго), всі уб'єждали пашу удовольствоваться Сиріей и не требовать Аданы. Упорный старикъ долго стоялъ на своемъ, но наконецъ поддался единодушнымъ представленіямъ европейскихъ дипломатовъ: онъ согласился отказаться отъ Аданскаго округа. Но было поздно. Покоряясь давленію французскаго посольства, султанъ уже уступиль эту область въ личное владение Ибрагима, и миръ быль подписанъ въ Кутахіи, на основаніи полнаго подчиненія Порты всемъ требованіямъ ся поб'єдоноснаго вассала. Въ новомъ письмѣ къ Мегметъ-Али-пашѣ, Руссенъ приписывалъ этотъ результать своимъ усиліямъ. «То, что происходить на Босфорѣ,» утверждаль онъ, «убѣдило Францію въ необходимости усилить Египеть; Франція доставила вамъ всю Сирію и сделала для васъ более, чемъ все другія державы.»

Когда, при первомъ появленіи нашей эскадры въ Константинопольскомъ проливѣ, французскій посолъ заключилъ свое соглашеніе съ Портой, онъ позаботился разгласить по всей Европѣ, что благодаря его настояніямъ, русскій флотъ вынужденъ будетъ возвратиться восвояси. Въ Парижѣ успѣхъ этотъ торжествовали какъ побѣду. Сочувственно отозвался онемъ и лордъ Пальмерстонъ, выразившій миѣніе, что Руссенъ хорошо поступилъ «отправивъ обратно русскаго адмирала съ блохой въ ухѣ» 1). Тѣмъ сильнѣе было разочарованіе, когда узнали въ Парижѣ и Лондонѣ, что русская эскадра и не думала удаляться, что вслѣдъ за нею прибыла въ Босфоръ вторая, потомъ третья, высадившія на азіятскомъ берегу 10,000 человѣкъ вспомогательнаго войска. Англія и Франція вооружила каждая по эскадрѣ и отправили ихъ къ Дарданелламъ. Но англійскій флотъ былъ удержанъ отъ входа въ этотъ

<sup>&#</sup>x27;) Лордъ Пальмерстонъ сэрь-Вильяму Темплю, 9 (21) марта 1833.

продивъ саминъ великобританскимъ послонъ при Портъ, дордомъ Понсонби; французскій же остановился въ заливѣ Вурда, всяѣдствіе категорическаго заявленія, сдѣланнаго нами тюпльрійскому кабинету, что появленіе французской эскадры въ Мраморномъ морѣ мы сочтемъ за объявленіе войны.

Темь нечальнее быль для насъ исходь турецко-егинетской распри, заключившейся миромь, по которому сулгань уступиль целую треть своихъ азіятскихъ владеній покровительствуемому Франціей египетскому наше.

Въ Петербурга давно уже были недовольны ходомъ даль на Востокъ. Муравьева обвиняли въ томъ, что, принудивъ Мегметь-Али-пашу къ прекращенію военныхъ действій, онъ не воспользовался произведеннымъ на него устращающимъ впечатлениемъ, не остался долее въ Александрін, не взяль подъ свое покровительство турецкаго уполномоченнаго Халиля и не покончиль совм'єстно съ нимъ всего д'єла заключеніемъ мира между султаномъ и пашой. Находили, что и Бутеневъ оплошаль, не потребовавь сообщенія инструкцій, коими снабженъ быль Халиль предъ отправленіемъ въ Александрію, а главное, такъ легко согласился на заявленное ему требованіе объ удаленіи нашей эскадры, тогда какъ ему следовало объявить Порть, что эскадра отплыветь не прежде, чьмъ Ибрагимъ отступить за Таврскій хребеть 1). Всё эти ошибки приписывали отсутствио единства и согласія между тремя нашими мѣствыми представителями: дипломатическимъ, военнымъ и морскимъ. Въ виду такихъ соображеній, въ особенности же съ цілью «придать болье силы ходу дипломатическихъ діль», императоръ Николай рашиль отправить въ Константинополь генераль-адъютанта графа А. О. Орлова, въ качествъ чрезвычайнаго и полномочнаго посла при султанъ и главнаго начальника всёхъ нашихъ военныхъ и морскихъ силь въ Турцін. «Я посвященъ во всѣ самыя сокровенныя мысли государя, » писаль Орловъ Киселеву, изв'ящая его о своемъ назначенін; «я присутствоваль при всёхь обсужденіяхь происходившихъ по этому предмету; министерство не скрыло отъ меня ничего изъ сношеній своихъ съ пностранными кабинетами относительно сего великаго дела.» Орловъ, который съ самаго начала полагалъ, что следовало приказать отряду Ки-

<sup>1)</sup> Графъ Орловъ Киселеву, 15 (27) марта 1833.

селева перейти Дунай и двинуться сухимъ путемъ къ Константинополю, не дожидаясь вторичнаго приглашенія Порты, выражаль этому генералу удивленіе, отчего «наши константинопольскіе господа» медлять еще такимъ приглашеніемъ. «Я не постигаю,» разсуждаль онъ, «какъ эти господа не хотятъ понять, что дессантныя войска составляютъ лишь гарнизонъ Константинополя, и что только отъ вашего отряда зависить, благодаря его организаціи, разрѣшить дѣло.»

Но, когда Орловъ 6-го (18-го) мая прибылъ въ Константинополь, тамъ все уже было покончено. Извъстіе о подписанін мира въ Кутахін пришло туда какъ разъ наканунѣ его прівзда. «Я прівхаль сюда,» сообщаль онъ Киселеву изъ Буюкъ-дере, «когда, не смотря на постоянныя усилія Бутенева, уступка Аданы уже совершилась. Настойчивыя представленія его рейсь-эфенди объ устройствѣ этаповъ и вашемъ походь, такъ сказать, ускорили уступку, и до такой степени испугали диванъ, что онъ скорфе готовъ уступить все, чемъ подвергнуться опасности сухопутной оккупаціи. Я виділь султана и сказалъ ему всю правду въ очень сильныхъ выраженіяхъ, но онъ отвічаль мні, что діло сділано и даже подписано и что невозможно его передълать. Съ другой стороны, мив извъстны намъренія государя, который на предложеніе мое силой воспротивиться уступкѣ, возразиль, что султанъ независимъ въ своихъ владеніяхъ и властенъ, если захочеть, подарить половину своей имперіи. Вы говорите въ письм'є вашемъ къ Бутеневу, что последствія неисчислимы, и я говорю то же самое и въ моихъ денешахъ, и въ моихъ совъщаніяхъ, какъ съ султаномъ, такъ и съ министрами его. Итакъ, следуетъ нына признать въ принципа, что вольною-волей турки не позовуть вась, и что если вы придете, то это будеть равносильно объявлению имъ войны, причемъ вы были бы только авангардомъ армін, которая должна была бы за вами послідовать. Въ настоящее время миръ будеть лишь искусственнымъ, и скоро нужно будетъ приготовиться къ очень сильной борьбь; французы не займутъ нынъ Дарданеллъ; мы объяснились съ ними по этому вопросу въ Парижћ и даже объявили, что появленіе въ Дарданеллахъ французскаго флота будеть сочтено нами за враждебное д'Ействіе, прямо направленное противъ насъ. Итакъ, невозможно требовать отъ турокъ, разъ уже заключенъ миръ, чтобъ оди устроили запасные магазины

для будущаго похода. Придется, въ случай если вамъ нужно будеть выступить, получать вашъ провіанть моремъ, какъ получала его армія въ 1829 году. Тімъ не меніе, и не упунку мысль эту изъ виду и буду стараться извлечь изъ нея пользу при сулганъ, для грядущихъ событій. Таково, любезный другъ, положеніе діль. Фактически наше вліяніе здісь громадно; султанъ и даже диванъ его чувствують, что вмѣшательство государя спасло султана и имперію, но боязнь нашей оккупаціи заставляеть ихъ предвидёть конецъ блистательной Порты; существующее же между нами и Австріей полное согласіе все болье и болье внушаеть имъ мысль о раздъль имперіи. Я полагаю, что по подписаніи мира намъ будеть необходимо удалиться, и тогда доверіе возродится и насъ призовуть вторично. Послѣ этого втораго призыва, я думаю намъ слѣдуетъ прійти уже такъ, чтобы занять все. Впрочемъ, я объявиль Порть, что не оставлю Константинополя съ войсками и флотомъ прежде, чемъ Ибрагимъ переступитъ обратно за Тавръ и возвратить малоазіятскія области. Я даже даль понять, что если Ибрагимъ, ослепленный своими успехами, поставить отступленіе свое въ зависимость отъ предварительнаго оставленія нами нашихъ позицій, то, въ такомъ случай, я, не зная его дальнъйшихъ намъреній, подкръплю генерала Муравьева 1-ю бригадой, 26-й дивизіи, уже готовою къ отплытію въ Одессь, и приглашу васъ идти впередъ, не испрашивая ни у кого позволенія, ибо тогда діло пойдеть объ усиленіи нашемъ для удержанія нашей позиція, предоставивъ государю принять мары, какія онъ признаетъ нужными. Тогда не должно скрывать отъ себя, что это будетъ всеобщая война, и война не на животъ, а на смерть. Дела не представляются въ розовомъ свъть, но, не смотря на это, мы всетаки одолжемъ, благодаря нашему географическому положенію. Следуеть, однако, не засышать, а быть готовыми къ дъйствію 1).»

Не смотря на заключеніе мира, присутствіе Орлова въ Константинопол'є снова подняло наше дипломатическое значеніе въ глазахъ Порты. Онъ отправиль адъютанта своего, барона Ливена, въ лагерь Ибрагима удостов'єриться въ отступленіи египтянъ за Таврскій хребеть, а между тімъ, ловко пользовался всякимъ случаемъ, чтобы возстановить наше влія-

<sup>1)</sup> Графъ Орловъ Киселеву, 29 апраля (11 мая) 1833.

ніе на сулгана и его министровъ. Достиженію этой ціли немало содъйствовали несогласія между французскимъ и англійскимъ послами, которые оба начали заискивать расположение своего русскаго товарища. Явясь къ Орлову, Руссенъ увъряль его, что по полученнымъ изъ Парижа извістіямъ, всі тучи разс'ялись, и выражаль удовольствіе, что «этому чорту Мегметь-Али-паш'в» не удалось разсорить Францію съ Россіей. «Тѣмъ болье,» отвычаль ему нашъ посоль, «что такая ссора была бы весьма серьозна; мы принимали войну со всёми ея последствіями, и намъ не нужно было къ ней готовиться.» Лордъ Понсонби выказываль намъ действительную дружбу, не подражая Руссену, который втайн в продолжаль интриговать противъ насъ. Послѣ объясненій съ Орловымъ, великобританскій посоль не только предписаль своей эскадрѣ не вступать въ Дарданеллы, но потребовалъ того же и отъ французскаго <sup>1</sup>). Впрочемъ, и англійская и французская эскадры ушли недалеко, и первая вскор'в снова появилась предъ Тенедосомъ, куда ожидали и французовъ. Въ письмѣ къ Киселеву Орловъ сообщиль по этому случаю: «Сделано это ради газетныхъ статей, и чтобы сказать, что мы уходимъ, потому что боимся ихъ. Между темъ, офиціальная декларація государя, мон последующія деклараціи, посылка офицера для удостов'єренія въ отступленіи Ибрагима, все это несомн'єнно доказываеть, что мы будемъ дёйствовать исключительно сами по себё, и что для приведенія въ исполненіе великодушнаго плана, отъ котораго мы никогда не отступали, политика императора такъ величественна, что силы нашихъ противниковъ обратятся противъ нихъ самихъ и возмогутъ обмануть лишь людей злонамъренныхъ или такихъ, которые сами заинтересованы въ порицаніи нашего поведенія. Тімъ не меніе, здісь ніть другаго вліянія, кром'в русскаго, самые ярые изъ министровъ вынуждены были спустить флагъ предъ непоколебимою волей султана; даже общественное мибніе отчасти за насъ, таковъ плодъ удивительнаго поведенія нашихъ войскъ и флота. Французы печатають въ своихъ газетахъ, что Турція въ полной оть насъ зависимости, и что морская демонстрація имбетъ цалью освободить султана отъ нашего присутствія и поддержать его. Англичане говорять, что они выжидають оконча-

<sup>&</sup>quot;) Графъ Орловъ Киселеву, 25 мая (6 іюня) 1833.

нія событіи и прибыли на пользу блистательной Порты въ качествѣ ея друзей. Турція благодарить и тѣхъ, и другихъ, но безусловно воспретила имъ входъ въ Дарданеллы. Такъ какъ лордъ Понсонби и Руссенъ объявили, что они не намѣрены войти въ этотъ проливъ, а извѣстія изъ Вѣны положительно меня въ томъ удостовѣрили, то меня и не безпокоитъ нисколько присутствіе ихъ внѣ Дарданеллъ, и какъ я уже сказалъ прежде, я ни на одинъ день не ускорю и не отложу моего отъѣзда. Впрочемъ, я имѣю удовольствіе извѣстить васъ, любезный другъ, что пока эти господа притворяются храбрецами и истинными друзьями и опорой Порты, мы наканунѣ того, чтобы подписать оборонительный договоръ, всѣ условія коего уже обсуждены и утверждены. Это удалой отвѣтъ на французскія родомонтады и великій шагъ для будущаго 1).»

Графъ Орловъ разумѣлъ союзный нашъ договоръ съ Портой извѣстный подъ названіемъ ункіяръ-искелесскаго.

По словамъ барона Бруннова, первая мысль о такомъ союзѣ зародилась въ умѣ государя по полученіи извѣстія о разговоръ, происходившемъ между любимцемъ султана, Ахметънашой, и генераломъ Муравьевымъ. Постивъ начальника нашего отряда, въ первый день по прибыти дессантныхъ войскъ. муширъ выразилъ надежду Махмуда на продолжение дружбы «государя, столь существенно ему покровительствующаго». Султанъ, объявилъ онъ, «желаетъ связать эти узы дружбы оборонительнымъ и наступательнымъ союзомъ съ императоромъ и сдёлать союзъ сей гласнымъ предо всёми дворами Европы». «Скажите, какихъ вы мыслей на этотъ счеть?» заключиль Халиль рачь свою вопросомъ. Муравьевъ, не имъвній инструкцій по такому предмету, высказаль липь личное свое мижніе, что подобный союзъ, конечно, можеть только утвердить дружественную связь государя съ султаномъ, и поспъшилъ сообщить о турецкомъ запросъ нашему посланнику 2).

«Мысль эта,» разсказываетъ Брунновъ, «была принята государемъ благосклонно, ибо его величество считалъ осуществленіе проекта новымъ ручательствомъ за спокойствіе Востока

<sup>1)</sup> Графъ Орловъ Киселеву, 19 іюня (1 іюля) 1833.

<sup>2)</sup> Н. Н. Муравьевъ, Русскіе на Босфорь въ 1833 году, стр. 274.

и, следовательно, комбинаціей, отвечавшею верно понятымъ интересамъ Россіи. Исходя изъ такого убежденія, онъ разрешиль графу Орлову подписать, совместно съ г. Бутеневымъ, союзный договоръ, редакція коего была установлена въ Петербурге и удостоилась предварительнаго одобренія императора.»

Орловъ быстро и умѣло исполнилъ порученное ему. Переговоры надлежало вести въ глубокой тайнѣ, ибо государь не нашелъ нужнымъ предупредить о предположенномъ трактатѣ даже ближайшихъ своихъ союзниковъ, дворы вѣнскій и берлинскій, не говоря уже о морскихъ державахъ. «Я придерживался съ турками,» говоритъ самъ Орловъ, «системы ласкать одною рукой, сжимая другую въ кулакъ, и это привело меня къ счастливому успѣху. Министерство склонилось предъ крѣпкою волей султана. Вчера подписанъ оборонительный договоръ въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ былъ мнѣ предписанъ изъ Петербурга. Мнѣ пришлось бороться съ глупостью турокъ и въ особенности съ иностранными интригами... 1)»

Подписаніе договора состоялось 26-го іюня (8-го іюля). Содержаніе его было сл'єдующее:

Между Россіей и Турціей установлялись в'вчные миръ. дружба и союзъ. Цблью союза провозглашались взаимная защита ихъ противъ всякаго покушенія. Договаривающіяся стороны обязывались «согласоваться откровенно, касательно всёхъ предметовъ, которые относятся до ихъ обоюднаго спокойствія и безопасности, и на сей конецъ подавать взаимно существенную помощь и самое д'яйствительное подкр'япленіе». Договоръ подтверждаль во всей полнот' вст прежніе трактаты наши съ Портой. Императоръ всероссійскій, «вследствіе искреннейшаго желанія обезпечить существованіе, сохраненіе и полную независимость блистательной Порты», объщаль, въ случав надобности, предоставить въ ея распоряжение необходимое число сухопутныхъ и морскихъ силъ и содержать ихъ на свой счеть. Об' стороны выражали «чистосердечное нам' реніе, чтобъ ихъ взаимное обязательство сохранило силу до отдаленнѣйшаго времени», но, въ виду перемѣнъ, которыя могли быть вызваны обстоятельствами, оно было заключено лишь на восемь льть, причемъ условлено, до истеченія этого срока,

<sup>1)</sup> Графъ Ордовъ Киселеву, 27 іюня (9 іюля) 1833.

«вступить во взаимные переговоры относительно возобновленія трактата сообразно положенію діль того времени». Всіэти постановленія были гласными, а отдільною и тайною статьей Порта обязывалась, вмісто союзной вооруженной помощи, слідующей Россіи на основаніи взаимности, «ограничить дійствій свои въ пользу императорскаго россійскаго двора закрытіємъ Дарданельскаго пролива, то-есть не дозволять инкакимъ иностраннымъ военнымъ кораблямъ входить въ оный, подъ какимъ бы то ни было предлогомъ» 1).

На следующій же день по подписаніи договора, графь Орловъ, уб'єдясь, всл'єдствіе донесеній барона Ливена, возвратившагося изъ лагеря Ибрагима, что посл'єдній египетскій солдать перешель обратно за Таврскій хребеть, отдаль приказь о посадк'є нашихъ войскъ на суда. 28-го іюня (10-го іюля) они вышли изъ Босфора въ Черное море.

«Никогда,» пишеть баронъ Брунновъ, «ни одни переговоры не были ведены въ Константинополѣ съ большею тайной, ни окончены съ большею быстротой. Искусство графа Орлова заключалось въ особенности въ томъ, что онъ привлекъ къ нимъ (чтобы не сказать увлекъ) главныхъ совѣтниковъ султана. Каковы бы ни были оттѣнки ихъ личныхъ мнѣній, всѣ они были вынуждены сообща принять на себя отвѣтственность за договоръ, подписанный ими вмѣстѣ, причемъ они продолжали опасаться другъ друга и удивлялись, видя имена свои одни возлѣ другихъ 2),»

Разсматривая совокупность рашеній, принятыхъ русскимъ дворомъ во все продолженіе турецко-египетской распри, нельзя не прійти къ убъжденію, что посылка генерала Муравьева въ Александрію, отправленіе въ Босфоръ русскихъ вспомогательныхъ войскъ, наконецъ союзный договоръ нашъ съ Портой суть безусловно личное дѣло императора Николая. Во всѣхъ этихъ дѣйствіяхъ отражаются возвышенныя свойства ума и характера государя: ясность, смѣлость, сознаніе своей силы и достоинства, въ соединеніи съ безупречною рыщарскою честностью. Онъ нашель достойныхъ исполнителей своихъ предначертаній въ генералахъ Орловь и Муравьевь, сумѣвшихъ

Союзный договоръ между Россіей и Турціей, заключенный въ Константинополъ 26 іюня (7 іюля) 1833.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Подъ договоромъ 26 іюня, въ качествъ турецкихъ уполномоченныхъ, подписались: сераскиръ Хозревъ, муширъ Ахметъ и рейсъ-эфенди Акифъ.

не только загладить ошибки, совершенныя вялою и безцветною нашею двиломатіей, но и обратить ихъ къ вящему торжеству русскаго имени. Трактатъ, извёстный подъ названіемъ ункіяръ-искелесскаго 1), достойно довершаетъ рядъ славныхъ договоровъ нашихъ съ Портой, обезпечившихъ Россіи преобладающее положение на Востокъ. Императоръ Николай дорожиль этимъ положеніемъ, считаль его своимъ неотъемлемымъ правомъ и открыто исповъдоваль его предъ лицомъ всей Европы. Съ той минуты, какъ Порта перестала его оснаривать, признала его и сама отдалась подъ покровительство русскаго царя, государь искренно отказался отъ всякихъ завоевательныхъ нам'вреній на ея счеть. «Странно,» говориль онъ Муравьеву по возвращении последняго въ Петербургъ. «что общее мижніе приписываеть миж желаніе овладѣть Константинополемъ и Турецкою имперіей. Я уже два раза могъ сдалать это, если бы хоталь: въ первый разъ-посла перехода черезъ Балканы, а во второй-нынѣ; но я отъ того весьма далекъ. Мићніе это осталось еще со временъ императрицы Екатерины и такъ сильно вкоренилось, что самые умные политики въ Европъ не могутъ въ томъ разубъдиться. Какія мнъ выгоды отъ завоеванія Турціи? Держать тамъ войска? Да допустила ли бы еще меня къ этому Австрія? Какія выгоды произошли бы отъ того для нашей матушки-то Россіи, то-есть для губерній: Ярославской, Московской, Владимірской и прочихъ? Мив и Польши довольно. Такъ, мив выгодно держать Турцію въ томъ слабомъ состояніи, въ которомъ она нын'в находится; это и надобно поддержать, и вотъ настоящія отношенія, въ конхъ я долженъ оставаться съ султаномъ.» Государь упускаль изъ виду, что именно эти «настоящія» отношенія оказались не подъ силу дипломатическимъ представителямъ его. Муравьевъ выразилъ сомненіе, чтобы Порта была способна защитить Дарданеллы, согласно принятымъ на себя предъ нами обязательствамъ. «А я готовъ буду поддержать эти обязательства войсками,» возразиль государь 2).

Какъ громовой ударъ изъ безоблачнаго неба, разразилась надъ Европой въсть объ ункіяръ-искелесскомъ договоръ. Съ

2) Н. Н. Муравьевъ: Русскіе на Босформ вт 1833 году, стр. 449.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ункінръ-искелесскимъ называютъ договоръ иностранцы потому, что въ долинѣ этого имени были расположены наши войска. Но трактатъ подписанъ не въ нашемъ лагерѣ, а въ самомъ Константинополѣ.

точки зрвнія права, трудно было что либо признать въ немъ незаконнымъ. Порта, въ качествъ независимой державы, властна была заключать союзы съ къмъ хотъла, никому не отдавая отчета въ ихъ условіяхъ. Къ тому же, договоръ не создавалъ новаго положенія, а лишь узаконяль факть союзной помощи, дъйствительно поданной Россіей султану. Но во всъхъ столицахъ Западной Европы онъ пробудиль исконное чувство зависти и недовърія къ намъ. Князь Меттернихъ промодчаль, притворялся даже, что его нисколько не тревожить новое проявленіе русскаго вліянія на Босфор'в. Но въ Лондон'в и въ особенности въ Парижѣ громко кричали, что трактатъ силой исторгнуть у султана; что Россія превратила въ верховенство и покровительство (suzeraineté et protectorat) преобладаніе, конмъ она давно пользовалась въ Константинополъ. Въ офиціальной депеш'є, французскій министръ иностранныхъ д'яль выражаль мивніе, что союзнымъ трактатомъ съ Портой «петербургскій кабинеть хотіль предъ лицомъ всей Европы открыто провозгласить, возвести въ принципъ народнаго права свое исключительное, выходящее изъ ряда преобладание въ дѣлахъ Оттоманской имперін» 1). Гизо идеть еще далье, и въ своихъ запискахъ увбряетъ, что договоромъ этимъ Турція обращена была въ офиціальнаго кліента Россіи, Черное море въ русское озеро, входъ въ которое охранялся де означеннымъ кліентомъ противъ враговъ Россіи, тогда какъ выходъ оставался свободнымъ для нея, и она могла во всякое время направлять въ Средиземное море свои суда и войска 2).

Морскія державы снова придвинули свои эскадры къ Дарданелламъ и предъявили Портѣ торжественный протестъ противъ трактата 26-го іюня (8-го іюля). Онѣ повторили его и въ Петербургѣ. Въ нотѣ, обращенной къ вице-канцлеру повѣренными въ дѣлахъ англійскимъ, Бляйемъ, и французскимъ, Лагрене, было сказано, «что ункіяръ-искелесскій договоръ придаетъ взаимнымъ отношеніямъ Оттоманской имперіи и Россіи совершенно новый характеръ, противъ котораго европейскія державы имѣютъ право высказаться». Нота кончалась словами: «Если условія этого акта вызовутъ впослѣдствіи вооруженное вмѣшательство Россіи во внутреннія дѣла Турціи, то ан-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Герцогъ Броль и французскому послу въ Петербургѣ, маршалу Мезону, 16 (28) октября 1833.

<sup>2)</sup> Guizot: Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, IV, crp. 49.

глійское и французское правительства почтуть себя совершенно въ правѣ слѣдовать образу дѣйствій, внушенному имъ обстоятельствами, поступая такъ, какъ если бы помянутаго трактата не существовало» ¹). На дерзкую эту выходку послѣдовалъ столь же рѣзкій отвѣтъ. Графъ Нессельроде, доказавъ, что ункіяръ-искелесскій договоръ не заключаетъ въ себѣ ничего такого, что превышало бы права обѣихъ договаривающихся сторонъ, объявилъ, что «государь императоръ рѣшился исполнить въ точности, если къ тому представится случай, обязательства, возложенныя на него трактатомъ 26-го іюня (8-го іюля), поступая такъ, какъ если бы не существовало нотъ англійскаго и французскаго повѣренныхъ въ дѣлахъ» ²).

Въ твердомъ убъждении, что Турція совершенно измінила свою вѣковую политическую систему и надолго связала себя съ нами узами дружбы и признательности, императоръ Николай осыпаль новую свою союзницу знаками благоволенія и попечительности. Съ прибывшимъ, осенью 1833 года, благодарить государя отъ имени султана за оказанную помощь чрезвычайнымъ посломъ Ахметъ-пашой заключена была конвенція, снова предоставлявшая Турцін важныя преимущества. По счетамъ военной контрибуціи, за Турціей еще оставалось въ долгу шесть милліоновъ червонцевъ. Два милліона были опять сложены съ нея, а уплата остальныхъ четырехъ разсрочена на восемь леть. До полнаго разсчета, русскія войска должны были оставаться въ Силистріи, но очищали Дунайскія Княжества немедленно по утвержденія Портою органическаго устава и назначеніи господарей. За это турки соглашались на незначительное исправленіе азіятской нашей границы въ окрестностяхъ Ахалцыха 3). Спустя два года, за Портой было еще долгу 33/4 милліона червонцевъ, или по турецкому счету 168.000,000 піастровъ. Снисходя на просьбу султана, государь подариль ему болье половины этой суммы, подъ условіемъ, чтобъ остатокъ въ 80.000,000 піастровъ быль уплаченъ въ теченіе пяти м'єсяцевъ 4). Порта внесла въ срокъ

<sup>1)</sup> Бляй и Лагрене графу Нессельроде, 16 (28) октября 1833.

графъ Нессельроде Бляю и Лагрене, 24 октября (5 ноября) 1833.

Конвенція между Россіей и Турціей, заключенная въ Петербургі 14 (26) апріля 1834.

Конвенція между Россіей и Турціей, заключенная въ Константинопол'в 15 (27) марта 1836.

эту сумму, и 30-го августа (11-го сентября) 1836 года, русскій гарнизонъ выступиль изъ Силистріи, передавъ ее туркамъ со всею крѣпостною артилеріей, состоявшею изъ 70 орудій, и значительнымъ количествомъ оружія и боевыхъ припасовъ всякаго рода.

Такимъ образомъ было исполнено последнее изъ условій адріанопольскаго договора. Въ 1838 году баронъ Брунновъ завершилъ читанное имъ наследнику цесаревичу изложеніе нашихъ дипломатическихъ актовъ, относящихся до Востока. следующими словами:

«Нынѣ между нами и Портой не осталось ни одного подлежащаго обсужденію вопроса. Съ царствованія Петра Великаго, въ исторій нашихъ дипломатическихъ сношеній не встрѣчается ни одной эпохи, когда бы въ нашихъ прямыхъ отношеніяхъ къ Турцій не было какого либо обвиненія или жалобы противъ нея, какой либо войны съ нею и, прибавимъ мы, какого либо упрека самимъ себѣ. Нашть августѣйшій государь можетъ сказать нынѣ съ болѣе сильнымъ, чѣмъ когда бы то ни было, убѣжденіемъ: «Я буду наблюдать за сохраненіемъ мойхъ договоровъ, ибо я сознаю свое право». Такова политика, основанная императоромъ на Востокѣ. Она всего болѣе приличествуетъ достоинству, равно какъ и истиннымъ пользамъ Россіи 1).»

<sup>&#</sup>x27;) Рукописная записка барона Бруннова.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

## Колебанія восточной политики русскаго двора.

Въ договорѣ 26-го іюня (8-го іюля) 1833 года, узаконившемъ наше преобладание въ Турции, въковая, историческая, народная политика Россіи на Восток'й достигла своего высшаго выраженія. Договоръ этотъ быль, какъ мы видёли, личнымъ дёломъ императора Николая, совершеннымъ помимо и даже вопреки собственной его дипломатіи. Актъ этотъ свидетельствуеть намъ, что государь, ставъ изъ грознаго противника мощнымъ покровителемъ Оттоманской имперіи, хотель изменить лишь средства, отнюдь не цель восточной политики, завъщанной ему державными предками. Цълью оставалось попрежнему утверждение за Россіей первенствующаго положенія на Восток'є, положенія, основаннаго на прав'є, поддержаннаго силой, гласно испов'єдуемаго предъ лицомъ Европы. И цель эта была блистательно достигнута. Союзнымъ договоромъ съ Портой Россія пріобрала въ Царьграда то «сильное вліяніе», которое въ самомъ началь своего царствованія императоръ Николай провозгласилъ «одною изъ первыхъ ея потребностей» 1), и требоваль для себя въ размере, одинаковомъ съ тѣмъ, «коимъ пользуется Англія въ Португаліи» 3), съ гордою откровенностью предупреждая лондонскій дворъ, что Россія столько же въ правѣ охранять входъ въ Черное море, сколько Англія въ Средиземное, и господствовать надъ Босфоромъ, какъ Англія надъ проливомъ Гибралтарскимъ 3).

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде Рибопьеру, 11 (23) января 1827.

Ррафъ Нессельроде князю Ливену, 9 (21) января 1827 года.
 Графъ Нессельроде князю Ливену, 21 января (2 февраля) 1830.

Вивши. политика императора Николая I. 25

Рѣшаясь на такую важную мѣру, государь не счель нужнымъ справляться съ мнѣніемъ иностранныхъ державъ, не исключая и ближайшихъ своихъ союзниковъ, дворовъ берлинскаго и вѣнскаго, съ которыми онъ въ это самое время скрѣплялъ нѣсколько ослабѣвшія узы прежней дружбы и единенія. Смѣлый шагъ Россіи не встрѣтилъ противодѣйствія нигдѣ и ни въ комъ. Англія и Франція ограничились безсильнымъ протестомъ и вынуждены были, по требованію самой Порты, удалить свои эскадры отъ Дарданеллъ. Пруссія и Австрія даже поздравили насъ съ блестящимъ дипломатическимъ успѣхомъ. «Меттернихъ въ восторгѣ отъ русскаго договора съ султаномъ,» восклицалъ съ досадой Пальмерстонъ, «угодить ему легко! 1).»

Чёмъ же объясняется такая внезапная и коренная перемёна въ воззрёніяхъ австрійскаго канцлера на положеніе Россіи на Восток'я?

«Въ первые годы царствованія императора Николая.» повътствуетъ баронъ Брунновъ, «отношенія наши къ Австріи были замътно поколеблены жалкимъ поведеніемъ вънскаго двора, усвоеннымъ имъ противъ насъ въ восточныхъ дълахъ. Живо заинтересованная въ сохраненіи Оттоманской имперіи. Австрія съ безпокойствомъ и недовъріемъ следила за развитіемъ нашихъ приготовленій къ войнѣ, будучи увѣрена, что цълью ея было разрушение Турцін. Предуб'яждение это, все болве и болве усиливаясь въ продолжение походовъ 1828 и 1829 годовъ, побудило вѣнскій дворъ совершить поступки, которые не могли не компрометировать его серіозно предъ нами. Самая ложная изъ его комбинацій заключалась въ поднятін вопроса о противоположеніи европейскаго посредничества приписываемой намъ Австріей систем'в захватовъ и завоеваній. Планъ этотъ, существованіе коего было намъ извъстно, потериълъ однако крушение въ Берлинъ, Парижъ и Лондонъ. Пруссія была намъ слишкомъ върна, чтобы примкнуть къ подобному проекту. Франція, тогда еще союзная и дружественная намъ держава, относилась съ подозрѣніемъ къ нам'вренію, внушившему его. Англія была слишкомъ нер'вшительна, чтобы пойти на столь рискованное дело. Исходъ кам-

Лордъ Пальмерстонъ сэръ-Уильнму Темилю, 22 августа (3 сентября) 1833.

чанія 1829 года и адріанопольскій трактать застали Европу врасилохъ посреди всей этой дипломатической агитаніи и положили конецъ направленнымъ противъ насъ комбинаціямъ. Но воспоминанія о происшедшемъ оставили въ обоихъ императорскихъ дворахъ тягостныя впечатленія. Нужна была совокупность совершенно неожиданныхъ обстоятельствъ для того. чтобъ изгладить эти воспоминанія и зам'єнить искреннимъ довърјемъ обоюдное настроенје, только-что указанное нами. Причины, вызвавшія перем'вну, были сл'єдующія. Прежде всего, іюльскія событія 1830 года, пробудивъ революціонный духъ на западѣ и югѣ Европы, дали почувствовать Австріи необходимость опереться на Россію. В'єнскій дворъ поняль ее вдвойнь, съ того времени, какъ Англія, увлеченная вліяніемъ преобразовательныхъ идей, последовала политическому и нравственному импульсу Франціи. Тогда Австрія въ одиночествъ своемъ вынуждена была искать опоры со стороны Россіи. Во-вторыхъ, положеніе, принятое императоромъ по отношенію къ Турцін послі адріанопольскаго мира, и въ особенности великодушная помощь, оказанная его величествомъ султану въ теченіе египетскаго мятежа, доказали вінскому двору, что нашъ августвиший государь желаеть не разрушения, а сохраненія Оттоманской имперіи. Съ этой минуты, дов'єріе Австріи было обезпечено за нами. Въ помянутыхъ обстоятельствахъ поведеніе ея, надо признаться, было честно и ловко. Когда флотъ нашъ и войска получили приказание занять Босфоръ. Австрія вызвалась нравственно поручиться за насъ предъ морскими державами и засвидетельствовала полное доверіе, внушаемое ей благородствомъ и безкорыстіемъ намфреній императора. Затемъ, когда въ Константинополе подписанъ былъ союзный договоръ нашъ съ Портой, планъ и негоціація коего были содержимы втайнъ отъ Австріи, она снова не только не выразила намъ ни малейшаго неудовольствія, но первая воздала должную справедливость великодушнымъ побужденіямъ, вызвавшимъ этотъ трактатъ. Поведеніе вѣнскаго двора въ виду этихъ двухъ обстоятельствъ было оцанено государемъ по достоинству 1).»

На это именно впечатлѣніе разсчитывалъ Метгернихъ, по мѣткому замѣчанію Гизо, «отлично умѣвшій пользоваться вызывае-

<sup>1)</sup> Рукописная ваписка барона Бруннова.

мыми временемъ перемѣнами въ положеніи событій и умовъ, чтобы внушать истины, которыя онъ сначала не хотѣлъ выговорить, и умѣрять опасности, съ коими не смѣлъ бороться въ самую минуту кризиса» 1). Другими словами, австрійскій канплеръ рѣшился на попытку, подъ личной дружбы, выманить у императора Николая тѣ уступки, достигнуть коихъ не успѣли его враждебные происки и угрозы, и подъ видомъ тѣснаго соглашенія, связать свободу нашихъ дѣйствій на Востокѣ. Въ этомъ смыслѣ, поправкой къ ункіяръ-искелесскому договору должно было служить, назначенное на осень 1833 года, свиданіе императоровъ русскаго и австрійскаго въ Мюнхенгрецѣ, въ Чехіи.

Какъ бы то ни было, государь повърилъ искренности расточаемыхъ намъ вѣнскимъ дворомъ увѣреній въ дружбѣ и полной политической солидарности. Достижению этого результата немало содъйствоваль и вновь назначенный австрійскимъ посломъ въ Петербугѣ графъ Фикельмонтъ, успѣвшій въ короткое время снискать расположение и дов'тре его величества. За полгода до мюнхенгрецкаго свиданія, въ то самое время, когда русскіе эскадра и десанть готовились выступить на номощь султану Махмуду и преградить египетской армін доступъ къ Царыграду, императоръ Николай въ довбрительной бесѣдѣ съ австрійскимъ представителемъ высказаль ему свой личный взглядь на положение дёль Востока. Нарисовавъ картину полнаго внутренняго разложенія Оттоманской имперіи и упомянувъ о поддержкъ, которую онъ ръшился оказать султану, «я не скрою оть васъ,» сказаль государь, «что это жертва мною приносимая. Она слишкомъ противорѣчитъ нашимъ прежнимъ отношеніямъ къ Турдін, чтобы Россія могла съ удовольствіемъ взирать на эту помощь. Препятствіемъ тому служать наши религіозные принципы. Итакъ, воть все, что я въ состояніи сділать. Не оть меня зависить воскресить Оттоманскую имперію, коль скоро она перестанеть существовать. Между тёмъ, самые важные интересы Россіи и Австріи требують, чтобы будущая судьба турецкихъ владаній не рышалась помимо ихъ участія и вопреки ихъ желаній.» Императоръ напоминлъ, что вопросъ о раздълъ Турціи не въ первый разъ уже стоить на очереди, что были составлены самые

<sup>&#</sup>x27;) Guizot: Mémoirés pour servir à l'histoire de mon temps, IV, cxp. 52.

разнообразные проекты, но что они не могли быть приведены въ исполненіе, вследствіе взаимнаго недоверія и соперничества державъ. Нынъ, замътиль онъ, Австрія и Россія находятся въ самыхъ дружественныхъ отношеніяхъ и соглашеніе между ними весьма возможно, въ особенности потому, что Россія «отреклась отъ цѣли», намѣченной Екатериной II. «Я желаль бы поддержать Турецкую имперію,» заключиль государь: «если она надеть, то я ничего не хочу изъ ея обломковъ. Мић ничего не нужно... Какъ же поступить? Мысль о раздёлё всегда занимала державы...» Посоль возразиль, что раздёлить всю Турцію фактически невозможно. Императоръ съ нимъ согласился. «Турецкая имперія,» продолжаль онъ, «заняла мѣсто имперіи греческой путемъ завоеванія; корни ея сидять не глубоко. Населеніе областей древней греческой имперіи, даже на азіятскомъ берегу Босфора, въ большинствъ христіанское. Отчего бы, если турецкая имперіи сама себя разрушить, благодаря собственной неспособности, намъ не искать возстановленія имперіи греческой? Начало греческому государству уже положено. Я не знаю короля Оттона, не знаю по силамъ ли ему придется такая будущность. Со своей стороны, я не вижу лучшаго исхода 1).» Следуеть заметить, что слова эти были сказаны государемъ еще до полученія въ Петербургѣ извѣстій о первыхъ распоряженіяхъ баварскаго регентства, только-что успъвшаго прибыть въ Гредію, и о враждебномъ намъ общемъ направлении его политики.

Происходившій 1-го (13-го) февраля 1833 года разговоръ императора Николая съ графомъ Фикельмонтомъ заслуживаетъ вниманія во многихъ отношеніяхъ. Онъ доказываетъ, что государь, соглашаясь на отстаиваемую вице-канцлеромъ политику, состоявшую въ поддержкѣ существованія Турціи, самъ не вѣрилъ въ ея долговѣчность и предвидѣлъ необходимость заблаговременно принять мѣры въ виду близкаго распаденія Оттоманской имперіи. Ревниво оберегая свои, основанныя на договорахъ съ нею, права отъ всякаго вмѣшательства ино странныхъ державъ, онъ относительно созданія новаго порядка на Востокѣ желалъ, однако, уговориться съ ближайними своими союзниками и прежде всего съ вѣнскимъ дворомъ. Въ основаніе этого соглашенія было положено имъ на-

<sup>1)</sup> Графъ Фикельмонть князю Меттерниху, 1 (13) февраля 1833.

Конренція состояла езь трехь гласныхь и двухь отдільныхъ в тайныхъ статей. Гласныя статьи выражали принятое поговаривания имеся сторонами обязательство «поллерживать существованіе Оттоманской вмперія поль властью нынішней инастів, и въ совершенномъ согласів, посвятить этой піли всь находящіяся вы ихъ распоряженів средства вліянія в дыствія». Оба императорскіе двора обязывались «не допускать общими силами никакой комбинацін, которая наносила бы ущербъ независимости верховной власти въ Турцін, либо учрежденіемъ временнаго регентства, либо совершенною переменой инастін». Они не только не признають ни того, ни другаго случая. но въ вилу ихъ «войдуть въ соглашение относительно принятія сообща игръ наиболье дъйствительныхъ для предотвращенія тахъ опасностей, кой могли бы быть вызваны совершившемся въ существованіи Оттоманской имперіи перемьной, а именно для сохранности и интересовъ собственныхъ ихъ пограничныхъ съ Турціей владіній».

Но центрь тяжести конвенціи заключался вь ея отдыныхъ и тайныхъ статьяхъ. Первая поясняда, что вышензложенныя гласныя обязательства должны быть применены къ етипетскому пашть, которому договаривающіяся стороны воспрепятствукить распространить власть свою прямо или косвенно на европейскія области Оттоманской имперіи. Вторая тайная статья гласила: «Полинсывая гласичю конвенцію, заключенную сего числа, оба императорскіе двора не могли исключить изъ своего предвиденія и тоть случай, когда не взирая на общія ихъ желанія и усилія, нынішній порядокь все же быль бы ниспровергнуть въ Турцін, и наміреніе ихъ заключается въ томъ, чтобы случай этотъ не произвель никакого пзитненія въ начать единенія по восточнымъ дывив. установленіе коего между обощин дворами имъеть дълью настоящая конвенція. Вслідствіе сего условлено, что въ этомъ случать оба императорскіе двора будуть дійствовать не иначе какъ въ согласін и въ духѣ совершенной солидарности, во всемъ что касается установленія новаго порядка, пибющаго замьнить нынь существующій, и что они будуть сообща имъть наблюдение за тъмъ, чтобы перемъна, совершившаяся во внутреннемъ положенія этой имперія не могла нанести ущерба ни безопасности ихъ собственныхъ владъній, ни правамъ, обезпеченнымъ каждому изъ нихъ договорами, ни европейскому равновѣсію 1).»

Такова была мюнхенгрецкая конвенція, распространившая на Востокъ дъйствие скръпленнаго личнымъ сближениемъ монарховъ русско-австрійскаго союза. Заключая ее, императорскій кабинеть им'єль въ виду, на случай новыхъ зам'єшательствъ въ Левантъ, отвлечь Австрію отъ морскихъ державъ и обезпечить за нами ея дипломатическое содъйствие. По крайней мере такъ объясняеть цель русскаго двора баронъ Брунновъ, говоря: «Разстроить этотъ планъ, который рано или поздно недоброжелательная политика могла бы обратить намъ во вредъ: разстроить элементы тройнаго союза, въ которомъ Англія, Франція и Австрія стали бы д'єйствовать сообща въ восточныхъ делахъ; пріобщить, напротивъ, эту последнюю къ нашимъ интересамъ и къ нашей политикъ, - такова мысль, которую нашъ августвишій государь сумвль осуществить, подписавъ съ императоромъ Францемъ мюнхенгрецкую конвенцію 3)».

Побужденія эти не выдерживають, къ сожалінію, и самой снисходительной критики. Мы не им'яли въ д'яйствительности ни мальйшаго повода опасаться совмъстнаго дъйствія на Восток' выскаго двора съ дворами лондонскимъ и парижскимъ. доколь виги находились у власти въ Англіи, а іюльская монархія во Франціи дружила съ революціонными элементами въ Польш'в, Германіи и Италіи. Что при тогдашнихъ политическихъ условіяхъ соглашеніе Австріи съ морскими державами было совершенно невозможно, всего лучше доказывало поведеніе ея во время посл'єдней турецко-египетской распри и вынужденное обстоятельствами одобреніе нашего вооруженнаго вмішательства и даже союзнаго договора, ставившаго Порту въ прямую зависимость отъ насъ. Мюнхенгрецкая конвенція заключала въ себѣ обязательство направить всѣ силы обѣихъ имперій къ поддержанію Турціи, но цѣлость и неприкосновенность посл'єдней составляли гораздо бол'є австрійскій интересъ, нежели русскій. Къ тому же императоръ Николай самъ не въриль въ возможность продлить существование расшатаннаго и со всехъ сторонъ подкопаннаго зданія Порты,

<sup>4)</sup> Конвенція, заключенная между Россіей и Австріей въ Мюнхенгрецѣ 6 (18) сентября 1833.

<sup>3)</sup> Рукописная записка барона Бруннова.

и из этомъ убъедении поддержаль его по возвращении изъ Константинополя творецъ ункіяръ-искелескаго трактата, Орловъ. Въ Мюнхенгрецѣ и государь, и этотъ наиболье довъренный его совітникь, не скрывали оть австрійцевь увіренности своей въ томъ, что дви Турціи сочтены, что она не вь силахь устоять, ни въ виду внутренняго своего разложенія, ни противь ударовь паши египетскаго, могущество коего удвоилось со времени присоединенія къ Египту всей Сирін и Аданскаго округа 1). Что же было рішено въ предвитанін этой случайности, представлявшейся столь близкою и веотвратимою? Дъйствовать сообща. Но какъ и на какихъ основаніяхъ? Конвенція не давала отвіта на эти вопросы, и не безъ причины. Меттернихъ былъ глубоко убъжденъ, что на Востокъ, пригодное для Россіи непригодно для Австріи, и наобороть. Ему важно было, до поры до времени, связать Россію обязательствомъ ничего не предпринимать безъ предварительнаго уговора съ Австріей, стёснить свободу ся дёйствій на Востокъ, и цъль эта вполиъ достигалась мюнхенгрецкою конвенціей. Не даромъ 'будущее соглашеніе императорскихъ дворовъ обставлено было столькими оговорками и ограниченіями, приведено въ зависимость и отъ безопасности ихъ владіній, и отъ правъ, принадлежащихъ имъ по договорамъ, наконецъ отъ условій европейскаго равновѣсія. Самая же сущность соглашенія тщательно была пройдена молчаніемъ. Меттернихъ не решился даже занести въ уговоръ предположений своихъ объ образованіи независимыхъ государствъ изъ отдільныхъ областей Турцін, — комбинацін, вполив соответствовавшей пользамъ Россіи и преданіямъ ея политики. Дело въ томъ, что онъ никогда серіозно и не помышляль о такомъ способ'в разр'вшенія восточнаго вопроса. Съ его точки зр'внія, ужъ если нельзя было вдохнуть жизнь въ разлагающееся государственное тело Оттоманской имперіи, то следовало заменить ее такимъ порядкомъ вещей, при которомъ вліяніе Россін было бы вытёснено съ Балканскаго полуострова. Какъ только австрійскій канцлеръ уб'єдился во враждебности къ намъ новосозданнаго греческаго королевства, оно тотчасъ же представилось ему законнымъ наследникомъ султана въ обладаніи едва ли не всею Европейскою Турціей. Забывъ свое

<sup>1)</sup> Prokesch-Osten: Mehmed-Ali, p. 52.

противодъйствіе образованію на ея развалинахъ единаго христіанскаго государства, забывъ опасенія, внушаемыя ему баварскимъ происхожденіемъ короля Оттона, Меттернихъ, въ концъ 1839 года, прямо заявилъ австрійскому посланнику въ Аоинахъ, Прокешъ-Остену: «Планъ мой составленъ. Константинополь можетъ быть только греческимъ». «А также и всѣ земли, лежащія между Константинополемъ и Аопнами?» спросиль его посланникъ. «Всѣ,» отвѣчалъ Меттернихъ, «доколѣ простирается греческій языкъ. Аопны слѣдуетъ перенести въ Константинополь.» <sup>1</sup>) Выражая такое миѣніе, австрійскій канцлеръ какъ бы забываль о самомъ существованіи мюнхенгрецкой конвенціи.

Послѣ этого позволительно сказать, что австро-русское соглашение по деламъ Востока было только кажущимся, что оно было разсчитано на великодушную довърчивость императора Николая, на австрійскія симпатіи и личный интересъ большинства русскихъ дипломатовъ того времени. Въ сущности не мы пріобщали Австрію къ нашимъ нуждамъ и пользамъ, къ нашей политикъ, а она связывала насъ по рукамъ и по ногамъ, предоставляя себъ полную свободу дъйствій въбудущемъ. Дѣйствительно, ей всегда было легко отклонить наши предложенія объ установленіи новаго порядка на Балканскомъ полуостровъ, подъ предлогомъ, что они не согласуются съ ея безопасностью, съ ея правами, съ высшими требованіями европейскаго равновісія. А безъ ея согласія мы объщали ничего не предпринимать на Востокъ. Съ понятнымъ самодовольствіемъ высказался Меттернихъ о результатахъ мюнхенгрецкаго свиданія. «Когда Россія шла со мною разными дорогами, я ее покинулъ. Ныив я иду съ нею, потому что она идеть со мной. Насколько леть тому назадъ, въ греческомъ вопросѣ я не шелъ съ нею. За это меня порицали. Нынь, когда она хочеть и поневоль должна хотыть сохраненія Турецкой имперіи, я иду съ нею и меня порицаютъ снова. Я не соображаюсь ни съ къмъ и иду своимъ путемъ, тымь путемъ, который признаю за истинный. Кого я нахожу на этомъ пути, того беру съ собой. Я мало-по-малу заставиль примкнуть ко мий самыхъ рьяныхъ моихъ противниковъ 2).»

<sup>1)</sup> Aus dem Nachlasse des Grafen Prokesch-Osten. II, p. 182.

<sup>2)</sup> Prokesch-Osten: Mehmed-Ali, p. 55.

Нама дипловатія выражала не меньше уливовствія. Она, повидиному, была дійствательно убіждена, что одержала на Минасигреції блестящую дипловатическую побіду. Конвенція, аналючення віз этомъ городії, допосиль государно випенавіднеръ, «обіщаєть намъ, что во всіхъ будущихъ намішательствать на Востопії ны будень видіть Австрію съ нами, и не промика наса 1)».

Мюнхенгрендія условія сохранались въ глубовой тайні, и непосвященные въ няхъ дворы терались въ догадвахъ о содержаній этихъ условій. Лордъ Пальмерстонъ считать веська въроятнымъ, что при свяданій обонхъ инператоровь быль волбужденъ вопросъ о разділії Турцій между Россіей и Австріей. Онъ разразился по этому случаю въ упревахъ австрійскому послу, который оправдывался, отрицая это предположеніе и увіряя англійскаго министра, что хотя русскій дворъ и не разъ обращался къ австрійскому съ вопросомъ: чёмъ слідуетьзамінить разлагающуюся Турцію, по Меттернихъ исегда де избілаль этого разсужденія, по той причині, что ціль ванилера—поддержаніе существующаго, и что слідовательно сму ийть нужды знать, чёмъ оно можеть быть замінено <sup>2</sup>).

Затаенную злобу и безсильный гибвъ свой морскія державы обратиля на Россію. Эскадры англійская и французская крейсировали въ Архипелагъ, готовыя вторгнуться въ Дарданеды при первомъ извъстіи о возвращеніи нашего черноморскаго флота въ Босфоръ. Въ тронной рѣчи короля великобританскаго, при открытін парламента, заявлена была твердая різнимость сенть-джемскаго двора «тіцательно наблюдать за событіями, которыя могли бы подвергнуть опасности настоящее положение или будущую независимость Оттоманской имперіи». Слова эти Вильгельмъ IV произнесъ съ особеннымъ одушевленіемъ и при этомъ покосился на нашего посла, который вибств съ прочими членами дипломатического корпуса присутствоваль при торжеств'в открытія 3). Не подлежить сомнанію, что скрапленное на монхенгрецкомъ събада соединеніе трехъ с'Еверныхъ державъ въ охранительномъ смыслі было одною изъ побудительныхъ причинъ, такъ называемаго, «четвернаго» союза, заключеннаго между Англіей, Франціей,

Всеподланиваний отчетъ графа Нессельроде за 1833 годъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Лордъ Пальмерстонъ сэръ-Уильяму Темилю, 26 сентября (8 октября) 1833.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Лордъ Падьмерстонъ сэръ-Уильяму Темилю, 24 августа (3 сентября) 1833.

Испаніей и Португаліей. Союзъ этотъ, созданіе Пальмерстона, хотя и имѣлъ ближайшею цѣлію установленіе конституціонныхъ порядковъ лишь въ обѣихъ послѣднихъ странахъ, но, по собственному сознанію англійскаго министра иностранныхъ дѣлъ, долженъ былъ также служить противсвѣсомъ «Священному Союзу».—«Я желалъ бы взглянуть на лицо Меттерниха,» писалъ Пальмерстонъ брату, «когда онъ прочтетъ нашъ трактатъ 1).»

Франція скоро отказалась отъ всякаго поползновенія затівять съ нами ссору въ турецкихъ водахъ. Чтобъ умірить воинственный пыль Лудовика-Филиппа, достаточно было заявленія нашего посла, дряхлаго тіломъ, но все еще бодраго духомъ старика, Поццо-ди-Борго, безъ обиняковъ сказавшаго королю французовъ: «Вы говорите о морской войні. Это мні смішно. За морской войной, не даліве какъ черезъ дві неділи, послідуетъ война всеобщая. Я не знаю, предложитъ ли вамъ Англія на этотъ конецъ хоть одного солдата и хоть единый грошъ, но склоненъ въ томъ усомниться. Подумайте объ этомъ 2).»

Съ Англіей отношенія наши долго оставались натянутыми. Пальмерстонъ подозр'ввалъ императора Николая въ целомъ рядь честолюбивыхъ и завоевательныхъ замысловъ, какъ нельзя болье чуждыхъ дъйствительнымъ намфреніямъ государя, «Россія,» читаемъ въ одномъ изъ писемъ его къ брату, «следуетъ систем'в нападенія огуломъ, на всі стороны, частью благодаря личному характеру императора, частью вследствіе постоянной системы ея правительства. Она воздвигаеть на Аландскихъ островахъ, въ тридцати миляхъ разстоянія отъ Стокгольма, укрѣпленный лагерь, имѣющій вмѣстить двадцать тысячъ человѣкъ — мѣра явно и исключительно наступательная. Она строитъ кръпости вдоль Вислы, очевидно съ цълью угрожать Австрін и Пруссін; она интригуеть въ видахъ завладенія какою-либо турецкою крепостью на Дунае, и она никогда не спокойна со стороны Персін. Всв эти германскія конференціи и міры кажутся мий столько же русскими, сколько и австрійскими. Но Турція самый в'вроятный поводъ къ столкновенію 3).» Впрочемъ, въ другомъ письмѣ, англійскій министръ выражалъ

<sup>1)</sup> Лордъ Пальмерстонъ сэрь-Уильяму Темилю, 9 (21) апреля 1834.

<sup>2)</sup> Prokesch-Orten: Mehmet-Ali, p. 55.

<sup>3)</sup> Лордъ Пальмерстонъ сэръ-Уильяму Темплю, 21 ноября (3 декабря) 1833-

мижніе, что Россія еще не готова къ войнѣ съ Турціей и быть можетъ предпочитаетъ овладѣть крѣпостью путемъ сапы, а не приступа. «Поэтому,» разсуждаль онъ, «у насъ не будетъ войны ранѣе года, а выпграть годъ времени очень важно въ подобномъ дѣлѣ. Австрія можеть прозрѣть, и если она дѣйствительно соединится съ нами для противодѣйствія русскимъ видамъ, то мы дадимъ шахъ-и-матъ Николаю. А Австрія приступитъ къ нашему союзу, если увидить, что мы серіозно рѣшились на бой 1).»

Но Меттериихъ и не думаль о присоединеніи къ Англів противъ Россіи, во-первыхъ, прекрасно зная, что императоръ Николай не питаетъ никакихъ враждебныхъ замысловъ относительно Турцін; во-вторыхъ, по той причинь, что самъ онъ ненавидъль виговъ и въ особенности Пальмерстона за покровительство, оказываемое ими революціоннымъ стремленіямъ во встхъ странахъ европейскаго материка. Однако, онъ настанваль предъ нами на необходимости «объясниться» съ морскими державами по вопросу о направленія нашей восточной политики или, по крайней мере, уполномочить его на «полемику» съ ними 2). Русскій дворъ не согласился ни на то, ни на другое. Вице-канцлеръ писаль по этому поводу нашему поверенному въ делахъ въ Вене: «Мы пмели случай убедиться что ум'вренныя и примирительныя объясненія съ нашей стороны не только не успоконвають раздраженія морскихъ державъ, но даже усиливаютъ ихъ враждебное настроеніе. Поэтому, мы предпочли, вм'єсто дов'єрительных з сообщеній, хранить полижищее молчание обо всемъ, что касается дъль Турціп.» Замътивъ что Англія не прощаеть намъ нашего преобладанія на Востокъ, графъ Нессельроде продолжалъ: «Словомъ, чувство, господствующее въ англійской политикі, не безпокойство, но зависть. Великобританское правительство не нуждается въ успокоеніяхъ насчетъ мнимыхъ нашихъ наступательныхъ и завоевательныхъ замысловъ, потому что само не въритъ серіозно въ ихъ существованіе, но опо исключительно проникнуто желаніемъ унизить наше политическое значеніе 3). »

Не слёдуеть упускать изъ виду, что въ то время, какъ вёнскій дворъ могъ ожидать и дёйствительно ожидаль улуч-

<sup>1)</sup> Лордъ Пальмерстовъ сэръ-Уильяму Темплю, 19 февраля (3 марта) 1834.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Князь Горчаковъ графу Нессельроде, 3 (15) іюня и 6 (18) іюля 1834.

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде князю Горчакову, 8 (20) августа 1834.

иненія своихъ отношеній къ Англіи отъ замѣны въ этой странѣ либеральнаго министерства консервативнымъ, мы ничего не выигрывали въ случаѣ возвращенія торіевъ ко власти. Глава ихъ, герцогъ Веллингтонъ, едва ли не болѣе самого Пальмерстона ненавидѣлъ Россію, и не прощалъ нашему двору положенія дѣлъ, созданнаго на Востокѣ адріанопольскимъ миромъ. «Герцогъ,» писалъ Пальмерстонъ, «относится къ Россіи еще враждебнѣе меня, если только это возможно, не менѣе меня проникнутъ сознаніемъ необходимости сдержать ея ненасытное честолюбіе и также точно рѣшился направить къ этой цѣли всѣ средства, какими располагаетъ Англія. Дѣло въ томъ, что Россія есть великій обманъ (а great humbug), и еслибъ Англія захотѣла серіозно раздѣлаться съ нею, то мы въ одну кампанію откинулибы ее на цѣлое полустолѣтіе назадъ¹).

Въ февралъ 1835 года скончался императоръ Францъ, а въ августъ состоялось въ Теплицъ свиданіе преемника его. Фердинанда, съ монархами русскимъ и прусскимъ. При этомъ случав, Меттернихъ возобновиль предложение свое сообщить дворамъ лондонскому и нарижскому содержание мюнхенгрецкой конвенціи по восточнымъ даламъ. Оно было снова отклонено императорскимъ кабинетомъ, по двумъ причинамъ. Съ одной стороны, мы находили, что образъ дайствій морскихъ державъ не оправдываль такого знака уваженія и дов'єрія къ нимъ. Съ другой, сообщивъ лондонскому и парижскому дворамъ помянутую конвенцію, мы сами дали бы имъ поводъ, предложить намъ свое приступление къ этому договору. Между тъмъ, императоръ Николай никогда бы не изъявилъ согласія на такое предложение. Последствиемъ было бы заключение между объими морскими державами отдъльнаго акта по дъламъ Востока, въ видъ противовъса мюнхенгрецкой конвенцін, и такимъ образомъ, вмѣсто того, чтобы примирить ихъ съ нами, и съ нашими союзниками, мы бы еще больше ихъ раздражили, а витсто ослабленія ихъ союза, только скртнили бы его. Меттернихъ убъдился этими доводами и согласился, по собственному выраженію, «продолжать слыть въ глазахъ Англін за обманутаго или сообщника русской политики на Востокѣ 2)».

Австрійскій канцлеръ уже потому не особенно настанвалъ

<sup>&#</sup>x27;) Лордъ Пальмерстонъ сэръ-Уильяму Темплю, 26 февраля (10 марта) 1835.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Всеподданнъйшій отчетъ графа Нессельроде за 1835 годъ, в рукописная записка барона Бруннова.

ва принятія нами его предложенія, что пріятели его, англійскіє консервативы, хотя и достигли власти въ конці 1834 года. но не могли удержаться у діль, и уже нь апрілі слідуюшаго года, вынуждены были снова уступить место либеральному министерству, въ которомъ Пальмерстонъ, вторично заняль ность министра иностранных даль. Но иныи заботы отвлекли его внимание отъ Востока. Онъ начиналъ разочановываться во французскомъ союзъ, заподазрявать Францію въ витригахъ, направленныхъ противъ англійскаго вліянія въ Португалін, Испанін, Грецін 1). Особенно раздражало его. проявившееся во французскомъ правительствъ, со времени образованія министерства Моло, стремленіе порвать связи съ революціонными силами, и сблизиться съ тремя охранительными державами Севера. «Франція,» писаль онъ не безъ досады. «потеряеть свой кредить у либеральной партін въ Европі, которую она собирается покинуть, а люди Священнаго Соков. никогда не будуть ей доверять или благопріятствовать, разве она приноровить свое правительство къ ихъ образцу, что невозможно. Поэтому, она будеть ненавидима первыми и презпраема последними. Такова будеть ея участь во визшинхъ сношеніяхъ, и не болье счастливыми окажутся послъдствія ея политики по отношению къ ея внутреннему положению. Народное мићије отождествитъ политику ея правительства. съ европейскою партіей произвола и съ врагами свободныхъ учрежденій <sup>2</sup>).» Въ Испаніи, діло вскорії едва не дошло до открытаго разрыва между двумя недавними союзницами.

Все это было причиной того, что лондонскій дворъ сталь относиться къ намъ сдержаннѣе, можно даже сказать вѣжливѣе. Не чуждъ быль этого результата и новый англійскій посоль въ Петербургѣ, лордъ Дургамъ, лично очарованный императоромъ Николаемъ и усердно старавшійся разсѣять укоренившееся предубѣжденіе своего правительства противъ Россіи. Доказательствомъ перемѣны, происшедшей въ настроеніи сентъ-джемскаго кабинета, служить примирительный образъ дѣйствій его, по дѣлу о взятіи нами въ призъ англійскаго торговаго судна Виксена, выгружавшаго военную контрабанду, въ новороссійской бухтѣ на Кавказѣ.

1) Лордъ Пальмерстонъ Астону, 7 (19) августа 1836.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Лордъ Пальмерстонъ лорду Гранвиллю, 8 (20) сентября 1836.

Обстоятельства этого дела были следующія. Великобританское посольство въ Константинополѣ и, въ частности, домъ старшаго секретаря этого посольства. Давида Уркварта, служили сборнымъ мѣстомъ для всѣхъ враждебныхъ Россіи элементовъ, пребывавшихъ въ столицѣ Турціи. Тамъ представители польской эмиграціи сближались съ посланцами кавказскихъ горцевъ, еще не усмиренныхъ, и при посредстви и подъ покровительствомъ англичанъ, условливались съ ними о доставк'в на Кавказъ оружія и военныхъ снарядовъ, разуивется, контрабанднымъ путемъ. Происки эти не могли укрыться оть нашего посольства, которое, осенью 1836 года, предувѣдомило начальника черноморскаго флота объ отплытіи изъ Константинополя англійской торговой шхуны Виксент съ грузомъ военной контрабанды, предназначенной для возставшихъ горцевъ. 14-го (26-го) ноября шхуна эта была задержана у кавказскихъ береговъ бригомъ Аяксъ, подъ командой капитанъ-лейтенанта Вульфа. Военной контрабанды на ней не нашлось, но было доказано, что таковая уже выгружена и передана горцамъ.

Виксент быль объявлень законнымъ призомъ, обращенъ въ военное судно, вооруженъ двѣнадцатью орудіями и занесенъ въ списки черноморскаго флота подъ именемъ, Сунджукт-Кале. Англійское правительство потребовало его возвращенія. Переговоры, возникшіе по этому предмету между дворами петербургскимъ и лондонскимъ, привели, по словамъ барона Бруннова, къ слѣдующему результату.

«Нашъ дворъ удержаль шхуну Виксенъ и настоялъ на принципѣ, въ силу коего было конфисковано это судно. Со своей стороны, англійское правительство признало законность конфискаціи въ этомъ особомъ случаѣ, потому что шхуна была взята по уличеніи въ контрабандѣ, на береговомъ пунктѣ, коимъ издревле владѣли турки, который они уступили намъ по адріанопольскому договору, а мы заняли русскимъ гарнизономъ. Тамъ, гдѣ сосдинены всѣ эти условія, англійское министерство не оспариваетъ у Россіи пользованія державными правами. Но молча оно предоставляєть себѣ не допускать примѣненія этихъ правъ безразлично ко всему восточному побережью Чернаго моря. По миѣнію его, территоріальное право надъ областью черкесовъ не принадлежало намъ ни de jure, ни de facto: de jure — потому, что турки не могли передать

нать правы, компа сами не пользования; бе басто—потому, что им не бали миримии обладителями этой страны. Вотъ на земъ остановими споръ. Балю бы безполезно продолжать его посредствомъ дилловатическихъ объесней, воторыя мосли бы лишь обострить наши спошенія съ Англіей, не давал намъ возможности навилять ей нашихъ мибаій противъ ел воли. Гланое для насъ—окладіть всімъ побережьемъ. Когда фактическій вопрось ясно разрішнися въ нашу пользу, то вопросъ о праві падеть самъ собою, и англичане помиратся съ этимъ порядкомъ вещей, съ той минуты, насъ онь получить въ ихъ глазахъ несомийнное значене совершившагося факта» 1).

Иль приведенныхъ заключительныхъ словъ старшаго совітника нашего минястерства пностранныхъ діль явствуеть. что у насъ рады были мирному исходу щекотливаго дала, п притомъ, въ благопріятномъ для насъ смыслі. Когда Англія. въ союзѣ съ Франціей, заявила протесть противъправъ, предоставленныхъ намъ унијаръ-искелесскимъ договоромъ, императоръ Николай готовъ быль отстанвать ихъ даже съ оружіемь въ рукахъ отъ посягательства морскихъ державъ. Пока сильныя эскадры англійская и французская угрожали Ларданеднамъ, а именно, въ 1834-1835 годахъ, у насъ деятельно готовились къ войнъ. Расположенный въ Новороссійскомъ край пятый пихотный корпусъ быль предназначенъ къ посадкі на суда и къ отправленію въ Босфоръ, по первому сигналу. Начальство надъ нимъ было вверено генераль-адъютанту Н.: Н. Муравьеву, бывшему начальнику нашего вспомогательнаго отряда, высланнаго на помощь сулгану въ 1833 году. Отпуская его къ новому м'єсту назначенія, государь приказалъ ему держать войска въ такой готовности, чтобы, по присылкі фельдъегеря съ предписаніемъ выступить, они могли тотчасъ же отплыть. «Намъ бы только захватить Дарданеллы,» говориль онъ Муравьеву, «если англичане, которые со своею системой затівають все вздорь, захотять завладіть симъ мастомъ. Лишь бы намъ высадить туда русскіе штыки: ими

<sup>&#</sup>x27;) Рукописная записна барона Бруннова. Офиціальное изложеніе фактовъ относящихся къ дѣлу Виксена, напечатано въ Journal de St.-Petersbourg 2 (14) января 1837 года. Оно перепечатано въ томѣ V Portfolio, стр. 51. Тамъ же (стр. 73, 78 и 114) обнародованы: показаніе данное при допросѣ купцомъ Велломъ, собственнякомъ груза, и письма его къ контръ-адмиралу Эсмонту и къ издателю Times. Ср. помѣщенное въ апрѣльской книжкѣ Морскаю Сборпика за 1886 годъ интересное изслѣдованіе по тому же предмету П. Н. Вульфа.

все возьмемъ, а тамъ найдешь, чъмъ продовольствоваться. Впрочемъ, все это надо изготовлять исподоволь и втихомолку, » Въ военномъ министерствъ составлены были и поднесены на высочайшее утвержденіе подробныя соображенія о снаряженіи какъ дессантнаго отряда, такъ и сухопутнаго корпуса для предполагавшихся военныхъ дъйствій въ проливахъ. Въ нихъ предвидёлись три случая: 1) еслибъ англичане заняли одни Дарданеллы, угрожая только Царьграду, и султанъ остался въренъ союзу съ Россіей; 2) если бы Порта, по слабости своей. допустила англичанъ овладъть Босфоромъ: 3) если бы Турція заключила союзъ съ Англіей и соединенный англо-турецкій флотъ вступилъ въ Черное море. Эти же самыя соображенія им'єлись въ виду и въ начал'є 1837 года, когда русскій дворъ, принявъ решение ни въ какомъ случат не возвращать Виксена, могъ ожидать объявленія намъ за это Англіей войны. Муравьевъ вызванъ быль въ Петербургъ и получиль отъ государя следующія словесныя наставленія: «Не полагаю англичанъ столь глупыми, чтобы начать войну изъ-за этого дела; но еслибъ они ее затеяли, то тебя я перваго пошлю съ войсками въ Проливы, почему надобно держаться въ этой готовности, чтобы можно было выступить въ 24 часа. Все зависить отъ быстроты. Ты пойдешь моремъ, а между темъ, часть твоего корпуса двинется сухимъ путемъ, и мы эту часть усилимъ твоими резервами и запасными баталіонами. Если же бъ англичане вздумали сюда показаться, то ручаюсь, что ни одинъ изъ вышедшихъ на берегъ не сядетъ обратно на суда. Вотъ вамъ будетъ случай заслужить георгіевскихъ крестовъ и нижнимъ чинамъ и офицерамъ. Тебъ надобно будетъ дъйствовать вм'єсті съ Лазаревымъ, душа въ душу.» Но лондонскій дворъ не рѣшился на войну изъ-за столь ничтожнаго предлога, въ такое время, когда онъ уже не могъ разсчитывать на поддержку Франціи, и-уступиль. Государь быль этому искренно радъ, и Муравьевъ разсказываеть въ своихъ запискахъ, что встративъ его летомъ 1837 года на маневрахъ въ Вознесенске, его величество, крестясь и въ шуткахъ отплевываясь, сказалъ: «Не дай Богъ войны 1)».

<sup>4)</sup> Н. Н. Муравьевъ: Русскіе на Босформ, стр. 456—459. Интересная записка о предполагаемомъ движенія 5-го пъхотнаго корпуса за границу, съ замѣчаніями на нее Муравьева, помѣщена въ концѣ книги, въ приложеніи подъ лит. К. К.

Понятны причины, побуждавшія императора Николая не желать столкновенія съ Англіей, въ особенности такого, главнымъ полемъ коего быль бы Востокъ. Если Англія въ 1837 году не могла положиться на Францію, то и государь уже убъдился, что въ случав войны, ему нечего ожидать помощи отъ союзныхъ дворовъ, берлинскаго и вѣнскаго. Пруссія дѣйствовала откровенно и не скрывала отъ насъ рѣшимости своей не вм'вшиваться въ восточныя дела. Она хотя и приложила своюподпись къ заключенной осенью 1833 года въ Берлинъ конвенціи, провозглашавшей, подъ изв'єстными условіями, право вмішательства трехъ сіверныхъ державъ въ діла сосіднихъ странъ и полную солидарность ихъ между собою 1), но успокондась лешь послё того, какъ государь собственноручнымъ письмомъ подтвердилъ королю Фридриху-Вильгельму III словесное объщание графа Нессельроде, что «Востокъ будетъ изъять изъ круга общихъ вопросовъ, къ которымъ относятся прямыя взаимныя обязательства Пруссіи и Россіи» 2). Австрія, по обыкновению, поступала уклончиво. Ее связывалъ съ нами формальный договоръ именно по деламъ Востока. Но это не мѣшало Меттерниху, въ предвидѣніи «серіозныхъ недоразуміній между морскими державами, съ одной стороны, и Россіей, съ другой», ограничиться заявленіемъ лондонскому двору, что «въ такомъ случав Австрія усмотрить корень зла не на Востокѣ, а на Западѣ» 3). Три года спустя, князь А. М. Горчаковъ, исправляя должность временнаго повереннаго въ делахъ въ Вѣнѣ, доносилъ вице-канцлеру, что сомнѣвается въ прочности нашего союза съ Австріей въ восточномъ вопросѣ; что вънскій дворъ тяготится мюнхенгрецкою конвенціей, и что въ случай войны, все, чего мы можемъ ожидать отъ него, это соблюденія нейтралитета. «Что же касается сод'вйствія намъ Австріи,» заключаль молодой дипломать, «то оно всегда будеть болье кажущимся чымь дыйствительнымь 4).» Это впрочемъ хорошо знали и въ Петербургѣ и находили совер-

Конвенція, заключенная въ Берлинъ между Россіей, Австріей и Пруссіей 3 (15) октября 1833.

Императоръ Николай королю Фридриху-Вильгельму III, 24 сентабря (5 октября) 1833.

<sup>3)</sup> Князь Горчаковъ графу Нессельроде, 6 (18) іюля 1834.

б) Выписки изъ донесеній внязя А. М. Горчакова приведены профессоримъ Мартенсомъ въ т. IV ч. І его Собранія трактатовъ и конвенцій, стр. 478. Онъ отнесены въ 1837 году безъ ближайшаго указанія чисель.

пенно въ порядкъ вещей, вполнъ довольствуясь тъмъ, что называли «отрицательною» помощью нашихъ союзниковъ 1).

Императоръ Николай имълъ и другія причины не доводить діла до разрыва съ Англіей. Онъ питаль нікоторое пристрастіе къ этой странь, которую считаль прирожденнымъ членомъ великаго охранительнаго союза. Уклонсніе ея отъ него, сближение съ орлеанистскою Франціей, онъ приписываль мимолетнымъ заблужденіямъ людей, руководившихъ ея политикой, и не сомнѣвался, что рано или поздно Англія снова примкнеть къ тремъ ствернымъ державамъ, ея сподвижницамъ въ достопамятную эпоху борьбы за освобождение Европы отъ французскаго насилія 2). Нужно было только дождаться удобнаго случая, чтобы переманить ее въ нашъ лагерь, и случай этотъ не замедлилъ представиться. Но прежде чемъ излагать переговоры, вызванные новою распрей между султаномъ и пашой египетскимъ, и приведшіе къ полной перем'є во взаимныхъ сочетаніяхъ великихъ державъ, необходимо оглянуться на положение дёль Востока въ періодъ времени съ 1833 по 1838 годъ.

Послѣ кутахійскаго мира, унизившаго и ослабившаго Турцію, лишившаго ее богатьйшихъ ея областей въ Азін и вынудившаго искать спасенія въ защить и покровительствъ въковаго противника-Россіи, Константинополь сталь болве чемъ когда-либо ристалищемъ, на которомъ иностранныя вліянія состязались между собою, стараясь обратить Порту въ послушное орудіе своекорыстныхъ цілей, преслідуемыхъ на Востоків большинствомъ великихъ державъ. Этимъ какъ нельзя лучше доказывается ошибочность разсчета нашей дипломатіи, построившей свое заключение о пользѣ искусственнаго поддержанія Оттоманской имперіи на томъ предположеніи, что намъ легко будеть вліять на правительство слабое, нуждающееся въ чужой помощи и направлять его действія въ смысле нашихъ желаній и потребностей <sup>3</sup>). Изобрѣтатель означенной политической теоріи, графъ Нессельроде, совершенно забывалъ при этомъ, что та же мысль могла зародиться и у другихъ дворовъ, не менве насъ заинтересованныхъ въ утверждении сво-

<sup>1)</sup> Рукописная записка барона Бруннова,

<sup>2)</sup> Графъ Нессельроде Татищеву 12 (24) февраля 1834.

<sup>&</sup>lt;sup>в</sup>) Графъ Нессельроде цэсаревичу Константину Павловичу, 12 (24) февраля 1830.

его вліянія на Востокѣ, и что чѣмъ меньше сила сопротивлепія Порты, тѣмъ труднѣе намъ будеть бороться съ усиліями пностранных кабинетовъ, направленными къ подчиненію турокъ ихъ видамъ и намѣреніямъ. При такихъ условіяхъ дипломатическая борьба изъ-за вліянія на Босфорѣ между великими державами представлялась неизбѣжною, и побѣда должна была естественно принадлежать тѣмъ изъ нихъ, которыя проявятъ наиболѣе искусства, послѣдовательности, настойчивочти, и въ особенности, энергіи и силы, ибо, по справедливому замѣчанію одного изъ знатоковъ турецкаго Востока, «весь источникъ вліянія въ Константинополѣ заключается въ силѣ и въ страхѣ, внушаемомъ туркамъ» 1).

Пруссія, уклоняясь отъ принятія на себя какихъ бы то ни было обязательствъ по восточнымъ діламъ, никогда не упускала совершенно изъ виду Турціи, которую со временъ Фридриха Великаго постоянно принимала въ разсчетъ въ политическихъ своихъ комбинаціяхъ. Вскорѣ по заключенія ункіаръ-искелесскаго договора, берлинскій дворъ отозваль изъ Константинополя своего посланника, барона Мертенса. человека слабаго и безхарактернаго, женатаго на француженкъ и, подъ вліяніемъ жены, подчинявшагося внушеніямъ французскаго посольства. Его заміниль графъ Кёнигсмаркъ, дипломать умный и д'ятельный, въ короткое время усиввшій поднять значеніе Пруссіи на Босфорф. Надо. впрочемъ, признаться, что въ достижении этой цели ему много содъйствовали обстоятельства и русская дипломатія. Однимъ изъ главныхъ вопросовъ, стоявшихъ въ то время на очереди въ Турціи, былъ вопросъ о преобразованіи арміи и объ обученіи ея иностранными офицерами. Султанъ близко принималь его къ сердцу, въ надеждѣ, что войско, устроенное и обученное по-европейски, доставить ему одольнее надъ ненавистнымъ Мегметъ-Али-пашой. Махмудъ намъренъ былъ испросить инструкторовъ для арміи у французскаго правительства и у англійскаго для флота. Русскому посланнику удалось уб'єдить его въ непристойности этой мары, при союзническихъ отношеніяхъ между Портой и Россіей, съ одной стороны, и при самыхъ натянутыхъ и даже враждебныхъ отношеніяхъ между нами и объими морскими державами, съ другой. Впрочемъ,

сэръ-Генри Булверъ дорду Пальмерстону, 18 (30) іюля 1838.

мы не предложили Портв своихъ инструкторовъ, а посовътовали ей обратиться за ними къ Австріи или Пруссіи. В'єнскій дворъ быль не прочь откомандировать въ Константинополь потребное число австрійскихъ офицеровъ, но султанъ и министры его не благоволили къ Австріи, безсиліе коей наглядно выразилось во время недавнихъ событій и не могло внушать туркамъ уваженія. Случайный пробадъ въ Константинополь путешествовавшихъ по Востоку офицеровъ прусскаго генеральнаго штаба, Мольтке и Берга, рішиль діло въ пользу Пруссін. Они произвели самое благопріятное впечатлініе на сераскира и на самого султана, тотчасъ же обратившагося къ королю Фридриху-Вильгельму Ш съ просьбой дозволить имъ остаться въ Турціи и предпринять переустройство турецкихъ войскъ. Король сначала соглашался лишь продлить отпускъ Мольтке на три мѣсяца, но вскорѣ, уступая настояніемъ Порты и успокоенный заявленіемъ императора Николая, что мѣра эта ему не будеть непріятна, разрѣшиль тремъ другимъ офицерамъ генеральнаго штаба, Финке, Мюльбаху и Фишеру, вмёстё съ Мольтке, поступить на службу Махмуда и заняться обученіемъ его армін. Осень 1837 года, и всю зиму прусскіе офицеры провели въ Константинополѣ, а слѣдующею весной были распредёлены по армейскимъ корпусамъ, расположеннымъ въ различныхъ областяхъ, въ Европъ и Азіи. Особенное вліяніе на султана пріобраль Мольтке, сопровождавшій его въ путешествіи по Болгаріи и Оракіи и ставшій его дов'вреннымъ совътникомъ не по однимъ военнымъ, но и по общимъ политическимъ деламъ. Въ томъ же 1837 году, присутствовавшіе на маневрахъ русскихъ войскъ въ Вознесенскі принцы Августь и Адальберть прусскіе отправились оттуда чрезъ Одессу въ Константинополь, гдв быль имъ оказанъ самый почетный и предупредительный пріемъ. Видимымъ знакомъ происшедшаго между Турціей и Пруссіей сближенія было учреждение въ Берлинъ турецкаго посольства, подобнаго тымъ, какія существовали уже въ Вѣнѣ, Лондонѣ и Парижѣ, а между темь, въ Петербурге Порта не имела постояннаго представительства.

Выше уже было замѣчено, что въ разсматриваемый нами промежутокъ времени вліяніе Австріи въ Константинополѣ находились въ состояніи полнаго упадка. Турки не могли забыть, что вѣнскому двору они въ значительной степени были обязаны постигниями ихъ бъдствіями, такъ какъ въ течевіе греческаго возстанія, Меттернихъ не переставаль подстрекать ихъ къ сопротивлению требованіямъ тройственнаго союза, а вогда упримство ихъ вызвало войну, со всёми ся гибельными для Порты последствіями, то онь уклонился оть подачи имъ помощи, въ которой неоднократно обнадеживалъ. После же 1830 года, австрійская политика представлялась туркамъ вполні подчиненною политики русскаго двора. Все это ставило представителя Австрів въ крайне затруднительное положеніе. Должность питернунція псправляль баронь Штюрмерь, бывшій австрійскій комиссаръ, сопровождавній Наполеона на островъ Эльбу, типъ дипломата Меттеринховской школы, свътскій, весьма образованный, но вялый, безцистный и нерашительный. Впрочемъ, стушевываясь предъ своими иностранными товарищами въ вопросахъ чисто политическихъ, онъ втихомолку сумёль положить начало развитно матеріальныхъ интересовъ Австрін на Востокт, добившись отъ Порты значительныхъ привиллегій, въ пользу Вінскаго общества пароходства по Дунаю, и въ особенности, вновь учрежденнаго Австрійскаго Лойда, скоро оказавшагося могучимъ проводникомъ торговаго и промышленнаго вліянія монархін Габсбурговь во всёхъ водахъ в гаваняхъ Леванта.

Явное пристрастіе, выказанное Франціей къ ділу Мегметь-Али-паши и выразившееся въ горячемъ содъйствіи его притязаніямъ, поколебало въ основаніи традиціонное значеніе французскаго дипломатическаго представительства въ Константинополь. Посоль, адмираль Руссень, быль довольно простодушный морякъ, но энергичный и настойчивый. Его постоянно озабочивала возможность появленія русскихъ войскъ нодъ станами турецкой столицы, и каждое утро, покидая постель, онъ прежде всего спішплъ къ окну, чтобъ убідиться: не разв'явается ли снова русскій военный флагъ на Босфоры? Онъ старался увърить Порту въ необходимости искренно примириться съ Мегметъ-Али-пашой, чтобъ освободиться отъ русской опеки; но навязчивыя представленія его не только не вредили намъ, а прямо обращались въ нашу пользу. Однако, онъ не оставляль безъ вниманія и положенія католиковъ въ Турцін, искони пользовавшихся покровительствомъ Франціи, и усићаъ настоять на признаніи турками самостоятельности

армянской католической общины и на дозволении ей им'ять своего отд'яльнаго патріарха.

Главнымъ и опасибищимъ соперникомъ нашимъ по вліянію на Порту являлась Англія, въ лицъ своего престарълаго представителя, лорда Понсонби. По отзыву хорошо знавшаго его сэръ-Генри Булвера, дипломатъ этотъ, не смотря на нъсколько небрежное воспитаніе, обладаль замічательными способностями. Ленивый отъ природы, онъ мало занимался текущими делами посольства; но если какой-нибудь предметь въ яркихъ краскахъ представлялся его воображенію, то Понсонби быль способень стремиться къ цёли съ неудержимою силою воли, твердой и непоколебимой 1). Такими предметами являлись ему, съ одной стороны, унижение султана предъ могущественнымъ вассаломъ, овладівшимъ лучшими и доходнівшими областями Оттоманской имперіи, съ другой, утвержденная ункіаръ-искелесскимъ трактатомъ политическая зависимость Порты отъ Россіи. Въ устраненіи этихъ двухъ золъ, по мивнію его, равно б'ядственныхъ для Турцін, полагаль онъ свою дипломатическую задачу.

Первые шаги его въ Константинополъ были неудачны, Въ отвѣть на заявленный отъ имени лондонскаго двора протестъ противъ союзнаго договора съ нами, послу пришлось выслушать строгую отпов'єдь Порты, прямо заявившей, что, вступал въ новыя обязательства съ Россіей, султанъ воспользовался лишь несомивннымъ правомъ каждаго независимаго государя. Вскорѣ послѣ того, турки встрѣтили отказомъ ходатайство посла о томъ, чтобы въ пользу англійскаго правительства отчужденъ быль участокъ земли вдоль береговъ Оронта и Евфрата, русла коихъ, по проекту полковника Шенея, должны были образовать кратчайшій водяной соединительный путь между Европою и Индіею. Но Понсонби удалось получить отъ Порты разрѣшеніе на открытіе пароходнаго сообщенія по Евфрату отъ Басры до Бира. Къ несчастію для англичанъ, попытка установить такое сообщение не удалась, вследствие затрудненій и препятствій, представляемыхъ природой.

Скоро нечаянный случай поставиль лицомъ къ лицу посольства великобританское и наше на скользкой почвѣ дипломатическаго вліянія и обнаружиль во всей наготѣ слабость и податливость Порты, государственная мудрость коей не

<sup>&#</sup>x27;) Lord Dalling, The life of Viscount Palmerston, II. p, 226.

простиралась дальше болбе или менбе искуснаго завированія нежду двумя противоположными теченіями: русскимъ и авглійскимъ.

Весною 1836 года, ивкто Чэрчиль, великобританскій полданный, поселившійся въ Константинополь, по неосторожности на охоть, раниль турецкаго мальчика изъ ружья. Задержанный на масть происшествія, Чэрчиль быль отведень сначаль въ близлежащую караульню, гдѣ начальствовавшій офицеръ вельть дать ему 50 налочныхъ ударовъ, затьмъ препровожденъ къ рейсъ-эфенди и, по распоряжению последняго, посаженъ въ тюрьму. Лишь нѣсколько дней спустя, удалось англійскому посольству не безъ труда высвободить его отгуда. Случай этотъ взволноваль всёхъ европейскихъ жителей турецкой столицы и побудилъ представителей державъ обратиться къ Портв съ совокупною нотою, протестовавшею противъ частныхъ насилій со стороны отгоманскихъ властей надъ иностранными подданными. Независимо отъ этого представленія. дордъ Понсонби потребовалъ въ видѣ удовлетворенія не только см'яны рейсъ-эфенди, но и удаленія отъ командованія сулганскою гвардіей Ахмедъ-Февзи-паши, какъ главнаго начальника того офицера, который посмёль подвергнуть англійскаго гражданина телесному наказанію.

Такое необычайное требованіе, совершенно несоразм'ярное съ происшествіемъ, подавшимъ къ нему поводъ, объяснялось желаніемъ великобританскаго посла воспользоваться первымъ представившимся случаемъ для устраненія двухъ сановниковъ, ненавистныхъ ему въ качествъ открытыхъ сторонниковъ Россіи, вмісті съ сераскиромъ Хозревомъ подписавшихся подъ ункіаръ-искелесскимъ договоромъ. Въ отвіті своемъ Порта, выразивъ сожалініе о случившемся, зам'єтила, однако, что Чэрчиль самъ отчасти виновать уже темъ, что охотился въ такой местности, где воспрещена была охота. «Названный офицеръ, «значится въ турецкой ноть,» наказанъ разжалованіемъ и ссылкой, но изъ министровъ султана никто не хотель оскорбить ни самого посла. ни британскую націю, а потому и не им'вется причины къ удаленію ихъ отъ должностей.» Отвѣть Порты до того разсердиль Понсонби, что онъ въ офиціальномъ, хотя и дов'єрительномъ сообщении не затруднился объявить ей, будто на происходившемъ въ предшедшемъ году въ Теплицъ свиданія

государей русскаго, австрійскаго и прусскаго они условились о разділів Турціи между собою, и планъ этотъ доселів не осуществлень де единственно благодаря противодійствію Великобританіи, по, что лондонскій дворъ лишить Порту своего покровительства и предоставить ее собственной участи, если та не поспішить дать потребованное удовлетвореніе. Какъни неліпа была эта угроза, она подійствовала. Преданный Россіи Акифь быль замінень въ должности рейсь-эфенди старикомъ Хулусси, приверженцемъ Англіи. Впрочемъ, султанъ счель нужнымъ предупредить нашего посланника, что отставка Акифа вызвана разстроеннымъ состояніемъ его здоровья.

Извъстія объ этихъ происшествіяхъ, дойдя до Петербурга, возбудили негодование императора Николая. Бутеневу было предписано сообщить Портв, что обстоятельства, сопровождавшія увольненіе Акифа отъ должности рейсъ-эфенди, крайне удивили государя, а проявленная при этомъ диваномъ непростительная слабость, навлекла на него неудовольствіе его величества. Дабы не увеличивать затрудненій султана, посланнику нашему разрѣшалось войти въ сношеніе съ новымърейсъ-эфенди, но онъ долженъ былъ потребовать, чтобы Порта чрезъ своего представителя въ Лондон в настояла на отозваніи Понсонби, осм'єлившагося угрожать ей разд'єломъ Оттоманской имперіи, предупредивъ лорда Пальмерстона, что оставленіе этого посла въ Константинопол'є неминуемо повлечеть за собою возвращение Акифъ-эфенди на мъсто министра иностранныхъ діль. Государь, писаль графъ Нессельроде, считаль такую развязку необходимою для возстановленія въ глазамъ всей Европы достоинства своего союзника и друга, послъ того, какъ его независимости былъ нанесенъ тяжкій ударъ, увольненіемъ вірнаго слуги по требованію иностраннаго представителя. Въ томъ же смыслѣ высказывался самъ императоръ Николай въ собственноручномъ письм' своемъ къ султану.

Событія эти совпали какъ разъ съ окончательною ликвидаціей турецкой контрибуціи и сопряженнымъ съ нею выводомь русскихъ войскъ изъ Силистріи. Въ такую минуту Порта не рѣшилась ослушаться и заявила намъ, что послѣдуетъ нашему совѣту. Дѣйствительно, замѣнивъ своего посланника въ Лондонѣ Нури-эфенди Решидъ-беемъ, считавполучение изъ тогдашнихъ турецкихъ диплополучение стал утвержденія дружественныхъ
поскаго соглашенія Турціп съ Англіей, потрезапат Понсонби, дальнъйшее пребываніе коего на
константинополь грозить вызвать охлажденіе
поскаепіяхъ». Нашему посланнику Порта постача м что она съ умысломъ умолчала о томъ, что
на ли оно увѣнчалось бы усивхомъ. Въ отвѣтножъ
поскато султанъ повторалъ увѣреніе, еще прежде
поскато вугеневу, о слабости здоровья Акифа, какъ о едивпоскато причинь его увольненія, и заключиль утвержденіемъ,
по всь его министры безъ псключенія убѣждены въ пользь
по всь его министры безъ псключенія убѣждены въ пользь
по всь его министры безъ псключенія убѣждены въ пользь
по всь его министры безъ псключенія убѣждены въ пользь

Реннідъ тотчасъ по прибытій въ Лондонъ пенодниль возноженное на него порученіе, но дордъ Падьмерстонъ не только че согласился отолвать Понсоной, а объявиль туренкому посваннику, что оскорбленіе, нанесенное Англій, можеть быть удовлетворено дишь нечедленному смінісціємъ Ахмета-Февинаній. Послідній не быль отставлень, а напроливь, въ награду за услуги, оказанныя при заключеній съ Россіей конненцій объ окончательному разсчеть, получиль въ управленіе душную въ имперіи Брусскух область: но и Хулусси остался на своемъ мість, а перконачальний вмеовнить вліжкь зтихь заміннательству Поряшлу удовлівствожлем для ненемь.

Beauther abundant in a district of the test of the Specific beauther, noted to the same of the 18% of the interpretation noted by the same of the X of the test of the after after designation problems, the strain of the control of the same of the

CONTROL OF CONTROL OF

паша, бывшій рейсъ-эфенди во время греческаго возстанія, см'єменный, по нашему настоянію, посл'є адріанопольскаго мира, турокъ стараго закала, отъявленный и заклятой врагъ европейцевъ и въ особенности русскихъ. Но господство его въ сов'єтахъ султана продолжалось не долго. И онъ, и Хулусси умерли въ 1837 году, и на м'єсто посл'єдняго министромъ иностранныхъ д'єль—званіе рейсъ-эфенди было уничтожено Махмудомъ—назначенъ былъ не разъ уже упомянутый Решидъ.

Решидъ-паша можетъ считаться родоначальникомъ той школы турецкихъ государственныхъ людей, которая спасеніе имперіи полагала въ преобразованіи ел на западно-европейскій ладъ, во введенін заимствованныхъ у европейцевъ не только законовъ, но и нравовъ и обычаевъ. Онъ долгое время быль дипломатическихъ представителемъ Порты при дворахъ парижскомъ и лондонскомъ и тамъ усвоиль всв вившніе пріемы цивилизаціи. Вдохновителемъ и руководителемъ его былъ его частный секретарь, французъ Косъ, прибывшій съ нимъ въ Константинополь въ качествъ воспитателя дътей его. Тотчасъ по вступленіи въ должность, въ декабрі 1837 года, Решидъ придаль, такъ-называемое, либеральное направление турецкой политикъ, какъ внутренней, такъ и виъшней, не смотря на то, что вскорт послт того, старецъ Хозревъ быль уже прощенъ султаномъ, возвращенъ изъ ссылки и снова поставленъ во главъ правительства со званіемъ рейсъ-и-шура, предсъдателя совъта: Акифъ вторично занялъ мъсто въ правительствв и должность министра внутреннихъ дълъ, а третій участникъ ункіаръ-искелесскаго договора, Ахметъ-Февзи, получилъ главное начальство надъ флотомъ и званіе капуданъ-паши. Решидъ превосходилъ ихъ всёхъ умомъ, образованіемъ, ловкостью, и скоро получиль преобладающее вліяніе на султана, здоровье котораго было расшатано излишествами всякаго рода, а умъ занятъ исключительною мыслыю объ отмицении Мегеметь-Али-пашъ. Для выработки плана внутреннихъ реформъ новый министръ иностранныхъ дёль учредиль особую комиссію, подъ названіемъ «совъта общественной пользы», и членами ея назначиль Коса и другаго француза, Барашена, бывшаго секретаря турецкаго посольства въ Парижѣ. Первыя распоряженія Решида по внішнимъ діламъ носили уже отпечатокъ сочувствія къ морскимъ державамъ и свид'єтельствовали о намъреніи согласоваться съ ихъ общею политикой. Порта заключила дружественный договоръ съ Бельгіей и признала королеву Изабеллу въ Испаніи. Но явнымъ знакомъ полнаго подчиненія Релида англійскому вліянію былъ торговый трактатъ, заключенный имъ съ Великобританіей и открывшій новую эру въ матеріальныхъ отношеніяхъ Оттоманской имперіи къ державамъ Запада.

Подписанный 4-го (16-го) августа 1839 года, торговый договоръ быль не столько діломъ Понсонби, сколько старшаго секретаря посольства, молодаго и способнаго сэръ-Генри Булвера, выработавшаго его въ мельчайшихъ подробностихъ. Впрочемъ, самъ посоль считаль этотъ актъ важною побелой, одновременно удовлетворявшею интересы англійскихъ торговцевъ и льстившею господствующей страсти султана Махмуда, ибо договоръ распространялся на всю Оттоманскую имперію, а следовательно быль обязателень и для египетского паши. не смотря на то, что последній не быль привлечень къ участію въ его составленіи. Лордъ Пальмерстонъ быль въ восторгь оть трактата, называль его «превосходною вещью», «саро d'opera!» 1). Д'яйствительно, трактать разомъ устраниль тысячу стесненій, тяготевшихъ до того времени надъ иностранною торговлей въ Турціи. Имъ отмінялись всі монополін, установлялась единая пошлина на ввозные и вывозные товары; иностранцамъ разрѣшалось производить внутреннюю торговлю на одинаковыхъ правахъ съ турками и даже вносить следующія съ нихъ пошлины не деньгами, а товаромъ. Всв эти облегченія, дарованныя англичанамъ, были вскорв распространены на подданныхъ и другихъ государствъ Запада, посп'єшившихъ заключить съ Портой торговые договоры но образцу и на условіяхъ англійскаго.

Сопоставляя эти осязательные успѣхи иностранной дипломатіи съ дѣятельностью нашего константинопольскаго посольства, нельзя не признать послѣдней совершенно безплодною. Со вступленіемъ Решидъ-паши въ управленіе, мы потеряли всякое вліяніе на внѣшнюю политику Порты въ настоящемъ, и еще болѣе въ будущемъ, такъ какъ срокъ ункіаръ-искелесскому договору истекалъ въ 1841 году, а новый министръ иностранныхъ дѣлъ обязался предъ англійскимъ посломъ не

<sup>1)</sup> Лордъ Пальмерстонъ сэръ-Генри Будверу, 1 (13) сентября 1838.

возобновлять его ни въ какомъ случав. Матеріальныхъ интересовъ у насъ какъ бы вовсе не существовало на Востокъ. Всѣ преимущества, выговоренныя прежними трактатами въ пользу русскаго судоходства и торговли, обращались въ выгоду для мъстныхъ жителей, левантинцевъ или грековъ, пріобрѣтавшихъ русское подданство путемъ подкупа или кумовства отъ техъ изъ своихъ единоземцевъ, которые занимали во всемъ Левантъ должности консульскихъ представителей Россіи и играли первостепенную роль въ самой канцеляріи константинопольскаго посольства. Русскій паспорть охраняль ихъ личность и собственность, русскій флагъ прикрываль ихъ суда, русская дипломатія отстанвала въ Порті ихъ опереціи, часто весьма сомнительнаго свойства. Но, за неимѣніемъ собственныхъ матеріальныхъ интересовъ, у насъ несомн'вню были на Востокъ интересы нравственные, въковые, историческіе: общеніе нашей церкви съ восточными, единов'єріе и единоплеменность, связывавшія нась съ м'єтнымъ христіанскимъ населеніемъ; наконецъ, преданія исторіи, свидътельствовавшія объ участіп Россіп въ деле постепеннаго освобожденія турецкой райи. Можно утвердительно сказать, что въ десятильтній періодъ съ 1830 по 1840 годъ, когда наше политическое вліяніе было наиболье могущественно въ Константинополь, для поддержанія и развитія этихъ правственныхъ интересовъ нашею дипломатіей не было сділано ровно ничего. Пока англійское посольство съ жаромъ вступалось за протестантовъ, французское за котоликовъ, мы предоставляли охраненіе правъ и преимуществъ православнаго населенія иниціативѣ султана Махмуда, питавшаго къ нему дъйствительное расположение. Съ господарями валашскимъ и моздавскимъ, съ сербскимъ княземъ Милошемъ Обреновичемъ, мы находились въ отношеніяхъ самыхъ натянутыхъ и чуть ли не враждебныхъ. О Греціи и говорить нечего. Въ областяхъ (европейскихъ и азіятскихъ) Оттоманской имперіи число нашихъ консуловъ было крайне ограниченное, а должности ихъ, какъ было уже неоднократно упомянуто, занимались преимущественно внородцами изъ мъстныхъ жителей. И если, не смотря на все это, въ сердцахъ христіанъ Востока продолжала корениться въра въ Россію, ея государя и историческое ея призваніе, то, конечно, не по вин'в этихъ недостойныхъ представителей ея, а благодаря свіжему еще воспоминанію о длинномъ рядѣ русскихъ побѣдъ надъ невѣрными, о торжествѣ крестоноснаго знамени Россіи надъ ненавистнымъ подумѣсяцемъ.

Отвътственность предъ исторіей за такое извращеніе нашихъ традиціонныхъ отношеній къ Турцін, ея правительству и христіанскому населевію, падаеть прежде всего на русскаго диплометического представителя при Портв. А. П. Бутеневъ считался дипломатомъ искуснымъ и опытнымъ, и несомивню обладалъ ценными качествами умственными и нравственными. Онъ былъ трудолюбивъ, добросовъстенъ, скроменъ, но качества эти оказались далеко не достаточными для русскаго посланника, призваннаго вести постоянную борьбу съ такими энергичными діятелями, какъ Понсонби или Руссенъ. Вибшнее хладнокровіе, мягкое, ровное обращевіе, къ сожальнію, прикрывали внутреннюю немощь, отсутствіе рішительности п смілости, боязнь отвітственности предъ министерствомъ, которое само не отличалось помянутыми качествами. Недостатокъ этотъ чувствителенъ вездѣ, въ особенности на Востокѣ, гдъ уважается только сила, и главною побудительною причиной является страхъ. Кромѣ того, совершенно непонятно, какимъ образомъ, проведя столько лътъ въ Турціи и будучи хорошо знакомъ съ безобразіемъ той среды, въ коей мы исключительно вербовали нашихъ консуловъ и драгомановъ, Бутеневъ не только инчего не сдёлалъ для отстраненія грековъ п левантинцевъ отъ присвоенной ими наследственной монополіи, по самъ всецило подчинялся вліянію тихъ изъ нихъ, которые занимали при немъ мъсто старшихъ драгомановъ. Объ одномъ изъ последнихъ, Франкини, долгіе годы исправлявшемъ эту вліятельную должность, Н. Н. Муравьевъ говорить въ своихъ Запискахъ: «Изо всёхъ жителей Перы, Франкини, безъ сомивнія, быль самый довкій и дукавый. Онъ имідь обширныя связи, узнаваль всё вёсти, служиль во многих миссіяхь, им'ёлъ много русскихъ и иностранныхъ орденовъ, числился въ нашей службъ въ высокомъ классъ, имълъ близъ шестидесяти лътъ, пользовался неограниченною довъренностью посланника, нажиль большія богатства и всегда говориль испорченнымъ французскимъ языкомъ, съ итальянскимъ нарфчіемъ, что ему денегъ надобно, что ордена и чины считалъ онъ только запахомъ приготовляемой яствы, коей тенерь надъялся вкусить, разумёя подъ симъ значительное денежное вознагражденіе. Онъ же повторядь общую тамъ поговорку, что Турція не скоро погибнеть, потому что она им'єть особеннаго бога своего, который ее хранить 1).» Не лучше отзывъ будущаго покорителя Карса и о прочихъ нашихъ чиновникахъ левантинскаго происхожденія. «Многія должности въ миссін нашей,» пов'єствуєть генераль, «какъ и зависяція отъ оной прибыльныя званія консуловъ и вице-консуловъ, въ портахъ Леванта, наполняются перотами, жителями константинопольскаго предмёстія Перы. Родъ сей, оставшійся туть на жительств'в посл'в паденія генуэзскаго владычества, и поступившій въ подданство Порты, сохраниль обычаи европейскіе, но по торговымъ оборотамъ и мъстной зависимости отъ Турцін, сроднился съ новымъ отечествомъ своимъ. Часто ловкость сихъ людей доставляеть имъ вліяніе въ Портв. Всв они знають разговорный турецкій языкъ, почему занимають должности драгомановъ, или переводчиковъ въ разныхъ европейскихъ миссіяхъ, чрезъ что имѣютъ случай давать дѣламъ такое направленіе, какое признають за лучшее и служать настоящими проводниками въ дълахъ дипломатическихъ. Порта даеть имъ полную свободу и пользуется отъ нихъ такимъ же образомъ. Пероты низки, искательны и всего болъе боятся, по старой памяти, турокъ, роняя страхомъ своимъ въ присутствін ихъ, все достоинство миссін, въ которой служать. Поводомъ къ такимъ преимуществамъ сего презрѣннаго племени, оставшагося посл'я упадка генуэзскаго владычества въ . Левантъ, служитъ единственно знаніе турецкаго языка, въ коемъ пероты однако не имфютъ никакихъ основательныхъ сведеній и знають только разговорный языкъ. Они способны къ открытно связей между сановниками, почему и употребляются за переводчиковъ, и подъ пышнымъ титломъ драгомана разум'єють обязанность управлять и помышленіями лицъ, и самымъ дёломъ на совещаніяхъ. Зная турецкій языкъ, я имъть болъе одного случая удостовъриться въ справедливости сего, и нѣсколько разъ останавливаль ихъ, когда они при переводахъ выражались неправильно и даже находили излишнимъ и невозможнымъ передавать мысли, несоответствующія ихъ понятіямъ, зам'вняя ихъ другими. Въ австрійской миссіи важный недостатокъ сей уже устраняется. Чиновники ея

Н. Н. Муравьевь: Русскіе на Босфорт въ 1833 году, стр. 31.
 Вивши, политика императора Николая I.

должны непременно быть изъ числа приготовленныхъ на сей предметъ молодыхъ людей, образовавшихся въ Вене, въ устроенномъ для сего заведеніи, где преподаются восточные языки. Подобно сему училищу есть у насъ въ Петербурге институть; но студенты наши не пріобретаютъ знанія разговора турецкаго языка и, по прибытіи къ миссіи, не приносять ожидаемой пользы; притомъ же число ихъ такъ мало, и опытность ихъ въ дипломатическихъ сношеніяхъ такъ ограничена, что они исчезають въ толив ловкихъ и применившихся къ деламъ и лицамъ перотовъ 1).»

Чтобы не возвращаться болье къ этой язвъ русской дипломатіи, причинившей намъ на Востокъ еще болье вреда, чъмъ нъмпы и другіе внородны, столь часто представлявшіе Россію на Западъ, замьтимъ, что прислужничество и угодливость, составляющія, наравнѣ со своекорыстіемъ и полнымъ равнодушіемъ къ русскимъ государственнымъ внтересамъ, отличительную черту левантинцевъ, къ сожальнію, обезпечивали имъ и отчасти донынѣ продолжаютъ доставлять быстрое повышеніе по службѣ и прибыльныя дипломатическія должности, занимаемыя ими, опять-таки выражаясь словами Муравьева, къ стыду Россіи. Мы, разумьется, говоримъ здѣсь не объ отдъльныхъ личностяхъ, а объ общемъ правилѣ, по которому неразумно и опасно ввърять наемникамъ охрану высшихъ нуждъ и пользъ и самаго достоинства государства.

Но не одинъ Бутеневъ и дипломатическій штабъ его были виновны въ неправильномъ направленіи, данномъ нашимъ дѣламъ на Востокѣ. Причиной тому было и крайне небрежного отношеніе къ нимъ министерства иностранныхъ дѣлъ и тогдашняго главы его, графа Нессельроде. Все вниманіе этого министра было, какъ извѣстно, устремлено на Западъ, на борьбу съ революціей и на утвержденіе самыхъ тѣсныхъ отношеній русскаго двора съ союзными дворами вѣнскимъ и берлинскимъ. Востокъ являлся ему предметомъ второстененнымъ, а часто и помѣхой, такъ какъ именно на Востокъ религіозные и національные интересы Россіи шли въ разрѣзъ съ австрійскими. О призваніи нашемъ, болѣе того, о нашемъ правѣ покровительствовать православной вѣрѣ на всемъ просгранствѣ владѣній султана мы тщательно умалчивали, боясь

<sup>\*)</sup> Тамъ же, стр. 27.

возбудить ревнивыя подозр'внія австрійскаго правительства. Темъ менее принимали мы еъ разсчетъ племенное родство наше со славянами. Славизмъ, утверждалъ вице-канцлеръ въ одномъ изъ донесеній своихъ государю, есть не что иное, какъ маска, которою прикрывается революціонная пропаганда французовъ и поляковъ, ищущихъ возмутить славянскихъ подданныхъ австрійскаго императора и султана 1). Права, истекавшія для Россіи изъ трактатовъ ея съ Портой, тяготили его; онъ прямо называль ихъ «неудобными» въ беседахъ съ иностранными дипломатами. Предписанія его нашимъ дипломатическимъ представителямъ въ Константинополѣ отличались неопредъленностью и часто заключали въ себъ двусмысленныя выраженія, скрашенныя гладкою французскою фразой. Все это, по замѣчанію генерала Муравьева, «ставило исполнителя въ затрудинтельное положеніе, такъ что приступъ къ каждому дълу неминуемо подвергалъ безотчетной отвътственности то лицо, которое облечено въ званіе пов'треннаго» 2).

Согласовался ли такой ходъ нашей восточной политики съ личными воззреніями императора Николая, съ высочайшею волей его? Очевидно нать. Государь быль русскимь человъкомъ въ полномъ, лучшемъ смыслѣ этого слова, и следовательно, в'рнымъ сыномъ православной церкви. Сочувствіе его было на сторон' нашихъ единов' рревъ въ Турціи, коихъ онъ считаль себя естественнымъ и законнымъ покровителемъ. Права его по трактатамъ онъ признавалъ неотъемлемою принадлежностью своего престола, наследіемъ предковъ, которое онъ имъть передать неприкосновеннымъ своему преемнику. Онъ чутко относился ко всякому ихъ нарушению, доходившему до его свідівнія, немедленно и грозно требоваль удовлетворенія. О действительномъ направлении нашей дипломатии на Востокъ онъ знать не могъ. Во всеподданнъйшихъ донесеніяхъ и отчетахъ министерство иностранныхъ дель объявляло, что все обстоить благополучно и что само оно полно заботливости объ единовърцахъ императора, которыхъ графъ Нессельроде не могъ назвать своими. Лишь къ концу царствованія государю ясно стало, что западныя державы далеко опередили пасъ на Восток'в, что вліяніе, купленное потоками русской крови, обез-

Всеподданнѣйшій отчеть графа Нессельроде за 1845 годъ;

<sup>2)</sup> Муравьевъ: Русскіе на Босфори въ 1833 году, стр. 29.

печенное торжественными международными актами, обратилось въ призракъ. Рѣшимость императора Николая мгновенно возвратить потерянное и снова упрочить за нами новымъ обязательствомъ султана права, которыя мы сами упустили изърукъ и была главною причиной столкновенія, изъ-за котораговозникла война Россіи съ ополчившеюся на нее половиной Европы.

Но не станемъ опережать событія и займемся отношеніями султана Махмуда къ его могущественному вассалу, пашѣ египетскому, въ томъ видѣ, въ какомъ они представлялись европейскимъ кабинетамъ послѣ неремирія въ Кутахіи.

Сділкой, по которой Турція уступила Мегметь-Али-пашів всю Сирію и Таврскіе перевалы, открывавшіе ему свободный путь въ Малую Азію, не могла завершиться турецко-египетская распря. Или султанъ долженъ былъ отвоевать потерянныя области, или паша овладеть Константинополемъ и сменить Махмуда на оттоманскомъ престоль. Оба хорошо сознавали неизбѣжность такого исхода, и тотчасъ по подписаніи мира начали д'ятельно готовиться къ новой войнъ. Предупредить эту войну было задачей, общею всемъ великимъ державамъ. Россія не могла желать новыхъ зам'яшательствъ на Востокъ, которыя легко могли привести ее въ столкновение съ Англіей и Франціей. Прочія державы опасались, какъ бы, занявъ вторично Босфоръ, по призыву султана, русскія войска не остались тамъ навсегда. Отсюда единогласные советы, подаваемые европейскою дипломатіей въ Константинополь и Александріи, съ цілью убідить и султана, и пашу не нарушать мира и опредъленнаго имъ status quo. Исключение составляль одинъ лордъ Понсонби, глубоко убѣжденный въ необходимости для султана снова низвести Мегметъ-Али-пашу на степень простаго областнаго правителя Египта и подстрекавшій Махмуда къ войнъ, впрочемъ отъ себя лично, а не отъ имени своего правительства.

Уже въ 1834 году турецкій флотъ направился къ египетскимъ берегамъ съ враждебными намѣреніямя. По совѣту вѣнскаго двора, императорскій кабинетъ остановиль въ зародышѣ эту первую попытку сулгана затѣять ссору съ ненавистнымъ вассаломъ, объявивъ ему, что, въ случаѣ нападенія турокъ на Египетъ, Порта лишится права на союзную помощь, обѣщанную ей Россіей по ункіаръ-искелесскому договору, который

имъетъ-де исключительно оборонительный характеръ 1). Въ то же самое время Мегметъ-Али сообщилъ дворамъ австрійскому, великобританскому и французскому о рѣшимости своей отложиться отъ Турціи. Единственное средство для Оттоманской имперіи обезпечить себя отъ неизб'єжныхъ войнъ внутреннихъ и отъ вооруженнаго вмѣшательства извиѣ, писалъ онъ князю Меттерниху, состоить въ распаденіи на двѣ половины: арабскую и турецкую. Признанное султаномъ пезависимымъ, арабское царство станетъ ревностнымъ союзникомъ царства турецкаго и поможетъ ему сбросить съ себя иго Россіп. Всѣ мусульманскіе народы, не исключая и персіянъ, сплотятся-де воедино для достиженія этой ціли 2). Разумівется, австрійскій канцлеръ отвічаль паші чрезъ своего посланника въ Авинахъ, Прокеша, что намъренія его представляются плодомъ мимолетнаго раздраженія; что всё великія державы одинаково желають сохраненія мира на Востокъ, какъ бы ни были различны побудительныя ихъ къ тому причины; что предположенія Мегметь-Али объ опасности, будто бы угрожающей Порть отъ Россіи, ни на чемъ не основаны; что обращеніе его къ тремъ дворамъ можетъ только поставить его въ ложное положеніе, ибо основаніе арабскаго царства было бы равносильно разрушенію турецкаго, и следовательно являлось бы угрозой европейскому миру 3). Въ томъ же приблизительно смыслё отвёчали пашё и кабинеты морскихъ державъ.

Осторожный Мегметь-Али не рѣшился дѣйствовать наперекоръ совѣтамъ трехъ великихъ державъ и, отложивъ на время всякую мысль о независимости, всѣ старанія свои направиль къ установленію дружественныхъ отношеній съ Портой. Въ этомъ направленіи поддерживалъ его и вновь назначенный въ Александрію первый русскій генеральный консуль, полковникъ Дюгамель. Помянутой цѣли ему до извѣстной степени удалось достигнуть, благодаря готовности увеличить платимую имъ дань, но въ особенности удаленію отъ дѣлъ въ Константинополѣ личнаго врага его, сераскира Хозрева. Руководимая Пертевъ пашей, Порта даже поручила отправленному въ 1837 году въ Александрію съ особымъ порученіемъ Сарымъ-эфенди справиться у паши, не согласится ли

1) Prokesch-Osten: Mehmed-Ali, p. 63.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Богосъ-бей князю Меттерниху, сентябрь 1834.
 <sup>3</sup>) Прокешъ Богосъ-бею, 6 (18) октября 1834.

онъ, за признаніе наслідственнаго права на обладаніе Египтомъ и округами Акскимъ и Сандскимъ, возвратить султану остальные округа Сиріи и Адану? Предложеніе это было отклонено Мегметъ-Али-пашой, а съ возвращеніемъ Хозрева къ власти снова обострились отношенія его къ Порті. Безпрестанныя волненія въ Сиріи и Палестині, направленныя противъ египетскихъ властей, тайно поддерживались султаномъ, также точно, какъ египетскій паша содійствоваль возстаніямъ, происходившимъ въ Босніи и Албаніи. Махмудъ сосредоточилъ въ Анатоліи сильную армію, обученную прусскими офицерами, и ввіриль начальство надъ нею Гафизъ-паші, считавшемуся лучшимъ турецкимъ полководцемъ. Со своей стороны, Мегметъ-Али усиливаль войска, занимавшія Адану, и діятельно готовился отразить нападеніе.

Въ такомъ положени находились оба противника въ началѣ 1838 года. Столкновеніе между ними было неизбѣжно. Великія державы пытались снова предупредить его. Порта жаловалась на вооруженія паши. Европейскіе консулы потребовали отъ него объясненій. Мегметь-Али сослался на понесенныя имъ потери во время недавнихъ возстаній, на враждебное ему настроеніе въ Константинополь. «Поручитесь мив,» сказалъ онъ консуламъ, «что на меня не будетъ совершено нападенія, и я отм'єню наборъ.» Но консулы не удовлетворились этимъ отвътомъ, всъхъ менъе англійскій. Онъ получиль отъ лорда Пальмерстона предписание возобновить требованіе о разоруженін. Требованіе это было поддержано и французскимъ консуломъ. «Англія и Франція,» возразилъ Мегметь-Али, «думають сегодня такъ, а завтра иначе. Нынче онъ возбуждають Порту. Что было бы со мною, еслибъ я не имъть своего войска?» — «Я пришель къ убъждению,» жаловался онъ австрійскому консулу, «что въ Константинопол'я решена погибель моя и моего семейства и что ручательство державъ за Кутахію совершенно для меня безполезно, нбо он'в держатъ слово лишь пока держить его Порта.» И въ другой разъ: «Пусть дарують мей независимость, и я тотчасъ же отзову войска мои изъ Сиріи и употреблю ихъ на полезныя работы въ Саидъ; тогда не нужно миъ будетъ и набора. Египетъ процвѣтетъ, а султанъ можетъ обратить свои силы на возрождение царства своего и не будеть вынужденъ испрашивать помощи ни у русскихъ, ни у морскихъ державъ.

Тогда я стану его естественнымъ союзникомъ. Ныи вшнія кодебанія вредны для об'ємхъ сторонъ». Консуль сосладся на державы. «Франція и Англія,» продолжаль паша, «могуть только блокировать Александрію съ моря, а если Россія пришлеть войска на помощь, то это послужить на пользу мит бол'є, чёмъ султану. Русское войско въ Малой Азія возбудить зависть прочихъ державъ и расположить ко мит правов'єрныхъ мусульманъ во вс'єхъ азіятскихъ областяхъ, даже во всей Азіи. Морская блокада не страшна, ибо Египетъ не нуждается въ морт для своего существованія, а море черезчуръ опасно, чтобы дозволить слишкомъ долгое пребываніе предъ Александріей. Къ тому же, я усп'єю подготовиться къ нападенію 1).»

Въ первыхъ числахъ мая, замѣнившій Дюгамеля, русскій генеральный консуль, графъ Медемъ, потребоваль отъ паши уменьшенія военныхъ силъ его въ Сиріи. Паша отвѣчаль отказомъ, но тогда же спросиль австрійскаго консула, не похлопочеть ли Австрія въ Константинополѣ о томъ, чтобы за уступку Сиріи ему была предоставлена наслѣдственная власть надъ Египтомъ. «Европа хочеть мира и сохраненія Оттоманской имперіи,» отвѣчаль вѣнскій дворъ. «Она хочеть непосредственнаго соглашенія между султаномъ и вассаломъ. Независимости Египта она не хочеть.» Собравъ консуловъ, Мегметъ-Али объявиль имъ, что пріобрѣтенное имъ значеніе, преклонный его возрасть и будущность его дѣтей вынуждають его настаивать на независимостя Египта. Онъ просиль довести это рѣшеніе до свѣдѣнія ихъ дворовъ, обѣщая дождаться ихъ отвѣта <sup>2</sup>).

Въ европейскихъ столицахъ забили тревогу. Лордъ Пальмерстонъ рѣшился не повторять ошибки, совершенной въ 1833 году, и поддержать султана «ото всего сердца и всѣми силами,» съ Франціей или даже безъ нея 3). По предложенію его, англійское министерство постановило не допускать Мегметъ-Али до провозглашенія независимости и до отдѣленія Египта и Сиріи отъ Оттоманской имперіи, такъ какъ послѣдствіемъ было бы въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ неминуемое столкновеніе между имъ и султаномъ. Въ такомъ случаѣ, разсуждалъ Пальмерстонъ, турецкія войска будутъ

<sup>&#</sup>x27;) Prokesch-Osten: Mehmed-Ali, p. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Лордъ Пальмерстонъ лорду Гранвилю, 24 мая (5 іюня) 1838.

въроятно побиты, русскіе прилетять на помощь султану, русскій гарнизонъ займеть Константинополь и Дарданеллы, и разъ завладівъ этими пунктами, уже никогда ихъ не покинеть. Для предупрежденія такихъ событій Англія готова была оказать султану содбйствіе морскими силами и совм'єстно съ Франціей послать эскадру въ самую Александрію. «То, чего желаль бы я,» писаль Пальмерстонь великобританскому послу въ Парижѣ, «и на что я могъ бы получить согласіе кабинета, это краткая конвенція между Англіей и Франціей, съ одной стороны, и Турціей, съ другой, по которой двѣ первыя державы обязались бы на опредёленный срокъ подать послёдней морскую помощь въ томъ случаћ, если бы та ея потребовала, для защиты территоріи своей отъ нападенія, и редакція конвенціи должна была бы быть такова, чтобъ одинаково относиться къ Россіи и къ Мегметъ-Али-пашъ. Я увъренъ, что конвенція, подобная изложенной мною, спасла бы Турцію и сохранила бы миръ Европы однимъ своимъ нравственнымъ вліяніемъ, не вынуждая насъ дъйствовать на ея основаніи.» Обращаясь съ этимъ предложеніемъ къ французскому правительству, англійскій министръ не быль уверень въ принятін его графомъ Молэ, тогдашнимъ главой парижскаго кабинета, который не разъ обнаруживаль уже склонность освободиться оть исключительнаго союза съ Англіей и сблизиться съ прочими великими державами материка. Поручая лорду Гранвилю дов'трительно осв'тдомиться о настроеніи французскаго министра, Пальмерстонъ замічаль: «Не слыдуеть забывать, что величайшую опасность для Европы представляеть возможность комбинаціи между Франціей и Россіей 1), которая хотя и устранена нынѣ личными чувствами императора, но впоследствін можетъ оказаться не столь невозможною, какъ теперь. А потому было бы хорошо установить политику Франціи на правильномъ пути по отношению къ деламъ Востока, пока мы властны это сделать 2). »

Скоро выяснилсоь, что всѣ великія державы одинаково расположены принять сторону сулгана противъ паши, и лондонскій кабинеть спѣшиль пригласить Францію уже не къ одинаковому дѣйствію двухъ морскихъ державъ, а къ со-

1) Подчеркнуто въ подлинникъ.

<sup>2)</sup> Лордъ Пальмерстонъ лорду Гранвилю, 27 мая (8 іюня) 1838.

вмёстному осуществленію соглашенія пяти главнёйшихъ государствъ Европы. Дёло представлялось ему въ следующемъ видь. Если Мегметь-Али замьтить хотя бы мальйшее разногласіе среди великихъ державъ, то непремѣнно попытается провозгласить себя независимымъ, последствіемъ чего будетъ война его съ султаномъ, вмѣшательство Россіи и вѣроятно столкновеніе последней съ Англіей и Франціей. Въ противномъ случай обі морскія державы вынуждены были бы остаться безучастными зрительницами дёль, совершаемыхъ Россіей, чего невозможно допустить, не роняя достоинства ихъ правительствъ. Пальмерстонъ ставилъ французскому кабинету два вопроса: какимъ путемъ всего лучше заставить Мегметъ-Алипашу отказаться отъ замышляемаго имъ поступка, а если это не удастся, то какимъ образомъ предупредить бъдственныя его последствія? «Наше мнёніе,» сообщаль англійскій министръ лорду Гранвилю, «что въ виду объихъ случайностей, въ высшей степени желательно предварительное соглашение пяти державъ между собою. Мы полагаемъ, вопервыхъ, если бы мы могли объявить Мегмету, что такое соглашение установилось и что всё мы готовы сообща помочь султану противъ него, то онъ оставиль бы свое намерение и успокоился бы. Но далбе мы находимъ, что если бы не смотря на предостереженіе, онъ все же двинулся, то такое соглашеніе явилось бы лучшимъ ручательствомъ для приведенія дёла къ окончанію, безо всякаго нарушенія мира Европы. Мы желаемъ, подобно Себастіани 1), чтобы представители няти державъ собрадись въ Лондон в; чтобы мы изложили имъ сущность дела и предложили совокупную систему дёйствія; чтобъ, если Портв понадобится помощь на морѣ и на сухомъ пути, три морскія державы (то-есть Англія, Франція и Россія) оказали ей морскую помощь, а Австрія сухопутную. Мы заявили бы безъ прикрасъ, что одиночное вмѣшательство Россіи, какъ бы она ни считала себя на то въ правћ или обязанною, возбудило бы великую зависть въ этой части света; а такъ какъ въ интересъ общей гармоніи желательно избъжать такой зависти съ честію для всёхъ сторонъ и безъ принесенія въ жертву важныхъ интересовъ, то мы предлагаемъ поручить военное вмѣшательство Австрін, ибо оно, вследствіе теснаго союза,

<sup>1)</sup> Французскій посолъ при дондонскомъ дворѣ.

Запиленный мудійских минетроку име ентопейских оправи во туреща-егинетилиз гланз поряжиета споси и то липеров. не то диприестии отпривенности. Велим быть могле выправить, что главны забось из Англія состорть воне DE ES LARRESON DUCIDO MERCIT CULTURORS IL STO BUCLINOSS, A ва устронения вооруженного вийначельства России, драгият самани, из упракрасни тенбара-исключають меченци. Систситься на ограничение вышей повощи султаву приспединением. MERCHANGET CYPIES BY CERRICUS SCHIEBERS, COMPRESSORS Anchel a Apaniel as Coermentors mot mutures moвление явстрійских войски пода стівник Конститивороди. MANUALIN (AL JINGONOLIANO OTENCATICA OTE EDANE, EDINEMENENEZE за нами соможиль трактитомъ вышимъ съ Портой, и предоетакить западной Екроп'є рішеніе участи Востока почино нясъ. Такое предложение, конечно, не могло быть принято императорскимъ кабинетомъ. Даже князю Меттерикку одо новазалось странилить и нелепынъ. «Есле,» инсаль онъ графу Пессемьроде, «дордъ Пальнерстонъ полагаеть, что Сирія есть область, сопредвавная съ Австріей, то онъ можеть, безъ соинфијя, навиниться извъстнымъ невъжествомъ минмыхъ государетвенныхъ людей стоящихъ порой во глава управленія въ Aurain 2)».

Первая часть аглійской программы была приведена въ исполненіе въ Аленсандріи одними представителями морскихъ державът. Пъ концѣ йоля, англійскій консулъ сообщилъ нашѣ ленешу лорда Пальмерстона, служившую отвѣтомъ на выраменное имъ намѣреніе провозгласить себя независимымъ. Англійскій министръ высказываль по этому поводу сожалѣніе и падежду, что Мегметъ-Али измѣнитъ свое рѣшеніе. «Если,»

<sup>1)</sup> Лордъ Пальмеретовъ дорду Гранвилю, 24 іюня (6 іюля) 1838.

Кинив Меттериихъ графу Нессельроде, 24 йоля (3 августа) 1838.

писаль онъ, «паша пользуется нынѣ всеобщимъ уваженіемъвъ Европъ, то потому, что самъ уважаетъ верховное правосултана. Попытка отложиться отъ Турцін не можетъ содъйствовать обезпеченію участи его дътей, а только компрометируеть ее, ибо удача подобной попытки невозможна. Всв державы держать сторону султана, Англія твердо решилась защищать его, и въ данномъ случав ивтъ причины разсчитывать на взаимную зависть державъ» 1). Нѣсколько дней спустя, французскій консуль прочель Мегметь-Али-паш'в депешу своего двора, по содержанію сходную съ англійскою. Въ ней графъ Молэ объявлялъ, что Франція никогда не признаеть независимости Египта, будеть всёми силами ей противодействовать и начнеть съ того, что объявить берега Египта и Сиріи въ состояніи блокады <sup>2</sup>). Оба консула потребовали письменнаго отвіта, но паша отказался дать его. Онъ ограничился словеснымъ заявленіемъ, что искренно желалъ бы, чтобы Порта не вынуждала его къ самозащитъ; что вооруженія его вызваны лишь необходимостью обороны; что первый онъ не нарушить мира; но при этомъ надвется, что державы не откажутся поддержать въ Константинополѣ ходатайство его о предоставленіи ему насл'ядственной власти во ввъренныхъ его управлению областяхъ. Если помянутое желаніе его будеть удовлетворено султаномъ, то онъ этимъ удовольствуется; если же дёло дойдеть до войны, то будеть настанвать уже не на наследственности, а на полной независимости. Рачь свою Мегметь-Али завершилъ угрозой: скорте погибнуть, чёмъ отказаться отъ своихъ требованій. «Я хорошо знаю,» присовокупиль онъ, «что если четыре державы противостанутъ мив сообща, то я погибну; но я знаю также, что слава ихъ стоитъ слишкомъ высоко, чтобъ уведичиться отъ моей погибели и что противъ меня девяносто нять шансовъ. а только пять за меня. Исходъ войны все же сомнителенъ, и если случай решить дело въ мою пользу, то предоставляю державамъ обсудить последствія.» Мысль эту паша пояснилъ въ дов'єрительной бес'єд'є съ австрійскимъ консуломъ, перечисливъ ему свои силы и воскликнулъ: «Кто изъ насъ, думаете вы, популярийе: султанъ, склоняющійся предъ волей

<sup>2</sup>) Графъ Моло генеральному консулу Кошело, 12 (24) поля 1838.

<sup>1)</sup> Лордъ Пальмерстонъ полковнику Камибеллу, 25 іюня (7 іюля) 1838.

иноземцевъ и пщущій ихъ защиты, или я, опирающійся ва мой народъ и ділающій все, чтобы создать его могущество Коль скоро услышать мусульмане, что я даль франкамъ отрицательный отвіть, всі они силотятся вокругъ меня 1)».

Рашимость свою не нападать первому на Турцію Мегметь-Али доказаль темъ, что осенью 1836 года отправился нь отдаленный Суданъ, куда призывали его работы по добывание золота и мирные переговоры съ Абиссиніей. Для обезпеченія мира, державамъ оставалось убъдить султана отказаться оть вторженія въ Сирію. Въ этомъ смыслі высказался Пальмерстоиъ предъ турецкимъ посломъ въ Лондонъ, Ахметъ-пашой, Но онъ не ограничился советомъ воздержаться отъ военныхъ дъйствій до техъ поръ, по крайней мерт, пока оттоманская армія и флоть не будуть приведены въ лучшее состояніе, а воспользовался случаемъ изложить взглядъ свой на союзны отношенія Порты къ Россіи. Сулганъ, говориль онъ послу. не долженъ разрывать съ Россіей или подавать ей справедивый поводъ къ ссоръ. Но нътъ также причины, чтобы Порта дозволяла Россіи вм'єшиваться во всі внутреннія подробности администраціи Турецкой имперіи и въ частности разстранвать всякую міру, иміющую цілью улучшеніе турецкихъ порядковь. «Я сказаль, что такая практика постояннаго вмешательства со стороны Россіи,» ув'єдомляль министръ англійскаго представителя въ Константинополь, «ищеть себь оправланія въ той стать в ункіаръ-искелесскаго договора, по которой императоръ и султанъ обязались взаимно довереннымъ образомъ советоваться другь съ другомъ о своихъ делахъ. Было бы въ высшей степени важно въ интересахъ Порты и ея независимости отделаться оть этого трактата; но вопросъ въ томъ: какъ отдълаться отъ него, прежде истеченія ему срока? Единственнымъ средствомъ представляется мнѣ погружение его въ какой либо болье общій уговорь такого же рода 2). Настоящія угрозы Мегметъ-Али, повидимому, представляютъ удобный предлогъ для такой попытки, и Порта можеть основать на этихъ угрозахъ обращеніе къ Англіи, Франціи, Австріи, Пруссіи п Россіи о вступленіи сообща въ обязательство съ нею, съ цілью поддержать независимость Оттоманской имперіи. Та-

<sup>1)</sup> Prokesch-Osten Mehmed-Ali, p. 78-80.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Подчеркнуто въ подлинникъ.

кимъ трактатомъ, замътилъ я, если только его можно было бы достигнуть, упразднялся бы договоръ ункіаръ-искелесскій, и Порта была бы поставлена въ положеніе сравнительной независимости <sup>1</sup>).»

Убѣжденія лорда Пальмерстона не произвели никакого дѣйствія въ Константинополь. Тамъ дъятельно готовились къ рышительной борьб'в съ Мегметь-Али-пашой и, конечно, всего менье могли быть расположены въ эту минуту ослабить союзную связь съ Россіей. «Ни одинъ турецкій министръ,» доносиль оттуда сёръ-Генри Бульверъ, «не посмѣетъ сказать нашему послу ничего другаго, какъ то, что Мегметъ долженъ быть низложенъ и что турецкое правительство можетъ легко низложить его, потому что султанъ ненавидитъ пашу сосредоточенною ненавистью, и всякій, кто сказаль бы ему, что последній не будеть или не можеть быть усмиренъ, потеряль бы, по всей въроятности, не одну только милость его блистательнаго высочества, но и собственную голову. Не смотря на это, турки для пораженія Мегмета не заключать съ Англіей трактата, который скомпрометироваль бы ихъ относительно Россіи... 2).» Д'виствительно, всів помыслы султана были поглощены приведеніемъ въ исполненіе давно задуманнаго плана. Сорокъ тысячь отборнаго турецкаго войска подъ предводительствомъ Гафизъ-наши были собраны въ Анатоліи и готовы перейти границу Сиріи по первому сигналу. Въ декабрѣ 1839 года, самъ министръ пностранныхъ дълъ отправился чрезвычайнымъ посломъ въ Англію и Францію съ цалью склонить въ пользу Турціи дворы лондонскій и парижскій и заручиться ихъ содействіемъ.

Основываясь на донесеніяхъ Бутенева, въ Петербургѣ продолжали думать, что нападеніе произойдеть со стороны Мегметь-Али. По соглашенію съ вѣнскимъ дворомъ, графъ Нессельроде предписалъ нашему генеральному консулу въ Александріи объявить пашѣ, что мѣры, принятыя имъ въ Сиріи, сосредоточеніе войскъ въ Халебѣ, устройство складовъ оружія и припасовъ въ Апнтабѣ и возведеніе укрѣпленій на берегахъ-Евфрата могуть послужить туркамъ поводомъ для вторженія въ Сирію. Императорскій кабинетъ требовалъ немедленной от-

<sup>1)</sup> Лордъ Пальмерстонъ дорду Понсонби, 1 (13) сентября 1838.

<sup>2)</sup> Сэръ-Генри Булверъ лорду Пальмерстону, 18 (30) іюля 1838.

скихъ промаховъ и грѣховъ въ прошломъ предостеречь отъ повторенія такихъ же или имъ подобныхъ въ настоящемъ и будущемъ.

Извъстіе о вторженіи турокъ въ Сирію получено было 9-го (21-го) мая въ Вънъ и 12-го (24-го) въ Парижъ и въ Лондонъ. Его нельзя было назвать неожиданнымъ. Не смотря на это, оно застало европейскіе кабинеты врасплохъ и не на шутку ихъ встревожило. Князь Меттернихъ громко выражалъ досаду свою на турокъ, обвиняя ихъ въ отсутствіи здраваго смысла, но сделанный ими решительный шагъ приписываль подстрекательствамъ Понсонби-«иллюмината, помѣшаннаго на томъ, что русскій императоръ постоянно замышляеть покореніе Константинополя 1).» Лордъ Пальмерстонъ спѣшилъ объясниться съ французскимъ повереннымъ въ делахъ и установить основанія общаго действія съ Франціей, где вмісто нелюбимаго ими Молэ главой кабинета сталъ старый маршаль Сульть, послушное орудіе личной политики короля Лудовика-Филиппа. Англійскій министръ выразиль мнініе, что дві морскія державы желають сохраненія Оттоманской имперіи, «какъ наименъе дурной гарантіи европейскаго равновъсія», но указалъ и на различіе въ ихъ взглядахъ, заключающееся въ сочувствін Францін къ развитію могущества Египта, сочувствін, нераздъляемомъ англійскимъ правительствомъ. Напомнивъ, что Англія никогда не ручалась за соблюденіе условій мира, заключеннаго въ Кутахіи, и что Мегметъ-Али не болье, какъ васалть сулгана, Пальмерстонъ находилъ, что объ державы не могуть допустить ни того, чтобы победоносный паша снова принудиль сулгана броситься въ объятія Россіи, ни даже, чтобы самъ султанъ, въ случав успвха, подвергаль опасности миръ Европы на все то время, которое ему потребуется для отнятія у паши его завоеваній, а быть можеть и самаго Египта. Далбе, Пальмерстонъ предлагалъ соединить средиземныя эскадры англійскую и французскую и снабдить адмираловъ общими инструкціями. Въ случай побіды египтянъ надъ турками, адмиралы должны потребовать отъ Мегметъ-Али-паши немедленнаго пріостановленія наступательныхъ дѣйствій, пригрозивъ ему перерывомъ морскаго сообщенія между Александріей и берегомъ Сиріи. Если бы наша вздумаль упор-

<sup>1)</sup> Князь Меттерникъ графу Аппоньи, 9 (21) мая и 2 (14) поля 1839.

ными рѣшеніями. Первымъ установлялось, въ основу примиренія между враждующими сторонами, предоставленіе Мегметъ-Али-пашѣ наслѣдственной власти въ Египтѣ и возвращеніе имъ всѣхъ прочихъ областей султану. Второе рѣшеніе предвидѣло появленіе русскихъ сухопутныхъ и морскихъ силъ подъ стѣнами Константинополя. Въ послѣднемъ случаѣ, эскадры англійская и французская должны были также войти въ Дарданеллы, съ согласія султана или даже силой, если бы Порта рѣшилась тому воспротивиться. И эти мѣры были переданы Пальмерстономъ на заключеніе французскаго правительства 1).

Во Франціи сочувствіе министерства и всего общественнаго мивнія страны было на сторонв Мегметъ-Али, къ которому такъ враждебно относился лондонскій дворъ. А потому, по полученіи перваго изв'єстія о разрыв'є, маршаль Сульть приняль міру самостоятельную, отправивь одного изъ своихъ адъютантовъ въ Александрію, а другаго въ Константинополь, съ порученіемъ уб'єдить султана и пашу пріостановить движеніе войскъ своихъ. Одновременно Сультъ обратился съ издоженіемъ взгляда парижскаго кабинета на восточныя событія не къ одному лондонскому двору, но также и ко дворамъ петербургскому, берлинскому и вънскому. Маршалъ приглашаль всв великія державы войти между собою въ соглашеніе для скораго и прочнаго замиренія Востока. Пруссія отвічала, по обыкновенію, мягко, но довольно уклончиво, объявивъ, что охотно поддержитъ мѣры, рѣшенныя сообща ея союзниками. За то Меттернихъ съ жаромъ ухватился за французское предложение и въ отвътъ своемъ вступиль въ пространныя разсужденія о томъ, какъ слідуеть поступить великимъ державамъ, чтобы потушить въ самомъ началь возгоръвшійся пожаръ. По мнѣнію его, нельзя было и думать о возстановленіп status quo ante, бывшаго источникомъ столькихъ безпокойствъ и недоразумѣній, и равно ненавистнаго обѣимъ сторонамъ. Къ сожалению, нельзя де надеяться на возможность для Порты отвоевать Сирію собственными силами, и въ случав продолженія борьбы, всв шансы успаха будуть на сторон' Мегметь-Али, Поэтому, на великихъ державахъ лежитъ обязанность остановить военныя действія и уравновесить, по возможности, притязанія воюющихъ. Имъ не трудно будеть

<sup>&#</sup>x27;) Баронъ Буркенэ маршалу Сульту, 5 (17) іюня 1839. Внішн. политика императора Николая І.

прійти къ соглашенію между собою, такъ какъ ни одна изъ нихъ не желаетъ паденія султана, не вірить въ возможность изгнанія Мегметъ-Али изъ Египта и не стремится расширить собственные предълы на счетъ Оттоманской имперіи. У нихъ нътъ также недостатка въ средствахъ для приведенія ръшеній своихъ въ исполнение: эскадры французская и англійская въ Средиземномъ морѣ, русскія войска и флотъ. Твердая рѣчь въ Константинополъ и Александріи, поддержанная демонстраціей на морь, будеть вполні достаточна для обезпеченія успіха европейскаго посредничества. «Австрійская депеша, » сообщаль маршалъ Сультъ французскому представителю въ Лондонъ, «оканчивается замічаніемъ, поразпышимъ меня, ибо я усмотріль въ немъ робкое изложение мысли, постоянно ласкаемой австрійскимъ кабинетомъ и столь же постоянно отвергаемой Россіей. а именно, объ учреждении въ австрійской столицѣ конференціи по деламъ Востока. Вена, говорить князь Меттернихъ, по отношенію къ этому великому вопросу, представляетъ пункть на столько центральный, что отвіты могуть доходить туда, такъ сказать, въ одно и то же время 1)».

Получивъ англійскія предложенія, маршалъ Сультъ выразиль въ принципъ свое согласіе на нихъ. Раздъляя взглядъ лорда Пальмерстона на необходимость соглашенія между великими державами для поддержанія общими силами Отгоманской имперіи, онъ предлагаль, согласно желанію князя Меттерниха, открыть въ Вѣнѣ совѣщанія по этому важному предмету. Онъ одобряль также предположенныя Англіей мізры относительно совм'єстваго д'єйствія англійской и французской эскадръ въ Средиземномъ морф, но совътовалъ пріобщить къ нимъ нѣсколько австрійскихъ судовъ. Такое развитіе морскихъ силь, утверждаль онь, сдёлаеть войну невозможною и отниметь у Россіп предлогь для посылки, какъ сухопутныхъ войскъ своихъ, такъ и черноморскаго флота. «Но если,» разсуждаль маршаль, «наши совъщанія и положеніе, принятое нашими эскадрами, не удержать объ стороны отъ вооруженій, то необходимость общаго действія станеть очевидною. И при этомъ не представляется надежды на возможность убъдить Россію. чтобъ она не вмѣшивалась матеріально въ вопросъ, столь прямо затрогивающій ея интересы. Тогда слідовало бы до-

<sup>1)</sup> Маршалъ Сульть барону Буркено, 1 (13) іюня 1839.

стигнуть того, чтобы вмішательство ен было опреділено и ограничено сообща съ прочими дворами: чтобъ она дъйствовала одинаково съ Франціей и Англіей; чтобы, наконецъ, ео ірго европейская конвенція зам'єнила ункіаръ-искелесскія условія. Мий изв'єстны всі препятствія, которыя подобный проектъ встрътить со стороны петербургскаго кабинета; однако, онъ найдеть не много благовидныхъ доводовъ, чтобъ отвергнуть комбинаціи, очевидно внушенныя желаніемъ мира и поддержанныя всеми союзными державами,» Коснувшись такимъ образомъ вопросовъ, по которымъ между Англіей и Франціей существовало полное единомысліе, французскій министръ не умолчалъ и о предметв, возбудившемъ ихъ разногласіе. Онъ находиль, что нельзя не предоставить паш'в наследственной власти, по крайней мере надъ некоторою частью подчиненныхъ ему областей, но опредъление этой части предоставляль будущему соглашению между державами 1).

Французское сообщение удовлетворило лорда Пальмерстона. Онъ сказалъ французскому повъренному въ дълахъ: «Мы согласны во всемъ. Соглашение наше будетъ полное. Принципъ, цёль, средства исполненія-все разумно, просто, прозорливо. Это не сообщение одного правительства другому, а скорте сов'вщаніе, происходящее между товарищами, членами одного и того же кабинета.» Пальмерстонъ выразилъ нъкоторое сомижніе только по вопросу объ избраніи Візны містомъ для международныхъ совъщаній по восточному вопросу. Онъ опасался, чтобы Меттернихъ не оказался более доступенъ русскому вліянію въ Віні, чімъ, наприміръ, Аппоньи въ Парижі или Эстергази въ Лондонѣ 2). Баронъ Буркенэ, молодой дипломать, за отсутствіемъ посла, графа Себастіани, временно исправлявшій должность французскаго повереннаго въделахъ, замьтиль англійскому министру, что киязь Меттернихъ будеть, напротивъ, лично польщенъ созваніемъ конференціи въ Віні; что чувство это расположить его въ пользу западныхъ державъ; что въ вопросъ, чуждомъ принципіальной политикъ. и въ которомъ къ тому же австрійскій интересъ прямо противоположенъ русскому, Меттернихъ самъ будеть въ Вѣнѣ, болве чемъ где-либо, подъ контролемъ австрійскаго обществен-

1) Маршалъ Сультъ барону Буркенэ, 5 (17) іюня 1839.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Графъ Аппоньи и князь Эстергази—австрійскіе послы, первый при французскомъ, второй при англійскомъ дворѣ.

существующаго между Австріей и Россіей, было бы соверш нно совм'єстимо съ честью Россіи, тогда какъ, съ другой стороны, благодаря географическому положенію Австріи, оно не стало бы источникомъ подобной же зависти для Англіи и Франціи. По всей в'роятности, одно объявленіе о соглашеніи такого рода побудило бы Мегмета остаться спокойнымъ; въ противномъ случаї, оно по меньшей мірів вызвало бы результатъ совм'єстимый съ сохраненіемъ всеобщаго мира 1)».

Заявленный англійскимъ министромъ планъ европейскаго согласія по турецко-египетскимъ д'вламъ поражаетъ своею не то наивною, не то циническою откровенностію. Нельзя было ясние выразить, что главная забота въ Англіи состоить вовсе не въ улаженіи распри между султаномъ и его васалломъ, а въ устранени вооруженнаго вмѣшательства Россіи, другими словами, въ упраздненіи ункіаръ-искелесскаго договора. Согласиться на ограничение нашей помощи султану присоединениемъ нѣсколькихъ судовъ къ сильнымъ эскадрамъ, содержимымъ Англіей и Франціей въ Средиземномъ морѣ, допустить появленіе австрійскихъ войскъ подъ стінами Константинополя. значило бы добровольно отказаться отъ правъ, признанныхъ за нами союзныхъ трактатомъ нашимъ съ Портой, и предоставить западной Европ'в решение участи Востока помимо насъ. Такое предложение, конечно, не могло быть принято императорскимъ кабинетомъ. Даже князю Меттерниху оно показалось страннымъ и нелѣпымъ. «Если,» писалъ онъ графу Нессельроде, «лордъ Пальмерстонъ полагаетъ, что Сирія есть область, сопредёльная съ Австріей, то онъ можеть, безъ сомибнія, извиниться пав'єстнымъ нев'єжествомъ мнимыхъ государственныхъ людей стоящихъ порой во главъ управленія въ Англіп 2)».

Первая часть аглійской программы была приведена въ исполненіе въ Александріи одними представителями морскихъ державъ. Въ концѣ іюля, англійскій консулъ сообщилъ пашѣ депешу лорда Пальмерстона, служившую отвѣтомъ на выраженное имъ намѣреніе провозгласить себя независимымъ. Англійскій министръ высказывалъ по этому поводу сожалѣніе и надежду, что Мегметъ-Али измѣнитъ свое рѣшеніе. «Если,»

<sup>1)</sup> Лордъ Пальмерстонъ лорду Гранвилю, 24 іюня (6 іюля) 1838.

<sup>2)</sup> Князь Меттернихъ графу Нессельроде, 24 іюля (З августа) 1838.

писаль онъ, «паша пользуется нын'в всеобщимъ уваженіемъвъ Европъ, то потому, что самъ уважаетъ верховное право султана. Попытка отложиться отъ Турцін не можеть содъйствовать обезпеченію участи его дътей, а только компрометируеть ее, ибо удача подобной попытки невозможна. Всѣ державы держатъ сторону султана, Англія твердо рѣшилась защищать его, и въ данномъ случав нетъ причины разсчитывать на взаимную зависть державъ» 1). Нъсколько дней спустя, французскій корсуль прочель Мегметь-Али-паш'в депешу своего двора, по содержанію сходную съ англійскою. Въ ней графъ Моло объявлялъ, что Франція никогда не признаетъ независимости Египта, будеть всеми силами ей противодъйствовать и начнеть съ того, что объявить берега Египта и Сиріи въ состояніи блокады <sup>2</sup>). Оба консула потребовали письменнаго отвъта, но паша отказался дать его. Онъ ограничился словеснымъ заявленіемъ, что искренно желалъ бы, чтобы Порта не вынуждала его къ самозащить; что вооруженія его вызваны лишь необходимостью обороны; что первый онъ не нарушить мира; но при этомъ надбется, что державы не откажутся поддержать въ Константинополѣ ходатайство его о предоставленіи ему насл'ядственной власти во ввъренныхъ его управлению областяхъ. Если помянутое желаніе его будеть удовлетворено султаномъ, то онъ этимъ удовольствуется; если же дёло дойдеть до войны, то будеть настаивать уже не на наследственности, а на полной независимости. Рачь свою Мегметь-Али завершиль угрозой: скорбе погибнуть, чёмъ отказаться отъ своихъ требованій. «Я хорошо знаю,» присовокупиль онъ, «что если четыре державы противостанутъ мив сообща, то я погибну; но я знаю также, что слава ихъ стоитъ слишкомъ высоко, чтобъ уведичиться отъ моей погибели и что противъ меня девяносто нять шансовъ. а только пять за меня. Исходъ войны все же сомнителенъ, и если случай решить дело въ мою пользу, то предоставляю державамъ обсудить последствія.» Мысль эту паша поясниль въ довърительной бесъдъ съ австрійскимъ консуломъ, перечисливъ ему свои силы и воскликнулъ: «Кто изъ насъ, думаете вы, популярнъе: султанъ, склоняющійся предъ волей

2) Графъ Моло генеральному консулу Кошело. 12 (24) іюля 1838.

<sup>1)</sup> Лордъ Пальмерстонъ полковнику Кампбеллу, 25 іюня (7 іюля) 1838.

иноземцевъ и ищущій ихъ защиты, или я, опирающійся на мой народъ и ділающій все, чтобы создать его могущество? Коль скоро услышать мусульмане, что я даль франкамъ отрицательный отвіть, всі они сплотятся вокругъ меня 1)».

Рашимость свою не нападать первому на Турцію Мегметь-Али доказалъ темъ, что осенью 1836 года отправился въ отдаленный Суданъ, куда призывали его работы по добыванію золота и мирные переговоры съ Абиссиніей. Для обезпеченія мира, державамъ оставалось убедить султана отказаться отъ вторженія въ Сирію. Въ этомъ смыслів высказался Пальмерстонъ предъ турецкимъ посломъ въ Лондонъ, Ахметъ-пашой. Но онъ не ограничился советомъ воздержаться отъ военныхъ дъйствій до техъ поръ, по крайней мерь, пока оттоманская армія и флоть не будуть приведены въ лучшее состояніе, а воспользовался случаемъ изложить взглядъ свой на союзныя отношенія Порты къ Россіи. Султанъ, говорилъ онъ послу, не долженъ разрывать съ Россіей или подавать ей справедливый поводъ къ ссоръ. Но нътъ также причины, чтобы Порта дозволяла Россіи вибшиваться во всі внутреннія подробности администраціи Турецкой имперін и въ частности разстранвать всякую меру, имеющую целью улучшение турецкихъ порядковъ. «Я сказаль, что такая практика постояннаго вмёшательства со стороны Россіи,» ув'єдомляль министръ англійскаго представителя въ Константинополь, «ищеть себь оправданія въ той стать в ункіаръ-искелесскаго договора, по которой императоръ и султанъ обязались взаимно довереннымъ образомъ советоваться другь съ другомъ о своихъ делахъ. Было бы въ высшей степени важно въ интересахъ Порты и ен независимости отделаться отъ этого трактата; но вопросъ въ томъ: какъ отделаться отъ него, прежде истеченія ему срока? Единственнымъ средствомъ представляется мнѣ погружение его въ какой либо болье общій уговорь такого же рода 2). Настоящія угрозы Мегметь-Али, повидимому, представляють удобный предлогъ для такой попытки, и Порта можеть основать на этихъ угрозахъ обращение къ Англіи, Франціи, Австріи, Пруссіи и Россіи о вступленіи сообща въ обязательство съ нею, съ цілью поддержать независимость Оттоманской имперіи. Та-

<sup>1)</sup> Prokesch-Osten Mehmed-Ali, p. 78-80.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Подчеркнуто въ подлинникѣ.

кимъ грактатомъ, замѣтилъ я, если только его можно было бы достигнуть, упразднялся бы договоръ ункіаръ-искелесскій, и Порта была бы поставлена въ положеніе сравнительной независимости <sup>1</sup>).»

Убъжденія лорда Пальмерстона не произвели никакого дъйствія въ Константинополь. Тамъ діятельно готовились къ різшительной борьб'в съ Мегметъ-Али-пашой и, конечно, всего менье могли быть расположены въ эту минуту ослабить союзную связь съ Россіей. «Ни одинъ турецкій министръ,» доносиль оттуда сёръ-Генри Бульверъ, «не посмъеть сказать нашему послу ничего другаго, какъ то, что Мегметъ долженъ быть низложенъ и что турецкое правительство можетъ легко низложить его, потому что сулганъ ненавидитъ пашу сосредоточенною ненавистью, и всякій, кто сказаль бы ему, что последній не будеть или не можеть быть усмирень, потеряль бы, по всей въроятности, не одну только милость его блистательнаго высочества, но и собственную голову. Не смотря на это, турки для пораженія Мегмета не заключать съ Англіей трактата, который скомпрометироваль бы ихъ относительно Россіи... 2).» Д'єйствительно, всі помыслы султана были поглощены приведеніемъ въ исполненіе давно задуманнаго плана. Сорокъ тысячь отборнаго турецкаго войска подъ предводительствомъ Гафизъ-паши были собраны въ Анатоліи и готовы перейти границу Сиріи по первому сигналу. Въ декабрѣ 1839 года, самъ министръ иностранныхъ дълъ отправился чрезвычайнымъ посломъ въ Англію и Францію съ цалью склонить въ пользу Турціи дворы лондонскій и парижскій и заручиться. ихъ содъйствіемъ.

Основываясь на донесеніяхъ Бутенева, въ Петербургѣ продолжали думать, что нападеніе произойдеть со стороны Мегметь-Али. По соглашенію съ вѣнскимъ дворомъ, графъ Нессельроде предписалъ нашему генеральному консулу въ Александріи объявить пашѣ, что мѣры, принятыя имъ въ Сиріи, сосредоточеніе войскъ въ Халебѣ, устройство складовъ оружія и припасовъ въ Аинтабѣ и возведеніе укрѣпленій на берегахъ-Евфрата могуть послужить туркамъ поводомъ для вторженія въ Сирію. Императорскій кабинетъ требовалъ немедленной от-

<sup>1)</sup> Лордъ Пальмерстонъ лорду Понсонби, 1 (13) сентября 1838.

<sup>2)</sup> Сэръ-Генри Булверъ лорду Пальмерстону, 18 (30) іюля 1838.

ствовать, то соединенныя эскадры объявили бы александрійскій порть въ состоянін блокады, воспрепятствовали бы выходу изъ него египетскаго флота или возвращению въ портъ. если бы флоть этотъ оказался уже вышедшимъ въ открытое море. То же требованіе им'єло быть предъявлено и турецкому главнокомандующему, въ случай одержанныхъ имъ усибховъ надъ арміей Ибрагима. Пальмерстонъ настаиваль на немедленномъ принятіи этой міры, но независимо отъ нея, предлагаль объявить сообща дворамъ вінскому и берлинскому, что Англія и Франція согласны между собой въ необходимости поддержанія Оттоманской имперіи и пригласить ихъ присоединиться къ условленному между двумя морскими державами дъйствію. «Здёсь,» продолжаль онъ, «намъ следуетъ предвидіть два различные случая: или что Порта уже испросила и получила помощь отъ Россіи людьми и судами; или, что она запросила ее, а Россія колеблется исполнить эту просьбу. Въ первомъ случать, мы должны предложить вънскому двору объявить вмёстё съ нами, что западная Европа требуеть, во имя европейскаго равновѣсія, чтобы русскія вспомогательныя войска возвратились въ свои предёлы, тотчасъ по достижении цели ихъ вмѣшательства, изъ коего русское правительство отнюдь не должно извлечь ни завоеваній, ни какихъ либо условленныхъ преимуществъ, торговыхъ или политическихъ. Декларація эта, какова бы ни была ея форма, должна быть рѣшительна по существу, и не оставлять Россіи ни малейшаго сомнѣнія въ послѣдствіяхъ, кои неминуемо навлекло бы на нее поведеніе, отличное отъ поведенія ея союзниковъ. Во второмъ случав, мы пригласимъ ввнскій дворъ вмвств съ нами предложить въ Петербургѣ предварительное соглашение между пятью великими державами, цёлью коего будеть поддержаніе независимости Оттоманской имперіи, а д'єйствія должны быть опредълены сообща. Тогда мы установимъ вспомогательную помощь Россіи и замкнемъ ее въ предълы общаго уговора. И въ томъ, и въ другомъ случав мы ослабимъ, насколько это зависить оть насъ, гибельныя последствія судебь Оттоманской имперіи, ввъренныхъ исключительно Россіи 1).» Всъпредположенія лорда Пальмерстона были одобрены англійскимъ министерствомъ, которое дополнило ихъ двумя важ-

<sup>&#</sup>x27;) Баронъ Буркене маршалу Сульту, 13 (25) мая 1839.

ными рѣшеніями. Первымъ установлялось, въ основу примиренія между враждующими сторонами, предоставленіе Мегметь-Али-пашѣ наслѣдственной власти въ Египтѣ и возвращеніе имъ всѣхъ прочихъ областей султану. Второе рѣшеніе предвидѣло появленіе русскихъ сухопутныхъ и морскихъ силъ подъ стѣнами Константинополя. Въ послѣднемъ случаѣ, эскадры англійская и французская должны были также войти въ Дарданеллы, съ согласія султана или даже силой, если бы Порта рѣшилась тому воспротивиться. И эти мѣры были переданы Пальмерстономъ на заключеніе французскаго правительства 1).

Во Франціи сочувствіе министерства и всего общественнаго мития страны было на сторонт Мегметъ-Али, къ которому такъ враждебно относился лондонскій дворъ. А потому, по полученіи перваго изв'єстія о разрыв'є, маршаль Сульть приняль меру самостоятельную, отправивь одного изъ своихъ адъютантовъ въ Александрію, а другаго въ Константинополь, съ порученіемъ уб'єдить султана и пашу пріостановить движеніе войскъ своихъ. Одновременно Сультъ обратился съ изложеніемъ взгляда парижскаго кабинета на восточныя событія не къ одному лондонскому двору, но также и ко дворамъ петербургскому, берлинскому и вънскому. Маршалъ приглашаль всв великія державы войти между собою въ соглашеніе для скораго и прочнаго замиренія Востока. Пруссія отвічала, по обыкновенію, мягко, но довольно уклончиво, объявивъ, что охотно поддержить міры, рішенныя сообща ея союзниками. За то Меттернихъ съ жаромъ ухватился за французское предложеніе и въ отвіть своемъ вступиль въ пространныя разсужденія о томъ, какъ следуеть поступить великимъ державамъ, чтобы потушить въ самомъ началѣ возгорѣвшійся пожаръ. По мненію его, нельзя было и думать о возстановленін status quo ante, бывшаго источникомъ столькихъ безпокойствъ и недоразумѣній, и равно ненавистнаго объимъ сторонамъ. Къ сожалѣнію, нельзя де надѣяться на возможность для Порты отвоевать Сирію собственными силами, и въ случав продолженія борьбы, всв шансы успеха будуть на сторон'в Мегметъ-Али. Поэтому, на великихъ державахъ лежитъ обязанность остановить военныя действія и уравнов'єсить, по возможности, притязанія воюющихъ. Имъ не трудно будеть

Баронъ Буркенэ маршалу Сульту, 5 (17) іюня 1839.
 Внѣшн. политика императора Николая І.

spilite ex cocumento nexty color, they exer he offer hay нить не жешеть паденія султана, не вірить ва возножность именнія Мегметь-Али изъ Егинта и не стремится расширить собственные преділы на счеть Отгонанской инперіи. У нихъ ябть также ведостатка въ средствать для приведенія решеній своить въ исполнение: эспадны французская и англійская въ Средизенновъ морф, русскія войска в флоть. Твердал річь. въ Константинопол'я и Александрів, поддержанная демонстраціей на морт, будеть вполнт достаточна для обезпеченія уситка европейскаго посредничества. «Австрійская депеща,» сообщаль маршаль Сульть французскому представителю въ Лондонъ, «оканчивается замічаніємъ, поразившимъ меня, ибо я усмотріль въ немъ робкое изложение мысли, постоянно даскаемой австрійскимъ кабинетомъ и столь же постоянно отвергаемой Россіей. а именю, объ учреждени въ австрійской столидь конференція по делямъ Востока. Вена, говоритъ князь Меттернихъ, по отношению къ этому велякому вопросу, представляеть пункть на столько центральный, что отвёты могуть доходить туда, такъ сказать, въ одно и то же время 1)».

Получивъ англійскія предложенія, маршаль Сульть выразиль въ принципъ свое согласіе на нихъ. Раздъля взглядъ лорда Пальмерстона на необходимость соглашенія между великими державами для поддержанія общими силами Оттоманской имперіи, онъ предлагаль, согласно желанію князи Меттерниха, открыть въ Вънъ совъщанія по этому важному предмету. Онъ одобряль также предположенныя Англіей міры относительно совивстваго действія англійской и французской эскадръ въ Средиземномъ морф, но совътовалъ пріобщить къ нимъ нЕсколько австрійскихъ судовъ. Такое развитіе морскихъ силь, утверждаль онъ, сделаеть войну невозможною и отниметь у Россів предлогь для посылки, какъ сухопутныхъ войскъ своихъ, такъ и черноморскаго флота. «Но если,» разсуждаль маршаль, «наши совъщанія и положеніе, принятое нашими эскадрами, не удержать объ стороны оть вооруженій, то необходимость общаго действія станеть очевидною. И при этомь не представляется надежды на возможность убъдить Россію, чтобъ она не вмѣшивалась матеріально въ вопросъ, столь прямо затрогивающій ея интересы. Тогда следовало бы до-

<sup>1)</sup> Маршаль Сульть барону Буркенэ, 1 (13) іюня 1839.

стигнуть того, чтобы вмішательство ея было опреділено и ограничено сообща съ прочими дворами; чтобъ она дъйствовала одинаково съ Франціей и Англіей; чтобы, наконецъ, ео ірго европейская конвенція зам'єнила ункіаръ-искелесскія условія. Мий извістны всй препятствія, которыя подобный проектъ встрѣтить со стороны петербургскаго кабинета; однако, онъ найдеть не много благовидныхъ доводовъ, чтобъ отвергнуть комбинаціи, очевидно внушенныя желаніемъ мира и поддержанныя всёми союзными державами.» Коснувшись такимъ образомъ вопросовъ, по которымъ между Англіей и Франціей существовало полное единомысліе, французскій министръ не умолчалъ и о предметъ, возбудившемъ ихъ разногласіе. Онъ находиль, что нельзя не предоставить пашѣ наследственной власти, по крайней мере надъ некоторою частью подчиненныхъ ему областей, но опредбление этой части предоставляль будущему соглашенію между державами 1).

Французское сообщение удовлетворило лорда Пальмерстона. Онъ сказалъ французскому поверенному въ делахъ: «Мы согласны во всемъ. Соглашение наше будеть полное. Принципъ. цъль, средства исполненія-все разумно, просто, прозорливо. Это не сообщение одного правительства другому, а скорие совъщаніе, происходящее между товарищами, членами одного и того же кабинета.» Пальмерстонъ выразиль и которое сомивніе только по вопросу объ избранін Віны містомъ для международныхъ совъщаній по восточному вопросу. Онъ опасался, чтобы Меттернихъ не оказался более доступенъ русскому вліянію въ Віні, чімъ, наприміръ, Аппоны въ Парижі или Эстергази въ Лондонъ 2). Баронъ Буркенэ, молодой дипломать, за отсутствіемъ посла, графа Себастіани, временно исправлявшій должность французскаго пов'єреннаго въ ділахъ, заметиль англійскому министру, что князь Меттернихъ будеть, напротивъ, лично польщенъ созваніемъ конференціи въ Вінів; что чувство это расположить его въ пользу западныхъ державъ; что въ вопросъ, чуждомъ принципіальной политикъ. и въ которомъ къ тому же австрійскій интересъ прямо противоположенъ русскому, Меттернихъ самъ будеть въ Вѣнѣ, болве чвмъ гдв-либо, подъ контролемъ австрійскаго обществен-

1) Маршалъ Сультъ барону Буркенэ, 5 (17) іюня 1839.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Графъ Аппоньи и князь Эстергази—австрійскіе послы, первый при французскомъ, второй при англійскомъ дворъ.

наго инквія; что, наконець, Віна представляєть самый центральный пункть. Доводы эти убідния Пальмерстова. Рімпено было уполномочнть англійскаго и французстаго пословъ при австрійскомь дворії вступить въ совіщаніе съ княжемь Меттериихомь и представителями Россіи и Пруссіи для установленія общаго соглашенія по турещьо-египетскимь дільмъ. Желаніе Пальмерстова идти рука объ руку съ Франціей простиралось такъ далеко, что онъ признать предложенное ею основаніе этого соглашенія, а именно, предоставленіе наслідственной власти Мегметь-Али-пашті, взамінь территоріальной уступки въ пользу султана, съ тімъ, чтобы границы послідний были опреділены съ общаго согласія великихъ державъ 1).

Дворы лондонскій и нарижскій сообщили другь другу инструкція предназначенныя для адмираловъ, командующихъ ихъ средиземными эскадрами. Инструкцій эти были вполит сходны по вопросу о вооруженномъ посредничества между султаномъ я нашой. Но лордъ Пальмерстонъ предлагаль, чтобъ оба адмирада потребовали отъ Порты разрѣшенія вступить въ Дарданедлы лишь въ томъ случаћ, если бы русскія войска и флотъ, занявъ Босфоръ, не удалились отгуда по отступленін египетской армін изъ Малой Азін. Маршаль Сульть находиль эту меру недостаточною. По его словамъ, «въ ту самую минуту, когда русскіе появятся подъ Константинополемъ, великіе интересы европейскаго равновісія, а еще боліе щекотливость общественнаго мићнія, имфющаго право высказаться, потребують, чтобъ англійскій и французскій флаги также показались тамъ». Маршалъ полагалъ, что не следуетъ, въ ожиданія событій, предоставлять иниціативу въ этомъ ділів адмираламъ или посламъ въ Константинополь, а нужно, не теряя ни минуты, и заручившись, если возможно, содействіемъ Австріи, просить Порту о дозволеніи эскадрамъ французской, англійской и австрійской войти въ Дарданеллы одновременно со вступленіемъ русскихъ силь въ Босфоръ и, совм'єстно съ последними, принять участіе въ защить сулгана. Въ случав крайне впрочемъ невфроятнаго отказа Порты, обф морскія державы условятся о дальнёйшихъ рёшеніяхъ 2). Получивъ на эту міру согласіе лондонскаго двора, парижскій кабинеть

Баронъ Буркено маршалу Сульту, 8 (20) іюня 1839.
 Маршалъ Сультъ барону Буркено, 15 (27) іюня 1839.

пошель еще далее въ виду личныхъ разногласій между представителями Англіи и Франціи въ Константинопол'я не счелъ удобнымъ предоставлять Портв, при известныхъ условіяхъ, призвать себ'в на помощь эскадры морскихъ державъ, что дало бы ей право и удалить ихъ изъ Дарданеллъ, подъ болве или мен'ве благовиднымъ предлогомъ. Маршалъ Сультъ предпочиталь «придать мірів европейскій характерь», просто потребовавъ отъ Порты немедленнаго распоряженія о пропускъ англо-французской эскадры чрезъ Дарданелльскій проливъ. тотчасъ по ихъ появленіи у входа, «послів того, какъ состоится условіе, оправдывающее ихъ появленіе», другими словами, всявдъ за прибытіемъ русскаго флота въ Босфоръ 1). Пальмерстонъ согласился и на это, и нарочные курьеры были отправлены съ инструкціями въ вышензложенномъ смыслѣ въ Константинополь чрезъ Вѣну, гдѣ представители морскихъ державъ должны были попытаться привлечь и князя Меттерниха къ участію въ условленной мѣрѣ 2).

Австрійскій канцлеръ быль въ восторгь. Осуществлялась его давняя, зав'єтная мечта. В'єна становилась центромъ европейскаго соглашенія по восточнымъ д'вламъ. Съ самаго начала турецко-египетской распри онъ опасался, чтобы містомъ совъщаній не быль избранъ Лондонъ. Онъ напоминаль французскому правительству о продолжительности и неудовлетворительности лондонской конференціи по голландско-бельгійскому вопросу и заключаль, что неосторожно предоставлять руководство международнымъ дипломатическимъ собраніемъ англійскимъ министрамъ. «Будемъ делать дело въ Вене и въ Константинопол'в, » писаль онъ дов'врительно австрійскому послу въ Парижѣ, «не давая стѣснять себя формальностями. Линія эта и географически самая прямая, а кратчайшія линіи всегда наилучшія для тіхъ, кто серіозно хочеть діла 3).» Заручившись предварительнымъ согласіемъ тюпльрійскаго двора, онъ офиціально предложиль великимъ державамъ собраться на совъщание въ Вънъ. Только со свойственнымъ ему педантизмомъ онъ не хотълъ присвоивать этому собранию названия конференціи. «Нужно д'яло, а не форма», говориль онъ и мысль свою поясняль следующимъ образомъ: «Мив должно быть

<sup>1)</sup> Маршалъ Сультъ барову Буркено, 24 іюня (6 іюля) 1839.

<sup>2)</sup> Баронъ Буркено маршалу Сульту, 27 іюня (9 іюля) 1839.

<sup>3)</sup> Князь Меттернихъ графу Аппоньи, 2 (14) іюня 1829.

дозволено имъть опредъленное митие о значения собраний, которыя въ новейшія времена происходили подъ названіємъ конференцій. Первые опыты были монмъ діломъ, и съ 1813 по 1823 годъ, не было такихъ собраній, въ конхъ я не быль бы призванъ принимать непосредственное участіе. Они, по всей справедливости, возбудили ненависть революціонеровъ. Лействительно, собраніямь кабинетовь, происходившимъ въ продолжение этихъ десяти лѣтъ, въ значительной степени слѣдуеть принисать соблюдение всеобщаго мира и сохранение изсколькихъ государствъ, коимъ угрожало внутреннее разложеніе. Протоколомъ, подписаннымъ въ 1818 году пятью великими державами въ Ахенъ, установлены для собраній кабинетовъ мудрыя правила, основанныя на справедливомъ уваженіи независимости государствъ. Пять дворовъ условились между собою, что они никогда не приступять въ конференціи къ обсужденію вопросовъ, касающихся правъ или интересовъ какого-либо государства, не пригласивъ заинтересованнаго правительства къ участию въ собрании. Примъняя это полезное правило къ настоящему случаю, следовало бы привлечь оттоманскаго уполномоченнаго въ мѣсто, избранное державами для учрежденія конференцін, и въ одномъ этомъ фактв заключается уже неодолимое препятствіе для усп'яха предпріятія. Никогда Порта не снабдить своего посланника полномочіемъ, достаточнымъ для того, чтобы подвинуть дело 1).»

Изъ этихъ словъ Меттерниха ясно, что созваніе въ Вѣнѣ международнаго совѣщанія по восточнымъ дѣламъ, хотя и не украшеннаго именемъ «конференціи», представлялось ему дѣломъ первостепенной важности, блестящимъ дипломатичекимъ успѣхомъ. Онъ уже видѣлъ себя снова во главѣ великихъ державъ, руководящимъ ихъ мнѣніями, направляющимъ ихъ дѣйствія, рѣшающимъ въ австрійской столицѣ судьбы Востока, какъ нѣкогда, за четверть столѣтія предъ тѣмъ, была рѣшена въ ней участь Запада. Онъ былъ убѣжденъ въ согласіи берлинскаго двора, пріучившаго его къ безусловной покорности. Съ тюильрійскимъ дворомъ онъ уже нѣсколько лѣтъ тщательно поддерживалъ самыя дружественныя сношенія, плодомъ коихъ явилось не только присоединеніе Франціи къ

Циркуляръ князя Меттерниха австрійскимъ представителямъ при дворахъ великихъ державъ 2 (14) іюня 1839.

предложенной имъ мъръ, но и давление ея на лорда Пальмерстона, съ цълью побудить и его согласиться на предпочтеніе Візны Лондону. Мы виділи, что англійскій министръ даль уб'єдить себя въ преимуществахъ австрійскаго центра. Оставалась Россія. Меттернихъ старался ув'єрить морскія державы что не сомнавается въ готовности русскаго двора принять участіе въ вінскихъ совіщаніяхъ. «Я прошу короля французовъ,» писаль онъ графу Аппоныи, «быть увтреннымъ что русскій императоръ занимаеть во всемъ этомъ вопросів одинаковое съ нами положение.» И въ другой разъ: «Дабы правильно судить объ истинномъ поведеніи дворовъ въ вопросѣ дня, считайте несомн'вннымъ, что между нами и Россіей полное сходство въ сужденіяхъ и желаніяхъ, что мы по сов'єсти въримъ въ намъреніе Франціи условиться и дъйствовать заодно съ нами, что Англія пойдетъ съ нами и что она убъждена, что не могла бы идти съ Франціей. Изо всего этого позволительно заключить, что такъ какъ три двора пребываютъ въ единомысліи, то легко будеть установить между ними соглашеніе, въ чемъ я д'віствительно и не сомн'яваюсь... Пусть четыре христіанскія державы обяжутся другь предъ другомъ ничего не дълать въ ущербъ Оттоманской имперіи; затрудненія ограничатся тогда одними турецкими затрудненіями 1).»

Но, вселяя въ кабинеты парижскій и лондонскій увѣренность въ полномъ подчиненіи русской политики вліянію австрійскаго двора, Меттернихъ самъ не разд'ялять этой увѣренности. Не безъ тревоги ожидаль онъ извѣстій о впечатлѣніи, какое произведеть на императора Николая стачка его, союзника Россіи, связаннаго съ нею письменнымъ обязательствомъ по восточнымъ дѣламъ, съ двумя морскими державами, справедливо считавшимися явными противницами охранительнаго союза трехъ державъ Сѣвера. Признакомъ его замѣшательства служать доводы, приведенные имъ нашему повѣренному въ дѣлахъ, въ оправданіе предлагаемой имъ мѣры. Онъ старался увѣрить Струве <sup>2</sup>), что убѣдилъ морскія державы стремиться къ достиженію тѣхъ самыхъ цѣлей, которыя были условлены между Россіей и Австріей и занесены въ мюнхенгрецкую конвенцію,

Князь Меттернихъ графу Аппоньи 2 (14) іюня и 21 іюня (3 іюля) 1839.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Совътникъ русскаго посольства въ Вънъ, временно завъдывавшій имъ въ отсутствіе посла Татищева.

а именно, отправлены въ Континграция на полоща и фаста будута отправлены въ Континграция на полоща суталеу, то немая отпавать запилнать перианаль на прия послеть туда же и саой сутопучная и порежи силы. Впромена, усположита отв. въ конти контонъ не подлежить соменаю, что Азглія и Франція разсеорится пенцу собой, и тогда Россія и Азстріи останется шив удично мишучинровать сту ссору 1). Верпома дипловитическаго вызальства помно выжита предвоженіе, обращенное на вана чрета застубинато посла на Петербургі, чтобы сама Россія пригласить велинія державы создать на Віні комференцію по восточнами діямив. Подобною пинијативой, утверждать Меттерших, русскій цвора значительно уневышить бы распростравленым на его счеть клеметы <sup>3</sup>).

Ви ожиданія русскаго отвіта, австрійскій ванцієрь обитимиался имсляни съ пребыванциями въ Втит представителями. англійскимъ, дордомъ Боведомъ, и французскимъ, графомъ Севтъ-Олеронъ, объ основаніяхъ будущаго европейскаго соглашенія но Восточному вопросу. Онъ внушаль обоимъ дипломатамъ, что если состоится морская демонстрація западно-европейскихъ эскадръ у береговъ Сирія, то полезно допустить къ участію въ ней и итсколько судовъ русскаго черноморскаго флота. По мителію его, уступка эта должна была польстить Россіи и витеств съ тыть, связать ее, приковавъ къ «европейскому конперту»; она отняла бы у нея всякій предлогь воспротивиться въ Константинополъ допущению въ Дарданелды эскадръ англійской, французской и австрійской; наконецъ, русскія суда посреди этихъ эскадръ послужили бы западнымъ державамъ немаловажнымъ залогомъ 3). Но въ особенности настапвалъ Меттернихъ на необходимости воспользоваться настоящимъ случаемъ, чтобъ исправить промахъ вѣнскаго конгресса и въ будущее обще-европейское соглашение включить обязательство исъхъ великихъ державъ уважать и сообща гарантировать цълость и независимость Оттоманской имперіи. Наиболю удобною формой такого обязательства представлялся ему обмыть

<sup>1)</sup> Струне графу Нессельроде, 17 (29) йоня 1839.

<sup>1)</sup> Киннь Меттериихъ графу Фикельмонту, 15 (27) ионя 1839.

Доводы эти приводятся въ донессийн порда Бовела дорду Нальмерстону отъ 19 йони (1 йоли) 1839.

между участвующими въ совѣщаніи дворами составленныхъ въ этомъ смыслѣ декларацій 1).

Мысль эта, несомибино направленная противъ Россіи, возбулила живбищее сочувствие въ Парижб и Лондонъ. Французское правительство, во избѣжаніе замедленій, а вѣроятно также уступая довърительной просьбъ вънскаго двора, приняло на себя обращение съ подобнымъ предложениемъ ко всемъ прочимъ державамъ. Лордъ Пальмерстонъ, несчитавшій возможнымъ допустить участіе нашего черноморскаго флота въ морской демонстраціи у сирійскихъ береговъ, «дабы не нарушить принципа о закрытін Дарданеллъ», не только вполив одобриль придуманный Меттернихомъ обмінь декларацій, но предложиль, по сосредоточении ихъ въ Вѣнѣ, облечь ихъ въ торжественную форму международной конвенціи <sup>2</sup>). Қабинеты парижскій и лондонскій немедленно обм'внялись между собой условленными деклараціями. Предлогомъ къ нимъ послужило извѣстіе о смерти сулгана. «При опасномъ кризисѣ, вызванномъ въ Оттоманской имперіи,» писаль барону Буркенэ маршаль Сульть, «и кончиной султана Махмуда, последовавшею посреди событій, ознаменовавшихъ последніе месяцы его царствованія, только единеніе великихъ европейскихъ державъ можетъ послужить достаточною гарантіей для успокоенія сторонниковъ мира. Сообщенія, коими дворы обм'внялись нісколько неділь тому назадъ, доказали, къ счастію, что единеніе это такъ полно, какъ только возможно желать. Всв кабинеты хотять сохранить цёлость и независимость Оттоманской имперіи подъ властью нын' царствующей династін; вс расположены прибъгнуть къ своимъ средствамъ дъйствія и вліянія, дабы обезпечить этотъ необходимый элементъ политическаго равновъсія и готовы не колеблясь высказаться противъ всякой комбинаціи, направленной къ его нарушенію. Подобнаго согласія чувствъ и рѣшеній будеть достаточно, коль скоро никто не возможеть въ немъ усомниться, не только для предупрежденія всякой попытки, противной этому великому интересу, но и для разсѣянія безпокойствъ, одно существованіе конхъ представляетъ несомнънную опасность, вслъдствіе броженія, возбуждаемаго имъ въ умахъ. А потому правительство короля полагаеть, что

<sup>1)</sup> Маршалъ Сультъ барону Буркено, 5 (17) іюля 1839.

<sup>2)</sup> Варонъ Вуркено маршалу Сульту, 29 іюня (11 іюля) 1839.

кабинеты совершать важное дело въ пользу утвержденія мира, подтвердивъ изложение упомянутыхъ мною намфрений письменными документами, которые должны быть сообщены отъ кабинета кабинету и, по необходимости, подлежали бы вскорѣ боле или мене полному обнародованию. Что до насъ касается, господинъ баронъ, то я формально объявляю, что таковы суть и неизмѣнно пребудуть наши намѣренія, и разрѣшаю вамь, прочтя лорду Пальмерстону настоящую денешу, оставить ему съ нея копію. Я не сомн'єваюсь, что великобританское правительство, въ ответе, который оно, безъ сомнения, сочтеть нужнымъ дать на письмо, при коемъ вы передадите ему эту депешу, со своей стороны, самымъ положительнымъ образомъ примкнеть къ сему исповеданию нашихъ мненій, столь совершенно согласному съ часто повтореннымъ выражениемъ его политики. Если, какъ я имею поводъ надеяться, кабинеты вінскій, берлинскій и петербургскій одинаковымъ образомъ отвътять на такія же сообщенія, которыя будуть имъ доставлены мною, то цёль, преслёдуемая правительствомъ короля, окажется достигнутою 1). Уведомивъ французскаго повереннаго въ делахъ о получении копін съ приведенной депеши, лордъ Пальмерстонъ выразилъ ему удовольствіе великобританскаго правительства по новоду этого сообщенія и «безъ потери времени» уполномочиль его передать своему двору, что, подобно французскому, англійскій кабинеть желаеть сохранить цьлость и независимость Оттоманской имперіи подъ властью настоящей династін; что онъ готовъ направить свое вліяніе в средства действія къ поддержанію этого необходимаго условія равновесія силь въ Европе, и что, по примеру французскаго правительства, онъ не поколеблется открыто высказаться противъ всякой комбинаціи, которая могла бы быть соображена въ духѣ враждебномъ вышеуномянутымъ принципамъ 2).» Радость свою по случаю такого обм'вна декларацій англійскій министръ иностранныхъ дёлъ выразилъ въ слёдующей записке къ великобританскому послу въ Парижѣ: «Сультъ просто перлъ! Ничто не можеть быть удовлетворительнъе его обращения съ нами, и единеніе Англіп и Франціи по этимъ турецкимъ ділахъ ободритъ Меттерниха и спасетъ Европу!» 3).

<sup>1)</sup> Маршалъ Сультъ барону Буркенз, 5 (17) іюля 1839.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Лордъ Пальмерстонъ барону Буркенэ, 10 (22) іюля 1839.
 <sup>3</sup>) Лордъ Пальмерстонъ лорду Гранвилю, 7 (19 іюля) 1839.

Но пока на Запад' дипломаты торжественно провозглашали пелость и независимость Оттоманской имперіи, событія на Восток'в, быстро следуя одно за другимъ, угрожали самому ея существованію. Въ началь іюня, адъютанты маршала Сульта прибыли, капитанъ Каллье въ Александрію, а полковникъ Фольпъ въ Константинополь. Оба успъшно исполнили возложенное на нихъ поручение. И султанъ, и паша, согласились пріостановить военныя д'айствія въ Сиріи, чтобы предупредить столкновеніе. Но было поздно. За пять дней до прівзда Калье въ главную квартиру Ибрагимъ-паши, 9 (21) ионя, турецкая и египетская армін встр'єтились подъ Низибомъ. Посл'в двухчасоваго боя турки были разбиты и разс'вяны, причемъ оставили въ рукахъ непріятеля около 10,000 пленныхъ, артиллерію, обозъ и весь лагерь. 18-го (30-го), не зная еще о постигшемъ его бъдствіи, умеръ султанъ Махмудъ, передавъ свой престоль шестнадцатильтнему сыну своему, Абдуль-Меджиду. Лвв недвли спустя, капуданъ-паша Ахмедъ-Февзи. выступивъ изъ Дарданеллъ со всемъ турецкимъ флотомъ, состоявшимъ изъ девятна дати кораблей, отплылъ въ Александрію, и тамъ передался съ нимъ на сторону Мегметъ-Али. Менъе чъмъ въ одинъ мъслаъ Турція, по выраженію Гизо, лишилась своихъ государя, армін и флота 1).

Въ Вѣнѣ, въ Парижѣ, въ Лондонѣ, снова забили тревогу. Князь Меттернихъ писалъ князю Эстергази, австрійскому послу при сентъ-джемскомъ дворѣ. что нечего терять времени въ рыданіяхъ, и что настала минута скрѣпить узы великихъ державъ въ переговорахъ, имѣющихъ открытъся въ Вѣнѣ ²). На мнѣніе это ссылался маршалъ Сультъ, утверждая, что для Англіп, какъ и для Франціи, и даже для Австріи, хотя послѣдняя держава и не признается въ этомъ, главная цѣль соглашенія — сдержать Россію и пріучить ее обсуждать сообща восточныя дѣла ³). Наконецъ, лордъ Пальмерстонъ находиль, что необходимо поторопиться заключеніемъ мира между Турціей и Египтомъ подъ наблюденіемъ великихъ державъ, на основаніи признанія наслѣдственныхъ правъ за Мегметъ-Али-пашой и возвращенія Портѣ всей Сиріи. Англійскій по-

<sup>1)</sup> Guizot: Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, IV, p. 342.

Баронъ Буркенэ маршалу Сульту, 15 (27) іюля 1839.
 Маршалъ Сультъ барону Буркенэ, 14 (26) іюля 1839.

соль вы Віні быль снабжень на этоть предметь достаточными инструкціями и полномочіями 1).

Но препятствіе возникло какъ разъ съ той стороны, откуда его всего меньше ожидали. Русскій дворъ наотріжь отказался принять участіє въ вінскихъ совіщаніяхъ по восточнымъ діламъ.

Со времени возобновленія турецко-египетской распри, императорскій кабинеть заняль выжидательное положеніе. Въ пиструкціяхъ, данныхъ вице-канцлеромъ графу Поццо-ди-Борго. замѣнившему, еще въ 1836 году, князя Ливена възваніи русскаго посла въ Лондонъ, Нессельроде писалъ: «Мы далеки отъ желанія вызвать усложненіе на Востокѣ, и всѣ наши старанія направлены къ предупрежденію его. Вибсто того, чтобы поспёшить воспользоваться нашимъ союзнымъ договоромъ съ Портой, мы сами первые желаемъ отдалить возобновление кризиса, который заставиль бы нась, вопреки нашей воль, занять военную позицію на берегахъ Босфора.» Вице-канцаерь предлагаль содыйствовать великобританскому двору въ локализацін борьбы между двумя воюющими сторонами 2). Англійскому представителю въ Петербургъ, лорду Кланрикарду, онъ говорилъ, что императоръ Николай искренно желаетъ избъжать casus foederis, основаннаго на ункіаръ-искелесскомъ договорѣ 3). Пальмерстонъ по обыкновению недовърчиво отнесся къ нашимъ заявленіямъ и отвічаль графу Нессельроде, что следуеть прежде всего предупредить въ будущемъ возможность повторенія столкновенія султана съ нашой, столкновенія угрожающаго миру Европы, и что единственнымъ средствомъ представляется къ тому пересмотръ кутахійскихъ условій и установленіе новаго modus vivendi между сюзереномъ и васалломъ 4). Когда въ Петербургѣ было получено предложеніе австрійскаго двора созвать въ Вѣнѣ совѣщаніе изъ представителей великихъ державъ, мы отнеслись къ нему довърчиво и, какъ кажется, подали князю Метгерниху надежду на принятіе его проекта <sup>5</sup>).

Сравнивая неопредъленный образъ дъйствій император-

<sup>1)</sup> Баронъ Буркено маршалу Сульту, 15 (27 іюля) 1839.

Рафъ Нессельроде графу Поццо-ди-Борго, 5 (17 іюня) 1839.

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Лордъ Кланрикардъ лорду Пальмерстону, 26 іюня (8 іюля) 1839.
 <sup>4</sup>) Баронъ Буркенэ маршалу Сульту, 30 іюня (12 іюля) 1839.

<sup>6)</sup> Лордъ Вовель лорду Пальмерстону, 29 іюня (11 іюля) 1839.

скаго кабинета въ началѣ второй турецко-египетской расири съ рѣшительною и твердою политикой, проявленною имъ во времи перваго столкновенія Махмуда съ Мегметь-Али-пашой. нельзя не признать, что въ шестилътній промежутокъ времени взглядъ русской дипломатін на положеніе Россіи на Востокъ измѣнился во многомъ. Въ 1833 году мы дѣйствовали самостоятельно, и отправляя въ Босфоръ нашъ флотъ и десантное войско, не спрашивались ни у кого, даже ни съ къмъ не совътовались, руководясь лишь требованіями нашего положенія и сознавая наше право, столь определительно выраженное въ словахъ, сказанныхъ императоромъ Николаемъ при отправленін генерала Муравьева въ Александрію: «Надобно показатьвліяніе мое въ ділахъ Востока»; въ 1839 году мы сами не принимали никакихъ мъръ, а только высказывали то Англіи. то Австрін готовность сод'яйствовать имъ въ замиреніи Леванта. Тогда мы см'єло заключили съ Турціей союзный договоръ, ставившій ее въ положеніе нашей подручницы, а насъ уполномочивавшій защищать ее ото всякихъ нападеній; теперь мы тиготились этимъ договоромъ, признавали его для себя неудобнымъ и старались избѣжать необходимости приведенія въ исполненіе его условій. Чёмъ же объясняется такое уклоненіе отъ нашей традиціонной восточной политики, высшимъ выраженіемъ коей именно быль ункіаръ-искелесскій трактать? Очень просто. За шесть леть предъ темъ, мы были свободны ото всякихъ обязательствъ предъ державами Запада; нынѣ мюнхенгрецкій уговоръ съ Австріей связываль насъ по рукамъ и по ногамъ, и приковывалъ къ ея собственной неподвижности. Но стёсняя наши дёйствія, этоть же самый уговоръ отнодь не препятствоваль князю Меттерниху, не спрашивая насъ, вступать въ сдёлку съ враждебными намъ Англіей и Франціей, и post facto приглашать насъ на сов'єщаніе, для котораго улаженіе турецко-египетскаго спора служило лишь предлогомъ, а истинною цалью было принятіе Турціи подъ охрану Европы, провозглашение ея независимости и цълости основнымъ началомъ европейскаго народнаго права и следовательно, узаконеніе вмішательства великих державь въ международныя отношенія Оттоманской имперіи.

Впрочемъ, русская дипломатія, создавшая это положеніе, не сознавала или, правильнѣе, не хотѣла сознать всѣхъ его невыгодъ. Слѣпо довѣряя Австріи, послушная голосу Меттер-

инха, она готова была откликнуться на зовъ его и отправить уполномоченнаго въ Вѣну, для принятія участія въ европейскомъ совъщаніи, повидимому, и не подозрѣвая о томъ, что тамъ замышлялось противъ насъ. Случайное обстоятельство открыло ей глаза. То было получение французскимъ посломъ въ Петербургѣ, Барантомъ, съ приказаніемъ сообщить вицеканцлеру, инструкцій, данныхъ парижскимъ и лондонскимъ дворами адмираламъ, начальствующимъ ихъ средиземными эскадрами. У насъ съ изумленіемъ узнали о приказанія англо-французскому флоту, во что бы то ни стало вступить въ Ларданеллы, и такимъ образомъ нарушить древнее правило Порты, скрыпленное торжественнымъ обязательствомъ ся предъ Россіей, о безусловномъ воспрещеній входа въ этотъ продивъ военнымъ судамъ иностранныхъ государствъ. Такое прямо противъ насъ направленное враждебное дѣйствіе морскія державы предпринимали въ ту самую минуту, когда онъ же приглашали насъ, сообща съ ними, заняться изысканіемъ міръ для водворенія мира на Востокъ. Австрійскій посоль, графь Фикельмонтъ, хорошо изучившій личный характеръ императора Николая и предвид'явшій впечатлівніе, какое произведеть на него извъстіе о намъреніи Англіи и Франціи ввести свои флоты въ Мраморное море, усп'ять уб'ядить своего французскаго товарища, чтобъ онъ, по крайней мъръ, скрылъ отъ вицеканцлера, что въ случат отказа Порты въ добровольномъ пропускъ, адмираламъ предписано силой ворваться въ Дарданеллы. Но вследъ за первымъ, последовало второе сообщение парижскаго кабинета, предлагавшаго нашему обмѣняться съ нимъ деклараціями о совокупномъ ручательствѣ великихъ державъ за целость и независимость Турціи. Одновременно стало извъстно, что подобный обмънъ уже состоялся, не только между Парижемъ и Лондономъ, но и между Вѣной, Берлиномъ и Парижемъ, и что на вънскихъ совъщаніяхъ предполагается торжественно провозгласить вышеозначенное начало, включивъ его въ формальный договоръ между великими державами.

Негодованіе государя выразилось въ отправленномъ Бутеневу предписавій немедленно оставить Константинополь, въ случав изъявленія Портой согласія на англо-французское требованіе о пропускі чрезъ Дарданеллы эскадръ морскихъ державъ. Тогда же австрійскому двору было объявлено, что Россія не приметь участія въ вѣнскихъ совѣщаніяхъ по Восточному вопросу.

«Нынъ, какъ и прежде,» писалъ Нессельроде русскому повъренному въ дълахъ въ Вънъ, «государь твердо ръшился: 1) посвятить всв имъющіяся въ распоряженіи его средства вліянія и дійствія, дабы поддержать существованіе Оттоманской имперіи подъ властью царствующей династін; 2) противиться всякой комбинаціи, которая могла бы посягнуть на независимость власти султана; 3) не признавать порядка, способнаго возмутить нынашнее положение Оттоманской имперіи; наконецъ, 4) согласиться съ Австріей относительно наибол'я цівлесообразныхъ міръ, имінощихъ быть принятыми сообща. съ цълью предупредить опасность, истекающую изъ измъненія условій существованія Отгоманской имперіи для безопасности и интересова ихъ собственныхъ, сопредъльныхъ съ Турціей. владѣній.» Слова эти, повторявшія самыя выраженія мюнхенгрецкой конвенціи, должны были напомнить вінскому двору. что онъ свизанъ съ нами, и съ нами одними, формальнымъ договоромъ по восточнымъ деламъ. Не смотря на явное нарушеніе его княземъ Меттернихомъ, мы прододжали върить въ его спасительную силу. Графъ Нессельроде убъждалъ австрійскаго канцлера, что пока Россія и Австрія пребудуть въ согласін насчеть единственной цёли ихъ политики—сохраненія Турцін. Европ'є нечего бояться Мегметь-Али-паши. Центръ тяжести нынешняго кризиса не въ Константинополе, а въ Александрін, и великимъ державамъ следовало бы обращаться къ пашъ, какъ къ зачинщику всъхъ замъщательствъ, и угрожать ему своими эскадрами. Между темъ, оне помышляють о введеніи флотовъ своихъ въ Мраморное море. Такая м'єра явно направлена противъ Россіи, которая не можеть допустить ел. «Вопросъ о закрытіи Дарданеллъ составляеть для насъ вопросъ чести,» объявляль вице-канцлеръ, «и мы обязаны защищать его, во что бы то ни стало, никогда не останавливаясь ни предъ какой жертвой... Рѣшенія государя по этому предмету приняты безповоротно, разъ навсегда 1).»

Но главною причиной нашего отказа участвовать въ вѣнскихъ совѣщаніяхъ было включенное въ программу ихъ установленіе совокупнаго ручательства Европы за цѣлость и не-

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде Струве, 4 (16) іюля 1839.

зависимость Отгоманской имперіи. М'єру эту императорскій кабинеть считаль измышленіемъ дворовъ лондонскаго и парижскаго, не зная или не желая знать, что она была имъ внушена княземъ Меттернихомъ. Вотъ почему, въ инструкціяхъ своихъ нашему представителю въ Вѣнѣ, графъ Нессельроде противополагалъ единеніе наше съ Австріей полному разладу между нами и морскими державами, «Есть въ политикѣ вопросы,» писалъ онъ Струве, «которые не допускаютъ теоретическихъ разсужденій. Благоразуміе требуетъ избёгать ихъ возбужденія безъ крайней необходимости, и этого-то именно мы и желаемь избѣжать нынѣ.» Вице-канплеръ находиль, что совѣщанія могли бы принести пользу лишь въ томъ случать, если бы происходили между государствами, которыя проникнуты одинаковыми цълями и имъютъ тождественные интересы. Такъ Россія и Австрія могли заключить мюнхенгрецкую конвенцію. потому что объ желали сохраненія status quo на своихъ южныхъ границахъ. Иныя желанія руководять Англіей и Франціей. Въ сущности, и та, и другая, отнюдь не хотятъ сохраненія независимости Турцій, какъ залога безопасности для Россій. Ціль ихъ, напротивъ, установить на Востокі порядокъ, какъ можно более намъ враждебный. Вотъ почему оне съ подозрѣніемъ относятся къ дружбѣ нашей съ Портой и къ законному нашему вліянію на нее; задача ихъ-освободить Порту изъ-подъ вліянія Россіи и поставить ее подъ совокупную опеку Европы, поручившись за целость ея владеній, которой никто не угрожаетъ, за исключениемъ Мегметъ-Али-паши. Но Россія не можеть допустить, чтобы Порта снова подпала вліянію ея враговъ; она не можетъ согласиться на то, чтобы зарадноевропейскія эскадры прошли чрезъ Дарданеллы въ Черное море, съ цёлью оскорблять русскій флагъ и угрожать русскимъ берегамъ. Опытъ убъдилъ насъ, что Турція до тёхъ только поръ исполняеть свои обязательства, пока имфеть поводъ бояться наказанія за ихъ неисполненіе. Сл'ядовательно, придуманное морскими державами совокупное ручательство Европы цалость Турціи направлено просто противъ Россіи, и требовать отъ насъ, чтобы мы сами приняли въ немъ участіе, значитъ желать «невозможнаго и безразсуднаго». Императорскій кабинеть вполив постигь заднюю мысль Англіи и Франціи. Предлагаемая ими сдёлка только повидимому направлена въ пользу Турцін: действительная же цель ея нанести ударь

Россіи. Къ тому же, разрѣшать вопросъ о гарантіи безъ участія самой Турціп значить умышленно подкапываться подърасшатанное зданіе этого государства 1).

Нельзя не согласиться съ разумностью доводовъ, приведенныхъ графомъ Нессельроде въ объяснение решимости русскаго двора устранить себя отъ предположенныхъ въ Вѣнѣ совъщаній. Поражаеть въ нихъ лишь то обстоятельство, что коренная противоположность во взглядахъ и намфреніяхъ по отношенію къ Востоку признается лишь между Россіей, съ одной стороны, и Англіей и Франціей-съ другой, тогда какъ въ д'Ействительности, въ восточныхъ д'Елахъ и другія державы всегда считали и продолжаютъ считать себя солидарными въ противодъйствій видамъ нашей политики. Поведеніе Австріи въ эпоху втораго турецко-египетскаго кризиса служитъ тому явнымъ и несомнѣннымъ доказательствомъ. Какъ только представилась возможность сойтись съ морскими державами, князь Меттернихъ забылъ объ обязательствахъ, связывавшихъ его съ Россіей, и не только помимо насъ заключилъ сдёлку со враждебными намъ дворами парижскимъ и лондонскимъ, но и самъ внушилъ имъ, прямо направленную противъ нашихъ интересовъ, мысль о совокупномъ ручательствъ за целость и независимость Оттоманской имперіи, а насъ, между темъ, заманиваль, во имя дружбы и политической солидарности, въ дипломатическую западню, имъ же самимъ приготовленную для насъ въ Вѣнѣ.

Легко понять затруднительное, чтобы не сказать смёшное положеніе, въ которое поставиль австрійскаго канцлера нашъ отказъ. Со свойственнымъ ему оптимизмомъ, онъ, въ ожиданіи отвёта изъ Петербурга, убаюкивалъ себя самыми розовыми надеждами. Занося въ свой дневникъ извёстіе о разрывё султана съ пашой, княгиня Меттернихъ замѣчала: «Со времени Мюнхенгреца случайность эта имѣлась въ виду, и согласіе между Россіей, Австріей и Пруссіей—полное.» Отказъ нашъ поразилъ канцлера какъ громъ. Онъ совершенно растерялся и даже опасно заболёлъ. «Пока онъ ожидалъ отвёта изъ Петербурга,» читаемъ въ дневникѣ княгини, «съ нетерпѣніемъ, какого я еще никогда въ немъ не замѣчала, и все упованіе свое возлагаль на русскаго императора и на Фикельмонта, послёдній

<sup>&#</sup>x27;) Графъ Нессельроде Струве, 18 (30) іюля 1839. Енфин. политика императора Николая І

вдругъ прибыль сюда. Онъ утверждаль, что считаетъ восточное діло оконченнымъ, что таково также мийніе русскаго императора и т. д. Проработавъ нѣсколько дней съ моимъ мужемъ, онъ вполнъ увидълъ, какъ онъ далъ обмануть себя. Онъ призналь «постыдную изм'вну» русскихъ, которые не хотять нынъ прійти на помощь Порты, даже въ самой невинной формъ. и желають гибели этой державы...» Въ первомъ порывѣ отчаянія Меттернихъ осыпаль упреками нашего повіреннаго въ лелахъ. Струве, съ трепетомъ внимавшаго заносчивымъ речамъ австрійскаго министра, въ которомъ, подобно большинству русскихъ дипломатовъ того времени, привыкъ видёть родъ начальства. «Друзья мон меня оставляють,» восклицаль канцлерь. «и препятствія воздвигаются какъ разъ съ той стороны, откуда бы не должно было быть мив отказа въ поддержкв и опорв. Но я все же ръшился идти впередъ по пути, мною себъ начертанному, и съ Божіею помощію, не отчанваюсь въ успіхі. Если я паду, то у меня, по крайней мѣрѣ, останется утѣшеніе, что мною было саблановсе, что человачески возможно для мирнаго разрѣшенія Восточнаго вопроса.» О рѣшеніи русскаго двора онъ отозвался, что пора Россіи сбросить маску, которою она-де прикрывается каждый разъ, когда ричь заходить о Востокъ. Онъ отклонилъ наше предложение дъйствовать сообща, вдвоемъ, объяснивъ, что не можеть отступить отъ обязательствъ. принятыхъ предъ морскими державами, но тутъ же съ обычнымъ двоедушіемъ зам'єтиль: не следуеть упускать изъ виду. что Англія и Франція очень «больны» и что вызвать разрывъ между ними нетрудно.

Гнѣвъ свой онъ излиль на кабинеты лондонскій и парижскій, въ особенности на послѣдній, взваливая на нихъ всю отвѣтственность за постигшую его неудачу. «Несвоевременная выходка двухъ морскихъ державъ,» писалъ онъ австрійскому послу въ Парижѣ, «по поводу вопроса, коего не слѣдовало возбуждать, испортила дѣло, которое безъ нея не встрѣтило бы затрудненій. Французскій кабинетъ обыкновенно безпокоенъ и въ то же время замѣчательно неловокъ. Съ этими двумя качествами нельзя подвигаться въ дѣлахъ, а не подвигаться впередъ значитъ отступать назадъ. Если бы кабинетъ этотъ подвергаль такой участи только самого себя, то можно было бы терпѣть это, ибо всякій самъ въ правѣ распоряжаться своими дѣйствіями и несетъ за нихъ отвѣтственность. Другое дѣло,

когда речь идеть объ общемъ интересе и о номощи, оказываемой совокупному предпріятію. Въ Парижѣ видять лишь себя и забывають, что этимъ самымъ побуждають ноступать такимъ же образомъ съ Франціей и тъхъ, съ къчъ намърены предпринимать д'вло. Все для Франціи и чрезт нее-фраза, прекрасно звучащая въ ушахъ французовъ, но ръжущая всякій другой слухъ... Оставьте все это про себя, но воспользуйтесь этимъ, чтобъ убъдить маршала меньше рубить съ плеча тамъ, гдѣ нужно идти къ цѣли, которой никто не можетъ достигнуть одинокими своими усиліями. Всё хотять одного и того же, но этого недостаточно для осуществленія желанія. Что общаго между вопросомъ о Дарданеллахъ и споромъ Порты съ Мегметь-Али-пашой? Бога ради! Пусть оставять этоть вопросъ въ поков тамъ, гдв его естественное мъсто. Настанетъ время поставить и его на очередь, но часъ этотъ еще не пробиль. Поступать иначе значило бы совершать величайшую глупость 1).»

Любопытно, что, упрекая Францію за то, что она пом'єшала ему достигнуть «общей цѣли», самое притязаніе морскихъ державъ на занятіе Дарданелль объявляя лишь вопросомъ несвоевременнымъ, Меттернихъ увбрялъ нашего повбреннаго въ дѣлахъ, что хотя онъ, канцлеръ, и поставленъ на стражу для предупрежденія опасности, грозящей всеобщему миру, но ни на что не решится, не заручившись согласіемъ русскаго императора. «Я умоляю его величество», говориль онъ, «относиться ко мић съ довфріемъ, на которое я имфю счастіе отвічать ему взаимностью при всякомъ случать. Для него итть у меня тайной мысли.» Въ заключение, канцлеръ объщалъ попрежнему идти съ Россіей, хотя ему крайне прискорбно видѣть раздѣленіе великихъ державъ на два враждебные лагеря 2). Однако онъ не скоро примирился съ разрушеніемъ надеждъ своихъ, и злоба его на насъ ясно видна изъ следующихъ словъ, сказанныхъ имъ Прокешу, спросившему его, какъ судить объ образъ дѣйствій Россіи въ Восточномъ вопросѣ. «Европа», сентенціозно отвічаль Меттернихъ, «состоить изъ трехъ племенъ: германскаго, романскаго и славянскаго. Въ германскомъ племени слово честь имфетъ могущественное значеніе; въ романскомъ оно выраждается въ понятіе о point d'honneur; въ сла-

2) Струве графу Нессельроде, 30 іюля (11 августа) 1839.

<sup>1)</sup> Князь Меттернихъ графу Аппоньи, 26 іюля (7 августа) 1839.

взискомъ его даже не существуеть въ изыкѣ (!). Въ русскомъ кабинетѣ и германское и славянское племя имѣютъ своихъ представителей, и политика направляется, смотря потому, на чьей сторонѣ перевѣсъ. Въ императорѣ живутъ оба принципа, ко онъ склоняется на сторону славянскаго 1).» Соноставляя это нелѣпое сужденіе съ приведенными выше сладкорѣчивыми увѣреніями, расточаемыми нашему дипломатическому представителю, о полномъ довѣріп, внушаемомъ де императоромъ Николаемъ вѣнскому двору, можно составить себѣ вѣрное понятіе о томъ чувствѣ «германской чести», которое австрійскій канилеръ вносиль въ собственную политику.

О рішенін своемъ не принимать участія въ вінскихъ совъщаніяхъ гмператорскій кабинеть непосредственно увъдомиль дворы дондонскій и парижскій. Онъ отклональ европейское вистательство во внутреннія дела Турціп, во имя уваженія къ правамъ ея, какъ независимаго государства. До носледнихъ событій въ Сиріи, до смерти султана, когда кром'в войны не имклось въ виду инаго исхода для турецко-египетскаго столкновенія, мы могли разділять мибніе прочихъ великихъ державъ о пользѣ совивстныхъ совѣщаній, съ устраненіемъ изъ нихъ сторонъ, непосредственно заинтересованныхъ. Но съ того времени, какъ, по полученнымъ изъ Константинополя извъстіямъ, Порта, тотчасъ по воцарении новаго султана, сама обратиласъ къ Мегметь-Али-пашт съ мирными предложеніями, следуеть предоставить какъ ей, такъ и пашъ, полную свободу для веденія непосредственныхъ переговоровъ, поддерживая Турцію лишь добрыми услугами въ Александріи. Отрицать это значило бы посягнуть на самую независимость Оттоманской имперін 2).

Лордъ Пальмерстонъ быль удивленъ быстрою и неожиданною перемѣной въ настроеніи русскаго двора. Онъ приписаль ее тому обстоятельству, что хотя Россія и не готова вступить въ борьбу со всею Европой на почвѣ Восточнаго вопроса, но что императоръ Николай рѣшился противодѣйствовать дипломатическимъ путемъ письменному совокупному ручательству державъ, которое могло бы стѣснить его въ будущемъ. Въ совѣтѣ министровъ лордъ Пальмерстонъ выразилъ миѣніе о

<sup>1)</sup> Aus dem Nachlasse des Grafen Prokesch-Osten, II, p. 181.

<sup>2)</sup> Графъ Нессельроде Н. Д. Киселеву, 15 (27) іюля 1839.

необходимости продолжать переговоры, начатые по последнему вопросу съ Франціей и Австріей, и если окажется невозможнымъ побудить къ тому же Россію и Пруссію, то подписать втроемъ актъ гарантіи целости Оттоманской имперіи. Кабинетъ согласился съ этимъ взглядомъ министра иностранныхъ делъ, находя, «что такимъ образомъ было бы положено начало делу мира и равновесія, осуществить которое равно стремятся Англія и Франція», но что переговоры о томъ следуетъ вести быстро и съ крайнею осторожностью, дабы не встревожить Россію и не дать ей возможности помещать успешному ихъ исходу 1).

Но не усиблъ сентъ-джемскій дворъ снестись по означенному предмету съ парижскимъ, какъ было получено изъ Константинополя извъстіе, совершенно измѣнявшее характеръ отношеній Россіи къ турецко-египетскому дѣлу.

Тотчасъ по кончинъ отца, молодой султанъ Абдулъ-Меджидъ назначилъ старика Хозрева великимъ визиремъ и ввъриль ему управленіе государствомъ. Тоть обратился къ Мегметъ-Али-пашт съ письмомъ, въ коемъ, уведомивъ его о смерти Махмуда, сообщиль: «Его султанское высочество, одаренный прямодушіемъ и прозорливостью, качествами, коими отличило его небо, сказалъ, немедленно по вступленіи на престоль: «Паша египетскій, Мегметь-Али, дозволиль себів нів-«которые оскорбительные для покойнаго и славнаго родителя «моего поступки, вследствіе чего произошло много событій и «еще недавно предприняты были приготовленія. Но я не хочу, «чтобы былъ нарушенъ покой моихъ подданныхъ и чтобы про-«ливалась кровь мусульманъ. Поэтому, я предаю прошлое забве-«нію, и если только Магметь-Али тщательно исполнить оби-«занности свои, какъ подданный и какъ вассаль, то дарую ему «мое державное прощеніе. Я назначаю ему, подобно прочимъ «монмъ свътлъйшимъ визирямъ, блестящее отличіе и жалую «ему право передать по насл'ядству сыновьямъ своимъ упра-«вленіе Егинтомъ 2), » Письмо это и знаки Нишани Ифтикаръ повезъ въ Александрію секретарь Порты, Акифъ-эфенди. О решени султана временный заместитель Решидъ-паши въ качествъ министра иностранныхъ дълъ, Нури, извъстилъ дипло-

<sup>1)</sup> Баронъ Буркено маршалу Сульту, 5 (17) августа 1839.

<sup>2)</sup> Хозревъ Мегметъ-Али-пашъ, 23 іюня (5 іюля) 1839.

от представателей великть державь, которые при-

да своей стороны, Мегметь-Али, узяявь почти одновречение и о победе при Низибе, и о смерти Махмуда, посладомих своему Порагиму приказаніе прекратить военным зві-OTHER IS OCTUBORATE EXCTYDISTRIBUTE DRIBERED STREET, BOSCHIE. Онъ принать съ почетокъ посмаща Порты, но не удовлетворамся предложенного сму наследственного властью надъ Египтомъ. Ободренный усибхани своей арийи, безпонощностью медодаго султана, мириымъ захватомъ всего туренкаго флота. наша мечталь не только объ утвержденін за собою наслідственныхъ правъ надо всеми подчиненными ему областями, то-есть. кром'в Египта, надъ Сиріей, Аданою, Критомъ и священньюм городами Аравін, но и о возведенін своемъ въ званіе верховнаго визиря и о врученія ему Абдуль-Меджидомъ управленія цілою пиперіей. Онъ отвічаль Хозреву, что, преслідуя своекорыстныя ціли, тоть ставить султана въ ложное положеніе и что только немедленнымъ удаленіемъ своимъ великій визирь можеть поправить разстроенныя дела государства 1). Въ томъ же смысль писаль Мегметь-Али и султанить-валиде, матери Абдуль-Меджида, а также циркулярно всёмъ областнымъ правителямъ Туриін.

Дерякое требованіе паши Хозревъ сообщиль представителямъ державъ. Хотя между ними лично былъ полный разлядъ. но вмъ известно было, что въ Вене предположено созвать сов'ятаніе для постановленія европейскаго р'ятенія по восточнымъ діламъ. Собравъ у себя товарищей, интернунцій увідомиль ихъ, что прибывшій изъ Віны курьеръ привезъ ему денении отъ князя Меттерниха, извѣщавшія объ установленія полнаго соглашенія между пятью дворами. Съ тімъ же курьеромъ послы великихъ державъ при вѣнскомъ дворѣ подтвердили константинопольскимъ представителямъ извѣщеніе австрійскаго канплера. Это показалось последнимъ достаточнымъ. чтобъ обратиться къ Порте съ совокупною нотой. 15-го (27-го) іюля нота эта была составлена французскимъ посломъ, подписана всеми прочими, и отправлена къ Нури-эфенди. Она гласила: «Нижеподписавшіеся получили сегодня поутру инструкців оть своихъ правительствъ, въ силу коихъ они имъють честь

<sup>&#</sup>x27;) Мегметъ-Али Хозреву, 3 (15) іюля 1839.

сообщить блистательной Портв, что согласіе по Восточному вопросу обезпечено между пятью великими державами, и пригласить ее пріостановить какое бы то ни было окончательное рѣшеніе, въ ожиданіи послѣдствій участія, ими къ ней питаемаго». Лордъ Понсонби первый подписалъ ноту, воскликнувъ: «Наконецъ-то мы вступили на правый путь.» Рядомъ съ нимъ приложили къ ней свои подписи представители: французскій—Руссенъ, русскій—Бутеневъ, австрійскій—Штюрмеръ и прусскій—Кёнигсмаркъ.

Донося объ этомъ лорду Пальмерстону, англійскій посолъ писалъ ему: «Баронъ Штюрмеръ получилъ утромъ 27-го числа (нов. ст.) инструкціи князя Меттерниха, и въ тотъ же вечеръ нота была подписана и доставлена. Я прошу позволенія смиренно высказать одобреніе д'ятельности и быстротъ, проявленнымъ барономъ; я считаю эту мъру наиболье спасительною изо всёхъ, какія только было возможно принять. Она была также весьма своевременна, ибо турецкіе министры согласились было сдёлать египетскому пашё уступки, которыя въ настоящую минуту находились бы уже на пути въ Александрио, и самымъ жалкимъ образомъ усложнили бы дѣла этой имперіи. Наше обращеніе придало великому визирю силу и мужество, чтобы противостоять паш' и защищать права и интересы султана. Оно, надъюсь, также обезпечить спокойствие столицы, а следовательно, и безопасность проживающихъ въ ней иностранцевъ и христіанъ. Оно открываеть путь для всего, что правительство ея величества найдетъ нужнымъ и полезнымъ предпринять. Оно поставило правительство ея величества въ положеніе, предоставляющее ему возможность гарантировать будущія цілость и независимость Турціи 1).»

Такимъ образомъ, въ то самое время, когда императорскій кабинетъ, разгадавъ враждебное намъ значеніе замыпляемаго занадными державами общеевропейскаго соглашенія по дѣламъ Востока, громко высказался противъ такого соглашенія и въ пользу улаженія турецко-египетской распри путемъ непосредственныхъ переговоровъ между Портой и Мегметъ-Али-пашой; даже въ тотъ самый день, какъ вице-канцлеръ отправиль сообщеніе именно въ этомъ смыслѣ лондонскому двору, русскій дипломатическій представитель въ Константинополѣ подписалъ

<sup>1)</sup> Лордъ Понсонби лорду Пальмерстону 17 (29) йоля 1839.

совокупную ноту, приглашавшую Порту прервать начатые переговоры съ нашой и предоставить какъ установление мирныхъ условій, такъ и приведеніе ихъ въ исполненіе вижшательству пяти великихъ державъ. Поступкомъ этимъ Бутеневъ поставиль русскій дворъ въ прямое противорѣчіе съ самимъ собою.

Какъ могъ поступить такимъ образомъ агентъ, неотличавшійся обыкновенно иниціативой и всю свою дипломатическую д'ятельность ограничивавшій всегда точнымъ исполненіемъ получаемыхъ изъ министерства предписаній? Какъ рбшился онъ въ столь важномъ случав не испросить инструкцій. а взять на себя ответственность, и подписью своей связать императорскій кабинеть въ смысль, противномъ видамъ и намфреніямъ его и гласнымъ заявленіямъ предъ Европой? Разгадку этого недоразумьнія даеть намъ весь ходъ переговоровъ нашего двора съ иностранными по Восточному вопросу. Съ самаго начала ихъ мы были расположены добровольно отказаться отъ самостоятельной политики и действовать сообща съ прочими великими державами. Когда князь Меттернихъ взялся быть руководителемъ европейскихъ совъщаній, мы готовы были безпрекословно подчиниться этому притязанію, и русскій уполномеченный выбажаль уже въ Вѣну, но неосторожныя заявленія Франціи, сперва о предположенномъ вступленіи союзныхъ эскадръ въ Дарданелы, а затімъ и о совокупномъ ручательствѣ Европы за цѣлость и независимость Оттоманской имперіи, разоблачили коварные замыслы не только враговъ, но и ложныхъ друзей нашихъ, и побудили насъ взять назадъ выраженное согласіе на европейское вибшательство въ турецко-египетскую распрю. Не подлежитъ сомићнію, что министерство иностранныхъ дель тотчасъ же уведомило всёхъ нашихъ дипломатическихъ представителей о такой неремѣнѣ въ направленіи русской политики. Но въ дотелеграфное время, когда и жельзный путь не соединяль еще насъ съ Западною Европой, сообщенія между Петербургомъ и иностранными столицами были крайне медленны. Новыя инструкцін, отправленныя къ нашему пов'єренному въ д'єлахъ въ Вінт 4-го (16-го) іюля, дошли до него лишь чрезъ дві неділи, а между тъмъ, въ тотъ же день, то-есть 4-го (16-го), онъ, уступая давленію Меттерниха, и слъдуя примъру пословъ англійскаго, французскаго и прусскаго, написалъ Бутеневу съ австрійскимъ курьеромъ что полное согласіе по восточнымъ дѣламъ установилось между всѣми великими державами и что Вѣна избрана
ими «центромъ соглашенія». Фразы эти ничего не выражали
въ сущности, кромѣ свойственнаго дипломатамъ Меттерниховской школы пріема—провозглашать заранѣе согласіе по вопросамъ, къ обсужденію коихъ еще не было приступлено. Но ихъ
оказалось достаточно, чтобъ они побудили Бутенева поддаться
внушеніямъ интернунція, какъ представителя державы-руководительницы, единогласно признанной де въ этомъ качествѣ
Европой, и подписать безъ дальнихъ разсужденій ноту, составленную французскимъ посломъ въ домѣ посольства австрійскаго, и прямо противоположную рѣшеніямъ, которыя въ
это самое время принималъ императорскій кабинетъ.

Итакъ, съ одной стороны, колебанія нашего министерства иностранныхъ дёлъ при согласованіи русскихъ интересовъ на Востокъ съ дружественнымъ влеченіемъ къ Австріи, съ другой-склонность русскихъ дипломатовъ заменять выраженіе опредѣленнаго факта или сужденія цвѣтистою французскою фразой, послужили первоначальными причинами того, что восточная политика Россіи потекла не по тому руслу, которое мы сами признавали соотвътствующимъ нашимъ нуждамъ, пользамъ и достоинству, а по другому, прорытому руками нашихъ недруговъ, явныхъ и тайныхъ, нашихъ въковыхъ соперниковъ. Совершилось это вопреки волѣ государя и даже положительнымъ предписаніямъ вице-канцлера. Чтобы поправить дело, стоило только выразить порицание самовольному поступку Бутенева, въ крайнемъ случав отозвать его, и вырвавшись изъ тисковъ Европы, снова вернуться на путь самостоятельной политики. Къ несчастью, графъ Нессельроде быль, повидимому, самъ не твердо убъжденъ въ необходимости такой политики и почти безъ сопротивленія даль увлечь себя знакомому европейскому теченію.

Таковъ скорбный, но поучительный генезисъ пресловутаго «европейскаго концерта», донынѣ тяготѣющаго надъ историческими судьбами Россіи на Востокѣ.

• . , .

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

## Европейское соглашение по дъламъ Востока-

Изв'єстный подъ названіемъ европейскаго «концерта» или соглашенія способъ р'єшать важные политическіе вопросы сообща, въ совъть пяти, а нынъ шести великихъ державъ, сравнительно недавняго происхожденія. Онъ хотя и зародился въ XVII вѣкѣ въ умѣ политическихъ мечтателей въ родѣ аббата Сенъ-Пьера, одного изъ первыхъ провозвестниковъ вечнаго мира на земль, но государственные люди какъ этого такъ и послѣдующаго стольтія были люди практическіе по преимуществу, и не увлекались умозрительными ученіями, не жертвовали имъ существенными пользами своихъ странъ. Положимъ, и они провозглашали европейское равновъсіе руководящимъ началомъ политики, но каждый понималь его по-своему, или верие, прикрываль имъ преследование частныхъ цілей и выгодъ того государства, которому служиль. Когдакакая либо держава чрезмірно усиливалась, прочія вступали другъ съ другомъ въ союзъ противъ нея. Такъ, въ началъ XVII віка, Франція стояла во главі коалиція, образовавшейся для противод'вйствія притязаніямъ австрійскаго дома на всемірное господство, а въ конц'в этого стол'єтія, соединенныя усилія Австрін и Англін были направлены противъ возраставшаго могущества величайшаго изъ французскихъ королей. Въ теченіе XVIII стольтія, въ то самое время, когда философыгуманисты краснорѣчиво проповѣдовали родство и солидарность народовъ, государи, возседавшие на европейскихъ престолахъ, и ихъ руководящіе министры придерживались, напротивъ, самой эгоистической политики, помышляя исключительно о расширеніи своихъ предѣловъ, о развитіи силъ и могущества государствъ своихъ. Въ послѣднее десятильтіе вѣка, французская революція провозгласила было всеобщую свободу, равенство и братство; но скоро она воплотилась вълицѣ могучаго завоевателя, поработившаго всѣ народы Западной Европы, начиная со своего собственнаго, и едва не осуществившаго мечту всемірной монархіи.

Полную національную обособленность представляла Россія въ періодъ московскихъ царей. Вступая въ соприкосновеніе съ Западомъ. Петръ и не помышлялъ объ измѣненіи традиціонной политики своихъ предшественниковъ. Во вифшнихъ предпріятіяхъ своихъ онъ явился продолжателемъ ихъ начинаній, осуществителемъ ихъ замысловъ. Каковы бы ни были средства, къ коимъ онъ прибегалъ, цель его постоянно оставалась одна и та же: созданіе могущества Россіи на незыблемо твердомъ основаніи государственнаго единства и самодержавія. Всі его сношенія съ иностранными державами были соображены съ этою цёлью, вполнё ей подчинены. При слабыхъ преемникахъ великаго императора, иноземцы, стоявшіе во главѣ правленія, впервые отступили отъ этого руководящаго начала и, повинуясь корыстнымъ побужденіямъ, стали отдавать силы Россіи въ распоряженіе сосіднихъ государствъ, наперерывъ стремившихся заручиться нашимъ союзомъ. Но уже въ царствованіе императрицы Елизаветы народное направленіе взяло снова перев'єсь въ политик'в русскаго двора; иностранцы были устранены отъ завѣдыванія нашими виѣшними сношеніями, и въ войнахъ шведской и семильтней мы преследовали реальные русскіе интересы: удаленіе нашей съверной границы отъ столицы имперіи и укрощеніе безпокойнаго соседа, слишкомъ неразборчиваго въ средствахъ для расширенія своего разъединеннаго государства. Направленіе это окончательно упрочилось въ царствование Екатерины, этой, по счастливому выраженію Карамзина, истинной преемницы величія Петрова. Съ изумленіемъ и не безъ досады замічали чужеземные дипломаты, что при русскомъ дворѣ укореняется «предразсудокъ», будто Россія сильна собственными силами и не нуждается ни въ комъ. Именно такое сознание своего могущества и достоинства, глубокая въра въ себя и въ свой народъ были главною причиной блестящихъ успъховъ Екатерининской политики. Какою царственною гордостью, какимъ истиннымъ величіемъ проникнуты слідующія слова великой государыни въ одномъ изъ писемъ ея къ графу Кейзерлингу, писанномъ всего лишь на второй годъ по ея воцареніи: «Какъ бы ни были дерзки выходки враговъ моей славы и кто бы ни были друзья моихъ недруговъ, скажите моимъ друзьямъ и врагамъ, что я русская императрица, что нітъ другой воли, кромі моей, которая могла бы устоять, когда я хочу чего либо съ твердостью 1.»

При Павлѣ русская политика снова, хотя и ненадолго, уклонилась отъ народно-историческаго направленія, и впервые задалась цѣлью возстановить въ Европѣ ниспровергнутый насиліями французской революціи порядокъ, безо всякаго отношенія къ нашимъ государственнымъ пользамъ, во имя отвлеченныхъ началъ законности и справедливости. Но, обманутый союзниками, злоупотреблявшими его довѣріемъ и подъ видомъ общаго блага преслѣдовавшими лишь собственныя своекорыстныя выгоды, государь этотъ скоро разочаровался въ осуществимости своихъ великодушныхъ намѣреній, и сближеніе его съ первымъ консуломъ Бонапартомъ было возвращеніемъ на путь національной политики.

Мы уже имъли случай указать, подъ вліяніемъ какихъ побужденій императоръ Александръ I выступиль на политическое поприще. Теоріи мечтателей о солидарности правительствъ и братствъ народовъ нашли отголосокъ въ воспрінмчивой душ'в русскаго государя. Посл'в долгаго ряда неудачъ, ему наконецъ удалось повидимому осуществить зав'ятную цель своихъ усилій. В'єнскій конгресъ, актъ Священнаго Союза, ахенскіе протоколы установляли высшій сов'ять изъ пяти главныхъ державъ, для совмъстнаго обсужденія и разрішенія важивишихъ вопросовъ, касающихся мира и равновъсія Европы. Но результать этотъ быль только кажущимся. Александръ I одинъ былъ искрененъ, когда на веронскомъ конгрессѣ говорилъ Шатобріану: «Не можетъ быть болѣе политики англійской, французской, русской, прусской, австрійской; есть одна только политика общая, которая должна быть принята и народами, и государями для общаго счастья». Въ

<sup>1)</sup> Императрица Екатерина II графу Кейзерлингу, 7 (18) априля 1764.

первой главѣ нашего изслѣдованія мы собрали и привели несомнѣнныя доказательства этого роковаго заблужденія, столь долго тяготѣвшаго надъ внѣшними судьбами Россіи.

Зам'вчательно, однако, что основывая такъ-называемый европейскій «концертъ» или соглашеніе, императоръ Александръ тщательно ограничиль его действіе христіанскою Европой. не простирая онаго на мусульманскій Востокъ. Дібствительно, ни въ Вънъ, ни въ Парижъ, ни въ Ахенъ, ни единымъ словомъ не было упомянуто о Турціи, не смотря на то, что живъйшее желаніе вънскаго двора заключалось именно въ распространеніи на эту державу общеевропейскаго ручательства. Мъру эту Меттернихъ считалъ необходимою «для обузданія честолюбія Россіи». Еще «великій союзь» не усп'яль одол'ять Наполеона, какъ, въ самомъ началъ 1814 года, Генцъ, по норученію австрійскаго министра, писаль валашскому господарю Янко Карадже, личному другу и доверенному лицу султана Махмуда, что поддерживаніе справедливаго равнов'єсія между державами всегда будетъ руководящимъ началомъ австрійскаго правительства; что последнее не намерено променять одну опасность на другую и разрушить преобладание Франціи, чтобы подготовить преобладание Россіи или содействовать ему; что Меттернихъ считаетъ Порту однимъ изъ главныхъ противовъсовъ въ системъ европейскаго равновъсія и что онъ не только не допустить Россію посягнуть на нее, но въ данпомъ случат не побоится самъ разсориться съ этой державой 1). Съ вѣнскаго конгресса тотъ же посредникъ сообщалъ о намъреніи руководителя австрійской политики воспользоваться случаемъ, чтобы занести въ заключительный актъ гарантію приости встуг владеній султана, обезпеченіе коей составляетьде интересъ всёхъ европейскихъ государствъ 2). За неимъніемъ у Порты собственныхъ представителей на конгрессъ, Меттернихъ самъ брался провести эту мъру, одинаково вызываемую-де пользами какъ Турцін, такъ и Австрін 3). Но. прямо направленный противъ Россіи, планъ этотъ не удался. На стражѣ Екатерининскихъ преданій нашей восточной политики стоялъ Каподистрія. Онъ предостерегь императора Але-

<sup>1)</sup> Генцъ князю Караджъ, 24 января (5 февраля) 1814.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Генцъ княвю Караджѣ, 16 (28) сентября 1814.

<sup>7)</sup> Генцъ князю Карадже 26 октября (7 ноября) 1814.

ксандра, разъяснивъ ему что замыселъ Меттерниха заключается въ узаконеніи этимъ путемъ вмѣшательства всей Европы въ истекающія изъ договоровъ нашихъ съ Портой отношенія ея къ Россіи <sup>1</sup>). Въ актахъ вѣнскаго и послѣдующихъ конгрессовъ Турція и положеніе ея въ Европѣ пройдены совершеннымъ молчаніемъ.

Къ сожалению, шесть леть спустя, когда вспыхнуло возстаніе эдлиновъ; императоръ Александръ даль увлечь себя сладкор'вчивыми доводами австрійскаго канцлера и призналь правоспособность европейскаго соглашенія для разр'єшенія не только греческаго вопроса, но и частныхъ несогласій нашихъ съ Портой, вызванныхъ нарушениемъ обязательствъ ея предъ нами. Въ предшедшихъ главахъ мы видёли, какъ тотчасъ по вступленіи на престоль, императоръ Николай провозгласиль свое право разсчитаться съ Турціей безо всякаго иностраннаго носредничества; какъ онъ объявилъ войну и заключилъ миръ, не справляясь съ мивніемъ прочихъ великихъ державъ; какъ адріанопольскимъ договоромъ онъ вынудиль Порту торжественно подтвердить всв прежніе трактаты, обезпечивавшіе за Росссіей право покровительства н'екоторымъ областямъ и всему христіанскому населенію Оттоманской имперіи, а ункіаръ-искелесскимъ-поставиль Турцію въ прямую отъ себя зависимость. Поступая такимъ образомъ, государь несомнѣнно дѣйствовалъ въ духѣ традиціонной исторической политики Россіи, завѣщанной ему величайшими изъ его державныхъ предшественниковъ, Петромъ и Екатериной.

Но мы видёли также, что политика эта оказалась не по силамъ современной русской дипломатіи. Тамъ, гдё личная и энергическая иниціатива императора Николая не давала ей могучаго толчка, она неохотно двигалась въ указанномъ ей высочайшею волей направленіи и, не смёя открыто ей противорёчить, всячески старалась отвлекать вниманіе государя съ Востока на Западъ. Туда тяготёла она по всему своему умственному и нравственному складу, оттуда заимствовала свои политическіе взгляды и сужденія. Православіе, самодержавіе, народность, эти три руководящія начала, торжественно провозглашенныя императоромъ Николаемъ, были для тогдашнихъ

<sup>4)</sup> Записка графа Каподистріи: «Обзоръ моего служебнаго поприща», Сборникъ И. Р. И. О., ПІ, стр. 193.

нашихъ дипломатовъ звуками безъ содержанія, въ крайнемъ случат пригодными лишь для округленія звонкой французской фразы какого-либо всеподданитышаго доклада, донесснія или отчета. Православіе-они его не испов'ядывали; русская народность-они къ ней не принадлежали; историческія начала русской жизни-они ихъ не разумбли. Для нихъ какъ бы не существовало тысячельтней исторіи Россіи съ ея вырованіями. стремленіями, уроками и принципами. По мибнію ихъ, русская исторія заслуживала изученія даже не со временъ Петровскихъ или Екатерининскихъ, а только съ той минуты, когда, по выраженію барона Бруннова, «императоръ Александръ изгладиль последніе следы разъединенія между кабинетами и основалъ на базисѣ полной солидарности систему великаго европейскаго союза». Политика Екатерины въ особенности была у нихъ не въ чести, и сравнивая съ нею политическую систему, которой сами держались, они съ высокомърнымъ самодовольствомъ отдавали послъдней предпочтение предъ государственными началами великой императрицы.

«Иные интересы,» поучаль наслѣдника всероссійскаго престола старшій совѣтникъ нашего министерства иностранныхъ дѣлъ, излагая исторію Екатерининскаго царствованія, «обращали на себя вниманіе нашего кабинета, иныя идеи руководили его дѣйствіями, иные принципы внушали его рѣчи.

«Тогда онъ поддерживаль взаимное недовъріе въ Австріи и Пруссіи; теперь онъ заботится о сохраненіи тъснаго между ними союза.

«Тогда онъ быль заинтересовань въ распространеніи неудовольствія въ сред'є шведскаго дворянства; теперь онъ желаєть лишь утвержденія спокойствія въ этой сос'єдней держав'є.

«Тогда онъ стремился распространить свое вліяніе на внутреннія діла Германіи; теперь онъ предоставляеть государствамъ, входящимъ въ составъ Германскаго союза, заботу о свободномъ установленіи взаимныхъ своихъ отношеній и избігаетъ вмішательства въ нихъ.

«Тогда онъ поощряль христіанское населеніе Турціи къ достиженію освобожденія и политической независимости; теперь онъ внушаєть ему необходимость соблюдать миръ и спокойно пользоваться благод'ьяніями и преимуществами, коими оно обязано Россіи.

«Тогда онъ колебаль Оттоманскую имперію въ основаніяхъ ея; теперь онъ содѣйствуеть огражденію ея отъ паденія, въ томъ убѣжденіи, что поддержаніе безвредной державы на нашихъ границахъ и на берегахъ Босфора всего лучше соотвѣтствуетъ нашимъ истиннымъ пользамъ.

«Тогда онъ искалъ расширить наши предѣлы; теперь онъ вмѣняетъ себѣ въ единственную славу сохранять и управлять съ мудростью обширными принадлежащими ему краями, все болѣе и болѣе укрѣпляя неразрывное ихъ единство.

«Таковы отличительныя черты, характеризующія обѣ эпохи.»

Баронъ Брунновъ допускалъ, что Екатерина II оставила Россіи «насл'єдство силы и величія», но туть же оговаривался, что въжизни государствъ «не бываетъ наследствъ безъ тягостей или сожальній,» и что царствованіе ея «завъщало намъ трудности, которыя еще-пролго будуть удручать политику Россіи». «Съ этого времени,» поясняль онъ, «начинается, какъ мы уже замътили выше, печальная для насъ необходимость вм'єшиваться, даже помимо нашей воли, въ административныя дёла Молдавін и Валахін, вмішательство часто затрудняющее насъ и всегда непроизводительное, ибо мы вынуждены наблюдать за страной, намъ не принадлежащею. Къ этой эпохѣ относятся также первыя попытки освобожденія Греціи, усилія, въ прежнее время поощрявшіяся Россіей, которымъ она вынуждена была покровительствовать съ тёхъ поръ, и которыя привели насъ къ созданію новаго государства, въ коемъ мы съ трудомъ боремся нынѣ со вторженіемъ революціонныхъ ученій.» Дипломатъ, преподававшій цесаревичу исторію нашихъ внѣшнихъ сношеній, не прощалъ повидимому Екатеринѣ и раздѣла Польши, ибо восклицалъ по поводу этого событія: «Политика 1772 года зав'єщала также Россіи, Австріи и Пруссіи серіозныя затрудненія, вызванныя польскимъ раздёломъ, затрудненія, весь размёръ коихъ мы познали въ наши дни, и которыя могла побороть лишь энергія государя. нашего повелителя». Послѣ такой выходки невольно вызываетъ улыбку следующій приговоръ, снисходительно изрекаемый геніальной императрицѣ от имени Россіи саксонскимъ юристомъ, случайно преобразившимся въ русскаго дипломата: «Следуя другь за другомъ, царствованія передають такимъ образомъ одно другому наследіе добра и зла, усиеха и испытаній. В'єрная государямъ своимъ, Россія сохраняетъ лишь воспоминаніе о ихъ славѣ 1).»

Стараніе набросить тінь на политическіе результаты, добытые Екатериной Великой на Востокъ, еще ясите проглядываеть въ тахъ соображеніяхъ, коими Брунновъ сопровождаль изложение цесаревичу кучукъ-кайнарджійскаго трактата, этой, по сознанію самого барона, «точки отправленія всёхъ послёдующихъ договоровъ нашихъ съ Портой». Перечисливъ всѣ его условія, баронъ замѣчаеть: «Таковы были главныя постановленія кайнарджійскаго трактата. Какъ ни славенъ этотъ договоръ для Россіи, онъ тімъ не меніе представляль то важное неудобство, что заключаль въ себ'в условія, которыя съ тёхъ поръ подавали поводъ ко многимъ спорамъ съ Турціей. открывая, такъ сказать, двери тысячамъ жалобъ, которыя оба правительства должны были приносить другъ на друга и которыя не могли не поддерживать въ нихъ задатковъ постояннаго недовърія и несогласія. Мы должны поименовать въ первомъ ряду этихъ спорныхъ условій тѣ, кои касались Княжествъ. Дъйствительно, право вмъшательства, предоставленное императорскому кабинету въ этихъ областяхъ, придавало, такъ сказать, крайнюю эластичность его притязаніямъ. Отъ произвола его зависило умножать причины несогласій съ Портой, по мара того, какъ политическія потребности императорскаго кабинета совътовали ему возбуждать затрудненія дивану болъе или менъе серіозными ссорами. Такова, надо признаться. одна изъ наичаще повторявшихся причинъ нашихъ последовательныхъ осложненій съ Турціей, результать тімъ болбе печальный для императорскаго кабинета, что часто въ слъдующія царствованія, не отъ него даже завискло избіжать этихъ осложненій и что онъ неоднократно бываль насильственно втянуть въ серіозный споръ, единственно потому, что быль принужденъ наблюдать за исполненіемъ правъ вмішательства и покровительства, пріобр'єтенныхъ ему нашими предшедшими договорами. Такимъ образомъ, тѣ самыя права, которыя императрица Екатерина выговорила въ пользу своей политики. въ последующія царствованія обратились до изв'єстной степени

<sup>1)</sup> Вей вышеприведенныя выписки заимствованы мною не изъ имбющихся у меня рукописныхъ записокъ барона Бруннова, а изъ напечатанной ихъ части, Каждый можетъ провфрить ихъ точность въ Сборникъ Императорскаю Русскаю Историческаю Общества, XXXI, стр. 232 и 233.

въ ущербъ Россіи. Такъ императорскій кабинетъ унаследоваль противъ своей воли покровительство надъ Княжествами, ставшее для него источникомъ важныхъ затрудненій; но онъ не можеть отвергнуть это наследство, ибо оно тесно связано съ договорами, служащими нын% основаніемъ нашихъ сношеній съ Оттоманскою Портой. Размышенія эти являются здісь естественнымъ последствіемъ анализованнаго нами договора. Да будеть намъ позволено вывести изъ нихъ заключение, въ высшей степени важное для общаго направленія политическихъ дёль, а именно, что договорь только тогда бываеть дёломъ мира, когда онъ елико возможно полагаетъ конецъ минувшимъ пререканіямъ, послужившимъ поводомъ къ разрыву между воюющими государствами, но что онъ не долженъ преднамфренно держать открытою дверь для будущихъ осложненій между договаривающимися сторонами. Къ несчастью, какъ мы уже зам'єтили выше, не эта мысль руководила въ ту эпоху сов'єтами русскаго двора, и зародынии раздора, которые заключалъ въ себ' кайнарджійскій трактать, не замедлили принести плодъ.»

Такое сужденіе, произнесенное авторитетнымъ представителемъ нашей дипломатіи конца тридцатыхъ годовъ, надъ первоначальнымъ источникомъ политическихъ правъ и вліянія, принадлежавшихъ Россіи на Востокъ, объясняетъ многое въ ходѣ и направленіи восточной политики императорскаго кабинета въ эту переходную эпоху. Оно обличаетъ въ тогдашнихъ нашихъ дипломатахъ полное непониманіе важнаго для насъ значенія кайнарджійскаго договора, столь вірно оціненнаго нашими противниками. По единогласному отзыву государственныхъ людей, историковъ и публицистовъ западной Европы, договоръ этотъ признанъ «верхомъ русскаго дипломатическаго искусства и турецкой глупости». Плодами его были: присоединеніе Крыма, распространеніе нашихъ границъ въ Европъ сначала до Дивстра, потомъ до Прута и Дуная, въ Азіи пріобрѣтеніе Кавказа и Закавказья, узаконеніе нашего вліянія въ Молдавін, Валахін и Сербін, освобожденіе Грецін, свобода торговли въ Черномъ Морѣ, право русскихъ государей покровительствовать своимъ единовърцамъ на всемъ пространствъ Оттоманской имперіи, наконецъ, на разстояніи шестидесяти льть, ункіаръ-искелесскій трактать, ставившій дальнъйшее существованіе Турціи въ зависимость отъ нашей помощи, и закрытіемъ Дарданелль для военныхъ судовъ всёхъ прочихъ державъ обезпечивавшій отъ непріятельскаго нападенія русское черноморское побережье.

Но людямъ, неразумѣвшимъ историческаго смысла кайпарджійскаго трактата, естественно представлялся «неудобнымъ» и договоръ увкіаръ-искелесскій, не смотря на то, что сами они принимали въ заключеніи его нѣкоторое участіе, впрочемъвесьма ограниченное и едва ли не невольное. Въ Петербургѣ находили, что актъ этотъ возлагаетъ на насъ тяжелое бремя, ничего не давая намъ взамѣнъ, кромѣ фикціи недоступности Дарданельскаго пролива для иностранныхъ флотовъ, и словноне видѣли безчисленныхъ его выгодъ, столь ясныхъ для завистливыхъ и подозрительныхъ взоровъ чужеземной дипломатіи.

Однажды, а именно при обсуждении во французскомъ государственномъ совътъ вопроса о приглашени папы въ Парижъ, для возложенія вънца на голову перваго консула, провозглашеннаго императоромъ, Наполеонъ воскликнулъ: «Госнода, вы обсуждаете этотъ вопросъ въ Парижѣ, въ тюильрійскомъ дворцѣ; предположите, что обсуждение его происходитъ въ Лондонъ, въ средъ англійскаго кабинета, словомъ, что вы министры короля великобританскаго и узнали, что папа въ эту самую минуту переходить черезъ Альпы для вѣнчанія на царство императора французовъ. Взглянули бы вы на это какъ на тріумфъ для Англіи или для Франціи?» 1) Графъ Нессельроде придерживался какъ разъ противоположнаго правила, и лишь то считалъ полезнымъ для Россіи, что удостоивалось одобренія иностранныхъ кабинетовъ, тщательно устраняя все, что вызывало неудовольствіе въ Вінів и Берлинів, и даже въ Парижѣ и Лондонъ.

Вотъ почему, какъ только въ 1839 году настало время привести въ исполненіе ункіаръ-искелесскій договоръ, вицеканцлеръ поспішиль отречься отъ него, увіряя чужеземныхъдинломатовъ, что искренно желаетъ избіжать установленнаго имъ casus foederis <sup>2</sup>). Онъ шель еще дальше въ инструкціяхънашимъ представителямъ, поручая имъ заявить иностраннымъдворамъ, что Россіи крайне нежелательно, во исполненіе

<sup>1)</sup> Thiers, Histoire du Consulat et de l'Empire, V crp. 227.

<sup>2)</sup> Лордъ Кланрикардъ лорду Пальмерстону, 26 іюня (8 іюля) 1839.

своихъ союзныхъ обязательствъ, снова занять военную позицію на берегахъ Босфора 1).

Такое отреченіе русскаго двора отъ самостоятельной политики на Востокъ было само по себъ равносильно согласію его дъйствовать тамъ не иначе, какъ сообща съ прочими великими державами, другими словами, распространить на Оттоманскую имперію д'яйствіе пресловутаго европейскаго «концерта» или соглашенія. Такъ и поняли это въ Вѣнѣ, не сомивваясь что Россія не затруднится прислать уполномоченнаго на совъщаніе, созванное Австріей въ своей столицъ по турецко-египетскому дѣлу. Однако хвастливая нескромность французскаго правительства заранъе обнаружила сущность мъръ. предрѣшенныхъ нашими недругами, въ согласіи съ нашими такъ называемыми друзьями, и подъ предлогомъ обузданія паши египетскаго, направленныхъ прямо противъ насъ. Императоръ Николай наотрѣзъ отказался принять участіе въ вѣнской конференціи, и министерство его возвратилось къ нашей традиціонной точк' зр'єнія о неприм'єнимости къ Востоку начала соглашенія между всёми державами. Къ несчастію, тёмъ временемъ, посланникъ нашъ въ Константинополъ, повинуясь внушеніямъ своего австрійскаго товарища и безъ разрѣшенія императорскаго кабинета, самопроизвольно, приступилъ къ торжественному провозглашению этого самаго начала, осужденнаго нашимъ дворомъ.

Императорскій кабинеть счель себя связаннымъ помянутою ошибкой своего представителя и, забывъ всё свои недавнія возраженія, рёшился допустить разрёшеніе восточныхъ затрудненій путемъ совмёстнаго обсужденія ихъ великими державами и общаго между ними соглашенія. Такимъ образомъ, правоспособность «европейскаго концерта» была распространена на Восток'є въ то самое время, когда совершенно прекратилось дёйствіе его на Запад'є. Въ самомъ д'єл'є, по справедливому зам'єчанію Попцо-ди-Борго, великій союзъ, основанный на конгрессахъ в'єнскомъ и ахенскомъ, распался, какъ только входившія въ составъ его державы извлекли изъ него вс'є ожидаемыя выгоды въ свою пользу. Первая выд'єлилась изъ него Англія, еще въ 1820 году, во время троппаускихъ сов'єщаній; прим'єру ея вскор'є посл'єдовала Франція. Посл'є

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде графу Поццо-ди-Борго, 5 (17) іюля 1839.

запасной резолюцій об'є морскій держивы воньше на твиную свять одна са пругою; со самей стадоны, при сімерные двори вомобимани самії сонкта берлинском записницієй 1833 года Итакта, на конції гропшитаєть годона, европейскиго «помпередане существовало зоносе, в запашнялось его запитальналеніє всключительно по отвощенію ята висточных ділита.

Не трудию было предацийть, что, вступыт въ европейскій «вреочать», призначный рішать діла Востопа, Россія очутител из немъ въ невышанстві, если не въ сопершеннями одмочестві. Средствомъ для предупрежденія такосо ислода, императорскій пабачеть считаль предварительный угоноръ съ одмом изъ главных державъ, поторькі обезпечить бы намъ принятіе нь соображеніе и вашиль требованій конферевціей. Возможность такого угонора зависіли отъ степени общности нашихъ политическихъ видовь съ видами того или другаго изъ членовъ этого собранія.

Какъ же относились великія державы въ положенію діль на Востокі, какъ взирали на его будущес?

Пруссія не преслідовала тамъ викакихъ правыхъ цілей, котя, въ силу своихъ политическихъ предавій, и не упускала Турцію окончательно изъ виду, постоянно принимая ее въ разсчеть, какъ средство воздійствія на другія государства. Въ послідній годъ жизни короля Фридриха-Вильгельма III, всі усилія его были направлены къ поддержанію единенія между Россіей и Австріей, залогомъ коего по отношенію къ Востоку представлялась и ему мюнхенгрецкая конвенція. Что бы пи предприняли оба императорскіе двора сообща на Балканскомъ полуострові, берлинскій дворъ быль готовъ согласиться па все, лишь бы между ними самими не произошло размолний или столкновенія.

Англія не только хотѣла продлять существованіе Оттоманской имперія и утвердить турецкое владычество надъ ся христіанскимъ населеніемъ, но и твердо вѣрила въ осуществимость такого желанія. Руководитель внѣшней политики великобританскаго кабинета, лордъ Пальмерстонъ, былъ глубоко убѣжденъ въ живучести турецкаго государственнаго тѣла и упорно отрицалъ проявленіе въ немъ несомнѣнныхъ признаковъ разложенія. Онъ находилъ, что тогда лишь настанетъ проми подумать объ образованіи федеративнаго порядка на Постокъ, когда будетъ доказана невозможность поддерживать долбе мусульманское единство. «Люди,» писаль онъ по этому поводу, «разсуждають о неизбъжномъ и прогрессивномъ упадкъ Турецкой имперіи, говоря, что она распадается на части. Вопервыхъ, никакое государство не распадается будучи предоставлено самому себъ, если только добрые сосъди насильственно не раздирають его въ клочки. Во-вторыхъ, для меня это еще большой вопросъ: происходить ли въ Турецкой имперіи какой либо процессъ разложенія? Я склоненъ подозрѣвать, что утверждающіе, будто Турецкая имперія быстро переходить отъ худаго къ худшему, должны были бы скорфе признать, что прочія страны Европы годь отъ году все лучше и ближе знакомятся съ очевидными и разнообразными недостатками организаціи Турціи. Но я расположенъ думать, что нъсколько льть тому назадъ были по меньшей мъръ положены основанія улучшеній и не подлежить сомпѣнію, что ежедневно развивающіяся сношенія между Турціей и прочими странами Европы должны въ непродолжительный срокъ, если только удастся сохранить миръ, бросить много свъта на недостатки и слабости турецкой системы и повести къ различнымъ въ нихъ улучшеніямъ 1). Главную опасность для Турціп благородный лордъ полагаль въ зависимости ея отъ Россіи. По мнанію его, стоило только поставить Порту подъ общее покровительство великихъ державъ и обезпечить ей десять льть мира, чтобъ она снова стала могущественнымъ государствомъ. Развивая эту тему практическій Пальмерстонъ увлекался до того, что вдавался въ пространныя умозрительныя разсужденія. «Половина неправильныхъ выводовъ, къ коимъ приходятъ люди,» доказываль онъ, «происходить оть злоупотребленія метафорой, а также отъ того, что они ошибочно принимаютъ общее сходство или кажущееся подобіе за д'яйствительное тождество. Такъ они сравниваютъ древнюю монархію со старою постройкой, старымъ деревомъ, старымъ человекомъ, а такъ какъ постройка, дерево или человъкъ должны въ силу, природныхъ свойствъ своихъ развалиться, изсохнуть или умереть, то они воображають, что та же участь постигаеть человъческое общество, и что тъ же законы, которые управляютъ неодушевленнымъ теломъ или растительною и животною жизнью, управляють и народами и государствами. Между

<sup>1)</sup> Лордъ Пальмерстонъ сэръ-Генри Булверу, 10 (22) сентября 1838.

тёмъ, не можетъ быть ошибки, боле грубой и противоречащей философскому взгляду. Ибо, независимо отъ всёхъ прочихъ различій, слёдуетъ припомнить, что составныя части постройки, дерева или человека, остаются тё же, и либо разлагаются, вслёдствіе внёшнихъ причинъ, либо видоизм'єняются во внутреннемъ строеніи своемъ, въ силу жизненнаго процесса, такъ что наконецъ становятся непригодными для своего первоначальнаго назначенія, тогда какъ, напротивъ, составныя части общины подвергаются ежедневно процессу физическаго обновленія и нравственнаго совершенствованія 1),»

Обновленія и совершенствованія Турціи, не мен'є англійскаго министра, желаль и престарблый глава венскаго кабинета, Меттернихъ, съ тою лишь разницей, что самъ онъ не върилъ въ ихъ возможность. Твердя намъ постоянно о необходимости всёми силами и во что бы то ни стало поддерживать status quo на Востокъ, австрійскій канцлеръ сознавался, однако, что Оттоманская имперія представляєть разлагающееся тіло, и что такое положеніе ея объясняется, съ одной стороны, основнымъ порокомъ Ислама, лишеннаго всякой творческой силы, съ другой же - случайнымъ и чисто механическимъ соединеніемъ входящихъ въ составъ имперіи народностей, неим'вющихъ ничего общаго между собою. Реформы на европейскій ладъ, въ конхъ Пальмерстонъ виділь единственное спасеніе Турціи, Меттернихъ, напротивъ, признавалъ «самымъ опаснымъ для нея ядомъ» 2). Но расходясь въ этомъ вопросѣ во взглялахъ съ англійскимъ министромъ иностранныхъ дёлъ, австрійскій канцлеръ все же соглашался съ нимъ въ желанін поставить Турцію подъ совокупную охрану великихъ державъ, съ темъ, чтобъ оне взяли на себя ручательство за цълость ея владъній.

Точка зрѣнія Франціи въ Восточномъ вопросѣ была совершенно иная и рѣзко отличалась отъ мнѣній, коихъ держались въ немъ кабинеты лондонскій и вѣнскій. Политика, которой слѣдовала іюльская монархія на Востокѣ, очень наглядно и краснорѣчиво изложена въ одной изъ рѣчей, произнесенныхъ лѣтомъ 1839 года въ палатѣ депутатовъ знаменитымъ Гизо, тогда уже готовившимся занять въ совѣтахъ короля Лудо-

Лордъ Пальмерстонъ сэръ-Генри Булверу, 20 августа (1 сентября) 1840.
 Князь Меттернихъ барону Мейзенбугу, 14 (26) мая 1841.

вика-Филиппа то преобладающее положение, въ которомъ онъ оставался до самаго наденія орлеанской династіи. «И Франція,» говориль Гизо, «желаеть продлить существование Оттоманской имперіи, въ интересѣ равновѣсія Европы, но только соображаясь съ требованіями времени и въ преділахъ возможнаго. Такова была традиціонная политика знаменит віших в изъ французскихъ государственныхъ людей: Генриха IV, Ришелье, Лудовика XIV, Наполеона. Но возможно ли поддержаніе Турцін? Вопросъ этотъ зависить оть двухъ причинъ: оть положенія самой Турціи и отъ поведенія великихъ державъ. Упадокъ Турціи несомн'єнный и отрицать его нельзя. Но государства умираютъ нескоро. Пройдетъ еще много лѣтъ, прежде чамъ наступить окончательная катастрофа. На томъ же маста, которое нынъ занимаетъ Турція, Византійская имперія просуществовала болбе тысячи леть въ состояніи близкомъ къ паденію. Впрочемъ, едва ли гибель Турцін произойдеть тімъ же путемъ, путемъ завоеванія. Прошло подстолітія со времени покоренія Крыма, посл'єдней турецкой области, отторгнутой оружіемъ. Съ техъ поръ Турція лишилась многихъ другихъ областей, но не войной. Дунайскія Княжества почти потеряны для нея, Греція совершенно, Египеть на половину. Они отпали отъ нея, какъ падаютъ камни, отделяясь отъ ветхаго зданія. Однихъ внішнихъ толчковъ было бы недостаточно, чтобы вызвать этотъ результать. Названныя области отпали вполнѣ естественно сами собою; въ силу внутренняго стремленія, ов' отд'єлились отъ Оттоманской имперіи, которая была не въ состояніи удержать ихъ. А затёмъ, онѣ не подпали подъ власть ни одной изъ соседнихъ державъ, но образовали изъ себя государства, болбе или менбе самостоятельныя, новые члены великой семьи народовъ. Франція помогала имъ въ этомъ стремленіи. Она помогала освобожденію Греціи, помогаеть нын'в Египту.» «Присмотритесь хорошенько, господа,» заключиль рёчь свою знаменитый ораторъ, «ко всему, что въ продолжение тридцати летъ совершилось на Востокъ и въ предълахъ Оттоманской имперіи; вы признаете всюду одно и то же явленіе: вы увидите, что имперія эта распадается естественнымъ путемъ, на томъ или другомъ пунктъ, не въ пользу какой либо изъ великихъ европейскихъ державъ, но основывая или, по крайней мѣрѣ, пытаясь образовать новыя и независимыя государства. Никто въ Европъ не захотъль

бы допустить, чтобы такое расширеніе досталось путемъ завоеванія на долю той или другой изъ прежде существовавшихъ державъ. Такова истинная причина направленія, принятаго прогрессивною дезорганизаціей Отгоманской имперін, и Франція содъйствовала ему лишь на этомъ условін и въ такихъ предблахъ. Поддерживать Оттоманскую имперію для поддержанія равнов'єсія Европы, а когда, по самой сил'є вещей, по естественному ходу событій, совершается какое либо отпаденіе, какая либо область отдёляется оть этой разлагающейся имперіи, то сод'яйствовать превращенію этой области въ новое и независимое государство, которое заняло бы мьсто свое въ семь в прочихъ государствъ и со временемъ послужило бы въ пользу новаго европейскаго равновъсія, предназначеннаго замѣнить равновьсіе прежнее, состагныя части коего перестануть существовать: ноть политика, пригодная Франціи, политика, которой она естественно призвана следовать и, по мижнію моему, она поступить разумно прододжая проводить ее 1). »

Сличая эти воззрвнія вліятельныйшаго изъ государственныхъ людей іюльской монархін съ изложенными выше взглядами на Восточный вопросъ Пальмерстона и Меттерниха, нельзя не признать, что первыя несравненно ближе подходили къ традиціонной политик' Россіи на Восток' и въ частности, къ мыслямъ самого императора Николая о будущей участи земель, входившихъ въ составъ Оттоманской имперіи. Ужъ если мы не рѣшались держаться нашего вѣковаго правила и вовсе устранить иностранныя державы отъ вмѣшательства въ наши отношенія къ Турціи, то казалось бы всего естественнъе было искать сближенія съ тою изъ нихъ, коей виды и намфренія наиболье соотвътствовали нашимъ собственнымъ. Такъ и поступилъ государь въ 1826 году, войдя въ одинокое соглашение по греческому делу съ руководимою Каннингомъ Англіей, соглашеніе къ коему не колеблясь приступиль и парижскій дворъ. Русско-турецкая война 1828—1829 годовъ доказала, что изъ всёхъ великихъ державъ Франція одна расположена идти съ нами рука объ руку на Востокъ, легко согласуя тамъ свои интересы съ нашими. Но этого-то именно

Рѣчь, произнесенная Гизо во французской палатѣ депутатовъ 20 іюня (2 іюля) 1839.

и опасались Англія и Австрія. Меттернихъ, не смотря на страхъ, возбужденный въ немъ іюльскою револиціей, быль ей отчасти радъ, ибо видълъ въ ней наиболъе дъйствительное средство для расторженія «законнаго» политическаго союза между Россіей и «новъйшею Франціей» 1). Самъ кокетливо занскивая благосклонности Лудовика-Филиппа и его министровъ, онъ старался выставить намъ въ крайне непривлекательномъ свъть революціонное происхожденіе ихъ и направленіе, и всячески поддерживаль въ ум'в императора Николая врожденное отвращение его къ правительству, народившемуся изъ уличныхъ баррикадъ. Строго последовательный въ своемъ испов'єданіи чистыхъ монархическихъ началь, государь не допускаль и мысли о сближеніи съ Франціей Орлеановъ, но неоднократно обнаруженнаго имъ нерасположенія къ ней не было достаточно для успокоенія, какъ австрійцевъ, такъ и англичанъ, относительно возможности совокупнаго д'яйствія Россін и Франціи на Востокъ. Невозможное въ настоящемъ, это совокупное д'яйствіе тревожило и пугало ихъ въ будущемъ, такъ какъ неминуемымъ результатомъ его было бы, по мнънію лорда Пальмерстона, распаденіе Турецкой имперіи на два отдельныя государства, изъ коихъ одно, Египетъ съ Сиріей и Аравіей, впало бы въ зависимость отъ Франціи, а другое, то-есть Европейская Турція съ Малою Азіей, стало бы сателлитомъ Россіи 2).

Нечего и говорить, что такой обороть, если и представлялся когда либо воображенію графа Нессельроде, то должень быль казаться ему чудовищною нелібностью. Франція была у нашихь дипломатовь того времени, вполнів проникнутых духомъ меттерниховой системы, еще въ большей немилости, чімь у самого государя, и излагая насліднику цесаревичу современныя наши къ ней отношенія, баронъ Брунновъ составиль противъ нея цільй обвинительный акть, заслуживающій быть приведеннымъ здісь дословно.

«Сношенія наши съ тюпльрійскимъ дворомъ,» объясняль старшій совѣтникъ министерства иностранныхъ дѣлъ, «нынѣ какъ бы вовсе не существуютъ. Государь не довѣряетъ прочности существующаго во Франціи порядка вещей. Но, вѣр-

<sup>1)</sup> Князь Меттернихъ князю Эстергази. 2 (14) августа 1830.

<sup>2)</sup> Лордъ Пальмерстонъ лорду Мельборну, 23 іюня (5 іюля) 184 ).

ный основнымы своимы началамы, оны не вмышивается во внутреннія діла этой страны и не ділаеть ничего, что могло бы вызвать въ ней переміну. Повинуясь чувствамы долга и совісти, оны воздерживается оты всякаго ободренія партіи, противной нынішнему правительству. Съ той минуты, какы государы вступиль въ сношенія съ посліднимы, оны строго исполняеть относительно его обязанности, налагаемыя трактатами на государства въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ.

«Его величество будеть, такимъ образомъ, жить въ мирѣ съ Франціей, доколѣ она останется вѣрна договорамъ, на ко-ихъ поконтся народное право Европы. Нашъ августѣйшій государь согласился вступить съ этимъ правительствомъ въ сношенія, существующія между обѣими странами со времени событій 1830 года. Они слишкомъ хорошо извѣстны, и намъ не зачѣмъ ближе характеризовать ихъ. На нихъ необходимо отражается упадокъ уваженія къ королевской власти, обнаруживнійся во Франціи при настоящемъ ея правительствѣ. Обстоятельство это огорчаетъ государя, потому что онъ вполнѣ сознаетъ, насколько распаденіе общественнаго порядка на Западѣ вліяетъ на остальную Европу, все болѣе и болѣе ослабляя въ ней обаяніе законной власти.

«Никому не дано предвидъть предълы нравственнаго безпорядка, господствующаго во Франціи. Нельзя не признаться, что король Лудовикъ-Филиппъ проявляетъ много ловкости въ борьбе съ окружающими его трудностями. Величайшую изъ нихъ представляеть необходимость противодъйствовать нынъ темъ самымъ принципамъ и людямъ, которые помогли возведенію его на престоль. Король желаль бы отділаться отъ нихъ, не высказывая имъ громко осужденія. Ибо, произнося надъ ними приговоръ, онъ темъ самымъ изрекъ бы порицание происхожденію собственной власти. Соображеніе это вліяеть на поведеніе его, какъ внутри страны, такъ и внѣ. Всюду онъ вынужденъ лавировать между двумя подводными камнями: соблюдать кажущійся видъ правильнаго правительства, и вмізств съ твмъ ласкать проявление народныхъ сочувствий; словомъ, постоянно вступать въ компромиссы съ темъ, что принято называть требованіями его положенія. Все это причиняеть въ ходъ дъль тюнльрійскаго двора въчное колебаніе между двумя противоположными началами, препятствующее

прочимъ дворамъ относиться къ нему съ дъйствительнымъ довъріемъ.

«Во всёхъ важныхъ политическихъ вопросахъ съ 1830 года французское правительство никогда не шло прямымъ путемъ, оно всегда прибёгало къ изворотамъ; его действія находились въ безпрестанномъ противорёчіи съ его словами, и уверенія, данныя имъ накануне, отрицались поступками, совершенными на другой же день.

«Въ польскомъ деле оно избегало явнаго столкновенія съ Россіей, въ случат открыто оказанной мятежникамъ помощи. Но оно приняло посланцевъ варшавскаго повстанскаго правительства, давало имъ совъты, возбуждало въ нихъ надежды. Пока графъ Себастіани внушаль графу Платеру продолжать борьбу, избъгая сраженій, и организовать партизанскую войну, герцогу Мортемару поручалось играть въ Петербургѣ роль посредника и предложить какъ Россіи, такъ и повстанцамъ, добрыя услуги Франціи. Предложеніе это было безусловно отвергнуто нашимъ дворомъ. Вскоръ послъ того, взятіе Варшавы положило конецъ попыткамъ тюильрійскаго кабинета вифшаться въ дѣло, судьей коего императоръ, какъ и было объявлено имъ съ самаго начала, считалъ одного себя. Со времени возстановленія порядка въ Царствії Польскомъ, поведеніе французскаго министерства по отношению къ обломкамъ возстанія продолжаетъ соотвътствовать тому, чего мы должны были ожидать отъ правительства слабаго; постоянно находящагося подъ вліяніемъ страха, внушаемаго ему палатами и газетами. Вследствіе требованія предъявленнаго посломъ нашимъ въ Парижѣ, польскіе выходцы подчинены нікоторому надзору; время отъ времени тамъ запрещаютъ польскую газету, когда та выходить изъ предёловъ уваженія, подобающаго нашему правительству. Но на другой день, тотъ же листокъ появляется подъ другимъ названіемъ, и повторство второстепенныхъ чиновниковъ часто парализуеть самыя положительныя уверенія министерства.»

Едва ли не болѣе отношеній французскаго кабинета къ полякамъ возмущала Бруннова политика, которой тотъ слѣдовалъ въ Италіи. Баронъ строго осуждалъ анконскую экспедицію и порицалъ вѣнскій дворъ за допущеніе ея. Не менѣе безпощадной критикѣ подверглись французскіе происки въ Испаніи и Германіи. Попытка Лудовика-Филиппа распростра-

нить семейныя связи, уже соединявшія его съ Бельгіей, на нѣмецкія династіи, объяснялась желаніемъ его расширить сферу французскаго вліянія, для обезпеченія собственной безопасности и усиленія своего политическаго значенія.

«На Востокѣ», заключалъ баронъ, «тюильрійскій кабинетъ признаетъ необходимость поддержанія status quo; но рядомъ съ этою, всѣми одинаково чувствуемою потребностью, онъ не въ силахъ противостоять искушенію, время отъ времени льстить честолюбію Мегметъ-Али-паши и поощрять проявленіе революціоннаго духа въ Греціи.

«Политика Франціи, въ томъвидѣ, какъ мы ее изобразили, представляетъ любопытное смѣшеніе противорѣчій всякаго рода. Въ ней соединяются преданія самыхъ отдаленныхъ эпохъ и самыхъ разнообразныхъ системъ. Притязанія вѣка Лудовика XIV, рядомъ съ симпатіями іюльской революціи; воспоминанія, честолюбіе и надменность имперіи, возлѣ робости реставраціи; желаніе преобладать внѣ Франціи, вмѣстѣ съ чувствомъ слабости и деморализаціи внутри ея. Словомъ, правительство, лишенное прочности, посреди страны неуправимой; престоль, основанный на обломкахъ революціи,—такова современная Франція. Таковы также причины, объясняющія намъ, почему императоръ всероссійскій въ письмахъ къ королю французовъ не называетъ его: государь, братъ мой! 1).»

При такихъ отношеніяхъ нашихъ къ тюпльрійскому двору, нечего было и помышлять о частномъ соглашеніи съ нимъ по турецко-египетскому дѣлу, соглашеніи, которое, подобно петербургскому протоколу 1826 года, могло бы послужить основаніемъ для дальнѣйшихъ переговоровъ съ прочими великими державами. Двусмысленная политика князя Меттерниха поколебала наше, столь недавно еще неограниченное довѣріе къ Австріп, по крайней мѣрѣ, по отношенію къ Восточному вопросу, въ коемъ слишкомъ явно проглядывало намѣреніе австрійскаго канцлера дѣйствовать заодно съ нашими противниками. Тогда, въ средѣ нашего министерства инострапныхъ дѣлъ зародилась мысль: не попытаться ли намъ условиться сначала

<sup>&#</sup>x27;) Рукописная записка барона Бруннова. Ср. личный отзывъ императора Николая о Лудовикъ-Филиппъ и его правительствъ, въ статъъ моей; «Императоръ Николай въ Лондонъ въ 1844 году». Историческій Въстинкъ 1886 года, мартъ, стр. 616 и 617.

съ Англіей и затёмъ, опираясь на нее, соглашенныя съ нею мёры провести въ общемъ совётё великихъ державъ?

Мысль эта не можеть не показаться несколько странною, если припомнить, что съ незапамятныхъ временъ, Англія всегда была самою ярою противницей нашею, именно на Востоке, где интересы ея, какъ политическіе, такъ и торговые, были прямо противоположны нашимъ интересамъ. Но политика «принциповъ», которой держался императорскій кабинетъ, отодвигала на второе место пользы и нужды Россіи. На сколько мы расположены были поступиться последними въ угоду великобританскому правительству, видно изъ следующаго изложенія нашихъ къ нему отношеній, заимствованнаго изъ неоднократно уже приведенной записки барона Бруннова:

«Пререканія, въ которыя мы въ теченіе восьми лѣтъ вступали съ англійскимъ министерствомъ, не повліяли на личное
расположеніе государя въ Англіи. Оно продолжало быть благосклоннымъ. Его величество находитъ, что взаимные интересы объихъ странъ должны побуждать ихъ къ поддержанію
другъ съ другомъ отношеній дружбы и добраго согласія. Въ
томъ убъжденіи нашъ августьйшій государь воспользовался
недавно нъсколькими случаями, чтобы выразить королевъ Викторіи свое уваженіе и участіе. Порученія, возложенныя на
графа Орлова и графа Строганова, служать тому доказательствомъ 1).

«Не смотря на столь благосклонное расположение государя, существуетъ много причинъ, недозволяющихъ намъ надъяться на скорое сближение между обоими дворами:

- «1) Лондонскій дворъ считаєть Россію самою опасною противницей конституціонныхъ началь, покровительствуємыхъ п распространяємыхъ Англіей. Лорду Пальмерстону въ особенности кажется, что наше вліяніе повсюду противод'єйствуєть его собственному. Отсюда нел'єпое предуб'єжденіе, которое не можеть быть исц'єлено или ослаблено нич'ємь.
- «2) Общественное миѣніе въ Англіи обвиняеть наше правительство въ честолюбивыхъ и завоевательныхъ видахъ по отношенію къ Востоку. Оно приписываеть намъ намѣреніе, съ одной стороны, овладѣть Константинополемъ, съ другой.

Графы Орловъ и Строгановъ были отправлены въ Лондонъ для присутствованія: одинъ при коронаціи королевы, другой при ся вступленіи въ бракъ.

угрожать безопасности великобританских владеній въ Индін. Это двойное опасеніе страннымъ образомъ занимаєть вей умы, даже въ средё людей, наиболіе просвіщенныхъ и умітревныхъ въ Англін. Въ особенности торговая поражена этимъ стракомъ, и наши политическіе противники стараются эксплуатировать его, дабы возбудить противъ насъ мнітніе большинства, всегда довітринваго и склоннаго къ заблужденію.

«З) Прецеденты политики русскаго двора въ царствование императрицы Екатерины слишкомъ оправдываютъ, къ несчастію (sic), подозрѣніе, которое понынѣ ищуть распространить насчеть намѣреній нащего правительства. Англичане помнять постояню, что страны, находившіяся нѣкогда подъ покровительствомъ Россіи, кончили тѣмъ, что подпали ея власти; что она покровительствовала Польшѣ, съ цѣлью совершить ея раздѣлъ, изъяла изъ-подъ взадычества Порты грузинскія племена для того, чтобы подчинить ихъ себѣ; признала независимость Крыма съ тѣмъ, чтобы присоединить его къ имперіи. Такимъ образомъ, примѣры прошлаго вредять настоящему, и благородство нашей пынѣшней политики отрицается, потому что слѣды отдаленнаго отъ насъ прошлаго не изгладились еще изъ памяти кабинетовъ, встревоженныхъ нашимъ могуществомъ и завидующихъ ему.

«Этимъ объясняется, почему возвышенныя чувства государя пе пользуются повсюду тёмъ довъріемъ, которое они должны были бы внушать. Соображеніе это, какъ оно ни прискорбно. должно вызывать нашу снисходительность по отношенію къ тёмъ, кто не понимаеть нашей политики. Еслибъ они могли отръшиться отъ своихъ прежнихъ предубъжденій, забыть исторію минувшаго, дабы устремить свои взоры исключительно на современныя событія, то они не колеблясь отреклись бы отъ своихъ несправедливыхъ подозрѣній, и единогласно воздали бы хвалу прямодушію и, смѣю сказать, политической честности нашего августѣйшаго государя.

«Размышленіе это въ особенности примѣнимо къ англичанамъ, обладающимъ сообразительностью, болѣе живою, чѣмъ обыкновенно думаютъ, для того, чтобы здраво судить о предметахъ, различать истинное отъ ложнаго и правильно оцѣнивать то, что ихъ интересуетъ. Не видѣли ли мы лицъ принадлежащихъ къ этой націи, крайне противоположныхъ другъ другу во мнѣніяхъ и принципахъ своихъ, вполнѣ сходящимися въ одномъ, а именно, въ чувстве безусловнаго доверія, внушеннаго имъ благородствомъ государя, съ той минуты, какъ имъ довелось увидеть и услышать его. Уб'єжденіе это поразило насъ въ представителяхъ двухъ крайнихъ мн'єній англійской верхней палаты. Лордъ Дургамъ и маркизъ Лондондерри оставили Петербургъ съ одинаковымъ чувствомъ уваженія къ политикѣ нашего августьйшаго государя.

«Я привель этоть примёрь, ибо онъ доказываеть, что откровенная и положительная рёчь естественно цёнится англичанами, вопреки даже ихъ національнымъ предубёжденіямъ и зависти. Не будемъ же никогда упускать случая, который можеть представиться къ тому, чтобъ освётить, какъ слёдуетъ безкорыстіе и великодушіе императора.

«Одно время можеть дать восторжествовать истинѣ. Но нашъ долгъ: ничѣмъ не пренебрегать для подготовленія торжества ея, и конечно, то быль бы крайне важный результать, достигнутый въ пользу покоя всей Европы, еслибъ удалось возстановить въ Англіи нравственное довѣріе, коего заслуживаеть слово государя, и постепенно изгладить предубѣжденія разъединяющія нынѣ оба кабинета ¹).»

Итакъ, по мивнію барона Бруннова, въковая враждебность къ намъ англійскаго правительства и народа покоилась главнымъ образомъ на недоразумѣніи. Стоило только объясниться, разсѣять ихъ предразсудокъ о мнимыхъ честолюбивыхъ и завоевательныхъ замыслахъ Россіи на Востокѣ, торжественно отречься отъ преданій Екатерининской политики, чтобы полное согласіе между дворами нашимъ и сентъ-джемскимъ установилось само собою. Такова была въ дѣйствительности задача, возложенная осенью 1839 года не на кого иного, какъ на самого Бруннова. Въ началѣ сентября, онъ отправился съ чрезвычайнымъ и довѣрительнымъ порученіемъ въ Лондонъ.

Рѣшеніе это выражало знаменательный переломъ въ восточной политикѣ русскаго двора. Первымъ шагомъ къ сближенію съ Англіей необходимо должно было быть съ нашей стороны отреченіе отъ ункіаръ-искелесскаго трактата, а слѣдовательно, и отъ правъ и преимуществъ, имъ намъ предоставленныхъ по отношенію къ Турціи вообще, и въ частности, къ проливамъ. Мы рѣшились принести эту жертву въ надеждѣ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Рукописная запеска барона Бруннова. Вивши, политика императора Николая I.

сойтись съ великобританскимъ правительствомъ по всёмъ прочимъ политическимъ вопросамъ, не только на Востокѣ, но и на Западѣ. Послёднимъ, какъ уже было замёчено выше, императорскій кабинетъ придавать преимущественное значеніе, и лично императоръ Николай никогда не согласился бы поступиться исключительнымъ положеніемъ, пріобрѣтеннымъ имъ на Босфорѣ въ силу трактата, если бы сдѣлка съ Англіей не обѣщала ему расторгнуть соглашеніе этой державы съ орлеанскою Франціей и возстановить направленный противъ тюпльрійскаго кабинета «великій союзъ» прочихъ четырехъ державъ, на основаніи договора, заключеннаго между ними въ Шомонѣ въ 1814 году.

Надежда эта до извъстной степени оправдывалась глубокимъ различіемъ, начинавшимъ обнаруживаться во взглядахъ лондонскаго и парижскаго дворовъ на турецко-египетскую распрю. Съ самаго ея возникновенія дордъ Пальмерстонъ высказаль убъждение свое, что миръ до тъхъ поръ не будеть обезпеченъ на Востокъ, пока пустыня снова не отдълить владіній султана отъ областей, принадлежащих в паші египетскому: другими словами, что необходимо отобрать Сирію у Мегметь-Али и возвратить ее султану. Между темъ, въ Париже привыкли считать правителя Египта вернымъ союзникомъ и клентомъ Франціи, на котораго, въ случат войны съ Англіей, она им гла бы возможность опереться въ Средиземномъ морф. Поэтому тамъ не могли допустить такого уменьшенія его могущества. Лордъ Пальмерстонъ и маршалъ Сультъ, тогдашній предсёдатель совёта министровъ и министръ иностранныхъ дъль во Франціи, легко пришли къ соглашенію относительно мірь, направленныхъ противъ предполагаемыхъ ими честолюбивыхъ замысловъ Россіи, и рѣшили сообща, въ случат появленія русскаго флота въ Босфорѣ, ввести и свои эскадры въ Дарданелы, а также примкнуть къ австрійскому предложенію о принятіи Оттоманской имперіи подъ совокупное ручательство Европы; но вопросъ о размежеваніи между султаномъ и нашой грозилъ разстроить ихъ согласіе.

«Чемъ боле я размышляю объ этомъ Восточномъ вопросе,» убеждаль великобританскій министръ французскаго новереннаго въ делахъ при лондонскомъ дворе, «причемъ я утверждаю, что у меня неть въ уме ни единой исключительно англійской заботы, — темъ боле прихожу къ заключенію, что

Франція и Англія не могуть не желать одного и того же, а именно, безопасности и силы Оттоманской имперіи, или, если слова эти слишкомъ притязательны, то возвращенія ея къ такому состоянію, которое представляло бы какъ можно мен'ве шансовъ для иностраннаго вмѣшательства. Ну, такъ цѣль эта можеть быть достигнута нами лишь въ томъ случав, если мы отделимъ султана отъ его пустыннаго васалла. Пусть Мегметь-Али продолжаеть владёть своимъ Египтомъ, пусть получить онъ тамъ право наследованія, эту постоянную цель его усилій, но пусть также устранится всякая возможность столкновенія и, слідовательно, прекратится сосідство между двумя державами-соперницами. Россія стремится въ будущемъ овладѣть европейскими областями и съ радостью въ душѣ взираеть на отпаденіе областей азіятскихъ отъ отгоманскаго государственнаго тела. Можемъ ли мы благопріятствовать этимъ замысламъ? Очевидно, ибтъ. Говорятъ о матеріальныхъ трудностяхъ, съ которыми мы встретимся въ преследовании нашей ціли. Я думаю, что Мегметь-Али не будеть въ силахъ противиться единодушно высказанной воль всьхъ великихъ державъ. Но еслибъ онъ и оказалъ сопротивление, то права его не увеличатся, вследствіе презренія имъ советовъ Европы, и если нужно будеть прибъгнуть къ силь, то результать не можеть быть ни продолжителень, ни сомнителень.» Въ другой разъ, разсуждая о последствіяхъ, которыя повлекло бы за собою признаніе Европой насл'ядственныхъ правъ Мегметь-Али надъ Египтомъ и Сиріей, Пальмерстонъ предсказывалъ, что наша этимъ не удовольствуется и потребуетъ полной независимости. «А знаете ли,» восклицаль онь, «что скажугь въ Европъ, когда Россія возвратится къ своимъ посягательствамъ на европейскія области? Скажуть, что Оттоманская имперія, расчлененная отпаденіемъ части владіній ея въ Азін, не стоить того, чтобъ изъ-за ея сохраненія начинать войну 1).»

Англійскіе доводы не уб'єждали парижскаго кабинета. Въ свою очередь, онъ старался ув'єрить лорда Пальмерстона, что вопросъ о будущихъ границахъ между Турціей и Египтомъ совершенно второстепенный, и что главная задача вс'єхъ вз-

<sup>4)</sup> Баронъ Буркенэ маршалу Сульту, 19 (31) іюля и 28 іюля (9 августа) 1839.

ликихъ державъ состоить въ сдерживаніи Россіи и въ пріученій ея обсуждать и рішать сообща діла Востока. Относительно Мегметь-Али-паши онъ высказывалъ мивніе, что не следуеть оскорблять ни его гордости, ни честолюбія. Победы, одержанныя пашой надъ войсками султана, дають ему правона пріобр'єтеніе новыхъ преимуществъ и исключають возможпость уменьшенія тіхъ, коими онъ пользовался до войны. Никогда Мегметъ-Али не откажется добровольно отъ Сиріи, а если державы захотять принудить его къ тому силой, то онъ будетъ зашищаться до последней крайности, возбудить возстаніе во всёхъ мусульманскихъ областяхъ и подвергнеть опасности самое существование Оттоманской имперіи. Съ этой точки зрвнія маршаль Сульть отклониль и англійское предложение о принятии сообща понудительныхъ мфръ противъ паши, съ цълью заставить его возвратить султану передавшійся ему турецкій флоть 1).»

Извѣстіе о присоединеніи русскаго посланника въ Константинополь къ совокупной ноть, которою представители великихъ державъ возвестили Порте о полномъ согласіи, будто бы установившемся между ихъ дворами по восточнымъ діламъ, и пригласили ее предоставить имъ улажение ея распри съ мятежнымъ пашой, было не одинаково встръчено въ различныхъ европейскихъ столицахъ. На сколько обрадовались ему въ Вінт и Лондонт, на столько же произвело оно въ Парижѣ удручающее впечатлѣніе. Французскій повѣренный въ дълахъ доносилъ своему правительству изъ Лондона: «Ни денеши г. Баранта къ вашему превосходительству, ни донесенія лорда Кланрикарда лорду Пальмерстону, ни даже последнія сообщенія князя Меттерниха не подготовили наши дворы къ внезапному присоединению русскаго посланника къ стольважной мара. Въ Лондонъ, конечно, какъ и въ Парижъ, исходили изъ общаго предположенія, что русскій дворъ не только отклоняеть переговоры въ Вѣнѣ, но и старается сдѣлать ихъ безполезными, благопріятствуя заключенію непосредственной сдълки между султаномъ и васалломъ безъ всякаго виблиняго вмышательства, по крайней мпри явнаю. Здысь, г. маршаль, не дали себъ большого труда объяснить явленіе, находящееся

Маршалъ Сультъ барону Буркенэ, 14 (26) іюля, 20 и 25 іюля (1 и 6 августа) 1839.

въ прямомъ противорѣчіи съ намѣреніями, въ коихъ не сомиввались еще наканунѣ. Повторяли: «Россія не хочетъ, Россія не можетъ. Г. Бутеневъ услышалъ, какъ произносятъ слово Дарданеллы, и рѣшился подписать ноту». (Послѣдняя гипотеза требуетъ того, чтобы прежде чѣмъ произнести окончательное сужденіе, дождались одобренія дѣйствія посланника его дворомъ). Но всѣ эти объяснительныя соображенія были принесены въ жертву самому факту и здѣсь сказали себѣ: «Россія приступила къ общему соглашенію посредствомъ офиціальнаго акта. Она не можетъ выйти изъ соглашенія не вызвавъ осложненій, къ которымъ она не готова.»

Въ Лондонъ собранъ былъ совътъ министровъ, постановившій, что следуеть воздержаться на время отъ угрозъ и подозрительности въ сношеніяхъ съ русскимъ дворомъ, съ тымь, однако, чтобы возвратиться къ нимъ, если того потребують обстоятельства. Продолжая считать Вѣну «центромъ соглашенія», Пальмерстонъ решиль передать на обсужденіе тамошняго двора и предложение свое о приняти понудительныхъ мёръ противъ паши египетскаго. «Ваше превосходительство,» писаль маршалу Сульту баронъ Буркенэ въ томъ же донесеніи, «можете судить поэтому о переміні, происшедшей въ теченіе тридцати восьми часовъ въ мысляхъ членовъ англійскаго кабинета. Прежде не допускали возможности содъйствія Россіи, нынъ разсчитывають на него; не надъялись на содъйствіе Австрін до конца, теперь не сомнѣваются въ немъ». Подъ словомъ «до конца» следовало разуметь намереніе англійскаго правительства осуществить планъ принятія Турціи подъ общее ручательство великихъ державъ и, по выраженію Буркенэ, «ув'єнчать актъ мира въ настоящемъ дипломатическимъ актомъ, обезнечивающимъ также будущее» 1).

Въ Парижѣ не скрывали своего неудовольствія по поводу неожиданной перемѣны въ рѣшеніяхъ русскаго двора. Участіе Бутенева въ совокупной нотѣ хотя и признавали «счастливою случайностью», но притворялись, что не понимають радости, вызванной ею въ Лондонѣ и Вѣнѣ. Маршалъ Сультъ старался возбудить исконную подозрительность сентъ-джемскаго кабинета въ отношеніи Россіи. «Мнѣ кажется,» писалъ онъ французскому повѣренному въ дѣлахъ, «болѣе чѣмъ преуве-

<sup>1)</sup> Баронъ Буркенэ маршалу Сульту, 6 (18) августа 1839.

личеннымъ заключение, будто изъ того, что г. Бутеневъ присоединился къ этой мёрё, следуеть уже, что Россія решилась отнына связать свои дайствія въ Восточномъ вопроса съ дайствіями союзныхъ дворовъ. Въ виду результата такой важности, въ виду столь значительного уклоненія отъ преданій политики, досель неизмънной, не достаточно простого предположенія. Чтобъ увіровать въ нихъ, необходимы самыя безспорныя доказательства, а ихъ-то я и не вижу. Напротивъ, переписка г. Баранта изображаетъ петербургскій кабинетъ, вастанвающимъ болъе чемъ когда либо на своихъ одинокихъ видахъ, хотя онъ и считаетъ себя вынужденнымъ сдѣлать накоторыя чисто формальныя уступки. Сверхъ того, для правильной оценки акта, коему хотять принисать столь важныя последствія, достаточно припомнить, что въ числе доводовь. заявленныхъ русскимъ правительствомъ противъ проекта учрежденія конференціи въ Вѣнѣ, находилось возраженіе, что естественное мѣсто для переговоровъ есть Константинополь, и это нотому, что Россія, вследствіе естественнаго вліянія на Порту своего посланника, находится тамъ въ несравненно лучшемъ положенін для того, чтобы мішать переговорамъ или вліять на нихъ. Я потому настапваю на неосновательности надеждъ, возбужденныхъ, повидимому, въ лондонскомъ кабинеть, что опасаюсь, какъ бы недоразумьніе это не придало ложнаго направленія его политик' и не заставило его упустить изъ виду главную цель, къ коей должны стремиться Франція и Англія, и которая заключается въ изысканін средствъ для воспрепятствованія Порті снова подпасть подъ исключительное и преобладающее покровительство одной изъ великихъ деј жавъ 1).»

Заступничество Франціи за Мегметь-Али-пашу, желаніе ея выговорить въ его пользу новыя преимущества, сильно раздражали нетерпѣливаго отъ природы Пальмерстона, твердо рѣшившагося «замкнуть пашу въ его первоначальной раковинѣ», то-есть въ Египтѣ. Онъ поручилъ британскому послу въ Парижѣ дать понять французскому правительству, что какъ ни сильно желаніе Англіи идти съ нимъ рука объ руку, но въ угоду ему, она не можетъ остаться неподвижною. Франція должна принять одно изъ трехъ рѣшеній: пли по-прежнему

<sup>1)</sup> Маршалъ Сультъ барону Буркено, 10 (22) августа 1839.

дъйствовать въ ссгласіи съ Англіей, исполняя обязательство, принятое на себя предъ всею Европой, участіемъ въ совокупной ноть 15-го (27-го) іюля; или воздержаться оть всякаго вмішательства въ восточныя діла; или, наконецъ, открыто стать на сторону Мегметъ-Али-паши и помогать ему въ сопротивленіи понудительнымъ мірамъ, принятымъ противъ него Англіей въ союз'в со встми прочими великими державами. Хорошо изучивъ характеръ Лудовика - Филиппа, англійскій министръ полагалъ, что государь этотъ предпочтетъ держаться строгаго нейтралитета, хотя и допускалъ возможность присоединенія его къ соглашенію Англіп съ тремя сѣверными державами 1). Дълая парижскому кабинету подобное заявленіе, Пальмерстонъ уже зналь, что взгляды дворовъ берлинскаго и вѣнскаго на турецко-египетскую распрю сходятся съ его собственнымъ. Пруссія хотя и уклонялась отъ принятія какой либо иниціативы по восточнымъ д'Еламъ, но министръ иностранныхъ дёлъ короля Фридриха-Вильгельма III, баронъ Вертеръ, въ письмѣ къ сыну, исправлявшему обязанности повъреннаго въ дълахъ въ Лондонъ, сообщалъ ему частное мнъніе свое, что примиреніе между султаномъ и пашой должно бы состояться на основаніи признанія насл'єдственных в правъ Мегметъ-Али надъ Египтомъ и возвращеніи имъ Сиріи султану 2). Въ циркулярной депешѣ на имя австрійскихъ представителей при дворахъ великихъ державъ, князь Меттернихъ объявилъ, что вънскій дворъ желаетъ утвержденія нас.гедственности Мегметъ-Али-паши въ Егппте; по вопросу же о разграничении его съ султаномъ примкнетъ ко всякому ръшенію, принятому сообща великими державами, отдавая впрочемъ предпочтеніе «тіпітиту уступокъ, требуемыхъ отъ Порты» 3).

Со своей стороны, императорскій кабинеть, соглашаясь снова на возобновленіе переговоровъ съ прочими великими державами по дёламъ Востока, счель нужнымъ согласовать это рёшеніе съ доводами, столь недавно высказанными имъ противъ такой мёры, поставивъ его въ зависимость отъ нёкоторыхъ предварительныхъ условій. Въ концё августа, условія эти были сообщены имъ вёнскому двору. Цёль великихъ дер-

і) Лордъ Пальмерстонъ сэръ-Генри Булверу, 20 августа (1 сентября) 1839.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Баронъ Буркене маршалу Сульту, 19 (31) іюля 1839.
 <sup>3</sup>) Циркуляръ князя Меттерника 26 іюля (7 августа) 1839.

жавъ, сказано въ русской денешъ, должна быть двонкая: вопервыхъ, спасти Турцію оть гибели; во-вторыхъ, уже во достиженія этого результата, гарантировать ея существованіе на будущее время. По мибино императорского кабинета, смішно было бы начинать со второй цёли, не достигнувъ первой. А потому, Россія готова приступить къ обще-европейскому соглашенію, если морскія державы обяжутся: 1) отказаться оть проекта общаго ручательства за пелость всехъ владеній Оттоманской имперіи; 2) признать закрытіе Дарданедль и Босфора, какъ во время войны, такъ п во время мира, основнымъ началомъ народнаго права Европы; 3) не вводить эскадръ своихъ въ Мраморное море, одновременно съ появленіемъ ва Босфорф русскихъ военныхъ и морскихъ силъ. Подъ этими условіями дворъ нашъ изъявляль готовность: гарантировать сообща съ прочими державами спеціальный уговоръ между ними по отношенію къ Египту; не возобновлять союзнаго трактата своего съ Портой, и въ случав поданія нами вооруженной помощи султану противъ паши, дъйствовать не отъ своего имени, а по уполномочію Европы 1).

Съ этими наставленіями возвратился въ Вѣну изъ продолжительнаго отпуска Татищевъ. Сообщение ихъ, еще не успъвшему оправиться отъ своей болбзии. Меттерниху возбудило въ немъ живбишую радость. Для опредъленія положенія, въ какомъ стояли къ нему наши дипломатические представители. характерны следующія заметки, занесенныя женой канцлера въ свой дневникъ. «Восточныя дъла,» писала она, «принимають благопріятный обороть. Наконець, Россія выражаеть желаніе дъйствовать заодно съ нами, посль того, какъ она столь долго вліяла зловреднымъ образомъ. На десятый или пятнадцатый день бользии моего мужа, Татищевь прибыль изъ Петербурга. Онъ былъ смущенъ, а Струве (совътникъ посольства, временно исполнявшій должность пов'єреннаго въ д'єлахъ) казался бол'є мертвъ, чемъ живъ, ибо хорошо зналъ, что онъ много виновать въ этой бользии 2).» Меттернихъ усмотрыль въ сообщеніи русскаго посла родъ повинной, и съ торжествомъ изв'єщаль австрійскаго представителя въ Парижѣ: «Настоящее затрудненіе въ восточномъ дёлё лежить между Парижемъ и Лон-

1) Графъ Нессельроде Татищеву, 24 августа (5 сентября) 1839.

<sup>\*)</sup> Изъ диевника княгини Меттернихъ въ Mémoires de Metternich, VI, стр. 330.

дономъ, ибо Россія—наша» 1). Канцлеръ и не подозрѣвалъ, что въ это самое время, императорскій кабинетъ рѣшился перенести центръ тяжести европейскаго соглашенія изъ Вѣны въ Лондонъ.

Въ 1834 году отозванъ былъ изъ Англіи князь Ливенъ, болье двадцати льтъ занимавшій тамъ должность русскаго посла, и съ тьхъ поръ мы не имъли при сентъ-джемскомъ дворъ постояннаго представителя, ибо хотя преемникомъ Ливена и быль назначенъ Поццо-ди-Борго, но этотъ ветеранъ нашей дипломатіи не долго оставался на своемъ новомъ посту, а проживалъ большею частію въ Парижъ, ссылаясь на старость свою и недуги. Лондонскимъ посольствомъ управляли за этотъ періодъ временные повъренные въ дълахъ. Тъмъ не менъе, отправляя барона Бруннова съ чрезвычайнымъ порученіемъ въ Лондонъ, графъ Нессельроде сохранилъ за нимъ званіе посланника при гессенъ-дармитатскомъ дворѣ (полученное имъ незадолго предъ тъмъ), что означало, что посылка его въ Англію, имъетъ лишь временный характеръ.

Англійскій посоль въ Петербургі, лордъ Кланрикардъ, предупредилъ Пальмерстона о благопріятномъ расположеніи русскаго двора и о желаніи его сойтись съ Англіей по турецко-египетскому вопросу. Въ разговоръ съ французскимъ посломъ при сентъ-джемскомъ дворѣ, графомъ Себастіани, въ виду серіознаго оборота, принимаемаго событіями, посившившимъ возвратиться къ своему посту изъ временной отлучки, англійскій министръ иностранныхъ дёль даль понять своему собесёднику, что въ крайнемъ случав, онъ готовъ допустить прибытіе русскихъ войскъ на защиту Константинополя, одновременно съ появленіемъ подъ стінами турецкой столицы флотовъ всёхъ прочихъ великихъ державъ, съ темъ, конечно, чтобы число русскихъ силъ и время ихъ ухода были определены заранъе. «Мы бы вмъстъ пришли,» говорилъ онъ, «и вмъстъ же ушли. Будьте покойны: Россія связана нынъ. Я прекрасно знаю, что это зависить отъ того, что она не готова; но все же это факть, и мы должны имъ воспользоваться. Она небудеть действовать безъ насъ, а только съ нами, и такъ же, какъ и мы <sup>2</sup>),»

1) Князь Меттернихъ графу Аппоньи, 1 (13) сентября 1839.

Графъ Себастіани маршалу Сульту, 24 августа (5 сентября) 1839.

Когда, въ началъ сентября, Брунновъ прибылъ въ Лондонъ. Себастіани быль въ гостяхъ у лорда Пальмерстона въ загородномъ замкъ его Бродландсъ. Пальмерстонъ повъдалъ своему гостю, что изо всёхъ европейскихъ столицъ получены изв'єстія о готовности великихъ державъ, за исключениемъ Франціи, дъйствовать съ Англіей заодно и въ указанномъ ею направленіи. Особенную важность придаваль онъ донесеніямъ лорда Кланрикарда, сообщавшаго, что петербургскій кабинеть совершенно раздёляетъ виды лондонскаго и митнія его объ условіяхъ примиренія султана съ пашой и предлагаеть свое содъйствіе. «Посудите сами,» убіждаль гостя хозяинь, «возможно ли намъ отказаться отъ принятой нами системы, въ ту самую минуту, когда на ней сходятся желанія и усилія почти всехъ державъ, съ коими мы предприняли мирное разрѣшеніе Восточнаго вопроса.» Себастіани зам'єтиль, что посп'єшность, съ которою Россія шла на встрічу Англіи, внушаєть ему большое подозрѣніе, что союзъ съ нею крайне эфемеренъ и что Англія врядъ ли поступить благоразумно, принеся этому союзу въ жертву многолътнюю связь свою съ Франціей, связь, основанную на общности принциповъ и чувствъ. «Что же вы хотите,» возразилъ Пальмерстонъ, «намъ хорошо извъстно, что соглашение съ Россіей чисто случайное и что оно не ном'ьшаетъ въ будущемъ объимъ политикамъ возратиться на свойственный каждой изъ нихъ путь. Но какъ оттолкнуть Россію, когда она выступаетъ на помощь интересамъ, которые мы рѣшились защищать, и когда, допуская содѣйствіе свое и наше, она какъ бы отрекается отъ оспариваемаго нами исключительнаго протектората, и почти даже отъ преобладающаго своего вліянія. Говорю вамъ, однако, откровенно, что далеко этому не радуюсь. Я не сомнѣваюсь, что русскій дворъ, въ своемъ сленомъ и безразсудномъ нерасположении къ Франции, озабоченъ прежде всего желаніемъ хорошенько выставить на видъ наше разногласіе съ вами, и затѣмъ высказаться въ пользу нашей точки зрвнія противъ вашей. Нівть такихъ любезностей, которыхъ Россія не испробовала бы съ нами въ теченіе цѣдаго года, дабы только разъединить оба наши правительства; мы остались холодны ко всёмъ ея заискиваньямъ. Съ вами мы начали дело, съ вами желали продолжать его. Но какъ же вы хотите, чтобы мы покинули нашу точку зранія въ то

самое время, когда Россія собирается къ ней приступить, а двѣ прочія державы уже приняли ее? 1).»

Въ такомъ настроеніи находился лордъ Пальмерстонъ, когда явился къ нему баронъ Брунновъ съ предложеніями императорскаго кабинета. Они превзощли вск ожиданія англійскаго министра, который въ следующихъ выраженіяхъ передаваль ихъ содержание великобританскому поверенному въ делахъвъ Парижѣ: «Брунновъ говорить, что императоръ вполнѣ согласится съ нашими видами по отношению къ деламъ Турціи и Египта и приметъ участіе во всёхъ м'єрахъ, признанныхъ пеобходимыми для приведенія этихъ видовъ въ исполненіе; что онъ соединится съ нами, Австріей и Пруссіей, при участіи Франціи или безъ нея; что хотя, по нолитическимъ соображеніямъ, онъ признаетъ выгоду французскаго участія, но лично предпочитаетъ обойтись безъ него; что, если мы довъряемъ ему, какъ онъ на то разсчитываетъ и того заслуживаеть, то онь надвется, что доверіе это будеть полное и что мы не выкажемъ зависти, сами ея не чувствуя; что поэтому, если мары, принятыя Мегметомъ, будутъ угрожать опасностью Константинополю и вызовутъ какія-либо морскія или военныя операціи на Босфор'є или въ Малой Азіи, то онъ над'єстся, что операціи эти мы предоставимъ ему, а сами возьмемъ на себя исполнение того, что окажется нужнымъ въ Средиземномъ морѣ или вдоль береговъ Сиріи и Египта; что онъ не только согласенъ признать всё действія своихъ армін и флота результатомъ соглашенія, а не исключительнаго вмішательства Россіи, но даже готовъ начать съ подписанія конвенцін, которая опред'ялила бы наши ціли, установила бы наши средства исполненія и назначила бы каждой изъ державъ причитающуюся ей долю участія; что въ силу такой конвенціи, русскія войска удалятся такъ же, какъ пришли, лишь только будеть достигнута условленная цёль; наконецъ, Брунновъ довърилъ мит въ заключение, что если дъла пойдутъ вышеизложеннымъ порядкомъ, то договоръ ункіаръ-искелесскій возобновленъ не будетъ 2).»

Лордъ Пальмерстонъ не замедлилъ передать сущность русскихъ предложеній посламъ австрійскому и французскому.

<sup>1)</sup> Графъ Себастіани маршалу Сульту, 5 (17) сентября 1839.

<sup>2)</sup> Лордъ Нальмерстонъ сэръ-Генри Булверу, 12 (24) сентября 1839.

Кима Эстергам объяваль, что испросить по этому предмету инструкцій своего двора, тоти лично ватодить, что слідуеть принять заявленных Бруннованть условія. Сообщеніе ихъ графу Себастіани произвело на послідняго опеложнющее впечативніе. Пальмерстовъ добавиль, что онъ не можеть предращить мнавія мивистерства, но что, по его убъжденію, русскія предложенія не должны быть отвергнуты; что по главному поводу англо-французскаго разногласія, то есть по вопросу объ основаніяхъ примиренія паши съ султаномъ, баронь Брунновъ засвидительствоваль полное согласіе своего двора со ваглядомъ англійскаго правительства на безусловную необходимость возвращенія Порть Спрін и всьхъ прочихъ, ввъренныхъ Мегметь-Али-папть областей, за исключениемъ Египта, и что самъ онъ, Пальмерстонъ, желаль бы дополнить русскій проекть покудительныхъ меръ предоставлениемъ Австрін отправить въ Сирію вспомогательный сухопутный отрядь для содійствія туркамь гь овладбию этою провинціей.

Тщетно пытался Себастіани возражать, подвергая різкой критика цаль, средства, всё подробности русской программы. Онъ своро убълься, что англійскій министръ считаеть уничтоженіе ункіаръ-искелесскаго договора достаточнымъ усивхомъ для своей восточной политики и даже готовъ купить его ціной согласія Англія на появленіе русскихъ силь въ Босфорф, темъ болбе, что мера эта можеть быть вызвана лишь наступленіемъ египетской армін на Константинополь и представляеть такимъ образомъ весьма мало вероятную гипотезу. Предлагаемая Россіей конвенція, утверждаль лордъ Пальмерстоиъ, узаконить совокупное вифшательство пяти великихъ державъ въ дала Востока и отманитъ исключительное право покровительства, которое досель присвоиваль себь русскій дворъ. На воиросъ французскаго носла, гдъ имъетъ быть условлена и подписана означенная конвенція, «объ этомъ я еще не подумаль», съ кажущеюся небрежностью отв вчаль министръ; «если угодно, то хоть въ Лондонъ» 1).

Такъ доносилъ своему двору о разговорѣ своемъ съ Пальмерстономъ графъ Себастіани, но изъ письма перваго къ англійскому новѣренному въ дѣлахъ въ Парижѣ мы знаемъ, что этимъ не ограничилась бесѣда двухъ государственныхъ лю-

<sup>1)</sup> Графъ Себастіани маршалу Сульту, 11 (23) сентября 1839.

дей. На выраженное французскимъ дипломатомъ опасеніе, какъ бы возложение на одну Россію защиты Константинополя не усилило ея вліянія и преобладанія въ Турціи, посл'ядовалъ уже приведенный выше отвътъ Пальмерстона, но со слъдующимъ дополненіемъ: «Впрочемъ, мнѣ кажется, что нѣтъ разумной середины между дов'тріемъ и подозр'тніемъ; и если мы свяжемъ Россію договоромъ, то можемъ довърять ей, а довъряя, хорошо поступимъ, не прим'яшивая явной подозрительности къ нашему довфрію.» Требованіе Себастіани, чтобы въ случа в появленія русских в подъ Константинополемъ, два или три французскія и англійскія судна были допущены въ Дарданеллы, Пальмерстонъ обозвалъ ребячествомъ. Вообще поведеніе тюнльрійскаго двора возбуждало въ немъ досаду. Онъ ставиль ему въ вину его недомолвки, выражая мийніе, что французы потому не высказываются вполив, что имъ стыдно признаться въ действительныхъ своихъ видахъ и намереніяхъ. Правительство Лудовика-Филиппа обвинялъ онъ въ нарушеній обязательства д'єйствовать въ турецко-египетскомъ вопросв не иначе, какъ сообща съ прочими державами, и велёлъ англійскому дипломатическому представителю предупредить французскій кабинеть, что, по всей віроятности, великобританское министерство решится войти въ соглашение съ тремя съверными державами, независимо отъ того, примкнетъ къ нему Франція или нѣтъ 1).

Но принять такое рышеніе завискло не отъ одного Пальмерстона. Какъ ни выгодны были русскія предложенія, какъ ни сильно неудовольствіе англичанъ на парижскій дворъ, Пальмерстону не удалось уб'єдить своихъ товарищей по министерству въ необходимости разорвать связь съ Франціей и войти въ соглашеніе съ Россіей. Слишкомъ глубокіе корни усп'єло пустить въ Англіи уб'єжденіе въ выгодахъ, истекающихъ для нея изъ т'єснаго союза съ Франціей, слишкомъ свыклись англійскіе государственные люди съ мыслью о честолюбивыхъ и своекорыстныхъ замыслахъ Россіи на Восток'є. Кабинетъ р'єшиль продолжать д'єйствовать не иначе, какъ по соглашенію съ тюильрійскимъ дворомъ, а русскому двору отв'єчать, что предложенія его могуть быть приняты, только со значительными изм'єненіями. Согласно такому постановленію, Паль-

<sup>1)</sup> Лордъ Пальмеј стоић сэръ-Генри Булверу, 12 (24) сентября 1839.

мерстонъ сообщилъ Бруннову, что Франція не соглашается на педопущение союзныхъ флотовъ въ Мраморное море въ случав появленія рускихъ силь въ Босфорв; Англія же не желаеть отделяться отъ Францін, съ которою она действоваладе въ совершенномъ единомыслін, съ самаго начала переговоровъ. Вмѣсто предложенной русскимъ дворомъ конвенція, сентъджемскій кабинеть предлагаль другую, коею опредыялась бы степень участія каждой изъ великихъ державъ въ ділахъ Востока, съ темъ, чтобы русскому военному флагу не предоставлялось никакихъ преимуществъ предъ флагами англійскимъ, французскимъ или австрійскимъ. Поэтому, въ случав сопротивленія Мегметъ-Али-паши рішеніямъ великихъ державъ, русскія войска призваны будуть д'яйствовать въ Малой Азіи исключительно по сю сторону Тавра. Державы поручатся за целость и независимость Турціи и торжественно провозгласять начало закрытія Босфора и Дарданелль для военныхъ судовъ всёхъ націй 1).

Брунновъ принялъ англійскія предложенія ad referendum и 1-го (13-го) октября отплыль изъ Лондона въ Роттердамъ 2).

Путь свой онъ направиль въ замокъ Іоганнисбергъ на Рейнъ, гдъ проводилъ осень князь Меттернихъ. Австрійскій канцлеръ быль крайне огорченъ и встревоженъ попыткой нашего министерства сблизиться съ Англіей, номимо его, путемъ непосредственныхъ переговоровъ. Онъ предвидълъ, что какъ только состоится соглашение по восточнымъ дъламъ между Петербургомъ и Лондономъ, Вѣнѣ ничего не останется, кром'в подчиненія ихъ р'єшенію. Еще недавно питаемая имъ надежда самому стать во главъ европейскаго концерта улетала навсегда. Спачала онъ принялъ Бруннова очень холодно, осыпаль его упреками. Не только князь, но и княгиня Меттернихъ прямо заявили «молодому», дипломату (Бруннову было тогда 42 года), что считають поведение русскаго двора «постыдною политическою изміной», и предсказывали ему полную неудачу стараній его обратить Пальмерстона «на правый путь». Хитрый и вкрадчивый баронъ притворился, что онъ самъ онечаленъ оборотомъ, который принимали дела Востока, и «неудовольствіемъ» австрійскаго канцлера на императора Николая.

Графъ Себастіани маршалу Сульту, 21 сентября (3 октября) 1839.
 Графъ Себастіани маршалу Сульту, 28 сентября (10 октября) 1839.

Государь, увѣрялъ Брунновъ, крайне дорожитъ мнѣніемъ о себѣ не только князя, но и княгини. Меттернихъ не устоялъ противъ льстивыхъ заискиваній Бруннова. И онъ, и жена его рѣшили, что дипломатъ этотъ «очень любезенъ и очень добръ, и что онъ гораздо болѣе нѣмецъ, нежели русскій» 1). Канцлеръ, обѣщая ему содѣйствіе австрійскаго представителя въ Лондонѣ, отказался отъ мысли устроитъ «морской пикникъ» изъ соединенныхъ эскадръ въ Мраморномъ морѣ и даже отъ общей гарантіи Турціи, признавая вполнѣ достаточнымъ допущенное нами спеціальное ручательство за соглашеніе, имѣющее состояться между державами по турецко-египетскому дѣлу 2).

Пока Брунновъ самодовольно доносиль въ Петербургъ: «Странная вещь, но я не думаю, чтобъ князь Меттернихъ болъе боялся лишиться милости своего собственнаго двора, чъмъ онъ добивается удержать за собою благорасположение нашаго» 3), руководитель австрійской политики выбивался изъ силь, чтобы примирить противоположные взгляды кабинетовъ лондонскаго и парижскаго, «Мон последнія сообщенія дворамъ французскому и великобританскому,» писалъ онъ австрійскому послу въ Парижъ, «должны были убъдить ихъ, что мы стоимъ на почвѣ правды и умѣренности, то-есть на единственной почвѣ вмѣщающей въ себѣ истину. Я еще не потеряль надежды на торжество ея; вопросъ слишкомъ важенъ для всёхъ, чтобы второстепенныя соображенія, съ ними сопряженныя, не стушевались предъ главнымъ интересомъ, и это такъ и будеть. Только послѣ того, какъ Франція и Англія сговорятся между собою, дёло можеть подвинуться впередъ 4).» А между тімь, въ Петербургі были твердо убіждены, что Австрія снова съ нами, и что «если въ Лондонъ главный двигатель союза, то въ Вѣнѣ, по-прежнему, его сила и нравственный рычагъ» 5).

Главною причиной разногласія между дворами лондонскимъ и парижскимъ былъ вопросъ о Сиріи. Въ Лондонѣ настаивали на возвращеніи ея султану; въ Парижѣ хотѣли утвержденія ея вмѣстѣ съ Египтомъ за Мегметъ-Али пашой и притомъ на

<sup>1)</sup> Дневникъ киягини Меттернихъ, 7 (19) и 10 (22) окрября 1839.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Баронъ Врунновъ графу Нессельроде, 10 (22) октября 1839.

<sup>3)</sup> Баронъ Брунновъ графу Нессельроде, 30 октября (11 ноября) 1830.

Князь Меттеринхъ графу Аппоньи, 1 (13) октября 1839.
 Всеподданнъйшій отчетъ графа Нессельроде, за 1840 годъ.

наслѣдственномъ правѣ 1). Уступая убѣжденіямъ Меттерниха, а также просьбамъ большинства товарищей своихъ по министерству, ревностныхъ сторонниковъ соглашенія съ Франціей, Пальмерстонъ рѣшился на значительную уступку въ смыслѣ французскихъ требованій. Онъ заявилъ графу Себастіани, что въ придачу къ Египту, Англія соглашается на отдачу пашѣ, также въ наслѣдственное владѣніе, южной части Спріи, или аккскаго пашалыка, за исключеніемъ лишь крѣпости того же имени, съ тѣмъ, чтобы паша возвратиль султану остальные спрійскіе округи, Адану, Кандію и священные города Аравіи, Медяну и Мекку, а Франція обязалась, въ случаѣ отказа Мегметъ-Али-паши на такую сдѣлку, принять вмѣстѣ съ прочими державами участіе въ понудительныхъ противъ него иѣрахъ 2).

Но, ободренное неуспѣшнымъ исходомъ миссіи Бруннова и отъѣздомъ его изъ Лондона, увѣренное, что русскій дворъ не приметъ англійскихъ поправокъ къ своему проекту, французское правительство отвергло уступку великобританскаго кабинета, находя ее совершенно недостаточною и присовокупивъ, что отклонило бы ее даже и тогда, еслибъ отказъ Франціи послужиль сигналомъ къ соглашенію между Англіей и Россіей, чего, однако, «къ счастію, нѣтъ» 3). Когда французскій посоль сообщиль этотъ отвѣть двора своего Пальмерстону, тотъ, со вниманіемъ выслушавъ его, сказаль: «Объявляю вамъ отъ имени совѣта министровъ, что мы беремъ назадъ сдѣланвую нами уступку части аккскаго нашалыка.» На всѣ дальнѣйшіе доводы и возраженія Себастіани Пальмерстонъ отвѣчаль «вѣжливымъ, но ледянымъ молчаніемъ» 4).

Съ этой минуты окончательная размоловка между Англіей и Франціей стала неминуема. Въ Парижѣ еще надѣялись, что соглашеніе лондонскаго двора съ русскимъ невозможно и что первый не рѣшится покинуть свою старую союзницу ,не заручившись новою. Разсчетъ этотъ не оправдался. Уже въ концѣ ноября (началѣ декабря), лордъ Кланрикардъ извѣстилъ Пальмерстона, что императорскій кабинетъ соглашается на появле-

Даркузяръ дорда Пальмерстова отъ 26 іюня (8 іюдя) и маршала Судьта отъ 15 (27) септября 1839.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Графъ Себастіани маршалу Сульту, 21 сентября (3 октября) 1839.

Мармаль Сульть графу Себастіани, 2 (14) октября 1839.
 Графъ Себастіани маршалу Сульту, 6 (18) октября 1839.

ніе флотовъ западныхъ державъ въ Дарданеллахъ, одновременно съ занятіемъ Босфора русскими силами, и что Брунновъ немедленно возвратится въ Лондонъ для заключенія конвенціи въ этомъ смыслѣ. «Это даетъ намъ возможность припугнуть Францію,» писалъ англійскій министръ иностранныхъ дѣлъ британскому послу въ Парижѣ, «и привести въ исполненіе наши собственные виды по отношенію къ Турціи и Египту; ибо Австрія и Пруссія будутъ дѣйствовать съ нами и съ Россіей; Франція же, если уединится, то будетъ предоставлена самой себѣ 1).»

Неожиданное изв'єстіе привело тюпльрійскій дворъ въ сонвершенное смущеніе, отразившееся на инструкціяхъ, которым маршалъ Сультъ счелъ нужнымъ снабдить графа Себастіани. Последнему было предписано попытаться еще разъ возбудить подозрѣнія Англіп противъ Россіп, воскресивъ ея традиціонное недов'тріе къ видамъ и нам'треніямъ русскаго двора. Маршалъ утверждалъ прежде всего, что если только Россія дѣйствительно отрекается отъ своего исключительнаго положенія въ Константинополъ, и какое-либо тайное или косвенное условіе не парализуеть ея уступокъ, то рѣшеніе императорскаго кабинета, каковы бы ни были его побужденія, будеть съ радостью приватствовано французскимъ правительствомъ. Этимъ рашеніемъ достигается цаль, къ коей давно стремилась Франція и въ которой едва не отчаллась. Съ самаго начала переговоровъ, Франція имѣла-де въ виду упраздненіе протектората Россіи надъ сулганомъ и указывала на эту задачу своимъ союзникамъ. Тюпльрійскій кабинетъ постоянно повторяль имъ, что узель вопроса въ Константинополь, что тамъ следуетъ обезнечить независимость Порты, а между-тімъ, прочія державы придавали значеніе обстоятельствамъ, второстепеннымъ для Европы, именно спору султана со своимъ васалломъ. Нынъ, повидимому, всё нам'єрены вступить на истинный путь, и если предложенія Россін таковы, какими изображаеть ихъ лордъ Пальмерстонъ, то Франція готова примкнуть къ нимъ. «Я иду дал'ье,» продолжалъ маршалъ. «Правительство короля, признавая съ обычною откровенностью, что конвенція, заключенная на подобныхъ основаніяхъ, значительно видоизм'єнила бы положеніе д'єль, нашло бы въ томъ достаточную причину для новаго изследованія совокупности Восточнаго вопроса, даже въ техъ

Лордъ Пальмерстонъ дорду Гранвиллю, 24 ноября (6 декабря) 1839.
 Вифин, подит. императора Николяя І.
 32

частяхъ его, о коихъ каждая изъ державъ уже составила себь, повидимому, столь безусловное мибніе, что не представлялось возможности продолжать переговоры.» Это означало, испуганная англо-русскимъ соглашеніемъ, Франція сама была готова на уступки. Но тотчасъ за этимъ заявленіемъ следовали многочисленныя оговорки, и главная-недов'тріе къ искренности намбреній русскаго двора. «Признаюсь,» читаемъ мы во французской депешь, «что я опасаюсь, какъ бы довъренныя барону Бруннову предложенія не заключали какого-либо двусмысленнаго условія, существованіе коего сділало бы наше согласіе невозможнымъ и, безъ сомнѣнія, вызвало бы также новый отказъ со стороны лондонскаго двора. Меня утверждаетъ въ этомъ безпокойствъ невозможность отдать себъ отчетъ въ побужденіяхъ, которыя могли бы внушить русскому двору эту уступку, конечно саму по себѣ справедливую и разумную. но относительно которой онъ выражаль до сихъ поръ столь непреоборимое отвращение 1).»

Но лицем'трнымъ опасеніямъ французскаго правительства не суждено было оправдаться. Императорскій кабинеть приняль англійскую точку зрѣнія на турецко-египетскую распрю безо всякой задней мысли и рёшился удовлетворить всёмъ требованіямъ Англіи. Въ конці декабря 1839 года, баронъ Брунновъ вторично прибылъ въ Лондонъ и вручилъ лорду Пальмерстону планъ совокупнаго действія великихъ державъ, тщательно соображенный со всеми мивніями, видами и даже надеждами англійскаго министра. Дабы сохранить этому сообщенію совершенно дов'єрительный характеръ и не связывать своего двора офиціальною нотой, баронъ изложиль русскій проекть въ формъ письма на имя посла нашего въ Вънъ, по поводу встрѣчи въ Калэ съ авсарійскимъ уполномоченнымъ Нейманомъ, который былъ отправленъ княземъ Меттернихомъ въ Лондонъ, въ качествъ спеціальнаго уполномоченнаго для принятія участія въ переговорахъ по восточнымъ дѣламъ.

Сущность предложеній императорскаго кабинета была слідующая:

Споръ между Портой и пашой египетскимъ долженъ быть окончательно разрѣшенъ посредствомъ территоріальнаго раздѣла между ними, подъ гарантіей великихъ державъ.

<sup>1)</sup> Маршалъ Сультъ графу Себастіани, 27 ноябри (9 девабря) 1839.

Пашѣ имѣютъ быть предоставлены на наслѣдственномъ правѣ Египетъ и южная Сирія до Аккской крѣпости, съ тѣмъ, чтобы Мегметъ-Али тотчасъ же возвратилъ Портѣ всѣ прочія области, находящіяся въ его владѣніи.

Въ случав противодъйствія со стороны паши, слѣдуетъ избрать наиболье практическія изъ понудительныхъ мѣръ, уже обсужденныхъ въ переговорахъ между кабинетами. Предпочтеніе нужно отдать тѣмъ изъ нихъ, которыя окажутся наиболье энергичными, тотчасъ же привести ихъ въ исполненіе, старательно избѣгая такихъ, кои могли бы показаться нарушеніемъ правъ сулгана, признанныхъ и защищаемыхъ державами.

Такъ, должно отправить союзныя эскадры крейсеровать предъ Александреттою, потому что очевидная цёль ихъ будетъ угрожать левому флангу арміи Ибрагима, но избегать провозглашенія блокады спрійскихъ береговъ, пбо это было бы равносильно непріязненному действію относительно законнаго государя страны, временно занятой войсками мятежнаго подданнаго.

Снарядить и поддержать турецкую экспедицію въ Кандію, но не отзывать консуловь изъ Александріи. потому что это означало бы, что державы какъ бы признають пашу независимымъ государемъ; сверхъ того, мѣра эта лишила бы ихъ выгоды имѣть на мѣстѣ проводниковъ ихъ вліянія и источникъ свѣдѣній, а также повредила бы торговымъ ихъ интересамъ.

Рѣшивъ такимъ образомъ часть вопроса, касающуюся турецкоегипетскихъ дѣлъ, заняться совмѣстно въ Лондонѣ разрѣшеніемъ европейской его стороны.

Условиться сообща о способѣ вооруженнаго вмѣшательства Россіи, въ томъ случаѣ, если Порта воззоветъ къ ея помощи.

Если Ибрагимъ двинется на Константинополь, то Россія, по приглашенію Порты, введетъ свой флотъ въ Босфоръ, высадитъ на берегахъ его сухопутное войско, и ей будетъ поручена защита Константинополя отъ имени Европы.

Прочія державы могуть тогда ввести въ Дарданеллы отъ двухъ до трехъ военныхъ судовъ каждая, которыя будутъ крейсеровать въ Мраморномъ морѣ отъ Бруссы до Галлиполи.

По достиженіи предположенной державами цёли, то-есть по усмиреніи Мегметь-Али-паши, Порта вступаєть немедленно въ пользованіе древнимъ своимъ правомъ закрытія обоихъ проливовъ для военнаго флага всёхъ иностранныхъ государствъ, и право это будеть торжественно занесено въ конвенцію, за-

ключенную въ Лондонѣ великими державами, прежде чѣмъ онѣ предпримутъ какія бы то ни было дѣйствія на Востокѣ.

Въ виду согласія на эти условія Австріи, Англіи и даже Пруссіи, русскій дворъ над'єтся, что и Франція не захочеть отд'єлиться ото вс'єхъ прочихъ великихъ державъ и примкнеть къ ихъ соглашенію.

Государь императоръ, заключаль баронъ Брунновъ письмо свое къ Татищеву, обращается ко всёмъ дворамъ, движимый желаніемъ обезпечить такимъ образомъ интересы, общіе всей Европѣ 1).

Пальмерстонъ быль въ восторгв. Русская программа выражала его собственные взгляды, предупреждала даже самыя завѣтныя желанія. Ознакомивъ съ нею французскаго посла, онъ, однако, зам'ятилъ, что, оставляя за Мегметь-Али-пашой южную Сирію, Россія нарушаеть установленный Англіей принципъ: одинъ только Египетъ, окаймленный пустыней. «Я уже переубъдиль барона Бруннова,» прибавиль Пальмерстонъ, «и не сомн'вваюсь въ согласіи представителей австрійскаго и прусскаго.» Но, какъ ни полно было торжество Пальмерстона, онъ не считаль еще себя вполи удовлетвореннымъ. Свойственное большинству англійскихъ государственныхъ людей и какъ бы воплощенное въ этомъ министръ, національное высокомъріе не допускало его до принятія выработаннаго чужимъ дворомъ проекта, безъ внесенія въ него какихъ-либо изм'єненій. Такъ, русскій уполномоченный, поддержанный въ этомъ случа в австрійскимъ, предлагалъ облечь условія соглашенія въ форму конвенціи между пятью великими державами; но Пальмерстонъ непремѣнно требовалъ, чтобъ и Порта была привлечена къ участію въ ней, на правахъ договаривающейся стороны. Не довольствуясь проектомъ конвенціи, составленнымъ Брунновымъ и Нейманомъ, онъ взялъ на себя написать другой проекть. Во введеніе къ нему онъ включиль заявленіе, что великія державы всв раздвляють убъжденіе, что цвлость и спокойствіе Отгоманской имперіи необходимы для равнов ісія и мира Европы. Самыя

<sup>1)</sup> Не имът возможности ознакомиться ни съ подлиннымъ письмомъ барона Бруннова къ Татищеву, ни съ донесеніями его графу Нессельроде, я заимствовалъ содержаніе этого важнаго дипломатическаго документа изъ депеши Себастіани, которому означенное письмо было сперва прочтено Пальмерстономъ, а потомъ сообщено въ письменномъ извлеченія; французскій посолъ дополнилъ посл'єднее изъ собственныхъ воспоминаній. (Графъ Себастіани маршалу Сульту, 24 декабря 1839 (5 января 1840).

статьи Пальмерстоновской конвенціи мало разнились отъ русскоавстрійскаго проекта, но точно опредбляли вспомогательныя сухопутныя силы, предназначаемыя союзниками для защиты турецкой столицы. Султанъ долженъ былъ одновременно потребовать отъ Россіи шесть линейныхъ кораблей и два фрегата, съ дессантнымъ отрядомъ въ 15,000 человекъ, для высадки въ Босфорф, и отъ каждой изъ морскихъ державъ по три корабля и по одному фрегату, отворивъ имъ Дарданелы. Къ англофранцузской эскадрѣ имѣли присоединиться и нѣсколько австрійскихъ военныхъ судовъ. Свой проектъ конвенціи Пальмерстонъ сообщиль французскому послу, снова выразивъ ему надежду на приступленіе къ ней тюпльрійскаго кабинета. На упрекъ последняго, что Англія готовится променять испытанную дружбу Франціи на несбыточное соглашеніе съ Россіей, Пальмерстонъ отвечаль: «Я никогда и не думаль разрывать союза съ Франдіей, а въ особенности, принести его въ жертву Россіи. Согласіе между нами и Россіей состоялось лишь по одному спеціальному вопросу, а именно Восточному; по всёмъ прочимъ вопросамъ союзъ съ Франціей остается въ прежней силь. Къ тому же. говоря о соглашеніи между Россіей и нами, я выражаюсь неправильно. Следовало бы сказать: между нами и всеми державами 1).

Въ началѣ 1840 года, въ переговорахъ, которые столь дѣятельно велись въ Лондонѣ между представителями великихъ державъ, наступило временное затишье. Оно вызвано было непремѣннымъ желаніемъ сентъ-джемскаго кабинета привлечь и Порту къ участію въ предположенной конвенціи, и необходимостью прислать съ этою цѣлью особаго турецкаго уполномоченнаго въ Лондонъ, такъ какъ у турокъ не было въ то время постояннаго представителя при дворѣ королевы Викторіи. Съ другой стороны, нужно было дождаться и отвѣта императорскаго кабинета на потребованныя великобританскимъ правительствомъ измѣненія и дополненія русскаго проекта. Въ надеждѣ, что Франція воспользуется этою отсрочкой для присоединенія къ соглашенію, уже установленному между прочими державами, Пальмерстонъ обѣщалъ «сдержать пылъ русскаго уполномоченнаго» и не предпринимать ничего, пока не прибу-

<sup>1)</sup> Графъ Себастіани маршалу Сульту, 24 и 29 декабря 1839 (5 и 10 января 1840) и 8 (20) января 1840.

деть въ Лондонъ вновь назначенный, на мѣсто отозваннаго Себастіани, французскимъ посломъ въ Англіи, Гизо, которому не нашлось портфеля въ послѣдней французской министерской комбинаціи <sup>1</sup>). Перерывомъ этимъ воспользуемся и мы, чтобъ оглянуться на положеніе, въ коемъ находились между тѣмъдѣла на Востокъ.

Съ воцаренія султана Абдуль-Меджида, тамъ не произошло никакихъ перемънъ во взаимныхъ отношенияхъ Порты и ея мятежнаго васадла. Мегметь-Али продолжаль спокойно владъть, кром'я Египта, Сиріей, Аданой, Кандіей и священными городами Аравіи; сильное войско, подъ начальствомъ сына его Ибрагима, было расположено по обоимъ склонамъ Таврскаго хребта, но послушное приказанію, полученному изъ Александрів, не двигалось впередъ и не помышляло о наступленіи на Константинополь. Турецкій флоть попрежнему оставался добровольнымъ пленникомъ въ Александрійской гавани. Паша настанваль на предоставленіи ему насл'єдственной власти во всёхъ областяхъ, ввъренныхъ его управленію султаномъ, поддерживаль дъятельныя сношенія со своими приверженцами въ Стамбуль и требоваль удаленія верховнаго визиря Хозрева, какъ перваго шага къ примиренію. Въ турецкой столицѣ господствовала совершенная апатія въ Порті, и ожесточенный раздоръ въ средв европейскихъ дипломатовъ, еще такъ недавно торжественно возв'єстившихъ туркамъ о полномъ согласіи, будто бы установившемся между ихъ правительствами по восточнымъ діламъ. Слідуя приміру и указаніямъ тюпльрійскаго двора. французскіе послы, адмиралъ Руссенъ и смѣнившій его къ осени графъ Понтуа, противоръчили всъмъ прочимъ товарищамъ своимъ и убъждали Порту вступить въ непосредственное соглашение съ пашой, не разсчитывая на крайне сомнительное вмешательство державъ. Въ то же время, они, вместе съ англійскимъ посломъ, требовали отъ Порты допущенія въ Дарданеды сильныхъ великобританской и французской эскадръ, крейсеровавшихъ у входа въ проливъ. Въ свою очередь, русскій посланникъ, Бутеневъ, предупреждалъ, что если только Порта осм'влится исполнить это требованіе и если хоть одно иностранное военное судно войдеть въ Дарданеллы, то онъ прерветъ дипломатическія сношенія съ нею и со всею миссіей отплыветъ изъ Константинополя.

<sup>1)</sup> Баронъ Буркено маршалу Сульту, 2 (14) февраля 1840.

Молодой султанъ, робкій и неопытный, колебался между совътами старика Хозрева, доказывавшаго ему необходимость предоставить великимъ державамъ обуздать Мегметъ-Али-пашу. и внушеніями матери, султанши Валиде, и зятьевъ своихъ. находившихъ, что несравненно лучше не допускать вмѣшательства невърныхъ во внутреннія дела Оттоманской имперіи и примириться съ пашой, не прибъгая къ ихъ посредничеству. Чтобы поддержать вліяніе великаго визиря на Абдулъ-Меджида, интернунцій внушиль ему мысль напомнить представителямъ пяти державъ объщание ихъ вступиться за султана. Въ этомъ смыслѣ была составлена нота, въ которой Порта обращалась къ великимъ державамъ съ просьбой «обсудить сообща міры, направленныя къ возвращенію Мегметь-Алинаши на путь долга, побудивъ его возвратить императорскій флоть, отказаться отъ насл'єдственной власти надъ Спріей и взять назадъ непристойное требованіе о смін великаго визиря» 1). Запросъ этотъ поставиль въ затруднительное положеніе всѣ дворы, кромѣ англійскаго. Не говоря уже о французахъ, князь Меттернихъ и даже императорскій кабинетъ не одобрили его. Въ Петербургѣ не были еще увѣрены въ усившномъ исходъ переговоровъ, веденныхъ барономъ Брунновымъ въ Лондонъ. Бутеневу было преднисано объявить турецкимъ министрамъ, что отъ султана зависить опредблить жертвы, которыя онъ согласенъ принести въ интересѣ мира, что русскій дворъ будеть содъйствовать примиренію на заявленныхъ Портой основаніяхъ, что навязывать ей условія значило бы впасть въ ошибку, столь долго парализовавшую примирительныя усилія лондонской конференціи по бельгійскимъ діламъ. Наставленія эти исходили изъ того предположенія, что державамъ невозможно обязаться предъ Турціей заставить Мегметъ-Али-пашу подчиниться рашению ихъ, прежде чамъ состоится это рашеніе и выяснится искренность желанія договаривающихся сторонъ привести его въ исполненіе. Д'я ствительно, въ концѣ августа согласіе между державами существовало пока только на бумагѣ 2).

Дъла приняли иъсколько иной оборотъ съ прибытіемъ въ Константинополь Решидъ-паши, посланнаго въ качествъ чрез-

Порта представителямъ великихъ державъ въ Константинополъ, 10 (22) августа 1839.

<sup>2)</sup> Prokesch-Osten, Mehmed-Ali, p. 122.

деть въ Лондонъ вновь назначенный, на мѣсто отозваннаго Себастіани, французскимъ посломъ въ Англіи, Гизо, которому не нашлось портфеля въ послѣдней французской министерской комбинаціи <sup>1</sup>). Перерывомъ этимъ воспользуемся и мы, чтобъ оглянуться на положеніе, въ коемъ находились между тѣмъ дѣла на Востокѣ.

Съ воцаренія султана Абдуль-Меджида, тамъ не произошло никакихъ перемънъ во взаимныхъ отношеніяхъ Порты и ея мятежнаго васадла. Мегметь-Али продолжаль спокойно владёть, кром'в Египта, Спріей, Аданой, Кандіей и священными городами Аравіи: сильное войско, подъ начальствомъ сына его Ибрагима, было расположено по обоимъ склонамъ Таврскаго хребта, но послушное приказанію, полученному изъ Александріи, не двигалось впередъ и не помышляло о наступлени на Константинополь. Турецкій флотъ попрежнему оставался добровольнымъ пленникомъ въ Александрійской гавани. Паша настанвалъ на предоставленій ему насл'єдственной власти во вс'яхъ областяхъ, ввъренныхъ его управленію султаномъ, поддерживаль дъятельныя сношенія со своими приверженцами въ Стамбуль и требоваль удаленія верховнаго визиря Хозрева, какъ перваго шага къ примиренію. Въ туренкой столиців господствовала совершенная апатія въ Порть, и ожесточенный раздоръ въ средѣ европейскихъ дипломатовъ, еще такъ недавно торжественно возв'єстивших в туркамъ о полномъ согласіи, будто бы установившемся между ихъ правительствами по восточнымъ дёламъ. Слёдуя примёру и указаніямъ тюпльрійскаго двора, французскіе послы, адмиралъ Руссенъ и смінившій его къ осени графъ Понтуа, противорачили всамъ прочимъ товарищамъ своимъ и убъждали Порту вступить въ непосредственное соглашение съ пашой, не разсчитывая на крайне сомнительное вмёшательство державъ. Въ то же время, они, вмёстё съ англійскимъ посломъ, требовали отъ Порты допущенія въ Дарданелы сильныхъ великобританской и французской эскадръ, крейсеровавшихъ у входа въ проливъ. Въ свою очередь, русскій посланникъ, Бутеневъ, предупреждалъ, что если только Порта осм'влится исполнить это требованіе и если хоть одно иностранное военное судно войдеть въ Дарданеллы, то онъ прерветъ дипломатическія сношенія съ нею и со всею миссіей отплыветъ изъ Константинополя,

<sup>1)</sup> Баронъ Буркено маршалу Сульту, 2 (14) февраля 1840.

Молодой султанъ, робкій и неопытный, колебался между совътами старика Хозрева, доказывавшаго ему необходимость предоставить великимъ державамъ обуздать Мегметъ-Али-пашу, и внушеніями матери, султанши Валиде, и зятьевъ своихъ, находившихъ, что несравненно лучше не допускать вмѣшательства невърныхъ во внутреннія дела Оттоманской имперіи и примириться съ пашой, не прибъгая къ ихъ посредничеству. Чтобы поддержать вліяніе великаго визиря на Абдуль-Меджида, интернунцій внушиль ему мысль напомнить представителямъ пяти державъ объщание ихъ вступиться за султана. Въ этомъ смыслѣ была составлена нота, въ которой Порта обращалась къ великимъ державамъ съ просьбой «обсудить сообща мёры, направленныя къ возвращению Мегметъ-Алинаши на путь долга, нобудивъ его возвратить императорскій флотъ, отказаться отъ наследственной власти надъ Сиріей и взять назадъ непристойное требование о смънъ великаго визиря» 1). Запросъ этотъ поставилъ въ затруднительное положеніе всѣ дворы, кромѣ англійскаго. Не говоря уже о французахъ, князь Меттернихъ и даже императорскій кабинетъ не одобрили его. Въ Петербургъ не были еще увърены въ успѣшномъ исходѣ переговоровъ, веденныхъ барономъ Брунновымъ въ Лондонъ. Бутеневу было предписано объявить турецкимъ министрамъ, что отъ султана зависить опредблить жертвы, которыя онъ согласенъ принести въ интересѣ мира, что русскій дворъ будеть сод'виствовать примиренію на заявленныхъ Портой основаніяхъ, что навязывать ей условія значило бы внасть въ онибку, столь долго нарализовавшую примирительныя усилія лондонской конференціи по бельгійскимъ дъламъ. Наставленія эти исходили изъ того предположенія, что державамъ невозможно обязаться предъ Турціей заставить Мегметъ-Али-пашу подчиниться рашенію ихъ, прежде чамъ состоится это р'яшеніе и выяснится искренность желанія договаривающихся сторонъ привести его въ исполненіе. Д'яйствительно, въ концѣ августа согласіе между державами существовало пока только на бумагѣ 2).

Дъла приняли и всколько иной оборотъ съ прибытіемъ въ Константинополь Решидъ-паши, посланнаго въ качествъ чрез-

Порта представителямъ великихъ державъ въ Константинополѣ, 10 (22) августа 1839.

<sup>2)</sup> Prokesch-Osten, Mehmed-Ali, p. 122.

вычайнаго посла въ Парижъ и въ Лондонъ еще Махмудомъ. съ палью заручиться содайствіемь морскихь державь въ предпріятін, замышленномъ султаномъ противъ египетскаго паши. Решидъ потериблъ неудачу въ Парижъ, зато вполиъ очароваль и дорда Пальмерстона, и князя Меттерниха, съ которымъ виделся проездомъ чрезъ Вену. По возвращении въ Константинополь, онъ снова вступиль въ заведывание министерствомъ иностранныхъ дъть. Молодой, - Решиду не было еще и сорока леть, --образованный, умный, ловкій и деятельный министръ скоро овладъть довъріемъ юнаго сулгана и пріобріль расположеніе представителей всіхъ державъ Запада. Мы уже упоминали о его замыслахъ переродить Турцію, преобразовавъ ее на европейскій дадъ. Первою мітрой въ этомъ направленія было торжественное провозглашеніе гюльханійскаго гатти-шерифа, этого первообраза всёхъ послёдующихъ турецкихъ конституцій. Акть этоть окончательно завоеваль его творцу сочувствіе западныхъ дворовъ. Решидъ даль посламъ англійскому и французскому положительное об'єщаніе, что ни въ какомъ случат не призоветь русскихъ на помощь противъ Ибрагима, и по истечени въ 1841 году срока ункіаръ-искелесскому договору, не возобновить союза съ Россіей; зато онъ усп'яль уб'єдить обонхъ дипломатовъ удалить оть Дарданелль крейсеровавшія у входа въ проливъ англійскую и французскую эскадры, которыя и отправились на зимнюю стоянку въ заливъ Вурла, на мало-азіятскомъ берегу. Действуя въ полномъ согласін съ лордомъ Понсонов, онъ снова обратился къ представителямъ великихъ державъ съ нотой, въ которой потребоваль отъ нихъ ответа на недавній запросъ Порты. «Султанъ Абдулъ-Меджидъ», писалъ онъ, «при самомъ вступленів на престоль, сонзволиль даровать великодушное прощеніе Мегметь-Али-паш'є и признать за нимъ наследственную власть надъ Египтомъ. Мегметь-Али отвечаль на это черною неблагодарностью; онъ отказывается возвратить флотъ и старается возбудить возстание въ имперіи. Тѣмъ не менће, султанъ все еще согласенъ предоставить ему право наследованія въ Египте и установить на семъ основаніи свои къ нему отношенія 1),» Отвітомъ на это сообщеніе было

Порта представителямъ великихъ державъ въ Константинополъ, 16 (28) сентября 1839.

офиціальное приглашеніе Порт'є отъ лорда Пальмерстона отправить въ Лондонъ особаго уполномоченнаго, для принятія участія въ сов'єщаніяхъ великихъ державъ по Восточному вопросу. Такое почетное предложеніе успокоило Решида, начинавшаго уже, со свойственною туркамъ подозрительностью, опасаться, какъ бы сближеніе между кабинетами императорскимъ и сентъ-джемскимъ не привело къ разд'єлу Турціи. Чрезвычайнымъ посломъ въ Лондонъ былъ назначенъ постоявный посланникъ Порты при тюильрійскомъ двор'є, Нуриэфенди, получившій приказаніе тотчасъ же отправиться въ столицу Великобританіи.

Нури нашелъ уже въ Лондон'в новаго французскаго посла, Гизо. Назначеніе посл'ядняго вызвано было неудовольствіемъ тюндьрійскаго двора на Себастіани, которому ставили въ вину пристрастіе къ туркамъ, къ Лорду Пальмерстону и къ воссточной его политикъ. Гизо пользовался славой извъстнаго ученаго и писателя, краснорѣчиваго оратора и даровитаго государственнаго человѣка. Въ Парижѣ надѣялись, что ему удастся разстроить зародившееся примиреніе между Россіей и Англіей. и убъдить великобританскій кабинеть въ преимуществахъ французскаго союза. Увъренность эта была такъ велика, что посла не уполномочили ни на единую уступку. Въ данныхъ ему наставленіяхъ, маршалъ Сультъ указываль на двѣ цѣли, преслѣдуемын Франціей: воспользоваться настоящимъ кризисомъ, чтобъ установить на Востокъ такой порядокъ, въ силу коего Порта была бы поставлена подъ совокупное покровительство Европы, съ упраздненіемъ покровительства исключительнаго, предоставленнаго Россіи ункіаръ-искелесскимъ дворомъ, и примирить султана съ пашей, на выгодныхъ для обоихъ основаніяхъ.

За невозможностью вполн'є осуществить первую ціль, слідовало удовольствоваться уже вполн'є достигнутымъ результатомъ, честь коего парижскій кабинетъ приписываль себ'є, а именно тімъ, что Россія вынуждена была признать необходимость для себя «избігать на Восток'є всякаго, слишкомъ громкаго проявленія честолюбивыхъ своихъ замысловъ, всякаго притязанія на преимущественное вліяніе и преобладаніе». Относительно второй ціли, маршаль считаль единственно возможнымъ условіемъ мира предоставленіе нашіє наслідственной власти въ Египт'є и Сиріи, съ возвращеніемъ Портіє прочихъ управляемыхъ имъ областей. Онъ жаловался на проявляемое

Россіей желаніе разъединить Англію съ Франціей, уступки наши англичанамъ называлъ призрачными и даже смѣшными. обвиняль Австрію и Пруссію въ слабости и податливости, благодаря коимъ объ эти державы, согласясь сначала съ Франціей и ея видами по Восточному вопросу, перешли-де на сторону замышляемой противъ нея Россіей коалиціи. «Къ счастію,» продолжала французская депеша, «комбинація эта не удалась: она и не могла удасться, ибо случайнаго совпаденія застарілой вражды съ мимолетнымъ неудовольствіемъ еще недостаточно для согласованія д'яйствительных в несовм'ястимостей и для обращенія въ тождественные интересовъ, не только различныхъ, но и противоположныхъ. Мы въ этомъ были заранъе увърены, и вотъ почему даже тогда, когда заявленія лондонскаго кабинета, повидимому, возвѣщали близкое заключеніе уговора, коимъ намъ грозили, правительство короля ограничилось темъ, что волнению прочихъ дворовъ противопоставило спокойствіе и силу инерціи. Нынѣ все пріостановлено, и послѣ нъсколькихъ робкихъ попытокъ скрыть отъ насъ настоящее положение д'ваъ лордъ Пальмерстонъ, по собственному побужденію, ув'єриль насъ наконець, что ничего не совершится раиће вашего прівзда.» Гизо предписывалось не делать ни малейшей уступки, не подписывать никакого акта безъ предварительнаго разрѣшенія, и тщательно уклоняться отъ вступленія на путь конференцій и протоколовъ 1). Посоль едва успъть прибыть къ мъсту своего назначенія, какъ въ Парижъ произошель министерскій кризись, и Тьеръ заміниль Сульта во главт кабинета и въ званіи министра иностранныхъ діль. Но и новый министръ вполнѣ подтвердилъ инструкціи своего предм'єстника. Въ особенности же, вм'єниль онъ въ обязанность Гизо вести переговоры исключительно съ англійскими министрами и избъгать совмъстнаго обсужденія восточныхъ дъль съ представителями прочихъ дворовъ, чтобы такимъ образомъ, мало-по-малу, освободить французское правительство отъ обязательствъ, наложенныхъ на него совокупною деклараціей дипломатическихъ представителей въ Константинополѣ 2).

Съ прибытіемъ Гизо въ Лондонъ, между нимъ и барономъ Брунновымъ началась глухая, по упорная борьба; каждый изъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Маршалъ Сультъ-Гизо. 7 (19) февраля 1840.

<sup>2)</sup> Тьеръ-Гизо, 2 (14) апрѣля 1840.

этихъ двухъ дипломатовъ старался заполонить лорда Пальмерстона, который, впрочемъ, въ виду податливости нашего дво ра и неуступчивости парижскаго, начиналъ видимо склоняться на нашу сторону. Въ этомъ Гизо могъ убедиться изъ перваго же разговора своего съ англійскимъ министромъ. Оба собеседника упорно стояли на своихъ противоположныхъ точкахъ зрѣнія, по вопросу объ условіяхъ примиренія между султаномъ и пашой. Французскій посоль попытался доказать опасность принятія понудительныхъ мъръ противъ Мегметъ-Али, ссылаясь на то, что всякое обращение къ силь на Востокъ можетъ только послужить на пользу Россін, потому, во-первыхъ, что она, по близости своей, располагаеть тамъ наиболбе значительными средствами д'яйствія, а во-вторыхъ, потому, что каждое сотрясеніе вызываеть бездну случайностей, конхъ нельзя предвидѣть, но которыми, ранѣе другихъ, можетъ воспользоваться Россія. Пальмерстонъ отв'ячаль, что Гизо ошибается относительно нам'вреній русскаго двора. Россія д'вйствительно-де желаетъ войти съ прочими державами въ соглашение по дъламъ Востока. Конечно, ею руководить при этомъ отчасти и желаніе разстроить англо-французскій союзъ, но, съ другой стороны, она тяготится темъ положениемъ, которое создано ункіаръ-искелесскимъ договоромъ. Если Константинополю будетъ угрожать опасность и Порта воззоветь къ помощи императора Николая, то государь этотъ не откажеть въ ней, считая это для себя вопросомъ чести; но сдълаеть онъ это-де неохотно, предвидя, что и Англія, и Франція воздвигнуть ему преграды на Босфорф, а онъ не желаетъ начинать съ ними войны. «Въ нашемъ интересь,» убъждалъ Пальмерстонъ, «въ вашемъ, въ интересѣ всей Европы, облегчить императору его рашенія. Воспользуемся такимъ расположеніемъ Россіи, пока оно существуеть; воспользуемся имъ для того, чтобы ввести оттоманскій вопросъ въ европейское народное право. Для всёхъ насъ будеть великою выгодой уничтожить безъ борьбы этотъ исключительный протекторатъ, столь справедливо возбуждающій наше недов'їріе, и связать договоромъ державу, выражавшую на него притязаніе.» Гизо возразиль, что рискованно вверять русскимъ защиту Константинополя, на что Пальмерстонъ зам'втилъ, что если русскіе пройдутъ къ Босфору во исполнение международнаго трактата и по уполномочію Европы, то опасности на будеть никакой, и они тотчасъ

же уйдуть, по достиженіи общей цёли. «А кто вамъ сказаль,» воскликнуль Гизо, «что имъ возможно будеть удалиться такъ скоро? Кто вамъ сказаль, что война, разъ она возгорится въ Сиріи, не продлится долье, чьмъ вы предполагаете? У паши тамъ значительная армія; онъ можеть даже, въ случав прерванія сообщеній его моремъ, поддержать и продовольствовать ее средствами края и сухимъ путемъ. Говорять уже, что онъ организуеть перевозочныя средства чрезъ пустыню и Палестину; утверждають, что съ этою цёлью собрано имъ до пяти тысячъ верблюдовъ. Вы не высадите въ Сиріи англійскихъ войскъ, Австрія не пошлеть туда своихъ; противъ всёхъ трудностей этой войны, гдѣ бы она ни вспыхнула, въ Сиріи ли, въ Малой ли Азіи или въ Константинополь, всюду придется поручить русскимъ бороться съ ними 1).»

Ловоды эти не дъйствовали на національнаго «министра Англін». Онъ быль твердо уб'єждень въ невозможности для Мегметъ-Али-паши противостоять единогласному рѣшенію державъ. Не вбриль онъ и въ готовность Франціи вступить въ борьбу съ остальною Европой изъ-за наши египетскаго, тоесть изъ-за причины, мало или вовсе не затрогивавшей ея народные интересы. Ограничатся ли французы войной на морь? Но имъ не справиться и съ однимъ англійскимъ флотомъ, не говоря уже о поддержкѣ его русскою эскадрой; что станется тогда съ ихъ колоніями, съ Алжиромъ? Захотять ли они начать войну на сухомъ пути? Но переходомъ черезъ Рейнъ нельзя помочь Мегмедъ-Али-пашть. Къ тому же, они будуть отброшены за эту ръку обратно гораздо скоръе, чъмъ потребовалось бы времени для перехода черезъ нее. Къртимъ разсужденіямъ прим'єшивалось у англійскаго министра чувство крайняго раздраженія противъ короля Лудовика-Филиппа и его совътниковъ. Приноминая ихъ политику за послъдніе годы, онъ находиль, что всюду она была враждебна англійскимъ интересамъ, всюду поступки ихъ противоръчили ихъ увъреніямъ: въ Испанія, въ Португалія, въ Греція, въ Тунисъ, въ Турціи, въ Египть и даже въ Персіи. Нельзя было, по мибнію Пальмерстона, положиться на нихъ и въ частности, на Лудовика-Филиппа. Про последняго Пальмерстонъ язвительно замѣчалъ: «Еслибъ онъ былъ прямымъ, честнымъ и велико-

<sup>1)</sup> Guizot: Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, V, crp. 33-45.

душнымъ человѣкомъ, то не сидѣлъ бы на французскомъ престолѣ» 1).

При такомъ настроеніи великобританскаго министра иностранныхъ дёлъ, поддержанныя уступками русскаго двора, уб'єжденія барона Бруннова являлись какъ бы «взломомъ запертой двери». Т'ємъ не мен'єе, мы согласились на всё предложенныя Пальмерстономъ поправки къ нашему проекту, и въ числ'є ихъ, на привлеченіе Порты къ участію въ подписаніи предположенной конвенціп; вообще предоставили англійскому кабинету «широкую свободу д'єйствій». Инструкціи эти нашему уполномоченному привезъ въ Лондонъ сынъ вице-канцлера, молодой графъ Д. К. Нессельроде, вм'єст'є съ изв'єстіемъ о назначеніи его постояннымъ нашимъ представителемъ при сентъджемскомъ двор'є, въ качеств'є чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра.

Между тъмъ, прибылъ въ Лондонъ и Нури-эфенди, и тотчасъ же обратился къ англійскому правительству и къ представителямъ великихъ державъ съ нотой, въ которой, ссылаясь на объщаніе, заключавшееся въ совокупной ноть 15-го (27-го) іюля минувшаго 1839 года, извъщаль ихъ, что Порта снабдила его надлежащими полномочіями для заключенія съ ними конвенцін, «съ цёлью помочь султану привести въ исполнение сдёлку, на основаніи коей, его величество выразиль нам'вреніе даровать Мегметь-Али-паш'в и датямъ его въ насладственное управленіе Египеть, подъ условіємь, чтобы паша возвратиль оттоманскій флоть и всё прочія области, невходящія въ составъ египетскаго пашалыка» 2). Въ отвътъ своемъ, какъ Пальмерстонъ, такъ и, по предварительному уговору съ нимъ, представители Россіи, Австріи и Пруссіи, выразили готовность сообща «условиться» съ турецкимъ посломъ «о наилучшихъ средствахъ осуществить дружественныя намъренія, выраженныя уполномоченными пяти державъ отъ имени своихъ дворовъ по отношению къ Портв, вышеуномянутою совокупною нотой 27-го іюля (нов. ст.) 1839 года» 3). Отвіть Гизо різко отли-

Лордъ Пальмерстонъ лорду Гранвиллю, 28 февраля (11 марта), 4 (16) и 11 (23) апръля 1840.

<sup>2)</sup> Нури-эфенди дорду Пальмерстону и представителямъ великихъ державъ въ Лондонъ, 27 марта (8 апръля) 1840.

<sup>3)</sup> Лордъ Пальмерстонъ и посланники русскій, австрійскій и прусскій— Нури-эфенди, 1 (13) апрізля 1840.

чался отъ сообщенія его товарищей. Въ немъ совокупная нота была пройдена молчаніемъ, и посоль соглашался лишь принять участіе въ изысканіи средствъ для установки соглашенія, «которое положило бы конецъ на Востокѣ положенію дѣлъ, столь же противному общему желанію пяти державъ, сколько и интересамъ Оттоманской Порты» 1).

Съ прибытиемъ турецкаго уполномоченнаго устранялось, повидимому, последнее препятствіе къ заключенію конвенціи, подписать которую Пальмерстонъ объщаль при участіи Францін или даже безъ нея. Брунновъ уговариваль англійскаго министра приступить немедленно къ делу. По словамъ барона, императоръ Николай равнодушно относился къ вопросу о распредвленін земель между сулганомъ и пашой и готовъ быль согласиться на всякое размежеваніе, признанное справедливымъ прочими державами, но государь находиль, что, принявъ извъстное ръшеніе, Европа обязана привести его въ исполненіе, во что бы то ни стало, и не дозволять Мегметь-Али-нашт насм'яхаться на нею. Но въ этомъ-то и заключалась задержка. Австрія и Пруссія, подобно намъ, признавали англійскій принципъ ограниченія владіній паши однимъ Египтомъ, съ предоставленіемъ ему наслідственний власти въ этой области. Но ихъ пугали попудительныя мъры, необходимыя въ томъ случаћ, если бы наша отказался подчиниться решеніямъ державъ. Пугало ихъ и отстранение Франціи оть европейскаго соглашенія по восточнымъ діламъ. Оба двора, и берлинскій, и вінскій, изощрялись въ придумываніи комбинацій, котовыя могли бы примирить противоположные взгляды кабинетовъ сентьджемскаго и тюнльрійскаго. Пруссія допускала даже оставленіе за Мегмедъ-Али-пашой всей Сиріи, но только въ пожизненное владаніе. Австрія предложила раздалить Сирію между султаномъ и пашой, предоставивъ последнему пожизненно южную часть этой области, аккскій нашалыкъ съ крѣпостью Аккою, и всю Палестину. Меттернихъ убъдилъ Пальмерстона дать свое согласіе на такую сдёлку, подъ условіемъ, что Франція присоединится къ прочимъ державамъ, чтобы принудить Мегметь-Али-пашу (если нужно и силой) удовольствоваться назначенною ему долей. Но и эта уступка была отвергнута французскимъ правительствомъ, предпочитавшимъ тянуть пере-

<sup>&</sup>quot;) Гизо-Нури-эфенди, 16 (28) апръля 1840.

говоры, чтобы дать пашф время примириться съ Портой, минуя посредничество державъ 1),

Этому плану благопріятствовали отозваніе изъ Лондона Нури, вялостью коего были недовольны въ Константинополь, и замъна его Шекибомъ-эфенди, довъреннымъ лицомъ Решидъпаши. Новый турецкій уполномоченный не могъ прибыть въ Англію ран'є второй половины мая, и въ этотъ промежутокъ времени, переговоры должны были, по необходимости, пріостановиться вторично. Тотчасъ по прітадть, Шекибъ, въ нотт на имя англійскаго министра иностранныхъ д'яль и представителей великихъ державъ, выразилъ сожалѣніе, что заботливость ихъ объ умиротвореніи Востока осталась до сего времени безплодною. Порта, утверждаль онъ, предписала ему направить всстаранія къ ускоренію этого дела. Онъ надвется, что существующее между державами согласіе и участіе ихъ къ положенію султана преодолжють всё препятствія, тімь болье, что положение это становится часъ отъ часу затруднительные. Неизв'єстность относительно результата лондонскихъ переговоровъ возбуждаетъ-де въ Турціи всеобщее безпокойство и вызываеть необходимость скораго разрѣшенія вопроса, уже болѣе десяти мѣсяцевъ обсуждаемаго державами. Заключеніе ноты Шекиба было вполит сходно съ нотой его предмъстника Нури и требовало подписанія конвенцін, на изв'єстных уже основаніяхъ 2).

Развязка приближалась. Посланники австрійскій и прусскій снова попытались уб'єдить Гизо, чтоб'є онъ склониль свое правительство къ выраженію согласія хотя бы на оставленіе за Мегметь-Али-пашой насл'єдственнаго влад'єнія Египтомъ и пожизненнаго всею Сиріей, ручаясь, что уговорять лорда Пальмерстона и на эту уступку. Даже баронъ Брунновъ, до того времени бывшій съ французскимъ посломъ въ самыхъ натянутыхъ отношеніяхъ, сд'єлаль шагъ ему навстр'єчу. Сойдясь съ нимъ въ пріемной Foreign Office, «я узналъ вашъ экипажъ у подъ'єзда и поднялся сюда,» сказаль онъ ему, «очень радъ встр'єтиться и побес'єдовать съ вами». Русскій посланникъ обратиль вниманіе Гизо на б'єдственное положеніе Оттоманской имперіи, на ея внутреннее разстройство, всл'єдствіе преобразованій, предпринимаемыхъ съ ц'єлью ея обновленія, на опас-

<sup>1)</sup> Guizot: Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, V, crp. 79-88.

<sup>3)</sup> Шекибъ-эфенди лорду Пальмерстону и представителямъ великихъ державъ въ Лондонъ, 19 (31) мая 1840.

ность продолжительной неизвастности. на необходимость какаможно сворее примирить султана съ пашой, посредствомъ соглишенія, поторое прекратило бы ежечасно возрастан шее злои предотвратило бы всеобщее силтеніе. «Мих посыцають изъ Петербурга, в говориль русскій дипломать, «самый положительныя и выстойчиныя пиструкцій но этому предмету. Нипогда умеренность, и должень быль бы свазать: веливодуще императора не являлось въ большемъ блескъ. Ему извъствы усихи зда, оченщва гибель, угрожающая Турців, а онъ не только далекть отъ мысли воспользоваться этимъ, во желметь исключетельно возстаневленія мира, такого мира, который упрочить бы эту имперію. Онь повеліваеть мні настапнать именно въ этомъ смыслъ предъ великобританскимъ кабинетомъ. Пусть же Франція и Англія согласятся между собой. Все зависить оть ихъ соглашенія. У насъ ибть ничего исключительнаго, инчего рішеннаго, что могло бы поспрепятствовать такому соглашенію. Съ вашей стороны, поддайтесь такому уговору, который могь бы быть принять дордомъ Пальмерстономъ. Сделайте несколько уступокъ. Клянусь вамъ, что если бы лордъ Пальмерстонъ присутствовалъ здёсь, и заговорилъ бы съ нимъ темъ же языкомъ. Государь только того и желаеть, чтобъ этотъ опасный вопросъ быль разрішенъ съ общаго согласія пяти державъ и чтобы миръ снова водворился на Bocrowk 1). "

Гизо самому казалось, что насл'єдственный Египеть и пожизненная Сирія представляли бы псходъ, согласиться на который предписывало Франціи благоразуміе. Но Тьеръ оставался глухъ къ ув'єщаніямъ своего парламентскаго соперника и продолжаль уклоняться отъ участія въ какомъ бы то ни было совокупномъ р'єщеній державъ по турецко-египетскому вопросу. Діло въ томъ, что въ это самое время, онъ получиль изъ Константинополя и Александрій изв'єстія, возбуждавшія въ немъ надежду на скорое улаженіе спора, путемъ непосредственнаго соглашенія Мегметь-Али-паши съ Портой.

Въ началѣ іюня, главный и непримиримый врагъ паши египетскаго, великій визирь Хозревъ, быль, по проискамъ Решида, лишенъ этого званія и удаленъ въ ссылку. Едва узнавъ о томъ, Мегметъ-Али, по совѣту французскаго консула, посиѣшилъ от-

<sup>1)</sup> Guizot: Mimoires pour servir à l'histoire de mon temps, V, crp. 196-198.

править въ Константинополь секретаря своего, Сами-бея, съ выраженіемъ покорности султану и готовности возвратить ему турецкій флоть. И въ Парижѣ, и въ Лондонѣ, сочли это за первый шагъ къ полному примиренію падишаха съ васалломъ, при которомъ не было болѣе мѣста посредничеству державъ. Но если Тьеръ радовался тому, что называлъ наилучшимъ разрѣшеніемъ спорнаго вопроса, то лордъ Пальмерстонъ усмотрѣлъ въ немъ интригу Франціи, мистификацію, направленную рукой французской дипломатіи противъ прочихъ дворовъ и въ особенности, противъ Англіи. Съ цѣлью предупредить ее, онъ предложилъ великобританскому кабинету немедленно уполномочить его на заключеніе съ Россіей, Австріей, Пруссіей и Турціей, давно уже составленной и обсужденной конвенціи по турецко-египетскому дѣлу.

Препятствіе встрітилось тамъ, гді всего меніве можно было ожидать его: въ средъ самаго англійскаго министерства. Большинство его членовъ, столны партіи виговъ: лорды Голландъ, Лансдаунъ, Кларендонъ, Джонъ Россель, и даже первый министръ, лордъ Мельборнъ, были искренно расположены въ пользу поддержанія союзной связи съ Франціей и отказались допустить заключение международнаго акта, изъ коего держава эта была бы исключена и который въ существъ своемъ быль бы гораздо болбе направленъ противъ нея, чемъ даже противъ покровительствуемаго ею паши егппетскаго. Къ тому же, подъ вліяніемъ закоренѣлыхъ національныхъ предубѣжденій, рѣчей и наущеній Гизо, названные министры сомн'ввались въ искренности намфреній русскаго двора и не сочувствовали комбинаціи, основанной на предварительномъ уговор'є съ нами. Въ совъть министровъ, состоявшемся 22-го йоня (4-го йоля), предложеніе лорда Пальмерстона было отвергнуто.

Министръ иностранныхъ дѣлъ, не привыкшій къ вмѣшательству товарищей въ дѣла своего вѣдомства, выразилъ намѣреніе выйти изъ состава кабинета. Въ письмѣ къ первому министру онъ слѣдующимъ образомъ излагалъ причины, побудившія его принять это рѣшеніе.

«Коллективная нота въ іюлѣ прошлаго года,» писалъ Пальмерстонъ лорду Мельборну, «рѣшеніе кабинета, состоявшееся въ Виндзорѣ въ октябрѣ; направленіе и содержаніе моихъ письменныхъ сношеній съ иностранными правительствами за послѣдніе мѣсяцы, доложенныя мною кабинету; наши словесныя

сообщенія посланникамъ и министрамъ этихъ правительствъ въ Англін, и въ частности, Бруннову; два проекта конвенціи, которые, если не ошибаюсь, я, нъсколько дней тому назадъ, прочель кабинету, одинъ составленный мною, другой Брунновымъ и Нейманомъ, - все это было основано на одномъ и томъ же взглядѣ на вопросъ, а именно, на необходимости поддержать независимость и целость Турціи, и, ведя переговоры, я полагалъ, что веду ихъ съ ведома и утвержденія кабинета, въ виду достиженія этой цізи. Съ другой стороны, нікоторые члены кабинета, въ беседахъ своихъ именно съ теми иностранными министрами, съ коими и велъ вышеозначенные переговоры, держали речи и выражали метенія, основанныя на иномъ взглядѣ на предметь; и я слышалъ съ разныхъ сторонъ что лица, не принадлежащія къ правительству, но зав'єдомо, состоящія въ близкихъ отношеніяхъ къ членамъ правительства, и дома, и за границей, тидательно внушали уверенность въ томъ, что мои взгляды не раздёляются большинствомъ моихъ товарищей и что, следовательно, въ этомъ вопросе меня не должно считать выразителемъ чувствъ великобританскаго правительства.

«Частная и ближайшая цёль, достигнуть коей я старался въ теченіе нёсколькихъ мёсяцевъ, сообща съ представителями Австріи, Россіи и Пруссіи, заключалась въ томъ, чтобъ убёдить французское правительство въ необходимости согласиться на такой планъ договора между султаномъ и Мегметъ-Алинашой, который могъ бы быть принятъ прочими четырьмя державами, какъ совмёстимый съ цёлостью Турецкой имперіи и съ политическою независимостью Порты. Въ этомъ я окончательно потерпёлъ неудачу. Быть можетъ, самая цёль была недостижима при настоящемъ положеніи дёлъ, но указанныя мною обстоятельства, конечно, не содёйствовали уменьшенію моихъ затрудненій.

«Вопросъ, подлежащій нынѣ разрѣшенію великобританскаго правительства, состоить въ слѣдующемъ: должны или нѣтъ четыре державы, не успѣвъ добиться соглашенія съ Франціей. дѣйствовать съ цѣлью осуществленія своихъ намѣреній безъ содѣйствія Франціи, но съ увѣренностью, почерпнутою въ положительныхъ и неоднократныхъ заявленіяхъ французскаго правительства и въ истекающихъ изъ нихъ политическихъ со-

браженіяхъ, что Франція не будетъ помогать имъ при осуцествленіе ихъ м'єръ?

«Мое митне по этому вопросу опредъленно и неизмънно. полагаю, что предположенная цъль въ высшей степени ажна для интересовъ Англіи, для сохраненія равновъсія иль и для поддержанія мира Европы. Я нахожу три деравы внолит готовыми содъйствовать осуществленію моихъ идовъ на предметь, если виды эти окажутся также видами еликобританскаго правительства. Я отнюдь не сомитьваюсь въ омъ, что четыре державы, дъйствуя сообща въ смыслъ подержки султана, имъють полную возможность привести эти иды въ исполненіе; и думаю, что торговыя и политическій ыгоды Великобританіи, честь и достоинство страны, доброовъстность по отношенію къ султану и правильный взглядъ а европейскую политику, одинаково требують, чтобы мы погушили такимъ образомъ.

«Съ другой стороны, я нахожу, что, отступивъ назадъ и клонясь отъ совмъстнаго дъйствія съ Австріей, Россіей и Груссіей въ этомъ вопросѣ, потому только, что Франція преываеть въ одиночествъ и не хочетъ присоединиться къ намъ, ы поставили бы нашу страну въ унизительное положение, ри которомъ она очутилась бы на помочахъ Франціи, и факически признали бы, что даже при поддержкъ со стороны рехъ прочихъ державъ материка, мы не смѣемъ держаться олитической системы, противной вол'в Франціи, и считаемъ ея оложительное содъйствіе необходимымъ условіемъ нашихъ обственныхъ дъйствій. Такой политическій принципъ предгавляется мий несовийстнымъ съ могуществомъ и положеіемъ Англіи, и признаніе его часто приводило бы Англію, акъ, напримъръ, въ настоящемъ случат, къ подчинению себя идамъ Франціи въ осуществленіи предпріятій, вредныхъ брианскимъ интересамъ.

«Прямымъ послѣдствіемъ нашего отказа идти впередъ съ ремя державами, по той причинѣ, что Франція не присоедияется къ намъ, будетъ то, что Россія возьметъ обратно редложенія свои о присоединеніи къ прочимъ державамъ для 
стройства дѣлъ Турціи, и снова займетъ свое отдѣльное и 
динокое положеніе по отношенію къ этимъ дѣламъ, и вы 
олучите ункіаръ-искелесскій договоръ, возобновленный подъ 
акою либо еще болѣе неблагопріятною формой. Такимъ обра-

зомъ, мы потеряемъ въ этомъ дѣлѣ тѣ выгоды, для пріобрѣтенія коихъ понадобилось столько продолжительныхъ и сложныхъ усилій съ нашей стороны, и Англія добровольнымъ и сознательнымъ дѣйствіемъ возстановить то отдѣльное покровительство Россіи надъ Турціей, которое такъ долго возбуж дало основательныя зависть и опасеніе прочихъ европейскихъ державъ.

«Конечнымъ послѣдствіемъ такого рѣшенія явится практическое раздѣленіе Турецкой имперіи на два отдѣльныя и самостоятельныя государства, изъ коихъ одно будетъ въ зависимости отъ Франціи, а другое станетъ сателлитомъ Россіи, причемъ въ обоихъ наше политическое вліяніе будетъ уничтожено, а наши торговые интересы—принесены въ жертву; и это распаденіе неминуемо подастъ поводъ къ пререканіямъ и столкновеніямъ, которыя вовлекутъ европейскія державы въсамыя серіозныя ссоры.

«Въ теченіе нёсколькихъ лётъ я посвящалъ этимъ вопросамъ самое тщательное и постоянное вниманіе. Я не помню, чтобъ у меня когда либо составилось болёе твердое уб'єжденіе по предмету одинаковой важности, и я вполнѣ увѣренъ, что если мнѣніе мое ошибочно по этому вопросу, то оно малоцѣнно и по всякому другому.

«Дважды мивніе мое по этимъ діламъ было насиловано кабинетомъ, и дважды рекомендованная мною политика отринута. Во-первыхъ, въ 1833 году, когда султанъ прислаль просить насъ о помощи, прежде чімъ Мегметъ-Али иміль какой либо матеріальный успісхъ въ Сиріи, и когда Россія выразила желаніе свое, чтобы мы оказали содійствіе султану, говоря, однако, что если мы не окажемъ, то окажетъ его она. Во-вторыхъ, въ 1835 году, когда Франція была готова вмість съ нами заключить договоръ съ султаномъ для охраненія цілости его имперіи. Послідовавшія событія въ обоихъслучаяхъ показали, что я не преувеличиваль неминуемой опасности, которой хотіль избісжать, ни размігра затрудненій, кон желаль предупредить.

«Нынѣ мы дошли до третьяго кризиса, когда рѣшенія великобританскаго кабинета будуть имѣть рѣшающее вліяніе на будущія событія; но въ настоящее время опасность болѣе очевидна и ничѣмъ не прикрыта, а средства противъ нея полнѣе и находятся въ нашихъ рукахъ. «Предметь, подлежащій рѣшенію, входить въ кругь дѣятельности моего департамента, и меня могли бы счесть въ значительной степени лично отвѣтственнымъ за послѣдствія такихъ дѣйствій, направленіе коихъ я не могъ бы взять на себя. А потому я увѣренъ, что васъ не удивить отклоненіе мною роли орудія для проведенія политики, неодобряемой мною, и слѣдовательно принятіе той мѣры, о которой я упоминалъ въ началѣ этого письма ¹).»

Приведенное нами письмо лорда Пальмерстона есть историческій документъ первостеценной важности. Оно какъ нельзя яснъе показываеть, до какой степени были противоположны побужденія вступавшихъ въ соглашеніе двухъ дворовъ: великобританскаго и нашего. Въ то самое время, какъ мы приносили въ жертву Англіи наше традиціонное, историческое, завоеванное оружіемъ и утвержденное договорами преобладаніе въ Турціи, Англія, принимая отъ насъ эту жертву, не давала намъ взамънъ ръшительно ничего. Она хорошо знала, что взаимныя отношенія государствъ и народовъ слагаются помимо ихъ воли, въ силу естественныхъ условій, и что по географическому положенію своему, Россія не можеть не быть соперницей Англіи на Востокъ, каково бы ни было мимолетное настроеніе императорскаго кабинета. Пальмерстонъ радовался, видя какъ мы собственными руками, въ угоду ему, раздёлываемъ дёло, совершенное цёлымъ рядомъ русскихъ покольній, обезсиливаемъ себя и, отказываясь отъ правъ своихъ, теряемъ наше нравственное обаяніе, плодъ віковыхъ усилій и блестящихъ поб'єдъ военныхъ и дипломатическихъ. Но сблизиться или только примириться съ нами и дъйствовать сообща во всёхъ дёлахъ на Западё, какъ и на Востоке, другими словами, возобновивъ шомонскій договоръ, стать къ намъ и нашимъ политическимъ спутникамъ, Австріи и Пруссін, въ союзническія отношенія, -- этого ему и въ голову не приходило. Въ глазахъ его, какъ и огромнаго большинства англичанъ, Россія оставалась, по-прежнему, врагомъ исконнымъ н заклятымъ; затормозить историческое ея развитіе, обезсилить ее, оттёснить, лишить всякаго вліянія на судьбы Европы и Востока, по-прежнему, было главною целью національной политики Великобританіи.

<sup>1)</sup> Лордъ Пальмерстонъ лорду Мельборну, 23 іюня (5 іюля) 1840.

Доводы Пальмерстона сломили противодъйствіе товарищей его по министерству. Онъ получиль отъ нихъ потребованное полномочіе, и 3-го (15-го) іюля была подписана конвенція между Россіей, Англіей, Австріей и Пруссіей, съ одной стороны, и султаномъ—съ другой.

Во вступленін къ этой конвенціи упоминалось обязательство, принятое четырьмя державами, относительно Порты, въ совокупной ноть отъ 15-го (27-го) иоля 1839 года, и выражалось желаніе ихъ «блюсти за поддержаніемъ цівлости и назависимости Оттоманской имперіи въ интересѣ упроченія евронейскаго мира». Договаривающіяся стороны обязывались, «действуя въ совершенномъ согласіи», принудить Мегметъ-Алипашу къ принятію предложенныхъ ему султаномъ условій примиренія, причемъ каждая изъ сторонъ предоставляла себь содъйствовать достижению общей цъли, «согласно средствамъ дъйствія, коими она располагаетъ». Въ случав отказа пашя подчиниться означеннымъ условіямъ, державы объщали принудить его къ тому силой, условясь между собой о необходимыхъ для сего мфрахъ. Въ то же время, по приглашеню султана, дворы лондонскій и вінскій предписывали эскадрамъ своимъ въ Средиземномъ морѣ немедленно прервать сообщенія моремъ между Египтомъ и Сиріей и воспрепятствовать перевозкѣ изъ одной области въ другую войскъ, лошадей, оружія, снарядовъ и всякихъ военныхъ припасовъ, а также оказать помощь и содбиствіе тімъ изъ подданныхъ султана, которые «выразять вёрность своему государю», другими словами, поддержать въ Сиріи возстаніе м'єстныхъ жителей противъ власти Мегметь-Али-паши. Если паша, упорствуя въ отказъ, двинетъ свои войска и флотъ въ направленіи къ Константинополю, то державы по первому призыву султана «возьмуть на себя защиту его престола посредствомъ условленнаго общаго дъйствія, съ цълью оградить оба пролива. Босфоръ и Дарданеллы, а также столицу Оттоманской имперіи отъ всякаго нападенія». Но какъ только присутствіе союзныхъ военныхъ п морскихъ силъ въ проливахъ перестанетъ быть необходимымъ, онѣ «одновременно отступять и возвратятся въ моря Черное и Средиземное». Мара эта должна считаться чрезвычайною, можеть быть принята лишь по просьбѣ сулгана и съ цълью его защиты, въ случав наступленія войскъ Мегметъ-Али-паши. Ею не отм'вняется «древнее правило Оттоманской имперіи, въ силу коего всегда воспрещалось военнымъ судамъ иностранныхъ державъ входить въ проливы Дарданельскій и Босфорскій». Султанъ заявлялъ, что намъренъ строго соблюдать это правило въ будущемъ, «пока Порта въ миръ» съ прочими державами; Россія же, Англія, Австрія и Пруссія обязались «уважать это ръшеніе султана и сообразоваться съ вышеозначенными принципами» 1).

Къ конвенціи приложенъ быль отдельный акть, имівшій одинаковую съ нею силу и значеніе, и излагавшій условія примиренія султана съ пашой. Султанъ предлагаль даровать Мегметъ-Али-пашт Египетъ въ наслъдственное управление и въ пожизненное — южную Сирію съ крѣпостью Акка, подъ условіемъ, что тоть, въ теченіе десяти дней со дня объявленія ему этихъ предложеній, согласится принять ихъ, очистить отъ войскъ своихъ Аравію и священные въ ней города, Кандію, Адану и сіверные округа Сиріи. По истеченіи этого срока, Мегметъ-Али-пашт будетъ предложена наследственная власть надъ однимъ Египтомъ, съ правомъ наследованія въ прямой нисходящей линіи, но съ тімь, чтобъ и это предложеніе было имъ принято въ теченіе слідующихъ десяти дней. Смотря по тому, большая или меньшая территорія останется за нашой, будеть опредълена и причитающаяся съ него дань. Въ обоихъ случаяхъ паша обязанъ возвратить турецкій флотъ, не вычитая ничего изъ своей дани за издержки по его содержанію. На Египеть распространялось дійствіе всіхть договоровъ, заключенныхъ Портой съ иностранными державами, и изданныхъ ею законовъ; египетскія войска провозглашались составною частью арміи сулгана. Если и по истеченін вторичнаго десятидневнаго срока Мегметь-Али отказался бы отъ принятія предложеній Порты, «то султанъ будеть считать себя въ правѣ взять назадъ эти предложенія и соотвётственно сему, поступить въ будущемъ такъ, какъ укажутъ ему его собственные интересы и совъты его союзниковъ» 2).

Следовали еще два протокола. Первымъ Порта предоставляла себе выдавать, по прежнимъ примерамъ, разрешение на

¹) Конвенція, заключенная между Россіей, Англіей, Австріей, Пруссіей и Турціей, въ ондонъ. 3 (15) іюля 1840.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Отдъльный актъ, приложенный къ лондонской конвенціи З (15) іюдя 1840.

проходъ чрезъ Дарданеллы и Босфоръ легкимъ военнымъ судамъ иностранныхъ, дружественныхъ съ нею державъ, содержащимъ почтовыя сообщенія посольствъ ихъ въ Константинополь. Вторымъ, секретнымъ протоколомъ, договаривающіяся стороны условились, чтобы, во избѣжаніе потери времени постановленія конвенціи начались уже приводиться въ исполненіе, до размѣна ратификацій между державами <sup>1</sup>).

Наконецъ, въ самый день этого размѣна, уполномоченные Россіи, Англіи, Австріи, Пруссіи и Турціи подписали въ Лондонѣ третій протоколь, въ коемъ первыя четыре державы. «съ цѣлью выставить въ надлежащемъ свѣтѣ безкорыстіе. руководившее ими при заключеніи сего акта,» формально объявили, «что при приведеніи въ исполненіе обязательствъ, истекавшихъ изъ помянутой конвенціи для договаривающихся сторонъ, державы эти не ищутъ ни земельнаго приращенія, ни какого-либо исключительнаго вліянія или торговаго премущества для своихъ подданныхъ, которыя не могли бы быть пріобрѣтены также подданными прочихъ державъ»; Порта же, «отдавая справедливую дань уваженія благородству чувствъ и безкорыстію политики союзныхъ дворовъ, приняла къ свѣдѣнію декларацію, заключающуюся въ настоящемъ протоколѣ» 2).

Такова была лондонская конвенція 1840 года, первый актъ совокупнаго вмішательства великихъ державъ въ діла Востока. Въ Берлині къ ней отнеслись довольно равнодушно и не безъ тревожнаго опасенія взирали на устраненіе Франція. Въ Віні, гді еще недавно упрекали барона Бруннова за то, что тотъ умышленно-де усложняетъ Восточный вопросъ в препятствуеть его разрішенію, князь Меттернихъ, съ обычнымъ своимъ оптимизмомъ, выражалъ величайшую радость по поводу заключенія конвенцій, стараясь приписать ее постоянству своихъ дипломатическихъ усилій. «Давно уже,» писала въ дневникі своемъ княгиня, жена канцлера, «я не видала обіднаго мужа моего столь довольнымъ 3).» Довольны были п въ Петербургі; лондонскую конвенцію серіозно считали у насъ

Два протокола, приложенные къ той же конвенціи, отъ того же числа и года.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Протокодъ, подписанный въ Лондонъ уполномоченными Россіи, Англіи, Австріи, Пруссіи и Турціи 5 (17) сентября 1840.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Дневникъ внягини Меттернихъ, 30-го іюня (12 іюля) п 9 (21) іюля 1840.

первымъ шагомъ къ возстановлению шомонскаго союза четырехъ великихъ державъ противъ революціонной Франціи и, по французскимъ извъстіямъ, императоръ Николай выразиль даже рѣшимость, въ случаѣ надобности, привести въ исполненіе ея постановленія одинъ, собственными силами и безъ участія союзниковъ 1), Но встхъ боле торжествоваль Пальмерстонъ. Однимъ ударомъ онъ достигалъ трехъ важныхъ пълей: наказанія Франціи за попытку освободиться отъ англійской опеки и слідовать самостоятельной политикі; добровольнаго отреченія Россіи отъ историческаго преобладанія въ Турціи; признанія Европой англійской указки въ восточныхъ делахъ п соотвётственнаго значенія и вліянія Англіи на Восток'в. Пальмерстонъ не сомнѣвался въ томъ, что Франція не посмѣетъ воспротивиться силой решеніямъ четырехъ державъ и ограничится «сердитымъ» протестомъ. Онъ даже надъялся, что въ конців концовъ парижскій кабинеть самъ посовітуєть Мегметъ-Али-паш'в покориться необходимости. «Это можеть открыть новый исходъ для удовлетворенія французскаго тщеславія,» заубчаль онъ, «а коль скоро мы достигаемъ нашей цёли, мы мало заботимся о тёхъ средствахъ, которыя приводять насъ къ ея достиженію.» По убѣжденію министра, уступка притязаніямъ Франціи въ восточномъ дёлё обратила бы ее въ диктатора всей Европы, и Англіи пришлось бы дойти до войны съ нею, вследствие новыхъ и съ каждымъ разомъ все болье и болье неумъренныхъ требованій французскаго правительства 2).

По всёмъ этимъ причинамъ, Пальмерстонъ не счелъ даже нужнымъ предупредить французскаго посла въ Лондоне о готовившемся заключени конвенции представителями прочихъ четырехъ великихъ державъ. Онъ объявилъ Гизо о подписании, три дня спустя, какъ о совершившемся факте, и только чрезъ два мёсяца, то есть, уже по размёне ратификацій, сообщилъ тюильрійскому двору самый текстъ конвенціи. Это не помёшало британскому министру пригласить тюильрійскій дворъ оказать содействіе исполненію условій, въ точности неизвёстныхъ Франціи, которыя самъ Пальмерстонъ называлъ «тяжкимъ для нея ударомъ». «Франція,» писалъ онъ англій-

<sup>&#</sup>x27;) Тьеръ-Гязо, 11 (23) августа 1840.

<sup>2)</sup> Лордъ Пальмерстонъ сэръ-Уильяму Темплю, 15 (27) іюля 1840.

скому поверенному въ делахъ въ Париже, «находится ныне въ затрудненіи; но наилучшій выходъ изъ него есть въ то же время и честивищий, и самое умное, что можеть саблать Тьеръ — прямо вельть сказать Мегмету, чтобы тотъ сразу принялъ первое сдѣланное ему предложеніе. Если Тьеръ этого не сдёлаеть, то тёмъ лишь упрочить союзъ, изъ котораго Франція сама себя исключила, а Лудовику-Филиппу не можеть быть пріятно, если Франція будеть поставлена имъ въ положеніе, сходное съ тімъ, въ коемъ она находилась въ 1815 году. Тьеръ сначала, въроятно, осердится. Но не такіе мы люди, чтобъ испугаться угрозъ, и онъ слишкомъ уменъ, чтобы совершить какое-либо дёло, которое способно вызвать столкновеніе между нимъ и даже одною Англіей, не говоря уже о прочихъ трехъ державахъ, въ особенности въ вопросъ, гдъ право не на сторонъ Франціи. Вы говорите, что Тьеръ-горячій другь и опасный врагь. Пусть такъ. Но мы слишкомъ сильны, чтобы поддаться подобнымъ соображеніямъ. Впрочемъ. я сомнѣваюсь, чтобы было возможно вполнѣ положиться на дружбу Тьера и, сознавая свою правоту, не боюсь его въ качествъ врага. Что бы онъ ни говориль, следуетъ взирать на діло, какъ на совершившійся факть, какъ на неизмінное різшеніе, отъ котораго отступиться нельзя 1).»

Исключеніе Франціи изъ европейскаго «концерта», разр'єшеніе одного изъ важн'єйшихъ политическихъ вопросовъ, помимо ея участія и вопреки ея желаніямъ и пользамъ, удивило, встревожило, глубоко оскорбило Лудовика-Филиша и его сов'єтниковъ. Тьеръ р'єзко отозвался объ условіяхъ конвенціи «вчетвертомъ», назвавъ ихъ «необдуманными и неосторожными», и выразилъ сомн'єніе въ возможности привести ихъ въ исполненіе. «Франція полагаеть,» писалъ онъ, «что четыре державы приготовили такимъ образомъ для независимости Оттоманской имперіи и для всеобщаго мира бол'є серіозную опасность, нежели та, какою угрожало ей честолюбіе вице-короля;» намекъ на посл'єдствія занятія Константинополя русскими войсками. Отклоняя предложеніе Англіп содъйствовать осуществленію постановленій конвенціи, французскій министръ не грозилъ, однако, войной, а заявиль, что вс'є усилія Фран-

<sup>1)</sup> Лордъ Пальмерстонъ сэръ-Генри Булверу, 9 (21) йоля 1840.

ціи будуть устремлены къ достиженію двухъ цілей: сохраненія мира и европейскаго равновісія 1).

Характерно объяснение Гизо съ Пальмерстономъ при сообщеній посл'єднему вышеприведенной депеши отъ главы нарижскаго кабинета. Посолъ упрекалъ министра въ томъ, что конвенція была заключена тайкомъ отъ Франціи, которой даже не предложили принять въ ней участіе. Тотъ оправдывался, утверждая, что четыре державы потеряли всякую надежду на содъйствіе ихъ видамъ тюильрійскаго двора. Гизо напомнилъ о долгольтнихъ дружественныхъ связяхъ между двумя сосъдними государствами, о тесномъ союзе между ними, ныне, повидимому, расторгнутомъ, «Мы не измѣняемъ нашей общей политикъ,» возразилъ Пальмерстонъ, «мы не измъняемъ и нашимъ союзамъ; мы были и остаемся по отношению къ Франціи въ томъ же настроеніи. Правда, мы расходимся съ нею по одному несомненно важному вопросу, но вопросу спеціальному и ограниченному... Если Франція останется въ немъ одинокою, согласно собственному желанію, какъ г. Тьеръ и предвидѣлъ эту возможность въ ръчи, произнесенной съ вашей трибуны. то одиночество это не будеть общимъ, постояннымъ. Наши об'в страны во всякомъ случав будуть попрежнему соединены могущественнѣйшими узами мнѣній, чувствъ и интересовъ, и союзъ нашъ не погибнеть, какъ не погибнетъ и миръ Европы, » Не обощлось, конечно, и безъ обычныхъ подозрѣній, обоюдно высказанныхъ противъ Россіи и замысловъ ея на Востокъ. Пальмерстонъ, какъ бы нехотя признался своему собеседнику, что, въ случат наступленія египетской армін на Константинополь, русское войско займеть турецкую столицу одновременно со вступленіемъ англійской эскадры въ Мраморное море; но тутъ же поспѣшиль прибавить: «Далѣе этого еще ничего не предвидѣли и не рѣшили; мы просто условились согласиться снова, если представится въ томъ надобность. Но дело не зайдеть такъ далеко.» Допущеніе, въ виду изв'єстной случайности, русскихъ военныхъ и морскихъ силъ на берега Босфора, Пальмерстонъ старался извинить «огромною выгодой, которую представляеть для всей Европы прекращеніе исключительнаго протектората Россіи надъ Портой». «Мы умываемъ себѣ руки въ виду такого будущаго,» отвѣчалъ ему Гизо 2).

<sup>4)</sup> Тьеръ-Гизо, 9 (21) іюля 1840.

<sup>2)</sup> Гизо-Тьеру, 12 (24) іюля 1840.

Французская партія при англійскомъ дворії и даже въ министерствъ была слишкомъ сильна, чтобы допустить полный разрывъ между двумя недавними союзницами. Она тщательно изыскивала всевозможныя средства для примиренія ихъ противоположныхъ взглядовъ. Естественнымъ посредникомъ между Англіей и Франціей быль король Леопольдъ бельгійскій, дядя королевы Викторіи и ея супруга и зять Лудовика-Филиппа. Въ письмахъ къ тестю и къ его первому министру онъ предложиль имъ свои «добрыя услуги». Онъ выражаль мивніе, что конвенція 3-го (15-го) іюля должна быть зам'єнена договоромъ между всёми пятью державами, съ открыто заявленною целью огражденія целости и независимости Оттоманской имперіи, такъ какъ подобный договоръ представляеть-де единственный достойный Франціи исходь изъ ея политическаго одиночества. Мысль эта обсуждалась въ чрезвычайномъ совъть, созванномъ Лудовикомъ-Филиппомъ, въ концт іюля (началт августа), въ замкъ Э, причемъ, кромъ короля и Тьера, присутствоваль и французскій посоль въ Лондонъ. Ръшено было одобрить ее, подъ условіемъ, чтобы новый договоръ отміниль прежнюю конвенцію, такъ сказать, ее упраздниль. «Но,» оговаривался Тьеръ, «если, напротивъ, трактатъ впятеромъ не будеть иметь целью гарантировать status quo для всёхъ, если, напримъръ, онъ хотя и будеть заключать гарантію существованія Турецкой имперіи, но въ то же время допустить приведеніе въ исполненіе только-что условленнаго договора вчетверомъ, то подобное дело будетъ лишено всякаго смысла. Пока стануть предъ нашими глазами казнить виде-короля египетскаго, вопреки нашимъ интересамъ и желаніямъ, мы подпишемъ съ четырьмя палачами трактать противъ будущихъ опасностей Оттоманской имперіи, единственно для того, чтобы совершить что-нибудь впятеромъ! Но, поступая такъ, мы походили бы на недовольныхъ дътей, плакавшихъ и шумъвшихъ изъ-за того, чтобъ имъ отворили запертую дверь. Въ этомъ не было бы ни смысла, ни достоинства 1).»

Привезенныя Гизо изъ Э инструкціи сводились къ двумъ проектамъ: гарантированное status quo, или посредничество Франціи. Въ первомъ случаѣ, пять великихъ державъ имѣли поручиться за цѣлость ◆томанскихъ владѣній, на основаніи

<sup>1)</sup> Guizot: Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, V, crp. 269.

кутахійскихъ условій, то-есть съ оставленіемъ за пашой не только Египта, но и всей Сиріи, Аданы, Кандіи и священныхъ городовъ, хотя и безъ наслъдственности, съ обязательствомъ для великихъ державъ силой воспротивиться всякому нападенію Мегметъ-Али-паши на Порту. Во второмъ случать, паша долженъ былъ уполномочить Францію вести за него переговоры съ прочими четырьмя державами, причемъ основаніемъ соглашенія послужило бы признаніе за нимъ власти наследственной въ Египте и пожизненной въ Сиріи. Находившійся въ то время въ Англін, король бельгійцевъ взялся склонить Пальмерстона на одну изъ этихъ сдёлокъ. Переговоривъ съ министромъ, Леопольдъ сказалъ французскому послу: «Я открыль брешь. Здёсь вполнё сознають серіозность настоящаго положенія, но упрямство велико. Самолюбіе задѣто, личность встревожена. Имена собственныя примъщиваются къ доводамъ, упреки къ соображениямъ. Лордъ Пальмерстонъ продолжаетъ утверждать, что Мегметъ-Али уступитъ либо по первому приглашенію Порты, либо тотчась по принятіи понудительных в міръ. Тімъ не менье, великій шагъ впередъ уже сділанъ. Мысль о трактать между пятью державами съ целью гарантировать Оттоманскую имперію принята благосклонно. Необходимость возвратить Франціи право участія въ разр'єшеніи вопроса чувствуется всёми. Я останусь здёсь еще нёсколько дней и буду продолжать. Нужно терибливо идти шагъ за шагомъ 1).»

Однако, лордъ Пальмерстонъ туго поддавался убѣжденіямъ. Напрасно старались запугать его воинственнымъ настроеніемъ французскаго народа и личною горячностью Тьера. «Нынѣшняя Франція,» разсуждаль онъ, «весьма отлична отъ Франціи временъ имперіи. Тогда война была для всѣхъ единственнымъ средствомъ пріобрѣтенія денегъ; теперь война, напротивъ, прекратила бы для большинства возможность ихъ пріобрѣтать. Четверть столѣтія мира не даромъ переживается народомъ. Говорятъ, что Тьеръ сорви-голова, способный на все, а потому въ высшей степени опасный, и что слѣдовательно ему нужно уступить. Я же предерживаюсь совершенно противоположнаго мнѣнія. Я не боюсь сорванца, всего менѣе въ качествѣ явнаго врага, и никогда не отступлю предъ такимъ человѣкомъ, развѣ, какимъ-ннбудь чудомъ, онъ окажется правымъ 2).» Послѣ объ-

<sup>&#</sup>x27;) Тамъ же, стр. 282.

<sup>2)</sup> Лордъ Пальмерстонъ сэръ-Генри Булверу, 11 (23) августа 1840.

исненія съ королемъ Леопольдомъ, Пальмерстонъ объявиль Гизо. что конвенція 3-го (15-го) іюля не можеть быть ни отм'єнена, ни измѣнена, и что всѣ ея постановленія будуть приведены въ исполнение. Лишь когда цёль окажется вполнё достигнутою. можно завести рѣчь о новомъ общемъ договорѣ между пятью державами. Гизо снова упомянуль о трудности заставить нашу подчиниться р'вшенію четырехъ союзныхъ дворовъ и выразиль опасеніе, какъ бы понудительныя противъ него міры не разгорались въ продолжительную и кровопролитную войну. «Увидимъ,» возразилъ Пальмерстонъ. «Если событія оправдаютъ ваши предположенія, то будь что будеть. Въ сущности у насъ съ вами на Востокъ одинаковая общая и постоянная политика. Если бы пришлось призвать русскія войска въ Азію, то Англія, віроятно, не болбе Францін была бы расположена къ тому. Мы стали бы изыскивать иныя средства, и то, что невозможно нынъ, стало бы, можетъ быть, возможнымъ тогда. До тёхъ поръ мы испытаемъ средства условленныя 1),»

Но то, чего не могли вынудить у Пальмерстона настоянія французской дипломатіи и посредничество короля бельгійцевъ, было достигнуто единодушными усиліями англійскихъ государственныхъ людей всёхъ оттёнковъ, вождей оппозиціи, министровъ, высшаго политическаго авторитета Великобританіи, герцога Веллингтона, наконецъ, самой королевы. Уступая ихъ просьбамъ, Пальмерстонъ рѣшился протянуть руку примиренія Францін. «Я сділаю первый шагь,» вымолвиль онъ; впрочемъ, шагъ этотъ далеко не отвъчалъ надеждамъ и желаніямъ сторонниковъ французскаго союза. Въ пространномъ меморандум' Пальмерстонъ упрямо доказываль неправоту политики тюильрійскаго двора въ турецко-египетской распрф, уклоненіе его отъ обязательства дёйствовать сообща съ прочими державами, которыя были необходимо вынуждены постановить різшеніе, не останавливаясь предъ возраженіемъ Франціи, и исполнить это рішеніе, не заботясь о возможномъ ея противодъйствін. Лишь въ заключеніе, выразивъ надежду, что французское правительство не откажеть въ содъйствіи своемъ предпринятому четырьмя союзными дворами замирению Востока, Пальмерстонъ допускаль, что тогда настанетъ время для Франціи войти въ соглашеніе съ этими дворами, дабы упрочить ре-

<sup>1)</sup> Гизо-Тьеру, 10 (22) августа 1840.

зультаты ихъ вмёшательства въ пользу султана и обезпечить Оттоманскую имперію отъ грядущихъ опасностей <sup>1</sup>).

Ни тонъ, ни содержаніе англійскаго меморандума не удовлетворили французское правительство. «Пресловутая нота,» писаль Тьеръ къ Гизо, «ничего не улаживаеть; она способиа скорфе ухудшить положеніе, чемь его улучшить, еслибы мы захотёли стать щекотливыми. Это точь-въ-точь меморандумъ 17-го йоля (нов. ст.), съ прибавленіемъ упрековъ за прошлое, требующій отъ насъ вторично нашего нравственнаго вліянія и предлагающій, по приведеніи въ исполненіе договора 15-го иоля (нов. ст.), допустить насъ въ совъть «пяти», дабы обезпечить Турецкую имперію отъ опасностей, которыя могуть грозить ей въ будущемъ. Въ точномъ переводъ это означаетъ, что, принявъ русскій союзъ противъ Мегметъ-Али-паши, Англія ділаеть намъ честь принять французскій союзъ противъ русскихъ. Въ самомъ дѣлѣ, невозможно быть покладистѣе, и мы конечно неправы, жалуясь на это. Лучше было бы остаться при меморандум' 17-го йоля. Впрочемъ, не следуетъ принимать это съ желчью. Нужно быть холодными и равнодушными, говорить, что эта нота ухудшила бы дурное съ нами обращеніе, если бы мы хотіли истолковывать его въ худую сторону. ибо, послѣ того, какъ договоръ 15-го иоля такъ оскорбиль насъ, утверждать, что онъ будеть исполненъ и что по исполнении сойдутся съ нами-значить удваивать зло. Но это следуетъ говорить мимоходомъ, не настанвая и не обращая въ офиціальный отвъть, дабы знали, что мы не считаемъ себя удовлетворенными. Должно избъгать превращенія этой ноты въ новый поводъ къ неудовольствію между двумя дворами; но должно также не позволять англичанамъ говорить, что они дали намъ удовлетвореніе. Офиціальный нашъ отвѣть будеть составленъ спокойно, съ мърой, съ большимъ уважениемъ къ Англіи; но онъ подтвердить наши річи и наше право. Спізшить имъ не зачёмъ 2).»

Не трудно представить себѣ впечатлѣніе, произведенное на лорда Пальмерстона упорствомъ и неуступчивостью парижскаго кабинета. Раздраженіе англійскаго министра возрасло еще болѣе, когда онъ получиль изъ Константинополя извѣстіе объ

<sup>1)</sup> Лордъ Пальмерстонъ сэръ-Генри Булверу, 19 (31) августа 1840.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тьеръ-Гизо, 23 августа (4 сентября) 1840.

угрозахъ, расточаемыхъ Порть францусскимъ посломъ. Понсонби доносиль, будто дипломать этоть объявиль Решиль-пашь что Франція не потерпить на Восток'в ни приведенія въ исполненіе лондонской конвенціи, ни понудительных в міръ противъ Мегметъ-Али-паши; что она окажетъ пашѣ вооруженную помощь и соединится съ нимъ для возбужденія возстанія во всёхъ областяхъ Оттоманской имперіи 1). На запросъ Пальмерстона Гизо отвічаль, что графъ Понтуа не держаль приписанныхъ ему рачей, а въ качества стараго и искренняго друга Порты, ограничился предостереженіемъ ея отъ вступленія на путь, грозившій ей большою опасностью, такъ какъ французское правительство хотя и не намерено компрометировать изъ-за Мегметъ-Али-паши миръ и интересы Франціи. но твердо решилось не допускать со стороны четырехъ союзныхъ державъ такихъ мфръ противъ паши, которыя могли бы воздействовать на равновесіе 2).

Между тімъ, на Востокі постановленія конвенціп 3-го (15-го) іюля уже приводились въ исполненіе. Англійская средиземная эскадра, къ которой присоединилось и всколько австрійскихъ судовъ, прервала морскія сообщенія Египта съ Сиріей. Въ началъ августа, посланецъ Порты, Рифаатъ-бей, прибыль въ Александрію и предложиль Мегметъ-Али-пашт въ десятидневный срокъ подчиниться воль султана и его союзниковъ-Но, следуя внушеніямъ французскаго дипломатическаго агента. паша, взамьнъ требуемой отъ него покорности, заявиль намьреніе, возвративъ Портѣ Адану, Кандію и священные города Аравіи, удержать Египетъ въ свое наслѣдственное, Спрію же въ пожизненное влад'вніе сына своего Ибрагима. Условія эти Тьеръ провозгласилъ «последнею возможною уступкой», «Если ваше правительство,» говориль онь англійскому повіренному въ дёлахъ, «согласится дёйствовать заодно съ нами, чтобъ убыдить султана и прочія державы принять эти условія, то сердечное соглашение между нами возстановится. Въ противномъ случай, послі уступокъ, исторгнутыхъ нашимъ вліяніемъ у Мегметъ-Али-паши, мы обязаны поддержать его. Вы понимаете,

2) Гизо лорду Пальмерстону, 8 (20) сентября 1840.

<sup>1)</sup> Лордъ Понсонби лорду Пальмерстону, 5 (17) августа 1840. Отъ того же числа доносилъ о томъ же князю Меттерниху австрійскій интернунцій, баронъ Штюрмеръ.

любезный другъ, важность того, что я вамъ сказалъ 1).» Въ томъ же смыслъ было предписано и Гизо объясниться съ Пальмерстономъ. Не смотря на все краснорфчіе французскаго дипломата, британскій министръ упорно стояль на томъ, что отдача Сиріи Ибрагиму равносильна оставленію ея за Мегметомъ, что лондонская конвенція должна быть исполнена въ точности, и что Франціи не изъ-за чего объявлять войну четыремъ союзнымъ дворамъ. «Върьте мнъ, любезный посолъ,» говорилъ онъ, «мы отнюдь не желаемъ лишить васъ вліянія, принадлежащаго вамъ на Востокъ. Мы знаемъ, на сколько оно тамъ необходимо, и будьте увърены, что если бы намъ дъйствительно грозила опасность преобладанія другой державы, вы бы увидали насъ рядомъ съ вами для ея низверженія. Но намъ нечего опасаться чего-либо подобнаго нынъ; теперешнія событія на Восток' разрушать, напротивъ, всякое одинокое притязаніе, всякій исключительный протекторать. Мы несравненно охотиве предпочли бы разделить его съ вами. Вы сами того не захотели 2).»

Непреклонность Пальмерстона объясняется твердымъ убъжденіемъ его, что, не смотря на свои родомонтады, Тьеръ, а въ особенности король Лудовикъ-Филиппъ, никогда не решатся на войну. На угрозы ихъ англійскому представителю въ Парижѣ вельно было отвъчать угрозами. Онъ долженъ былъ прямо заявить, что если Франція бросить перчатку, то Англія не задумается поднять ее; что начавъ войну, Франція неизб'єжно лишится своего флота, колоній, торговли; что алжирская армія ея будетъ потеряна, а вм'вств съ твмъ и Мегметъ-Али потопленъ въ Ниль. Такія річи, утверждаль Пальмерстонъ, несомнѣнно произведутъ на Тьера то же успоконтельное дѣйствіе, какое они произвели на Гизо. Последній уже доводиль до св'ьдънія англійскаго министра всёми доступными ему путями, что Франція съ радостью ухватится за малійшую уступку сентьджемскаго кабинета и удовлетворится ею. Но Пальмерстонъ находиль всякую уступку невозможною. Дёло въ томъ, говорилъ онъ, что, заключивъ договоръ между собою, четыре державы твердо решились привести его въ исполнение. Напрасно, де надъется Тьеръ, что онъ можетъ напасть на Австрію, не

<sup>1)</sup> Сэръ-Генри Булверъ лорду Пальмерстону, 6 (18) сентября 1840.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Гизо-Тьеру, 7 (19) сентября 1840.

касаясь прочихь державъ. «Пожалуйста разубѣдите его въ этомъ,» заключаль министръ свою депешу къ англійскому повѣренному въ дѣлахъ въ Парижѣ, «прастолкуйте ему, что не въ обычаѣ Англіп покидать своихъ союзниковъ, и что если Франція атакуетъ Австрію изъ-за этого договора, то она будеть имѣть дѣло съ Англіей также точно, какъ и съ Австріей, и я нисколько не сомнѣваюсь, что она ополчитъ противъ себя Пруссію и Россію. Совершенно невозможно, чтобы вскорѣ не почувствовали тяжести, которая, благодаря Тьеру, удручаетъ всѣ французскіе интересы, и чтобы громкія жалобы не вынудили его принять рѣшеніе въ томъ или другомъ направленіи. Вы полагаете, что тогда онъ перейдетъ Рубиконъ. Я же продолжаю думать, что у него недостанеть на это воли или возможности 1).»

Въ этомъ Пальмерстонъ ошибался. Задътый за живое, Тьеръ считаль уже войну единственнымъ достойнымъ Франціи исходомъ, и этотъ взглядъ его, новидимому, раздѣлялся королемъ. Воинственное настроеніе охватило всѣ слои французскаго общества. Пока народныя толпы распѣвали на улицахъ и площадяхъ Марсельези и другія патріотическія п'єсни, правительство принимало цалый рядъ маръ, съ цалью ноставить на военную погу сухопутныя и морскія силы Франціи. Еще въ іюль призваны были къ оружію два разряда новобранцевъ и потребованы кредиты для вооруженія флота. Въ сентябрѣ состоялся законъ о возведенія вокругъ Парижа кріпостной стіны. окаймленной отдёльными фортами. Тогда же сформировано 12 новыхъ полковъ пъхоты, 10 баталоновъ пъшихъ стрълковъ и 6 полковъ конницы, съ ассигнованіемъ на этотъ предметь 100.000.000 франковъ. Наконецъ, палаты были созваны на 16 (28) октября, съ тъмъ, чтобы испросить у нихъ средства на доведеніе армін до численнаго состава въ 640,000 челов'єкъ. «Если, » писаль Тьеръ къ Гизо, «наступить минута, когда сердце нація возмутится какимъ-либо невыносимымъ актомъ или одною изо ста возможныхъ случайностей, и не выдержить, то мы обратимся къ королю и къ налатамъ, и пусть они рѣшають 2).»

Тъмъ временемъ событія принимали на Востокъ обороть, столь же неожиданный для правителей Франціи, сколько и не-

<sup>1)</sup> Лордъ Паллмерстонъ сэръ-Генри Булверу, 10 (22) сентября 1840.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тьеръ — Гизо, 27 сентября (9 октября) 1840.

благопріятный воинственнымъ ихъ вождельніямъ. По истеченіп назначеннаго Мегметь-Али-паш'ї двадцатидневнаго срока для принятія предложеній союзныхъ дворовъ, Порта провозгласила его низложение и назначила на его мъсто Мегметъ-Иппедина пашой египетскимъ. Военныя дъйствія уже начались на берегахъ Сиріи между войсками Ибрагима и соединенною англо-австрійскою эскадрой. Бейрутъ первый сдался на капитуляцію и быль занять турецкимъ гарнизономъ. «Ура! Непиръ!» писалъ Пальмерстонъ англійскому послу въ Парижъ. лорду Гранвилло, «я зналь, что Карлосъ да Понца 1) сдблаетъ все, что человъчески возможно, и, между прочимъ, выгонитъ египтянъ изъ Сиріи. И дійствительно, онъ, повидимому, совершаеть это. Иожалуйста, постарайтесь уб'єдить короля и Тьера, что они проиграли игру, и что было бы неблагоразумно по этому поводу возбуждать ссору. Они побиты и дѣлу конецъ <sup>2</sup>).»

Но Тьеръ и не думалъ признавать себя побъжденнымъ. Въ отвѣтной депешѣ на англійскій меморандумъ отъ 19-го (31-го) августа онъ упорно отстаивалъ точку зрвнія французскаго правительства въ восточныхъ делахъ; возставалъ противъ англо-русскаго соглашенія: доказываль, что предоставленіе Россін права защищать Константинополь грозитъ Турціи неисчислимыми бъдствіями; упрекаль сенть-джемскій кабинеть за то, что тотъ принесъ-де въ жертву Россіи върную и многольтнюю союзницу свою, Францію: наконецъ, приходилъ къ следующимъ заключеніямъ: 1) подъ независимостью и целостью Оттоманской имперіи слідуеть разуміть не боліве или меніве выгодное разграниченіе между султаномъ и пашой, а общее ручательство державъ въ отношеніи наступательныхъ д'яйствій Мегметь-Али-паши, а также касательно «исключительнаго протектората одной изъ нихъ»; 2) не Франція, а Англія изм'єнила первоначальныя свои возэренія по этому вопросу, вступая въ соглашеніе съ Россіей, Австріей и Пруссіей противъ Франціи: 3) Англія не пожелала сдёлать ни единой уступки въ пользу Франціи; 4) посл'єднюю даже не предупредили о предстоящемъ заключеній конвенцій 3-го (15-го) іюля, и 5) Франція не только не будеть содъйствовать осуществлению этого договора, но

1) Титуль, данный сэрь-Чарлау Непиру въ Португаліи.

Лордъ Пальмерстонъ лорду Гранвиллю, 23 сентября (5 октября) 1840.

даже намірена дійствовать вполні самостоятельно на Востокі, въ виду извістных случайностей 1).

Такою именно случайностью сочли въ Парижъ низложение Мегмета-Али-паши и назначение ему преемника. Узнавъ объ этомъ. Тьеръ немедленно предписалъ Гизо объявить дорду Пальмерстону, что приведеніе въ исполненіе этой мітры будеть сочтено Франціей за посягательство на общее равнов'ясіе Европы. «Возможно было,» сказано во французской депешъ, «поставить въ зависимость отъ шансовъ начатой нын' войны вопросъ о границахъ, долженствующихъ отдёлить въ Спріи владенія султана отъ владеній вице-короля египетскаго, но Франпія не можеть подвергнуть этимъ шансамъ существованіе Мегметь-Али-паши въ качествъ васальнаго государя имперіи. Какова бы ни была поземельная граница, ихъ раздаляющая, всявдствіе военныхъ событій, двойное существованіе ихъ (т.е. султана и вице-короля) необходимо для Европы, и Франція не допустить уничтоженія того или другаго. Она согласна принять участіе во всякой сділкі, въ основаніе коей было бы положено двойное ручательство за существование султана и вице-короля египетскаго, но въ настоящую минуту ограничивается заявленіемъ, что со своей стороны, не можетъ согласиться на исполнение провозглашеннаго въ Константинополь акта низложенія 2).»

Мѣра, принятая Портой противъ Мегметъ-Али-паши, дѣйствительно выходила изъ предѣловъ, намѣченныхъ лондонскою конвенціей, и хотя она была внушена туркамъ лордомъ Понсонби, но не соотвѣтствовала личнымъ намѣреніямъ Пальмерстона. Поэтому, онъ не затруднился предложить великобританскому послу въ Константинополѣ, чтобы тотъ объявилъ турецкимъ министрамъ, что, по мнѣнію четырехъ союзныхъ дворовъ, въ случаѣ добровольнаго возвращенія Мегметъ-Али-пашой оттоманскаго флота, а также отозванія войскъ своихъ изъ Сиріи, Аданы, Кандіи и священныхъ городовъ, султану слѣдуетъ не только возстановить его въ званіи правителя Египта, но и даровать ему наслѣдственную власть въ этой области. Сообщеніе это должно быть согласовано Понсонби со своими товарніцами: русскимъ, австрійскимъ и прусскимъ, такъ какъ-

<sup>1)</sup> Тьерт къ Гизо, 21 сентября (3 октября) 1840.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тьеръ къ Гизо, 26 сентября (8 октября) 1840.

правительство ея величества «въ правѣ надѣяться» въ данномъ случаѣ на содѣйствіе союзныхъ дворовъ 1). Копія съ приведенной инструкціи была сообщена французскому послу.

Но, давая тюильрійскому кабинету это частное удовлетвореніе, Пальмерстонъ не допускаль, чтобъ оно им'єло видъ уступки. Отступать предъ угрозой было не въ его правилахъ. Чёмъ более выяснялось намерение Тьера перейти къ решительнымъ действіямъ, темъ надменнье, жестче, резче, звучали обращенныя къ французскому правительству, рѣчи англійскаго министра. Въ Лондонъ ожидали, что французы повторять на Востокѣ свою анконскую экспедицію 1831 года, т. е. высадять отрядъ французскихъ войскъ на какомъ либо пунктъ турецкой территоріи. Такую «анконаду» Пальмерстонъ прямо называль актомъ морскаго разбоя, ничемъ неоправдываемымъ. Пять великихъ державъ, въ числѣ ихъ и сама Франція, разсуждалъ онъ, заявили рѣшимость свою поддержать цѣлость и независимость Турцін; четыре изъ нихъ стремятся осуществить эти основныя начала на деле, пятая отказывается отъ участія въ общемъ предпріятін, им'є на то, быть можеть, побудительныя причины; но это еще не даеть ей права, въ виду того, что прочія четыре державы д'яйствують сообразно принципамъ, ею раздѣляемымъ, захватить какую либо часть территоріи, принадлежащей тому самому государю, коего она обязалась поддерживать. Такого рода поступокъ несовийстенъ-де съ началами, на коихъ зиждутся отношенія какъ между отдёльными лицами, такъ и между народами, и надо надъяться, что король французовъ никогда не допустить подобнаго действія, которое набросило бы неизгладимую тынь на честь его короны. Кътому же, последствіемъ сего поступка было бы привлеченіе двадцати или тридцати русскихъ линейныхъ кораблей въ Средиземное море. Съ какою целью? Отгадать-де не трудно. Да и Англія не могла бы оставаться равнодушною зрительницей, а право незачемъ создавать новые поводы ко вражде между ею и Франціей. Но, быть можеть, Франція ограничится заявленіемъ союзнымъ дворамъ. Если заявленіе это будеть дружественнымъ сообщеніемъ, сдёланнымъ съ целью обсудить сообща настоящее положение дель, то Англія готова-де откликнуться на него въ томъ же примирительномъ духв. Но если

<sup>1)</sup> Лордъ Падьмерстонъ порду Понсонби, 3 (15) октября 1840.

Франція надменно объявить четыремъ дворамъ, что она дозволить имъ оказать помощь султану лишь до извѣстной степени, но не дозволить идти далѣе, чѣмъ заблагоразсудится ей самой, то ясно, что подобное сообщеніе сдѣлаетъ всякое примиреніе невозможнымъ. Всѣ эти соображенія Пальмерстовъ поручалъ лорду Гранвиллю изложить королю Лудовику-Филиппу и его первому министру въ дружественныхъ, но положительныхъ и строгихъ выраженіяхъ 1).

Такимъ образомъ, проявленнаго французскимъ правительствомъ задора оказалось недостаточно для того, чтобы поколебать своенравнаго руководителя политики великобританскаго кабинета. Зато слабонервный Меттернихъ былъ не на шутку испуганъ воинственными кликами, раздававшимися во Франція и требовавшими возвращения ей границы по Рейну. Чтобъ отклонить грозу отъ Австріи, онъ не задумался объявить намъ, что если вспыхнеть война, то Австрія останется спокойною зрительницей <sup>2</sup>). Впрочемъ, онъ самъ сознавалъ невозможность такого нейтралитета, въ виду угрожающаго положенія, принятаго французскимъ правительствомъ на границахъ Германіи и Италін, и посибшиль условиться съ Пруссіей объ общихъ мірахъ для защиты территорін Германскаго Союза. Но пока только-что вступившій на прусскій престоль король Фридрихъ-Вильгельмъ IV деятельно готовился къ отпору, на случай франпузскаго вторженія, австрійскій канцлеръ, вънисьм'є къ нему, одинаково горько жаловался на Пальмерстона и на Тьера, п убъждалъ его присоединиться къ предложенному Австріей созванію въ Висбаденъ европейской конференціи, съ цълью «заглушить воинственные крики и вызвать скорбе разрышение вопроса» 3). Въ сообщении нашему двору Меттернихъ мотивироваль свое предложение «попечениемь о благь всей Европы» и необходимостью дать Франціи возможность «объяснить свои требованія и отвічать на запросы четырехъ державь 4). Это явно указывало готовность его пойти на уступки. Въ Петербургѣ придерживались совершенно противоположнаго взгляда и посибшили отклонить австрійское предложеніе подъ предло-

2) Татищевъ графу Нессельроде, 17 (29) сентября 1840.

<sup>1)</sup> Лордъ Пальмерстонъ лорду Гранвиллю, 26 сентября (8 октября) 1840.

<sup>3)</sup> Князь Меттервихъ королю Фридриху-Вильгельму IV, 27 сентября (9 овтября) 1840.

<sup>4)</sup> Струве графу Нессельроде, 29 сентября (11 октября) 1840.

гомъ, что «нынѣ Англія стоитъ во главѣ переговоровъ по Восточному вопросу, и что отъ нея зависить починь въ этомъ дѣлѣ». Но русскій дворъ не могъ притомъ не высказать порицанія заявленному Австріей намѣренію уклониться отъ войны, и это въ виду угрозъ Тьера паводнить Германію девятисоттысячною арміей. Онъ находиль, что единственное средство устранить опасность заключается въ выраженіи твердой рѣшимости союзныхъ дворовъ дѣйствовать сообща и дать энергическій отпоръ всякому посягательству Франціи на миръ и спокойствіе Европы. «Нѣтъ,» восклицаль нашъ вице-канцлеръ въ письмѣ къ графу Фикельмонту, «будемъ сильны и единодушны, и Франція попятится назадъ 1).»

Само собою разумѣется, что и лордъ Пальмерстонъ отвергъ проектъ европейской конференціи въ Висбаденъ. Въ Вънь отказъ этотъ приписали внушеніямъ нашего посланника при лондонскомъ дворѣ. Убѣждая графа Нессельроде обнаружить побольше уступчивости въ отношеніи къ Франціи, пощадить ея самолюбіе и тімь предупредить войну, Меттернихъ взводиль цълую массу обвиненій на барона Бруннова. Дипломать этотъ поступаеть-де слишкомъ необдуманно и неосторожно, не допуская въ іюльской конвенціи никакихъ изм'єненій и не соглашаясь на то, чтобы четыре союзные двора сдълали первый щагъ къ примиренію съ Франціей. Австрійскій канцлеръ просиль русскаго министра поумфрить излишнее усердіе нашего представителя въ Лондонъ. Баронъ Брунновъ, увърялъ онъ, не знаетъ Пальмерстона, упрямство котораго не склонится ни предъ какою энергіей 2). На это нисьмо последоваль ответь графа Нессельроде въ защиту Бруннова, который поступальде вполить согласно съ данными ему наставленіями. Ему было предписано не допускать изм'вненій въ іюльской конвенціи и не дёлать шага навстрёчу Франціи, хотя и не отвергать попытокъ ся къ примиренію, или, какъ выражался вице-канцлеръ, «не затворять ей двери, но и не отворять ея на нашъ счетъ». По мивнію императора Николая, общая ціль политики четырехъ союзныхъ дворовъ должна заключаться въ следующемъ: «Привести въ исполнение договоръ; съ этою цѣлью энергично продолжать военныя дёйствія, столь счастливо начатыя въ

<sup>&#</sup>x27;) Графъ Нессельроде графу Фикельмонту, 3 (15) октября 1840.

<sup>2)</sup> Князь Меттернихъ графу Нессельроде, 19 (31) октября 1840.

Сиріи, и лишь достигнувъ цѣли, то-есть по возвращеніи этой области подъ владычество султана, гарантировать ему ее формальнымъ договоромъ противъ всякаго новаго нападенія Мегметъ-Али-паши; допустить Францію къ участію въ этомъ заключительномъ актѣ, если она выразитъ желаніе приступить къ нему.» Выказывать же въ отношенія къ тюильрійскому двору слишкомъ большую услужливость, заключаль вице-канцлеръ, значило бы компрометировать превосходное положеніе, занимаемое четырьмя державами 1).

Страхъ Меттерниха оказался напраснымъ. Оправдались ожиданія и Нессельроде, и Пальмерстона. Въ рѣшительную минуту у Лудовика-Филиппа недостало мужества вызвать на бой всю остальную Европу. 8-го (20-го) октября министерство Тьера подало въ отставку, которая была принята. Король поручилъ маршалу Сульту составленіе новаго кабинета, и въ немъ мѣсто министра иностранныхъ дѣлъ занялъ Гизо. Это означало отреченіе Франціи ото всякихъ воинственныхъ поползновеній, предоставленіе ею Мегметъ-Али-паши собственной участи и стремленіе ея занять снова мѣсто свое въ совѣтѣ великихъ державъ. Цѣль національной политики Пальмерстона была достигнута. На Западѣ, какъ и на Востокѣ опъ торжествоваль полную нобѣду.

Дѣйствительно, тѣмъ временемъ Акка была взята турецкими войсками, высаженными на берегъ англо-австрійскою эскадрой, и эрцгерцогъ Фридрихъ собственноручно водрузиль на башнѣ крѣпости оттоманскій флагъ. Большая часть Сиріи добровольно покорилась султану. Наконецъ, въ половинѣ ноября, коммодоръ Непиръ появился съ нѣсколькими англійскими военными судами на Александрійскомъ рейдѣ и убѣдилъ Мегеметъ-Али-пашу подчиниться условіямъ лондонской конвенціи, обѣщавъ ему за это признаніе наслѣдственной власти его надъ Египтомъ. Послѣ нѣкоторыхъ колебаній, Порта, по настоянію Англіи, подтвердила всѣ статьи уговора Непира съ пашой.

Ничто не препятствовало болье новому французскому правительству выйти изъ своего одинокаго положенія и возвратиться въ лоно европейскаго концерта. Нужно было только измыслить благовидный къ тому предлогъ. Долго изощряли дипломаты свою изобрътательность, придумывая такую комбина-

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде князю Меттернику, 7 (19) ноября 1840.

пію, которая одинаково удовлетворила бы и самолюбіе парижскаго кабинета, и и всколько разнородныя притязанія прочихъ великихъ державъ. Въ Англіи многочисленные и вліятельные сторонники французскаго союза снова возвысили голосъ въ пользу необходимости облегчить Франціи возвращеніе на путь европейскаго согласія, и Пальмерстонъ уже имъ не противоръчиль. Въ Берлинъ и Вънъ также съ нетеривніемъ желали пополненія ареопага великихъ державъ недостающимъ пятымъ членомъ. Если дело замедлилось более чемъ на полгода, то виной тому быль не кто иной, какъ само французское правительство. Гизо торжественно объявиль, что не приметь никакого участія въ международномь акті, состоящемъ въ какойлибо связи съ іюльскою конвенціей 1840 года, и вообще до тьхъ поръ не приступить къ «концерту», пока турецко-египетская распря не будетъ формально окончена. Но если не по этому спеціальному, то по какому же другому д'алу должно было состояться новое соглашение великихъ державъ со включеніемъ и Франціи? Туть снова всплыль измышленный королемъ бельгійцевъ планъ общаго договора между пятью державами, который опредёлять бы постоянныя отношенія соединенной Европы къ Турціи, съ тімъ, чтобы первая гарантировала независимость и цівлость Оттоманской имперіи. Воть какъ излагаль Гизо главныя основанія такого договора въ нисьм'є къ французскому послу при вѣнскомъ дворѣ, графу Сентъ-Олеру:

«Я сижу одинь въ своемъ кабинетѣ и размышляю съ полною свободой, ни о комъ не безпокоясь. Я взираю исключительно на сущность дѣла, дабы отдать себѣ въ немъ ясный отчетъ и узнать что оно намъ совѣтуетъ или чего отъ насъ требуетъ. Вотъ, если я не ошибаюсь, каковы различные предметы, которые слѣдуетъ опредѣлить на Востокѣ, и опредѣлить сообща.

- «1) Закрытіе обоихъ проливовъ.
- «2) Провозглашеніе принципа, допущеннаго Англіей, Австріей, Пруссіей и Россіей въ нотахъ ихъ отъ 23-го, 24-го, 26-го іюля и 16-го августа 1839 года, въ отвѣтъ на ноту Франціи отъ 17-го предшедшаго іюля, то-есть признаніе status quo Оттоманской имперіи въ ея независимости и цѣлости. Пять державъ уже заявили это восемнадцать мѣсяцевъ тому назадъ, въ самомъ началѣ дѣла. Онѣ могутъ и должны подтвердить

нын' сообща то, что он' провозгласили тогда, и кончить такъ же, какъ начали.

- «3) Гарантіи, которыя возможно было бы получить оть Порты въ пользу христіанскаго населенія Сиріи, не только въ его собственномъ, но и въ общемъ интересѣ оттоманскомъ и европейскомъ; ибо если въ Сиріи снова водворится анархія, то Порта и Европа могуть въ свою очередь впасть въ затрудненія.
- «4) Нѣкоторыя условія въ пользу Іерусалима. Мысль эта зародилась въ христіанскихъ умахъ и начала довольно живо ихъ озабочивать. Я не знаю, что именно возможно и въ какихъ формахъ и предѣлахъ успѣло бы европейское вмѣшательство доставить Іерусалиму немного безопасности и достоинства; но правительства, справедливо жалующіяся на ослабленіе народныхъ вѣрованій, должны бы воспользоваться представляющимся случаемъ, дабы со своей стороны дать этимъ вѣрованіямъ блистательное доказательство сочувствія и участія. Пусть Европа и европейская политика воспримуть снова христіанскій образъ; никто не въ состояніи измѣрить нынѣ все, что выиграли бы стъ того порядокъ и власть.
- «5) Наконецъ, по отношенію къ торговымъ путямъ между морями Средиземнымъ и Краснымъ чрезъ Суэзскій перешескъ, между Средиземнымъ моремъ и Персидскимъ заливомъ, чрезъ Сирію и Евфратъ, существуютъ условія общей свободы, а быть можетъ и положительнаго нейтралитета, представляющія величайшій интересъ для всей Европы и могущія установить для столь быстро возрастающихъ сношеній Европы съ Азіей превосходные принципы, тѣмъ болѣе, что никогда быть можетъ не найдется столь удобнаго случая къ провозглашенію ихъ.

«Вотъ что приходитъ мнѣ на умъ, любезный другъ, когда я даю ему свободу направляться куда ему угодно. Берите мысли эти за то, за что я вамъ ихъ выдаю; сообщите, покажите изъ нихъ, что сами признаете полезнымъ. Но, если я не ошибаюсь, ихъ достанетъ, какъ для пяти державъ, такъ и для завершенія сообща восточныхъ дѣлъ, на общій актъ, который не страдаль бы недостаткомъ ни пользы, ни величія 1).»

Такимъ образомъ, допущенное нами временное соглашение по частному вопросу разросталось уже въ соглашение общее

<sup>1)</sup> Гизо графу Сентъ-Олеру, 1 (13) января 1841.

и постоянное, обнимавшее всю совокупность восточныхъ отношеній, всё государственныя отправленія Оттоманской имперіи, внутреннія и вибшнія, и ставившее ее не столько подъ охрану, сколько подъ опеку пяти великихъ державъ. Съ такимъ порядкомъ очевидно были несовмъстимы особенныя отношенія, выработавшіяся между Россіей и Востокомъ въ теченіе вѣковъ, скрупленныя русскими побудами, обезпеченныя за нами пельить рядомъ договоровъ нашихъ съ Портой. Никогда императоръ Николай не согласился бы на такое полное отреченіе отъ насл'єдственныхъ правъ, принадлежащихъ его престолу, въ пользу отвлеченнаго начала-европейскаго согласія. Къ счастію, мысли, высказанныя Гизо, нашли лишь слабый отголосокъ въ Англіи, въ особенности потому, что нікоторыя изъ нихъ задъвали политические и торговые интересы этой своекорыстной державы. Посланный имъ въ началь 1841 года на рекогносцировку въ Лондонъ, молодой дипломатъ графъ Роганъ-Шабо доносиль ему отгуда, что всё члены конференців, за исключеніемъ барона Бруннова, согласны пригласить Францію занять принадлежащее ей м'єсто въ «концерті», посредствомъ общаго договора, заключеннаго по деламъ Востока между пятью великими державами; что какъ только Порта заявить лондонской конференціи, что цель іюльской конвенцін 1840 года достигнута, то конференція объявить особымъ протоколомъ турецко-египетскій вопросъ закрытымъ; что въ другомъ протоколъ будетъ выражено желаніе четырехъ державъ, чтобы Франція приняла участіе совм'єстно со своими союзниками въ «окончательномъ разр'єшеніи общаго вопроса», разум'я подъ нимъ вопросъ Восточный; что, въ качеств'я председателя конференціи, лордъ Пальмерстонъ пригласить французскаго уполномоченнаго занять въ ней мъсто, и что лишь тогда приступлено будеть къ совъщаніямъ объ условіяхъ подлежащаго заключенію общаго договора между всёми пятьюдержавами. Но, по наблюденіямъ графа Рогана-Шабо, договоръ этотъ будетъ значительно разниться отъ предложеннаго Франціей проекта. Провозглашеніе ц'ялости и независимости Оттоманской имперіи основнымъ началомъ политики великихъ державъ можетъ быть включено во введеніе къ трактату, но не составить особой статьи. Первая статья признаеть принципъ закрытія Дарданелль и Босфора; второю сулганъ обяжется выдавать фирманы, разрѣшающіе входъ въ проливы не

болье, какъ одному военному судну каждой изъ державъ; наконець, третья статья могла бы заключать ивсколько условій въ пользу спрійскихъ христіанъ, хотя лордъ Пальмерстонъ и высказался противъ этой мысли, утверждая, что религіозный протекторать обыкновенно полготовляеть политическое распаденіе, и прочіе члены конференціи, повидимому, разділяють этотъ взглядъ. Можно, пожалуй, провести и статью о путихъ сообщенія съ Индіей, но такъ, чтобъ она не выражала собою недоверія къ англійской политике и не казалась успехомъ. одержаннымъ надъ нею. Французскій дипломать заключаль донесеніе свое следующими словами: «Ничто ныне не позволяеть намъ надбяться на признание въ отдельной стать в начала цълости и независимости Отгоманской имперіи. Ловольный ролью Россіи въ последнихъ событіяхъ, лордъ Пальмерстонъ, какъ кажется, не хочеть настапвать на этомъ. Князь Эстергази и баронъ Бюловъ не станутъ простирать слишкомъ далеко свою настойчивость, въ томъ убъждении, что въ настоящую минуту противодъйствіе барона Бруннова будеть неодолимо. Въ поступкахъ и рѣчахъ своихъ баронъ Брунновъ остается далеко позади своего двора; онъ не соглашается на предположенное обращение къ Франціи и на уговоръ съ нею. Впрочемъ, въ Лондонъ полагаютъ, будто петербургскій кабинетъ заявилъ не только словесно, но и письменно, что онъ присоединится къ обращению и къ общему акту, подъ условіемъ, что въ договоръ не будеть включено особаго условія о принципъ независимости и цълости Оттоманской имперіи. Разсчитывають, что въ конців концовъ и въ означенныхъ предблахъ, баронъ Брунновъ примкнетъ къ мижнію лорда Пальмерстона, коль скоро оно покажется ему вполнѣ установившимся» 1).

Изв'єстія эти опечалили Гизо. Они разрушали надежду его вывести Францію изъ одиночества со всіми военными почестями, какъ заботливую защитницу обще-европейскихъ интересовъ. «Очевидно,» жалуется онъ въ своихъ запискахъ, «дворы вінскій и берлинскій, опасаясь за миръ материка, преслідовали единственную ціль: хорошо-ли, худо-ли, но завершить египетскій вопросъ и положить конецъ опаснымъ обязательствамъ, принятымъ ими на себя въ конвенціи 15-го іюля.

<sup>&#</sup>x27;) Графъ Роганъ-Шабо-Гизо, февраль 1841.

Императоръ Николай находиль, что онъ довольно сдёлаль. поступясь притязаніями своими на исключительное преобладаніе въ Константинопол'в и ункіаръ-искелесскимъ договоромъ, съ цёлью разорвать дружественныя отношенія Англів съ Франціей; онъ не хотёль идти дале и воодушевить снова. въ ущербъ собственной политикъ на Востокъ, вліяніе Францін, возвратившейся въ европейскій «концертъ». Лордъ Пальмерстонъ желаль опять стать съ Франціей на дружественную ногу, съ тъмъ, однако, чтобы сближение это не лишило его ни плодовъ угодливости, обнаруженной Россіей, ни жертвъ, принесенныхъ ему ею. Предъ этимъ разгаромъ страстей или личныхъ интересовъ различныхъ державъ блёднёлъ общій интересъ Европы; великіе вопросы европейскаго будущаго удалялись на второй планъ; ни истинная независимость турокъ, ни участь христіанъ Востока, ни безопасность и удобства торговыхъ сношеній Европы съ Азіей не внушали серіозной заботливости. Великая и предусмотрительная политика не занимала болве умы; спвшили лишь освободиться отъ недавнихъ затрудненій, не компрометируя себя новыми замыслами... 1).»

Скриня сердце, предписалъ Гизо французскому повиренному въ делахъ въ Лондоне, барону Буркено, удовольствоваться теми результатами, достижение конхъ окажется возможнымъ. Нужно, писаль онъ ему, прежде всего убъдиться, что турецко-египетскій вопросъ поконченъ навсегда. Пусть четыре союзные двора заявять это въ протоколь, прежде чьмъ пригласить Францію къ установленію вмісті съ ними общихъ отношеній Европы съ Портой. Желательно, чтобы новый договоръ быль, по возможности, поливе, чтобъ онъ положиль конецъ напряженному состоянію всёхъ державъ и возстановиль европейскій «концертъ»; но нужно также, чтобы важность спеціальныхъ его условій соотв'єтствовала политическому значению этого акта. Онъ долженъ, следовательно, упразднить и замѣнить всѣ предшедшіе акты, касающіеся Оттоманской имперін, акты, ставшіе нып' безцільными, договоръ ункіаръискелесскій также точно, какъ и конвенцію 3-го (15-го) іюля 1840 года. Конечно, лучше было бы придать сохраненію цілости и независимости Оттоманской имперіи видъ торжествен-

<sup>1)</sup> Guizot, Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, VI, crp. 78.

наго обязательства, но можно удовольствоваться и упоминовеніемъ ихъ во введеній из трактату. Не настапвая на правахъ и преннуществахъ въ пользу христіанъ Сиріи, следуетъ, однасо, попытаться побудить державы, чтобъ оне употребили свое вліяніе на Порту съ цалью понужденія ся из дарованію христіанамъ гарантій сираведливости и хорошей администраціи. Нужно постараться объ открытіи всёмъ державамъ свободнаго доступа из путямъ, соединяющимъ Азію съ Европой, безъ всякихъ исключеній въ пользу какого либо отдальнаго государства. Что же касается закрытія продивовъ и ограниченія впуска въ нихъ иностранныхъ военныхъ судовъ, то объ этомъ не можетъ быть и спора 1).

Снабженный этими инструкціями, баронъ Буркевэ, на вопросъ дорда Пальмерстона: «меня увъряють, что мы можемъ вступить съ вами въ беседу?» отвечаль: «я готовъ.» Между обоими дипломатами последоваль продолжительный разговоръ, и французскій повіренный въ ділахъ подробно изложиль англійскому министру программу своего правительства. Пальмерстонъ не согласился обратить ручательство за цілость п независимость Отгоманской имперія въ международное обязательство. Это, говориль онъ, противоръчило бы политическимъ преданіямъ великобританскаго кабинета, поставившаго себі за правило не принимать на себя безсрочныхъ обязательствъ, которыя ничего не спасають, а только возбуждають осложненія въ будущемъ. Британскій министръ находиль достаточнымъ включение въ договоръ общаго желанія державъ упрочить турецкую независимость и цёлость. Зато онъ призналъ выгоднымъ провозглашение закрытия проливовъ, одинаково желательнаго для всёхъ договаривающихся сторонъ. Онъ отклониль условія, относящіяся до открытія всімь державамъ свободнаго доступа къ путямъ сообщенія, соединяющимъ Европу съ Азіей, а преимущества въ пользу спрійскихъ христіанъ ограничиль сов'єтами Портів даровать имъ хорошую администрацію и примінять къ нимъ начала терпимости. Конвенція 3-го (15-го) іюля, добавиль онъ, завершается заключительнымъ протоколомъ, а постановление о закрытии проливовъ упраздняетъ ункіаръ-искелесскій договоръ; къ тому же.

<sup>1)</sup> Гизо барону Буркенэ, февраль 1841.

Россія торжественно обязалась не возобновлять посл'єдняго, и онъ умираеть естественною смертью 1).

Въ сущности предположенный общій договоръ сводился къ провозглашенію «виятеромъ» закрытія Дарданеллъ и Босфора для военныхъ флаговъ всёхъ націй. Въ этомъ видъ онъ уже въ началѣ марта былъ составленъ и скрѣпленъ по статьямъ <sup>2</sup>), но подписаніе его замедлилось почти на четыре мѣсяца, вслѣдствіе затрудненій, возбужденныхъ Портой по дѣлу о предоставленіи Мегметъ-Али-пашѣ наслѣдственной власти въ Егинтъ.

1-го (13-го) іюля 1841 года собрадись въ Foreign Office представители пяти великихъ державъ и султана. Уполноченные Россіи, Англіи, Австріи и Пруссіи подписали протоколь, въ коемъ, признавъ оконченными замѣшательства, побудившія султана воззвать къ помощи четырехъ дворовъ противъ паши египетскаго, нашли необходимымъ, независимо отъ временныхъ мъръ, истекающихъ изъ состоявшейся между ними въ іюль 1840 года конвенціи, установить обязательность воспрещенія входа въ проливы иностраннымъ военнымъ судамъ. «Но, такъ какъ,» продолжалъ протоколъ, «принципъ этотъ по существу своему подлежить общему и постоянному примъненію, то уполноменные, снабженные по сему предмету приказаніями дворовъ своихъ, полагаютъ, что для выраженія согласія и единства, коими проникнуты нам'єренія всёхъ дворовъ, и въ интерест упроченія европейскаго мира, слідуеть констатировать признаніе вышеупомянутаго принципа посредствомъ договора, въ которомъ будетъ предложено Франціи принять участіе, по приглашенію и согласно желанію его величества султана.» Хотя, по словамъ салаго протокола, обращенное къ Франція приглашеніе им'єло исходить отъ султана, тотъ же протоколъ возлагалъ на лорда Пальмерстона обязанность увъдомить о семъ французское правительство и предложить ему приступить къ договору, долженствующему послужить «залогомъ единенія пяти державъ». Непослідовательность эта являлась компромиссомъ между точкой зрѣнія русскаго двора, нежелавшаго дёлать ни единаго шага навстрёчу тюильрійскому кабинету, и притязаніями последняго на то, чтобы соучастіе

<sup>1)</sup> Баронъ Буркено къ Гизо, 9 (21) февраля 1841.

<sup>2)</sup> Paraphé. какъ выражаются дипломаты.

его являлось какъ бы актомъ его снисхожденія къ желаніямъ Европы. Протоколь быль помѣченъ заднимъ числомъ, а именно 28-мъ іюня (10-мъ іюля) <sup>1</sup>).

Вследъ за подписаніемъ протокола быль подписанъ и договоръ между пятью великими державами, съ одной стороны. и султаномъ, съ другой. Во вступленіи къ договору Россія. Англія, Франція, Австрія и Пруссія заявляли, что почитають единеніе и согласіе свое за в'єрный залогъ сохраненія мира въ Европъ, а также, что онъ единодушно желаютъ доказать свое уважение къ неприкосновенности державныхъ правъ султана. Въ первой статъй султанъ выражалъ твердую решимость соблюдать въ будущемъ древнее правило своей имперіи. въ силу коего, воспрещается военнымъ судамъ иностранныхъ державъ входить въ Дарданеллы и въ Босфоръ, и пока Порта находится въ миръ, не допускать въ эти проливы ни единаго вностраннаго военнаго судна, а великія державы обязывались уважать это решеніе султана и сообразоваться съ нимъ. Вторая статья постановляла исключение въ пользу легкихъ судовъ подъ военнымъ флагомъ, находящихся въ распоряжении европейскихъ посольствъ въ Константинополь, для впуска коихъ въ проливы султанъ предоставляль себ'в, по-прежнему, выдавать отдёльные фирманы. По третьей статье, султанъ имёль сообщить конвенцію всімъ державамъ, находящимся въ дружественныхъ отношеніяхъ съ Портой, и пригласить ихъ приступить къ состоявшемуся уговору. Четвертая и последняя статья опредъляла двухмъсячный срокъ для обмъна ратификацій въ Лондонъ 2).

Второю лондонскою конвенціей заключились переговоры великихъ державъ по Восточному вопросу. Они продолжались два года и далеко вышли за предѣлы узкихъ рамокъ турецкоегипетскаго дѣла, послужившаго имъ первоначальнымъ поводомъ. Они обнимали всю совокупность отношеній великихъ державъ между собой и Востокомъ, и результатомъ ихъ было коренное измѣненіе этихъ отношеній: европейское соглашеніе, принципъ, въ силу коего пять державъ, представляющихъ Европу, имѣли обсуждать и рѣшать важнѣйшіе политическіе во-

Протоколъ, подписанный въ Лондонъ представителями Россіи, Англів, Австріи и Пруссіи 28 іюня (10 іюля) 1841.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Конвенція, заплюченная въ Лондон'є между Россіей, Англіей, Франціей, Австріей и Пруссіей, съ одной стороны, и Турціей, съ другой, 1 (13) іюля 1841.

просы не иначе какъ сообща, тотъ самый принципъ, который оказался несостоятельнымъ на Западѣ и пришелъ тамъ въ полное забвеніе, былъ торжественно и исключительно распространенъ на Востокъ.

Мы знаемъ, какъ усердно добивалась вышеозначеннаго результата западная дипломатія въ теченіе трехъ четвертей стольтія, какъ долго и упорно отвергаль его русскій дворъ. И вдругъ, въ началѣ сороковыхъ годовъ, мы не только ему не воспротивились, но сами даже взяли на себя починъ въ приведшихъ къ нему переговорахъ.

Исторія этихъ переговоровъ крайне поучительна. Она какъ пельзя лучше, доказываетъ, сколь опасно для великой державы покидать торный историческій путь и произвольно создавать новыя политическія сочетанія, въ полномъ противорѣчіи съ преданіями прошедшаго. Первымъ такимъ уклоненіемъ нашей восточной политики было принятое послѣ адріанопольскаго мира рѣшеніе искусственно поддерживать существованіе разлагающейся Турціи и отодвинуть на второй планъ наше исконное покровительство христіанскому ея населенію. Вторымъ шагомъ по тому же направленію была вызванная нами самими европейская опека надъ на вимъ ближайшимъ сосѣдомъ и вѣковымъ противникомъ.

Едва ли императорскій кабинетъ предвидѣлъ такой бѣдственный для насъ исходъ, отправляя осенью 1839 года барона Бруннова въ Лондонъ съ чрезвычайнымъ порученіемъ. Непосредственною цѣлью его было сблизиться съ Англіей, устранивъ тѣ недоразумѣнія, которыя, по мнѣнію нашихъ дипломатовъ, одни препятствовали дружному и согласному дѣйствію Россіи и Англіи на Востокѣ. Роковое заблужденіе, которое не замедлило принести соотвѣтствующій плодъ!

Соглашеніе между двумя великими державами необходимо предполагаеть изв'єстное равенство въ выгодахъ, причитающихся на долю каждой изъ нихъ, и не даромъ князь Бисмаркъ провозглашаеть правило: do ut des основнымъ началомъ политики. Между т'ємъ, мы видимъ какъ Брунновъ пренебрегаль этимъ правиломъ въ переговорахъ своихъ съ Пальмерстономъ. Мы принесли въ жертву вс'є лучшія предапія нашей исторіи, принципъ невм'єшательства иностранныхъ державъ въ наши отношенія съ Портой и ункіаръ-искелесскій договоръ, заключенный всего за шесть л'єть предъ т'ємъ и служившій

блестящимъ выраженіемъ помянутаго принципа. Умаляя, такимъ образомъ, наше собственное значеніе въ Турцін, мы ревностно содъйствовали поднятію обаянія Англіи въ глазахъ и мусульманскаго, и христіанскаго Востока. Споръ между султаномъ и пашой былъ улаженъ согласно ея воль и интересамъ, политическимъ и торговымъ. Кліенть Франціи. Мегметь-Али, униженъ, ослабленъ, лишенъ всякой будущности. Уничтожена въ самомъ зародьпит мысль объ арабской имперів, подчиненной французскому вліянію и влад'єющей столь необходимымъ для англичанъ кратчайшимъ и удобнёйшимъ путемъ въ Индію. Спасеніе Турцін не только задумано Англіей, но ей же принадлежить и честь приведенія въ исполненіе ръшеній Европы. Англійскій флоть одинь, безь чьей-либо помощи, (пбо нельзя считать таковою содыйствіе двухъ-трехъ австрійскихъ судовъ) усмириль нашу, водвориль миръ и порядокъ въ Леванть. При появленіи этого флота сдался Бейругъ, пала Акка, Мегметъ-Али выразилъ полную покорность. На Востокъ, гдъ уважается только сила и ея непосредственныя проявленія, событія эти не могли не произвести сильнаго впечатленія и высоко подняли престижь Великобританіи.

На нашу долю, согласно договору, выпадала роль подчиненная, менёе чёмъ второстепенная. Мы, ближайшіе сосёди Турціи, были устранены отъ участія въ понудительныхъ мёрахъ противъ паши. Лишь въ крайнемъ случай намъ дозволялось посиёшить на защиту Константинополя отъ нападенія Ибрагима. Но одновременно со вступленіемъ въ Босфоръ сухопутныхъ и морскихъ силъ нашихъ, эскадры западныхъ державъ имёли войти въ Дарданеллы, съ тёмъ, чтобы наблюдать за нами, не дать намъ выйти изъ предёловъ европейскаго полномочія. На дёлё и этого не произошло. Ни знамена нашихъ войскъ, ни флагъ нашихъ судовъ, не показались на театрё военныхъ дёйствій, и замиреніе Востока, какъ это и предвидёлъ Пальмерстонъ, обошлось безъ нашего содёйствія.

А между тѣмъ, именно началу полнаго равенства великихъ державъ по отношению къ Востоку мы принесли въ жертву наше особенное положение въ Турции. По кучукъ-кайнарджийскому договору мы пользовались тамъ такими же «преимуществами и выгодами, каковыми во владѣніяхъ Порты пользуются прочіе народы, въ наибольшей дружбѣ съ нею пребывающіе, и коимъ, преимущественно въ коммерціи, блистательная Порта

благопріятствуєть, какь-то французы и англичане, и капитуляціи сихь двухь націй и прочихь, якобы оть слова до слова здёсь внесены были, должны служить во всемъ и для всего правиломъ» 1). Но независимо оть правъ, раздёляемыхъ съ западными державами, мы пользовались въ Турціи и иными правами, коихъ тё не имёли; важнёйшее изъ послёднихъ было право покровительства всему христіанскому населенію Турціи 2). По ункіаръ-искелесскому трактату мы находились въ оборонительномъ союзё съ султаномъ. Ото всёхъ этихъ, намъ однимъ принадлежавшихъ правъ, мы добровольно отреклись въ такъ называемомъ протоколё безкорыстія, коимъ обязались «не искать никакого исключительнаго вліянія» въ Оттоманской имперіи.

Мало того, цёлость и независимость этого государства,— гарантіей коихъ мы до того времени считали лишь наши договоры съ султаномъ, ставя, такимъ образомъ, и ту, и другую, въ зависимость отъ соблюденія турками обязательствъ ихъ предъ нами, — мы въ конвенціи, заключенной съ тремя великими державами провозгласили началомъ народнаго права Европы, предоставляя послёдней возможность требовать отъ насъ безусловнаго уваженія неприкосновенности Порты, какъ бы поощряя послёднюю перспективой полной безнаказанности за нарушеніе договоровъ ея съ нами.

Но первая лондонская конвенція, утімали мы себя, заключена въ виду частнаго случая, турецко-египетской распри, дійствіе ея временное и прекратится съ установленіемъ новыхъ правильныхъ отношеній между султаномъ и пашой. Зато ею достигается важный политическій результатъ. Франція исключается изъ совіта великихъ державъ, выбрасывается за бортъ европейскаго соглашенія. Въ то же время порываются ея дружественныя связи съ Англіей, лондонскій кабинетъ примыкаетъ къ охранительному союзу трехъ державъ Сівера и возстановляется «великій союзъ», за четверть столітія предъ тімъ сплотившій въ Шомоні монархическую Европу противъ революціонной Франціи.

Если бы такая цѣдь и была достижима, то едва ли осуществленіе ея соотвѣтствовало бы нашимъ вѣрно понятымъ ин-

<sup>1)</sup> Статья 11-я кучукъ-кайнарджійскаго трактата.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Статья 7-я того же договора.

тересамъ. Съ одной стороны, не подлежить сомивнию, что-«сердечное соглашеніе», установившееся съ 1830 года между Англіей и Франціей, не только не было источникомъ силы для последней, но стесняло ея самостоятельность и сдерживало честолюбивые порывы дъйствительные всякой европейской, противъ нея, коалиціи. Непрем'винымъ условіемъ англійской дружбы было отречение Франціи отъ всякаго расширенія границъ, даже отъ распространенія французскаго вліянія въ сосъднихъ странахъ. Связанная ею, Франція не могла воспользоваться ни бельгійскимъ возстаніемъ, ни смутами въ Испаніи. въ Италін и въ Германін, для ослабленія узъ, наложенныхъ на нее вѣнскимъ конгрессомъ. Съ другой стороны, присоединеше конституціонной Англіи къ союзу трехъ съверныхъ державъ необходимо лишило бы этотъ союзъ его охранительнаго характера, сузило бы его задачи и конечно скоро лишило бы Россію преобладающаго вліянія на ея первоначальныхъ союзницъ, Австрію и Пруссію. Но по самому ходу переговоровъ не трудно было предвидѣть, что мысль о возстановленіи щомонской коалиціи неосуществима; что въ Лондон'є иначе, нежели въ Петербургъ, понимають сближение между Англіей и Россіей; что лордъ Пальмерстонъ намеренъ воспользоваться нами лишь какъ орудіемъ воздійствія на Францію и, запугавъ-Лудовика-Филиппа, вынудить у него покорность непреклонной своей воль; что при этомъ англійскій министръ не прочь добиться, дабы мы собственными руками разделали дело, совершенное на Восток' нашею тысячел' тнею исторіей, и низвести насъ съ того пьедестала, на который вознесли Россио мудрость ея государей, доблесть нашихъ войскъ, въковыя усидія русскаго народа; словомъ, что, какъ только двойной результать этоть будеть достигнуть, Англія снова протянеть руку Франціи и сама торжественно введеть ее въ сов'ять великихъ державъ.

Вступивъ на ложный путь, мы вынуждены были идти по немъдалѣе, не взирая на то, что каждый шагъ ухудшалъ наше положеніе въ отношеніи къ Европѣ и къ Востоку. Для предоставленія Франціи возможности безъ ущерба своему достоинству возвратиться въ лоно европейскаго концерта, потребовалось временное и частное соглашеніе по турецко-египетской распрѣ обратить въ общее и постоянное, дѣйствіе коего распространялось бы на весь Восточный вопросъ. Такимъ обра-

зомъ, состоялась вторая лондонская конвенція. Нужды ніть, что по нашему настоянію, изъ нея было исключено упоминаніе о цілости и независимости Оттоманской имперіи и конвенція ограничена постановленіями о закрытіи Ларданедть и Босфора для военныхъ флаговъ всёхъ пацій. Слово не было произнесено, но дело сделано. Европа не настанвала на узаконеніи своей опеки надъ Турціей, необходимымъ последствіемъ чего было бы и формальное упраздненіе принадлежавшихъ намъ правъ по отношенію къ последней. Никому и въ мысль не приходило, чтобы возможно было исторгнуть добровольное согласіе императора Николая, стоявшаго въ глазахъ всего Запада на высшей ступени своего могущества, на такой порядокъ, который пятнадцать лътъ спустя вынуждена была признать на Восток' Россія, истекавшая кровыю, посл'в тяжкой и неравной борьбы съ половиной Европы. Но зато созданъ быль прецедентъ, который оправдывалъ вмѣшательство великихъ державъ во всв грядущія несогласія наши съ Портой, установилось судилище, предъ коимъ мы имъли предстать современемъ, въ качествъ не равноправныхъ судей, а подсудимыхъ. Объ лондонскія конвеннін-прямыя родоначальницы договоровъ парижскаго и берлинскаго, до сего времени тягот вощихъ надъ судьбами Россіи на Востокъ.

Зам'втимъ, что и самый вопросъ о проливахъ разр'вшенъ былъ державами далеко не въ нашу пользу. Въ прошломъ стольтін, когда Черное море было внутреннимъ турецкимъ моремъ, на Босфоръ не распространялось, да и не могло распространяться древнее правило Отгоманской Порты о воспрещении входа въ Дарданеллы иностраннымъ судамъ подъ военнымъ флагомъ. Поэтому, и въ договоръ 1809 года, заключенномъ между Англіей и Турціей упоминалось о закрытіи только Дарданелль. Въ нашихъ трактатахъ съ Портой, до адріанопольскаго включительно, вопросъ о проливахъ возбуждался единственно въ видахъ обезпеченія свободнаго плаванія по нимъ нашихъ торговыхъ судовъ. Лишь ункіаръ-искелесскимъ трактатомъ турки обязались предъ нами безусловно воспретить входъ въ Дарданеллы военнымъ судамъ всёхъ націй, чёмъ удовлетворялась одна изъ нашихъ насущнейшихъ потребностейобезпеченіе, ставшаго русскимъ, черноморскаго побережья отъ нападенія, въ случат войны, непріятельскихъ флотовъ. Тотъ

же трактать не только не воспрещаль русскому флоту входа въ Босфоръ, но и предвидѣлъ случан необходимаго его тамъпоявленія. Ясно, что всѣ преимущества такого порядка были на нашей сторонѣ, всѣ невыгоды—на сторонѣ морскихъ державъ, нашихъ соперницъ.

Зато, съ этой поры, всь усилія Англін и Франціи были направлены къ изм'янению привилегированнаго положения, созданнаго намъ въ проливахъ ункіаръ-искелесскимъ договоромъ. Когда, въ 1835 году. Пальмерстонъ, после непродолжительной отставки, возвратился къ власти, главною заботой его быль именно этотъ вопросъ. Онъ казался ему столь важнымъ, что побудиль его обратиться къ совіту своего политическаго противника, главы предшедшаго торійскаго кабинета, лорда Веллинстона. «Востокъ,» сказаль Пальмерстонъ герцогу, «призванъ играть великую роль въ дёлахъ Европы, и я желаль бы знать ваше мийніе о двухъ системахъ, представляющихся нашей политикъ: должны ли мы добиваться открытія доступа въ Мраморное море нашему флоту, а следовательно и флотамъ всіхъ прочихъ державъ, или лучше требовать закрытія проливовъ для всёхъ, не исключая и насъ.» «Непремённо закрытія,» съ живостью отвічаль Велшигтонъ; «въ этихъ водахъ мы слишкомъ далеки отъ нашихъ рессурсовъ, у Россіи же они подъ рукою 1), в

Въ 1839 году, рѣшась принести въ жертву Англіи ункіаръискелесскій договоръ, мы однако сознавали необходимость замѣнить постановленныя имъ ручательства безопасности нашихъ черноморскихъ береговъ новымъ трактатомъ, заключеннымъ со всѣми великими державами и съ Портой. И что же мы предложили? Безусловное закрытіе обоихъ проливовъ для военныхъ судовъ, то-есть какъ разъ ту самую мѣру, которую высшій военно-политическій авторитеть Англіи признаваль какъ нельзя болѣе цѣлесообразною для ослабленія нашего могущества въ Левантѣ. Поступая такимъ образомъ, мы готовили себѣ легкій дипломатическій успѣхъ, но конечно не ограждали нашихъ важнѣйшихъ интересовъ на Черномъ морѣ.

Дело въ томъ, что провозглашенное конвенціей 1841 года, запрещеніе входа въ проливы для флотовъ всёхъ державъ

<sup>4)</sup> Разговоръ этотъ съ Веллингтономъ лордъ Пальмерстонъ самъ повъдалъ французскому повъренному въ дълахъ въ Лондонъ, четыре года спустя. См. донесение маршалу Сульту, барона Буркенз отъ 30 июня (12 июля) 1839.

устанавливало лишь призрачное равенство между положеніемъ въ этихъ водахъ Россіи и прочихъ государствъ. Мы одни были державой прибрежною Чернаго моря, входъ и выходъ котораго быль намъ одинаково закрытъ, какъ и прочимъ державамъ, для коихъ и то и другое отнюдь не было необходимостью. Но еще важнѣе для насъ было то, что въ случаѣ войны между Россіей и любою изъ прочихъ державъ, Порта могла безнаказанно нарушить свое обязательство и впустить въ Черное море непріятельскій флотъ, тогда какъ мы были лищены возможности привлечь ее за это къ отвѣтственности, ибо обязательство держать входъ въ проливы закрытымъ было принято ею относительно не насъ однихъ, а всей Европы.

Таковы были для насъ первые горькіе плоды европейскаго соглашенія по д'яламъ Востока.

Спрашивается: какъ могъ императоръ Николай, столь чутко относившійся ко всему что соприкасалось съ достоинствомъ и пользами Россіи, допустить такой б'єдственный обороть въ восточной политик' своего кабинета? Мы уже неоднократно указывали на нѣкоторыя изъ побудившихъ его къ тому причинъ: систематическое отклонение его внимания съ Востока на Западъ: противопоставление общихъ интересовъ монархической Европы частнымъ выгодамъ Россіи: воззваніе къ его великодушію и безкорыстію. Но независимо отъ этихъ соображеній, въ государѣ жило твердое убѣжденіе, что дни Порты сочтены. что Турція вскор'є умреть своею естественною смертію, распадется отъ внутренняго недуга, ее разлагающаго. Въ виду этого, онъ искренно желалъ установленія соглашенія между великими державами по Восточному вопросу. Онъ хотълъ разрешить его безъ потрясеній, безъ кровавыхъ жертвъ, безъ европейской войны. Ничего не желая для себя изъ турецкаго наследства, государь предполагаль и въ прочихъ державахъ подобное же безкорыстіе целей. Константинополь, говориль онъ графу Нессельроде, долженъ принадлежать всимъ, то-есть никому. По мижнію императора, охрана Босфора должна была быть предоставлена Россіи, Дарданелль—Англіп 1). Въ этомъ планъ заключается главная разгадка необыкновенной уступчивости императора Николая по отношенію къ лондонскому двору.

Но графъ Нессельроде и дипломатическій штабъ его не

<sup>1)</sup> См. Мартенса, Собраніе трактатовь и конвенцій, IV, ч. 1, стр. 496.

разділяли этихъ иніній государя, не вірній въ ближій комень Турцій, не желали его. Исторія не находить сиягчающихъ обстоятельствь въ ихъ нользу. Она не простить инъ презрінія из ней, иъ ея опыту, указаніянъ, уроканъ. Именно въ такомі иъ ней отношеній лежаль корень зла. Мы не моженть не призвать, что въ эту достопамятную эпоху, русская динломатія не оказалась на высоті своей исторической задачи. Въ літопист витинняхъ сношеній Россій, лондонскія конвенцій 1840 и 1841 годовъ, обильныя столь гибельными для насъ послідствіями, составляють печальную страницу.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

## Упадокъ значенія Россіи на Востокѣ.

Послѣдствія отреченія нашего отъ самостоятельной восточной политики и распространенія на Турцію обще-европейскаго соглашенія не замедлили сказаться на Западѣ, какъ и на Востокѣ.

На Западъ мы совершенно нечаянно очутились въ изолированномъ положеніи. Отношенія наши съ Франціей испортились окончательно. Она не прощала намъ испытаннаго униженія, приписывая его личной ненависти императора Николая къ Лудовику-Филиппу. Последній прямо жаловался австрійскому послу при своемъ дворѣ: «Императоръ не могъ вынести п переварить мысли, что мое революціонное царствованіе продолжается более десяти леть, и, обдумавъ всевозможныя средства для низверженія меня, остановился на разрывѣ союза Франціи съ Англіей, какъ на самомъ действительномъ средствъ, представляющемъ въ помянутомъ отношении наиболъе благопріятные шансы усп'єха. Брунновъ быль орудіемъ этого коварнаго замысла. Сначала онъ ему не удался; первыя предложенія его сочли за нел'єпость, и они были отвергнуты. Императоръ приказаль ему настанвать, расточая Англін, съ невъроятными упорствомъ и терпъніемъ, пъжнъйшія ласки, и поручиль своему посланнику выступить съ новыми предложеніями, столь же нел'єпыми, какъ и первыя; на этотъ разъ они были приняты дордомъ Пальмерстономъ, куплены имъ цёной отреченія отъ союза съ Франціей, союза, исключительно основаннаго на началь соблюденія всеобщаго мира, — и притомъ изъ-за единственнаго побужденія: въ отместку мнѣ за мой отказъ вибшаться въ дела Испаніи. Вы веб были запуганы и увлечены этими дъйствіями Россіи; вы соединились съ нею противъ меня. Англія благодаря мстительности своего перваго министра, Австрія и Пруссія-страха ради предъ Россіей... Другой на моемъ мѣстѣ отплатилъ бы оскорбленіемъ за ососкорбленіе, и вся Франція, пов'єрьте мн'є, рукоплескала бы ему! Я же выносливъ: ignoramus. Таково, вы знаете, правило мое относительно императора Николая... 1)» Однако природное миролюбіе не долго сдерживало раздраженіе Лудовика-Филиппа противъ насъ. Отъездъ русскаго посла въ Париже, графа Палена, въ отпускъ, за два мѣсяца до новаго (1842) года, когда на долю его выпадало, за отсутствіемъ папскаго нунція, въ качествъ старинны дипломатическаго корпуса, произнести на пріємѣ въ тюпльрійскомъ дворцѣ обычное привѣтствіе королю, быль сочтенъ французскимъ правительствомъ за умышленное уклоненіе отъ исполненія этой церемоніальной обязанности. Въ видъ возмездія, оно предписало своему повъренному въ дълахъ воздержаться отъ появленія въ Зимнемъ дворцъ 6-го (18-го) декабря, въ день тезоименитства государя. Дерзкая выходка эта дорого обощлась чинамъ французскаго посольства въ Петербурга. Въ течение насколькихъ латъ, ихъ не приглашали и не принимали ни въ одномъ изъ нашихъ аристократическихъ домовъ, за исключениемъ офиціальныхъ гостиныхъ, не разговаривали съ ними, не кланялись, словомъ, прекратили всякія спошенія. Само собою разум'єтся, что, при такихъ условіяхъ, находившіеся въ отпуску, русскій посоль въ Парижѣ и французскій въ Петербургѣ не возвратились болъе къ своимъ постамъ. Обоими посольствами продолжали завъдывать повъренные въ дълахъ, до самой революціи 1848 года. низвергнувшей династію Орлеановъ и провозгласившей республику во Франціи 2).

Чѣмъ шпре и глубже становилась бездна, отдѣлявшая Россію отъ Франціп, тѣмъ усерднѣе заботилась послѣдняя о возстановленія, прерваннаго событіями 1840 года, сердечнаго соглашенія своего съ Англіей. Задачу эту облегчило для Гизо, состоявшееся осенью слѣдующаго года, удаленіе отъ власти

<sup>1)</sup> Графъ Аппоньи князю Меттерниху, 1 (13) мая 1841.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Эпизодъ этотъ подробно изложенъ у Гизо въ его Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, VI, стр. 335—342. Тамъ же, въ приложении (стр. 469—524), приведена и вызванная имъ любопытная двиломатическая переписка.

виговъ и замѣна ихъ торійскимъ министерствомъ, въ предсѣдательствѣ сэръ-Роберта Пиля и съ лордомъ Абердиномъ въ званіи министра иностранныхъ дѣлъ. Не мало способствовали сближенію обоихъ правительствъ и дружественныя отношенія, завязавшіяся между королевскими семьями, англійскою и французскою, и скрѣпленныя посѣщеніемъ Лудовика-Филиппа королевой Викторіей и принцемъ-супругомъ въ замкѣ Э, лѣтомъ 1843 года.

Такимъ образомъ, англо-французскій союзъ быль возстановленъ въ прежней своей силь, но обстоятельство это не повлекло за собою, какъ послѣ революція 1830 года, скрѣпленія связей, соединявшихъ три державы охранительнаго лагеря: Россію, Австрію и Пруссію. Напротивъ, ближайшія наши союзницы стали обнаруживать неудержимое тяготыне къ Англіи. искали заручиться ея дружбой и союзомъ. Ревнуя насъ къ лондонскому двору, вселяя въ насъ недовъріе къ нему и убъжденіе, что съ нимъ невозможно никакое соглашеніе «на почві: нравственныхъ началъ» 1), князь Меттернихъ хвастался предъ нами, что стоить ему захотёть, и союзъ Австріи съ Англіей заключится самъ собою, на твердомъ основаніи «полной солидарпости матеріальныхъ интересовъ объихъ державъ» 2). И дъйствительно, какъ только торін смінили виговъ у власти, австрійскій канцлеръ посп'єшиль прив'єтствовать давнихъ друзей своихъ, герцога Веллингтона и лорда Абердина, и напомнить имъ о совм'єстной работ'є въ эпоху посл'єдней борьбы съ Наполеономъ и конгрессовъ вънскаго и ахенскаго. «Перемъна, происшедшал въ Англіи,» писаль онъ преемнику Пальмерстона, «есть событіе, изм'єрить значеніе коего мн'є представляется невозможнымъ. Но върно то, что, поставивъ меня лицомъ къ лицу съ давними друзьями, оно имбеть для меня цвиу несомнъннаго благод внія 3).»

Ревностное желаніе стать къ Англіи въ близкія, союзническія отношенія проявиль и король прусскій Фридрихъ-Вильгельмъ IV, наслідовавшій отцу літомъ 1840 года. Пылкое, романическое воображеніе этого государя увлекало его на путь сближенія съ великобританскимъ дворомъ, во имя солидарности протестантскихъ интересовъ. Орудіемъ этого сближенія онъ

<sup>1)</sup> Князь Меттернихъ Струве, 14 (26) іюня 1841.

<sup>2)</sup> Струве графу Нессельроде, 2 (14) іюня 1841.

<sup>3)</sup> Князь Меттернихъ дорду Абердину, 31 августа (12 сентября) 1841.

избралъ известнаго ученаго и дичнаго своего друга. Буизева. который и быль назначень прусскимъ представителемъ въ Лондонъ. Бунзенъ нашелъ могучую поддержку въ принцъ Альберть, супругь королевы, оставшемся горячимъ намецкимъ патріотомъ. Первый министръ сэръ-Робертъ Пиль также выражаль сочествие притязаніямъ Пруссін на роль руковонтельницы Германіи, пока лишь на почві интересовъ матеріальныхъ и духовныхъ, не политическихъ. Онъ называлъ себя «добрымъ нёмцемъ» и восторгался патріотическимъ стихотвореніемъ Беккера, воспівавшимъ «німецкій Рейнъ» 1). Симпатів англійскихъ государственныхъ людей къ Пруссіи возрасли еще болье, когда узнали о намъреніи короля Фридриха-Вильгельма IV ввести у себя народное представительство, вопреки совътамъ Австріи и требованіямъ Россіи. Воспитанный въ правивилахъ германскаго либерализма, Бунзенъ серіозно помышляль и объ отделеніи своего отечества отъ обонкъ императорскихъ дворовъ, и о тесномъ соглашении съ Англіей по всёмъ современнымъ политическимъ вопросамъ 2).

Волей-неволей приходилось и намъ, во избѣжаніе полнаго одиночества въ средѣ возстановленнаго «европейскаго ареопага», искать расположенія сенть-джемскаго кабинета, повторяя въ утѣшеніе, что «гораздо легче устранить опасность, угрожающую миру отъ преслѣдованія Англіей исключительныхъ своихъ интересовъ посредствомъ союза и дружбы, чѣмъ открытою съ нею враждой <sup>3</sup>).

Разсуждая такимъ образомъ, наши дипломаты судили объ англійскихъ государственныхъ людяхъ по самимъ себѣ и, разумѣется, приходили къ ложнымъ выводамъ. Изъ рѣчей Пальмерстона мы знаемъ, что «систему, по которой кратковременная безопасность достигается цѣной тяжкихъ уступокъ и интересы чужеземныхъ министровъ ставятся выше интересовъ своей страны», онъ считалъ безусловно вредною и гибельною <sup>4</sup>). Удовлетвореніе пользъ и нуждъ Англіи, какими бы то ни было средствами—такова была главная задача его политики, а искусство его было направлено къ тому, чтобы заручиться со-

<sup>1)</sup> Сэръ-Робертъ Пиль Буизену, 28 сентября (10 октября) 1841.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Бунзенъ борону Каницу, 13 (25) сентября и 12 (25) октября 1847.

<sup>\*)</sup> Графъ Нессельроде Струве, 21 апръля (3 мая) 1841.

Рачь, произнесенная Пальмерстономъ въ палатъ общинъ въ імаъ 1844 года.

дъйствіемъ большинства прочихъ державъ въ преследованіи исключительно англійскихъ цілей. На упрекъ одного изъ своихъ нарламентскихъ противниковъ, что «безпокойная д'ятельность его обнимала весь міръ», Пальмерстонъ гордо отвічаль: «Солнце никогда не заходитъ надъ интересами нашей страны, и лице, обязанное стоять на стражъ вившнихъ ся сношеній, было бы недостойно своего положенія, если бы діятельность его не соразмѣрялась съ широкимъ объемомъ великихъ интересовъ, требующихъ его вниманія 1).» И странное дело! За весь одиннадцатильтній періодъ перваго управленія его вишними делами Англіи, не смотря на непреклонность и даже на нъкоторый задоръ его политики, держава эта осталась въ мирѣ со всеми прочими государствами, во всехъ частяхъ света, быть можетъ, потому именно, что министръ, руководившій ея судьбами, не допускаль мира «во что бы то ни стало». Мало того, иностранные кабинеты не только не обнаруживали неудовольствія или нетерпівнія въ виду гласно заявлявшихся эгоистическихъ притязаній лондонскаго двора, но всь, наперерывъ другъ предъ другомъ, заискивали въ немъ, стремились заручиться его дружбой. Таковы были результаты политики ясной и опредбленной въ своихъ целяхъ, смелой и ръшительной въ средствахъ, проникнутой сознаніемъ могущества Англіи и ея національнаго достоинства.

Понятно, какое впечатленіе должна была произвести на Пальмерстона уступчивость, обнаруженная императорскимъ кабинетомъ въ восточныхъ делахъ. Онъ спетиилъ воспользоваться ею, какъ счастливою и совершенно неожиданною случайностью, но не верплъ въ ея продолжительность, не допускалъ, чтобы великій народъ могъ надолго уклониться отъ историческаго пути своего. Доказательствомъ служитъ сужденіе, высказанное имъ льтомъ 1844 года, когда онъ, находясь въ отставкъ и путешествуя по Европе, встретился во Франкфуртена-Майнъ съ графомъ Фикельмонтомъ, бывшимъ долгіе годы австрійскимъ посломъ при русскомъ дворе, и имёлъ съ нимъ продолжительный разговоръ о современномъ состояніи Восточнаго вопроса. Австріецъ старался увёрить своего собесёдника, что Россія не можетъ помышлять о распространеніи владёній своихъ на Югь, потому что ея истинная сила, военная и тор-

<sup>1)</sup> Рачь его въ той же палата, 17 февраля (1 марта) 1843.

говая, пребываеть-де на Сѣверѣ, что большинство русскихъ дворянъ живутъ также на Сѣверѣ, а между тѣмъ, разстояніе отъ Петербурга до Нью-Йорка немногимъ больше разстоянія отъ Одессы до Гибралтара, гдѣ русская торговля находитсл-де только на полупути отъ своего рынка; что расходы по перевозкѣ въ южной Россіи очень велики и перевозка зерна на пространствѣ 250 верстъ превышаетъ-де самую стоимость его и т. п. «Все это прекрасно придумано,» замѣчаетъ Пальмерстонъ въ дневникѣ своемъ, «но совершенно ошибочно... Всѣ правительства, и въ особенности неограниченныя, замышляютъ территоріальное расширеніе въ силу соображеній, болѣе помтическихъ, нежели экономическихъ, а утверждать, что Россія не думаетъ о распространеніи къ Югу, значить отрицать уроки исторіи» 1).

Пальмерстону не было суждено самому воспользоваться результатомъ своей политики. Плоды ея пожали торін, смінившіе виговъ у власти. Такъже точно, какъ на Западъ, обаяніе Англіп поднялось и на Востокъ. Тамъ она вышграла въ этомъ отношения все, что потеряла Россія. По мъткому опредъленію Пальмерстона, вліяніе на иностранныя государства необходимо зиждется на одномъ изъ двухъ началъ: надеждѣ или страхъ. Со времени подписанія лондонскихъ конвенцій, турки перестали насъ бояться, потому что независимость и целость Оттоманской имперіи были поставлены подъ совокупную охрану Европы; восточные же христіане перестали на насъ над'яться, въ виду того, что мы обязались действовать въ Турціи не иначе, какъ сообща съ прочими великими державами, какъ извёстно, мало или вовсе нерасположенными въ ихъ пользу. Итакъ, въковое наше вліяніе на Востокъ пошатнулось въ двухъ главныхъ своихъ устояхъ и, падая съ каждымъ днемъ, уступало м'єсто вліянію другихъ европейскихъ государствъ, а во главѣ ихъ Англіи. Скоро и Порта, и христіанскіе ея подданные, пріучились взирать на Англію, какъ на свою естественную покровительницу и ожидать отъ нея одной совътовъ, указаній и вельній.

Разумѣется, такое перемѣщеніе нравственной силы на Востокѣ совершилось не сразу, не безъ колебаній и борьбы. Установленный въ Лондонѣ «европейскій концертъ» касался пока

<sup>1)</sup> Изъ дневника лорда Пальмерстона, 9 (21) августа 1844.

только Турціи, не распространнясь ни на Грецію, ни на васальныя княжества Молдавію, Валахію и Сербію. Тройственный союзъ, создавшій греческое королевство, обезпечиль за Россіей, Англіей и Франціей званіе державъ-покровительницъ по отношенію къ новорожденному государству. Три Дунайскія княжества были поставлены договорами подъ охрану одной Россіи. Но ослабленіе нашего вліянія обнаружилось вскорѣ и въ этихъ странахъ, не смотря на твердость, проявленную лично императоромъ Николаемъ въ охраненіи принадлежавшихъ ему въ нихъ правъ.

Первый къ тому поводъ представили безпорядки въ Валахіи, въ началѣ 1842 года. Недовольное правительствомъ господаря Александра Гики, собраніе бояръ обратилось съ жалобой на него къ Портѣ и къ императорскому кабинету. Для разбора дѣла государь отправилъ въ Букурештъ, въ качествѣ чрезвычайнаго комиссара, генерала Дюгамеля. Порта послѣдовала нашему примѣру и назначила Шекибъ-пашу своимъ комиссаромъ въ Валахіи. Но пока турокъ успѣлъ прибытъ на мѣсто, Дюгамель уже кончилъ порученное ему разслѣдованіе. Согласно его заключенію, мы потребовали отъ Порты смѣщенія Гики и избранія новаго господаря. Чрезвычайное валашское собраніе, созванное на точномъ основаніи органическаго устава, выбрало княземъ Георгія Бибеско, который и былъ, послѣ нѣсколькихъ колебаній, утвержденъ султаномъ въ этомъ званіи.

Менѣе успѣшенъ быль для насъ исходъ замѣшательствъ, почти одновременно происходившихъ въ Сербіи. Въ одной изъ предшедшихъ главъ ¹) мы изложили причины, вызвавшія неудовольствіе императорскаго кабинета на князя Милоша Обреновича, правившаго Сербіей съ 1815 года, а въ 1830 году признаннаго Портой въ качествѣ наслѣдственнаго главы сербскаго народа. Въ силу этихъ причинъ, Россія, въ пререканіяхъ его съ вліятельнѣйшими изъ старшинъ, не только не поддерживала его, но даже настояла на предоставленіи имъ значительной доли участія въ управленіи страной. Въ этомъ смыслѣ, по соглашенію нашей константинопольской миссіи съ Портой, былъ составленъ фирманъ 1838 года, ограничивавшій власть.

<sup>4)</sup> См. VI главу настоящаго изследованія: «Востокъ подъ покровительством» Россіи»,

князя въ пользу сената, облеченнаго законодательными правами. Последствиемъ было обострение отношений Милоша къ сенаторамъ. Привыкший къ самовластию, старый князь не могъ примириться съ поставленными его власти пределами, и предпочель, уступая настояниямъ сената, 1-го (13-го) ионя 1839 года, отречься отъ нея въ пользу старшаго сына своего Милана. Но Миланъ умеръ, мёсяцъ спустя по воцарении, и преемникомъ его Порта, по уговору съ нами, утвердила втораго сына Милоша, Михаила Обреновича.

Молодому князю приходилось бороться, съ одной стороны, съ приверженцами своего отца, пользовавшагося большою популярностью среди крестьянскаго населенія, съ другой — съ либеральной партіей, присвоившею себ'в названіе уставобранителей и домогавшеюся расширенія правъ сената и скупщины на счеть княжеской власти. Вожаки этой партін Вучичь и Петроніевичь, уже въ 1840 году, замышляли искать себ'в поддержки въ В'єн'є и предлагали австрійскому двору протекторать надъ Сербіей 1). Боязливый Меттернихъ отвічалъ, что, какъ ни желательно для Австрін, по многимъ причинамъ, получить законное вліяніе на судьбы сосёдняго княжества, но, въ виду договоровъ, предоставляющихъ Россіи право нокровительства надъ Сербіей, не отъ сербовъ зависить замінить русское покровительство австрійскимъ, а потому, онъ вынужденъ ограничиться лишь поданіемъ имъ благихъ совътовъ 2). Совъты эти клонились къ тому, чтобы сербскіе либералы искали опоры въ Портв и ея мъстномъ представитель. быградскомъ пашт Кіамиль. Дъйствительно, паша этотъ приняль ихъ подъ свою защиту, и когда Вучичь и Петроніевичь были, по распоряжению княжескаго правительства, высланы изъ Сербін, даль имъ уб'єжнще въ б'єлградской кріпости. Скоро дъло дошло до открытаго возстанія. Явно поддерживаемые турками, втайнѣ подстрекаемые австрійцами, уставобранители усићли переманить на свою сторону сербское войско, и въ концъ августа 1842 года князь Михаилъ вынужденъ былъ бъжать въ Австрію, а Вучичъ, во главѣ мятежныхъ войскъ, побідителемъ вступиль въ Білградъ. Образовалось временное правительство изъ Вучича, Петроніевича и Симича, созвав-

Г. афъ Гардегъ князю Меттернику, 21 февраля (4 марта) 1840.
 Князь Меттерникъ графу Гардеггу, 29 февраля (12 марта) 1840.

шее избирательную скупщину въ Бёлградъ на 2-е (14-е) сентября. Спрошенные Кіамилъ-пашой: желаютъ ли они возвращенія Михаила Обреновича, депутаты отвѣчали отрицательно, а на вопросъ, кого же хотятъ имѣтъ княземъ, воскликнули: Александра Карагеоргіевича. Питомецъ австрійцевъ, возвращенный въ Сербію княземъ Михаиломъ и состоявшій при немъ адъютантомъ, сынъ Георгія Чернаго былъ провозглашенъ сербскимъ княземъ. Порта посиѣшила утвердить этотъ выборъ, объявивъ его предмѣстника низложеннымъ.

Рѣшеніе это было принято ею безъ предварительнаго соглашенія съ нашимъ дворомъ. Императоръ Николай глубоко возмутился такимъ своевольнымъ поступкомъ Порты, составлявшемъ прямое нарушеніе обязательствъ ея предъ нами по договорамъ букурештскому и адріанопольскому. Государь находилъ, что прежде чѣмъ низлагать Михаила, Порта обязана была разслѣдовать взведенныя на него обвиненія и уличить въ дѣйствительномъ нарушеніи устава, но и въ этомъ случаѣ не постановлять рѣшенія, не заручившись согласіемъ императорскаго кабинета; вмѣсто того, она не затруднилась санкціонировать результаты, достигнутые революціоннымъ путемъ, хорошо зная, что они никогда не будуть признаны русскимъ императоромъ.

Флигель-адъютантъ баронъ Ливенъ быль отправленъ въ Константинополь съ собственноручнымъ письмомъ государя къ султану. Въ письм' выставлены были два требованія: отм'єна всѣхъ относящихся до Сербіи распоряженій Порты и строгое наказаніе главныхъ виновниковъ сербскаго возстанія. Ободряемые послами морскихъ державъ, турки воспротивились нашимъ требованіямъ. Мотивы отказа исполнить ихъ были изложены въ отвътномъ письмъ султана, но, узнавъ о содержанін письма, посланникъ нашъ не согласился доставить его по назначенію. Кабинеты лондонскій и парижскій одобрили совъты, данные Порть ихъ представителями и настаивали на необходимости передать все дѣло на обсужденіе «европейскаго концерта». Австрія очутилась въ крайне затруднительномъ положеніи. Съ одной стороны, вінскій дворъ всегда стояль за решеніе восточных дель въ общемъ советь великихъ державъ; съ другой - ему хорошо было извъстно, что императоръ Николай ни за что не допустить ихъ вмѣшательства въ вопросъ, истекающій изъ неисполненія Турціей заключенныхъ

ею съ Россіей договоровъ. Къ тому же, разладъ между Россіей и морскими державами по сербскому вопросу могъ повести къ столкновению между ними въ ближайшемъ сосъдствъ съ Австрійскою монархіей и вызвать окончательное освобожденіе Сербін изъ-подъ власти султана, признаніе полной ел независимости. Желая прежде всего предотвратить такой исходъ и въ то же время удержать на сербскомъ престолѣ Александра Карагеоргіевича, въ которомъ Австрія получала удобнаго сосъда и покорнаго подручника, Меттернихъ пытался примирить противоположные взгляды оббихъ сторонъ. Онъ старался доказать правительствамъ англійскому и французскому, что, на основаніи трактатовъ, Россія имбеть право наблюдать за порядкомъ избранія сербскихъ князей и что право это было нарушено Портой. «Одна изъ прямыхъ причинъ, увеличившихъ смятеніе,» писалъ онъ австрійскому послу при тюнльрійскомъ двор'в, «заключается въ недостатк'в исныхъ и точныхъ объясненій русскаго кабинета съ лондонскимъ и нарижскимъ. Это упущеніе, вліяющее на ходъ діла, проистекаеть отъ многихъ причинъ: императоръ Николай поставилъ себь за правило не входить въ объяснения съ этими двумя дворами по турецкимъ вопросамъ; ему пріятно исключать Францію изъ обсужденія политическихъ дёлъ вообще и дёлъ, касающихся Востока, въ особенности; онъ скорће склоненъ объясниться съ лондонскимъ дворомъ, нбо въ Петербурга господствуеть система ласки по отношению къ последнему. система, которую баронъ Брунновъ доводитъ до крайности. вследствіе желанія его нравиться всюду, где ему поручена защита какого либо интереса. Къ перечисленнымъ мною соображеніямъ присоединяется увфренность императора Николая. что наше д'кло-воспренятствовать возникновению серіозныхъ усложненій... 1).»

Переговоры тянулись около года, не подвигая дёла ни на шагъ впередъ. Тогда государь рёшился поступить въ Сербіи такъ же точно, какъ за годъ предъ тёмъ поступлено было въ Валахіи, а именно, послать въ Бёлградъ чрезвычайнаго комиссара. Но, предвидя сопротивленіе временнаго сербскаго правительства, онъ готовъ былъ поддержать эту мѣру занятіемъ княжества русскими войсками. О такомъ намѣреніи го-

<sup>1)</sup> Князь Меттернихъ графу Апповы, 25 и 27 марта (6 и 8 апръля) 1843.

сударя мы предупредили вънскій дворъ, прося его дозволить нашему двадцатитысячному отряду направиться къ Дунаю и Сав' чрезъ австрійскія владінія, а для запечатлінія предъ Европой полной солидарности обоихъ императорскихъ кабинетовъ, предложили ему, одновременно съ нашими, ввести и свои войска въ Сербію 1). Меттернихъ не посм'яль противор'ячить твердо высказанной решимости императора Николая, хотя и не согласился присоединить къ русскимъ австрійскія войска, утверждая, что это было бы возможно лишь по просьбѣ самой Порты. Сверхъ того, онъ совътовалъ направить нашъ отрядъ въ Сербію не чрезъ Венгрію, населеніе коей расположено-де враждебно къ Россіи, а чрезъ Дунайскія княжества 2). Но дело обощлось безъ военнаго занятія. Одна угроза имъ подъйствовала, и Порта уступила. Султанъ обязался: 1) признать незаконнымъ избраніе Александра Карагеоргіевича; 2) созвать сербскую скупщину для производства новыхъ выборовъ; 3) смѣстить бѣлградскаго нашу, виновнаго въ потворствъ возстанию; 4) выслать изъ Сербін вожаковъ послъдняго движенія. Вучича и Петроніевича. Со своей стороны. мы, въ угоду вёнскому двору, удовольствовались этими уступками, и согласились не настанвать на возстановленіи Михаила Обреновича.

Александръ Карагеоргіевичъ добровольно сложилъ съ себи княжеское званіе. Созвана была снова избирательная скупщина, приступившая къ новымъ выборамъ, въ присутствіи русскаго императорскаго комиссара и вновь назначеннаго бѣлградскаго паши. Избраннымъ оказался вторично князь Александръ, и въ этотъ разъ мы уже не противились султанскому утвержденію его башъ-бегомъ, «достойнѣйшимъ изъ князей мизійскаго народа».

Таковъ быль исходъ сербскаго возстанія, низвергнувшаго династію Обреновичей и зам'єстившаго сербскій престолъ сыномъ Георгія Чернаго. Наше право покровительства надъ Сербіей было, повидимому, признано и соблюдено, основанныя на немъ требованія уважены и исполнены. Но результатъ этотъ быль только кажущимся. Въ сущности недоброжелатели наши, сербскіе либералы, достигли своей ціли, и, благодаря

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде графу Медему, 30 іюня (12 іюля) 1843.

<sup>2)</sup> Графъ Медемъ графу Нессельроде, 23 іюля (4 августа) 1843.

австрійской поддержкі, ставленникь ихъ остался сербскимь княземъ, и быль признань въ этомъ званіи не только Портой, но и русскимъ дворомъ. Означенный исходъ какъ нельзя болье отвічаль австрійскимъ интересамъ. Но имъ были довольны и въ Петербургі. Графъ Нессельроде не могъ достаточно нахвалиться энергіей, будто бы проявленною княземъ Меттернихомъ «въ защиті восточной политики Россіи», и въ восторженныхъ выраженіяхъ передаваль ему признательность императорскаго кабинета 1.

Едва усићао удечься волненіе, возбужденное вышензложенными событіями въ Сербін, какъ на противоположномъ концѣ Балканскаго полуострова произошель новый взрывъ: мы разумѣемъ переворотъ, совершившійся въ Аопнахъ въ ночь на 3-е (15-е) сентября 1843 года, преобразившій Грецію въ конституціонное государство и окончательно изъявшій ее изъ сферы нашего политическаго вліянія.

Король Оттонъ, по достижения совершеннольтия, хотя и вступиль самь въ управление государствомъ, но имъ, попрежнему, руководили баварскіе совітники, сначала бывшій регентъ графъ Арманспергъ, возведенный въ звание архиканцлера, потомъ министръ Рудгарть. Съ удаленіемъ последняго, въ концѣ 1837 года, король не измѣнилъ системы, скоро возстановившей противъ него всѣ три политическія партін страны. Во главѣ первой, англійской, продолжаль стоять Маврокордато, французскою руководиль Колетти. остатки же народной или русской партін сплотились вокругь одного изъ последнихъ сподвижниковъ Каподнетрін, графа Андрея Метакса. Эта последняя партія, такъ-называемые написты, подвергались напболее ожесточеннымъ преследованіямъ со стороны королевскаго правительства. Открытіе въ 1840 году тайнаго общества «друзей православія», поставившаго себ'є цілью освобожденіе грековъ, оставшихся подъ игомъ мусульманъ, послужило поводомъ къ многочисленнымъ арестамъ. Немудрено, что въ заговоръ, составившемся противъ короля и обнимавшемъ выдающихся дъятелей всъхъ трехъ партій, написты играли преобладающую роль. Войско высказалось за заговорщиковъ, и Оттону пришлось согласиться на созвание учредительнаго собранія для составленія греческой конститу-

<sup>1)</sup> Всеподданнъйшій отчеть графа Нессельроде за 1843 годъ.

ціи. Председателемъ перваго конституціоннаго министерства сталь Метакса,

Немало содъйствоваль успъху движенія нравственною поддержкой русскій посланникъ Катакази, самъ грекъ родомъ и сочувствовавшій цілямъ и стремленіямъ его вожаковъ. Такое поведеніе оправдывалось, до изв'єстной степени, враждебными отношеніями двора къ русской миссіи и ко всему, что еще носило въ Греціи отпечатокъ русскаго вліянія. Но оно мало согласовалось со званіемъ представителя самодержавнаго императора всероссійскаго, и государь открыто заявиль свое неудовольствіе отозваніемъ Катакази изъ Авинъ. Введеніе конституціи въ Греціи ставило насъ въ этой страна въ положеніе, крайне затруднительное. Съ одной стороны, главные виновники переворота были наши давніе приверженцы, последніе представители національнаго направленія въ делахъ въры и политики; съ другой - они посягнули на державныя права своего государя, насиловали его волю, исторгая у него согласіе на конституцію. Представительный образъ правленія со всеми своими принадлежностими, налатами, ораторами, свободою печати и проч., долженъ былъ неминуемо усилить въ стран'в значеніе англійской и французской партій, въ программу коихъ издавна входили всё эти преобразованія, и тымъ самымъ упрочить въ ней преобладающее вліявіе морскихъ державъ. Такъ и случилось. Лишенная поддержки императорскаго кабинета, русская партія вскор'в окончательно сошла съ политической сцены, на которой продолжали состязаться партін англійская и французская. Последняя получила перевёсъ надъ своими противниками, преимущественно благодаря тому, что взяла въ свои руки выпавшее изъ рукъ напистовъ знамя греческой народности, но уже не во имя преданій православной Византіи, а во славу классической древности, эллинизма.

Какъ и слѣдовало ожидать, изъ трехъ державъ-покровительницъ, Франція и Англія поспѣшили тотчасъ же признать совершившійся въ Греціи переворотъ и конституціонную монархію короля Оттона. Признаніе Россіи состоялось лишь годъ спустя, но не повлекло за собою назначенія въ Аоины новаго посланника. До самаго конца парствованія императора Николая, нашею тамошнею миссіей управляль повѣренный въ дѣлахъ Персіани, подобно Катакази, грекъ по происхожденію. Уже въ склу скроинаго положения своего въ дипломатической STADLIN, HULDINGTA FOUTS HE MICE CHEZERATION CE INDELCTARAтелом автибения и фольпункция, поперембино пользовавшимися вліяність при двор'ї короди Оттова, смотри потому, которая жуз леукъ партій, англійская или французская, нахоплась у власти. О Россія пакъ бы вовсе позабыли въ Грепія я вепоминали линь, когда снова возбуждался вопросъ о расширенія гранць васчеть Турція, или согда странт угрожаль ваная либо вибшиня опасность. Въ свою очередь, императорскій кабинеть открыто высказываль порядавіє свое замыкличь адлинизна и рішиность не поощрять стремленій христіанскаго паселенія Турціп освободиться изь-подъ ел власти. «Государь,» писаль вице-нанциерь русскому посланенку въ Rist, «выразиль саное строгое осуждение направленному противъ Порты загомору, который, будучи основань на революціонныхъ началахъ, всегда нами громко порицаемыхъ, того и гляди, можетъ зажечь пожаръ на всемъ Востокъ.» Въ случат надобности мы вызывались даже «чество поддержать Порту въ усиліяхъ ся иъ усмирению своихъ митежныхъ подданныхъ» 1). Дипломатическимъ и консульскимъ агентамъ нашимъ въ Турціи и Греиім предписано было объявить «старійшинамъ містныхъ христіанъ», что имъ нечего над'яться на помощь Россіи, которая не можеть одобрить ихъ возстанія; когда же эмиссарь возродившейся гетерін прибыль въ Петербургь съ тайными предложеніями, то, по объявленін ему строгаго выговора, быль тотчасъ же высланъ изъ столицы 2).

Факты эти свидетельствують, что въ начале сороковыхъ годовъ, императорскій кабинеть снова усвонть, въ отношеній къ христіанамъ Востока, взглядъ, по которому стремленіе ихъ сбросить ненавистное иноверческое иго приравнивалось къ поползновенію народовъ Запада революціоннымъ путемъ низвергнуть существующій государственный строй; тоска по утраченной народной независимости отождествлялась съ жаждой политической свободы и конституціонныхъ правъ. Взглядъ этотъ быль не новъ. Меттернихъ высказаль его еще на лайбахскомъ конгрессь, по поводу греческаго возстанія, и по удаленіи Каподистріи изъ русской службы, успёль внушить тё

Всеподданиваний отчеть графа Нессельроде за 1845 годъ.

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде графу Медему, 25 іюля (6 августа) 1845.

же мысли императору Александру I и его министерству. Незадолго до кончины. Благословенный позналь ихъ лживость, а темъ более отрешился отъ нихъ императоръ Николай въ первые годы своего царствованія. Но означенныя мысли шикогда не угасали въ умѣ графа Нессельроде и его дипломатическихъ сотрудниковъ и снова всплыли наружу, какъ только событія 1830 года вызвали коренную перем'ну въ направленіи русской политики. Какъ все наносное, чужое, онъ не имъли ничего общаго съ преданіями нашей исторіи, прямо имъ противорѣчившими. «Россія,» справедливо замѣчаетъ нашъ историкъ С. М. Соловьевъ, «также находилась подъ игомъ мусульманскихъ варваровъ, освободилась отъ него съ оружіемъ въ рукахъ, и освобождение это прославлялось наукой и религіей какъ великое д'єло народа и великое благод'єяніе Божіе 1).» Безпочвенная наша дипломатія чужда была этихъ воспоминаній, не знала ихъ и знать не хотела. Именно это духовноисторическое сродство наше съ нашими единоплеменниками и единовърцами на Востокъ возбуждало подозрительность «союзной и дружественной» намъ Австрію, съ которою, утверждали дипломаты, мы-де связаны «могущественною солидарностью видовъ и дѣйствій» на Востокѣ 2). И мы не задумавшись отрекались отъ действительнаго родства, историческаго, племеннаго и религіознаго, въ пользу родства отвлеченно-политическаго, фиктивнаго, скажемъ прямо, небывалаго и невозможнаго. И въ довершение всего, по странной пронии, въ то время, когда мы, вопреки истинъ и здравому смыслу, видъли въ порывѣ христіанъ высвободиться изъ-подъ позорнаго ярма вѣковыхъ своихъ притеснителей исчадіе всемірной революціи. плодъ польско-французской революціонной пропаганды, когда мы даже выражали готовность оказать Порт'в д'ятельную помощь въ усмиреніи мятежныхъ ея подданныхъ, - эта самая Порта, руководимая внушеніями державъ Запада, управляемая государственнымъ человѣкомъ либеральной школы, вступала въ довольно явный союзъ именно съ польскою эмиграціей, нашимъ самымъ заклятымъ врагомъ, обратившею Константинополь въ центръ своихъ враждебныхъ замысловъ противъ насъ.

Въ сороковыхъ годахъ повторилось явленіе, совершившееся

<sup>1)</sup> С. М. Соловьевъ: Императоръ Александръ I, стр. 478.

<sup>2)</sup> Всеподданнайшій отчеть графа Нессельроде за 1845 годь.

за два зесятилітія предъ тімъ, и съ тімъ поръ веодвократво возобновляещееся съ поразительнымъ постоянствомъ. Една стало извістно, что Россія новидаєть своє передовоє місто заступивны и покровительницы христіанскаго населенія Востока, какъ вст прочін державы спішник вперегонку завять его. Въ предпедней гланъ мы упоминали о проектъ Гизо включить въ предположенный договоръ между великими вержавани условія въ пользу турецкихъ христіанъ вообще в сврійскихъ въ частности, а также поставить подъ совокупную охрану Европы святыя міста въ Палестині. Та же мысль в еще глубже запала въ романическое воображение короля Фридриха-Вильгельма IV. Государь этотъ находиль «ностыднымъ» положеніе христіань въ Святой земль, положеніе же протестантовъ постыднымъ вдвойнъ. Переговоры, веденные весной 1841 года, въ Лондонъ, объ обще-европейскомъ трактатъ во восточнымъ деламъ показались ему наиболее благопріятною мипутой для совивстваго изивненія упомянутаго порядка 1).

Еще въ 1839 году, нѣсколько поселившихся въ Палестивъ ивмецкихъ протестантовъ обратились къ прусскому правительству съ просьбой взять подъ свое покровительство основанныя тамъ протестантскія общины. Но Фридрихъ-Вильгельмъ III отклониль это ходатайство, не жедая усложнять и безъ того сложнаго Восточнаго вопроса предъявленіемъ притязаній третьей великой державы на протекторать въ Святой земль. до тахъ поръ болбе или менве признаваемый Портой линь за Россіей и Франціей. Жалобы палестинскихъ протестантовъ обратили на себя вниманіе короля Фридриха-Вильгельма IV тотчасъ по вступленія его на престоль. По его порученію. министры Бюловъ и Эйхгориъ составили записку, въ которой изложена была возможность и необходимость обезнечить христіанамъ свободное владѣніе и пользованіе святыми мѣстами. Въ іюль 1840 года, берлинскій дворъ сообщиль эту записку вінскому, но князь Меттернихъ не удостопль ен даже отвітомъ. Король не унывалъ. Въ началъ следующаго года, та же записка была сообщена англійскому правительству, а вслідъ затемъ, Фридрихъ-Вильгельмъ IV возложилъ на личнаго своего друга и довфреннаго совфтника, столь извъстнаго впоследствій генерала Радовица, разработку близко-принимаемаго

<sup>&#</sup>x27;) Вунзенъ Пертесу, 30 сентября (12 октября) 1841.

имъ къ сердцу проекта. Радовицъ пришелъ къ следующимъ выводамъ: 1) христіанамъ въ Палестинъ слъдуетъ даровать обширныя права и преимущества; 2) зав'ядываніе ими поручить исключительно христіанскимъ резидентамъ; 3) святыя м'єста обратить въ собственность пяти великихъ державъ, съ вознагражденіемъ ихъ нынёшнихъ владёльцевъ, и, укрышвъ Сіонъ, занять его смішаннымъ европейскимъ гарнизономъ, въ составъ коего вошло бы по шестидесяти человъкъ отъ каждой изъ великихъ державъ; гору же Моріа оставить за турками и въ то же время попытаться отдать Сіонъ въ собственность евангелической церкви; 4) образовать изъ христіанъ въ Палестин' четыре общины: католическую, греческую, армянскую и евангелическую; 5) учредить трехъ резидентовъ: одного для католиковъ и греческихъ и армянскихъ уніатовъ, поперем'єнно назначаемаго Австріей и Франціей; одного для грековъ и армянъ по назначенію Россіи; одного для протестантовъ, также попеременно назначаемаго Англіей и Пруссіей 1).

Записка генерала Радовица была передана на заключение всёхъ великихъ державъ при циркуляре прусскаго министерства иностранныхъ дёлъ 2). Въ Вёнё уклонились отъ прямаго отвъта, ссылаясь на необходимость выждать отзывъ дворовъ петербургскаго и лондонскаго 3). Въ Парижѣ сочув твенно отнеслись къ проекту, весьма схожему съ предложеніемъ, сділаннымъ Гизо, по тому же предмету, князю Меттерниху и лорду Пальмерстону 4). Въ Лондонъ прусская записка встрътила серіозныя возраженія. Пальмерстонъ откровенно признался, что англичане въ Палестинъ не нуждаются ви въ какихъ новыхъ правахъ или льготахъ. Имъ всегда обезпечена защита ихъ правительства, консулы ихъ снабжены широкими полномочіями и облечены обширною властью, церковь уже им'ветси. въра и богослужение уважаются турками. Что же касается до христіанскихъ подданныхъ султана, то гатти-шерифъ Гюльхане уничтожиль-де всякое различіе между ними и мусуль-

1) Записка Радовица отъ 2 (14) февраля 1841 года.

Двркуляръ министра иностранныхъ дѣлъ представителямъ Пруссіи при дворахъ: петербургскомъ, вѣпскомъ, парижскомъ и лондонскомъ, 12 (24) февраля 1841.

Варонъ Мальцанъ барону Вертеру, 5 (17) марта 1841.

<sup>4)</sup> Гизо графу Сентъ-Олеру, 1 (13) января 1841.

манами, превративь райю въ полноправныхъ турецкихъ гражданъ. Пальмерстонъ прибавилъ, что очень трудно заключать съ Портой новые договоры, сходные съ прежними капитуляціями, и что вопросъ этотъ неминуемо вызваль бы кучу затрудненій, о которыхъ онъ предоставляль себѣ распространиться впоследствіи. Словомъ, сентъ-джемскій кабинетъ противопоставиль предложеніямъ короля Фридриха-Вильгельма, какъ и почти тождественнымъ съ ними внушеніямъ Гизо, формальный отказъ 1).

Замѣчательно, что не менѣе рѣшительный отпоръ встрѣтим прусскія предложенія и въ Петербургѣ. Вице-канцлеръ писаль нашему представителю при берлинскомъ дворѣ, что они произвели на государя «печальное и тяжелое впечатлѣніе». Нельзя создавать status in statu. Въ случаѣ безпорядковъ, европейская стража, состоящая въ распоряженія резидентовъ, оказалась бы недостаточною, а военныя суда въ Яфскомъ портѣ, отстоящемъ на два перехода отъ Герусалима, не въ состояніи были бы помочь. Впрочемъ, главнымъ препятствіемъ къ единенію мы считали закоренѣлую вражду грековъ съ латинянами, разжигаемую притязательностью католическихъ монаховъ 2).

Дѣло въ томъ, что иниціатива, принятая въ вопросѣ объ улучшеніи положенія палестинскихъ христіанъ королемъ прусскимъ, раздражила наше министерство иностранныхъ дѣлъ и до извѣстной степени пристыдила его. Оно спѣшило избѣжать упрека въ равнодушія къ этому вопросу, искони составлявшему предметь заботливости русскаго двора, и только въ теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ отложенному въ сторону, преимущественно въ угоду Австріи, и само выступило съ проектомъ международнаго соглашенія, обнимающаго всѣ политико-религіозныя дѣла Святыхъ мѣстъ. Находя прусскій планъ уже потому непрактичнымъ, что въ Іерусалимѣ на мусульманское населеніе въ 15,000 душъ считается не болѣе тысячи христіанъ, императорскій кабинетъ предлагалъ:

- Потребовать отъ Порты изданія новаго гатти-шерифа, подтверждающаго всі прежніе договоры и привилегіи.
- Назначить въ Палестину особаго турецкаго губернатора,
   въ званіи мушира и съ мѣстопребываніемъ въ Іерусалимѣ

<sup>1)</sup> Баронъ Бюловъ барону Вертеру, 6 (18) марта 1842.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Графъ Нессельроде барону Мейендорфу, 20 и 25 февраля (4 и 9 марта) 1841.

или Яффѣ, обязаннаго блюсти за сохраненіемъ порядка и спокойствія.

- Воспретить христіанскому духовенству всёхъ исповізданій всякія между собою пререканія и споры.
- 4) Воспретить и мулл'в и кадію въ Іерусалим'в обложеніе христіанъ незаконными и произвольными поборами, коими они вынуждены откупаться отъ притіснецій мусульманъ.
- 5) Водворить снова въ Іерусалимѣ удалившагося въ Константинополь, въ видахъ личной безопасности, православнаго патріарха іерусалимскаго и возложить на него поддержаніе строгой дисциплины въ подвѣдомственномъ ему духовенствѣ.
- 6) Избъгать всякихъ нововведеній. Для разбора спорныхъ вопросовъ учредить коммиссію, составленную изъ губернатора области, православнаго патріарха, начальниковъ латинскаго и армянскаго духовенства и греческаго комиссара.
  - 7) Возстановить разрушенные монастыри и церкви.
- 8) Турецкимъ солдатамъ, содержащимъ караулъ у воротъ храма Гроба Господня, запретить входъ во храмъ.
- Обезпечить право русскихъ паломниковъ на особую защиту со стороны турецкихъ властей.
- 10) Предоставить русскому духовенству отдёльное м'єстовъ Іерусалим'є для устройства подворья и страннопріимнаго дома 1).

Безпристрастно сравнивая прусскій проектъ съ нашимъ, нельзя не отдать первому полнаго предпочтенія. Онъ несомивно истекаль изъ глубокаго и искренняго религіознаго чувства, хотя и нѣсколько фантастичнаго. Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что задуманъ онъ въ такое время, когда Палестина въ общемъ составѣ Сиріи, благодаря вмѣшательству четырехъ великихъ державъ, была отнята у Мегметъ-Али паши и возвращена султану. Ужъ если, разсуждалъ корольфридрихъ-Вильгельмъ, четыремъ державамъ суждено было спасти Порту отъ гибели, то не лежитъ ли на нихъ священная обязанность воспользоваться этимъ обстоятельствомъ, чтобъ изъять вовсе Святыя мѣста, предметъ поклоненія всего христіанства, изъ-подъ мусульманскаго господства? По плану короля, христіанскіе жители Палестины переставали быть без-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Циркуляръ графа Нессельроде русскимъ представителямъ при дворахъвеликихъ державъ, 12 (24) марта 1841.

правною райей; Іерусаликь, Виолеенъ и Назаретъ становались собственностью христіанскихъ державъ. Конечно, осуществиеніе шана представляло немало затрудненій: управленіе страной посредствомъ международной соммиссін, занятіе Сіона смішаннымъ гаринзономъ, распредъленіе христіанъ различныхъ исповеданій между агентами или компосарами державъ-покровительницъ и т. п. Но следуеть признать, что исполнение этого плана дійствительно видоизмінило бы порядки во Святой землі, полные безобразій и соблазна, унизительные и позорные для христіанства. Ясно, что воролемъ прусскимъ, независимо отъ заботливости о нечальной участи палестинскихъ христіань, руководило и желаніе доставить протестантству на Востокъ равноправность съ двумя главными христіанскими исповідинівин. Но следуеть заметить, что при всемъ томъ, въ его предположеніяхъ, Россін отводилась львиная доля. Не говоря уже о численномъ превосходствъ отдаваемыхъ въ ея завъдываніе православныхъ грековъ и армянъ надъ католиками и протестантами, она управляла бы ими нераздельно, тогда какъ Франціи приходилось бы ділиться властью съ Австріей, Англіп въ Пруссіей. Наконецъ, по мысли короля, введеніе новаго порядка въ Палестинъ должно было служить лишь первымъ шагомъ къ улучшение участи всъхъ христіанскихъ подланныхъ сулгана, на всемъ пространстве Оттоманской имперіп, къ огражденію ихъ отъ турецкаго произвола и жестокости принятіемъ подъ совокупное покровительство великихъ державъ 1).

Всего этого не было и тани въ русскомъ проекта. Въ сущности, въ немъ оставлялось все попрежнему. Постановленія о воспрещеніи туркамъ грабить и притаснять христіанъ, христіанамъ ссориться и враждовать между собою не имали никакой положительной санкціи. Назначеніе въ Палестину особаго турецкаго губернатора было также весьма ненадежнымъ ручательствомъ за изманеніе къ лучшему тамсинихъ порядковъ. Единственнымъ практическимъ пунктомъ проекта было предположеніе объ учрежденіи въ Іерусалима русскаго подворья и страннопріимнаго дома, но непонятно, для чего потребовалось включить его въ международное соглашеніе, тогда какъ достаточно было бы потребовать на то согласія территоріальной державы. Турціи. Очевидно наше министерство иностранныхъ

<sup>1)</sup> Диевиикъ Бунзена, 17 (29) апръля 1841.

дъть и не помышляло серіозно объ обезпеченіи правъ русской церкви и положенія русскихъ паломниковъ во Святой земль. По крайней мърѣ, планъ устройства въ Іерусалимѣ русской духовной миссіи былъ имъ оставленъ, и весь возбужденный королемъ прусскимъ вопросъ сведенъ къ тому, что въ іюнѣ 1841 года, константинопольскіе представители Россіи, Англіи и Австріи (Франція тогда еще не возвратилась въ лоно европейскаго концерта, а Пруссія была изъ него умышленно устранена), собравшись въ конференцію, положили дать Портѣ совъть, чтобъ она предоставила христіанамъ въ Іерусалимѣ большую самостоятельность, и получили въ отвѣть, что султанъ приметъ къ свѣдѣнію желаніе союзныхъ дворовъ и назначитъ въ Палестину особаго губернатора, коему и будетъ поручено блюсти порядокъ и спокойствіе въ этой области 1).

Фридрихъ-Вильгельмъ IV не унываль. Если не удалось ему провести свой проектъ о принятіи Святыхъ мѣстъ въ сово-купное завѣдываніе великихъ державъ, за то онъ успѣлъ настоять на признаніи за протестантствомъ на Востокѣ одинаковыхъ правъ съ православіемъ и католицизмомъ, и цѣли этой достигъ путемъ отдѣльнаго соглашенія съ Англіей. Средствомъ послужило ему учрежденіе въ Іерусалимѣ евангелическаго англо-прусскаго епископства.

Въ 1839 году англійское миссіонерское «Общество для обращенія евреевъ въ протестантство» пріобрало въ Іерусалимъ, на вершинь Сіона, неподалеку отъ гробницы Давида, участокъ земли и основало на немъ домъ для миссіонеровъ, больницу, школу и даже заложило небольшую церковь. По внушенію друга своего Бунзена, король Фридрихъ-Вильгельмъ возъимътъ намъреніе обратить это частное учрежденіе въ протестантское еписконство, содержимое и покровительствуемое правительствами великобританскимъ и прусскимъ. Самъ Бунзенъ былъ весной 1841 года отправленъ въ Лондонъ съ чрезвычайнымъ порученіемъ, для веденія по этому ділу переговоровъ съ министерствомъ и главами англиканской церкви. Съ министрами онъ имълъ условиться о совм'єстномъ предъявленіи Порт'є требованія, чтобы за протестантами были признаны въ Оттоманской имперіи права самостоятельной общины; съ англійскими епископами чтобъ они назначили въ Герусалимъ протестантскаго епископа

<sup>&#</sup>x27;) Рифаатъ-паша Бутеневу, лорду Понсонби и барону Штюрмеру, іюнь 1841.

въ качествъ верховнаго пастыря всъхъ протестантовъ Свитой земли.

Пальмерстонъ на этотъ разъ сочувственно отнесся къ предложеніямъ прусскаго короля, видя въ нихъ удовлетвореніе существенныхъ англійскихъ интересовъ. Съ неменьшею готовностью откликнулись архіепископъ кентерберійскій, епископъ дондонскій, президенть упомянутаго выше миссіонерскаго общества, Макъ-Каулъ, и вліятельные ревнители англійскаго протестантства, лордъ Ашлей, Гладстонъ и другіе. Главныя затрудненія были догматическаго свойства. Бунзенъ настаиваль, чтобы въ новоучрежденномъ епископствъ объ церкви, англиканская и евангелическая, представились туркамъ въ видѣ церкви единой. Намцы должны были признать власть епископа, англичане — аугсбургское испов'єданіе в'єры, «матерь вс'єхъ протестантскихъ исповъданій», и німецкую евангелическую литургію. Объ стороны путемъ взаимныхъ уступокъ скоро пришли къ полному соглашенію. Парламентскимъ актомъ было учреждено въ Герусалимъ англиканское епископство. Половину средствъ на его содержаніе взялся доставить король прусскій, остальныя должны были покрыть собранныя въ Англіи доброхотныя пожертвованія. Прусское правительство выговорило себъ, въ пользу иъмецкихъ миссій и общинъ во Святой земль. право участія въ д'ятельности, предоставленной епископу, по соглашению съ Портой. Последнему данъ быль титулъ епископа церкви святаго Іакова въ Іерусалимъ. Назначение его состоялось осенью 1841 года. Это быль Dr. Александеръ. англійскій подданный, еврей по происхожденію, пруссакъ родомъ, англиканецъ по въроисповъданію, профессоръ арабскаго и еврейскаго языковъ въ лондонской королевской коллегіи. Для доставленія въ Яффу этого «преемника св. Іакова» (!) съ его свитой, состоявшею изъ двадцати человъкъ, новый первый министръ, сэръ-Робертъ Пиль, отрядилъ нароходъ англійскаго военнаго флота.

Въ награду за усп'єхъ, Бунзенъ былъ назначенъ постояннымъ посланняюмъ при сентъ-джемскомъ двор'є. Зд'єсь онъ не переставалъ работать въ пользу созданнаго его усиліями учрежденія, которому приписывалъ всемірно-историческія значеніе и будущность. По мысли его, англо-прусское епископство въ Герусалим'є должно было положить прочное начало протестантскому прозелитизму на Восток'є. Воображенію его повая евангелическая церковь на Сіонѣ являлась «единою» и «апостольскою». Отъ нея имѣли произойти многочисленныя церкви мѣстныя, въ Виолеемѣ, Назаретѣ и другихъ священныхъ городахъ, съ епископами во главѣ. Предполагалось, что и Соединенные Штаты примкнутъ со временемъ къ предпріятію Англіи и Пруссіп; что протестантскія общины на всемъ мусульманскомъ Востокѣ образуются изъ туземцевъ и пришельцевъ, евреевъ и язычниковъ; что присоединеніе къ евангелической церкви православныхъ, католиковъ, евреевъ, армянъ и даже мусульманъ будетъ дозволено и охранено закономъ; что протестанты станутъ пріобрѣтать поземельную собственность, основывать общины, колоніи, совершенствовать въ краѣ земледѣліе и въ особенности шелководство; что матеріальное ихъ благосостояніе послужитъ лучшимъ притягательнымъ средствомъ для лицъ принадлежащихъ къ другимъ исповѣданіямъ, и т. п.

Порта попыталась было воспротивиться осуществленію всёхъ этихъ замысловь и отказать въ признаніи новопоставленнаго протестантскаго епископа въ Герусалимѣ. Но сопротивленіе ея было непродолжительно. Предъ энергическими настояніями англійскаго посольства въ Константинополѣ, поддержанными и Пруссіей, она скоро вынуждена была не только признать епископомъ Dr. Александера, но и даровать протестантской церкви въ Турціи всѣ права самостоятельной духовной общины, между прочимъ, право строить церкви, учреждать школы, больницы и благотворительныя заведенія, пріобрѣтать недвижимую собственность и, что всего важнѣе, безпрепятственно обращать въ протестантство райю, то-есть всѣхъ немусульманскихъ подданныхъ сулгана 1).

Пока Англія и Пруссія соединялись для совм'єстной защиты интересовъ протестантства на Восток'є, Франціи д'єятельно вступалась за католиковъ, въ силу издавна принадлежавшаго ей по капитуляціямъ права покровительствовать римско-католическому испов'єданію, его священнослужителямъ и посл'єдователямъ въ Оттоманской имперіи. Поводомъ къ возобновленію ея притязаній на пользованіе этимъ правомъ послужили кровопролитныя схватки между двумя племенами населяющими

<sup>4)</sup> Объ учреждения въ Іерусалимѣ англо-прусскаго протестантскаго епископства см. изданную въ 1842 году въ Берлинѣ брошуру Бунзена и Абекена: Das evangelische Bisthum in Jerusalem. О дипломатическихъ переговорахъ по этому вопросу ср. также Bunsen's Leben, П, стр. 158—207.

Уже въ силу скромнаго положенія своего въ дипломатической іерархіи, дипломать этоть не могь состязаться съ представителями англійскимъ и французскимъ, поперемѣнно пользовавшимися вліяніємъ при двор'є короля Оттона, смотря потому, которая изъ двухъ партій, англійская или французская, находилась у власти. О Россіи какъ бы вовсе позабыли въ Греціи и вспоминали лишь, когда снова возбуждался вопросъ о расширеніи границъ насчетъ Турцін, или когда стран'в угрожала какая либо вишиняя опасность. Въ свою очередь, императорскій кабинеть открыто высказываль пориданіе свое замысламъ эллинизма и рашимость не поощрять стремленій христіанскаго населенія Турцін освободиться изъ-подъ ея власти. «Государь,» писалъ вице-канцлеръ русскому посланнику въ Вѣнѣ, «выразилъ самое строгое осуждение направленному противъ Порты заговору, который, будучи основанъ на революціонныхъ началахъ, всегда нами громко порицаемыхъ, того и гляди, можетъ зажечь пожаръ на всемъ Востокъ.» Въ случат надобности мы вызывались даже «честно поддержать Порту въ усиліяхъ ея къ усмирению своихъ мятежныхъ подданныхъ» 1). Дипломатическимъ и консульскимъ агентамъ нашимъ въ Турціи и Греціи предписано было объявить «старфішинамъ мфстиыхъ христіанъ», что имъ нечего над'яяться на помощь Россіи, которая не можеть одобрить ихъ возстанія; когда же эмиссаръ возродившейся гетерін прибыль въ Петербургь съ тайными предложеніями, то, по объявленіи ему строгаго выговора, быль тотчасъ же высланъ изъ столицы 2).

Факты эти свидѣтельствують, что въ началѣ сороковыхъ годовъ, императорскій кабинетъ снова усвоилъ, въ отношеніи къ христіанамъ Востока, взглядъ, по которому стремленіе ихъ сбросить ненавистное иновѣрческое иго приравнивалось къ поползновенію народовъ Запада революціоннымъ путемъ низвергнуть существующій государственный строй; тоска по утраченной народной независимости отождествлялась съ жаждой политической свободы и конституціонныхъ правъ. Взглядъ этотъ былъ не новъ. Меттернихъ высказалъ его еще на лайбахскомъ конгрессѣ, по поводу греческаго возстанія, и по удаленіи Каподистріи изъ русской службы, успѣлъ внушить тѣ

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде графу Медему, 25 іюля (6 августа) 1845.

Всеподданнъйшій отчетъ графа Нессельроде за 1845 годъ.

же мысли императору Александру I и его министерству. Незадолго до кончины. Благословенный позналь ихъ лживость, а тымь болье отрышился оть нихъ императоръ Николай въ первые годы своего царствованія. Но означенныя мысли никогда не угасали въ умѣ графа Нессельроде и его дипломатическихъ сотрудниковъ и снова всильни наружу, какъ только событія 1830 года вызвали коренную перем'йну въ направленіи русской политики. Какъ все наносное, чужое, онъ не имъли ничего общаго съ преданіями нашей исторіи, прямо имъ противор'єчнишими. «Россія,» справедливо зам'єчаеть нашъ историкъ С. М. Соловьевъ, «также находилась подъ игомъ мусульманскихъ варваровъ, освободилась отъ него съ оружіемъ въ рукахъ, и освобождение это прославлялось наукой и религіей какъ великое д'вло народа и великое благод вяніе Божіе 1).» Безпочвенная наша дипломатія чужда была этихъ воспоминаній, не знала ихъ п знать не хотела. Именно это духовноисторическое сродство наше съ нашими единоплеменниками и единовърцами на Востокъ возбуждало подозрительность «союзной и дружественной» намъ Австрію, съ которою, утверждали дипломаты, мы-де связаны «могущественною солидарностью видовъ и дѣйствій» на Востокѣ 2). И мы не задумавшись отрекались отъ действительнаго родства, историческаго, племеннаго и религіознаго, въ пользу родства отвлеченно-политическаго, фиктивнаго, скажемъ прямо, небывалаго и невозможнаго. И въ довершение всего, по странной проніи, въ то время, когда мы, вопреки истинѣ и здравому смыслу, видѣли въ порывѣ христіанъ высвободиться изъ-подъ позорнаго ярма вѣковыхъ своихъ притеснителей исчадіе всемірной революціи. плодъ польско-французской революціонной пропаганды, когда мы даже выражали готовность оказать Порть дъятельную помощь въ усмиреніи матежныхъ ея подданныхъ, — эта самая Порта, руководимая внушеніями державъ Запада, управляемая государственнымъ человѣкомъ либеральной школы, вступала въ довольно явный союзъ именно съ польскою эмиграціей, нашимъ самымъ заклятымъ врагомъ, обратившею Константинополь въ центръ своихъ враждебныхъ замысловъ противъ насъ.

Въ сороковыхъ годахъ повторилось явленіе, совершившееся

<sup>1)</sup> С. М. Соловьевъ: Императоръ Александръ I, стр. 478.

<sup>2)</sup> Всеподданнъйшій отчеть графа Нессельроде за 1845 годъ.

за два десятильтія предъ тьмь, и съ тьхъ поръ неоднократно возобновлявшееся съ поразительнымъ постоянствомъ. Едва стало изв'єстно, что Россія покидаеть свое передовое и всто заступницы и покровительницы христіанскаго населенія Востока, какъ все прочія державы спешили вперегонку занять его. Въ предшедней главъ мы упоминали о проекть Гизо включить въ предположенный договоръ между великими державами условія въ пользу турецкихъ христіанъ вообще и сирійскихъ въ частности, а также поставить подъ совокунную охрану Европы святыя мѣста въ Палестинѣ. Та же мысль и еще глубже запала въ романическое воображение короля Фридриха-Вильгельма IV. Государь этотъ находилъ «постыднымъ» положеніе христіанъ въ Святой земль, положеніе же протестантовъ постыднымъ вдвойнъ. Переговоры, веденные весной 1841 года, въ Лондонћ, объ обще-европейскомъ трактатћ во восточнымъ дёламъ ноказались ему наиболёе благопріятною минутой для совместнаго измененія упомянутаго порядка 1).

Еще въ 1839 году, нѣсколько поселившихся въ Палестинъ нъмецкихъ протестантовъ обратились къ прусскому правительству съ просъбой взять подъ свое покровительство основанныя тамъ протестантскія общины. Но Фридрихъ-Вильгельмъ III отклониль это ходатайство, не желая усложнять и безъ того сложнаго Восточнаго вопроса предъявленіемъ притязаній третьей великой державы на протекторать въ Святой земль. до тёхъ поръ болёе или менёе признаваемый Портой лишь за Россіей и Франціей. Жалобы палестинскихъ протестантовъ обратили на себя вниманіе короля Фридриха-Вильгельма IV тотчасъ по вступленіи его на престоль. По его порученію. министры Бюловъ и Эйхгорнъ составили записку, въ которой изложена была возможность и необходимость обезпечить христіанамъ свободное владѣніе и пользованіе святыми мѣстами. Въ йоль 1840 года, берлинскій дворъ сообщиль эту записку вънскому, но князь Меттернихъ не удостоилъ ея даже отвътомъ. Король не унывалъ. Въ началѣ следующаго года, та же записка была сообщена англійскому правительству, а вслідъ затыть, Фридрихъ-Вильгельмъ IV возложиль на личнаго своего друга и довъреннаго совътника, столь извъстнаго впоследствій генерала Радовица, разработку близко-принимаемаго

<sup>1)</sup> Бунзенъ Пертесу, 30 сентября (12 октября) 1841.

имъ къ сердцу проекта. Радовицъ пришелъ къ следующимъ выводамъ: 1) христіанамъ въ Палестинъ слъдуеть даровать обширныя права и преимущества; 2) зав'ядываніе ими поручить исключительно христіанскимъ резидентамъ; 3) святыя м'яста обратить въ собственность пяти великихъ державъ, съ вознагражденіемъ ихъ нынфшнихъ владельцевъ, и, укрыпивъ Сіонъ, занять его смішаннымъ европейскимъ гарнизономъ. въ составъ коего вошло бы по шестидесяти человъкъ отъ каждой изъ великихъ державъ; гору же Моріа оставить за турками и въ то же время попытаться отдать Сіонъ въ собственность евангелической церкви; 4) образовать изъ христіанъ въ Палестинъ четыре общины: католическую, греческую, армянскую и евангелическую; 5) учредить трехъ резидентовъ: одного для католиковъ и греческихъ и армянскихъ уніатовъ, поперем'єнно назначаемаго Австріей и Франціей: одного для грековъ и армянъ по назначению Россіи; одного для протестантовъ, также попеременно назначаемаго Англей и Пруссіей 1).

Записка генерала Радовица была передана на заключение встхъ великихъ державъ при циркулярт прусскаго министерства иностранныхъ дёлъ 2). Въ Вёнё уклонились отъ прямаго отвѣта, ссылаясь на необходимость выждать отзывъ дворовъ петербургскаго и лондонскаго <sup>3</sup>). Въ Парижѣ сочув твенно отнеслись къ проекту, весьма схожему съ предложениемъ, сдфланнымъ Гизо, по тому же предмету, князю Меттерниху и лорду Пальмерстону 4). Въ Лондонъ прусская записка встрътила серіозныя возраженія. Пальмерстонъ откровенно признался, что англичане въ Палестинъ не нуждаются ви въ какихъ новыхъ правахъ или льготахъ. Имъ всегда обезпечена защита ихъ правительства, консулы ихъ снабжены широкими полномочіями и облечены обширною властью, церковь уже им'єтся, въра и богослужение уважаются турками. Что же касается до христіанскихъ подданныхъ султана, то гатти-шерифъ Гюльхане уничтожиль-де всякое различіе между ними и мусуль-

1) Записка Радовица отъ 2 (14) февраля 1841 года.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Циркуляръ министра иностранныхъ дѣлъ представителямъ Пруссіи при дворахъ: петербургскомъ, вѣнскомъ, парижскомъ и лондонскомъ, 12 (24) февраля 1841.

<sup>\*)</sup> Баронъ Мальцанъ барону Вертеру, 5 (17) марта 1841.

Гизо графу Сентъ-Олеру, 1 (13) инваря 1841.

нанами, превративъ райю въ подноправныхъ турецкихъ граждавъ. Пальмерстонъ прибавалъ, что очень трудно завлючать съ Портой новые договоры, сходные съ прежними капитуляціями, и что вопросъ этотъ неминуемо вызваль бы кучу затрудненій, о которыхъ онъ предоставляль себѣ распространиться впослідствін. Словомъ, сентъ-дженскій кабинетъ противопоставиль предложеніямъ короля Фридриха-Вильгельма, какъ и почти тождественнымъ съ ними внушеніямъ Гизо, формальный отказъ 1).

Замічательно, что не меніе рішительный отпорь встрітили прусскія предложенія и въ Петербургі. Вице-канцлеръ писаль нашему представителю при берлинскомъ дворі, что они произвели на государя «печальное и тяжелое впечатлініе». Недьзя создавать status in statu. Въ случай безпорядковь, европейская стража, состоящая въ распоряженіи резидентовъ, оказалась бы недостаточною, а военныя суда въ Яфскомъ порті, отстоящемъ на два перехода отъ Герусалима, не въ состояніи были бы помочь. Впрочемъ, главнымъ препятствіемъ къ единенію мы считали закореністью кражду грековъ съ латинянами, разжигаемую притязательностью католическихъ монаховъ з).

Дѣло въ томъ, что иниціатива, принятая въ вопросѣ объ улучшеніи положенія палестинскихъ христіанъ королемъ прусскимъ, раздражила наше министерство иностранныхъ дѣлъ и до извѣстной степени пристыдила его. Оно спѣшило избѣжать упрека въ равнодушін къ этому вопросу, искони составлявшему предметъ заботливости русскаго двора, и только въ теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ отложенному въ сторону, преимущественно въ угоду Австріи, и само выступило съ проектомъ международнаго соглашенія, обнимающаго всѣ политико-религіозныя дѣла Святыхъ мѣстъ. Находя прусскій планъ уже потому непрактичнымъ, что въ Іерусалимѣ на мусульманское населеніе въ 15,000 душъ считается не болѣе тысячи христіанъ, императорскій кабинетъ предлагаль:

- Потребовать отъ Порты изданія новаго гатти-шерифа, подтверждающаго всѣ прежніе договоры и привилегіи.
- Назначить въ Палестину особаго турецкаго губернатора,
   въ званіи мушира и съ містопребываніемъ въ Іерусалимі:

<sup>1)</sup> Баронъ Бюловъ барону Вертеру, 6 (18) марта 1842.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Графъ Нессельроде барову Мейевдорфу, 20 и 25 февраля (4 и 9 марта) 1841.

или Яффѣ, обязаннаго блюсти за сохраненіемъ порядка и спокойствія.

- Воспретить христіанскому духовенству всёхъ испов'їданій всякія между собою пререканія и споры.
- Воспретить и муллѣ и кадію въ Іерусалимѣ обложеніе христіанъ незаконными и произвольными поборами, коими они вынуждены откупаться отъ притѣснеңій мусульманъ.
- 5) Водворить снова въ Іерусалимѣ удалившагося въ Константинополь, въ видахъ личной безопасности, православнаго патріарха іерусалимскаго и возложить на него поддержаніе строгой дисциплины въ подвѣдомственномъ ему духовенствѣ.
- 6) Избѣгать всякихъ нововведеній. Для разбора спорныхъ вопросовъ учредить коммиссію, составленную изъ губернатора области, православнаго патріарха, начальниковъ латинскаго и армянскаго духовенства и греческаго комиссара.
  - 7) Возстановить разрушенные монастыри и церкви.
- Турецкимъ солдатамъ, содержащимъ караулъ у воротъ храма Гроба Господня, запретить входъ во храмъ.
- Обезпечить право русскихъ паломниковъ на особую защиту со стороны турецкихъ властей.
- Предоставить русскому духовенству отдёльное м'єстовъ Іерусалим'є для устройства подворья и страннопріимнаго дома 1).

Безпристрастно сравнивая прусскій проектъ съ нашимъ, нельзя не отдать первому полнаго предпочтенія. Онъ несомитьно истекаль изъ глубокаго и искренняго религіознаго чувства, хотя и нѣсколько фантастичнаго. Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что задуманъ онъ въ такое время, когда Палестина въ общемъ составѣ Сиріи, благодаря вмѣшательству четырехъ великихъ державъ, была отнята у Мегметъ-Али паши и возвращена султану. Ужъ если, разсуждалъ король Фридрихъ-Вильгельмъ, четыремъ державамъ суждено было спасти Порту отъ гибели, то не лежитъ ли на нихъ священная обязанность воспользоваться этимъ обстоятельствомъ, чтобъ изъять вовсе Святыя мѣста, предметъ поклоненія всего христіанства, изъ-подъ мусульманскаго господства? По плану короля, христіанскіе жители Палестины переставали быть без-

Циркуляръ графа Нессельроде русскимъ представителямъ при дворахъвеликихъ державъ, 12 (24) марта 1841.

правною райей: Герусалимъ. Виелеемъ и Назаретъ становились собственностью христіанскихъ державъ. Конечно, осуществленіе плана представляло немало затрудненій: управленіе страной посредствомъ международной коммиссіи, занятіе Сіона см'єшаннымъ гаринзономъ, распределение христіанъ различныхъ исповеданій между агентами или комиссарами державъ-покровительницъ и т. п. Но следуеть признать, что исполнение этого плана дъйствительно видоизмъннаю бы порядки во Святой земль. полные безобразій и соблазна, унизительные и нозорные для христіанства. Ясно, что королемъ прусскимъ, независимо отъ заботливости о нечальной участи палестинскихъ христіанъ, руководило и желаніе доставить протестантству на Востокъ равноправность съ двумя главными христіанскими исповадавіями. Но слідуеть замітить, что при всемъ томъ, въ его предположеніяхъ, Россін отводилась львиная доля. Не говоря уже о численномъ превосходствъ отдаваемыхъ въ ея завъдываніе православныхъ грековъ и армянъ надъ католиками и протестантами, она управляла бы имп нераздельно, тогда какъ Франція приходилось бы ділиться властью съ Австріей, Англія въ Пруссіей. Наконедъ, но мысли короля, введеніе новаго порядка въ Палестинѣ должно было служить лишь первынъ шагомъ къ улучшению участи всёхъ христіанскихъ подданныхъ сулгана, на всемъ пространствъ Оттоманской пиперіп, къ огражденію ихъ отъ турецкаго произвола и жестокости принятіемъ подъ совокупное покровительство великихъ державъ 1).

Всего этого не было и тѣни въ русскомъ проектѣ. Въ сущности, въ немъ оставлялось все попрежнему. Постановленія о воспрещеніи туркамъ грабить и притѣснять христіанъ, христіанамъ ссориться и враждовать между собою не имѣли никакой положительной санкціи. Назначеніе въ Палестину особаго турецкаго губернатора было также весьма ненадежнымъ ручательствомъ за измѣненіе къ лучшему тамсинихъ порядковъ. Единственнымъ практическимъ пунктомъ проекта было предположеніе объ учрежденіи въ Іерусалимѣ русскаго подворья и страннопріимнаго дома, но непонятно, для чего потребовалось включить его въ международное соглашеніе, тогда какъ достаточно было бы потребовать на то согласія территоріальной державы, Турціи. Очевидно наше министерство пностранныхъ

<sup>1)</sup> Дневникъ Бунзена, 17 (29) апръля 1841.

дѣлъ и не помышляло серіозно объ обезпеченіи правъ русской перкви и положенія русскихъ паломниковъ во Святой землѣ. По крайней мѣрѣ, планъ устройства въ Іерусалимѣ русской духовной миссіи былъ имъ оставленъ, и весь возбужденный королемъ прусскимъ вопросъ сведенъ къ тому, что въ іюнѣ 1841 года, константинопольскіе представители Россіи, Англіи и Австріи (Франція тогда еще не возвратилась въ лоно европейскаго концерта, а Пруссія была изъ него умышленно устранена), собравшись въ конференцію, положили дать Портѣ совѣть, чтобъ она предоставила христіанамъ въ Іерусалимѣ большую самостоятельность, и получили въ отвѣть, что султанъ приметъ къ свѣдѣнію желаніе союзныхъ дворовъ и назначитъ въ Палестину особаго губернатора, коему и будетъ поручено блюсти порядокъ и спокойствіе въ этой области 1).

Фридрихъ-Вильгельмъ IV не унываль. Если не удалось ему провести свой проектъ о принятіи Святыхъ мѣстъ въ сово-купное завѣдываніе великихъ державъ, за то онъ успѣлъ настоять на признаніи за протестантствомъ на Востокѣ одинаковыхъ правъ съ православіемъ и католицизмомъ, и цѣли этой достигъ путемъ отдѣльнаго соглашенія съ Англіей. Средствомъ послужило ему учрежденіе въ Іерусалимѣ евангелическаго англо-прусскаго епископства.

Въ 1839 году англійское миссіонерское «Общество для обращенія евреевъ въ протестантство» пріобрало въ Герусалима, на вершина Сіона, неподалеку отъ гробницы Давида, участокъ земли и основало на немъ домъ для миссіонеровъ, больницу, школу и даже заложило небольшую церковь. По внушенію друга своего Бунзена, король Фридрихъ-Вильгельмъ возъимълъ намъреніе обратить это частное учрежденіе въ протестантское еписконство, содержимое и покровительствуемое правительствами великобританскимъ и прусскимъ. Самъ Бунзенъ былъ весной 1841 года отправленъ въ Лондонъ съ чрезвычайнымъ порученіемъ, для веденія по этому ділу переговоровъ съ министерствомъ и главами англиканской церкви. Съ министрами онъ имълъ условиться о совм'єстномъ предъявленіи Порт'є требованія, чтобы за протестантами были признаны въ Оттоманской имперін права самостоятельной общины; съ англійскими епископамичтобъ они назначили въ Герусалимъ протестантскаго епископа

<sup>1)</sup> Рифаатъ-паша Бутеневу, лорду Понсонби и барону Штюрмеру, іюнь 1841.

въ качествъ верховнаго пастыря всъхъ протестантовъ Святой земли.

Пальмерстонъ на этотъ разъ сочувственно отнесся къ предложеніямъ прусскаго короля, видя въ нихъ удовлетвореніе существенныхъ англійскихъ интересовъ. Съ неменьшею готовностью откликнулись архіепископъ кентерберійскій, епископъ дондонскій, президенть упомянутаго выше миссіонерскаго обшества. Макъ-Кауль, и вліятельные ревнители англійскаго протестантства, лордъ Ашлей, Гладстонъ и другіе. Главныя затрудненія были догматическаго свойства. Бунзенъ настапваль, чтобы въ новоучрежденномъ епископствъ объ церкви, англиканская и евангелическая, представились туркамъ въ видъ церкви единой. Німцы должны были признать власть епископа, англичане — аугсбургское испов'єданіе в'єры, «матерь всёхъ протестантскихъ исповеданій», и немецкую евангелическую литургію. Об'є стороны путемъ взаимныхъ уступокъ скоро пришли къ полному соглашенію. Парламентскимъ актомъ было учреждено въ Герусалимъ англиканское епископство. Половину средствъ на его содержаніе взялся доставить король прусскій, остальныя должны были покрыть собранныя въ Англіп доброхотныя пожертвованія. Прусское правительство выговорило себь, въ пользу нъмецкихъ миссій и общинъ во Святой земль. право участія въ д'ятельности, предоставленной епископу, по соглашенію съ Портой. Посліднему данъ быль титуль епископа церкви святаго Гакова въ Герусалимъ. Назначение его состоялось осенью 1841 года. Это быль Dr. Александеръ. англійскій подданный, еврей по происхожденію, пруссакъ родомъ, англиканецъ по въроисповъданию, профессоръ арабскаго и еврейскаго языковъ въ лондонской королевской коллегіи. Для доставленія въ Яффу этого «преемника св. Іакова» (!) съ его свитой, состоявшею изъ двадцати человъкъ, новый первый министръ, сэръ-Робертъ Ииль, отрядилъ пароходъ англійскаго военнаго флота.

Въ награду за успѣхъ, Бунзенъ былъ назначенъ постояннымъ посланникомъ при сентъ-джемскомъ дворѣ. Здѣсь онъ не переставалъ работать въ пользу созданнаго его усиліями учрежденія, которому принисывалъ всемірно-историческія значеніе и будущность. Но мысли его, англо-прусское епископство въ Іерусалимѣ должно было положить прочное начало протестантскому прозелитизму на Востокѣ. Воображенію его новая евангелическая церковь на Сіонѣ являлась «единою» и «апостольскою». Отъ нея имѣли произойти многочисленныя церкви мѣстныя, въ Виолеемѣ, Назаретѣ и другихъ священныхъ городахъ, съ епископами во главѣ. Предполагалось, что и Соединенные Штаты примкнутъ со временемъ къ предпріятію Англіи и Пруссіи; что протестантскія общины на всемъ мусульманскомъ Востокѣ образуются изъ туземцевъ и пришельцевъ, евреевъ и язычниковъ; что присоединеніе къ евангелической церкви православныхъ, католиковъ, евреевъ, армянъ и даже мусульманъ будетъ дозволено и охранено закономъ; что протестанты станутъ пріобрѣтать поземельную собственность, основывать общины, колоніи, совершенствовать въ краѣ земледѣліе и въ особенности шелководство; что матеріальное ихъ благосостояніе послужитъ лучшимъ притягательнымъ средствомъ для лицъ принадлежащихъ къ другимъ исповѣданіямъ, и т. п.

Порта попыталась было воспротивиться осуществленію всёхть этихъ замысловъ и отказать въ признаніи новопоставленнаго протестантскаго епископа въ Герусалимѣ. Но сопротивленіе ея было непродолжительно. Предь энергическими настояніями англійскаго посольства въ Константинополѣ, поддержанными и Пруссіей, она скоро вынуждена была не только признать епископомъ Dr. Александера, но и даровать протестантской церкви въ Турціи всѣ права самостоятельной духовной общины, между прочимъ, право строить церкви, учреждать школы, больницы и благотворительныя заведенія, пріобрѣтать недвижимую собственность и, что всего важнѣе, безпрепятственно обращать въ протестантство райю, то-есть всѣхъ немусульманскихъ подданныхъ сулгана 1).

Пока Англія и Пруссія соединялись для совм'єстной защиты интересовъ протестантства на Восток'є, Франціи д'ятельно вступалась за католиковъ, въ силу издавна принадлежавшаго ей по капитуляціямъ права покровительствовать римско-католическому испов'єданію, его священнослужителямъ и посл'єдователямъ въ Оттоманской имперіи. Поводомъ къ возобновленію ея притязаній на пользованіе этимъ правомъ послужили кровопролитныя схватки между двумя племенами населяющими

<sup>4)</sup> Объ учрежденіи въ Іерусалимѣ англо-прусскаго протестантскаго епископства см. изданную въ 1842 году въ Верлинѣ брошуру Бунзена и Абекена: Das evangelische Bisthum in Jerusalem. О дипломатическихъ переговорахъ по этому вопросу ср. также Bunsen's Leben, II, стр. 158—207.

Лимир, марокитики и другими. Подобно Палестина, в Ливыстая область, тиже ктодившая въ составъ Сиріи, отощи, по допровской пописний 1840 года, ота Египта на Турція. Здісь не місто вразиться на подробное разсмотріше возникпраго по этому случаю чрезваталіво сложенго вопроса об'є оргализація Лиманской горы. Достаточно сказать, что, пользувабезначалість перетодной эполи, мусульнаю-друзы выпали ва пристіанть-наропитовъ и процівели нежду вили провавую різво и опустошенія всягаго рода. Париженій набинеть энергично вступнася за своихъ единовърцевъ. «Европа,» писалъ Гизо графу Фило, внова назначенному французскимъ посломъ въ Ибий, «не можеть оставаться разводушном зрительнивей извиду христіанскаго населенія, преданнаго въ жертву прости его краговъ апатіей, а быть можеть и преступною политикой турецкихъ властей 1).» По почину Франція, въ Константивополь собрадась конференція изъ мъстныхъ представителей веливихъ державъ и въ течене четырехъ лъть вела переговоры съ Портой о замиренія Ливана и введеній между его обитателями правильной администраціи. Согласно сов'єгамъ и указаніямъ Европы, составленъ быль въ 1845 году фирманъ объ управленія Ливанскою областью, предварительно сообщенный Портой великимъ державамъ на заключение и одобренный ими. Въ силу его, во главъ какъ друзовъ, такъ и маронитовъ, поставлено было по каймакаму ихъ племени, и оба они подчинены туренкому нашть въ Сандъ. Исполнительную власть каймаканы эти раздъляли съ двумя же меджлисами, по одному для каждаго племени; въ составъ каждаго меджлиса входили два мусульманскіе члена, по стольку же друзскихъ, маронитскихъ, мельхитскихъ, православныхъ и одинъ метуалитскій. Наконецъ, у всего ливанскаго населенія, въ предупрежденіе будущихъ междоусобій, отобрано было оружіе. Таковъ быль первый результать совокупнаго вибшательства великихъ державъ во внутреннія дела Турцін 2).

Протестанты въ Палестинѣ и марониты-католики на Ливанѣ были лишь каплей въ морѣ христіанскаго населенія Оттоманской имперіи, подавляющее большинство коего исповѣдовало

Гизо графу Флао, 1 (13) декабря 1841.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) О янванскомъ вопросѣ въ 1841—1845 годахъ см. Guizot: Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, VI, стр. 244—258, и Mémoires de Metternich, VI, стр. 612, 619, 674. Ср. также Rosen: Geschichte der Türkei, II, стр. 50—70.

православную вѣру. Рядъ торжественныхъ договоровъ признаваль за Россіей право покровительствовать ему въ дѣлахъ вѣры. Но русская дипломатія давно уже не пользовалась этимъ правомъ, признавая его для себя «неудобнымъ». Со своей стороны, Порта, руководимая совѣтами изъ Лондона и Вѣны, пришла къ сознанію необходимости, если не на дѣлѣ, то по крайней мѣрѣ на словахъ, сравнять христіанскихъ своихъ подданныхъ съ мусульманами относительно правъ и преимуществъ. Въ самый разгаръ турецко-египетской распри, Решидъ-паша издалъ постановленіе, извѣстное подъ названіемъ гатти-шерпфа Гюльхане, въ коемъ впервые провозглашалось начало равноправности «оттоманскихъ гражданъ» всѣхъ исповѣданій.

Акть этоть, плодъ трудовъ учрежденнаго въ 1838 году «совъта общественной пользы», въ которомъ главными дъятелями, въ председательстве Решида, являлись французы Косъ и Баррашенъ, представляетъ любопытную смъсь правилъ, почерпнутыхъ изъ корана, съ темъ, что во Франціи принято называть «безсмертными началами 1789 года». Онъ долженъ быль послужить исходною точкой полнаго обновленія Оттоманской имперіи, въ отношеніи не только политическомъ, но и соціальномъ. Имъ собственно не провозглашалось новаго закона, но установлялись общія основы будущаго законодательства. Оно имѣло распространиться на три стороны государственной жизни Турціи, обнимая: 1) обезпеченіе турецкимъ подданнымъ полной безопасности относительно ихъ жизни, чести и имущества; 2) объщаніе правильнаго распредъленія и взиманія податей и повинностей; 3) установленіе порядка отбыванія военной службы. По первой стать в водворялись въ имперіи правила англійскаго habeas corpus акта и французской деклараціи «правъ человіка»; по второй возвіщалась въ настоящемъ, отмена всякихъ монополій, а въ будущемъ, уничтоженіе откупа, единственнаго до того времени способа взиманія налоговъ; по третьей, заявлялась необходимость утвердить закономъ число рекрутъ, которыхъ имела поставить каждая местность, и уменьшить на четыре или на пять леть срокъ военной службы. «Вотъ почему,» продолжалъ фирманъ, «каждый подсудимый будеть судиться открыто по нашему божественному закону, по производств'в следствія и изысканій, и до произнесенія правильнаго приговора, никому не будеть дозволено тайно или явно губить другаго посредствомъ яда или

какимъ-либо инымъ способомъ. Никому не дозволено будетъ наносить оскорбленія чести кого бы то ни было. Каждый будетъ владѣть своею собственностью всякаго рода и располагать ею вполнѣ свободно, безъ препятствій съ чьей-либо стороны; такъ, напримѣръ, невиновные наслѣдники преступника не будутъ липаемы ихъ законныхъ правъ, и имущество преступника не будетъ конфисковаться. Эти императорскія льготы распространяются на всѣхъ моихъ подданныхъ безъ различія вѣроисповѣданія или секты; они всѣ, безъ исключенія, воспользуются этими правами. Итакъ, нами даровано жителямъ имперіи полное обезпеченіе жизни, чести и имущества.»

Постановленія эти заключали въ себѣ существенныя ограниченія верховной власти султана и завершались принятіємъ съ его стороны положительнаго обязательства «ничего не совершать противнаго новому уставу», коему самъ султанъ, всъ улемы и сановники имъли принести торжественную присягу. Церемонія состоялась 22-го октября (3-го ноября) 1839 года, въ кіоскі Гюльхане, на берегу Мраморнаго моря, въ присутствін двора, министровъ, чиновниковъ, мусульманскаго духовенства, представителей иновърческихъ исповъданій, иностранныхъ дипломатовъ, многочисленнаго войска и народа. Великій визирь Хозревъ вручилъ министру иностранныхъ дѣлъ Решиду подписанный сулганомъ фирманъ, а тотъ громко прочель его. Абдуль-Меджидъ присягнулъ и за нимъ всѣ присутствовавине. 101 пушечный выстрель возвестиль столице о торжестве. Гатти-шерифъ былъ положенъ на храненіе въ тотъ козчегъ, гдѣ хранится плащъ пророка, величайшая святыня мусульманскаго міра. Содержаніе акта было офиціально сообщено представителямъ дружественныхъ державъ, «для поставленія ихъ свидътелями дарованія этихъ установленій, кон», какъ говорилось въ фирманѣ, «если угодно Богу, пребудутъ навсегда» 1).

Съ несомнѣннымъ искусствомъ инсценированная Решпдънашой комедія имѣла большой успѣхъ за границей. Западная печать единогласно привѣтствовала возрожденіе Турціи и пророчила ей великую будущность на пути либеральныхъ преобразованій. Лордъ Пальмерстонъ находилъ, что заявленныхъ Портой добрыхъ намѣреній совершенно достаточно для включенія ея въ семью цивилизованныхъ христіанскихъ государствъ.

<sup>1)</sup> Гатти-шерифъ Гюльхане, 22 октября (З ноября) 1839.

Даже Меттернихъ, не смотря на врожденную ненависть ко всякимъ нововведеніямъ, призналъ гатти-шерифъ Гюльхане мірой, «столь же правильною, сколько и мудрою». Въ особенности нравилось ему, что актъ этотъ не походить на «конституцію», а представляеть-де изъ себя «провозглашеніе основныхъ началъ» или то, «что на европейскомъ языкъ принято называть magna charta» 1). Ободренный такимъ усибхомъ. Решидъ-паша сдблалъ еще шагъ въ направленіи къ западнымъ государственнымъ порядкамъ, и въ 1840 году созваль въ Константинополь депутатовъ ото всёхъ областей имперіи, европейскихъ и азіятскихъ, - депутатовъ только по имени, ибо они были не избраны населеніемъ, а назначены м'єстными властями. Собраніе ихъ было открыто тронною р'ячью султана, на которую «народные представители» отвѣчали восторженнымъ адресомъ, выражавшимъ благодарность за дарованныя Абдулъ-Меджидомъ «свободныя учрежденія», и затімъ разошлись. Импровизованная турецкая палата депутатовъ произвела такое комичное впечатление на европейскихъ дипломатовъ въ Константинополь, что ее поспъшили распустить. Выработка основныхъ законовъ «танзимата» была снова поручена спеціальнымъ комиссіямъ, въ коихъ преобладающую роль играли иностранцы. Первымъ изданъ быль законъ о преобразовании податной системы; за нимъ вскоръ послъдовалъ и новый военный законъ.

Предпринятая Решидъ-пашой коренная ломка законовъ и учрежденій, на которыхъ въ теченіе вѣковъ покоилось государственное зданіе Отгоманской имперіи, не могла не встрѣтить сильнаго сопротивленія со стороны турокъ стараго закала, число коихъ было еще велико при дворѣ, въ войскѣ и въ администраціи. Опираясь на иностранныхъ представителей. Решидъ, лѣтомъ 1840 года, усиѣлъ устранить отъ власти великаго визиря Хозрева, но уже въ слѣдующемъ году, въ мартѣ, самъ былъ вынужденъ покинуть постъ министра иностранныхъ дѣлъ и отправиться въ почетную ссылку, въ Парижъ, въ качествѣ дипломатическаго представителя Порты. Съ удаленіемъ его, власть перешла въ руки старо-турецкой партіи, главой коей считалась мать Абдулъ-Меджида, султанша-валиде. Всѣ главныя должности были замѣщены ея сторонниками. Преемникъ Хозрева въ званіи великаго визиря, Реуфъ-паша

<sup>&#</sup>x27;) Князь Меттернихъ барону Штюрмеру, 21 ноября (3 декабря) 1839.

уступиль мѣсто Иццеть-Мегметъ-пашѣ, храброму защитнику Варны въ 1828 году; министромъ иностранныхъ дѣлъ назначенъ былъ сначала Рифаатъ-паша, а потомъ Сарымъ-эфенди, убѣжденный противникъ европейскаго вмѣшательства въ турецкія дѣла. Но самымъ вліятельнымъ лицомъ въ Портѣ сталъ-энергичный и дѣятельный начальникъ султанской гвардіи, Риза-паша, скоро возведенный въ званіе сераскира. Послѣдній пріобрѣлъ неограниченное вліяніе на молодаго султана и въ теченіе трехъ лѣтъ руководиль всѣми его дѣйствіями.

Тяжелая обязанность вышала на долю этихъ государственныхъ людей, одушевленныхъ чувствомъ искренняго патріотизма и желаніемъ избавить свое отечество отъ чуждыхъ ему учрежденій, а также оградить судьбы его оть назойливаго вліянія иностранной дипломатін. Двойная задача эта превышала ихъ силы. Внутри имперіи имъ приходилось бороться съ частными возстаніями, вспыхнувшими въ различныхъ областяхъ, какъ протестъ мусульманскаго населенія противъ введенныхъ ихъ предмъстниками реформъ. Мы уже говорили о безпорядкахъ, происходившихъ на Ливанъ. Болъе или менъе серіозныя волненія возникли въ Албаніи и Босніи между мусульманами. Христіане поднялись на Критв. Вившиія сношенія затруднялись притязательностію представителей великихъ державъ въ Константинополь, которые обращались къ Порть съ непрошенными совътами, указаніями, съ требованіемъ отъ нея отчета по чисто внутреннимъ вопросамъ. Западные дипломаты вздыхали по Решиде и готовы были наделать неподатливымъ преемникамъ его всевозможныхъ непріятностей. Съ неподдельнымъ негодованіемъ и горечью говориль Сарымъэфенди драгоману французскаго посольства: «Не приставайте ко мить съ Европой. Она намъ надотла. Если мы и не такіе государственные люди, какіе иміются у васъ, въ Европі, то мы все же и не сумасшедшіе. Оттоманская имперія представляетъ зданіе, владілецъ коего желаетъ быть спокоенъ у себя дома. Онъ заинтересованъ въ томъ, чтобъ у соседей не было предлога къ жалобамъ на него; еслибъ онъ сошелъ съ ума или сталъ напиваться; еслибъ онъ повелъ себя такъ, что зажженный имъ пожаръ подвергъ бы опасности его сосъдство, тогда можно было бы прійти къ нему въ домъ для возстановленія порядка. Но пока этого ивть, развв не чудовищно ваше обращение ко мит съ вопросомъ: имбеть и Порта право или не

имѣетъ <sup>1</sup>)?» Лицо говорившее столь энергичнымъ языкомъ съ европейскими представителями, не могло долго оставаться турецкимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ. Уже въ 1843 году его смѣнилъ предшественникъ его Рифаатъ, а послѣдняго, годъ спустя, Шекибъ-эфенди, бывшій уполномоченный султана на лондонской конференціи 1840—41 годовъ. И при всей своей привязанности къ странѣ, ея законамъ и обычаямъ, министерство Риза-паши вынуждено было, по единогласному настоянію пословъ великихъ державъ, уступить даже въ такомъ важномъ и щекотливомъ вопросѣ, какимъ была для Порты состоявшаяся въ 1843 году отмѣна смертной казни за переходъ изъ мусульманства въ другія исповѣданія.

Никогда не проявлялась ясибе полная несовибстимость требованій европейской дипломатіи съ жизненными условіями государственнаго существованія Турція. По справедливому замізчанію Гизо, «въ отношеніяхъ христіанской Европы съ Оттоманской имперіей кроется неизлечимый порокъ: мы не можемъ не требовать отъ турокъ всего, чего требуемъ отъ нихъ для ихъ христіанскихъ подданныхъ, а они не могуть, даже когда объщають, исполнить наши требованія. Европейское вмъщательство въ дела Турціи въ одно и то же время и неизбежно. и безплодно. Для того, чтобы правительства и народы могли съ усп'ехомъ вліять другъ на друга сов'єтами, прим'єрами, дипломатическими сношеніями и обязательствами, нужна между ними извъстная доля аналогіи и симпатій въ нравахъ, идеяхъ, чувствахъ, въ отличительныхъ чертахъ и главныхъ теченіяхъ цивилизаціи и общественной жизни. Ничего подобнаго изтъ между европейскими христіанами и турками; они могутъ по необходимости или по политическимъ разсчетамъ жить въ мирѣ одни возл'в другихъ, они всегда останутся чуждыми другъ другу; даже прекративъ борьбу, они не поймуть другъ друга. Турки всегда были въ Европъ лишь завоевателями, разрушительными и безплодными, неспособными ассимилировать себ'і подпавшія ихъ владычеству народности и столь же неспособными преобразиться, нодпавъ вліянію ихъ или ихъ сос'єдей. Сколько времени продлится еще это зралище коренной несовмѣстимости, разоряющей и опустошающей столь благословенныя области и обрекающей на несчастіе столько милліоновъ

<sup>1)</sup> Guizot: Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, IV, crp. 255.

людей? Никто не въ состояни этого предвидёть; но сцена не переменится, пока будуть занимать ее одни и те же актеры... Европа никогда не заставить турокъ управлять подвластными имъ христіанами согласно законамъ справедливости, ни христіанъ уверовать въ турецкое правительство и признать его законною властью 1).»

Приведенный нами взглядъ министра, управлявшаго вибшними судьбами Франціи, въ промежутокъ времени съ 1841 по 1848 годъ, вполит совпадалъ съ личными воззртніями императора Николая на Восточный вопросъ. При вышеизложенныхъ обстоятельствахъ и условіяхъ, дальнѣйшее независимое существованіе Оттоманской имперіи представлялось государю нравственною и политическою невозможностью. Онъ быль глубоко убъжденъ въ близкомъ и неизбъжномъ паденіи этого разшатаннаго въ своихъ основаніяхъ, со всёхъ сторонъ подкопаннаго и подточеннаго ветхаго зданія. Заботой его было по возможности обезпечить мирный переходъ къ новому порядку на Восток' переговорами, соглашениемъ между великими державами. Для достиженія этого соглашенія, онъ принесъ значительныя жертвы, а все еще быль далекъ отъ него. Участія Франціи онъ не хот'єть самъ. Австрія и Пруссія оказывались менће, чемъ когда либо надежными. Англія же продолжала выказывать намъ едва ли не прежнюю враждебность и недовъріе, переча намъ всюду и преимущественно на Востокъ. Не далее какъ въ вопросахъ сербскомъ и греческомъ, сентъджемскій кабинеть, со свойственною ему беззастѣнчивостью, дъйствовалъ въ смыслъ, прямо противоположномъ нашимъ видамъ и намъреніямъ.

Въ Петербургѣ упорно придерживались мнѣнія, что причиной тому лишь недоразумѣніе, и что подозрительность англичанъ зиждется исключительно «на томъ распространенномъ въ Англіи традиціонномъ мнѣніи, будто мы силой пли хитростью добиваемся паденія Турецкой имперіи, съ цѣлью найти въ ея развалинахъ средство къ собственному расширенію». Отсюда естественное желапіе разсѣять такое заблужденіе. Но какъ и чѣмъ? Доказательство ложности англійскаго взгляда было у насъ подъ рукой. То была мюнхенгрецкая конвенція, которая «не только подтверждала нашу твердую и неизмѣнную волю

<sup>&#</sup>x27;) Тамъ же, стр. 257.

предохранить отъ всякаго посягательства существование и независимость Турцін подъ властью царствующей династін, но и обязывала насъ дъйствовать сообща и въ духъ полной солидарности съ Австріей». По мивнію графа Нессельроде, настало время сообщить ее лондонскому двору 1). Но князь Меттернихъ быль иного мевнія. Ему вовсе не хотвлось признаться англійскимъ торіямъ, что внѣ «европейскаго концерта» его связываеть съ Россіей отдельное обязательство по восточнымъ дъламъ, и онъ, не задумываясь, отказалъ намъ въ своемъ согласіи сообщить Англіи упомянутую конвенцію. Торійское министерство, утверждаль онь, въ правѣ будеть спросить, почему Россія и Австрія посвящають его въ тайну своего уговора лишь два года спустя по вступленіи его въ управленіе, и это можетъ-де лишь усугубить его подозр'внія. Впрочемъ, австрійскій канцлеръ предлагалъ, чтобъ его уполномочили объявить лондонскому двору, что въ Мюнхенгрецъ, Россія и Австрія торжественно обязались поддерживать существующій порядокъ вещей на Востокћ 2).

Императорскій кабинетъ отклониль это предложеніе <sup>3</sup>). Императоръ Николай предпочиталь объясниться съ англійскимъ правительствомъ безъ посредниковъ, не только чужихъ, но и своихъ. Съ этою цёлью онъ, лѣтомъ 1844 года, самъ предпринялъ поѣздку въ Англію.

Если бы дѣйствительно причина существовавшаго между Россіей и Англіей разлада по восточнымъ дѣламъ заключалась въ одномъ только недоразумѣніи, то оно исчезло бы какъ дымъ, разсѣянное прямодушными и поразительными по своей откровенности рѣчами государя. Ими онъ, такъ сказать, съ бою заполонилъ довѣріе королевы Викторіи, принца-супруга, англійскихъ министровъ и другихъ политическихъ дѣятелей, съ коими приходилъ въ непосредственное соприкосновеніе. «Я прі-фхалъ сюда не съ политическою цѣлью,» повторялъ онъ имъ. «Я хочу завоевать ваше довѣріе, хочу, чтобы вы научились вѣрить, что я человѣкъ искренній, честный человѣкъ... Я знаю, что меня принимаютъ за притворщика. Но это неправда. Я искрененъ, говорю что думаю и держу данное слово.»

Въ беседахъ своихъ съ нервымъ министромъ, сэръ-Робер-

<sup>1)</sup> Графъ Нессельроде графу Медему, 8 (20) мая 1843.

<sup>2)</sup> Князь Меттернихъ графу Нессельроде, 29 мая (10 іюня) 1843.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Графъ Нессельроде князю Меттерниху, 1 (13) іюля 1843.

томъ Пилемъ, и съ дордомъ Абердивомъ, именстромъ инсстранных гіль, виператоръ Напольй влюжиль повь безь утайин вигацъ свой на настоящее и будущее Восточнаго вопроса. Исходного точного его разсуждений было глубовие убіжденіе въ близости развязки. «Турція умираєть,» говориль онъ Абердину, «сволько бы ны ни старались спасти жизнь ех. ны въ этомъ не услѣмъ. Она умреть, не умереть ей недьзи. это будеть критическая минута.» То же самое повторяль онь и Пило: «Турція разрушается, дни ея сочтены. Нессельроде отрицаеть это, но я въ томъ убъжденъ... Я не кочу ни единаго вершка турецкой земли, но не позволю в другимъ державамъ присооить себъ хотя бы единый вершока,» Слова эти относились преимущественно из Франціи, поторую государь заподозриваль въ завоевательныхъ замыслахъ на Востокъ. Соръ-Робертъ Пиль призвался, что Англія хоти и не желаеть для себя ничего изъ турецкаго наследства, но что ей необходимо обезпечить себф свободный путь въ Индію чрезъ Египеть. Разговоръ свой съ нимъ государь заключиль следующимъ заявленіемъ: «Теперь нельзя условиться о томъ, что ділать съ Турціей въ случат ея смерти. Подобный договоръ ускориль бы ея паденія. Я саблаю все отъ меня зависящее, чтобы сохранить настоящее положение. Но следуеть взглянуть честно и разумно на возможность разрушенія Турцін. Необходимо условиться на справединныхъ основаніяхъ, установить вполить искренно добросовъстное соглашение, подобное тому, какое уже существуеть между Россіей и Австріей.»

Удалось ли государю установить такое соглашение съ лондонскимъ дворомъ? На вопросъ этотъ приходится отвѣчать отрицательно. Цѣль императорской поѣздки не была достигнута потому что по существу своему она была недостижима. Невозможность эта зависѣла отъ многихъ причинъ. Внимая рѣчамъ государя, и королева, и ея министръ невольно проникались довѣріемъ къ нему, вѣрили въ его искренность, въ безкорыстіе и чистоту политическихъ его видовъ и намѣреній. Но войти съ нимъ въ соглашеніе по Восточному вопросу они не могли: во-первыхъ, потому, что, при тѣсныхъ дружественныхъ отношеніяхъ лондонскаго двора съ парижскимъ, пемыслимо было заключеніе какого бы то ни было уговора съ нами безъ пріобщенія къ нему и Франціи; во-вторыхъ, потому, что исконное правило англійской политики— не вступать въ обязательства на долгій или неопредёленный срокъ, въ виду пеизвёстныхъ случайностей будущаго. Наконецъ, воспитанные въ преданіяхъ родной исторіи, государственные люди Великобританіи не принимали на вёру утвержденія русской дипломатіи, будто вёковая противоположность интересовъ Россіи и Англіи на Востокъ есть лишь плодъ недоразумѣнія, и что въ сущности интересы эти вполнѣ тождественны 1).

Съ цілью вселить въ нихъ это убіжденіе, въ Петербургі составленъ былъ меморандумъ, врученный барономъ Брунновымъ лорду Абердину, вскорв по оставлении государемъ Лондона. Онъ начинался утвержденіемъ, что Россія и Англія одинаково проникнуты убъжденіемъ въ необходимости существованія Турцін въ настоящемъ ея видь, какъ такой политической комбинаціи, которая всего лучше согласуется съ общею пользой, истеклющею изъ соблюденія мира, и что поэтому об'є державы равно заинтересованы въ поддержаніи Оттоманской имперін соединенными силами и въ устраненіи отъ нея всего, что могло бы угрожать ея безопасности. Для сего необходимоде оставить Порту въ покот, не волновать ее дипломатическими придирками и не вмѣшиваться безъ особенной надобности въ ея внутреннія діла. Но при этомъ не должно упускать изь виду, что Порта постоянно готова уклониться отъ исполненія обязательствъ, наложенныхъ на нее договорами съ прочими державами, въ разсчетъ на взаимную зависть ихъ между собою и въ надеждъ, что если она нарушить обязательства свои по отношению къ одной изъ нихъ, то всё другія за нее вступятся и примутъ ее подъ свою защиту. Общій интересъ державъ требуетъ-де разсвянія этихъ заблужденій. Нужно, чтобы каждый разъ, какъ Порта уклонится отъ исполненія обязательствъ предъ какою либо державой, всв прочія дали ей почувствовать неправоту ея поступка и настояли бы на исполненіи ея долга. Тогда она вынуждена будеть уступить, несогласіе устранится и не вызоветь столкновенія. Другая трудность заключается въ несовивстимости мусульманскаго закона

<sup>1)</sup> О пребываніи государя въ Англін, см. Th. Martin: The life of the Prince Consort, I, стр. 213—225; Stockmars Deukwurdigkeiten, стр. 393—405; Guizot: Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, VI, стр. 207—213. Всѣ оти данныя, дополненныя неизданною перепиской барона Бруннова съ графомъ Нессельроде, собраны въ статъѣ моей: «Императоръ Няколай въ Лондонѣ въ 1844 году», помѣщенной въ февральской и мартовской книжкахъ «Исторического Вистика» за 1896 годъ.

съ тъми облегченіями, на которыя имѣють право христіанскіе подданные сулгана. Задача державъ, съ одной стороны, всячески побуждать Порту обращаться съ христіанами мягко и въ духѣ терпимости; съ другой—внушать христіанамъ обязанность ихъ подчиняться законной власти Порты. Если всѣ державы будутъ дѣйствовать въ этомъ смыслѣ, «то явится основательная надежда на сохраненіе существованія Турціи».

«Впрочемъ,» продолжалъ меморандумъ, «нельзя не признаться что имперія эта заключаетъ въ себі много началь разложенія. Непредвидінныя обстоятельства могуть ускорить ея паденіе, не давъ дружественнымъ дворамъ времени предупрелить его. Принимая во вниманіе, что человіческой предусмотрительности не дано установить зарание планъ дийствія на тоть или другой неожиданный случай, было бы преждевременно приступать къ обсуждению случайностей, которыя могуть и не произойти. Въ неизвъстности, обнимающей будущее, одна основная мысль представляется действительно осуществимою, а именно: опасность, которая могла бы быть вызвана катастрофой въ Турціи, будеть значительно уменьшена, если, при наступленіи ея, Россія и Англія условятся о мерахъ, которыя онъ должны принять сообща. Такое соглашение будеть тыть благодетельнее, что его вполне одобрить Австрія. Между этою державой и Россіей установлено уже совершенное тождество принциповъ, относящихся къ деламъ Турціи, въ общемъ интересъ охраненія мира. Для большей успъшности ихъ единенія остается только желать, чтобъ и Англія приступила къ нему съ одинаковою цёлью. Причина, предписывающая установленіе такого соглашенія, весьма проста. На сушть Россія имъеть на Турцію преобладающее вліяніе. На мор'є Англія занимаєть такое же положеніе. Действуя одиноко, каждая изъ этихъ двухъ державъ можеть причинить много зла. Действуя согласно, онъ совершили бы дъйствительно благое дъло. Отсюда явная польза условиться прежде, чёмъ приступить къ дѣйствію.»

«Мысль эта,» утверждаль далѣе вице-канцлеръ, «была признана въ принципѣ въ бытность императора въ Лондонѣ. Результатомъ сего было принятое на извѣстный случай обязательство, а именно: если бы въ Турціи совершилось что либо пепредвидѣнное, то Россія и Англія предварительно условятся

между собою о мѣрахъ, какія должны быть приняты сообща. Цѣль, въ виду которой Россія и Англія должны будуть прійти къ соглашенію, можеть быть формулована слѣдующимъ образомъ:

- «1) Стараться поддержать существованіе Оттоманской имперіи въ настоящемъ ея состояніи, доколѣ эта политическая комбинація окажется возможною.
- «2) Если же мы предвидимъ, что она падеть, то условиться предварительно по вопросу объ учрежденіи новаго порядка въ замѣну нынѣшняго и наблюдать сообща, чтобы перемѣны, происшедшія во внутреннемъ положеніи этой имперіи, не могли угрожать ни безопасности ихъ собственныхъ владѣній, ни правамъ предоставленнымъ договорами каждой изъ нихъ, ни сохраненію европейскаго равновѣсія.»

Меморандумъ заключался выраженіемъ увѣренности, что въ случаѣ присоединенія Англіи къ существующему уже между Россіей и Австріей соглашенію, Франціи останется лишь послѣдовать ея примѣру; что при такихъ условіяхъ никакое замѣшательство на Востокѣ не въ состояніи будетъ вызвать столкновенія между великими державами, и что миръ Европы не будетъ нарушенъ ¹).

Внимательно вникая въ смыслъ этого важнаго дипломатическаго документа, нельзя не признать его теснаго родства съ мюнхенгрецкою конвенціей, главная статья коей даже дословно воспроизведена въ его заключении. Итакъ, въ течение одиннадцати лътъ императорскій кабинеть не измѣнилъ взгляда. своего на развязку Восточнаго вопроса, попрежнему, считая наиболбе полезнымъ для насъ исходомъ мирное соглашение между великими державами. Между темъ, недавній опытъ доказываль, какъ мало обезпечивала намъ такой исходъ заключенная съ Австріей конвенція, во-первыхъ, потому, что ею установлялось тождество интересовъ у договаривающихся сторонъ только на словахъ, а не на деле; во-вторыхъ, потому, что условія ея связывали однихъ насъ, стёсняли только нашу свободу действій на Востоків, отнюдь не препятствуя Австріи вступать въ стачку съ нашими противниками. Всѣ эти неудобства сугубо повторялись въ меморандумѣ 1844 года. И онъ провозглашаль тождество интересовъ Россіи и Англіи по от-

<sup>1)</sup> Меморандумъ графа Нессельроде, іюнь 1844.

ношенію къ Востоку, уклоняясь оть ближайшаго опредъленія зтихъ интересовъ, а форма его представляла намъ еще менѣе гарантій, ибо связывала насъ положительнымъ обязательствомъ, не давая намъ ничего взамѣнъ, такъ какъ великобританскій кабинетъ оставилъ наше сообщеніе безо всякаго отвѣта. По всей вѣроятности, министры-торіи, сэръ-Робертъ Пиль и лордъ Абердинъ, лично раздѣляли мнѣніе императора Николая, что лучше, не доводя дѣло до войны, попытаться разрѣшить Восточный вопросъ путемъ мирнаго соглашенія. Но они не хотѣли, да и не могли, связать своихъ преемниковъ неопредѣленнымъ обязательствомъ. Утвержденіе же императорскаго кабинета, будто интересы Россіи и Англіи на Востокѣ не расходятся нигдѣ и ни въ чемъ, могло только вызвать на ихъ лицахъ улыбку сомнѣнія, если не проніи.

Хуже всего, что нашъ министерскій меморандумъ заключаль въ себѣ противорѣчіе прямымъ и откровеннымъ рѣчамъ государя. Императоръ Николай говорилъ англійскимъ министрамъ: «Въ Россіи есть два мнѣнія относительно Турціи. Одни утверждають, что она при смерти; другіе, что уже умерла. Перваго мижнія держится Нессельроде: самъ я держусь втораго.» Но вице-канцлеръ находиль въ меморандумъ, что при соблюденій изв'єстныхъ условій, можно вполн'є основательно надъяться на продленіе существованія Оттоманской имперіи. Государь настаиваль на необходимости уговориться, условиться, и тімъ самымъ допускаль различіе, а до извістной степени и противоположность политическихъ видовъ у объихъ державъ. Графъ же Нессельроде выводилъ соглашение можду ними изъ мнимаго тождества ихъ интересовъ, прибъгая къ неимовърнымъ натяжкамъ, чтобы доказать это тождество. Приводилась одна общая объимъ странамъ черта: преобладание России на сушт и Англія на морт, и умалчивалось о множествт условій, ставящихъ ихъ въ антагонизмъ. Развѣ можно было приравнивать последствія, истекающія изъ нашихъ договоровъ съ Портой, къ тъмъ, которыя вызывались англо-турецкими канитуляціями? Первые обезпечивали за нами права, вліяніе и значеніе, коихъ Англія не им'та и им'ть не могла, а потому естественно желала, чтобъ и мы ихъ не имъли. Давно ли мы открыто заявляли ей, что хотимъ въ Константинополв занимать то же положение какое, она занимаеть въ Португали, и охранять Босфоръ, подобно тому, какъ она охраняетъ проливъ

Гибралтарскій? О такихъ притязаніяхъ, связанныхъ съ нашеюнеобходимою потребностью, не было и помина въ меморандумъ, какъ не упоминались они и въ мюнхенгрецкой конвенціи. Молчаніе это означало ли что мы вовсе отказались отъ нихъ? Будущее показало что императоръ Николай далекъ быль отъ такого самоотреченія. Такъ не лучше ли было бы прямо заявить наши права, желанія, требованія, какъ бы они ни расхолились съ видами и намереніями Австріи и Англіи? Тогда возможно было бы путемъ уравновъщенія обоюдныхъ интересовъ и взаимныхъ уступокъ прійти къ дійствительному соглашенію и мирнымъ образомъ разрішить великую восточную задачу. Но графъ Нессельроде предпочиталъ цвѣтами дипломатическаго своего краснорфчія прикрывать пропасть, отделяющую на Восток'в пользы Россіи отъ вождел'вній ся в'єковыхъ соперницъ. Что же удивительнаго, если въ концъ концовъмы, неожиданно для себя, очутились на краю этой бездны и едва не поплатились за это результатами, добытыми въ продолжение н вскольких в стольтій дружными усиліями русскаго народа и преемственною политикой державныхъ вождей его?

Какъ бы то ни было, но побадка государя въ Англію и личныя объясненія его съ королевой и ея министрами несомнѣнно доказали прямодушіе и чистоту его намѣреній относительно Турціи. Подтвержденіемъ ихъ могутъ служить и наставленія, данныя имъ сыну своему, великому князю Константину Николаевичу, предпринявшему въ 1845 году путешествіе по Востоку. Великому князю и спутникамъ его было строжайше воспрещено, въ бытность ихъ въ Турціи, допускать какія либо демонстраціи со стороны христіанскаго населенія, принимать депутаціи и вообще, какимъ бы то ни было образомъ возбуждать опасенія или подозрѣнія турокъ. А между темъ, въ поводахъ къ тому не было недостатка. Весть о прибытін въ Царыградъ члена русской царственной семьи, царскаго сына, носящаго имя, прославленное въ лътописяхъ Византіи и досель считаемое греками залогомъ ихъ государственнаго и народнаго возрожденія, воодушевила многочисленныхъ христіанъ, жителей турецкой столицы, пробудила въ нихъ завѣтныя надежды и мечты. Восторженными кликами встрѣтили они великаго князя, толпами сопровождали каждое появленіе его на улицахт и площадяхъ Константинополя. «Да здравствуеть царь нашъ Константинъ!» кричали они, по свидѣтельству нѣмецкаго историка-очевидца, и одного знака было достаточно, чтобы тысячи народа, сорвавъ полумѣсяцъ съ кунола св. Софіи, водрузили на немъ символь христіанскаго спасенія. Манифестаціи эти встревожили подозрительныхъ иностранныхъ дипломатовъ, но Порта дѣлала видъ, будто ихъ не замѣчаетъ. Пріемъ, оказанный сулганомъ августѣйшему путешественнику, отличался торжественностью и пышностью. Исполняя полученныя имъ инструкціи, великій князь на парадномъ обѣдѣ, данномъ въ честь его, отвѣчая на тостъ султана, осушиль бокаль за постоянство дружественныхъ отношеній Россіи съ Турціей. Присутствовавшій за обѣдомъ, въ числѣ прочихъ членовъ дипломатическаго корпуса, англійскій посоль, тотчасъ же провозгласиль тостъ «за независимость Порты Оттоманской» 1).

Къ этому времени обновился почти весь личный составъ европейскихъ представителей на Босфорѣ. Только интернунцій, баронъ Штюрмеръ, оставался на своемъ мѣстѣ. Графа Кёнпгсмарка замѣнилъ въ качествѣ прусскаго посланника графъ Пурталесъ, сторонникъ тѣснаго союза съ Англіей, враждебно расположенный къ Австріи и Россіи. Преемникомъ графа Понтуа тюнльрійскій кабинетъ назначиль барона Буркенъ, молодаго дипломата, отличившагося въ 1841 году въ Лондонѣ, во время переговоровъ о конвенціи, установившей закрытіе проливовъ. Русскимъ представителемъ былъ уже не Бутеневъ, а зять его В. П. Титовъ. Наконецъ, торійское министерство, отозвавъ старика Понсонби, избрало великобританскимъ посломъ при сулганѣ другаго ветерана англійской дипломатіи, съръ-Стратфорда Каннинга.

Мы имѣли уже случай ознакомиться съ дѣятельностью этого дипломата на Востокѣ въ періодъ греческаго возстанія, а также упомянули о возложенномъ на него, въ 1832 году, порученіи склонить Порту на расширеніе границь, первоначально предположенныхъ для Греціи лондонскою конференціей <sup>2</sup>). Онъ возвратился въ Константинополь, послѣ десятильтняго отсутствія, проникнутый убѣжденіемъ, что снасеніе Турціи заклю-

<sup>1)</sup> О полученныхъ великимъ княземъ наставденіяхъ и о происшествіяхъ на судтанскомъ объдъ повъствуеть одинъ изъ спутниковъ его высочества, воспитатель его Гриммъ, въ сочиненіи своемъ: Alexandra Feodorowna, Kaiserin von Russland, II, стр. 338.

<sup>2)</sup> См. главы IV и V настоящаго изследованія.

чается въ полномъ и безпрекословномъ подчинении ея волъ великобританскаго правительства. Съ годами развились и вкоренились въ немъ всё тё качества ума и характера, которыя были проявлены имъ еще въ началь его дипломатической карьеры: непреклонная твердость воли, гордое сознание своего достоинства и могущества страны, коей онъ быль представителемъ. Качества эти, въ соединении съ глубокимъ впечатлѣніемъ, произведеннымъ на турокъ энергическимъ образомъ дъйствій лорда Пальмерстона во время второй турецкоегипетской распри, скоро доставили ему прямое вліяніе на султана и совътниковъ его, трепетавшихъ при одной мысли о томъ, что они могутъ навлечь на себя гнѣвъ грознаго представителя могущественной Англіи. «Великій посоль», такъ называли турки сэръ-Стратфорда, оставляль далеко за собой и въ совершенной тани бладныя фигуры своихъ иностранныхъ товарищей, несмѣвшихъ и помышлять объ успѣшномъ состязаніи съ нимъ на почвѣ дипломатическаго преобладанія. Дъйствуя на Порту возбужденіемъ въ ней то страха, то надежды, онъ въ короткое время поднялъ значение Англіи на Восток' на недосягаемую высоту. Не всегда его требованія были пріятны туркамъ, но всегда исполнялись въ точности. потому что министры султана были убъждены въ непреклонности англичанина. Онъ не ограничивался совътами и указаніями по внішнимъ вопросамъ, постоянно вмішивался во внутреннія діла Турціи и распоряжался ими по своему усмотрівнію, часто даже не справляясь съ мижніемъ собственнаго правительства. Пресловутая независимость Порты, которую такъ горячо отстанваль сенть-джемскій кабинеть предъ прочими великими державами и преимущественно предъ Россіей, сводилась такимъ образомъ къ обращению ея въ подвластную провинцію, управляемую англійскимъ проконсуломъ. Таковъ быль результать, котораго вовсе не предвидели наши дипломаты. провозглашая выгоду для Россіи им'єть сос'єдомъ слабое государство, легко подчиняющееся вліянію извив.

Какъ ни предупредительно и услужливо относились къ великобританскому послу находившіеся у дѣлъ представители старо-турецкой партіи, они не были въ рукахъ его тѣмъ послушнымъ орудіемъ, какимъ сталъ Решидъ-паша, когда, благодаря вліянію Каннинга, онъ былъ, въ концѣ 1845 года, назначенъ министромъ иностранныхъ дѣлъ, а въ началѣ слѣ-

дующаго, возведень въ званіе великаго визиря. Министерство-Решида, въ которомъ портфель вибшнихъ спошеній предоставленъ былъ другому кліенту Англін, Аали-эфенди, продержалось во власти п'алыя шесть л'ять-явленіе небывалое въ современной Турцін 1). Преобразовательная д'ят льность снова закинъла, рабски слъдуя западнымъ образцамъ, а съ нею водворилось въ Портѣ и такъ-называемое либеральное направленіе во вижшнихъ вопросахъ, побуждавшее ее искать сближенія не только съ передовыми, но и прямо съ революціонными элементами Запада. Изв'єстны обстоятельства, сопровождавшія всцареніе папы Пія IX, и заигрываніе его съ итальянскою революціей. Столь дещево пріобр'єтенной имъ репутаціи либерализма оказалось достаточно, чтобъ обезпечить нунцію его почетный и радушный пріемъ въ Константинополь. Польская революціонная эмиграція, та самая, коей происки русской дипломатіей отождествлялись съ зародышами славянскаго движенія на Балканскомъ полуостровѣ, свила себѣ прочное гнѣздо въ турецкой столинь. Отсюда она продолжала свои спошенія съ непокорными горцами Кавказа, доставляя имъ оружіе, снаряды и денежную помощь для борьбы съ нами, чрезъ посредство то турокъ, то англичанъ. Англійское посольство, попрежнему, служило посредникомъ между эмиграціей и министрами султана. Тогда уже были составлены предположенія о принятіи б'єглыхъ русскихъ казаковъ въ турецкую службу, проектъ, осуществленный впоследствии въ крымскую войну. Совершившееся въ 1846 году паденіе торійскаго кабинета п возвращение виговъ съ лордомъ Пальмерстономъ въ звания министра иностранныхъ дёль придали новую силу враждебнымъ намъ кознямъ Стратфорда Каннинга и его польскотурецкихъ сообщниковъ. Къ счастію для насъ, вскорѣ послѣ того, произошла размолвка между Англіей и Франціей по поводу такъ-называемыхъ «испанскихъ браковъ» и на нъкоторое время отвлекла отъ Востока внимание руководителя англійской политики.

Революціонная гроза 1848 года не прошла безследно для балканских в земель.

<sup>&#</sup>x27;) Шестилътнее господство Решида было прервано въ 1848 году всегона семь недъль консервативнымъ министерствомъ, въ коемъ должность великаго визијя занималъ Сарымъ, а министра иностранныхъ дълъ, Рифаатъ, съ 21 апръля (3 мая) по 16 (28) йоня 1848.

Въ Греціи все обощлось довольно благополучно. Броженіе, охватившее всю Европу, выразилось тамъ лишь въ частныхъ министерскихъ перемѣнахъ, пока наконецъ послѣднему изъ вождей войны за независимость, Канарису, не удалось сплотить вокругъ себя патріотическіе элементы всѣхъ партій и основать министерство сравнительно прочное.

На Сербіи нѣсколько болѣе отразилось общее направленіе эпохи, и знаменіемъ времени явились предъявленныя, на такъназываемой петровской скупщинь, требованія «реформъ,» а именно, свободы печати, преподаванія и проч. Но большинство депутатовъ не понимало даже значенія самаго слова «реформа,» а правительство посп'яшило разъяснить, что Сербія давно-де имбетъ все, чего добивается Западная Европа; имбетъ скупщину, право носить оружіе за поясомъ, а кто-де умћетъ умно писать, тотъ найдеть и свободу печатанія. Скоро вниманіе и правительства, и населенія было поглощено борьбою мадьяръ съ австрійскими сербами, принявщими сторону вѣнскаго двора противъ мятежной Венгріи и призвавшими на помощь братьевъ изъ княжества. Стефанъ Кничанинъ, во главъ отряда сербскихъ добровольцевъ, перешелъ черезъ Дунай и въ рядахъ императорско-королевскихъ войскъ храбро сражался съ венгерцами. Къ концу войны отрядъ его возросъ до 12,000 человѣкъ. Сербія стала арсеналомъ для сосъдней Воеводины: тамъ отливались ядра и пули, изготовлялись военные снаряды, сосредоточивались запасы всякаго рода для австрійской арміи. Такой образъ д'яйствій снискаль князю Александру Карагеоргіевичу расположеніе вѣнскаго двора, по просьбі коего, султанъ возвелъ его въ санъ мушира. Императоръ Николай также выразилъ ему свое удовольствіе, пославъ при собственноручномъ письмѣ знаки ордена Бѣлаго Орла. Но участіе сербовъ княжества въ борьбѣ хорватовъ и австрійскихъ сербовъ противъ мадьяръ имѣло еще и то послёдствіе, что первые вошли въ прямую и непосредственную связь со своими задунайскими братьями, и что съ той поры въ сознаніи какъ тёхъ, такъ и другихъ, укоренилась мысль о солидарности всего сербскаго племени и о правѣ его на самостоятельное государственное бытіе 1).

<sup>1)</sup> Ристичъ: Спольошни адиошай Србіе, I) Србія и Српски покрет у Угарской 1848 до 49.

Гораздо серіозиће было воздѣйствіе февральской революцін на положеніе діль въ Дунайскихъ Княжествахъ. Смуты начались въ Молдавін пререканіями между областнымъ собраніемъ и господаремъ Стурдзой. Недовольные бояре принесан на князя жалобу Порть, а та, руководимая совътами англійскаго посла, посибшила принять сторону бояръ противъ Стурдзы. Для разбора дёла въ этомъ предвзятомъ смыслё отправленъ быль въ Яссы турецкій комиссаръ, Кабулиэфенди. Совершенно иначе взглянуль на дело императоръ Николай. И онъ посладъ въ Моддавію чрезвычайнымъ компссаромъ генерала Дюгамеля. Оказалось, что жалобы бояръ совершенно неосновательны. Пользуясь состоявшеюся, между тымь, въ Константинополь перемьной министерства, мы успѣли достигнуть отъ преемника Решида, Сарымъ-паши, отміны первоначальныхъ распоряженій его предмістника. Кабули-эфенди быль отозвань, и на его мъсто назначенъ новый комиссаръ, Талаатъ-эфенди; вожаки недовольныхъ вызваны въ Константинополь и водворены въ Бруссъ, порядокъ возстановленъ въ княжествъ.

Едва успокоилась Молдавія, какъ въ сосѣдней Валахіи всныхнуло настоящее возстаніе. Напрасно господарь Бибеско старался задержать движеніе уступками въ либеральномъ духѣ, даже согласіемъ на замѣну органическаго устава конституціей. Подстрекаемые революціонными выходцами всѣхъ странъ, наводнившими княжество, валахи настояли на отреченіи господаря отъ власти. Въ половинѣ іюня, князь удалился въ Австрію, русскій генеральный консулъ Коцебу въ Фокшаны. Въ Букурештѣ провозглашено было временное правительство, во главѣ коего стали три бывшіе министра, Еліадъ и братья Голеску. Они обратились съ просьбой о помощи къ Франціи, Австріи и Пруссіи, но прежде всего къ Портѣ, убѣждая ее утвердить совершившіяся въ Валахіи перемѣны.

Въ это время въ Константинополе уже снова возвратился ко власти Решидъ-паша. Хотя сочувствие его и было на стороне мятежниковъ, но онъ не посмедъ открыто вступпться за нихъ. Вся Западная Европа была объята революціоннымъ пожаромъ, и въ такую минуту, когда Турціи не откуда было ожидать поддержки, Решиду казалось слишкомъ опаснымъ вызывать Россію, которая одна, среди всеобщаго крушенія, оставалась непоколебленною, въ полноте своего матеріальнаго

могущества и нравственной силы. Повинуясь нашимъ настояніямъ, Порта двинула къ валашской границѣ двадцатипятитысячный отрядъ, начальнику коего, Сулейманъ-пашѣ, приказано было потребовать отъ вожаковъ возстанія немедленной и полной покорности и возстановленія въ странѣ законнаго порядка; въ противномъ случаѣ, турецкія войска должны были перейти Дунай, занять Валахію и силой водворить въ ней порядокъ.

Сулейманъ довольно своеобразно исполнилъ возложенное на него порученіе. Принятый въ Букурештв съ отличіемъ и почетомъ, онъ хотя и отръшилъ отъ власти временное революціонное правительство, но княжеское нам'встничество образоваль изъ его же членовъ, такъ что, въ сущности, все осталось по-прежнему. Сверхъ того, онъ обнадежиль валаховъ об'вщаніемъ, что при установленіи окончательнаго порядка, Порта приметь во вниманіе ихъ желанія и сохранить данную ими себѣ либеральную конституцію. Такое поведеніе турецкаго комиссара не могло удовлетворить императорскій кабинеть. и сосредоточенный вдоль Прута 5-й пахотный корпусъ получиль приказаніе вступить въ Княжества. Появленіе русскихъ войскъ въ Моддавін испугало Порту. Она спѣшила отозвать Сулейманъ-пашу и назначить ему преемника, въ лицъ Фуадъэфенди. Новый комиссаръ перевелъ турецкія войска за Дунай, и овладъвъ Букурештомъ съ бою, упразднилъ княжеское нам'встничество и временныхъ каймакамовъ, а княземъ надъ Валахіей поставиль Константина Кантакузина. Но запоздалыя мѣры эти не могли остановить русскаго отряда. Вскорѣ по занятін турками валашской столицы, вступили въ нее и наши войска; генераль Дюгамель, въ качествъ императорскаго комиссара принялъ управленіе Валахіей въ свое высшее завъдываніе.

Последнія событія въ Дунайскихъ Княжествахъ указывали на необходимость произвести во внутреннемъ ихъ устройстве искоторыя перемены, съ целью предупредить возможность повторенія революціонныхъ смуть. Проектъ этихъ преобразованій быль выработанъ на месте, по соглашенію между генераломъ Дюгамелемъ и русскимъ генеральнымъ консуломъ, и утвержденъ министерствомъ иностранныхъ делъ, а въ апреле 1849 года, въ Константинополь прибылъ генеральнадъютантъ Граббе, съ собственноручнымъ письмомъ импера-

тора Ниполая въ султану. Въ этомъ письме Порта приглашалась занести въ особую конвенцію съ вами предположенныя измененія въ организація Княжествъ. Какъ ни старались Решидъ и Аали избежать принятія новыхъ письменныхъ обязательствъ предъ Россіей, общее политическое состояніе Европы не дозволяло имъ отклонить ваше предложеніе. Требуемый нами договоръ быль подписанъ обоими турецкими министрами и русскимъ посланникомъ Титовымъ, въ Балта-Лиманѣ, загородной дачѣ великаго визпря, однако, въ формѣ не конвенціи (муахада), а деклараціи (сенеда): единственная уступка наша оттоманской щекотливости.

Балта-Лиманскій договоръ торжественно подтверждаль всіправа, предоставленныя Россін прежними трактатами и въ частности, право покровительства и ручательства ея въ обоихъ Дунайскихъ Княжествахъ. Во вступленіи къ нему было заявлено, что какъ государь, такъ и сулганъ, «равно одушевленные заботливостію о благѣ княжествъ Молдавін п Валахін и в'єрные прежнимъ обязательствамъ, обезпечивающимъ за сказанными княжествами право отдъльнаго управденія и нікоторых других містных льготь, признали. что, вследствие волнений, потрясшихъ эти провинции, и въ особенности Валахію, необходимо принять, съ общаго согласія, чрезвычайныя и действительныя меры для защиты сихъ льготь и привиллегій, какъ оть революціонныхъ и анархическихъ переворотовъ, такъ и оть злоупотребленій власти, препятствовавшихъ исполнению законовъ и лишавшихъ мирное населеніе благъ того образа правленія, конмъ Княжества должны пользоваться въ силу торжественныхъ трактатовъ, заключенныхъ между Россіей и блистательною Портой». Переміны, введенныя договоромъ во внутреннее устройство Княжествъ были значительны. Первая статья отмъняла дарованное диванамъ молдавскому и валашскому, право избранія господарей, которые должны были впредь назначаться султаномъ. и уже не пожизненно, а на семильтній срокъ. Впрочемъ, договаривающіяся стороны предоставляли себі, за годъ до истеченія этого срока, «принять въ соображеніе внутреннее состояніе Княжествъ и услуги, оказанныя обоими господарями. дабы затемъ приступить, съ обоюднаго согласія, къ дальнёйшимъ решеніямъ». Второю статьей возстановлялось действіе органическаго устава 1831 года, съ тъмъ лишь различемъ,

что какъ обыкновенныя, такъ и чрезвычайныя собранія бояръ въ обоихъ Княжествахъ были упразднены на неопредъленное время и зам'внены сов'вщательными сов'втами ad hoc, по назначенію господарей, для раскладки податей и установленія бюджета. По третьей статьт, въ Яссахъ и Букурешть назначались особые ревизіонные комитеты для общаго пересмотра существующихъ учрежденій въ Княжествахъ и обсужденія необходимыхъ въ нихъ перемънъ, которыя, по утвержденіи ихъ какъ Портой, такъ и русскимъ дворомъ, будутъ объявлены въ обычной формъ султанскаго гатти-шерифа. По четвертой статьт, и Россія, и Турція, положили оставить въ Кияжествахъ войска свои, отъ 25 до 35 тысячъ каждая; по полномъ возстановленіи спокойствія должно было остаться въ Княжествахъ по десяти тысячъ человъкъ съ каждой стороны; наконедъ, даже по совершенномъ очищении Княжествъ русскими и турецкими войсками, войска эти надлежало держать наготовъ, дабы, въ случат новыхъ смутъ, они немедленно могли вступить въ нихъ снова. Предположено было и преобразованіе містной милиціи, «съ тімь, чтобъ она представляла своимъ порядкомъ и численностью достаточное ручательство въ поддержаніи законнаго порядка». Пятою статьей было условлено, что на время военной оккупаціи оба двора назначать по одному чрезвычайному комиссару, на обязанности конхъ будеть лежать наблюдение за ходомъ дёль и представление господарямъ своихъ мивній и советовъ касательно всехъ злоунотребленій или м'єръ, вредныхъ для спокойствія края. Инструкцін комиссарамъ будуть условлены между обонми дворами и опредёлять ихъ обязанности и степень участія въ дізахъ Княжествъ. Комиссарамъ, по взаимному соглашению, быль также предоставлень выборъ членовъ въ ревизіонные комитеты; они имъли отдавать дворамъ своимъ отчетъ о трудахъ этихъ комитетовъ, съ присовокупленіемъ своихъ замічаній. Шестая статья опреділяла для дійствія договора семильтній срокъ, «по истеченін коего, оба двора предоставляютъ себѣ принять во вниманіе положеніе, въ коемъ Княжества будуть тогда находиться, и приступить къ дальнейшимъ мерамъ, которыя они сочтуть наиболее подходящими и удобными для обезнеченія надолго впредь благосостоянія и спокойствія этихъ княжествъ». Наконецъ, седьмою и последнею статьей подтверждались всё прежнія относящіяся до Молдавін и Валахін

постановленія договоровъ, заключенныхъ между Россіей и Турпіей. Всѣ вышензложенныя условія были въ точности исполнены. По предварительному уговору съ нами, султанъ назначиль Григорія Гику господаремъ молдавскимъ и Димитрія Стирбея—валашскимъ. Въ началѣ 1851 года, русскія и турецвія войска очистили оба княжества 1).

Балга-лиманскій сенеда заслуживаеть нашего вниманія, какъ последній въ ряду договоровъ, признававшихъ «особенное» положеніе Россіи по отношенію къ Турціи и право покровительства ея нашимъ восточнымъ единовърцамъ. Будучи заключенъ на семь лътъ, онъ не былъ, увы! возобновленъ по истечении этого срока въ 1856 году, когда, взамѣнъ того, состоялся парижскій трактать, не только лишившій насъ всёхъ нашихъ преимуществъ на Востокъ, но и поставившій насъ въ отношенія, подчиненныя къ прочимъ великимъ державамъ, присвоившимъ себъ право контроля надъ нашею восточною политикой и вмѣшательства во всѣ последующія несогласія наши съ Турціей. Положеніе ненормальное для великой державы, въ высшей степени вредное для ея интересовъ, унизительное для достопиства ея, п отъ коего досель еще не вполив избавили насъ потоки русской крови, пролитые въ побъдонссную войну 1877-78 годовъ.

Собственно Турцін не коснулась революціонная гроза 1848 года. Странно относились къ ней либеральные государственные люди, руководившіе въ то время совѣтами султана. Сами прикидываясь либералами, и Решидъ, и Аали, не только не опасались ея, но видимо ей сочувствовали. Не даромъ у нихъ съ нею былъ общій покровитель, Пальмерстонъ. Они вѣрили въ торжество револиціи и ожидали отъ нея полнаго видоизмѣненія политической поверхности Европы. Имъ пріятно было ласкать себя надеждой, что усиѣхъ венгерскаго возстанія поведеть къ распаденію Австріи, а возстановленіе Польши—къ ослабленію русскаго колосса. Отсюда ихъ связь съ временнымъ мадьярскимъ правительствомъ, посланные коего съ почетомъ принимались въ Константинополѣ и вели съ турецкими министрами дѣятельные переговоры. Отсюда также покровительство, оказанное ими польскимъ эмигрантамъ. Перво-

Сенедъ, обмѣненный между уполномоченными Россіи и Турціи въ Балта-Лиманѣ, 19 апрѣля (1 мая) 1849.

начальныя поб'єды венгерцевъ надъ австрійцами до того ободрили Порту, что она р'єшилась даже предъявить протестъ противъ вступленія въ Семиградію, для оказанія союзной помощи посл'єднимъ, русскихъ войскъ, занимавшихъ Дунайскія Княжества. Вилагошская капитуляція разс'єяла вс'є иллюзіи турокъ, и они посп'єшили выслать изъ своей столицы уполномоченнаго мятежнымъ венгерскимъ правительствомъ графа Юлія Андраши. Но когда н'єкоторые изъ вождей возстанія, «генералы» Дембинскій, Бемъ, и самъ диктаторъ Кошутъ искали уб'єжища за турецкою границей, то Порта гостепріимно приняла ихъ и разр'єшила имъ даже поселиться въ Константинопол'є.

Союзные дворы, петербургскій и вінскій, обратились къ турецкому правительству съ требованіемъ немедленной выдачи помянутыхъ выходцевъ и ихъ товарищей. Наше требование было основано на ст. 2-й кучукъ-кайнарджійскаго трактата и облечено въ форму собственноручнаго письма отъ императора Николая къ султану, которое повезъ въ Константинополь генералъ-адъютантъ князь Радзивилъ. Порта очутилась въ крайне затруднительномъ положеніи. Съ одной стороны, положительное обязательство, истекавшее изъ международнаго договора, съ другой — настойчивыя убъжденія англійскаго посла, поддержаннаго представителями Франціи и Пруссіи, не уступать двумъ императорскимъ дворамъ въ вопросъ, затрогивающемъде честь и достоинство Турціи, отстоять самостоятельность ея отъ посягательства соседнихъ имперій. «Еслибъ я отложилъ на одну минуту мою поддержку,» писалъ лорду Пальмерстону сэръ-Стратфордъ Каннингъ, «я не сомнъваюсь, что Порта уступила бы; и почти по всякому другому вопросу, за исключеніемъ настоящаго, затрогивающаго столь очевидныя соображенія челов'єколюбія, чести и постоянной политики, я можетъ быть быль бы лично расположенъ совътовать менъе опасный образъ дъйствій, не взирая на разумъ и право. Въ данномъ случать я чувствоваль, что нъть альтернативы, которая бы не была сопряжена съ потерей вліянія и достоинства. Безчестіе пало бы на насъ, ибо всякій знаеть, что даже самъ Решидъ, со всёмъ своимъ умомъ и гуманностью, не устояль бы противъ потока безъ насъ, и что Франція почти во всёхъ своихъ дёлахъ слёдуеть здёсь по нашему пути, ради требованій ея

положения и великодушно полагаясь на вашу политику <sup>1</sup>).» Вліяніе Англіи осилило, и Порта отклонила австро-русское требованіе, а въ свою очередь, посольства наше и австрійское отвѣчали на ея отказъ объявленіемъ о перерывѣ съ нею дипломатическихъ сношеній.

Во избѣжаніе окончательнаго разрыва, турецкіе министры, следуя наставленіямъ Стратфорда Каннинга, решились возобновить въ Петербургъ переговоры, прерванные въ Константинополь. Съ этою целью, къ нашему двору предположено было отправить чрезвычайнаго уполномоченнаго, съ отвътнымъ письмомъ султана къ государю. Предвидя, что русское посольство въ Константинополъ откажетъ оттоманскому послу въ паспорть, необходимомъ для въбзда въ Россію, Порта прибъгла къ хитрости: султанское письмо было поручено отвезти въ Петербургъ находившемуся въ Букурештв турецкому комиссару въ Княжествахъ, Фуаду. Дипломатъ этотъ усићгь открыть себь путь за нашу границу, благополучно достигь Петербурга и тамъ прибъгъ къ средству, дъйствительность коего турки не разъ имѣли случай испытать. Онъ воззвалъ къ великодушно императора Николая, умоляя его сжалиться надъ безвыходномъ положеніемъ султана. Государь внялъ просьбамъ турецкаго посланнаго и согласился взять назадъ наше требованіе о выдачь, довольствуясь объщаніемъ сулгана, что находящіеся въ Турціи поляки и венгерцы будутъ водворены на жительство въ отдаленныхъ областяхъ Малой Азіи и лишены возможности продолжать свою революціонную д'вятельность. Посланнику Титову было послано приказание возобновить прерванныя дипломатическія сношенія съ Портой, и нашему примеру последоваль вскоре и венскій дворь.

Успѣхомъ свомъ Фуадъ, конечно, обязанъ прежде всего тому, что скрылъ отъ императорскаго кабинета мѣры, принятыя Портою одновременно съ его отправленіемъ въ Петербургъ. Онѣ заключались въ обращеніи ея къ помощи дворовъ лондонскаго и парижскаго, на случай разрыва съ Россіей и Австріей. Пальмерстонъ горячо схватился за этотъ предлогъ возстановить на Востокѣ традиціонный союзъ обѣихъ морскихъ державъ, въ защиту Турціи отъ присываемыхъ намъ честолюбивыхъ замысловъ. Забытъ былъ весь нашъ примирительный

<sup>1)</sup> Сэръ-Стратфордъ Каннингъ дорду Пальмерстону, 5 (17) сентября 1849.

образъ дъйствій за последнія десять льть, все уступки, все жертвы, принесенныя нами надеждё достигнуть чистосердечнаго соглашенія съ Англіей по восточнымъ деламъ. И на этотъ разъ, англійское министерство единогласно одобрило и утвердило предположенія министра иностранных діль. Первою его заботою было условиться съ Франціей объ общемъ д'яйствіи. Прозорливый взглядъ Пальмерстона уже проникъ тайныя наміренія новоизбраннаго президента французской республики, принца Лудовика-Наполеона Бонапарта, который представлялся удобнымъ орудіемъ для осуществленія цілей англійской политики. Сообщивъ великобританскому послу въ Парижъ о перерыв'я дипломатическихъ сношеній между Россіей и Австріей, съ одной стороны, и Портой, съ другой, Пальмерстонъ выражаль мнѣніе, что эта угроза представителей обоихъ императорскихъ дворовъ въ Константинополѣ не будетъ утверждена ихъ правительствомъ. «Но,» продолжалъ онъ, «единственнымъ средствомъ достигнуть такого результата кажется мнѣ оказаніе султану искренней и твердой поддержки со стороны Англіи и Франціи, такъ, чтобы правительства русское и австрійское увидали, что у турокъ есть друзья, которые поддержатъ ихъ и защитять во дни испытаній.» Для сего Пальмерстонъ полагалъ необходимымъ представить дворамъ, какъ петербургскому, такъ и вънскому, «въ тонъ дружественномъ, но твердомъ», что договоры не обязывають-де султана исполнить ихъ требованіе, и что, поэтому, онъ не можетъ удовлетворить ихъ, не роняя своего достоинства. Независимо отъ того, англійскій министръ предлагаль отправить къ Дарданелламъ средиземныя эскадры объихъ морскихъ державъ, съ тъмъ, чтобъ онѣ были въ готовности, по первому призыву султана, плыть къ Константинополю, для защиты его «отъ дъйствительнаго или ожидаемаго напеденія» или просто для оказанія Портіз правственной поддержки. «Я глубоко убѣжденъ,» заключалъ письмо свое Пальмерстонъ, «что Австрія и Россія, въ виду настоящаго положенія Германіи, Польши и сіверной Италіи, не говоря уже о полуусмиренной Венгріи, не рѣшатся на разрывъ съ Англіей, Франціей и Турціей по такому вопросу 1).»

Замізчателенъ разговоръ, происходившій, нісколько дней спустя, между великобританскимъ министромъ иностранныхъ

<sup>1)</sup> Лордъ Пальмерстонъ лорду Норманби, 17 (29) сентября 1849.

даль и русскимъ посланникомъ въ Лондонъ. Баронъ Брунновъ силился доказать, что Англіи и Франціи следовало бы оставаться въ поков, ожидать событій и довериться умеренности императора Николая и искреннему его желанію разр'єшить вопросъ путемъ дружественнаго соглашенія съ Портой, безо всякаго ущерба ея независимости или достоинству, «другими словами», замічаеть Пальмерстонь, «дать время императору, запугавъ султана, принудить его къ уступчивости». Пальмерстонъ отвъчалъ, что самъ не придаетъ большаго значенія всему этому делу, въ надежде, что оба императорские двора не будуть настаивать на выдачь султаномъ людей, отдавшихся подъ его нокровительство: что они удовлетворятся объщаніемъ, коего они въ правъ потребовать и которое султанъ готовъ имъ дать. а именно, что неимущіе выходцы будуть высланы въ Малую Азію и водворены тамъ подъ надзоромъ; состоятельные же получатъ право выгахать изъ Турціи въ Англію или во Францію. «Невозможно предположить,» насмішливо прибавиль министръ, «чтобы государь вашъ не быль доволенъ вывадомъ его поляковъ изъ Турцін; что же касается ихъ самихъ, то они оказались бы весьма неразсудительными людьми, если бы не предпочли жить въ Англіи или во Франціи, вм'єсто Турціи.» Но изъ этого не следуетъ, продолжаль онъ, чтобъ Англія и Франція оставались въ безд'яйствін. Он'я не могли поступить такъ, ибо сулганъ, въ затруднительномъ положении своемъ, офиціально просиль ихъ о помощи. Вслідствіе сего, обі морскія державы рішили-де обратиться ко дворамъ петербургскому и вѣнскому съ представленіями въ пользу сулгана. Брунновъ выразилъ надежду, что представленія эти будуть осторожно составлены, ибо, въ противномъ случат, они могли бы вызвать, вм'єсто добрыхъ, самыя печальныя посл'ядствія. У всёхъ людей, сказаль онъ при этомъ, есть свои недостатки, также какъ и достоинства. Недостатокъ императора Николая состоить-де въ его крайней щекотливости, и все, что похоже на угрозу, можеть лишь удержать его оть уступки, которую онъ безъ того расположенъ былъ бы сдёлать. Пальмерстонъ возразиль, что объ угрозв не можеть быть и рвчи: Англія и Франція ограничатся-де выраженіемъ ув'тренности, что оба императора удовольствуются удаленіемъ выходцевъ, и сопряженной съ присутствіемъ ихъ, опасности отъ своихъ границъ и откажутся отъ выдачи имъ людей, съ которыми они

сами не знали бы какъ поступить. Разв'в можно, наприм'връ. предположить, что русскому императору доставило бы удовольствіе разстр'влять несчастнаго кал'єку Бема? На зам'єчаніе Бруннова, что напрасно об'в морскія державы д'віствують сообща или одновременно, ибо всякое совокупное представленіе уже само по себ' им' втъ видъ угрозы, Пальмерстонъ возразиль, что такое совм'єстное д'єйствіе об'єнхъ морскихъ державъ является неизбъжнымъ послъдствіемъ обращенія Порты къ помощи какъ той, такъ и другой, но что первый примѣръ подали Россія и Австрія, которыя вдвоемъ предъявили султану свои требованія, сопровождая ихъ угрозой. В фроятноде посланники русскій и австрійскій погрѣшили избыткомъ усердія и рішились на такой шагъ съ цілью запугать Порту, не будучи на то уполномочены своими дворами, въ особенности, когда объявили о разрывѣ дипломатическихъ сношеній. Пальмерстонъ признавалъ истекающую изъ договоровъ законность требованій и русскихъ и австрійскихъ, хотя и находиль, что наше требованіе, основанное на событіяхъ польскаго мятежа 1831 года, а не венгерской войны 1849, нъсколько запоздало. Но, утверждалъ онъ, теми же договорами предоставлено и султану право отказать въ выдачъ, лишь бы соблюдено было условіе, либо удалить эмигрантовъ во внутреннія области имперіи, либо выслать ихъ изъ Турціи. Съ этимъ мнѣніемъ соглашался и Брунновъ. Онъ даже пов'єдаль Пальмерстону, что, подобно всёмъ договорамъ, заключеннымъ между Россіей и Турціей, кайнарджійскій трактать быль редижированъ русскими уполномоченными; что тѣ умышленно установили приведенную альтернативу, въ томъ предположении, что вероятне турки будуть искать убежища въ Россіи, а не русскіе въ Турціи, и что русскій дворъ вовсе не желаетъ быть обязаннымъ выдавать туркамъ политическихъ выходцевъ для сажанія ихъ на коль. Общіе уголовные преступникидругое діло; они-де подлежать безусловной выдачь. Нашъ посланникъ «вподнъ и отчетливо» признаваль также, что по трактату русскій императоръ имбеть право требовать выдачи, султанъ же можетъ отказать въ ней, выславъ эмигрантовъ изъ своихъ предёловъ. Брунновъ «въ смущени» заявлялъ, что не имфетъ отъ двора своего инструкцій по обсуждаемому предмету, но лично полагаетъ, что государь удовольствуется

рtшеніємъ султана, или, по крайней мtрt, долженъ быль бы имъ удовольствоваться  $^1$ ).

Въ тотъ же день Пальмерстовъ изявстиль великобританскаго посла въ Парижъ, что министерство постановило «поддерживать султава всъми силами и въ томъ размъръ, какой окажется необходимымъ». Онъ повториль сдълживыя незадолго предъ тъмъ французскому правительству предложенія, обратиться въ Петербургъ и Въву съ дружественными представленіями и послать англо-французскую эскадру въ Дарданелламъ. «Само собою разумъется,» поясняль онъ, «что такое ръшеніе вмъщаеть въ себъ и готовность идти далъе, если того потребують обстоятельства, и мы вполит увърены, что намъ можно будеть положиться на содъйствіе Франціи, а также на ея согласіе быть столь же умъренными на первыхъ шагахъ, сколько твердыми и ръшительными относительно конечныхъ результатовъ <sup>2</sup>).»

Обо всехъ этихъ мерахъ министръ не преминуль уведомить и сэръ-Стратфорда Канинига, «въ виду необходимости. какъ можно скорфе успоконть его относительно отвътственпости, падающей на него за данный имъ Порть совыть, а также, не теряя ни минуты, разсбять сомибнія Порты по вопросу: получить ли она отъ друзей своихъ помощь и поддержку». Впрочемъ, онъ совътоваль, безъ явной необходимости. не вызыватьангло-французской эскадры въ Дарданеллы, чтобы, во-нервыхъ, не подавать русскимъ дурнаго примъра, а вовторыхъ, избежать всякаго подобія угрозы, которая могла бы раздражить русскаго императора. «Въ этомъ дѣгь,» разсуждаль Пальмерстонъ, «мы стараемся изловить две большія рыбы, и намъ следуеть обращаться съ добычей крайне бережно и ловко, чтобы не переломилась удочка. Правительство, дъйствительно, решило поддержать султана во всякомъ случать: но мы должны имёть возможность показать парламенту, что нами истощены всё средства вёжливости и снисхожденія, и что если последують враждебныя действія, то вызваны они будуть не нашей виной или ошибкой. Присутствія нашихъ эскадръ вив Дарданеллъ или въ ихъ соседстве, вероятно, бу-

Лордъ Пальмерстонъ лорду Норманби, 20 сентября (2 октября) 1849.

<sup>&#</sup>x27;) Разговоръ барона Бруннова съ дордомъ Пальмерстономъ изложенъ последнимъ въ меморандумъ того же дня, а именно 20 сентября (2 октября) 1849. Ср. письмо дорда Пальмерстона къ дорду Норманби отъ того же числа.

детъ достаточно для удержанія севастопольской эскадры на якорѣ или въ гавани, а сверхъ того и у турокъ довольно морскихъ и сухопутныхъ силь въ Константинополѣ и вокругъ него, чтобъ оказать сопротивленіе, до прибытія нашихъ эскадръ на помощь.» По разсчету Пальмерстона, англійская и французская эскадры должны были состоять изъ шести или семи линейныхъ кораблей каждая, тогда какъ въ нашемъ черноморскомъ флотѣ онъ предполагалъ ихъ отъ двѣнадцати до четырнадцати. Но военные пароходы увеличивали боевую силу союзной эскадры. О скоромъ прибытіи ея сэръ-Стратфорду Каннингу разрѣшалось сообщить и туркамъ, дабы поддержать въ нихъ мужество, но съ тѣмъ, чтобъ они о томъ молчали, пока не получатъ офиціальнаго извѣщенія 1).

Сентъ-джемскій кабинеть попытался въ настоящемъ случав отвлечь Австрію отъ общаго д'вйствія съ Россіей, не смотря на то, что весь споръ возникъ собственно изъ-за венгерскихъ выходневъ. «Печально видеть австрійское правительство,» писалъ Пальмерстонъ лорду Понсонби, англійскому представителю при вѣнскомъ дворѣ, «увлекаемымъ его слѣпотой, неразуміемъ и страстями на путь, столь отличный отъ установившейся политики Австріи. Если ужъ Австрія должна была отдать чему либо предпочтеніе, такъ это поддержкі Турцін противъ Россіи, а между тімъ, Шварценбергъ, любя стращать слабыхъ, действуетъ заодно съ русскимъ правительствомъ, дабы унизить Турцію и повергнуть ее къ ногамъ Россіи.» Въ доказательство неправоты австро-русскихъ притязаній, Пальмерстонъ ссылался на мибніе представителей обоихъ императорскихъ дворовъ въ Лондонѣ, князя Коллоредо и барона Бруннова, прося впрочемъ Понсонби не выдавать ихъ, и приводилъ даже неодобрительный отзывъ старика Меттерниха, жившаго въ полуизгнаніи въ Брюссель. Англійскому послу въ Вѣнѣ поручалось обратить вниманіе австрійскаго правительства и «камарильи» на гибельныя для Австріи последствія войны съ Турціей, поддержанной морскими державами. «Австрія,» ув'єряль Пальмерстонъ, «лишчлась бы своихъ италіянскихъ областей, которымъ повидимому придаетъ столь незаслуженную цену, и, лишилась бы навсегда. Я не знаю что могла бы она выиграть

<sup>&#</sup>x27;) Лордъ Пальмерстонъ сејъ-Стратфорду Каннингу, 20 сентября (2 октября) 1849.

на Востокѣ; но, быть можеть, дѣло кончилось бы и безъ расширенія ея въ этомъ направленіи. Во всякомъ случаѣ, я не могу допустить, чтобы при настоящемъ положеніи дѣлъ въ Германіи, Австрія могла извлечь какую либо выгоду, возбуждая войну съ Англіей и Франціей; не думаю также, чтобы такая война могла доставить какое нибудь преимущество даже Россіи. Пожалуйста сдѣлайте, что можете, дабы убѣдить австрійское правительство, чтобъ оно дозволило этимъ венгерцамъ либо покинуть Турцію, если они имѣють возможность, либо остаться въ ней спокойными. Вожаки, конечно, перейдутъ въ другія части Европы; большинство же эмигрантовъ можетъ быть поселено гдѣ либо внутри Турціи и образовать полезную колонію ¹).»

Лишь по отправленіи англійской средиземной эскадр'в приказанія приблизиться къ Дарданелламъ, лордъ Пальмерстонъ счель нужнымъ объявить о томъ нашему посланнику. Брунновъ спросиль: съ какою цёлью и въ какихъ предёлахъ будуть действовать союзныя эскадры? Министръ отвечаль: пока въ предблахъ, допущенныхъ лондонскою конвенціей, то-есть не вступая въ проливы и съ цалью успоконть и поддержать султана, смущеннаго угрозой представителей Россіи и Австріи. «Мфра эта,» прибавиль онъ шутя, «все равно, что поднесеніе стклянки съ солями къ ноздрямъ испуганной барыни.» Брунновъ заметиль, что лучше было бы дождаться ответа отъ русскаго двора на сдъланное ему представленіе. Пальмерстонъ возразиль, что въ такомъ случав, эскадры могли бы опоздать и не предупредили бы возможных в непредвиденных в случайностей. Къ тому же, по сю сторону Дарданелль он в никому не угрожаютъ. Другое дело, если бы морскія державы послали свои флоты въ Балтійское море для устрашенія Россіи, или въ Адрітическое для устрашения Австріи; но у входа въ Дарданеллы онъ-де только готовы подать помощь султану по первому призыву 2).

Между тёмъ, состоялось упомянутое выше рёшеніе императора Николая не настанвать на первоначальномъ нашемъ гребованіи и удовольствоваться нёкоторыми мёрами предосторожности по отношенію не къ венгерскимъ, а къ польскимъ

<sup>1)</sup> Лордъ Пальмерстонъ лорду Понсонби, 24 сентября (6 октября) 1849. 2) Лордъ Пальмерстонъ лорду Норманби, 11 (23) октября 1849.

выходцамъ и притомъ лишь къ русскимъ подданнымъ. Брунновъ тотчасъ же сообщиль о томъ Пальмерстону, присовокупля и что съ самаго начала д'илу приданы были несоотв'ятствующіе размеры, и что следовало отнестись кънему, какъ къ вопросу чисто полицейскому, а не политическому. Уступку нашу мы ставили въ зависимость отъ следующихъ условій: 1) польскіе выходцы будуть высланы изъ Турцін; 2) ті изънихъ, которые приняли мусульманство (Бемъ, Чайковскій и др.), будуть водворены на жительство въ Діарбекирѣ; 3) Порта обяжется заявить иностраннымъ правительствамъ, въ особенности французскому и англійскому, что ті изъ русскихъ подданныхъ польскаго происхожденія, кто получать англійскую или франпузскую натурализацію, будуть, не смотря на это, попрежнему считаться въ Турціи русскими подданными и, следовательно, впредь подлежать выдачь. Пальмерстонъ заявиль нашему посланнику, что Англія допускаеть первое условіе, какъ вполнѣ законное, и второе, какъ временную мъру, но никогда не согласится на третье. Иностранецъ, доказывалъ онъ, получающій права англійскаго гражданина, получаеть ихъ въ силу закона, и англійское правительство не въ прав'в лишить его покровительства, принадлежащаго ему по закону. Путемъ натурализаціи бывшій русскій подданный не можеть пользоваться правами великобританскаго подданнаго только въ Россіи, но во всехъ другихъ странахъ они у него неотъемлемы. Впрочемъ, заключалъ министръ, изъ-за этого вопроса можно поспорить, но воевать не стоить 1).

Миролюбивое настроеніе Пальмерстона объясняется отчасти тёмъ, что французское правительство неохотно присоединилось къ предложеннымъ имъ мёрамъ. Президентъ республики быль лично расположенъ идти во внёшней своей политикё рука объ руку съ Англіей, но до государственнаго переворота не отъ него одного зависёло ея направленіе, и конституціонные министры удерживали Лудовика-Наполеона отъ всего, что могло бы раздражить русскій дворъ. Такъ, французская средиземная эскадра хотя и получила приказаніе присоединиться къ англійской и остановиться по близости отъ Дарданелль, но едва узнали въ Парижё о мирномъ разрёшеніи спорнаго вопроса

Лордъ Пальмерстонъ сэръ-Стратфорду Каннингу, 26 октября (7 ноября) 1849.

путемъ прямыхъ переговоровъ между Россіей и Турціей, какъуже стали сибшить отозваніемъ флота, стараясь склонить къ тому же и лондонскій дворъ. «Чудовищная торопливость», проявленная французами не понравилась Пальмерстону. Онъ объявиль что отправить англійскую эскадру обратно въ Мальту не ранбе, какъ по окончательномъ соглашения между Портой и обоими императорскими дворами, и выставляль причиной, что не всв еще предметы спора улажены и что отозвание флота имћло бы видъ отреченія Англія отъ принятаго ею на себя обязательства оказать султану поддержку до конца, «Сверхътого,» признавался онъ въ письмѣ къ сэрт-Стратфорду Канинигу, «нельзя допустить, чтобы русскіе агенты въ Константинополь имбли поводъ сказать, что Россія приказала нашимъфлотамъ удалиться, и что, после того, какъ мы такимъ образомъ уступили бы требованіямъ Россіи, Порть было бы лучше сдёлать то же; нбо она увидёла бы въ данномъ случай изъ опыта, что хотя мы и похрабрились свачала, но когда дошло до дела, то отступили предъ нахлобучкой, и что, следовательно, Порта всегда найдеть насъ готовыми побуждать ее къ сопротивлению, но сами мы уклонимся отъ него, какъ только Россія заговорить съ нами надменнымъ языкомъ и проявить твердость. Они представили бы насъ въ видѣ лающей собаченки, убъгающей поджавъ хвость, коль скоро пристально взглянуть на нее и пригрозять ей, и этимъ мы потеряли бы все выигранное нами сравнительно съ темъ, что имели прежде, и даже болье 1). Французскому правительству было поставленона видъ, что смишно отзывать эскадры, вследствіе просьбы Россін, положась на отвіть, который она обіщала послать Порть; что великія державы не должны поступать съ поспытнымъ легкомыслісмъ, а д'яйствовать методично и обдуманно; что или не следовало вовсе посылать флоты къ Дарданелламъ, или нужно оставить ихъ тамъ, виредь до окончательнаго разрашенія вопроса; что, конечно, отъ Франціи зависить расноряжаться своею эскадрой по своему усмотрънію, но французы должны помнить, что отозвание ихъ судовъ будеть истолкованорусскими въ Константинополѣ въ смыслѣ уступки, сдѣланной Франціей Россін. Письмо свое къ англійскому послу въ Парижѣ Пальмерстонъ заканчиваль такъ: «Конечно, какъ вы го-

<sup>1)</sup> Лордъ Пальмерстонъ сэръ-Стратфорду Каннингу, 4 (16) ноября 1849.

ворите, разочарованное честолюбіе попытается возстановить общественное мнѣніе противъ англійскаго союза, препятствующаго осуществленію личныхъ замысловъ. Въ дѣлахъ государственныхъ всегда приходится бороться съ тою или другою трудностію, ибо потокъ политики рѣдко течетъ плавно 1,»

Правительства великобританское и французское согласились, наконець, отозвать свои эскадры изъ Архипелага, предоставивъ посламъ своимъ въ Константинополѣ право снова призвать ихъ туда въ случаѣ новыхъ осложненій. Но едва состоялось это соглашеніе, какъ въ Европѣ узнали о неслыханномъ поступкѣ начальника англійской эскадры, адмирала Паркера. Пока французскія суда остановились въ заливѣ Вурла из Мало-Азіятскомъ берегу, Паркеръ съ отрядомъ своихъ судовъ проникъ въ Дарданеллы, и миновавъ прибрежные замки, охраняющіе входъ въ проливъ, бросилъ якорь по ту сторону ихъ. Поступокъ этотъ составляль прямое нарушеніе ст. 1-й лондонской конвенціи 1 (13) іюля 1841 года, безусловно воспрещавшей доступъ какъ въ Босфоръ, такъ и въ Дарданеллы, военному флагу всѣхъ націй, доколѣ Порта находится въ мирѣ.

Даже Пальмерстонъ не рѣшился оправдывать этотъ дерзкій шагъ англійскаго адмирала. «Пожалуйста,» писалъ онъ сэръ-Стратфорду Каннингу, «не позволяйте Паркеру снова пройти за дарданельскіе замки. Такой его поступокъ произвель крайне дурное впечатленіе. Трудно доказывать, что это не было вступленіемъ въ Дарданельскій проливъ и следовательно нарушеніемъ іюльскаго договора 1841 года <sup>2</sup>).» Посланникъ нашъ въ Константинопол'в предъявиль Порт'в торжественный протестъ. Та убедила англичанъ удалиться изъ Дарданелль и самое ихъ появление тамъ объясняла необходимостью укрыться отъ осеннихъ вътровъ и непогодъ. Въ предупреждение повторений подобнаго факта, она издала декларацію, въ которой точно опредълялись предълы mare clausum, отъ Чернаго до Эгейскаго моря, на всемъ протяженій какъ Босфора, такъ и Дарданелль. Протестовали мы и въ Лондонъ, но довольно мягко. «Нессельроде,» сообщаль Пальмерстонъ англійскому послу въ Константинопол'є, «повидимому, спокойно относится къ дёлу; да это и не мудрено. Такое колебаніе нашего дарданельскаго договора

<sup>)</sup> Лордъ Пальмерстонъ лорду Норманби, 2 (14) ноября 1849.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Лордъ Пальмерстонъ сэръ-Стратфорду Каннингу, 10 (22) ноября 1849. Внёшн. полит. императора Ник олая I.

русскіе именно желали бы видіть возведеннымъ нами въ прецеденть и не замедлили бы послідовать нашему приміру.» Брунновъ намекнуль Пальмерстону, что императорскій кабинеть вполні удовольствуется удаленіемъ принявшихъ мусульманство поляковъ оть границы и водвореніемъ ихъ въ Малой Азіи, въ качестві поселенцевъ, а не узниковъ 1). Порта дійствительно поспішила дать намъ это частное удовлетвореніе и тімъ покончить возникшее между ею и нами несогласіе.

Такъ разрѣшился вопросъ о польско-венгерскихъ выходцахъ въ Турпін, вопросъ едва было не приведшій къ вооруженному столкновенію между Россіей и Портой, которая была бы полдержана объими морскими державами. И столкновение это произошло бы непременно, если-бъ императоръ Николай могъ предвидёть, что въ то самое время, когда султанъ взываль къ его великодушію, турецкіе министры обращались за помощью противъ насъ къ дворамъ лондонскому и парижскому. Соглашаясь отступить отъ первоначальныхъ своихъ требованій во вниманіе къ дѣйствительно затруднительному положенію Абдуль-Меджида, государь и не подозръвалъ, что уступчивость наша будеть объяснена туркамъ страхомъ, внушеннымъ намъ угрожающими рѣчами и дѣйствіями Англіи и Франціи. Онъ уже снизошель на просьбу султана, когда узнали въ Петербургв о дипломатическомъ вмѣшательствѣ этихъ державъ и о движенін къ Дарданелламъ соединенныхъ эскадръ. Негодованіе его возрасло еще болѣе по полученів извѣстія о дерзкомъ нарушеній адмираломъ Паркеромъ главной статьи обще-европейскаго договора о закрытін проливовъ. Императоръ даль почувствовать это англійскому представителю въ Петербургъ, отказавъ ему въ обычной аудіенціи по возвращеніи изъ отпуска и выразивъ намфреніе впредь не допускать его къ себф иначе, какъ на общихъ пріемахъ во дворць. Лордъ Блумфилдъ пожаловался Пальмерстону и просиль о репрессаліяхъ по отношенію къ русскому послу въ Лондонъ. Министръ отвъчалъ ему, что такія репрессалін невозможны, такъ какъ королева вообще не имбеть прямыхъ сношеній съ иностранными дипломатами и только разъ въ годъ приглашаетъ ихъ къ своему столу. «Мы должны крайне снисходительно относиться,» утвшаль онъ Блумфилда, «къ впечатлѣнію, произведенному на императора

<sup>&#</sup>x27;) То же письмо.

еликимъ политическимъ пораженіемъ; досада его на такой убличный урокъ, въроятно, усилена еще тъмъ обстоятельствомъ, то онъ, до извъстной степени, обязанъ имъ неразумному усердію Гитова и Радзивила, которые, повидимому, пошли далее своихъ иструкцій и компрометировали императора болье, чьмъ онъ келаль. Униженіе было тімь чувствительніе, что оно такъ коро последовало за его великими успехами въ Венгріи, п верхъ того, владыка столькихъ сотенъ тысячъ воиновъ и очти пятидесяти линейныхъ кораблей не можетъ не быть раздраженъ тъмъ, что отпоръ ему данъ эскадрой, состоящею въ семи линейныхъ кораблей и въ настоящее время года. Тамъ всего лучше не обращать особеннаго вниманія на дурное расположение его духа и попытаться снова обратить его на туть истинный. Но хотя императоръ, въроятно, долго еще не абудеть происшедшаго и будеть готовъ воспользоваться всязимъ удобнымъ случаемъ, чтобъ отплатить намъ, темъ не мене, акъ только дело разрешится въ Константинополе, онъ веоятно вернется къ прежнему своему дружественному обраценію съ нами; и пройдеть немало времени прежде, чёмъ редставится ему удобный случай для созданія намъ серіозныхъ атрудненій 1).»

Слова эти въ ихъ цинической откровенности всего лучше видітельствують о совершенномь неуспіх долголітних повытокъ императорскаго кабинета и его представителя въ Лонон в сблизиться съ Англіей и войти съ нею въ искреннее оглашение по д'бламъ Востока. Они доказываютъ всю несотоятельность дипломатической теоріи графа Нессельроде, будто пежду Англіей и нами существують только недоразум'внія, а в сущности, интересы ея вполив тождественны съ нашими. Не смотря на европейскій концерть, осуществленію коего мы ринесли столько жертвъ, не смотря на чистосердечныя объсненія самого государя съ англійскими министрами, при перюмъ несогласіи между нами и Портой, Англія открыто стала а сторону последней, увлекая за собой и Францію. И это въ акомъ вопросъ, гдъ право было несомнънно на нашей сторонъ. Гъйствительно, ст. 2 кайнарджійскаго договора гласила: «Есл т о заключеній сего трактата и по разміні ратификацій, нікоорые изъ подданныхъ объихъ имперій, учиня какое-либо тяк:-

<sup>1)</sup> Лордъ Пальмерстонъ лорду Блумфилду, 15 (27) ноября 1849.

кое преступленіе, преслушаніе или изміну, захотять укрыпыя или прибранть къ отной изр твах стороня: ляковые ни подр какимъ претекстомъ не должны быть приняты, ниже охранены. но безпосредственно должны быть возвращены или по крайней мыть выгнаны изъ области той державы, въ коей они укрылесь, лабы отъ полобныхъ зловредниковъ не могла причиниться или родиться какая-либо остуда или излишніе между двумя имперіями споры: исключая только тёхъ. кои въ Россійскої имперін приняли христіанскій законъ, а въ Оттоманской имперін приняли законъ магометанскій.» По этому приміру мы ясво полжны были предвитьть, какого роза содыйствія можемь ожидать отъ прочихъ державъ каждый разъ, когда рачь зайдеть объ исполненіи Портой обязательствъ, истекающихъ изъ договоровъ ея съ нами. А на этомъ разсчеть и была главнымъ образомъ основана наша жажда сближенія съ Англіей. какъ и было заявлено нами въ імньскомъ меморандум в 1844 года. Но этого мало. Не дождавшись даже результатовъ обращенія султана къ великодушно русскаго императора, въ Лондоні и Парижѣ тотчасъ прибѣгли къ дипломатическому на насъ давленію, поддержанному угрожающимъ движеніемъ англо-французскаго флота, какъ бы желая затруднить намъ проявлене нашей снисходительности къ слабому сосъду. Затъмъ. англійскій адмираль нагло и самовольно нарушиль постановленіе, провозглашенное торжественно, за восемь лыть предъ тымь. основнымъ началомъ народнаго права Европы. и безо всякой надобности ворвался въ Дарданедлы, доказывая своимъ поступкомъ, что Англія не считаеть обязательными для себя международные договоры, заключенные въ ея столиць, по ея почину. и видить въ нихъ лишь средство связать свободу дъйствія другихъ, боле ея совестливыхъ державъ. Къ несчастио для Рессін, урокъ этотъ не образумиль ея наносной, въ полномъ смысль слова, викземельной дипломатии. Въ Петербургъ обвинели во всемъ одного Пальмерстона, его личной къ намъ враждебности и неугомонному характеру принисывали и проявленный имъ воинственный задоръ, и грубое нарушение постановленій дондонской конвенціи 1841 года, пять же самияв подписанной, — не разумья и не сознавая, что въ своей восточной политика, министръ этотъ быль лишь выразителемъ ваковыхъ. историческихъ и традиціонныхъ стремленій англійскаго государства и народа.

Впрочемъ, самъ лордъ Пальмерстонъ былъ заинтересованъ въ поддержаніи роковыхъ заблужденій императорскаго кабинета, изъ коихъ онъ извлекъ столько выгодъ, и не усиъла еще англійская эскадра оставить Дарданеллы, какъ въ депешъ, предназначенной для сообщенія графу Нессельроде, британскій министръ уже беззастѣнчиво выражалъ желаніе свое, не только жить въ мирѣ съ Россіей, но и слить свою политику съ нашею. «Великобританское правительство,» писаль онъ англійскому представителю въ Петербургъ, «придаетъ величайшую цъну сохранению самыхъ задушевныхъ отношений къ императорскому правительству, и, не смотря на различіе во внутренней организаціи объихъ странъ, оно не видить ни мальйшей причины, которая препятствовала бы обоимъ кабинетамъ условиться касательно общаго дружественнаго и искренняго дъйствія, направленнаго къ достиженію ихъ общей ціли, а именно соблюденія мира во всякомъ м'єсть, куда только достигаеть ихъ политическое вдіяніе 1),» Наше словоохотливое министерство иностранныхъ делъ всегда было склонно придавать словамъ значеніе діла; къ тому же, людямъ свойственно легко принимать на врру все, что соответствуеть ихъ собственнымъ желаніямъ, и у насъ уже готовы были принять за наличную монету льстивыя увіренія англійскаго министра, не заботясь о противорѣчін ихъ съ его поступками, когда новый его подвигъ доказалъ, какъ онъ понимаетъ уважение чужой независимости и своихъ международныхъ обязательствъ. Мы разум'ємъ насиліе, учиненное англійскимъ флотомъ надъ Греціей въ началѣ 1850 года, и извѣстное подъ названіемъ «дѣла Пачифико».

Преобразованіе Греціи въ конституціонное государство не оправдало ожиданій сентъ-джемскаго кабинета, ибо не усилило вліянія его въ этой странѣ. Глава англійской партіи, Маврокордато, не сумѣлъ обезпечить за нею большинство въ палатахъ, а между тѣмъ окончательно раздражилъ короля. Послѣдствіемъ было возвышеніе французской партіи, вождь коей, Колетти, оставался у власти почти безъ перерыва до самой смерти своей, послѣдовавшей въ 1847 году. Къ сторонникамъ Франціи примкнули и остатки бывшихъ приверженцевъ Россіи, такъ называемые написты, и одинъ изъ нихъ, адмираль Канарисъ,

<sup>1)</sup> Лордь Пальмерстонъ лорду Блумфилду, январь 1850.

рестить даже завий перваго инвестра въ забляеть, составденномъ преимущественно изъ часновъ французской парти. Такой оборотъ, высоко поднявний въ странт завление Франція, в отчасти улучинняний и наше въ вей положение, возбулять раздражение лондонскаго кабинета противъ Греціи. Вракдебность свою онъ даль почувствовать ей во время весокласій, возникшихъ между ею и Турціей, требовавшею удовлетворенія за оскорбленіе, напесенное ея посланнику въ Асивахъ. Англія приняла сторону султана, Франція—короля греческаго, продолжая такимъ образомъ въ Левантъ борьбу, закинівшую между двуми недавними союзницами взъ-за «испанскихъ браковъ», вскорѣ по возвращеніи Пальмерстона къ управленію. Греко-турецкая распря была однако миролюбиво покончева трегейскимъ рѣшеніемъ императора Николая.

Досаду свою на грековъ Пальмерстонъ вымещаль привитіємъ подъ свое покровительство самыхъ сомнительныхъ притизаній, предъявленныхъ греческому правительству англійскими подданными, и требоваль по нимъ удовлетворенія дипломатичеснимъ путемъ. Неуспъхъ его представленій и угрозъ внушиль ему мысль поддержать ихъ вооруженного силой, и уже въ августь 1847 года, дорду Блумфилду было поручено объявить императорскому кабинету, что если греки будутъ упорствовать въ своемъ отказъ, то адмиралу, командующему англійскою средиземною эскадрой, будеть послано приказаніе принять противъ нихъ понудительныя міры. «Скажите Нессельроде и императору,» писалъ Пальмерстонъ, «что если они считають подлержаніе силой нашихъ требованій вреднымъ для прочности Грецін, - мижніе, коего мы отнюдь не разділяемъ, - то единственное средство предупредить эти мары заключается въ нонужденін Колетти исполнить наши требованія, такъ какъ у грековъ есть чемъ произвесть уплату, если они захотять 1), в

Дъйствительно, всъ англійскія притязанія, за исключеніемъ одного, были денежнаго свойства. Самымъ крупнымъ, но вмъстъ съ тъмъ и самымъ беззаконнымъ, было требованіе удовлетворенія гибралтарскому уроженцу, еврею Давиду Пачифико, за опустошеніе его дома въ Пирет разъяренною противъ жидовътолной. Дъло въ томъ, что личность эта, имъвшая крайне сомнительную репутацію, домогалась не только вознагражденія

<sup>1)</sup> Лордъ Пальмерстонъ лорду Блумфилду, августъ 1847.

за испорченное имущество, но и возмѣщенія убытка, вслѣдствіе утраты документовъ, якобы доказывавшихъ права его на полученіе съ португальскаго правительства суммы, которую онъ опредѣлялъ въ 748,000 драхмъ. Столь же преувеличено было и вознагражденіе, потребованное за разграбленіе его дома и имущества, оцѣненнаго имъ въ 138,000 драхмъ. Сумма всѣхъ прочихъ вознагражденій въ пользу англійскихъ и іоническихъ подданныхъ, будто бы потерпѣвшихъ отъ греческихъ властей, не простиралась далѣе нѣсколькихъ сотъ фунтовъ стерлинговъ. Наконецъ, само англійское правительство требовало отъ Греціи удовлетворенія за мнимое оскорбленіе, нанесенное въ Патрасѣ одному изъ военныхъ судовъ его.

Событія 1848 года заставили лорда Пальмерстона на время отложить исполнение угрозъ своихъ относительно Греціи, но по улаженіи вопроса о польско-венгерскихъ выходцахъ, минута показалась ему благопріятною для наказанія короля Оттона и его министровъ за уклоненіе ихъ отъ англійскаго вліянія. Въ началъ января 1850 года, на возвратномъ пути изъ Дарданеллъ, адмиралъ Паркеръ, во главъ эскадры изъ тринадцати военныхъ судовъ, бросилъ якорь въ Саламинской бухтѣ противъ Пирея, и на следующій же депь, англійскій посланникъ въ Авинахъ потребоваль отъ Греціп немедленнаго удовлетворенія всёхъ притязаній, въ разное время предъявленныхъ великобританскою миссіей, и уплаты назначенныхъ ею денежныхъ вознагражденій. Річь идеть не объ обсужденін, заявиль г. Вайзъ министру иностранныхъ дёль Лондосу, не объ определении того, что справедливо и что несправедливо, но о получении въ двадцать четыре часа полнаго удовлетворенія. Напрасно греческое правительство воззвало къ посредничеству двухъ прочихъ державъ-покровительницъ, Россіи и Франціи, представители коихъ посибшили предложить своему англійскому товарищу «добрыя услуги» дворовъ своихъ; великобританскій посланникъ отклонилъ ихъ, ссылаясь на полученныя приказанія, прервалъ сношенія свои съ греческимъ правительствомъ и не только самъ удалился на одно изъ своихъ военныхъ судовъ, но и пригласилъ всехъ жившихъ въ Аоинахъ и Пирев англійскихъ подданныхъ укрыться на судахъ подъ защитой британскаго флага. Вследъ затемъ адмиралъ Паркеръ принялъ рядъ насильственныхъ мъръ противъ греческаго флота, какъ военнаго, такъ и торговаго. На всѣ греческія суда наложено

было англичанами амбарго, а берега Греціи объявлены въ состояніи блокады. Какъ ни возмутительны были всё эти насилія, совершенныя англійскимъ флотомъ, среди глубокаго мира, вадъслабою и беззащитною страной, къ тому же еще считавшего Англію въ числії своихъ державъ-покровительниць, инструкцій Пальмерстона простирались гораздо даліє. Это видно изъ слідующихъ стровъ письма его къ посланнику Вайзу: «Если блокада не подійствуеть, вы съ Паркеромъ должны принять иныя міры, какія окажутся нужными и каковы бы онії ни были. Мий поминтся, когда-то мы находили, что высадка морскихъ солдать и матросовъ въ какомъ-либо городії дала бы намъ возможность овладіть государственною казной въ достаточномъ количестві. Само собою разумівется, что притязаніе Пачифико должно быть удовлетворено вполнії 1).»

Наглое злоупотребление англичанами своею морскою силой возбудило въ высшей степени негодование императора Николия. По высочайшему повельнію, графъ Нессельроде уполномочиль нашего посла въ Лондонъ заявить сентъ-джемскому двору «о глубокомъ и тягостномъ впечатленіи, произведенномъ на его величество неожиданнымъ актомъ насилія, совершеннымъ брятанскими властями надъ Греціей». «Каждый самъ судья своему достоинству,» писаль вище-канцлерь, «и не намъ оспаривать усвоенныя англійскимъ кабинетомъ взглядъ и пониманіе въ этомъ деле. Безпристрастная Европа решить, на сколько подобають великой державь, какова Англія, мьры, принятыя ею по отношенін къ государству слабому и беззащитному. Но то. что мы имбли основание замътить и на что въ правъ жаловаться, есть, доказываемое этими быстрыми марами, совершенное отсутствіе уваженія относительно двухъ державъ, подинсавшихъ вмёсть съ Англіей договоръ, создавшій Грецію, п которыя, въ теченіе болбе двадцати трехъ льть, то-есть съ 6-го йоля 1827 года, постоянно находились въ общении интересовъ и дъйствія съ великобританскимъ кабинетомъ (?!).» Русская денеша выражала сожальніе о томъ, что Англія не обратилась сначала къ нашему посредничеству, даже не предупредила ни насъ, ни Францін, о задуманныхъ понудительныхъ мѣрахъ. Напротивъ, она отвергла предложенныя ей добрыя услуги русскаго и французскаго представителей въ Аоннахъ,

<sup>1)</sup> Лордъ Пальмерстонъ сэръ-Томасу Вайзу, 21 ноября (3 декабря) 1849.

заявивъ имъ чрезъ своего посланника, «что дело это ихъ не касается». «Въ свою очередь,» продолжалъ вице-канцлеръ, «мы не можемъ допустить подобнаго отказа. Грепія не есть государство одинокое, обязанное существованіемъ лишь самому себі и оть себя одного зависящее. Гренія—государство, созданное Россіей и Франціей, также точно, какъ и Англіей, на одинаковыхъ правахъ и условіяхъ. Три державы основали ее сообща; сообща же определили оне ея границы и образъ правленія, взаимно обязались, каждая предъ двумя остальными, уважать ея независимость, упрочить династію, возведенную ими на престоль, и если такъ, то одна изъ нихъ не имбетъ права раздѣлать это совокупное дѣло, оскорбить независимость Греціи, посягнуть на ея цълость, поколебать ея династію, унижая ее предъ цёльимъ свётомъ, наконецъ, возмутить спокойствіе страны. отдавая ее на жертву попыткамъ мятежниковъ, а быть-можетъ и междоусобной войнъ.» Упомянувъ о финансовой зависимости Греціи отъ трехъ державъ-покровительницъ, о ручательствъ ихъ за ея самостоятельность и территоріальную цілость, графъ Нессельроде поручаль барону Бруннову «обратиться по этому предмету съ серіозными представленіями къ англійскому правительству, пригласивъ его самымъ настоятельнымъ образомъ ускорить въ Аоинахъ прекращение положения, ничемъ невызываемаго или оправдываемаго и подвергающаго Грецію потерямъ и опасностямъ вив всякой соразмърности». «Пріемъ, оказанный нашимъ представленіямъ,» такъ заключалась депеша. «имфеть пролить яркій свёть на сущность сношеній, какихъ намъ следуетъ ожидать впредь со стороны Англіи, скажу болве, на положение ея относительно всехъ державъ, большихъ или малыхъ, побережье коихъ подвергаетъ ихъ опасности нежданнаго нападенія. Въ самомъ діль, необходимо знать: намбрено ли великобританское правительство, пользуясь преимуществами своего громаднаго морскаго преобладанія, заключиться отнынъ въ политикъ одиночества, не заботясь о договорахъ, связывающихъ его съ прочими кабинетами; освободиться отъ всякаго общаго обязательства, отъ всякой солидарности дъйствія, и тьмъ подать законный поводъ каждой великой державъ, при каждомъ удобномъ случаъ, не признавать по отношенію къ слабымъ иного правила, кром'в произвола, иного права кромѣ матеріальной силы 1).»

<sup>&#</sup>x27;) Графъ Нессельроде барону Бруннову, 7 (19) февраля 1850.

Пока мы протестовали, третья участница въ союзъ, создавщемъ независимость Греціи, Франція, предложила свое посредничество, и Пальмерстонъ не решился не принять его. Назначенный французскимъ правительствомъ посредникъ, баронъ Гро, отправился въ Авины, что не машало впрочемъ англійскому министру писать своему представителю въ Петербургъ: «Мы не обращаемъ вниманія на русскую гибвливость и понытку пригрозить намъ по поводу Греціи. Мы будемъ продолжать идти своею дорогой, съ настойчивостью и твердостью: мы должны получить и получимъ потребованное нами удовлетвореніе.» Следовало любопытное признаніе, что дело собственно не въ деньгахъ. «Онъ,» то-есть Россія и Франція, продолжаль Пальмерстонъ, «вий себя потому, что видять, какъ избалованное дитя абсолютизма, въ теченіе многихъ літь поощряемое ими оскорблять и бравировать Англію, подверглось наконецъ наказацію, отъ коего она не въ силахъ защитить его. Озабочиваетъ ихъ не число полученныхъ имъ ударовъ, но тотъ фактъ, что мы ударили его палкой по спинъ, а онъ были не въ состояніи предупредить этого 1),» Такое упрямство беззастѣнчиваго министра предвѣщало мало успѣха французскому посредничеству. Баронъ Гро, убедясь въ несостоятельности всёхъ англійскихъ требованій и явной недобросов'єстности главныхъ изъ нихъ, никакъ не могъ сойтись съ Вайзомъ въ условіяхъ полюбовной сділки съ греческимъ правительствомъ. Одновременно съ авинскими переговорами, таковые же происходили и въ Лондонъ между Пальмерстономъ и французскимъ посломъ Друэнъ-де-Люисомъ, при участіи и нашего посланника. Оба дипломата уговорили Пальмерстона дать согласіе на составленный ими сообща проектъ протокола, коимъ Греція присуждалась къ уплатѣ сравнительно умѣренной суммы въ пользу потерпъвнихъ англичанъ и іонійцевъ, а разръшеніе вопроса о притязаніяхъ Пачифико передавалось на разсмотр'вніе особой посреднической коммиссін. Но въ то самое время, когда состоялось въ Лондонъ помянутое соглашение, въ Аоннахъ дело получило совершенно неожиданный исходъ. Англискіе посланникъ и адмираль, подъ темъ предлогомъ, что баронъ Гро отказался отъ дальнъйшаго посредничества, снова прибъгли къ пріостановленнымъ было понудительнымъ мірамъ, и дове-

<sup>&#</sup>x27;) Лордъ Пальмерстонъ лорду Блумфилду, 15 (27) марта 1850.

денное до крайности греческое правительство вынуждено было подчиниться ихъ ультиматуму.

Обстоятельство это едва не повело къ разрыву между оббими морскими державами. Французское правительство почувствовало себя оскорбленнымъ. Въ засѣданіи народнаго собранія министръ иностранныхъ дѣлъ прямо обвинилъ лорда Пальмерстона въ двоедушіи и отозвалъ французскаго посла изъ-Лондона, находя дальнѣйшее пребываніе его въ этой столицѣнесовмѣстнымъ съ достоинствомъ республики. Баронъ Брунновъ ограничился тѣмъ, что вмѣстѣ съ баварскимъ посланникомъ, отказался отъ приглашенія къ обѣду, который данъбылъ Пальмерстономъ дипломатическому корпусу въ день рожденія королевы.

Пальмерстонъ очутился въ крайне затруднительномъ положении и внезапно проявилъ несвойственную ему уступчивость. Онъ оставилъ великобританскаго посла въ Парижѣ, не смотря на отъѣздъ Друэнъ-де-Люиса изъ Лондона, и объявилъ французскому правительству, что готовъ признать согласіе Гредіи на ультиматумъ какъ бы несостоявшимся и разрѣшить споръ на условіяхъ лондонскаго протокола. Равнымъ образомъ и на нашъ протестъ онъ отвѣчалъ коротко и въ примирительномъ тонѣ.

Между тымь, въ самой Англіи стали раздаваться голоса, обвинявшіе правительство въ безчестномъ и безнравственномъ образѣ дѣйствій по отношенію къ Греціи. Подъ вліяніемъ мужа своего, королева пылала негодованіемъ на Пальмерстона и находила отголосокъ въ главныхъ вождяхъ торійской оппозицін. Выразителемъ ихъ мивній явился лордъ Станлей, внесшій на обсужденіе верхней палаты слідующую резолюцію: «Палата, вполнъ признавая право и обязанность правительства обезпечить живущимъ въ чужихъ государствахъ подданнымъ ея величества совершенное покровительство тамошиихъ законовъ, выражаетъ сожаление о томъ, что, какъ явствуетъ изъ переписки, сообщенной палать по повельно ея величества, различныя притязанія, предъявленныя къ греческому правительству, притязанія сомнительныя съ точки зрімія права или преувеличенныя въ разм'врахъ, были поддержаны понудительными марами, направленными противъ греческихъ торговли и народа и подвергними опасности продолжение нашихъдружественныхъ отношеній къ другимъ державамъ 1).» Развивая свою мысль, вождь оппозиціи признался, что «сумасбродныя» эти требованія заставляли его красивть за Англію. и что поведение правительства было неприлично, несправелливо и нагло 2). Глава министерства, лордъ Джонъ Россель. самъ не одобрилъ дъйствій Пальмерстона въ этомъ дъль и незадолго предъ тамъ писалъ королева, будто и по его мианію. «ей нельзя подвергать себя враждѣ Австрін, Францін и Россін изъ-за своего министра» 3). Но резолюція лорда Станлен колебала положение кабинета виговъ, и интересы партии взяли перевёсь надъ минмымъ убежденіемъ перваго министра. Опъ взяль на себя предъ налатой лордовъ защиту отсутствующаго товарища. Правительство въ целомъ своемъ составе, воскликнуль онъ, провозглащаеть свою солидарность съ министромъ иностранныхъ дёлъ, который привыкъ-де поступать не какъ австрійскій, русскій или французскій министръ, а какъ «министръ Англіи» 4). Утвержденіе это вызвало громкія рукоплесканія; тімь не меніе, резолюція Станлея была принята дордами большинствомъ 37 голосовъ.

Но ни дворъ, ни верхняя палата не выражали общественнаго мивнія страны. Оно было на сторонѣ Пальмерстона. Министръ этотъ искусно распустиль слухъ, что нависшая надънимъ гроза есть результатъ интриги иностранныхъ дворовъ, направленной лично противъ него, съ цѣлью вызвать его паденіе. Въ этомъ отношеніи даже строгія выраженія депеши графа Нессельроде послужили ему въ пользу. Мы готовы были бы отнестись съ сомнѣніемъ къ собственному утвержденію его, что означенная депеша возмутила народное чувство, но вынуждены принять свидѣтельство Бунзена, писавшаго по этому поводу: «Страстная русская депеша къ Бруннову укрѣпила Пальмерстона. Сегодня онъ обѣдаетъ при дворѣ, и всѣ товарищи и Пиль поддерживаютъ его. Императоръ высказался объ Англіи по-наполеоновски; это была опиобка, если не желали войны или не могли вести ее по-

<sup>1)</sup> Проектъ резолюціи, внесенной лордомъ Стандеемъ въ засѣданіи верхней палаты 5 (17) іюня 1850.

Рачь, произнесенная дордомъ Станлеемъ въ верхней палата 5 (17) іюня 1850.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Лордъ Джонъ Россель королевъ Викторія, 6 (18) мая 1850.

<sup>4)</sup> Рачь, произнесенная дордомъ Джономъ Росселемъ въ верхней падатъ, 5 (17) ионя 1851.

добно Наполеону» 1). Протестомъ противъ порицанія лордовъ явилась резолюція, предложенная въ палаті общинъ однимъ изъ радикальныхъ ея членовъ, Рэбокомъ. Она гласила: «Начала, руководившія досель вижшнею политикой правительства ея величества, были тѣ самыя, которыя требуются для поддержанія чести и достоинства Англіи, а также во времена безпримърной трудности, для соблюденія мира между Англіей и различными націями міра» 2). Голосованію предшествовали оживленныя преміи, длившіяся четыре ночи кряду. Знаменитъйшіе ораторы объихъ партій приняли въ нихъ участіе. Самъ Пальмерстонъ произнесъ длинную и блестящую рѣчь, самую искусную и красивую изъ его речей. Обозревъ всю вибшнюю политику Англіи за время своего управленія министерствомъ пностранныхъ дёль, онъ окончилъ следующими словами: «Я безъ страха ожидаю приговора, который налата, представляющая политическую, торговую, конституціонную страну, призвана произнесть по вопросу о томъ: служать ли начала, коимъ следовала внешняя политика правительства ел величества, и чувство долга, побудившее насъ считать своею обязанностью покровительство нашимъ согражданамъ въ чужихъ краяхъ, надлежащимъ и достаточнымъ руководствомъ для тёхъ, кому поручено управленіе Англіей; а также долженъ ли англійскій подданный, подобно древнему римлянину, считавшему себя въ безопасности отъ всякой обиды, когда могъ сказать civis romanus sum, - долженъ ли англичанинъ, въ какой бы странт онъ ни находился, питать увтренность, что зоркое око и мощная рука Англіи защитять его отъ несправедливости и зла? 3).» Громъ единодушныхъ рукоплесканій встр'єтиль это блестящее заключеніе р'єчи Пальмерстона, длившейся около пяти часовъ, «отъ вечерней зари до денницы», и даже старикъ Пиль ве могь удержать восклицанія: «всё мы гордимся имъ!» Резолюція Рэбока была принята 310 голосами противъ 264.

Сообщая брату своему объ этомъ результать, Пальмер-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Бунвенъ королю Фридриху-Вильгельму IV, 27 февраля (11 марта) 1850.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Проектъ резолюціи, внесенной Рэбокомъ въ засѣданіи нижней палаты 12 (24) іюня 1850.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Рачь лорда Пальмерстона въ засъданіи палаты общинъ 13 (25) іюня 1850.

етом в применение «Нападение на напу виблиние политику было правильно полито встам, гамъ выстриль, жемуществый являемились заговоромы, съ помощью и поддержами домишей интрити, и партім до такой степени промаднулись, что вибето того, чтобъ одоліть и низверснуть шеми съ поморомы, какь ові наміревались и надбались, ові презратили межя въсамаго теперь популярнаго министра, нао всёхъ, когда-либо заинманциять мою должность 1).»

Торжество Пальмерстова обратилось въ пользу Англів. Вижие ея на Востоић, давно уже ставшее преобладающить. возросло и оприло. Рипптельныя, хотя и беззаконныя, дваствія флота въ турецкихъ я греческихъ водахъ наглядно убіждали въ ея могуществі ванъ туронъ, такъ и грековъ. возбуждая въ первыхъ надежду, въ последнихъ вселяя страхъ. Съ этого времени, въ особенности, національный англійскій мипистръ сталъ смотрѣть на Отгоманскую имперію, какъ на любимое свое ділише, окружать ее ніжною и попечительною заботливостью, постоянно давая ей чувствовать при томъ полную ея зависимость отъ надменныхъ покровителей и необходимость безусловно подчиняться ихъ воль. Такъ, въ то самое время. когда англійская эскадра, въ противность договорамъ, вступала въ Дарданелы, якобы для охраненія независимости Порты отъ русскихъ посягательствъ. Пальмерстонъ настанваль на томъ. чтобы безъ потери времени было приступлено къ изглаженію венияхъ гражданскихъ и политическихъ различій между еп мусульманскими и христіанскими подданными. «Поступал иначе,» говорилъ онъ турецкому послу, «султанъ не только лишаеть себя возможности действовать левою своею рукой. но и подвергается постоянной опасности, какъ бы рука эта не обратилась противъ него самого 2).» Поздиве, когда обнаружилось негодование императора Николай на обманъ, коего онъ сталь жертвой въ вопросѣ о польско-венгерскихъ выходцахъ, Пальмерстонъ опять вернулся къ тому же вопросу. Онъ писаль сэрь-Стратфорду Каннингу: «Только-что возвратившійся изъ Петербурга Бухананъ разсказываетъ, что русскіе вообще крайне раздосадованы неудачей, постигшею ихъ императора въ его турецкой политикъ, и говорять, что воспользуются

<sup>1)</sup> Лордъ Пальмерстонъ сэръ-Уильяму Темплю, 26 йоня (8 йоля) 1850.

Лорда Пальмерстопа соръ-Отрадфорду Каннингу, 29 сентября (10 октября) 1849.

первымъ случаемъ, дабы отплатить намъ за нее. Средствомъ къ тому представляется возбужденіе возстаній въ Босніи н другихъ мѣстахъ въ средѣ христіанскихъ подданныхъ Порты, и даже Брунновъ не можетъ воздержаться отъ предупрежденія, что благодаря этому средству, Россія держить въ своихъ рукахъ какъ добрыя, такъ и злыя судьбы Турецкой имперіи. Должно обратить на это строгое вниманіе турецкаго правительства, которому слѣдуетъ безъ потери времени подготовить мѣры устраненія всѣхъ справедливыхъ поводовъ къ неудовольствію христіанскихъ подданныхъ на Порту и, такимъ образомъ, утвердить престоль султана на широкомъ и прочномъ основаніи 1).»

Таковы были мечты Пальмерстона объ обновлении мусульманскаго Востока посредствомъ искренняго примиренія съ христіанами и полнаго уравненія райн въ правахъ съ ея инов'трными повелителями. Мечты эти были въ полномъ разладѣ съ турецкою дъйствительностью, что крайне огорчало англійскаго министра. Дѣятельный единомышленникъ его и сотрудникъ, сэръ-Стратфордъ-Каннингъ не скрываль отъ него, что Турція весьма медленно двигается по пути прогресса, что вск отрасли государственнаго управленія находятся въ состояніи поднаго разстройства, а народное неудовольствіе растеть не по днямь, а по часамъ. Ръшено было энергично настанвать на безотлагательной необходимости коренныхъ преобразованій. Предположенія о введеніи цілой системы улучшеній въ турецкой армін были составлены старшимъ секретаремъ великобританскаго посольства въ Константинополь, полковникомъ Розомъ, и сообщены великому визирю. Самъ посолъ вручилъ султану общирный меморандумъ, въ коемъ перечислялся цёлый рядъ реформъ. отъ осуществленія коихъ англичане ожидали полнаго перерожденія Оттоманской имперіи.

Въ прощальномъ письмѣ къ отозванному изъ Лондона турецкому послу, Мегметъ-пашѣ, лордъ Пальмерстонъ поддерживалъ представленія мѣстной англійской дипломатіп. «Простите меня,» извинялся онъ, «если я какъ будто вмѣшиваюсь въ дѣла, меня не касающіяся, и вѣрьте, что слова мои внушены исключительно пользой султана и его имперіи. Оттоманская

<sup>&#</sup>x27;) Лордъ Пальмерстонъ сэръ-Стратфорду Каншингу, 26 октября (7 ноября) 1849.

имперія не въ состояній еще поддержать свою независимость и защищать обширныя владінія свои отъ угрожающихъ имъ враговъ, безъ оказываемой время отъ времени помощи и полдержки Великобританіей. Англійское правительство питаеть искреннее желаніе и твердое нам'треніе постоянно оказывать вамъ, въ минуту затрудненій, содбиствіе, въ коемъ вы нуждаетесь. Но англійское правительство можеть действовать лишь будучи поддержано парламентомъ и общественнымъ мизніемъ; а они откажуть намъ въ этой поддержкѣ, если мы не будемъ имѣть возможности доказать, что оттоманское правительство направляеть всё зависящія оть него усилія къ тому, чтобы привести всё отрасли туренкой администраціи въ возможно лучшее состояние и не опускаетъ ничего, что могло бы содействовать самообороне Турціи путемъ развитія великихъ естественныхъ богатствъ, коими одарило ее Провиданіе. Должно признаться, что до сихъ поръ этого сказать нельзя. Конечно, правительство ваше вынуждено было бороться со многими препятствіями; но для достиженія великихъ результатовъ необходимы большій усилія, рішимость и настойчивость. Въ Константинополь колеблются, робьють, останавливаются. Но настоящая минута б. агопріятна для преобразованій и улучшеній. По англійской пословиць, должно косить сьно, пока солнце свътить. Нужно чинить домъ свой пока на улицъ тихо, дабы принять мѣры противъ урагана.»

Следоваль перечень такихъ меръ, на которыя Пальмерстонъ обращалъ «практическое» вниманіе Порты:

- Правильное и справедливое распредѣленіе и взиманіе налоговъ и отмѣна въ этомъ дѣлѣ откупной системы.
- 2) Бережливость въ расходахъ при ограничении ихъ необходимыми издержками и сбережение въ прочихъ, причемъ не слъдуетъ терять времени для проведения торговыхъ дорогъ, укръпления Босфора, ремонта пограничныхъ кръпостей и возведения укръплений для защиты столицы.
- Безупречное отправленіе правосудія, находящагося нын'є въ самомъ жалкомъ положеніи.
- 4) Уничтоженіе всякихъ политическихъ и гражданскихъ различій между подданными султана, къ какому бы исповіданію ни принадлежали они, такъ, чтобы султанъ сталъ въ одинаковой степени государемъ всіхъ народностей, населяющихъ его имперію; и наконецъ,

5) Преобразованіе армін. По этому предмету Пальмерстонъ замѣчаль, что артиллерія превосходна, госпитали удивительно хороши, но что въ пѣхотѣ есть недостатки, а конница крайне нуждается въ улучшеніяхъ; что турецкіе кавалеристы плохо вооружены, ибо прежнія прекрасныя ихъ сабли замѣнены далеко не удовлетворительными, и что они очень неловки въ обращеніи какъ съ саблей, такъ и съ пикой 1).

О совътахъ, данныхъ турецкому послу, министръ не преминуль уведомить и сэръ-Стратфорда Каннинга. Предъ нимъ онъ снисходительные выражался о результатахъ, достигнутыхъ преобразователями Турцін. Онъ допускаль, что много еще нужно работать во всёхъ вётвяхъ администраціи для того, чтобы сравнять Турцію съ прочими европейскими государствами и обратить ее въ державу, способную къ самооборонъ; но находиль, что много уже сділано ею, быть-можеть, болбе чёмъ во всякой другой стране, столь же нуждающейся въ улучшеніяхъ. «У меня,» замічаль онъ, «не убавилось мужества, въ виду кажущейся медленности прогресса, но даже прибавилось его для побужденія турокъ идти впередъ.» Пальмерстонъ утвшаль и себя, и Стратфорда, указывая на то, что хотя успѣхи Турціи обнаруживаются несравненно болѣе въ изданіи законовъ, чімъ въ ихъ исполненіи, но хорошо и это, ибо правила, законы и учрежденія сохраняють-де свою ціну независимо отъ ихъ осуществленія, и мало-по-малу теорія всетаки переходить въ практику. Онъ настаиваль на принятии въ турецкую службу возможно большаго числа европейскихъ офицеровъ, чтобы пріучить мусульманъ служить подъ однимъ знаменемъ съ христіанами, и отдавалъ предпочтеніе прусскимъ инструкторамъ предо всякими другими, ссылаясь на свидътельство герцога Веллингтона, ставившаго прусскія войска выше русскихъ и австрійскихъ 2). Внезапная и невольная отставка, последовавшая въ конце 1851 года, не именила расположенія его къ Турцін. Новый посланникъ султана въ Лондонь, Мусурусъ-паша, счель приличнымъ выразить ему сожальніе свое объ оставленіи имъ должности министра иностранныхъ дёль. Пальмерстонъ отвічаль ему: «Примите, прошу васъ, искреннюю мою благодарность за ваше любезное письмо

1) Лордъ Пальмерстонъ Мегметъ-пашѣ, 12 (24) сентября 1850.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Лордъ Пальмерстонъ сэръ-Стратфорду Каннингу, 12 (24) сентября 1850. Вифши, подит. императора Николая I. 40

и будьте увірены, что въ ваконь бы и не очутими политическом положенів, и всегда останусь вірень вичальнь, нь силу конхъ, везависимость и благо Оттонавской имперій представляются мий интересомъ не только заглійскимъ, но и европейскимъ, и вамъ хорошо извістно вое глубовое убілденіе, что благоденствіе этой имперіи до тіхъ поръ не будеть покомться на истинно прочномъ основанів, нока христіанскіе подданные султава не будуть сравнены предъ закономъ съ его подданными мусульманскаго исповіданія 1).»

Знакомясь со изглядами и дъятельностью морма Пальмерстова и върваго исполнителя его предначертаній, саръ-Стратфорда Каненига, по отвошению къ Турціи, немая не прійти иъ убъядению, что въ конца сороковыхъ и начала пятилеся тыхъ годовъ, Англія, благодаря ихъ усиліямъ, завяда въ Ковстантинополь то положение, получила то влиние, значение в преобладаніе, которыя высочайшею волей императора Николаз указаны были, какъ ціль, русскимъ дипломатамъ. Нечего в говорить, что при такомъ порядкъ, собственное наше дипломатическое положение на Босфорѣ было просто-на-просто сведено къ нулю. Таковъ быль печальный, но непротжный результать постепенныхъ уклоненій императорскаго кабинета оть віжовыхъ преданій нашей восточной политики. Много причинъ совокупно содъйствовали упадку значенія Россіи въ Леванть: главною изъ нихъ было несомично ра пространение на эту область европейскаго соглашения или концерта, добровольное подчинение нашихъ государственныхъ интересовъ минмой солидарности интересовъ соединенной Европы. И когда же именно обнаружилась полная немощность наше на Востокъ? Въ ту самую минуту, когда русскій императоръ, поборовъ всемірную революцію, быль единогласно признанъ на Запада могущественнымъ щитомъ и опорой манархическихъ началь и законнаго порядка.

Слишкомъ долго вниманіе и заботливость государя были отвлечены съ Востока на Западъ, слишкомъ много было имъ потрачено силь матеріальныхъ и нравственныхъ для огражденія и спасенія союзныхъ намъ государствъ отъ революціонной заразы, бывшей собственно для Россіи опасностью призрачною. Двоедушіе Порты и поведеніе объихъ морскихъ державъ въ

<sup>&#</sup>x27;) Лорда Пальмерстонъ Мусурусъ-пашѣ, 18 (30) декабря 1851.

вопрост о польско-венгерских выходцах открыли ему глаза. Онъ ясно увидть то, чего какъ бы и не замтали наши дипломаты: смтну русскаго покровительства англійскимъ, не только надъ Турціей, но и надъ ея христіанскими подданными. Съ нетеритніемъ выносилъ онъ опеку великобританскаго посла надъ турецкими министрами, ни шагу недтлавшими и непроизносившими ни слова, не испросивъ указаній своенравнаго представителя королевы Викторіи. Достаточно было одной капли чтобы переполнить чашу. Такою каплей оказался успта притязаній новонародившейся императорской Францій на покровительство палестинскимъ католикамъ, въ ущербъ правъ громаднаго большинства православныхъ жителей этой страны.

Съ того дня, какъ возникъ такъ называемый споръ о Святыхъ мѣстахъ, столкновеніе между Россіей и обѣими морскими державами изъ-за преобладанія на Востокѣ стало историческою необходимостью, совершенно неотвратимою.



## ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Окончивъ обозрѣніе внѣшней политики императора Николая, предпосланное изслѣдованію дипломатическихъ сношеній Россіи въ эпоху Восточной войны 1853—1856 годовъ и необходимое для правильнаго разумѣнія и оцѣнки событій этой достопамятной эпохи, состоящихъ въ тѣсной причинной связи съ явленіями предшедшаго времени, намъ остается подвести итоги политики русскаго двора, за разсмотрѣнную четвертъ вѣка (1826—1851).

Внимательное изученіе означеннаго двадцатипятильтія, подтверждаеть высказанное нами еще въ первой главъ сужденіе о замічательной стройности и послідовательности въ политической систем'я императора Николая. Право и справедливость, прямота и честность, великодушіе и безкорыстіе, таковы нравственные устои, на которыхъ государь ее построилъ. Догматами его царственнаго катихизиса были: сознаніе правъ своихъ и строгое исполнение обязанностей. Глубоко убъжденный въ божественномъ происхождении верховной своей власти, русскій царь и въ чужеземныхъ монархахъ видёль государей Божіею милостью, тёсно связанныхъ съ нимъ общностью ихъ высокаго служенія и узами братскаго священнаго союза. Отсюда довъріе къ представителямъ древнихъ династій и снисходительность къ ихъ политическимъ грехамъ, ответственность за которые падала въ глазахъ его на министровъ. Отсюда и отвращение къ революціи и ея исчадіямъ: правительствамъ конституціоннымъ. Ограниченная монархія представлялась государю ересью, полною внутренней джи и внѣшняго обмана. Онъ открыто предпочиталь ей откровенно-республиканскій строй.

Но каковы бы ни были его личныя воззрѣнія и чувства, императоръ Николай въ сношеніяхъ своихъ съ иностранными

государствами добросовъстно исполняль относительно всёхъ безъ исключенія, международныя свои обязанности. Территоріальное распреділеніе владіній между державами того времени покондось на парижскихъ мирныхъ договорахъ 1814 и 1815 годовъ и на заключительномъ акте венскаго конгресса. Государь свято уважаль ихъ постановленія, не злоупотребляль своею силой, не посягаль на чужую собственность, не помышлять о расширеніи своихъ преділовъ, но и не допускаль, чтобы какая либо изъ другихъ державъ стремилась къ произвольному въ свою пользу изменению, установленныхъ въ силу общаго уговора, условій европейскаго равновісія. Обязанность защищать политическое и поземельное status quo Европы онъ считаль общею для всёхъ государствъ, большихъ и малыхъ, во не отъ него завискло заставить ихъ разделять этотъ взглядъ, Когда же одинъ изъ союзниковъ его, молодой австрійскій императоръ, въ критическую для себя минуту, воззваль къ его помощи, государь оказаль ее въ самыхъ широкихъ размърахъ, не требуя взамѣнъ никакого вознагражденія. Съ другой же стороны, ему никогда и на мысль не приходило разсчитывать на чью либо помощь въ собственныхъ делахъ своихъ. Съ какого бы рода затрудненіями ему ни приходилось им'єть діло. онъ полагался лишь на Бога, на себя и на свой народъ. Для Россін государь требоваль оть прочихъ державъ только полнаго признанія правъ, принадлежащихъ ей по договорамъ, и уваженія ея чести и достоинства.

Совокупность этихъ политическихъ правилъ, коимъ императоръ Николай следовалъ неуклонно до своей кончины, до такой степени разнилась отъ своекорыстныхъ побужденій, отъ темныхъ и извилистыхъ путей, свойственныхъ европейской дипломатіи, что даже у одного изъ самыхъ враждебныхъ намъ современныхъ историковъ-иностранцевъ вырвалось следующее признаніе: «Какъ ни велико было могущество Россіи, государь пользовался имъ въ духѣ строгой правственной безупречности, высоко поднимающейся надъ уровнемъ зауряднаго честолюбія» 1).

Мы перечислили неизмѣнныя начала, положенныя императоромъ Николаемъ въ основаніе своей внѣшней политики, которымъ онъ оставался вѣренъ въ продолженіе своего трид-

<sup>&#</sup>x27;) Kinglake: The invasion of the Crimen, I, crp. 13.

цатильтняго царствованія. Но, при всей ихъ неподвижности, ходъ историческихъ событій не могъ не вліять на политическую дѣятельность государя, видоизмѣняя ее въ частностяхъ. Въ этомъ отношеніи двадцать пять лѣтъ, истекшихъ со дня воцаренія его до начала восточныхъ замѣшательствъ, приведшихъ Россію къ борьбѣ съ половиной Европы, могутъ бытъ раздѣлены на четыре періода, представляющіе каждый свои отличительныя особенности. Первый періодъ завершается адріанопольскимъ миромъ и вскорѣ за нимъ послѣдовавшею французскою революціей 1830 года; второй—открытіемъ въ Лондонѣ въ 1839 году обще-европейскихъ совѣщаній по дѣламъ Востока; третій—революціоннымъ 1848 годомъ; четвертый—возникновеніемъ спора о Святыхъ мѣстахъ въ концѣ 1851 года. Наконецъ, послѣдніе три года царствованія составляють его пятый, заключительный періодъ.

Въ теченіе перваго періода, длившагося пять леть, политика русскаго двора носитъ на себѣ отпечатокъ личнаго характера государя. Она является намъ народною и самостоятельною въ полномъ смыслѣ слова. Полемъ ей служитъ преимущественно Востокъ. Великое, всемірно-историческое діло возрожденія восточныхъ христіанъ подвинуто въ этотъ короткій срокъ далье, чымь въ цылое предшедшее стольтіе. Молдавія, Валахія и Сербія фактически изъяты изъ-подъ власти Порты; создана независимая Греція. Въ одномъ только греческомъ вопросѣ Россія дѣйствуетъ сообща съ Англіей и Франціей, и то лишь потому, что об'в эти державы согласились принять въ немъ нашу традиціонную точку зрѣнія. Всѣ прочія діла, касающіяся Востока, русскій императоръ рішаеть самъ, собственною властью, безъ участія своихъ союзниковъ, даже не предупреждая ихъ. Имъ просто говорятъ, что отношенія Россіи къ Турціи не касаются ихъ. Въ войнѣ, какъ п въ миръ, государь преслъдуетъ исключительно русскіе интересы. Адріанопольскій договоръ торжественно подтверждаетъ права, пріобр'єтенныя нами по прежнимъ трактатамъ, права, коими не пользуется ни одна изъ другихъ великихъ державъ во владеніяхъ султана. Права эти мы открыто испов'єдуемъ предъ Европой, заявляя, что Турція или будетъ жить подъ нашимъ покровомъ, или сгинетъ. Мы говоримъ Англіи прямо въ лицо, что намъ столь же необходимо господствовать надъ Босфоромъ, какъ ей надъ проливомъ Гибралтарскимъ.

Въ это знаменательное пятильтие непреклонная воля государя преодольваеть всь препятствія. Предъ нею склоняются всѣ великія державы. Орудіемъ ей вынуждена служить и русская дипломатія, вскормленная въ иныхъ правилахъ, проникнутая иными взглядами и убъжденіями. Графъ Нессельроде благоразумно стушевывается. Советниками государя по виешнямъ дъламъ являются Каподистрія и Поццо-ди-Борго. Вицеканцлеръ ограничивается ролью исполнителя высочайшихъ предначертаній. Вліяніе его чувствуется, однако, въ рішеніяхъ тайнаго комитета 1829 года, коимъ Турція обязана своимъ спасеніемъ. Государь хотя и утверждаеть ихъ, но подъ условіемъ, что Порта безропотно подчинится русскому вліянію. Къ тому же, опъ не върить въ ея долговъчность и, самъ отказываясь отъ всякой доли въ ея насл'ядств'ь, объявляеть, что не дозволить ин одной изъ великихъ державъ присвоить себк что либо изъ ел обломковъ.

Наступаетъ польская революція и открываеть второй періодъ въ политикѣ русскаго двора. Она отвлекаетъ вниманіе государя съ Востока на Западъ. На политическомъ горизонтъ Европы появляются новыя сочетанія. Англія вступаеть въ тесный союзъ съ Франціей Орлеановъ. Устрашенныя Австрія и Пруссія бросаются въ объятія Россіи. Императору Николаю улыбается мечта о солидарности монархическихъ государствъ въ виду поступательнаго движенія революціи, и малопо-малу, онъ начинаетъ подчинять этой отвлеченной идет вск прочія соображенія своей внішней политики. Русская дипломатія всячески старается увлечь его по знакомому и излюбленному ею пути. Но государь сдается не съ разу и, отдавая себя на Западъ въ распоряжение своихъ союзниковъ, долго еще продолжаетъ придерживаться самостоятельной политики на Востокъ. Ункіаръ-искелесскій договоръ, это высшее проявленіе нашего историческаго преобладанія на Босфорѣ, заключается безъ вѣдома Австрін и Пруссіи. Но вслѣдъ за нимъ происходить мюнхенгредкое свиданіе, и тайною конвенціей, заключенною при этомъ случав, Меттернихъ пробиваетъ первую брешь въ стѣнъ, отдълявшей дотоль нашу западную политику отъ восточной. Принципъ соблюденъ. Не съ Европой вступаемъ мы въ соглашение по восточнымъ дёламъ, а съ одною ближайшею нашею союзницей, Австріей. А ближайшею союзницей считали мы ее потому, что сходились-де съ нею

на почвѣ основныхъ нравственныхъ пачалъ. Взаимные политическіе интересы не подвергаются анализу. Предполагается, что они не могутъ не быть тождественны, какъ на Западѣ, такъ и на Востокѣ. Всюду у насъ съ Австріей общіе враги морскія державы; въ случаѣ новыхъ замѣшательствъ она, а за нею и Пруссія, будутъ дѣйствовать не противъ насъ, а съ нами.

И вотъ между Турціей и Египтомъ возникаетъ новая распря. Вниманіе Европы снова устремляется на Востокъ. Союзница наша Австрія преспокойно вступаетъ въ сдѣлку съ общими нашими противниками, Англіей и Франціей, увлекая съ собою и Пруссію. Сущность сдѣлки составляютъ двѣ мѣры, всегда встрѣчавшія со стороны русскаго двора самое энергическое противодѣйствіе: отправленіе въ Дарданеллы эскадръ морскихъ державъ и общее ручательство за цѣлость и независимость Турціи. Условясь въ нихъ съ дворами лондонскимъ и парижскимъ, навязавъ ихъ берлинскому двору, вѣнскій кабинетъ предлагаетъ и намъ приступить къ обще-европейскому соглашенію по дѣламъ Востока. Не сомнѣваясь въ нашемъ согласіи, Меттернихъ собственною властью приглашаетъ русскаго представителя въ Константинополѣ, сообща съ прочими представителями, объявить о томъ Портѣ, какъ о фактѣ совершившемся.

Въроломный поступокъ австрійскаго канцлера возбуждаетъ справедливое негодованіе императора Николая. «Такая измѣна,» говорить онъ австрійскому послу, «заслуживала бы немедленнаго вторженія войскъ моихъ въ Галицію 1).» Но императорскій кабинеть разсуждаеть иначе. Послѣ подписанія Бутеневымъ совокупной ноты, намъ-де ужъ нельзя уклониться отъ обсужденія восточныхъ дѣлъ въ средѣ европейской конференціи. Австрія не оправдала нашего довѣрія, такъ обратимся къ Англіи, предложимъ ей идти рука объ руку на Востокѣ. Къ чему намъ чуждаться Европы? Вѣдь она хочетъ того же, чего и мы: сохраненія Оттоманской имперіи. Держась ръ сторонѣ

<sup>4)</sup> Находившійся въ то время въ Віні, маршаль Мармонъ пов'єствуєть въ своихъ Запискажь: «Юпитеръ не заставляль трепетать такъ Олимпъ, Нептунъ не повел'яваль волнами съ большею властью, чёмъ русскій вмператоръ австрійскимъ посломъ. Онъ объявиль, что въ поведенів князя Меттерниха усматриваєть настоящую изм'єну и что ему сл'єдовало бы отв'єчать на нее немедленнымъ введеніємъ своей армін въ Галицію. М'єтоітея du duc de Raguse, IX, стр. 133.

отъ ея совещаній, мы только возбудимъ ея подозренія, дадимъ ей право предположить, что намеренія наши нечестны, что мы втайне преследуемъ честолюбивыя цели. Разсужденіе, верно разсчитанное на слабое место императора Николая.

Брунновъ бдеть въ Лондонъ, собирается конференція сперва четырехъ, а потомъ и всёхъ пяти великихъ державъ, установляется европейское соглашение по деламъ Востока. Въ чемъ же оно заключается? Въ принятіи Турціи подъ охрану Европы, то-есть именно въ томъ результать, во избъжание коего мы, въ теченіе цілаго столітія, вели кровопролитныя войны, который недавно еще провозглашали несовмѣстнымъ ни съ нашими народными пользами, ни съ достоинствомъ. Какою же ценой купила Европа наше согласіе, соучастіе? Что дала намъ взамінь, какія сділала уступки? Ничего, никакихъ. Мы же должны были принести ей въ жертву наши особенныя права въ Турціи, ункіаръ-искелесскій договоръ, и обязаться не искать на Востокъ никакого исключительнаго вліянія или выгодъ, словомъ, сами приравняли себя относительно Оттоманской имперіи ко всёмъ прочимъ державамъ. Но по крайней мере возстановленный въ Лондонъ «европейскій концертъ» не обнимать ли всей совокупности политическихъ отношеній Европы восточной и западной, и рѣшенія его не были ли одинаково обязательны для Запада и Востока? Ничуть. На Запад'в онъ давно лишился всякаго значенія, быль забыть, и, содійствуя распространенію его на Востокъ, мы сами создали въ будущемъ коалицію великихъ державъ, которая призвана была действовать только противъ насъ и предполагаемыхъ у насъ честолюбивыхъ замысловъ.

Наступаетъ третій періодъ, ознаменнованный упадкомъ вліянія и значенія Россіи на Востокѣ. Вступивъ однажды на почву уступокъ, мы быстро спускаемся по наклонной ея плоскости съ высоты, на которую подняли насъ договоры адріанопольскій и ункіаръ-искелесскій. Идеальныя воззрѣнія, отвлеченныя начала, окончательно берутъ верхъ надъ соображеніями практической политики. Мы силимся отвлечь Англію отъ союза съ Франціей и воскресить снова шомонскій союзъ четырехъ державъ, направленный противъ пятой, представляющейся намъ воплощеніемъ революціи въ Европѣ. Дабы достигнуть этого правственнаго успѣха, мы охотно поступаемся нашими матеріальными пользами. Прежде мы жертвовали ими одной Австріи,

теперь намъ приходится тъмъ же способомъ обезоруживать Англію, располагать ее въ нашу пользу. По собственному признанію нашихъ дипломатовъ, выражаясь вычурнымъ ихъ языкомъ, въ Лондонѣ была «дѣйствующая пружина» русской политики, въ Вѣнѣ — ея «нравственный рычагъ». Признавъ наши интересы одинаковыми съ австрійскими на Востокъ, намъ ничего уже не стоило провозгласить ихъ тождественность и съ англійскими. Чтобы поддержать эту фикцію, мы тщательно устраняемъ все, что ей противоръчить. О единовъріи съ восточными христіанами, о племенномъ съ ними родствѣ, объ общихъ историческихъ преданіяхъ, о русской крови, пролитой за ихъ освобождение, обо всемъ этомъ нътъ больше и помина. Хуже того: стремленія ихъ къ возрожденію мы приравниваемъ къ проявленіямъ всемірной революціи, обвиняемъ ихъ въ связяхъ съ польскою эмиграціей, вызываемся подавить ихъ возстаніе во имя верховныхъ правъ султана. Между тімъ. въ Константинополъ, мы пасуемъ предъ Англіей и ея представителемъ, сами признаемъ за нею право руководить «европейскимъ концертомъ» въ восточныхъ делахъ. И все напрасно. . Гондонскій кабинетъ продолжаєть недов'єрять намъ, ибо лучше насъ знаетъ и понимаетъ нашу исторію. Скоро одиночество наше становится полнымъ. Франція съ нами въ разрывъ. Излюбленныя наши союзницы, Австрія и Пруссія, обнаруживають тяготеніе, первая къ Парижу, вторая къ Лондону. Таковы илоды нашихъ стараній возстановить «европейскій концертъ».

Нужно ли говорить, что императоръ Николай былъ непричастенъ льстивому и заискивающему образу дъйствій своей дипломатіи; что самъ онъ въ переговорахъ, лично веденныхъ съ дворами берлинскимъ, вънскимъ, лондонскимъ, поражалъ прямодушною откровенностью своихъ ръчей, и при всей простоть обхожденія, строгимъ соблюденіемъ своего царскаго достоинства; что цъль его всегда была одна и та же: благо Россіи и спосившествованіе ея государственнымъ пользамъ и нуждамъ; что того же требоваль онъ и отъ своихъ дипломатическихъ представителей, даже не подозръвая, чтобъ они могли хотя на минуту упустить ихъ изъ виду. Не даромъ замъчаетъ въ дневникъ своемъ княгиня Меттернихъ, что, въвысочайшемъ присутствіи, русскіе сановники и дипломаты мгновенно преображались, напуская на себя непривычную имъ важность и надменность въ обращеніи съ иностранными мини-

страми <sup>4</sup>). Такими же изображали они себя въ своихъ всеподданнъйшихъ донесеніяхъ и отчетахъ. Не смотря, однако, на все стараніе ихъ исказить истину, скрасить свои неудачи, государь начиналъ постигать невърность нашихъ дипломатическихъ пріемовъ; самыя отношенія его къ дворамъ берлинскому и вънскому охлаждались съ каждымъ днемъ. Въ томъ же дневникъ жены австрійскаго канцлера читаемъ, что въ проъздъ чрезъ Вѣну, въ концѣ 1845 года, его величество все время имѣлъ видъ строгій и суровый <sup>2</sup>). Другой очевидецъ, имѣвшій случай присм триваться къ нему вблизи, свидѣтельствуетъ, что даже крѣпкое здоровье государя пошатнулось вслѣдствіе неблагопріятнаго впечатлѣнія, произведеннаго на него всякаго рода нерадостными происшествіями <sup>3</sup>). Все внезапно измѣнилось съ наступленіемъ революціоннаго 1848 года.

Уже одно приближеніе грозы заставляєть Меттерниха снова обратиться къ защитѣ русскаго императора. Но буря разразилась, и государь желѣзною рукой сдерживаетъ Польшу, спасаетъ Австрію, умиротворяєть Германію. Революція подавлена. Всюду возстановленъ порядокъ. Въ четвертый періодъ своего царствованія вступаетъ Николай признанный, подобно брату своему и предшественнику, избавителемъ и главой монархической Европы. Къ ногамъ его несутъ цари выраженіе удивленія, благодарности, преданности. Безпримѣрныя въ исторіи великодушіе и безкорыстіе его доказаны на дѣлѣ. Не менѣе доказаны и внутренняя крѣпость Россіи, и внѣшнее ел могущество.

Исполнивъ то, что считалъ онъ своимъ долгомъ на Западѣ, государь оглянулся на Востокъ, и взорамъ его представилось странное и неожиданное зрѣлище. Пощаженная и облагодѣтельствованная, спасенная имъ Турція осмѣливалась противостоять законнымъ нашимъ требованіямъ, отрицать обязательства, истекающія изъ договоровъ ея съ нами, словомъ, возвращалась къ тому самому положенію, какое занимала относительно Россіи за четверть вѣка предъ тѣмъ, при вступленіи императора Николая на престомъ. Точно никогда не бы-

<sup>1)</sup> Дневникъ княгини Меттернихъ, 29 августа (10 сентября) 1833.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тотъ же дневникъ, 20 декабря 1845 (1 января 1846).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Воспитатель великаго князя Константина Николаевича и чтецъ императрицы Александры Өеодоровны, А. Т. Гриммъ. См. его Alexandra Feodorowna, Kaiserin von Russland, II, етр. 294.

вало ни победоносной войны 1828—29 годовъ, ни адріанопольскаго мира, ни русской высадки на берегахъ Босфора, оградившей турецкую столицу отъ посягательства Мегметъ-Али-паши, ни ункіаръ-искелесскаго союза. Вліяніе русской дипломатіи въ Константинопол'є исчезло безсл'єдно. Англичане распоряжались и хозяйничали тамъ на вол'є, а «либеральные» министры султана являлись покорными слугами своихъ покровителей, самозванныхъ защитниковъ независимости и ц'єлости турецкаго государства.

Могъ ли государь допустить утверждение на Балканскомъполуостровѣ такого порядка, одинаково противнаго интересамъ Россіи, правамъ ея и достоинству? Могъ ли потерпъть нарушение преимуществъ, добытыхъ русскою кровью, и самагоглавнаго изъ нихъ: предоставленнаго намъ трактатами покровительства православной втрт и ея последователямъ на всемъ пространствъ оттоманскихъ владъній? Хотя за послъдніе годы мы не пользовались этимъ правомъ, но оно все же оставалось за нами, будучи, въ числѣ прочихъ, подтверждено адріанопольскимъ договоромъ. Ни одна изъ последующихъ сдёлокъ не отмёняла его, ниже ослабляла. И какъ было не вспомнить о немъ, не воспользоваться имъ, когда, въ угоду новонародившейся французской имперіи, Порта дерзновеннопосягнула на въковыя льготы кореннаго православнаго населенія Святой земли и принесла ихъ въ жертву горсти иноземныхъ католиковъ?

Въ виду такого оскорбленія, нанесеннаго православію, русское чувство, никогда неугасавшее въ душѣ императора Николая, заговорило въ немъ съ новою силой. Русскій царь естественный и законный покровитель православный вѣры. Въ день своего вѣнчанія на царство, онъ торжественно клянется блюсти ея пользы, защищать ее отъ всякихъ враждебныхъ посягательствъ, содѣйствовать преуспѣянію и торжеству ея въ цѣломъ мірѣ. Неразрывная связь между церковью и престоломъ, эта своеобразная и отличительная черта русской монархической идеи, была вполнѣ усвоена государемъ, хотя, къ сожалѣнію, большинство его дипломатическихъ совѣтниковъ и представителей, — инородцевъ по происхожденію, иновѣрцевъ по исповѣданію, — оставалось ей чуждымъ. Нравственный долгъ, ею возлагаемый на государя, къ тому же, внолив согласовался съ правами, обезпеченными намъ международными договорами. Въ довершение всего, и политический разсчеть, повидимому, благопріятствоваль принятію решительныхъ мбръ для возстановленія этихъ нарушенныхъ правъ. Монархическая Европа, права коей мы такъ великодушво отстояли, могла ли отказать намъ въ поддержив нашихъ правъ, столь же законныхъ и безспорныхъ, не становясь въ противорачіе сама съ собою? Не на благодарность союзниковъ своихъ разсчитывалъ государь, а на ихъ последовательность, на верность ихъ охранительнымъ началамъ, положеннымъ въ основание Священнаго союза и служившимъ ручательствомъ ихъ собственной безопасности. Какая была главная ціль Священнаго союза? Обезпеченіе торжества праву надъ безправіемъ. Ничего другаго и не хотела Россія на Востокъ. Она не добивалась ни земельныхъ пріобрътеній, ни какихъ либо новыхъ выгодъ, торговыхъ или политическихъ. Она требовала лишь того, что приходилось ей по договорамъ, которые сама всегда свято соблюдала и исполнение коихъ единогласно признавалось международною обязанностью каждаго независимаго государства.

Разсчеть этоть оказался заблужденіемъ. Онь построень быль на предположеніи о совершенной солидарности европейскихъ монархій на почвѣ права и справедливости. Мечта разлетьлась въ прахъ при первомъ соприкосновенію съ дѣйствительностью. Реальная противоположность интересовъ взяла верхъ надъ отвлеченностью. Права наши на Востокѣ были несомпѣнны, но они всегда были бѣльмомъ на глазу Западной Европы. Лишь только представился удобный къ тому случай, она воспользовалась имъ, чтобъ лишить насъ этихъ правъ п тѣмъ задержать нашъ политическій ростъ, ослабить наше могущество. Общій интересъ явился связующимъ звеномъ между нашими противниками и союзниками. Они сиѣшили протинуть другъ другу руку, и единодушно воздвиглись па насъ, противопоставляя нашему праву совокупныя пользы и нужды Европы.

Таковъ вѣчный, непреложный законъ исторіи. Не намъ, русскимъ, обвинять императора Николая за то, что онъ даль обмануть себя льстивыми увѣреніями своихъ союзниковъ, съ начала вѣка не разъ спасенныхъ Россіей отъ конечной гибели, и, увлекаясь отвлеченною идеей, упустиль изъ виду выработанныя историческимъ опытомъ правила, управляющія взаимными международными отношеніями. Въ заблужденіяхъ его
отражаются существенныя черты нашего народнаго характера:
врожденное великодушіе и добродушная довърчивость къ иностранцамъ. Предъ судомъ исторіи, оправданіемъ ему послужитъ величіе царственной души его, величіе безпримърное,
коимъ въ правъ гордиться Россія.

Тейфенбахъ въ Штиріи, 25 Іюня (7 Іюля) 1886 года, ХС годовщина рожденія императора Николан.





• 4 ٠, t. · .

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

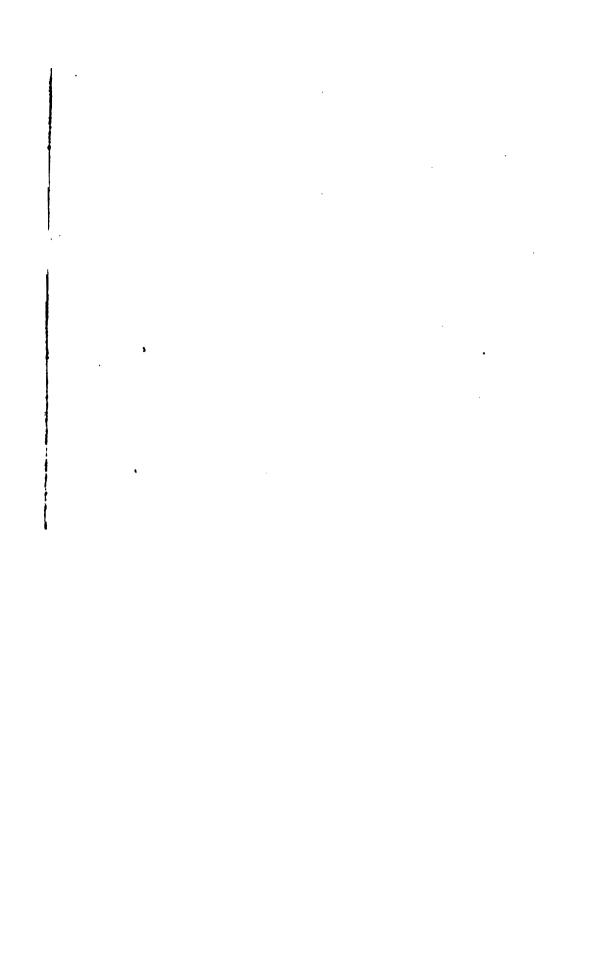



